### MBLPAKURUKUN MBLAKUN MBLAK MBLAK



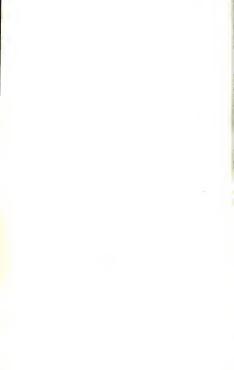





БИБЛИОТЕКА "ОГОНЕК"

## MEPEKKOBCKNÝ

СОБР<mark>АНИЕ СОЧИНЕНИЙ</mark> В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

TOM

省

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРАВДА" 1990 Составление

и общая редакция О. Н. Михайлова

Коллажи художинка Анатолия Брусиловского

M 4702010000-2235-90



# AHTHAPHGT

ТРИЛОГИЯ

### BOCKPECIME BORN

(IEOHAPAO AA RMHYN)

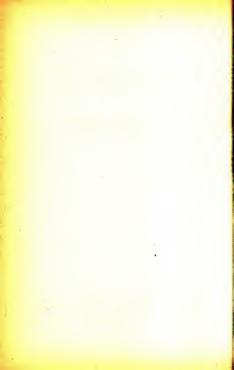

### ДЕСЯТАЯ КНИГА

### ТИХИЕ ВОЛНЫ

Обитая железом маленькая дверь в северо-западной обине Рокстты вела в подвал, уставленый дубовыми сундуками, тезанокранилище герцога Моро. Над этой дверью, в неокоиченных фресках Леоиардо, изображен был бог Меркурий, подобымй грозному анга-у. Ночью, перьюго сентября 1499 года придворими казначей Амброджо дФеррари и управитель герцогских доходов Боргонцию Ботто с помощниками вынимали из втого подвала деньти, жемчуг, который, как зерию, черпаль ковшами, и другие драгоценности, складывали в кожаные мешки и запечатывали; слуги выноснали их в сад и навыочивали на мулов. Двести сорок мешков были изполмени; триадаты мулов навыочены — а заплывшие отарки все еще озаряли в глубине сундуков груды червонцев.

Моро сидел у входа в казнохранилище за письмениым поставцом, заваленным счетными книгами, и, не обращая виимания на работу казиачеев, бессмыслениым взо-

ром смотрел на пламя свечи.

С того дня, как получил весть о бегстве главиого полководца своего, синьора Галеаццо Сансеверино, и о приближении французов к Милаиу, погрузился он в это стран-

ное оцепенение.

Когда все драгоценности были вынессим из подвалов, казыкаей спросма его, желает ли он взять с собою или оставить золотую и серебряную посуду. Моро посмотреь на него, нахмурившись, как бы напригая мысль, чтобы поизть, о чем он говорит; он тотчас отвернулся, малнул рукой и снова устремил неподвижный взор на пламя свечи. Когда мессер Амброджо повториль вопрос, герцог уже не расслышал вовсе. Казиачен ушли, так и ие добившись ответа. Моро остасля одии. Старый камерьере Марноло Пустерло доложил о приходе нового начальника крепости, Бериардиио да Корте. Моро провел рукой по лицу, встал и проговорил:

— Да, да, конечно, прими!

Питая недоверие к потомкам знатиых родов, любна он создавать людей из ничего, первых делать последиим, последиих — первыми. Делать последиим, дети истопников, огородинков, поваров, погоищиков мулов. Бернардино, сым придворного лакея, впоследствии кухонного счетовода, в молодости сам иосил ливрею. Моро возвысил его до первых должностей государственных и теперь оказывал ему величайшее доверие, поручал защиту миланского замка, последией твердыми своего могущества в Ломбардии.

Герцог милостиво прииял иового префекта, усадил, развернул перед ним планы замка и начал объяснять военные знаки для переговоров крепостного отряда с жителями города: необходимость скорой помощи обозначали: дием — кримой садовый нож, ночью — три зажжениме факсал, показаимые с главиой башин замка; намену содат — белая простыми, вывещениям за башин Боми Савойской; недостаток пороха — стул, спущенимй на веревке из бойницы, недостаток вина — женская юбка; длеба — мужские штаны из черной фустаныя; врача — глиняный ночной горшок.

Моро сам нзобрел этн знаки и простодушио утешался нми, как будто в инх заключалась теперь вся надежда на спасение.

— Помин, Бернардино, — заключил он, — все предусмотрено, всего у тебя вдоволь: денег, пороха, съестных принасов, опистрельных орудий; трем тысячам наеминков заплачено вперед; в руках твоих крепость, которая могла бы ввдержать осаду в течение трех лет, но я прошу только о трех месящах, н если не вернусь к тебе на выручку, — делай, что знаешь. — Ну, теперь, кажется, все. Прощай. Господь да сохранит тебя, сым мой!

Он обнял его на прощание.

Когда префект ушел, Моро велел пажу постлать походную постель, помолялся, лег, ио не мог уснуть. Оляга зажет свечу, вынул из дорожной сумки пачку бумаг и отыскал стнхотворение соперинка Белличовин, искоего Антонно Камелли да Пистойя, изменявшего герцогу, своему благодетелю, и бежавшего к француей под видом бороби изображалась война Моро с Францией под видом бороби крылатой Змен Сфорца с доевним галльским Петухом: Борьбу я вижу Пстуха и Эмея: Вцениалея друг в друга, выотся клубом; Уж выцербко. Пстух Дракону глаз, Эмей хочет вавиться и не может. Кочтами рот ему закал Пстух, И порчится Эмея от боли. И порчится Эмея от боли. И том, этом побращения побращ

Всегда он трусом был, но лишь в равдорах наших Зало, что ти врагов в отчество приваж, стором в предоставления обращения О Моро, Бот теся безопамистрабия, О Моро, Бот теся безопамистрабия, О Моро, Бот теся безопамистрабия, Аля коей нет прама вного, корме смерти; И если своего ти смастъв не забил, Теперь ти запашь, Алоляния, Как тех страдание велько, Как тех страдание велько, Кто говорит с «частами был!

Грустное и в то же время почти сладостное чувство обиды было в сердце Моро. Он вспоминл иедавине раболепиве гимиы того же самого Антоино Камелли да Пистойя:

Кто видит славу Моро, каменеет В спященном умасе, как от лица Медузы. Владмка мира и войны, Одной ногой ты попираешь небо, Другою — землю. Тебе, о герцом, подмять довольно палец, тебе, от среди слесь мир; Ты первый, после Бога, правишь Рудем вселенной, колесом Фортумы.

Было за полиочь. Пламя догоревшей свечи трепетало, поступуля, когда терцог все еще ходил ввад и вперел по сумрачной башие Сокровищинцы. Он думал о своих страданиях, о несправедливости судьбы, о неблагодарности людей.

«Что я нм сделал? За что они возиенавидели меня? Говорят: элодей, убийца. Но ведь тогда и Ромул, умертвивший брата, и Цезарь, и Александр, все герои древности — только убийцы и элоден! Я хотел им дать иовый век золотой, какого народы не видель со времени Августа, Травиа и Антонина. Еще бы немного — и под моею державою в объединенной Италин расцвели бы древине давры Аполлона, олным Палады, наступнал бы царство вечного мира, царство божественных Муз. Первый из государей, я искал величия не в кровавых подвигах, а в плодах золотого мира — в просвещении. Браманте, Пачили, Карадоссо, Леонардо и сколько других! В отдалениейшем потомстве, когда сустный шум оружив умолкиет, имена их будут звучать вместе с именем Сфорда. И то ли бы еще я сделал, на такую ли высоту вознес бы, новый Перикл, мои новые Афиим, если бы не это дикое полунще северимх варваров!.. За что, за что же, Господи?»

Опустив голову на грудь, он повторил стихи поэта:

Теперь ты виаешь, Лодовико, Как тех страдание велико, Кто говорит: я счастлив был!

Пламя в последний раз вспыхнуло, озарило своды башни, бога Меркурия над дверью казиохранилища — и потухло. Герцог вздрогнул, ибо утасание догоревшей свечи было дурною приметою. В темноте, ощупью, чтобы не будить Ричардетто, он подошел к постели, разделся, лег и на этот раз тотчас уснул.

Ему приснилось, будто бы стоит он на коленях перед мадонию Беатриче, которая, только что узива о любовию свидании мужа с Аукрецией, ругает и бъет его по цекам. Ему больно, но не обидно; он рад, что она опятъ жива и здорова. Покорно подставляя лицо свое под ударь, ловит он ее маленькие смуглые ручки, чтобы припастъ к инм губами, и плачет от любви, тот жалости к ией. Но вдуглеред ини — уже не Беатриче, а бот Меркруий, тот самый, что изображен на фреске Леонардо над железной дверью, подобный грозиму ангелу. Бот скватил его за волосы и кричит: «Глупый! глупый! на что ты надеешься? Думаешь, помотут тебе твои хитрости, спасут от кары Господней, убийца!»

Когда он проснулся, свет утра брезжил в окнах. Рыдин, всльможи, ратиме люди, иемецкие наеминки, которые должим были сопровождать его в Германию,— всего около трех тысяч всадников — ожидали выхода герцога на главной аллее парка и на большой дороге к северу к Альпам.

Моро сел на коня и поехал в монастырь делле Грацие последний раз помолиться над гробом жены.

С первыми дучами солица печальный поезд тронулся в путь.

Вследствие осенней непогоды, испортившей дороги, путешествие затянулось более чем на две недели.

Восемнадцатого сентября, поздно вечером, на одном из последних переходов, герцог, больной и усталый, решил переночевать на высоте в пещере, служившей приютом пастухов. Не трудно было найти более спокойного и удобное убежище, но он выбрал варочно это дикое место для свидания с отправленным к нему послом императора Максимиланы.

Костер озаряд сталактиты в нависших сводах пещеры На походном вертеле жарились фазаны для ужина. Герцог сидел на походном ременчатом студе, зажутанный, с гредкой в ногах. Рядом, ясная и тихая, как всегда, с домащини хозяйствениям видом, мадонна Дукреция приготовляда полоскание от зубной боли, собственного изобретения, из вина, перца, гвоздики и других крепких пряностей: у герцога боледи зубы.

— Так-то, мессер Одоардо, — говорил он послу императора, не без тайного самодовольства утешаясь величием собственных бедствий, — вы можете передать государю, где и как встретили вы законного герцога Ломбардин!

Он был в одном из тех припадков внезапной болтливости, которые теперь иногда овладевали им после долгого молчания и оцепенения.

 — Лисицы имеют норы, птицы — гнезда, я же не имею места, где приклонитъ голову!

Корио, — обратился ой к придворному летописцу, - могда буденць составлять хронику, упомяни и об этом ночлеге в пастушьем вертене — последнем убежище потом-ка великих Сфорца, из рода трояиского героя Англа, Энеева спутника;

 Синьор, ваши несчастья достойны пера нового Тацита! — заметил Одоардо.

Аукреция подала герцогу зубное полоскание. Он взгляиул на нее и залюбовался. Бледная, квежая, в розовом отблеске иламени, с черными гладкими изчесами волос на ущах, с бриллиантом на тонкой нити фероньеры поредине лба. смотрела она на него с удмбкой материнской нежности, немного исподлобья, своими внимательными, строгими и важными, как у детей, невинными глазами.

«О милая! Вот кто не предаст, не изменит», — подумал герцог и, окончив полоскание, молвил:  Корио, запиши: в горниле великих страданий позиается истиниая дружба, как золото в огие.

Карлик-шут Янакки подошел к Моро.

— Куманек, а, куманек!—заговорил он, усаживаясь в истах его и дружески хлопая герцога по колену.— Чего ты нос повесил, как мышь на крупу надулся? Брось, право, бросы! От всякого горя, кроме смерти, есть лекарствым государем.— Седла!—закричал он вдруг, указывая на кучу сбруя, дежавшей на полу.— Куманек, посмотри-ка: ослиние седла!

Чему же ты обрадовался? — спросил герцог.

— Старая басеика, Моро! Не мешало бы и тебе напоминть. Хочешь, расскажу?

Расскажн, пожалуй!...

Карлик привскочил, так что все бубенчики на ием зазвенели, и помахал шутовской палкой, на конце которой

висел пузырь, наполненный сухим горохом.

— Йил да бил у короля иеаполитанского Альфонсо живописед Джотто. Одиажды примазал ему государь изобразить свое королевство на стене дворца. Джотто написал осла, который, имея на спине селло с государственным гербом— золотой короной и скипетром, обиоживает другое, иовое седло, лежащее у ног его, с таким же точно гербом.— Что это значит? — спросил Альфонсо.— Это ваш народ, государь, который, что из день, то желает себе нового правителя,— ответил художинк.— Вот тебе и вся моя сказочка, куманск. Хоть я и дурак, а слово мое верно: ораниузское седло, что изниче инланцы мобноживают, скоро им спину изтрет,—дай только ослику вволю изтешиться, и старое опять покажется изовым, иовое—старым.

— Štulti aliquando sapientes. — Глупые иногда мудры, — с гоустной усмешкой модинл герцог. — Корио, запиши...

Но на этот раз не суждено ему было произвести достопамятного изречения: у входа в пещеру послышалось фыркание лошали, топот копыт, заглушениые голоса. Вбежал камерьере Мариоло Пустерло с испутанным лицом и что-то прошентал и я уло главному секретарю. Бартоломое Калько.

— Что случнлось? — спросил Моро.

Все притихли.

— Ваше высочество...— молвил секретарь, но голос его дрогиул, и, ие кончив, он отвернулся.

— Синьоре, — произнес Лунджи Марлиани, подходя к Моро, — Господь да сохранит вашу светлосты! Будьте готовы ко всему: недобрые вести...

Говорите, говорите скорее! — воскликиул Моро и

вдруг побледиел.

У входа в пещеру, среди солдат и придворимх, увидел он человека в кожаних высоких сапотах, забрыяганиюто грязью. Все расступняльсь молча. Герцог оттолкиул от себя мессера Лунджи, бросился к вестинку, вырвал у иего из рук письмо, распечатал, пробежал, вскрикиул и повалился навячичь. Пустеоло и Марлании едва успелы его поддержать.

Боргонцо Ботто извещал Моро о том, что семнадцатого сситября, в день св. Сатира, измениик Бериардино да Корте сдал миланский замок маршалу французского ко-

роля, Джаи-Джакопо Тривульцио.

Герцог любил и умел падать в обморок. Он иногда пользовался этим средством, как дипломатической хитростью. Но на этот раз обморок был непоитворный.

Долго не могли привести его в чувство. Наконец он открыл глаза, вздохиул, приподиялся, набожно перекре-

стился и проговорил:

 От Иуды до наших дией не было большего предателя, чем Бернардино да Корте!

И более в этот лень не поонанес ин слова.

Несколько дней спустя, в городе Инсбруке, где император Максимилнам милостиво принял Моро, в поздний час иочи, наедине с главным секретарем Бартоломео Калько, расхаживая по одному из покоев во дворце кесаря, герцог сочинал, а мессер Бартоломео записывал, доверительные грамоты двум послам, которых тайно отправлял Моро в Констатициолодь к турецкому султаму.

Анцо старого секретаря инчего не выражало кроме виимания. Перо послушно бегало по бърга е, едва поспевая

за быстрою речью герцога.

«Пребывая постоянно твердыми и неизмениями в добрых намерениях и расположении к вашему величеству, а имие, особляво, для возвращения нашего государства, на великодушную помощь повелителя Оттоманской Империи уповая, решили мы послать трех гонцов тремя различными путями, дабы, по крайней мере, один и ми ки кольлим ваши поочтения».

Далее герцог жаловался султану на папу Александ-

ра v1:
— «Папа, будучи, по природе своей, коварным и

Бесстрастное перо секретаря остановилось. Он подиял брови, сморщил кожу на лбу и переспросил, думая, что ослышался: — Папа?

Ну, да, да. Пиши скорее.

Секретарь еще ближе наклонил голову к бумаге, и снова перо заскрипело.

 «Папа, будучи, как известио вашему величеству, по природе своей, коварным и злым, побудил французского короля к походу на Ломбардию».

Описывались победы французов:

«Подучив об этом известие, объяты были мы страхом,—признавался Моро,— и почли за благо удалиться к императору Максимилиану в ожидании помощи вашего величества. Все предали и обманули нас, ио более всех Бернардино.

При этом имени голос его задрожал.

 «Бернардино да Корте — змей, отогретый у сердца нашего, раб, осыпанный милостями и щедротами нашими, который продал нас, как Иуда»... Впрочем, нет, погоди, об Иуде не надо, — спохватился Моро, вспоминв, что пишет неверному турку.

Изобразив свои бедствия, умолял ои султана напасть на Венецию с моря и суши, обещая вериую победу и уничтожение исконного врага Оттоманской Империи, респуб-

лики Саи-Марко.

— «И да будет вам известно,— заключал он послание,— что в сей войие, как во всяком ином предприятии, все, что мы имеем, принадлежит вашему величеству, которое сдва ли найдет в Европе более сильного в верного союзника».

Он подошел к столу, что-то хотел прибавить, но мах-

нул рукой и опустился в кресло.

Бартоломео посыпал из песочницы послединою невысохстраницу. В друг поднях глаза и посмотрел на государя: герцог, закрыв лицо руками, плакал. Спина, плечи, пухлый двойной подбородок, синеватые бритые щеки, гладкая прическа — цаккера беспомощно вздрагивали от рыданий.

— За что, за что? Где же правда Твоя, Господи? Обратив к секретарю сморщенное лицо, напоминавшее в то мгиовение лицо слезливой старой бабы, он проле-

 Бартоломео, я тебе верю: ну, скажи, по совести, прав ли я или не прав?

Ваша светлость разумеет туренкое посольство?

Моро кивнул головой. Старый политик задумчиво поднял брови, выпятил губы и сморщил кожу на лбу.  Конечио, с одной стороны с волками жить, поволчьи выть, ну, а с другой... осмелюсь доложить вашему

высочеству: если бы подождать?...

— Ни за что! — воскликнул Моро. — Довольно я ждал! Я покажу им, что милаиского герцога они из игры, как иенужную пешку, не вышвывунт, потому что.— видишь лн, друг мой, — когда правый обнжен, как я, кто дерзнет судить его, ежели обратится он за помощью не только к Вельком Т Уоку, но к самому дывяолу

— Ваше высочество, — вкрадчиво молвил секретарь, не должио ли опасаться, что нашествие турок на Европу может иметь последствия неожиданные, напримео-

для церкви христнанской?

— О. Бартоломео, меужели ты думаешь, что я этого не предвидел? Аучше согласился бы я тысячу раз умереть, чем причинить какой-либо вред святой иашей матери церкви. Сохрани меня Боже! — Ты еще не знаешь всех моих заммолом. — прибвань ои с преживео хитрою и хищиюю усмешкою. — Погоди, ужо такую кашу заварим, такими сетями врагов оплетем, что свету божего не взвидят! Одно скажу тебе: Великий Турок — только орудие в руках монх. Придет пора — и му инчтожние то, нечествиую секту Магомета 'истребим, Гроб Господеиь от ига неверимх освободим!.

Ничего ие ответнь, Бартоломео уныло потупил глаза. «Плох.— подумал он.— совсем плох! Замечтался. Ка-

кая уж тут политика»!

Долго в эту иочь с горячею верою н надеждой на помощь Великого Турка молился герцог перед своей любимой иконой работы Леонардо да Винчи, тде Матерь Тоспода изображена была под видом прекрасиой наложинцы Моро, графини Чечилани Бергамини.

### Ш

Дией за десять до сдачи Милаиского замка, маршал Тривульцио, при радостимх кликах народа: «Франция! Франция!» и звоие колоколов въехал в Милаи как в завоеванный город.

Въезд короля назначен был на шестое октября. Граж-

дане готовнан торжественную встречу.

Для праздинчиого шествия торговые синднки извлекли из соборной ризницы двух ангелов, которые, пятьдесят лет иззад, еще во времена Амбрознанской Республики, изображали геннев иародной свободы. Ветхне пружним, понводившие в движение позолочениые комлья, ослабели. Сниднки отдали их починить бывшему геопогскому

механику Леонаодо да Вничн.

В это время Леонардо занят был изобретением новой летательной машины. Одиажды, ранинм, еще темным, утром, сидел он за чертежами и математическими выкладками. Легкий камышовый остов коыльев, обтянутый тафтою, подобной перепонке, напоминал не летучую мышь, как прежняя машина, а исполинскую ласточку. Одно из комаьев было готово и, тонкое, острое, необычанно поекоасное, взяымалось от полу до потолка, а виизу, в тени его, Астро копошился, поправляя сломаниые пружины у двух деревянных ангелов Миланской Коммуны.

На этот раз Леонардо решил как можно ближе следовать строению тел пернатых, в котором сама природа дает человеку образец летательной машины. Он все еще надеядся разложить чудо полета на законы механики. Повидимому, все, что можно было знать, — он знал н. однако, чувствовал, что есть в полете тайна, ни на какне законы механнки ие разложимая. Опять, как в прежних попытках, подходил к тому, что отделяет создание поироды от дела рук человеческих, строение живого тела от мертвой машины, и ему казалось, что он стоемится к невозможному.

 Ну. слава Богу, кончено! — воскликиул Астор, заводя пружины. Ангелы замахали тяжелыми крыльями. В комиате про-

неслось дуновение — и тонкое, легкое крыло исполниской ласточки зашевелилось, зашелестело, как живое. Кузиец взглянул на него с невыразниой нежностью.

- Воемени-то сколько даром на этих болванов ушло! — проворчал он, указывая на ангелов. — Ну, да уж теперь, воля ваша, мастер, а я не выйду отсюда, пока не кончу крыльев. — Пожалуйте чертеж хвоста.
  - Не готов еще, Астро. Погоди, надо обдумать.
  - Как же, мессере? Вы третьего дня обещали... — Что делать, доуг! Ты знаешь, хвост нашей птицы -
- вместо оуля. Тут. ежели самая малая ошибка. все поопало.
- Ну, иу, хорошо, вам лучше знать. Я подожду, а пока второе крыло... Астро, — молвил учитель, — ты бы подождал. А то я

боюсь, как бы чего-нибудь опять изменить не пришлось... Кузнец не ответил. Бережно подиял он и стал поворачивать камышовый остов, затянутый переплетом бечевок

из воловых жил. Потом, вдруг обернувшись к Леонардо, произнес глухим, дрогнувшим голосом:

— Мастер, а мастер, вы на меня не сердитесь, но ежели опять вы с вашими вычислениями до того дойдете, что и на этой машине нельзя будет лететь. - я все-таки полечу, назло вашей механике полечу, - да, да, не могу я дольше терпеть, сил монх нет! Потому что я знаю: если и на этот раз...

Не кончил и отвернулся. Леонардо винмательно посмотрел на его широкоскулое, тупое и упрямое лицо, в котором была неподвижность единой, безумной и всепоглошающей мысли.

 Мессере,— заключил Астро,— скажите лучше прямо, полетим мы или не полетим?

Такой страх и такая надежда была в словах его, что Леонардо не имел духа сказать правду.

— Конечно, — ответил он, потупившись, — знать иельзя, пока не сделаем опыта; но думаю, Астро, что полетим...

 Ну и довольно, довольно! — с восторгом замахал руками кузиец.— Слышать больше инчего не хочу! Если уж и вы говорите, что полетим, - значит полетим! Он. видимо, хотел удержаться, но не мог и рассмеял-

ся счастливым, детским смехом.

 Чего ты? — удивился Леонаодо. — Простите, мессере. Я все мешаю вам. Ну, да уж в последний раз, - больше не буду... Верите ли, как вспомию о миланцах, о французах, о герцоге Моро, о короле, так вот меня разбирает, - и смешно, и жалко: копошатся, бедиенькие, дерутся и ведь тоже, поди, думают,великие дела творят, - черви ползучие, козявки бескрылые! И никто-то из них не ведает, какое чудо готовится. Вы только поелставьте себе, мастер, как выпучат они глаза, оты разинут, когда увидят крылатых, летящих по воздуху. Ведь это уже не деревянные ангелы, что крыльями машут на потеху черни! Увидят и не поверят. Боги,подумают. Ну, то есть, меня-то, пожалуй, за бога не примут. скорее за черта, а вот вы с крыльями воистину будете, как бог. Или, может быть, скажут — Антихрист, И ужаснутся, падут и поклонятся вам. И сделаете вы с ними, что хотите. Я так полагаю, учитель, что тогда уже не будет ни войи, ии законов, ни господ, ни рабов, - все переменится, наступит все новое, такое, о чем мы теперь и подумать не смеем. И соединятся народы, и, паря на крыльях, подобно ангельским хорам, воспоют единую осаниу... О, мессер Леонардо! Господи! Господи! — Да неужели вправду?...

Ои говорил точно в бреду.

«Бедный! — подумал Леонардо. — Как верит! Чего доброго, в самом деле, с ума сойдет. И что мие с ним делать? Как ему правду сказать?»

В это мгновение в наружную дверь дома раздался громкий стук, потом голоса, шаги и, наконец, такой же

стук в запертые двери мастерской.

— Кого еще иелегкая иесет? Нет на них погибели! элобио проворчал кузиец. — Кто там? Мастера видеть иельзя. Ускал из Милана.

— Это я, Астро! — Я — Лука Пачоли. Ради Бога, ото-

при скорее!

Кузиец отпер и впустил монаха.

— Что с вами, фра Лука? — спросил художник, вгля-

дываясь в испуганное лицо Пачоли.

— Не со мной, мессер Леонардо, — впрочем, да, и со мной, но об этом после, а теперь... О, мессер Леонардо... Ваш Колосс... гасконские арбалетчики, — я только что из Кастелло, собственивми глазами видел, — Французы вашего Коия разрушають... Бежим, бежими скорее!

— Зачем? — спокойно возразил Леонардо, только анцо его слегка побледнело.— Что мы можем сделать?

лицо его слегка побледиело. - Что мы можем сделать?
— Как что? Помилуйте! Не будете же вы тут сидеть, сложа руки, пока величайшее произведение ваше погибает. У меня есть лазейка к сиру де ла Тремуйлю. Надо
клопотать.

Все равио, ие успеем,— проговорил художник.

— Успеем, успеем! Мы напрямик, огородами, через плетень. Только скорее!

Увлекаемый монахом, Леонардо вышел из дома, и они пустились почти бегом к Миланскому замку.

По дороге фра Лука рассказал ему о своем собствениом горе: накануме иочью лаидскиехты разграбили погреб каноинка Сан-Симпличано, где жил Пачоли,— перепились, начали буйствовать и, между прочим, найдя в одной из келий хрустальные изображения геометрических тел, приняли их за дъявольские выдумки чериой магии, за «кристаллы гадания», и разбили вдребезти.

— Ну, что им сделали,— сетовал Пачиоли,— что им сделали мои невиниые хрусталики?

Вступив на площадь Замка, увидели они у главиых Южных Ворот, на подъемном мосту Баттипоите, у башии Торре дель Филарете молодого французского щеголя, окружениого свитой.

- Мэтр Жиль! воскликнул фра Лука и объясина Леонардо, что этот мэтр Жидь птичник, так называемый «свистун рябчиков», учнвший пенню, говору и прочим хитростям чижей, сорок, попугаев, дроздов его христианнейшего величества, короля французского. - лицо при дворе немаловажное. Ходили слухи, что во Франции под дудку мэтра Жиля плящут не одни сороки. Пачоли давно уже собновася посподнести ему свои сочинения -«Божественную Пропорцию» и «Сумму Арифметнки» -в роскошных переплетах.
- Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, фра Лука, сказал Леонардо. — Ступайте к мэтру Жилю: я и один сумею сделать все, что нужно,

— Нет, к нему потом, — проговорил Пачоли в смущении. - Или вот что, знаете? Мнгом слетаю к мэтру Жилю, только расспрошу, куда он едет, — и тотчас к вам. А вы пока поямо к сноу де да Тремундю...

Подобрав полы коричневой ряски, юркий монах засемення босыми ножками в дробно стукающих цоколях н побежал вприпрыжку за свистуном королевских рябчиков.

Через подъемные ворота Баттипонте вступил Леонардо на Марсово Поле — внутренний двор Миланского замка.

### ΙV

Утро было туманное. Огни костров догорали. Площадь и окрестные здання, загроможденные пушками, ядрами, лагериым скарбом, кулями овса, ворохами соломы, кучами навоза, превращены были в одну огромную казарму, конюшню и кабак. Вокруг походных давок и кухонных вертелов, бочек, полных и пустых, опрокннутых, служивших игорными столами, слышались конки, хохот, клятвы, разноязычная брань, богохульства и пьяные песни. Порою все затихало, когда проходнан начальники; трещал барабан, играли медные трубы рейнских и швабских ландскнехтов, заливались пастушьими унылыми звуками альпийские рогн наемников из вольных кантонов Урн и Унтервальлена

Пробравшись на средину плошади, художник увидел своего Колосса почти нетронутым.

Великий герцог, завоеватель Ломбардин, Франческо-

Аттендоло Сфорца, с лысой головой, похожей на голову римского императора, с выражением львиной мощи и лисьей хитрости, по-прежнему сидел на коне, который взвился на дыбы, попирая копытами павшего вонна.

Швабские аркебузники, граубондские стрелки, пикардийские пращинки, гасконские арбалетчики толильное вокруг изваяния и кричаль, плохо разумея друг друга, дополняя слова телодвиженнями, по которым Леонардо понял, что речь идет о предстоявшем состязании двух стрелков, немца и француза. Они должны были стрелять по очереди на расстоянии пятидесяти шатов, выпие четыре кружки крепкого вина. Мишенью служила родинка на щеке Колосса.

Отмернаи шаги и броснаи жребий, кому стрелять первому. Маркитантка нацедная вина. Немец выппа, пе переводя духу, одну за другой, четвые условленных кружки, отошел, прицелился, выстрелял и промажиулся. Стрела оцаодпала шеку, отбила корай левого уха, во родинки не задела.

Француз приложна к плечу арбалет, когда в толпе произошло движение. Солдаты расступились, пропуская поезд пышных герольдов, сопровождавших рыцаря. Он проехал, не обратив внимания на потеху стрелков.

Кто это? — спросна Леонардо стоявшего рядом

пращника.

— Снр де ла Тремуйль.

«Еще не поздно! — подумал художник.— Бежать за

ннм, проснть»...

Но он стоял, не двигаясь, чувствуя такую неспособность к действию, такое непреодолниме оцепенение, расслабление волн, что казалось, есла бів в эту минуту дело щло о спасенни жизни его,— не пошевельнул бы пальцем. Страх, стыд, отвращенне овладевали им при одной мысли о том, как надо протиксиваться сквозь толлу лакеев, конюхов и бежать за вельможей, подобно Луке Пачоли. Тасконец выстреляль, стреал свистичла и воналадсь в

ооднику.

— Bigore! Bigore! Montjoie Saint-Denis!<sup>2</sup> — махая беретамн, кричали солдаты.— Франция победила!

Стрелки окружили Колосса и продолжали состязание. Асензардо котел уйти, но, прикованный к месту, точно в стращном и нелезом сне, покорно смотрел, как разрушается создание шестнадцати лучших лет его жизни, быть может, велчачащие произведение ваяния со времен Поаксителя и Филия.

Под градом пуль, стрел н камней глина осыпалась мелким песком, крупными глыбами н разлеталась пылью, обнажая скрепы, точно костн железного остова.

Здесь: так его! (франц.)

Одесь: так егот (франц.)

Святой Денис, покровитель отечества! (франц.) — старинный боевой клич французов. (Эдесь и далее — прим. ред.)

Солице вышло из-за туч. В радостно брывнувшем блеске казалась еще более жалкой развалина Колосса, с обезглавленным туловищем терои на безнотом коме, с обломком царственного скинетра в уцелевшей руке и надписью винзу на подпожни: «Esse deus!» — «Се бол!»

В это время по площади проходил глаяный полководец французского короля, старый маршал Джан-Джакопо Тривульцию. Вэтлянуя на Колосса, остановился он в недоумении, еще раз взглянул, заслонил глаза рукой от солнца, потом обернулся к сопровождавщим его и спросил:

— Что это?

 Монсеньор, — молвил подобострастно один из лейтенантов, — капитан Жорж Кокебурн разрешил арбалетчикам собственной властью...

Памятник Сфорца, — восклики л маршал, — произведение Леонардо да Винчи — мишень гасконских стрел-

ков!..

Он подошел к толпе солдат, которые так увлеклись стрельбой, что ничего не видели, схватил за шиворот пикардийского пращинка, повалил его на землю и разразился неистовой бранью.

Лицо старого маршала побагровело, жилы вэдулись на шее.

— Монсеньор! — лепетал солдат, стоя на коленях и дрожа всем телом.— Монсеньор, мы не знали... Капитан Кокебурн...

— Погодите, собачьи дети, — кричал Тривульцио, — пока-

жу я вам капитана Кокебурна, за ноги всех перевещаю!... Сверкнума шпага. Он замажнумся и ударил бы, но Леонардо левою рукою схватил его за руку, немного повыше кисти, с такою силою, что медный нарукавник сплющился.

Тщетио стараясь высвободить руку, маршал взглянул

на Леонардо с изумлением.

— Kто это? — спросил он.

Леонардо да Винчи, — ответил тот спокойно.

— Как ты смеешь!..— начал было старик в бещенст-

ве, но, встретив ясный взор художника, умолк.
— Так ты — Леонардо,— произнес он, вглядываясь в лицо его. — Руку-то, руку пусти. Нарукавник согнул. Вот

так сила! Ну, брат, смелый же ты человек...
— Монсеньор, умоляю вас, не гневайтесь, простите

их! — молвил художник почтительно.

Маршал еще внимательнее посмотрел ему в лицо, усмехиулся и покачал головой: — Чудак! Они лучшее твое произведение уничтожили,— и ты за них просишь?

 Ваша светлость, если вы их всех перевещаете, какая польза мие и моему произведению? Они не зиают, что делают.

Старик задумался. Вдруг лицо его прояснилось; в умных маленьких глазах засветилось доброе чувство.

— Послушай, мессер Леонардо, одного я в толк ие возьму. Как же ты стоял тут и смотрел? Зачем не дал знать, не пожаловался мне или снру де ла Тремуйлю? Кстати, он, должию быть, только что здесь проезжал?

Леонардо потупил глаза и проговорил, запинаясь и

краснея, как вниоватый:

— Не успел... Сира де ла Тремуйля в лицо я не знаю...

— Жаль, — заключна старик, оглядываясь на развалииу. — Сотню лучших людей моих отдал бы я за твоего Колосса!..

Возвращаясь домой и проходя через мост с изящной лоджией Браманте, где произошло последиее свидание Моро с Леонардо, художник увидел французских плажей и конкохов, забавлявшимся окотою на ручных лебедей, лобимиев Миланского герцога. Шалуин стрелали из лунами, птицы метались в ужасе. Среди белого пуха и перыев на черной воде плавали, качажсь, окражавление тела. Только что раненный лебедь, с произвтелью жалобным криком, выгнув длиную шею, тренетал слабеющими криальмии, вак будт пытажсь взачеть перед смертно.

Леонардо отвернулся и поскорее прошел мимо. Ему

казалось, что он сам похож на этого лебедя.

### V

В воскресенье шестого октября король Франции Людовик XII въехал в Милан через Тичинские ворота. В сопровождавием его поезде был Чезаре Бодулжа, герцог Валентино, сын папы. Во время шествия от Соборной площали к замку ангелы Миланской Коммуны исправно махали крыльями.

С того дия, как разрушен был Колосс, Леонардо более не возвращался к работе над летательной машиной. Астро один кончил прибор. Художник не имел духа сказать ему, что и эти крылья не годятся. Видимо, избетая учителя, кузнец также не заговаривал о предстояв-

шем полете, только иногда украдкой взглядывал на него с безмольным укором своим единственным глазом, в ко-

тором горел унылый, безумный огоиь.

Однажды утром, в двадцатых числах октябоя. Пачоли прибежал к Леонардо с известнем, что король требует его во дворец. Художник пошел неохотно. Встревоженный нсчезновением комаьев, он боядся, чтобы Астоо, заболв себе в голову лететь во что бы то ин стало, не наделал белы.

Когда Леонардо вошел в столь памятные залы Рокетты, Людовик XII принимал старшии и синдиков Ми-

Художник взглянул на своего будущего повелителя,

короля Францин.

Ничего царственного не было в его наружности: хилое, слабое тело, узкие плечи, вдавленная грудь, лицо с некрасивыми морщинами, страдальческое, ио не облагороженное страданием, -- плоское, будничное, с выраженнем мешанской добродетели.

На верхией ступени трона стоял молодой человек лет двадцати, в простом чериом платье без украшений, кроме нескольких жемчужии на отворотах берета и золотой цепи из раковин ордена св. Архангела Михаила, с длиниыми белокурыми волосами, маленькою, слегка раздвоеиною темио-русою бородою, ровною бледностью в лице и черно-синими, приветливо-умиыми глазами.

— Скажите, фра Лука, — шепиул художиик на ухо

спутнику, - кто этот вельможа?

- Сын папы, - отвечал монах, - Чезаре Борджа,

герцог Валентиио.

Леонардо слышал о влодействах Чезаре. Хотя явных улик не было, инкто не сомневался, что он убил брата Джованни Борджа, наскучив быть младшим, желая сбросить кардинальский пурпур и наследовать звание военачальника — гонфалоньера церкви. Ходили слухи еще более невероятные, будто бы поичиной Каннова влодеяния было соперничество братьев не только из-за милостей отца, но также из-за коовосмесительной похоти к оодной сестре, мадоние Лукреции.

«Не может быть!» - думал Леонардо, вглядываясь

в споконное лицо его, в невиниые глаза.

Должно быть, почувствовав на себе пристальный взор, Чезаре оглянулся, потом, наклонившись к стоявшему рядом благообразному старику в длинной темной одежде, вероятно секретарю своему, что-то шепиул, указывая на Леонардо, и когда старик ответил, — посмотрел на художника пристально. Тонкая усмешка скользиула по губам Валентино. И в то же мгновение Леонардо почувствовал:

«Да, может быть, все может быть — и даже еще худ-

шее, чем о ием говорят!»

Старшина синдиков, окончив унылое чтение, подошел к троиу, стал на колени и поднес королю прошение. Людовик нечаяния уронил пергаментный сыток. Старшина засуетился, желая поднять. Но Чезаре, предупредив его, быстрым и ловким движением поднял свиток и подал королю с поклоном.

— Хам! — элобио прошептал кто-то за спиной Леоиардо, в толпе французских вельмож.— Обрадовался, вы-

скочил!

— Ваша правда, мессере,— подхватил другой.— Сын папы отлично исполияет должность лакея. Если бы только видели, как утром, когда кородо одевался, ои ему прислуживает, рубашку греет. Я, чай, и коиюшию чистить не побрезгад бы?

Художник заметил подобострастное движение Чезаре, ио оно показалось ему скорее страшимы, чем гиус-

В это время Пачоли хлопотал, волиовался, подталкивал спутника под локоть, но, видя, что Леонардо, со своей обычной застенчивостью, чего доброго, целый день простоит в толпе, не найди случая привлечь винмине короля,— принял решительные меры, схватна его за руку и, весь изогиувшись, с быстрым испрерывным свистом и шипением превосходимых степеней: stupedissimo, prestantissimo, invincibilissimo,— представна королю художника.

Аюдовик заговорил о Тайиой Вечере; хвалил изображення апостолов, но более всего восхищался перспективой потолка.

Фра Лука ожидал с минуты на минуту, что его величетов пригласит Леонардо к себе на службу. Но вошел паж и подал королю письмо, только что полученное из Франции.

Король узнал почерк жены, возлюблениой своей бретонки Аниы: то было известне о разрешении королевы от бремени.

Вельможи начали поздравлять его. Толпа оттесиила Леонардо и Пачоли. Король взглянул было на них, вспом-

<sup>1</sup> Изумительнейший, превосходнейший, непобедимейший (итал.)

ннл, хотел что-то сказать, но тотчас снова забыл, любезно пригласна дам поскорее выпить за здоровье иоворождениой и вышел в другую залу.

Пачоли, ухватив за руку спутника, потащил его за

— Скорее! Скорее!

 Нет, фра Лука,— спокойно возразна Леонардо.— Благодарю вас за хлопоты; но я напомниать о себе не буду: его величеству теперь не до меня.

И он ушел из дворца.

На подъемном мосту Баттипоите, в южных воротах Кастелло, догивал его секретарь Чезаре Борджа, место серо Атапито. Он предложил ему от имени герцога место стера иого строителя», ту самую должность, которую исполиял леонардю у Моро.

Художник обещал дать ответ через несколько дней. Подходя к дому, еще нздали, на улице, заметил он толгу народа н ускорил шат. Джованин, Марко, Саланно, Чезаре несли, должно быть, за неимением иосилок, 
на громадиом, нзмятом, продравном и сломаниюм крыле 
новой летательной машины, подобиом крылу неполинской 
ласточик, своет товарища, кузнеца Дстро да Перетола, 
в разорваниой, окровавлениой одежде, с мертвенио-бледным лицом.

Случилось то, чего боялся учитель: кузнец решил испытать крылья, полетел, сделал два-трн взмаха, упал н убился бы до смертн, еслн бы одно крыло машнны ие зацепилось за ветвн рядом стоявшего дерева.

Леонардо помог внестн носилки в дом и бережио уложна больного в постель. Когда он наклонился к иему, чтобы осмотреть раны, Астро пришел в себя н прошептал, взглянув на Леонардо с бескоиечной мольбою:

— Простите, учитель!

٧I

В первых числах ноября, после великолепиых торжеств в честь новорождениой, Людовик XII, приняв от миланцев присягу и назначив наместником Ломбардии марша-

ла Тривульцио, уехал во Францию.

В соборе отслужнан благодарственную обедню Духу Святому. В городе было востановлено спокойствие, во только наружное: народ ненавидел Гривульцию за его жестокость и коварство. Приверженцы Моро бунговалы чернь, распростраияли подметные письма. Те, кто еще так недавно провожал его в изгивание насмещками и бранью, теперь вспоминали о нем, как о лучшем из госу-

дарей.

В последних числах января толпа у Тичинских ворот разгромила прилавки французских сборщиков пошлии. В тот же день на вилле Лардкраго, около Павии, французский солдат посятнул на честь молодой ломбардской поселяних, Защищаясь, ударила она обидчика метлою по лицу. Солдат пригрозил ей топором. На крик прибежал отец ес с палкою. Француз убил старика. Собралась толпа и умертвила солдата. Французы напали на ломбардев, перебили миожество народа и опустощили местечко. В Милане известие это было тем же, что искра, упавшая в порох. Народ запрудил площади, улицы, рынки с яростными волдями:

Долой короля! Долой наместника! Бейте, бейте

фоанцузов! Да здоавствует Моро!

У Тривульцию было слишком мало людей, чтобы защищаться против населения трехсоттысячного города. Поставив пушки на башию, времению служившую колокольнею собора, направил он жерла в толиу, велел по первому знаку стрелать и, желая делать последиюю попитку и римирения, вышел к народу. Чериь сдва не убила его, загимал в ратушу, и здесь бы он погиб, если бы на помощь не подоспел из крепости отряд швейцарских иамников с капитаном, сеньором Курссижем, во главе.

Начались поджоги, убийства, грабежи, пытки, казии французов, попадавших в руки бунтовшиков, и граждаи,

подозреваемых в сочувствии французам.

В ночь на первое февраля Тривульцио тайио ушел из крепостн, оставив ее под защитой капитана д Эспи и Кодебекара. В ту же ночь возвратившийся из Германии Моро радостно принят был жителями города Комо. Гоаж-

дане Милана ждали его, как избавителя.

Асонардо в последние дни мятежа, опасаясь пушечной пальбы, которая разрушила несколько соседних домов, переселялся в свой погреб, некусно провел в него ночиме трубы, устроил очати и несколько жилых покоев. Как в маленькую крепостъ, перенесли сюда вес, что было ценного в доме: картины, рисунки, рукописи, книги, научные приборы.

В это время окончательно решил он поступить на службу к Чезаре Борджа. Но прежде, чем отправиться в Романью, куда, по условиям заключениюто с мессером Агапито договора, Леонардо должен был прибыть не позже летник месяцев 1500 года, намеревался он закехать к старому другу своему Джироламо Мельци, чтобы переждать опасное время войны и бунта на его уединен-

ной вилле Ваприо близ Милана.

Утром 2 февраля, в день Сретения Господня, прибежал к художнику фра Лука Пачоли и объявил, что в замке — наводнение: миланец Луиджи да Порто, бывший на службе у французов, бежал к бунтовщикам и открыл ночью шлюзы каналов, наполнявших крепостные рвы. Вода разлилась, затопила мельницу в парке у стены Рокетты, проникла в подвалы, где хранился порох, масло, хлеб, вино и прочие припасы; так что, если бы французам не удалось с большим трудом спасти от воды некоторую часть их, -- голод принудил бы их к сдаче крепости, на что и рассчитывал мессер Луиджи. Во время наводнения соседние с крепостью каналы в низменном поедместьи Веочельских ворот вышли из берегов и затопили болотистую местность, где находился монастырь делле Грацие. Фра Лука сообщил художнику свои опасения, как бы вода не повредила Тайной Вечери, и предложил пойти осмотоеть, цела ли картина.

С притворным равнодушием возразил Леонардо, что ему теперь некогда, и что он за Тайную Вечерю не боится,— картина, будто бы, на такой высоте, что смрость не может причинить ей вреда. Но только что Пачоли

ушел, Леонардо побежал в монастырь.

Войдя в трапезную, увидел на кирпичном полу грязные лужи — следы наводнения. Пахло сыростью. Один из монахов сказал, что вода поднялась на четверть локтя.

Леонардо подошел к стене, где была Тайная Вечеря.

Краски оставались, по-видимому, ясными.

Прозрачные, нежные, не водяные, как в обычной стением. Он приготовия и стену особененым способом: загрунтовал ес слоем глания с можжевсялымы даком и одифою, на первый нижний грунт навел второй — из мастики, смолы и гипса. Опытные мастера предсказывала непрочность масляных красок на сырой стене, сложенной в болотистой инзменности. Но Леонардо, со спойствым ему пристрастнем к новым опытам, к неведомым путам в искусстве, упорствовал, не обращая внимания на советы и предсотережения. От стенописи водиными красками отвращало его и то, что работа на только что шведенной влажной извести требует бостроты и решительности, тех именно свойств, которые были ему чужды. «Малого достигает хумскики не соминевающийся», утверждал ои. Эти необходимые для него сомиення, колебания, поправки, искания ощупью, бесконечная медлительность работы возможны были только в живописи масляиыми красками.

Наклоннящись к стене, он рассматривал в увеличительное стекло поверхиость картины. Вдруг, в левом нижием углу, под скатеотью стола, за которым сидели апостолы, у иог Варфоломея, увидел маленькую трещину и рядом, на чуть поблекших красках, бархатисто-белый, как нней, налет выступающей плесеин.

Он побледнел. Но, тотчас же овладев собой, еще вин-

мательнее поолоджал осмото

Первый ганияный грунт покоробился, вследствие сырости, и отстал от стеим, приподнимая верхний слой гипса с тоикою корою красок и образуя в ией исуловимые для глаза трешники, сквозь которые просачивалось выпотенне селитренной сырости из ветхих ноздреватых кирпичей

Участь Тайной Вечери была решена: если самому художнику не суждено было видеть увядания красок, которые могли сохраниться лет сорок, даже пятьдесят, то все же не было сомнения в страшной истине: величайшее из его произведений погибло.

Перед тем, чтобы выйти из трапезной, взглянул он в последний раз на лик Христа н. — словно теперь только увидев его впервые. — вдруг поиял, как это произведение ему дорого.

С гибелью Тайной Вечери и Колосса порывались последние инти, которые связывали его с живыми людьми, если ие с ближними, по крайней мере, с дальними, теперь одиночество его становилось еще безнадежнее,

Глиняная пыль Колосса развеется ветром; на стене, где был лик Господень, тускаую чешую облупившихся красок покроет плесень, и все, чем он жил, исчезнет как тень.

Ои вериулся домой, сошел в подземелье и, проходя через комиату, где лежал Астро, остановился на мниуту. Бельтраффио делал больному примочки из холодной воды.

Опять жар? — спросил учитель.

— Да, бредит.

Леонардо наклоннася, чтобы осмотреть перевязку, н

прислушался к быстрому бессвязному лепету,

— Выше, выше! Прямо к солицу. Не загорелись бы крылья. Маленький? Откуда? Как твое имя? Мехаинка? Никогда я не слыхивал, чтобы черта звали Механикой. Чего зубы скалищь?.. Ну же, брось, Пошутил и довольно. Тащит, тащит... Не могу, погоди, — дай вздохнуть... Ох, смерть моя!..

Крик ужаса вырвался из грудн его. Ему казалось,

что он падает в бездну.

Потом опять забормотал поспешио:

 Нет, иет, не смейтесь иад ним! Моя вина. Он говорил, что крылья не готовы. Кончено... Осрамил, осрамия, я учителя!.. Слышите? Что это? Знаю, о нем же, о маленьком, о самом тяжелом из дъяволов — о Механике!..

— «И повел Его дьявол во Иерусалим,— продолжал больной нараспев, как читают в церкви,— и поставил ма крыле храма и сказал Ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда винз. Ибо написаю: ангелам своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках поиссут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею»... А вот и забыл, что ответил Он бесу Механики? Не поминшь, Джованин?

Он посмотрел на Бельтраффио почти сознательным

взором.

Тот молчал, думая, что он все еще бредит.
— Не поминиць? — настанвал Астро.

Чтобы успокоить его, Джованни привел стих двенадцатой главы четвертой Евангелия от Луки:

— «Иисус Христос сказал ему в ответ: сказано, не

искушай Господа Бога Твоего!»

— «Не искушай Господа Бога Твоего!» — повторил больной с невыразимым чувством, — но тотчас же опять начал бредить:

Синее, синее, ии облачка... Солнца нет и ие будет
и вверху, и винзу только синее небо. Й крыльев не надо.
О, если бы учитель знал, как хорошо, как мягко падать
в небо!..

Леонардо смотрел и думал:

«Из-за меня, и он из-за меня погибает! Соблазнна едниого от малых сих, сглазил я и его, как Джованни!..» Он положил руку на горячий доб Астор. Больной

мало-помалу затих и задремал.

Леонардо вошел в свою подземную келью, зажег свечу и погрузился в вычисления.

Для избежания иовых ошнбок в устройстве крыльев изучал он механику ветра — течений воздуха, по механике воли — течений воды.

«Если ты бросишь два камия одинаковой величины в спокойную воду на иекотором расстоянии одии от друстого,— писал ои в дневнике,— то на поверхности образуются два расходящихся круга. Спрашивается: когда один круг, постепению расширяясь, встретится с другим, соответствениям, войдет ли он в него и разрежст, или ударь води отразятся в точках соприкосновения под равными углами?»

Простота, с которою природа решала эту задачу мехаиики, так пленила его, что сбоку на полях он приписал:

«Questo è bellissimo, questo è sottile! — Вот прекрас-

нейший вопрос и тонкий!»

«Отвечаю на основании опыта,— продолжал он.— Круги пересекутся, не сливаясь, не смешиваясь и сохраняя постоянными средоточиями оба места, где камни упали».

Сделав вычисление, убедился, что математика законами виутренней необходимости разума оправдывает естест-

венную необходимость мехаиики. Часы за часами пролетали неслышно. Наступил вечер.

Поужинав и отдохиув в беседе с учениками, Леонардо снова прииялся за работу.

По зиакомой остроте и ясности мыслей предчувствовал, что приближается к великому открытию.

«Посмотри, как ветер в поле гоинт водны ржи, как онн струмтся, одна за другой, а стеболи, склонячель остаются недвижными. Так водны бегут по недвижной воде; эту рябь от брошенного камия или ветра доджно назвать скорее дрожью воды, чем движением.— в чем можешь убедиться, бросив соломнику на расходящиеся круги води, и наблюдая, как она колоблется, не двитаясь».

Опыт с соломинкой напомнил ему другой, подобный же, который он уже делал, изучая законы движения звуков. Перевернув несколько страниц, прочел в дневнике:

«Удару в колокол отвечает слабой дрожью и гулом другой, соседний колокол; струна, звучащая на лютие, заставляет звучать на соседией лютие струну того же звука, и если положишь на нее соломинку, увидишь, как она дожить:

Сиевыразимым волнением чуял он связь между этими двумя, столь разными явленяями — целый неоткрытый мир познания между трепетными соломинками — одной на ояби воли, доугой на ответно звеиящей струне.

И вдруг виезапная, как молния, ослепляющая мысль

сверкиула в уме его:

«Одии закон механики и здесь, и там! Как волны по воде от брошенного камия, так волны звуков расходятся в воздухе, пересекаясь, ие смешиваясь и храня средоточием место рождения каждого звука. — А свет? Как эхо есть отражение звука, так отражение света в зер дле есть эхо света. Единый закон механики во всех явлениях силы. Единая воля и справедливость Твоя, Первый Двигатель: угол падения равен углу отражения!»

Анцо его было бледио, глаза горели. Он чувствовал, что снова, и на этот раз так страшно близко, как еще никогда, заглядывает в бездиу, в которую никто из живых до него ие заглядывал. Он знал, что это открытие, если будет оправдано опытом, есть величайшее в ме-

ханике со времен Архимеда.

Два месяца назад, получив от мессера Гвидо Берарди писмо с только что пришедшим в Европу известным о путешествии Васко да Гама, который, переплыв через два оксана и обогиря южный мыс Африки, открыл иовый путь в Индию, Леонардо завидовал. И вот теперь он имел право сказать, что сделал большее открытие, чем Колумб и Васко да Гама, что увидел более таииственные дали нового неба и новой земли.

За стеной раздался стои больного. Художник прислушался и сразу вспомина свои иеудачи — бессмысленное разрушение Колосса, бессмысленную гнбель Тайной Вече-

ри, глупое и страшное падеине Астро.

«Пеужеаи, — думал он, — и это открытие погибиет так же бесследию, так же бесследию, так же бесследию, так же бесследию, так же бесследии, так же бесследии, так тольса моего, и вечно буду я одии, как теперь, — во мраке, под землей, точно заживо погребениий, — с мечтою о комльяж?»

Но эти мысли не заглушили в ием радости.

— Пусть — один. Пусть во мраке, в молчанни, в забвенни. Пусть инкто инкогда не узиает. Я знаю!

Такое чувство силы и победы иаполинло душу его, как будто те крылья, которых он жаждал всю жизнь, были уже солдамы и подымали его ввысь.

Ему стало тесно в подземелье, захотелось неба н простора.

ора. Выйдя из дому, направнася он к Соборной площади.

### VII

Ночь была ясная, лунная. Над крышами домов вспыхивали дымио-багровые зарева пожаров. Чем ближе к середине города, к плоцвали Бролетто, тем гуще становилась толпа. То в глубоком сиянии луны, то в красиом свете факелов выступали искаженные яростью лица, мелькали белме, с алыми крестами, знамена Миланской Коммуны, шесты с подвешенными фонарями, аркебузы, мушкеты, пишали булавы, палицы, копья, оогатниы, косы, вилы, доеколья. Как муравьн, колошились люди, помогая волам ташить огромную старниную бомбарду из бочоночных досок, соединенных железными обручами. Гудел набат. Грохотали пушки. Французские наемники, засевшие в крепости, обстоеливали улицы Милана. Осажденные хвастали. что, прежде чем сдадутся, в городе не останется камня иа камне. И с гулом колоколов, с пущечиым гоохотом санваася бесконечный вопаь народа:

— Бейте, бейте фоанцузов! Долой короля! Да здоав-

ствует Моро! Все, что видел Леонаодо, похоже было на стоащный

н нелепый сон.

У Восточных ворот, в Бролетто, на Рыбной плошади вещали попавшего в плен пикардийского барабаншика. мальчика лет шестнадцати. Он стоял на лестинце, понслоненной к стене. Веселый балагур, златошвей Маскаоелло исполнял должность палача. Накниув ему на шею веревку и слегка ударив по голове пальцами, произнес он с шутовской тоожественностью:

— Раб Божий, французский пехотниец «Перескочн-Куст», прозвищем На-брюхе-шелк-а-в-брюхе-щелк в рыцари Пенькового Ожерелья посвящается. Во имя Отца и Сына и Духа Святого!

— Аминь! — ответила толпа.

Барабаишик, должно быть, плохо понимая, что с ним пооисходит, быстоо и часто моргал глазами, как дети, готовые заплакать. — ежился и, коутя тонкою шеей, поправлял петлю. Страиная улыбка не сходила с губ его. Вдруг в последиее мгновение, как будто очиувшись от столбияка, повериул он к толпе свое удивленное, сразу побледневшее, хорошенькое личико, попытался что-то сказать, о чем-то попроснть. Но толпа заревела. Мальчик слабо и покорно махиул рукою, выиул из-за пазухи серебряный крестик, подарок сестры или матери, на голубой тесемке, и, торопанво поцеловав его, перекрестнася, Маскарелло столкиул его с лестинцы и весело конкиул:

А иу-ка, общарь Пенькового Ожерелья, покажи.

как плящут французскую гальярду!

Пои общем смехе тело мальчика повисло на коюке подсвечинка для факелов, задергалось в предсмертной судороге, точно в самом деле заплясало.

Пройдя несколько шагов, Леонардо увидел старуху, одетую в дохмотья, которая, стоя на удице перед ветхим домишком, только что развалившимся от пушечных ядер, среди нагроможденной кухонной посуды, домашией рухляди, пуховнков и подушек, протягивала голые, костлявые руки и вопила:

— Ой, ой, ой! Помогите!

— Что с тобой, тетка? — спросна башмачиик Кор-

— Мальчика, мальчика задавнло! В постельке лежал... Пол провалился... Может быть, жнв еще... Ой, ой, ой! Помогите!..

Чугуниое ядро, разрывая воздух с визгом и свистом, шлепиулось в покосившуюся кровлю домика. Балки треснули. Пыль взвилась столбом. Кровля рухнула, и жен-

щина умолкла.

Леонардо подошел к Ратуше. Против Лоджни Озиев у Меняльного ряда школяр, должио быть, студент Павийского уннереситета, стоя на скамье, служившей ему кафедрой, ораторствовал о величии народа, о равенстве бедных и богатых, о инзвержении тиранов. Толпа слушала иедоверчиво.

— Граждане! — выкрикивал школяр, размахивая поком, который в объчное время служил ему для мириых надобностей — чинки гуснных перьев, разрезывания белой колбасы на мозгов — червеллаты, нзображения произенных стрелами серлец с ниемами трактириых иним на коре вязов в полгородных рощах, и который теперь называл он «кинжалом Немезид». — Граждане, мурем за свободу! Омочим книжал Немезиды. В крови тиранов! Да адравствует республику

— Что он такое врет? — послышались голоса в толпе. — Знаем мы, какая у вас из уме свобода, предатели, шпионы фраицузские! К черту республику! Да эдравст-

вует герцог! Бейте намениика!

Когда оратор стал поясиять свою мысль классическими примерами и ссылками на Цицероиа, Тацита, Ливия,— его стащили со скамьи, повалили и начали бить, приговаривая:

— Вот тебе за свободу, вот тебе за республику! Так, так, братцы, в шею ему! Шалишь, брат, дудки,— не обманешь! Будешь поминть, как народ бунтовать против законного геоцога!

Выйдя на площадь Аренго, Леонардо увидел лес белых стрельчатых игл и башен собора, подобимх сталактитам, в двойном освещении, голубом от луны, красиом от зарева пожаров. Перед дворцом архнепнскопа нз толпы, похожей на груду наваленных тел, слышалнсь вопли.

Что это? — спросил художинк старика-ремеслении-

ка с непуганным, добрым н грустиым лицом.

— Кто нх разберет? Сами, подн, не знают. Шпиои, говорят, подкупленный французами, рыпочный викарий, мессер Джакопо Кротто. Отравленными припасами, будто бы, народ кормил. А может быть, и не он. Кто первый под руку попася, того и быют. Стращиое дело! О, Господи Имсусе Христе, помилуй нас, грешных!

Из груды тел выскочил Горгольо, выдувальщик стекла, махая, как трофеем, длинным шестом с воткиутой

на конце окровавленной головой.

Уличный мальчишка Фарфаниккно бежал за инм, подпрыгнвая, н визжал, указывая на голову:

Собаке собачья смерть! Смерть изменинкам!

Старик перекрестнася иабожно н проговорна слова моантвы:

— A furore populi libera nos, Domine!— От ярости иарода набави нас, Боже!

Со стороны замка послышались трубные звуки, бой барабанов, треск аркебузной пальбы и крики солдат, шелшик на приступ. В то же миновение с бастномов крепости грянул выстрел, такой, что земля задрожала и, казалось, весь город рушится. Это был выстрел знаменитой гигантской бомбарды, медного чудовища, называвшегося у французов Margot la Folle, у немцев die Tolle Grete — Бешеная Маргарита.

Ядро ударнлось за Борго-Нуово в горевший дом. Огненный столб взвился к ночному небу. Площадь озарилась красным светом — и тихое сняине луны померкло.

лась красным светом — и тихое сняине луиы померкло. Людн, как черные тенн, сновалн, бегалн, метались, обуянные ужасом.

Леонардо смотрел на этн человеческие призраки.

Каждый раз, как вспоминал он о своем открытин,—
колеске огия, в криках толы, в гуас набата, в грокоте пушек чудылись ему тихие волны звуков и света,
которые, плавно колеблясь, как рябь по воде от упавшего
камия, расходились в воздухс, пересскаясь, ис сливаясь
и храня средоточнем место своего рождения. И великая
радость наполняла душу его при мысли о трм, что люди
ичем никогда не могут нарушить этой бесцельной игрм,
этой гармонин бесконечных невидимых воли и царящего
надо всем, как сдиная воля Творца, закона механики,
закона справедливости — угол падения равен углу отражения.

Слова, которые некогда записал он в диевинке своем и потом столько раз повторял, -- опять звучали в душе его:

«O. mirabile giustizia di te, primo Motore! — О. дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель! Никакую силу не лишаешь Ты порядка и качества неминуемых действий. О. божественная необходимость! Ты поннуждаешь все последствия вытекать кратчайшим путем из припины»

Среди толпы обезумевшего народа - в сердце художника был вечный покой созерцания, подобный тихому

свету луны над заревом пожаров.

Утром 4 февраля 1500 года Моро въехал в Милаи через ворота Порта-Нуово.

Накануне этого дня Леонардо отправился на виллу Мельци, Вапоно.

## VIII

Джироламо Мельци служил при дворе Сфорца, Когда, лет десять назад, скончалась молодая жена его, он покинул двор, поселился в уединенной вилле, у подножия Альп, в пяти часах езды к северо-востоку от Милана, и зажил здесь философом, вдали от треволиений света, собственными руками обрабатывая сад и предаваясь изучению сокровенных знаний и музыки, которой был страстиым любителем. Рассказывали, будто бы мессер Джироламо заинмается черной магней для того, чтобы вызывать из мира загробного тень покойной жены.

Алхимик Галеотто Сакробоско и фра Лука Пачоли нередко гостили у него, проводя целые ночи в спорах о тайнах Платоновых Идей и о законах Пифагорейских Чисел, управляющих музыкой сфер. Но наибольшую радость доставляли хозяниу посещения Леонаодо.

Работая над сооружением канала Мартезаны, художник часто бывал в этих коаях и полюбил поекоасиую виллу.

Ваприо находилась на левом берегу реки Адды. Канал проложен был между рекой и садом. Здесь быстрое течение Адды преграждалось порогами. Слышен был непрерывный шум воды, напоминавший гул морского прибоя. В обрывистых берегах из выветренного желтого песчаника Адда стремила холодиые зеленые волны — бурная. водьшая: а оядом веркально гладкий, тизмій канал, с такой же зеленою горною водою, как в Адде, ио успокоениюю, укрощенною, дремотно тажелою, безмольно скользил в прямых берегах. Эта противоположность казалась художнику польною вещего симсла: он сравишвал и не мог решить, что прекраснее — создание разума и води челошеческой, его собственное создание — канал Мартезана, или гордая, дикая сестра его, Адда; — сердцу его были одинаюю блаки и понятим оба течения.

С верхней площадки сала открывался вид на зеленую равиниу Ломбардии между Бергамо, Тревильо, Кремоной и Брешей. Летом с необозримых посмикы хугов пахло сеном. На тучных инвах буйная рожь и пшеница заслоняли до самых верхушек плодовые деревья, соединенные лозами так, что колосья целовались с грушами. яблоками, вишиями, сливами — и вся равнина казалась огромным садом.

К северу чернели горы Комо. Над иими возвышались полукругом первые отроги Альп, и еще выше, в облаках, сияли золотисто-розовые снежные вершины.

Между веселою равинною Ломбардии, где каждый уголок земли был вюзделан рукой человека, и дикими, пустычными громадами Алып Леонардо чувствовал такую же противоположность, полную гармонии, как между тихой Мартезаной и грозно бушующей Далою.

Вместе с ими на вилле гостил фра Лука Пачоли и алхимик Сакробоско, дом которого у Верчельских ворот разрушен был французами. Леонардо держался в стороне от них, предпочитая уединение. Но зато с маленьким сымом хозяны. Франческо, он скоро сощелся.

Робкий, стидливый, как девочка, мальчик долго дичился его. Но однажды, зайдя к нему в комнату по поручению отца, увидел размоцветные стекла, с помощью которых изучал художник законы дополинтельных цветов. Асонараю предложим ему посмотреть сквозь них. Забава понравилась мальчику. Знакомые предметы принимали казочный вид — то угромомі, то радостный, то враждебный, то ласковый — смотря по тому, глядел ли он в желтое, гролубое, красное, диловое дли зеленое стекло.

Понравилось ему и другое изобретение Леонардо камера-обскура: когда на листе белой бумаги явилась живая картина, где можно белло отчетанию видеть, как вертятся колеса мельницы, стая галок кружится над церковью, серый ослик дровосека Пеппо, навъочениный кворостом, перебирает когами по грязной дороге, и верхушки тополей склоняются под ветром, — Франческо не вы-

Но более всего плеиял его «дождемер», состоявший из медного кольца с деленяями, палочки, подобной кормыслу весов, и двух подвешенных к ней цариков: одного — обернутого воском, другого — хлопчатой буматой; когда воздух насміщался влагою, хлопок вінтывал ее, обернутый им шарик тяжелел и, опускаясь, наклонал коромысло весов на исколько делений крута, по которым можно было с точностью измерить степень влажиости, между тем как восковой — оставался для нее непроинцаемым, по-предвещали погоду за день или за два. Мальчик устроли свой собственный дождемер и радовался, когда, к удивленню домашних, исполнялись его предска-

В сельской школе старого аббата соседией каноники, дом Лоренио. Франческо учился лениво: латинскую грамматику зубрил с отвращением; при виде замазанного чернилами зеленого корешка арифметики лицо его вытягивалось. Не такова была наука Леонардо; она казалась ребенку дюбопытною, как сказка. Приборы механики, оптики, акустики, гидоавлики манили его к себе, словно живые волшебные игрушки. С утра до вечера не уставал он саушать рассказы Леонардо. Со взросамми художник был скрытен, ибо знал, что всякое неосторожное слово может навлечь на него подозрения или насмешку. С Франческо говорил обо всем доверчиво и просто. Не только учил, но и сам учился у него. И. вспоминая слово Господне: «истинио, истинио говорю вам, ежели не обратитесь и не станете, как дети, не можете войти в царствие небесное». — поибавлял: «не можете войти и в царствие познания».

В то время писал он «Книгу о звездах».

В мартовские почи, когда первое дмхание весим уже вело в еще холодиом воздухе, стоя на крыше виллы вместе с Франческо, наблюдал он течение звезд, срисовывал пятиа луим, чтобы впоследствии, сравнив их, узнать, ие меняют ли опи своих очертавий. Однажды мальчик спросил его, правда ли то, что говорит о звездах Пачоли, будто бы, как амамазы, вставлены они Богом в крустальные сферы небес, которые, вращаясь, увлежают их в своем движении и производят музыку. Учитель объяснил, что, по закону трения, сферы, вращаясь в продолжение стольких тысяч дст с иенмоверной быст-

ротою, разрушились бы, хрустальные края их истерлись бы, музыка прекратилась бы, и «неугомонные плясунын» остановились бы в своем движении.

Проколов иголкою лист бумаги, он дал ему посмотреть сквозь отверстие. Франческо увидел звезды, лишенные лучей, похожие на светлые круглые бесконечно

малые точки или шарики.

 Эти точки, — сказал Леонардо, — огромные, многне нз иих в сотии, в тысячи раз большие миры, чем наш, который, вирочем, отнорь не хуже, не презренене, чем все небесные тела. Законы механики, щарящей на земле, открываемые разумом человеческим, управляют мирами и солицами.

Так восстановлял он «благородство нашего мнра».

— Такой же иетленною звездою,— говорил учитель, такой же светлою пылникою кажется земля обитателям других планет, как иам — эти миры.

Многого из слов его не понимал Франческо. Но когда, закниув голову, смотрел в звездное иебо,— ему делалось страшио.

— Что же там, за звездами? — спрашивал он. — Другие миры, Франческо, другие звезды, которых

- Другие миры, Фраическо, другие звезды, которыз мы ие видим.
   А за инми?
  - Еще другие.
    - Ну, а в конце, в самом конце?

— Нет коица.

- Нет коица<sup>3</sup> повторим мальчик, и Леонардо почувствовал, что в руке его рука Франческо дрогнула, при свете иедвижного пламени лампады, горевшей на маленьком стольке среди астрономических приборов, о у увидел, что лицо ребенка покрылось внезапиой бледностью.
- А где же, медленно, с возрастающим иедоумением произнес он, — где же рай, мессер Леонардо, — ангелы, угодники, Мадонна и Бог Отец, сидящий на престоле, и Сын, и Дух Святой?

Учитель хотел было возразить, что Бог — везде, во всех песчинках земли, так же как в солицах и вселениых, но промолчал, жалея детскую веру.

# ΙX

Когда деревья стали распускаться, Леонардо н Франческо, проводя целые дни в саду вналы или в соседних рощах, наблюдали воскресающую жизию растений. Порой художник срисовывал какое-инбудь дерево или цветок, старвясь уловить, как в портрете, живое сходство — то особениее, единствениее лицо его, которое уже инкогда ингде не повторится.

Он объясиял. Франческо, как по числу кругов в стволе разрублениого дерева узнавать, сколько ему лет, и по толщине каждого из этих кругов степень влажиюсти соответствениого года, и в каком иаправлении росли веты ибо круги, обращения к северу, — голще, а сердцевина ствола всегда находится к южной стороне дерева, нагреваемой солнцем, ближе, чем к северой.

Рассказывал ему, как вешний сок, собираясь между внутренней зеленой кожицей ствола — «рубашечкою» и наружною коркою, уплотияет, распирает, морцит ее, оразуя в прошлогодних трещнах новые, более глубожно и таким образом увеличивает объем растения. Ежели срезать сук или содрать кору, врачующая сила жизии стяпивает к больмому месту большее обилие питательной влаги, чем во все другие места, так что впоследствии на зачечениюй заве кора утолдается. И столь могущественно это стремление соков, что, достигнув поравения, не могут оин останбыяться с разбега, подмымаются выше больного места и проступают наружу разными почкованиями—узаловатыми наростами, чам подобне пузырей книжущей воды».

Сдержанию, как будто холодию и сухо, заботясь только о подробность весенией жизии растения определял с бесстрастиюю точностью, словно речь шла о мертвой машине: «утов ветви и ствола тем острее, чем ветвы моложе и тоньше». К отвлечениюй математике сводил таниствениме закони кристаллически правильного, конусообраиого расположения хвойных игл на пихтах, соснах и елях.

А между тем, под этим бесстрастием и холодом Франческо угадывал любовь его ко всему живому — и к жалобно сморшенному, как личико изворожденного. листику, который природа поместила под шестым верхиим личем ис задерживалась капля дождя. стекающая к иему по стеблю. — и к древним могучим ветвям, которые тянутся из тени к солицу, как молящие руки, и к силе растительных соков, которые устремляются на помощь к райнемом месту, как живая кипящая куров.

Порою в чаще леса останавливался он и долго с улыбкой глядел, как из-под увядших прошлогодних листьев пробивается веленая былинка, как в чащечку нераспустившегося подсеменных с трудом просавает пчела, слабая от зимией спячки. Кругом было так тихо, что Франон тлаза на учителя: солице сквозь полупрозрачиные ветви озаряло белокурые волосы, длиниую бороду и густъве и озаряло белокурые волосы, длиниую бороду и густъве и оваряло белокурые волосы, длиниую бороду и густъве лицо было спокойно и прекрасио; — в эти минуты походил он на древнето Папа, который прислушнавется, как трава растёт, как подземные родники лепечут и таниственные силы жизни подобужаются.

Все было для иего живым: вселенная — одинм велн-ким телом, как тело человека — малою вселенною.

В капле росы видел он подобие водной сферм, объмлющей землю. На шлюзах, в местечке Треццо, близ Ваприо, где начинался каиал Мартезана, изучал он водопады, водовороты реки, которые сравнивал с волиами женских кудрёй.

— Заметь, — говорил ои, — как волосы следуют по двум теченням: одному — прямому, главному, по которому влечет нх собственная тяжесть, другому — возвратиому, которое завнвает их в кольща кудрей. Так и в движении воды одна часть устремляется вииз, а другая образует водовороты, назвивы струй, подобные локонам.

Художинка привлекали эти загадочные сходства, созвучня в явлениях природы, как бы из размых миров

перекликающиеся голоса.

Исследуя происхождение радуги, заметна он, что те же переливы красок встречаются и в перьях птиц, и в стоячей воде около гинлых корией, и в драгоценных камиях, и в жире на поверхности воды, и в старых мутных стеклах. В узорах ниея на деревьях, на замеращих окнах находил ои сходство с живыми листьями, цветами и травами,— как будто уже в мире ледяных кристаллов природе стикта вещие сим о растительной жизии.

И порою чувствовал, что подходит к великому новому миру познания, который, может быть, откроется только грядущим векам. Так, о силе магинат и янтаря, натертого сукном, писал в диевинке: «я не вижу способа, которым бы му человеческий мог объекцить это явление. Полагаю, что сила магинта есть одна из многих неизвестных людям сил. Мир полон бесчисленными возможностями, инкогда не воплощенными.

Однажды приехал к ним в гостн поэт, живший близ Ваприо, в Бергамо, Джудотто Престинари. За ужином, обидевшись на Леонардо, который иедостаточно хвалил стики его, — затеял он спор о преимуществах поэзии перед живописью. Художник молчал. Но, наконец, ожесточение стихотворца рассмещило его; он стал возоджать ему полушутя:

— Мивопись, — сказал, между прочим, Леонардо, мене поэзни уже потому, что изображает дела Бога, а ие человеческие вымыслы, которыми довольствуются поэты, по крайней мере, наших дней: они не изображают, а только описывают, заимствуя у других все, что имеют, торгуя чужими товарами; они только сочиняют — собирают старый хлам различных наук; их можно бы сравиить с подавидами коаденых вещей...

Фра Лука, Мельци и Галеотто стали возражать, Леоиардо мало-помалу увлекся и заговорил, уже без шутки:

— Глаз дает человеку более совершениюе знание приоды, чем ухо. Видениое достовернее слышаниюто. Вот почему живопись, немая повзня, ближе к точной науке, чем поэзия, слепая живопись. В словесиюм описании — только орд отдельных образов, следующих один за другии; в картине же все образы, все краски являются вместе, сливаясь в одио, подоби озвужам в совзучин, что делает в живописи, так же как в музыке, возможиой большую степень гармонии, чем в поэзии. А там, где нет высшей гармонии, иет и высшей трельесты. — Спроскте любовиика, что ему приятиее, портрет возлюблениой или описание, седанное хотя бы вселчабщим поэтом били описание, седанное хотя бы вселчабщим поэтом

Все невольно улыбнулись этому доводу.

— Вот какой случай был со мною, — продолжал Леонардо. — Одному флорентинскому номине так понравилось
женское лицо в моей картине, что он кутил ее и хотелуничтожить те прымажи, по которым видио было, что
картина священиял, дабы целовать без страха любимый
образ. Но совесть преодолела желания любви. Он удодил картину из дома, так как ниваче не было ему поков.
Ну-ка, стихотворцы, попробуйте, описывая прелесть женщини, возбрать в человект такую силу страсти. Да,
мессеры, скажу ие о себе,— я знаю, сколь мнюотого идостает мие,— но о таком художимее, который достиг совершенства: воистину, по силе созерцамия, он уже ие человек. Захочет быть зрителем небесной прелести, или
образов чудовищимх, смещьких, плачевных, ужасных—
ило всемо владыка, как Бот!

Фра Лука пенял учителю за то, что ои не собирает и не печатает сочинений своих. Монах предлагал найти

Он остался вереи себе до конца: ин одна строка его не бъла напечатана при жизни. А между тем он писал свои заметки так, как будто вел беседу с читателем. В начале одного из диевников извыпялся в беспорядке своих записок, в частъх повторениях: «не брани меня за это, читатель, потому что предметы бесчисления, и память моя ие может вместить их, так чтобы знать, о чем было и о чем ие было говорено в прежних заметках, тем более, что я пищу с большими перерывами, в развине годы жизни».

Одиажды, желая представить развитие человеческого духа, нарисовал он ряд кубов: первый, падая, валит второй, второй — третий, третий — четвертый, и так без коица. Виизу иадпись: «одии толкает другого». И еще прибавдеко: «эти кубы обозначают поколения и познания

человеческие».

На другом рисуике изобразил плуг, взрывающий землю, с иадписью: «Упрямая суровость».

Он верил, что очередь и до него дойдет в ряду падающих кубов,— что когда-нибудь люди откликиутся и на его призыв.

Он подобеи был человеку, проснувшемуся в темноге, слишком рано, когда все еще спят. Одинокий среди ближних, писал он свои диевники сокровениыми письменами для дальнего брата, и для него, в предутренией мгле, пустынный пахарь вышел в поле пролагать таниствеиные борозды плугом, с «упрямой суровостью».

### Х

В последних числах марта на виллу Мельци стали приходить все более тревожниве вести. Войско Людовика XII, под начальством сира де ла Тремуйля, перевалило через Альпы. Моро, подозревая измену солдат, уклоиялся от битыы и, томимый суеверными предчувствиями, сделался «трусливее женщимы»

Слухи о войие и политике доходили как слабый, за-

глушениый гул на виллу Ваприо.

Не думая ии о французском короле, ии о герцоге, Леонардо с Франческо блуждали по окрестным холмам, долимам и рощам. Иногда уходили вверх по течению реки в лесистые горы. Здесь нанимал ои рабочих и делал раскопки, отыскивая допотопиые раковним, окаменелых морских животных и водоросли.

Одиажды, возвращаясь с прогулки, сели они отдохиуть под старою липою, на крутом берегу Адды, над обрывом. Бесконечная равинна, с оядами придорожных тополей и вязов, расстилалась у ног их. В свете вечернего содина видиелись поиветные белые домики Беогамо. Сиежные гоомады Альп, казалось, реяли в воздухе. Все было ясио. Только вдали, почти на самом краю неба, между Тревильо, Кастель Роццоне и Бриньяно, клубилось лымиое облачко

— Что это? — споосил Фолическо

 Не знаю. — ответил Леонардо. — Может быть, сражение... Вон. видишь, огоньки. Как будто пушечные выстоелы. Не стычка ли фоанцузов с нашими?

В последине дии такие случайные перестрелки все чаше видиелись то здесь, то там на равиние Ломбардии.

Несколько меновений глядели они молна на облачко Потом, забыв о нем, стали рассматривать добычу послединх раскопок. Учитель взял в руки большую кость, острую, как игла, еще покрытую землею. — должно быть из плавника допотопной оыбы.

— Сколько народов, — произнес он задумчиво, как булто поо себя, и дино его озарилось тихою удыбкою.сколько царей уничтожило время с тех пор, как эта рыба с дивиым строением тела уснула в глубоких извилинах пешеом гле мы нашан ее сеголия Сколько тысячелетий происслось над миромь какие перевороты совершились в ием, пока лежала она в тайнике, отовсюду закрытом, подпиоая тяжелые глыбы земли голыми костями остова, разоущенного теопеливым временем!

Он обвед рукою расстилавшуюся перед ними равницу. — Все, что ты видишь здесь, Франческо, было некогда диом океана, покрывавшего большую часть Европы, Афонки и Азни. Морские животные, которых мы находим в эдешних горах, свидетельствуют о тех временах, когда вершины Аленини были островами великого моря, и над равиннами Италии, где имие реют птицы, плава-

ли оыбы...

Они взглянули опять на далекий дымок с искрами пушечных выстрелов. Теперь показался он им таким маленьким в бесконечной дали, таким безмятежным и розовым в лампадиом сиянии вечернего солица, что трудно было поверить, что там — сражение, и люди убивают доуг доуга.

Стая птиц пролетела по небу. Следя за ними взором, Франческо старался вообразить себе рыб, некогда плававших эдесь, в волнах великого моря, такого же глубокого

и пустынного, как небо.

Они молчали. Но в это мгиовение оба чувствовали одно и то же: ие все ли равио, кто кого победит — фран узма момбардцев или ломбардцы французов, король или герцог, свои или чужие? Отечество, политика, слава, война, падение дарств, возмущение иародов — все, что людям кажется великим и грозиым, не похоже ли на это маленькое, в вечерием свете тающее облачко — среди вечной ясности природы?

### ΧI

На внале Ваприо окончил Леонардо картину, которую начал много лет назад, еще во Флоренции.

Матерь Божия, среди скал, в пещере, обинмая правою рукою младенца Иоанна Крестителя, осеияет левою — Сына, как будто желая соединить обонх — человека и Бога — в одной любви. Иоани, сложив благоговейно руки, преклонил колено перед Инсусом, который благословляет его двуперстиым зиамением. По тому, как Спаситель-младенец, голый на голой земле, сидит, подогнув одиу пухлую с ямочками ножку под другую, опираясь на толстую ручку, с растопырениыми пальчиками, видио, что ои еще ие умеет ходить — только ползает. Но в лице Ero — уже совершениая мудрость, которая есть в то же воемя и детская простота. Коленопреклоненный ангел, одной рукой полдерживая Господа, другой указывая на Предтечу, обращает к зрителю полиое скорбиым предчувствием лицо свое с нежной и странной улыбкой. Вдали, между скаламн, влажное солице сияет сквозь дымку дождя над туманио голубыми, тоикими и острыми горами, вида иеобычайиого, иеземиого, похожими на сталактиты. Эти скалы, как будто изглоданные, источенные соленой волной, напомииают высожщее дио океана. И в пешере — глубокая тень. как под водой. Глаз едва различает подземиый родиик, круглые лапчатые листья водяных растений, слабые чашечки бледиых ирисов. Кажется, слышио, как медленные капли сырости падают сверху, с нависшего свода черных слоистых скал доломита, прососавшись между кориями ползучих трав, хвощей и плаунов. Только лицо Малониы. полудетское, полудевичье, светится во мраке, как тонкий алебастр с огием виутри. Царица Небесиая является людям впервые в сокровениом сумраке, в подземной пешере. быть может, убежище доевиего Пана и иимф, у самого сердца природы, как тайна всех тайи, — Матерь Богочеловека в иедрах Матери Земли.

Это было создание великого художника и великого ученого вместе. Сляние тени и света, законы растительной жнани, строение человеческого тела, строение земли, механика складок, механика женских кудрей, которые выотся, как струи водоворотов, так что утол падения равен углу огражения,— все, что ученый исследовал с «упрямою суровостью», пытал и мерил с бесстрастною точностью, рассекал, как безжизненный труп,— художник вновь со-делина в бомественное целее, превратила в живую прелесть, в немую музыку, в таниственный гими Пречистой Деве, Матери Сущего. С равною любовыю и завиме мобразил он точкие жладенца, и тысячеленном предел и ямочку в пухлом доктем младенца, и тысячеленном пределения утесе, и трепет глубокой воды в подземном источнике, и тоенет слубокой воды в подземном источнике, и тоенет слубокой воды в подземном источнике, и тоенет слубокой воды в подземном источнике,

Он знал все и все любил, потому что великая любовь

есть дочь великого позиания.

## XII

Алхимик Галеотто Сакробоско задумал сделать опыт с «тростью Меркурия». Так назывались палки из миртового, миндального, тамаринового наи какого-либо иного «астрологического» дерева, вмеющего, будто бы, сродство с металлами. Палки эти служили для указания в горах медных, золотьки с сребряных жил.

С этою пелью отправился он с мессером Джироламо на восточный берег озера Лекко, где было много приисков. Леонардо сопровождал нх, хотя ие верил в трость Меркурия и смеялся над нею так же, как над прочими бред-

нями алхимиков.

Недалеко от селення Манделло, у подножня горы Камнюне, был железный рудинк. Окрестные жители рассказывали, что несколько лет назад обвал похоронил в нем множество рабочих, что в самой глубине его сериме пары вырываются из щели, и камень, брошениям в нее, летит с бесконечими, постепению замирающим тулом, не достигая диа, ибо у пропасти нет диа.

Эти рассказы возбудили любопытство художника. Он решил, пока товарищи будут заняты опытами с тростью Меркурия, исследовать покинутый рудинк. Но поселяне, полагая, что в нем обитает нечистая сила, отказывались пороводить сто. Накомец, один старый рудокоп согласился.

Крутой, темный, наподобне колодца, подземный ход, с полуразвалившимися скользкими ступенями, спускаясь по направлению к озеру, вел в шахты. Проводник с фонарем шел впереди; за инм — Леонардо, иеся на руках Франческо. Мальчик, несмотря на просьбы отца и отговорки учителя, умодил взять его с собой.

Подземный ход становился все уже и коуче. Насчитали более двухсот ступеней, а спуск продолжался, н казалось, коица ему не будет. Снизу веяло душною сыростью. Леонардо ударял заступом в стены, прислушиваясь к звуку, рассматривая камин, слои почвы, яркие слюдяиые блестки в жилах гранита.

Страшно? — спросил он с ласковой улыбкой, чувст-

вуя, как Франческо прижимается к нему. Нет. инчего.— с вами я ие боюсь.

И помодчав, прибавил тихо:

 Поавда ди. мессео Леонаодо. — отец говорит, будто бы вы скоро уелете?

 Да, Франческо. — Куда?

 В Романью, на службу к Чезаре, герцогу Вален-THHO.

— В Романью? Это далеко?

В нескольких днях пути отсюда.

— В иескольких диях! — повторил Франческо. — Значит, мы больше не увидимся?

Нет. отчего же? Я приеду к вам, как только можно

булет.

Мальчик задумался; потом вдруг обенми руками с порывистою нежностью обнял шею Леонардо, прижался к нему еще крепче и прошептал:

 О. мессер Леонардо, возьмите, возьмите меня с собой. — Что ты, мальчик? Разве тебе можно? Там война...

 Пусть вониа! Я же говорю, что с вами ничего не боюсь!.. Вот ведь, как страшно здесь, а если и еще страшнее, я не боюсь!.. Я буду вашим слугою, платье буду чистить, комиаты местн, лошадям корм задавать, еще, вы знаете, я раковины умею находить и растения углем печатать на бумаге. Ведь вы же сами намедин говорили. что я хорошо печатаю. Я все, все, как большой, буду делать, что вы прикажете... О, только возьмите меня. мессер Леонардо, не покидайте!..

 А как же мессер Джироламо? Или, ты думаешь, он тебя отпустит со мной?..

 Отпустит, отпустит! Я упрошу его. Он добрый. Не откажет, если буду плакать... Ну, а не отпустит, так я потихоньку уйду... Только скажите, что можно... Да?  Нет, Фраическо, — я ведь знаю, ты только так говоришь, а сам не уйдешь от отца. Ои старый, бедный,

н ты его жалеешь...

— Жалею, конечно я жалею... Но ведь и вас. О, мессер Леонардо, вы ме знаете, думаете, я маленький. А я все знаю! Тетка Бона говорит, что вы колдун, и школьный учитель дои Лоренцо тоже говорит, будто вы злой и с вами я душу могу погубить. Раз, когда он иехорошо говорил о вас, я ему такое ответил, что он меня чуть не выссек. И все онн боятся вас. А я не боюсь, потому что вы лучце всех. и я хочу всегда быть с вамице всех. и я хочу всегда быть с вамице всех. и я хочу всегда быть с вамице

Леонардо молча гладил его по голове, н почему-то вспоминалось ему, как несколько лет назад также нес он в объятнях своих того маленького мальчика, который изоб-

ражал Золотой Век на празднике Моро.

Вдруг ясные глаза Франческо померкли, углы губ опустнинсь, и он прошептал:

 Ну, что же? И пусть, пусть! Я ведь знаю, почему вы не хотнте взять меня с собой. Вы не любите... А я...

Ои зарыдал иеудержимо.

— Перестань, мальчик. Как тебе не стыдио? Лучше послушай, что я тебе скажу. Когда ты вырастешь, я возьму тебя в ученики, и славно заживем вместе и уже иикогда не расстанемся.

Франческо поднял на него глаза, с еще блестевшими иа длинных ресницах слезами, и посмотрел пытливым,

долгим взором.

 Правда, возьмете? Может быть, вы только так говорите, чтобы утешить меня, а потом забудете?...

— Нет, обещаю тебе, Франческо.

- Обещаете? А через сколько лет?
   Ну, через восемь-девять, когда тебе будет пятна-
- дцать...
   Девять,— пересчитал он по пальцам.— И мы уж больше инкогда не оасстанемся?

— Никогда не расстанемент.

Ну, хорошо, — если наверное, только уж наверное — через восемь лет?

Да, будь спокоен.

Франческо улыбиулся ему счастливой улыбкой, ласкаясь особенной, им изобретенной, лаской, которая состояла в том, чтобы тереться, как это делают кошки, о лицо его щекою.

— А зиаете, мессер Леонардо, как это удивительно!
 Мне синлось раз, будто я спускаюсь в темноте по длии-

имм, даниимм асстиијам, вот так же точно, как теперь, и будто это всегда было и будет, и нет им конца. И кто-то несет меня на руках. Анца я не вижу. Но знаю, что это матушка. Ведь я ее не помию: она умерла, когда я был очено маленький. И вот теперь — этот сон наяву. Только — вы, а не матушка. Но с вами мие так же хорошю, как с нею. И не стращно...

Асонардо взглянул на него с бесконечною нежностью. В темноте глаза ребенка сияли таниственным светом. Он протянул к нему свои губы доверчиво, точно в самом деле к матери. Учитель поцеловал их — и ему казалось, что в этом поцелуе Франческо отдает ему душу свою.

Чувствуя, как у сердца его бъется сердце ребенка, твердым шагом, с неутолимою пытливостью, за тусклым фонарем, по страшной лестинце железного рудинка, Леонардо спускался все инже и инже в подземный мрак.

## XIII

Возвратившись домой, обитатели Ваприо были встревожены вестью, что французские войска приближаются.

Разгиеваниый король в отмщение за измену и бунт отдавал Милам на разграбление наемникам. Кто мог, гасался в горы. По дорогам тянулись возы, нагруженные скарбом, с плачущими детьми и женщинами. Ночью из окои вилал видмелись на равнине «красные петучи»— зарево пожаров. Со для на день ожидали сражения под стенами Новары, которое должно было решить участь Ломбардии.

Однажды фра Лука Пачоли, вериувшись на виллу из города, сообщил о последних страшных событиях.

10 апреля назначена была битва. Утром, когда герцог,

по апреля назначена озъл онтва. Этром, когда герцог, въйди из Новары, уже виду неприятеля строил войска, главияя сила его, швейцарские наемники, подкупления маршамо Тривульцю, отквазальси надти в сражение. Герцог со слезами умолял их не губитъ его и клялся отлатъ им, в случае победы, частъ своих въздений. Опи остались непреклония. Моро переоделся монахом и хотел бежать. Но один швейцарец из Люцериа, по имени Шаттеикальб, указал на него французам. Герцога схватили и отвели к маршалу, который заплатил швейцарам тридцатъ тысяч дукатов — «тридцать сребреников Иудыпредателя».

Людовик XII поручил сиру де ла Тремуйлю доставить плениика во Францию. Того, кто, по выражению

придворимх поэтов, «первый после Бога правил колесом Фортуны, кормклом вселениой», повезли на телеге, в решетчатой клетке, как пойманного зверя. Рассказывали, будто бы герцог просил у тюремщиков, как особой милости, позволения взять с собой во Францию «Божествениую Комедию» Данте

Пребывание на вилле с каждым дием становилось опасисе. Французы опустошали Ломеллину, ландскиехтон — Сеприю, венецианциы — область Мартезани. Разбойинчии шайки бродили по окрестиостям Ваприю. Мессер Джиооламо с Франческо и теткою Боною собирался в Киа-

вениу.

Леонардо проводил последиюю ночь на вилле Мельци. По обыкновению, отмечал он в диевнике все, что слы-

шал и видел любопытного в течение дия.

«Когда хвост у птицы маленький,— писал он в ту иочь,— а крылья широкие,— она сильно взымахивает ими, повертиваясь так, чтобы ветер, дул ей прямо под крылья и подымал ее вверх, как я наблюдал это в полете молодого ястреба над каноникой Ваприо, слева от дороги в Бергамо, туром 14 апреля 1500 года».

И рядом на той же странице:

«Моро потерял государство, имущество, свободу, и все дела его коичились инчем»,

Волее ин слова — как будто гибель человека, с которым провел он шестиадцать лет, иизвержение великого дома Сфорца для иего были менее важны и любопытиы, чем пустынный полет хищной птицы.

# ОДИННАДЦАТАЯ КНИГА

## БУДУТ КРЫЛЬЯ

В Тоскане, между Пнзой и Флоренцией, недалеко от города Эмполи, на западном склоне Монте-Альбано на-

ходилось селение Винчи — родина Леонардо.

Устроив дела свои во Флоренции, художник пожелал, посетить это селение, где жил старый дядя его, сире Франческо да Винчи, брат отца, разбогатевший на шелко вом промысле. Один из весй семы любил оп племянника. Художнику хотелось повидать его и, если возможника Художнику хотелось повидать его и, если возможника Зороастро да Перетола, который все еще не оправился от последствий страшного падения. Ему грозила опасность остаться на всю жизнь калескою. Горизый воздух, сельская тишина и спокойствие, надеялся учитель, помотут больному лучше всякого лечения.

Леонардо выехал из Флоренцин, один, верхом на муле, через ворота Аль-Прато, винз по течению Арио. У города Эмполн, покинув долину реки с большою Пизанскою дорогою, свернул на узкую проселочную, извивавшуюся

по невысоким однообразным холмам.

День был не жаркий, облачный. Мутно-белое, заходившее в тумане солнце, с жидким рассеянным светом.

предвещало северный ветер.

Кругозор по обсым сторонам дороги ширился. Хольы незаметно и плавно, как волны, подымались. За ними чувствовались горы. На лужайках росла не густая и не яркая весенияя трава. И все кругом было не яркое, тихое, зеленовато-серое, простое, почти бедное, напоминающее север,— поля с бледными колосьями, бесконечные виногралники с каменными стенами и, в равном расстоянии одна от другой, оливы с коленчатыми, крепкими ствоами, бросавшие на землю тонкие, переплетенные, паукообразные тени. Кое-где, перед одинокою часовнею, пустынным загородным домом с гладкини желтыми стенами, с редкими, неправильно расположенными решетчатыми окнами и черепичными навесами для земледельческих орудий, на тихой ровной дали уже показавшихся, тоже сероватых гор, реако и стройно выделялись ряды угольно-черных, кругло-острых, как веретена, кипарисов, подобных тем, какие можно видеть на картинах старых флорентинских мастеров.

Горы вырасталн. Чувствовался медленный, но непрерывный подъем. Дышалось легче. Путник миновал Сант-Аузано, Калистон, Лукаоди, капедлу Сан-Джовании.

Темнело. Облака рассеялись. Замигали звезды. Ветер свежел. Это было начало произительно-холодного и звои-

ко-ясного северного ветра — трамонтано.

Вдруг, за последним крутым поворотом, сразу открылось селение Вничи. Тут уже почти не было ровного места. Холмы перешли в горы, равинна — в холмы. И к одному из них, небольшому, острому, приделялось каменное тесное селение. На сумеречном небе тонко и легко подымалась черная башия старой крепости. В окнах домов мерцала отин.

У подножня горы, на перекрестке двух дорог, лампада освещдала в углубленин стены с детства знакомое художнику наввание Божьей Матери из глины, покрытой глянцевитой белой и синей глазурью. Перед Мадонной стояла на коленях, согнувшись и закрыв лицо руками, женщина в бедном темном платье, должно быть, поселянка.

 Катарина, прошептал Леонардо нмя своей покойной матери, тоже простой поселянки из Винчи.
 Пеосехав чеоса мост над быстово гооною речкою, взял

Перескав через мост над быстрою горною речкою, взял он вправю, узкою тролинскою между садовыми оградами. Здесь было уже совсем темно. Ветвь розового куста, свенявшаяся через ограду, тяконько задела его по лицу, как будто поцеловав в темноте, и пакнула душистою свежестью.

Перед ветхими деревянными воротами в стене он спешился, поднял камень и ударил в железную скобу. Это был дом, некогда принадлежавший деду его, Антонно да Винчи — имне дяде Франческо, где Леонардо провел свои детские годы.

Никто не откликнулся. В тишине слышалось журчание потока Молине-ди-Гатте, на дне оврага. Наверху, в селении, разбуженные стуком, собаки залаяли. Им ответил на дворе хриплым, иадтреснутым лаем, должно быть, очень дряхлый пес.

Наконец, вышел с фонарем седой сгорбленный стаоик. Он был туг на ухо и долго не мог поиять кто такой Леонаодо. Но когда узнал его, то заплакал от радости. едва не выронил фонарь, кинулся целовать руки господина, которого лет сорок или более назад носил на собственных руках. — и все повторял сквозь слезы: «О. синьор, синьор, мой Леонардо!» Дворовый пес лениво, видимо только из угождения старому хозянну, вилял опушенным хвостом. Джан-Баттиста.— так звали старика садовника. — сообщил, что сире Франческо уехал в свой виноградник у Мадонны дель Эрта, откуда хотел быть в Маочильяну, где знакомый монах лечил его от боли в пояснице заатотысячной настойкой, и что вернется он дня через два. Леонардо решил подождать, тем более. что на следующий день утром должны были приехать из Флоренции Зороастро и Джовании Бельтраффио.

Старик повел его в дом, где в это время никого не было, дети Франческо жили во Флоренции, — засуетился, позвал хорошенькую белокурую шестивдцатилетною внучку и начал заказывать ужин. Но Леонардо попросил только вничнанского вина, хлеба и родинковой воды, которой славилось имение дяди. Сире Франческо, несмотря на достаток, жил так же, как отец его, дед и прадед, с простотою, которая могла бы казатися белиостном учлове-

ку, привыкшему к удобствам больших городов.

Художник вступил в столь ему знакомую нижиюю комнату, в одно и то же время приемную и кухню, с немногими неуклюжими стульями, скамьями и сундуками из потемневшего, зеркально гладкого от старости, точеного дерева, с поставцом для тяжелой оловянной посуды, с продольными закоптелыми балками потолка, с подвешенными к иим пучками сущеных лекарственных трав, с голыми белыми стенами, огромным закоптелым очагом и кирпичиым полом. Единственной новизной были толстые, мутно-зеленые, с ячейкообразными круглыми гранями, стекла в окнах. Леонардо помнил, что в детские годы его окна были затянуты, как и во всех домах тосканских поселян, навощенным холстом, так что в комнатах и дием был сумрак. А в верхних покоях, служивших спальнями, закрывались они лишь деревянными ставнями, и нередко по утрам в зимиюю стужу, которая в этих местах бывает суровою, вода в рукомойниках замерзала.

Садовник развел огонь из душистого горного вереска и можжевельника — джинепри, зажет малечькую, вистем шую витури камина из медной цепочке гливизую лампаду с длиниым узким горлом и ручкою, подобною тем, какие находятся в древник этрусских гробинцах. Ее изящный, иежный облик в простой, бедной комиате казался еще прелестиее. Эдесь, в полудиком утолке Тоскайы, в крови, в заямке, в домашшей утвари, в объчаях иарода, сохранились отпечатки иезапамятной древности — следы этрусского пелемени.

Пока молодая девушка хлопотала, ставя на стол круглый пресный хлеб, плоский, похожий на лепешку, блюдо
с латуковым салатом в уксусе, кувшин с вином и сушеные фиги, Леонардо взошел по скрипучей лестинце в
верхине поком. И здесь было все по Тарому. Посередине
просториой, ннакой горинцы — та же громадиая четырехугольная кровать, где могло поместиться целое семейство,
и где добрая бабушка, мона Лучна, жена Антонио
аа Винчи некогда спала вместе с маленьким Леонардо.
Теперь семейное святохранимое ложе досталось по наследству дяде Франческо. Так же у изголовыя на стене висело Распятне, образом Мадоины, раковина для святой
воды, пучок серой сухой тарвы, наамавашейся «тумамом»— «небойа», и ветхий листик с датниской мольтвой.

Он вериулся вниз, сел у огия, выпил воды с вином деревянной круглой чашки,— у нес был свежий запах оливы, который также напомина ему самое далекое детство,— и, оставшись одии, когда Джан-Ъаттиста с виучкой ушли спатъ, погрузнася в ясные, тихие думы.

H

Он думал об отце своем, потариусе Флорентниской Коммуны, съре Пьеро да Винчи, которого видел на дних во Флоренции, в его собствениом благоприобретениом доме на бойкой улице Джибеллию,— семпдесктильстном, десе бодром старике с красизым лицом и бельмии курчавыми волосами. Леонардо не встречал во всю свою жизны человека, который бы любой ажизны такой простодушной любовью, как сире Пьеро. В былме годы нотариус питал отческую нежиность к своему незакониюрожденному первенцу. Но когда подросли двое младших законимых сыновей, Антонию и Джульяно,— опсажсь, как бы отец не выделил стариему часть наследства, они старались посорить Леонардо с отдом. В последиее свидание он чувствовал себя чужим в семье. Особенное сокрушение по поводу распространявшихся в это время слухов об его безбожни выказал брат Лоренцю, почти мальчик по летам, но уже деловитый — ученик Савонаролы, «плакса», добродетельный и скопидомный лавочивый сиделец цеха флорентинских шерстников. Нередко заговаривал он с художником при отце о христианской вере, о необходимости показиня, смирениомудрия, о еретических имениях некоторых нынеших философов и из прощание подарил ему душеспасительную кинжку собственного сочинения.

Теперь, сидя у камина в старинной семейной комиате, выиул Леонардо эту киижку, исписанную мелким,

старательным лавочным почерком.

«Книга Исповедальная, сочиненная мною, Лоренцо ди сире Пьеро да Винчи, флорентинцем, посланияв Нанне, невестке моей, наиппосачейшия всем исповедаться в греках своих желающим. Возьми книгу и читай: когда увидишь в перечие свой грех, записывай, а в чем иеповинеи, пропускай, оное будет для другого пользительно, ибо о таковой материи, будь увереи, даже тысячи языков весто не могли бы пересказать».

Следовал подробный, составленный юным шерстником с истинною торговою щенетильностью, перечень грехов и восемь благочестивых размышлений, «кои должен иметь в душе своей каждый христнании, приступая к таниству исповеди».

С богословскою важиостью рассуждал Лоренцо, грек или не грех носить сукна и другие шерстяные товары, за которые не уплачены пошлины. «Что касается души.— решал он,— то таковое пошение чужеземных тканей нижого вреда причинить не может, ежели пошлыны неправедна. А посему да не смущается совесть ваша, возлоб-ленные братъя и сестра мои, и об удьте благонадежны! А ссли кто скажет: Лоренцо, на чем ты утверждаешься, полатая тако заграничных сукнах? — я отвечу в прошлом, 1499 году, находясь по торговым делам в городе Плае, слашала я в церки Сан-Имске проповедь монаха ордена Св. Доминика, некоего брата Дзаноби, с удивительмы и почти невероятным обилием ученых доказательств, утверждавшего то самое о заграничных сукнах, что и я ныпе».

В заключение, все с тем же унылым, тягучим многословием, рассказывал он, как дьявол долго удерживал его от написания душеполезной книги, между прочим, под предлогом будто бы он, Лоренцю, не обладает потребной к сему ученостью и красноречием, и что более приличествует ему, как доброму шерстнику, заботиться о делах своей давки, нежели о писании духовных книг. Но, победив искушения дъявода и придя к заключению, что этом деле не столь научине познания и красноречие, сколь христивиское любомудрие и богомыслие потребны,— с помощью Господа и Присмодевы Марии, окончил ои «кингу сию, посвящаемую невестке Наине, так же как всем братьям и сестоям во Христе».

Асонардо обратил внимание на изображения четырсе добродетелей христианских, которые Лоренцю, быть может, не без тайной мысли о брате своем, знаменитом художнике, советовал живописцам представлять со следующим альсториями: Благоразумие с- тремя лицами, в знак того, что оно созерцает настоящее, прошлое и будущее; Справедливость — с мечом и весами; Силу — облокотившейся на колониу; Умеренность — с щиркулем в одной руке, с ножницами в другой, «коими обрезает и пресекает она веляюе налишество».

От кинги этой веяло на Леонардо знакомым духом того мещанского благочестия, которое окружало детские годы его и царило в семье, передаваемое из поколения

в поколение.

Уже за сто лет до его рождения родоначальники дома Винчи бъла такими же честными, скопидомными и богобоязненными чиновинками на службе Флорентинской Коммуны, как отец его сире Пьеро. В 1339 году в деловых записях впервые упоминалеля прапрацур художника, истарий Синьории, иский сире Гвидо ди сире Микеле да Винчи.

Как живой, вставал перед иим дед Антонио. Житейская мудрость деда была точь-в-точь такая же, как мудрость внука. Лоренцо. Он учил детей не стремиться ни к чему высокому — ни к славе, ни к почестям, ни к должиостям государственным и военным, ни к чрезмерному богатству, ин к чрезмерной учености.

«Держаться середины во всем,— говаривал он,— есть

наиболее верный путь». Леонардо помиил спокойный и важный старческий голос, которым преподавал он это краеугольное правило

жизни — середину во всем:

— О, дети мон, берите пример с муравьев, которые заботятся сегодия о нуждах завтрашнего для. Будьте бережливы, будьте умеренны. С кем сравню я доброго хозянна, отда семейства? С пауком сравню его, в средоточии

широко раскинутой паутины, который, чувствуя колебание тончайшей инти, спешит к ней на помощь.

Он требова, чтобы каждый день к вечернему колоход Ave Maria все члены семьи были в сборе. Сам обходил дом, запирал ворота, относил ключи в спально и притал под полушку. Никакая мелочь в хозяйстве не усмользал от недремлющего глаза его: сена ли мало задано волам, светильня ли в лампаде чересчур припущена служанкою, так что лишнее масло сгорает, — все замечал, обо всем заботился. Но скаредности не было в нем. Он сам употреблял и детям советовал выбирать для платья лучшее сукню, не жалея денег, нобо оно прочиве, — реже приходится менять, а потому одежда из доброго сукна не только почетнее, но и дешевле.

Семья, по мнению дела, должна жить, и разделяясь, под одной кроваей: «чбо,— говорим оп,— когда все едят за одним столом,— одной скатерти, одной свечи хватает, а за двумя,— мужно две скатерти и два отия; когда греет всех один очат, довольно одной вязанки дров, а для двух ихжим две.— и так во всехо.

На женщин смотрел свысока: «им следует заботнться о кухне и детях, не вмешиваясь в мужнины дела; глупец — кто верит в женский ум».

Мудрость сире Антонио не лишена была хитрости. — Дети мои, — повторял он, — будьте милосердинь, как того требует святая мать наша Церковы; но все же друзей счастливых предпочитайте несчастным, богатых — бедным. В том и заключается высшее нскусство жизни, чтобы, оставаясь добродетельным, пережитрить хитреца.

Он учил их сажать плодовые деревья на пограничной меже своего и чужого поля так, чтобы они кидали тень на ниву соседа; учил просящему взаймы отказывать с любезностью.

— Тут корысть двойная, — прибавлял он, — и деньги сохраните, и получите удовольствие посмеяться над тем, кто жсала вас обмануть. И ежел и проситель умный человек, он поймет вас и станет еще больше уважать за то, что вы сумелы отказать ему с блаотористойностью. Плут — кто брег, глуп — кто дает. Родным же и домашним помогайте не только деньгами, но и потом, кровью, честью, — всем, что мнесте, не жалея самой жизни для блаотополучия рода, ибо, помните, валелобленные мон: гораздо большая слава и полюмаль едолект — делать благо своим, нежела чужим и полюмаль едолект — делать благо своим, нежела чужим.

После тридцатилетнего отсутствия, сидя под кровлей отчего дома, слушая завывание ветра и следя, как потухают угли в очаге, художник думал о том, что вся его жизию была великим нарушением этой скопидомной, древеней, как мир, паучьей и мудовьимой, дедовской мудости — была тем буйным избытком, беззаконным излишеством, которое, по миению брата Лоренцю, богими Умеренности должна обрезать своими железными ножищами.

### 111

На следующий день рано утром вышел он из дома, не разбудив садовинка, и пройдя через бедиое селение Винчи с выкокими и узкими домиками, тесно легившимися по склону холма вокруг крепости, стал подыматься в соседиий поселок Анкиано крутою дорогою, все время в гору.

Опять, как вчера, спетило печальное белое, точно зимнее, соляце, небеса былы фезоблачны и холодим, с мутноличным краями, даже в это равнее утро. Трамонтано за ночь усилился. Но ветер не рвал и не мотал, как вчера, а дул ровно, прямо с севера, как будто падая с неба, однообразно свистя в ушах. Опять те же бледмые тихне инвы с редкими колосьями — засесь, иа этой высоте, еще более напоминавшие север, расположенные по склонам холмов полукругламим зрусами — лукками, как выражались поселяще Винчи, — тощие виноградники, ие густые и не зряке травы, облегающие маки, пыльное-срые оливы, крепкие черные сучья которых коротко и болезиенно въздагиваль от ветра.

Войдя в поселок Анкиано, Леонардо остановился, не узнавая мест. Он помина, что некогда здесь были развалины замка Адимари и в одной из ущелевших башен маленокая сельская харчевия. Теперь на этом месте, на танавываемом Кампо делла Торрачча, виднескя измоградника. За низкой камениой оградой поселянии окапивал заступом лозы. Он объяснил художнику, что владелец карчевни умер, а наследники продали землю богатому овцеводу из Орбивано, который, очистив вершину холма, развел ка исм виноградимих и рощу олив.

Недаром расспрашивал Леонардо об анкианском кабачке: он родился в нем.

Здесь, при самом въезде в бедими горный поселок, иад большой дорогой, которая, переваливая через Монте-Альбано, вела из долины Ньеволе в Прато и Пистойю, в мрачном остове рыцарской башин Адимари, лет пятьдесят назад, ютилась веселая сельская карчевия — остория. Вывеска на скрипучих заржавьенных петлах с надписью «Боттяльерия» — распивочная, открытая дверь, с видневшимися рядами бочек, оловянных кружек и пузатых
глиняных хувшинов, два подслеповатых, точно лужаво подмигивающих, решетчатых окопика без стекол, с почерневшими ставиями, и гладко вытертые истами посетителей
ступеньки крымечав выглядывали из-под свежего навеса
втиноградных лоз, скюзовивших на солице. Жители окрестных селений по пути на ярмарку в Сан-Миньято или
Орческию, окотиния за дикими козами, погощими мулов,
доганьеры — стражинки флорентинской пограничной таможни и другой незамскательный лод заходили сюда покалкать, распить фиаско дешевого терпкого вина, сыграть
в шшпик, карты, зерим, задру ими тарокку.

Служанкою в кабаке была девушка лет шестиадцати, круглая сирота, бедная коитадина — поселянка из Вин-

чи, по имени Катарина.

Однажды весною, в 1451 году, молодой флорентинский нотариус Пьеро ди сире Антонио да Винчи, приехав погостить к отцу на виллу из Флоренции, где проводил ои большую часть года в делах, был приглашен в Анкиано для заключения договора по долгосоочному найму шестой части каменного масличного точила. Скоепив условия законным порядком, поселяне пригласили иотариуса вспрыснуть договор в соседнем кабачке на Кампо делла Торрачча, Сире Пьеро, человек простой, любезный и обходительный даже с простыми людьми, охотио согласился. Им прислуживала Катарина. Молодой нотариус, как сам признавался впоследствии, с первого взгляда влюбился в нее. Под предлогом охоты на перепелов отложил до осени отъезд во Флоренцию и, сделавшись завсегдатаем кабачка, стал ухаживать за Катариной, которая оказалась девушкой более недоступною, чем он предполагал. Но сире Пьеро недаром слыл победителем сердец. Ему было двадцать четыре года: он одевался шеголем: был коасив. ловок, силен и обладал самонадеянным любовным коасноречием, которое пленяет простых женщин. Катарина долго сопротивлялась, молила помощи у Пречистой Левы Марии, но, наконец, не устояла. К тому воемени, когда тосканские перепела, разжиревшие на сочных осенних гроздьях, удетают из додины Ньеводе, — она забеременеда.

Слух о связи сире Пьеро с бедиой сиротой, служанкой анкианской харчевни дошел до сире Антоиио да Виичи. Пригрозив сыну отцовским проклятием, снарядил

он его немедленно во Флоренцию и в ту же зиму, чтобы, по собственному выражению, «остепенить малого», женил на мадонне Альбьере да сире Джовании Амадори, девушке не молодой, не краснвой, но из почтенного семейства, с хорошим приданым, а Катарину выдал замуж за поденшика своего, бедного поседянина из Винчи, некоего Аккаттабригу ди Пьеро дель Вакка, человека пожилого, угрюмого, с тяжелым нравом, который, рассказывали, заколотна в гооб побоями под пьяную руку первую жену. Позарившись на обещанные тридцать флоринов и маленький клочок оливковой рощи, Аккаттабрига не побрезгал покрыть чужой грех своею честью. Катарина покорилась безропотно. Но заболела от горя и едва не умерла после родов. Молока у нее не было. Чтобы кормить маленького Леонаодо. — так назвали ребенка. — взяли козу с Монте-Альбано, Пьеро, несмотоя на свою любовь и печаль о Катарине, тоже покорился, но упросыл отца взять Леонаодо в свой дом на воспитание. В те времена побочных детей не стыдились, почти всегда воспитывали наравне с законными и даже нередко оказывали им предпочтение. Дед согласился, тем более, что первый брак сына был бездетным, и поручил мальчика заботам жены своей, доброй старой бабушки моны Лучни дн Пьеро-Зозн да Бакаретто.

Так Леонардо, сын незаконной любви двадцатичетыреклетнего флорентинского нотарнуса и соблазненной служанки анкианского кабачка, вошел в добродетельное, богобоязненное семейство да Винчи.

В государственном архиве города Флоренции в переписи — катасто, от 1457 года хранилась отметка, сделанная рукой деда, нотарнуса Антонно да Винчи:

«Леонардо сын вышереченного Пьеро, незаконнорожденный, от его и от Катарины, ныне жены Аккаттабриги ди Пьеро дель Вакка да Винчи, пяти лет от роду».

Асонардо помина мать, как сквозь сон, в особенности ее улыбку, пежную, неуловимо скользящую, полную тайны, как будто немного лукавую, странную в этом простом, печальном, строгом, почти сурово прекрасном лице. Однажды во Флоренции, в музее Медичейских садов Сан-Марко, увидел он наваяние, найденное в Ареццо, стариниом городе Этрурии,—маленькую медную Кибелу, незапамятно древнюю Богиню Земли, с такою же странною улыбкою, как у молодой поселянки из Винчи, его матери.

О Катарине думал художник, когда писал в своей «Киите о живописи»:

«Не замечал ли ты, как женшины гор, одетые в грубые и белные ткаии, побеждают красотой тех, которые наряwenny "

Знавшие мать его в молодости уверяли, что Леонардо похож на нее В особенности тонкие данные оуки. мягкие, как шелк, золотистые кудон и улыбка его напоминали Катарину. От отца унаследовал он могуществениое телосложение, силу здоровья, любовь к жизни; от матери — женствениую предесть, которой все существо его было пооникиуто.

Домик, где жила Катарина с мужем, находился неподалеку от видлы сиое Антонио. В полдень, когда дед почивал, и Аккаттабрига уходил с волами в поле на работу, мальчик пообновася по винограднику, передезал через стену и бежал к матери. Она поджидала, сидя на крыльце с веретеном в руках. Завидев его издали, протягивала оуки Ои боосался к ней, и она покомвала попелуями его лицо, глаза, губы, волосы.

Еще более правились им ночные свидания. В праздинчиме вечера старый Аккаттабрига уходил в кабак или к кумовьям метать кости. Ночью Леонардо тихонько вставал с широкой семейной постели, где спал рядом с бабушкой Лучней; полуодевшись, неслышио отворял ставии, вылезал из окиа, по сучьям развесистого фигового дерева спускался на землю и бежал к дому Катарины. Сладки были ему холод росистой травы, крики ночных коростелей, ожоги крапивы, острые камни, резавшие босые ноги. и блеск далеких звезд, и страх, чтобы бабушка, проснувшись, не хватилась его, и тайна как будто преступиых объятий, когда, забравшись в постель Катарины, во моаке, пол одеядом, поижимался он к ней всем своим телом.

Мона Лучна любила и баловала внука. Он помнил всегда одинаковое темно-коричиевое платье бабушки, беаый платок вокруг темного, покрытого морщинами, доброго лица ее, тихие колыбельные песни и лакомый запах сельского печения — беодингоцию, с поджаренной в сметане корочкой, которое она готовила.

Но с дедом они не поладили. Сначала сире Антонио сам учил виука. Мальчик слушал уроки неохотио. Когда ему исполнилось семь лет, поступил он в школу при церкви св. Петрониллы, рядом с Винчи. Латииская грамота

также не шла ему впрок.

Неоедко, выйдя поутоу из дому, вместо школы забирадся он в дикий овраг, поросший тростинком, дожнася на спину и. закинув голову, пельми часами следил за продетавшими станицами жураваей, с мучительною завистью. Или, не срывая, а только бережно, так, чтобы не повредить, развертывая лепестки цветов, дивился их нежному строенню, опущенным рыльцам, влажным от меда тычинкам и пыльникам. Когла сное Антонно уезжал в город по делам, маленький Наодо, пользуясь добротой бабушки. убегал на целые дин в горы и по каменным коучам. над поопастями, никому не ведомыми тоопинками, где дазают аншь козы, взопрадся на годые вершины Монте-Альбано, откуда видны необозримые дуга, роши, нивы, болотное озеро Фучеккно, Пистойя, Прато, Флоренция, снежные Апуанские Альпы н. в ясную погоду, узкая туманно-голубая полоса Среднземного моря. Возвозщался домой исцарапанный, пыльный, загорелый, но такой веселый, что мона Лучна не нмела духу браннться н жаловаться делушке.

Мальчик жил одиноко. С ласковым дядей Франческо ототом, дарившим ему городские лакомства,— оба проводили большую часть года во Флорещин,— виделся редко, со школьными товарищами не сходился вовсе. Их игры были ему чужды. Когда обрывали они крылья бабочке, любуясь, как она полавет,— болезнению морщился, бледнел и уходил. Увидев раз, как на скотном дворе старая ключища резала к праздинку откормменного молочного поросенка, который бился и произительно вызвал,— долго и упорию, не объясияя причины, отказывался от мяса, к негодованию сное Митоню.

Однажды школьники, под предводительством некоего Россо, смелого, умного и злого шалуча, поймали крота и, насладившись его мучениями, полуживого, привязали за ланку, чтобы отдать на растерзание овчаркам. Леонар, об бросилел в толиу детей, повалы трех мальчиков, по был силен и ловок,— пользуйсь остолбенением школьников, которые не ожидали такой выходии от всегда тихого Нардо, схватил крота и во весь дух помчался в поле. Смемом, свистом и бранью, швыряя каменьями. Долговязый Россо,— он был лет на пять старше Нардо,— вцепилае сму в волосы, и началась дража. Если бы не подоспел делушкии садовник Джан-Батит-ста, они набили бы его жестоко. Но мальчик достиг своей цели. Во время свалки крот убежа и спасся, В півлу бооббы зашишаясь свалки крот убежа и спасся, В півлу бооббы зашишаясь от нападавшего Россо, Леонардо подбил ему глаз. Отец шалуна, повар жившего на соседией вилле вельможи, пожаловался делушке. Сире Антонно так рассердился, что хотел высечь виука. Заступинчество бабушки отклонило казиь. Нардо был только заперт на несколько дией в чулан под лестинцей.

Впоследствин, вспоминая об этой несправедливости, первой в бесконечном ряду других, которые суждено ему было испытать, он сподащивал себя в диевинке своем;

«Еслн уже в детстве тебя сажали в тюрьму, когда ты поступал как следует,— что же сделают с тобой теперь, варослым?»

Сидя в темном чулане, мальчик смотрел, как паук в сердце паутины, отливавшей радугой в луче солнца, вмсасмвал муху. Лертва билась в лапах его с тонким, постепению замиравшим жужжанием. Нардо мог бы спасти ес, как спас крота. Но смутное, непобедимое чувство остановило его: не мешая пауку пожирать добычу, наблюдал он лачимость чудовищного насемомог с таким же бестрастиым и невинным любопытством, как тайны нежного стороения цветов.

#### IV

Неподалеку от Винчи строилась большая вилла для синьора Паидольфо Ручелаві флорентинским зодчим Биажю да Равенна, учеником велікого Альберти. Леонардо, часто бімвая на месте постройки, смотрел, как рабочие вімводят степім, ровимог кладку каміней угломером, подымают их машинами. Однажды сире Биаджо. заговорив смарьчиком, был удивален его ксінім умом. Сіячала мімпоходом, полущутя, потом мало-помалу увлекцінсь, стал ой учить его первым основам аріифектикі, алгебры, геометрин, механики. Невероятной, почти чудесной казалась учителю легкость, с которой ученім скаватывал все на лету, как будто вспоминая то, что и прежде знал сам без него.

Дед смотрел косо на причуды внука. Не нравилось ему и то, что он левша: это сичталось недобрым знаком. Полагали, что люди, заключающие договор с двяволом, колдуны и чернокинжинки родится левшами. Неприязненное чувство к ребенку усильлось в снере Антонно, когда опытная знахарка из Фальтуньяно уверила его, что старуха с Монте-Альбано, из глухого местечка Форнело, которой принадлежала черная коза, кормилица Нардо,— была ведьмой. Легко могло статься, что колдунья, в угоду дьяволу, очаровала молоко Нардовой козы.

«Что правда, то правда,— думал дед.— Как волка ни корми, все в лес глядит. Ну, да видно, воля Господня!

В семье не без урода».

С нетерпением ждал старик, чтобы любимый сын Пьеро осчастливил его рождением законного внука, достойного наследника, ибо Нардо был как бы случайный подкидыш, воистину «незаконнорожденный» в этой семье.

Жители Монте-Альбано рассказывали об одной особенности тех мест, нигде более не встречающейся.— белой окраске многих растений и животных: тот, кто не видел собственными глазами, не поверил бы этим рассказам; но путнику, бродившему по Альбанским рощам и лугам, хорошо известно, что в самом деле попадаются там нередко бельые фиалки, белая земляника, белые воробы и даже в гнездах черных дородов белые птенчики. Вот почему.— уверяют обитатели Виници,— вся эта торае еще в незапамятной древности получила название Белой — Монте-Альбано.

Маленький Нардо был одним из чудес Белой горы, уродом в добродетельной и будничной семье флорентинских нотариусов — белым птенцом в гнезде черных дроздов.

ν

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, отец взял его из Винчи в свой дом во Флоренцию. С тех пор Леонардо редко посещал родину.

От 1494 года — в это время был он на службе Миланского герцога — в одном из дневников художника сохранилась краткая и, по обыкновению, загадочная запись: «Катаонна поибыла 16 июля 1493 года».

«Катарина прибыла 16 июля 1493 года».

Можно было подумать, что речь идет о служанке, принятой в дом по хозяйственной надобности. На самом деле это была мать Леонардо.

После кончины мужа, Аккаттабриги ди Пьеро дель Вакка, Катарина, чувствуя, что и ей остается жить недолго, пожелала перед смертью увидеть сына.

Присоединившись к странинцам, которые отправлялись из Тосканы в Ломбардию для поклонения мощел св. Амяросия и честнейшему Гвоздью Господню, пришла она в Милан. Леонардо принял ее с благоговейной нежностью. Он по-прежнему чувствовал себя с нею маленьким Нардо, каким, бывало, тайно ночью с босыми ножками прибегал и, забравшись в постель, под одеяло, прижимался к ней.

Старушка после свидания с сыном хотела вернуться в родное селение, но он удержал ее, нанял ей и забот-АНВО УСТООНА ПОКОЙНУЮ КЕЛЬЮ В СОСЕЛНЕМ ЛЕВИЧЬЕМ МОнастыре Санта-Кьяра у Верчельских ворот. Она заболела. Слегла. Ио упорно отказывалась перейти к нему в дом. чтобы не пончинить беспокойства. Он поместил ее в дучшей, посторенной геопогом Франческо Сформа похожей на великолепный дворец, больнице Милана — Оспедале Маджоре и навещал каждый день. В последние дин болезии не отходил от нее. А между тем инкто из друзей. даже из учеников не знал о поебывании Катаонны в Милане. В дневинках своих он почти не говорил о ней. Только раз упомянул, и то вскользь, по поводу любопытного, как он выражался, «сказочного» лица одной мододой девушки, измученной тяжким нелугом, которую наблюдал в то самое время, в той самой больнице, где мать его умновла:

«Giovannina — viso fantastico — sta, asca Catarina, alfospedale». — «Джованиниа — сказочное лицо, — спроси Катарину в больнице». Когда в последний раз прикоснулся он губами к ее холодеющей руке, ему казалось, что этой бедной поселянке из Винчи, смиренной обитательнице гор, обязан он всем, что есть у него. Он почтил ее великолениями похоронами, как будто Катарина была не скромной служанкой анкнанского кабачка, а знатною женщиной. С такою же точностью, унаследованною от отца, нотариуса, с какою, бывало, без всякой нужды, записывал цены путовиц, серебряных галумо и розового атласа для нового наряда Андреа Саланно, записал и счет похоронных издерожек.

Через шестъ лет, в 1500 году, в Милане, уже после гибсан Моро, укладивая вещи перед отвеждом во Флореи дино, нашел о в одном из шкапов своих тудательно перевязанный, небольшой узелок. Это был сельский гостинец, принесенный ему из Винчи Катариною. две рубахи грубого серого холста, тканого ее собственными ружами, и три пары чулом на козанего пуха, тоже самодельных. Он не надевал их, потому что привык к тонкому белью. Но теперь, вдруг увидев этот узелок, забытый среди научных кинг, математических приборов и машин,

почувствовал, как сердце наполнилось жалостью.

Впоследствин, во время долголетних, одиноких и унылых скитаний из края в край, из города в город, инкогда не забывал он брать с собой ненужный, бедный узелок с чулками н рубахами, и каждый раз, пряча его от всех, стыдляно и старательно укладывал с теми вещами, которые была его усобенно дороги.

### VI

Эти воспомниания проносились в душе Леонардо, когда по крутой, знакомой с детства, тропнике он всходил на Монте-Альбано.

Под уступом скалы, где меньше было ветоа, поисел на камень отдохиуть и оглянулся: малорослые неопадающие корявые дубы с прошлогодинми сухими листьями, мелкие пахучие цветы тускло-зеленого вереска, который элешине поселяне называли «скопа» — «метелка». бледные дикие Фналки, и надо всем неуловнымй свежий запах не то польнии, не то весны, не то каких-то гооных неведомых трав. Волиистые горизонты уходили, понижаясь к долине Арио. Направо возносились голые каменные гоом с навилистыми тенями, эмеевидными тоешинами и серо-лиловыми пропастями. У самых ног его Анкиано белело на солице. Глубже в долине, к заостренио-круглому холму лепилось маленькое, похожее на осиный улей, селение Виичи, с башнею крепости, такой же острою и черною, как два кнпариса на Анкианской лоооге

Ничто не изменилось: казадось, вчера еще карабкадося оп по этим тропинкам; и теперь, как сорок лет назад, росла здесь обильная скопа и беловатые фиалки; сухо шелестели дубы скорщениями, темно-коричиевыми листьями; сумрачию синело Моите-Альбано; и такое же все кругом было простое, тихое, бедное, бледное, иапоминающее Север. А между тем скюзов эту тишину и бледность порой тонкая, едва уловимая прелесть благороднейшей в мире земли, некогда Этрурии, ивые Тосканы, вечно весенией земли Возрождения, скюзонал, подобная странной и нежной улыбке в стротом, почти сурово-прекрасном лице молдой поселяния из Винии, Асонардовой матери.

Он встал и пошел дальше круго подымавшеюся в гору тропникою. Чем выше, тем холоднее и злее становился ветер.

Опять воспоминания обступнан его — теперь о первых годах юности.

Дела истариуса сире Пьеро да Винчи процветали. Ловкий, веселый и добродушный, один из тех, у которых в жизии все идет как по маслу, которые сами живут и другим жить ие мешают, — умел он ладить со всеми. В сосбениости лица духовного звания благоволили к иему. Сделавшись доверениям богатого монастыря Святейшей Аннувщияты и миогих других богоугодных учреждений, сире Пьеро округлял свое имущество, приобретал иовые участки, дома, виноградинин в окрестностях Винчи, не изтейской мудростью сире Антонио. Только на украшения церквей охогию жертовал и, заботясь о чести рода, положил могильную плиту на семейную гробинцу Винчи во Флорентинской Бадии.

Когда умерла первая жена его, Альбьера Амадори, быстро утешившись, торидативосминаетий вдовец женился на совсем молоденькой прелестной девушке, почти ребенке. Франческе ди сире Джовании Ланфредини. Детей и от второй жены у него не было. В это время Леонардо жил с отдом во Флорендии, в нанимаемом у некоего Микеле Брандольни доме, на площади Саи-Фиренце, банз Палащо Веккьо. Сире Пьеро мамеревался незакониорожденному первенцу своему дать хорошее воспитание, не жалея денег, чтобы, может быть, впоследствии, за неимением законных детёг, седаль наследником — тоже, конечию, флорентинским нотариусом, как и все старшие сыновья в одат Вички.

Во Флореиции жил тогда знаменитый естествоиспытатель, математик, физик и астроном Паоло даль Поццо Тосканелли. Он обратился к Христофору Колумбу с письмом, в котором вычисленнями доказывал, что морской путь в Иидию через страны антиподов не так далек, как предполагают, ободрял к путешествию и предрекал успех. Без помощи и напутствия Тосканелли Колумб не совершна бы своего открытня: велнкий мореплаватель был только послушиым оруднем в руках неподвижного созерцателя, - исполнил то, что было задумано и рассчитано в уединенной келье флорентинского ученого. В стороне от блестящего двора Лореицо Медичи, от изящных и бесплодных болтунов-неоплатоников, подражателей доевности. Тосканедли «жил, как святой», по выражению современинков. -- модчальник, бессребреник, постник, инкогла ие вкушавший от мяса, и совершениый девственник. Анцо нмел безобразное, почтн отталкивающее; только светлые, тихие и младенчески простые глаза его были прекоасны.

Когда, однажды, ночью в 1470 году постучался в двери дома его ут палаццо Питти молодой незнакомец, почти мальчик, Тосканелли принял его сурово и холодио, подозревам в госте обычное праздное любопытство. Но, вступив в беселу с Леомардо, он, так же как некогда сире Биаджо да Равениа, поражен был математическим теннем ноизин. Съре Палол сделался его учителель В деные летине ночи подымались они на один на холмов блив флорещин, Поджо аль Пино, покрытый вереском, пахучим можжевельником и смольстыми черными соснами, где полуразвалившаяся от ветхости деревянияя сторожка служная обсерваторией великому астропому. Он рассказывал ученику все, что знал сам о законах пориодо.

В этих беседах Леонардо почерпнул веру в новое, еще

неведомое людям, могущество знання.

Отец не стесива его, только советовал выбратъ какоелибо доходное занятне. Видя, что он постоянно лепит или рисует, сире Пьеро отнес некоторые из этих работ старому приятелю своему, золотях дел мастеру, живописцу и скульйтору Андреа дель Верокъю.

Вскоре Леонардо поступна к нему в мастерскую на выучку.

## VIII

Вероккью, сын бедного кнрпнчннка, был старше Леонардо на семнадцать лет.

Когда с очками на носу и с дупой в руках сидсь он за прилавком в полутемной мастерской — боттеге своей, недалеко от Поите Векво, в одном из тех старинних, покоснвшихся домнков, с гнилмин подпорками, стени 
которых купаются в мутно-зелених водах Арио, — сире 
Андреа был скорее похож на обыкновенного флорентинкого лавочника, чем на великого художника. Анцо имел 
неподвижное, плоское, белое, круглое и пухлое, с двойным 
подбородком; лишь в тонких, плотно сжатых губах и в 
произительно остром, как игла, взоре крошечных глав виден был ум, холодный, точный и бесстрашно любопытный.

Учителем своим Андреа считал древнего мастера Паоло Учелло. Рассказывали, будто бы, занимаясь отвлеченной математикой, которую он применял к искусству, и головоломиыми задачами перспективы, презренный и покииутый всеми, Учелло впал в иищету и едва не сошел с ума; целые дни проводил без пищи, целые ночи без сна; порой, лежа в постели с открытыми глазами в темиоте, будил жену восклицанием:

О, сколь сладостная вещь перспектива!

Умер осмеянный и непонятый.

Вероккьо, так же как Учелло, полагал математику обшей основой искусства и науки, говорил, что геометрия, будучи частью математики. — «матери всех наук», есть в то же время «мать рисунка — отца всех искусств». Совершениое знаине и совершениое наслаждение красотою было для него одно и то же. Когда встречал он редкое по усолству или поелести лицо или доугую часть тела человеческого, то не отворачивался с боезгливостью, не забывался в мечтательной неге, подобно таким художинкам, как Сандро Боттичелли, а изучал, делал анатомические слепки из гипса, чего никто из мастеров не делал до иего. С бесконечиым терпеннем сравнивал, мерил, испытывал, предчувствуя в законах красоты законы математической необходимости. Еще неутомниее, чем Саидро, искал новой прелести — но не в чуде, не в сказке, не в соблазинтельных сумерках, где Олимп сливается с Голгофою. как Саидро, а в таком проникновении в тайиы природы, на какое не дерзал еще никто, ибо не чудо было для Вероккьо истиной, а истина — чудом.

В тот день, как сире Пьеро да Винчи привел к иему в мастерскую своего восемнадцатилетиего сына, участь обоих была решена. Андреа сделался не только учителем,

но и учеником ученика своего, Леонардо.

В картине, заказанной Вероккоо монахами Валломброзм, изображавшей крещение Спасителя. Асонардо написал коленопреклоненного ангела. Все, что Вероккоо смутно предчувствовал и чего искал ощуплю, как слепой,— Асонардо увидел, нашел и воплотил в этом образе. Впоследствин рассказывали, будто бы учитель, приведенный в отчаяние тем, что мальчик превзошел его,— отказался от живописи. На самом деле вражды между инии и было. Они дополивали друг друга: учение обладал того легкостью, которой природа не одарила Вероккьо, учитель — тем остредоточениям упорством, которого недоставало слашком разыообразиму и непостоянном у Асонардо. Не завидуя и не соперничая, они часто сами не зиали, кто у кого замиствует.

В это время Вероккью отливал из меди Христа с

Фомого для Орсанмикеле.

На смену райским видениям фра Беато и сказочному бреду Боттичелли, впервые, в образе Фомы, влагающего пальцы в язвы Господа, явилось людям еще небывалое на земле дерэновение человека перед Богом — испытующего разума перед чудом.

#### IX

Первым произведением Леонардо был рисунок для шелковой завесы, тканной золотом во Фландрии, подарка флорентинских граждан королю Португалии. Рисунок изображал грехопадение Адама и Евы. Коленчатый ствол одной из райских пальм изображен был с таким совершенством, что, по словам очевидуа, «ум помрачался при мысли том, как могло быть у человека столько терпения». Женоподобный лик демона-эмея дышал соблазнительной прелеством, казалось, слыщались слова его:

«Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,

знающие добро и зло».

И жена протягивала руку к дереву познания, с тою же улыбкою дерзновенного любопытства, с которой в нз-ваянии Вероккью Фома Неверный влагал персты свои в язвы Распятого.

Однажды сире Пьеро, по поручению соседа своего, посычния из Вичич, услугами которого пользовался для ровной ловал и охоты, попросил Асонарло изобразить что-либо на круглом деревянном щите, так называемой «ротелле». Подобные щиты с аллегорическими картинами и надписями употреблялись для укращения домов.

Художник задумал изобразить чудище, которое вну-

шало бы зрителю ужас, подобно голове Медузы.

В комнату, куда никто не входил, кроме иего, собрал он ящернщ, змей, сверчков, пауков, сорокономек, ночных бабочек, скорпнонов, летучих мышей и множество других безобразных животных. Выбирая, соеднияя, увеличивая разные части их тел, образовал он сверхъестественное чудовище, не существующее и действительное, постепенно вывел то, чего нет, из того, что есть, с такою же ясностью, с какой Евклид или Пифагор выводят одну теороем и за доугой.

Видно было, как животное выползает из расщелины утеса, и казалось, слышно, как шуршит по земле кольчатым черно-блестящим скользким брюхом. Зияющая пасть выхаркивала смоадное дыхание, очи — пламя, ноздри — дым. Но всего изумительнее было то, что ужас чудовища пленял и поитягивал, подобно поелести.

Целые лин и ночи проводил Асонардо в запертой комнате, тде невыносимое заловние надожних тадов так заражало воздух, что трудно было дышать. Но в другое время чрезмерно, почти изнеженно-чувствительный ко пекному дупому запаку, теперь не замечал он его. Наконец, объявил отщу, что картина готова и что он может взять ее. Когда сире Перео пришел, Асонардо попросил его подождать в другой комнате, вернулся в мастерскую, поставил картину на деревянный постав, окружил ее черной тканью, притворил ставии так, что один лишь луч падал прямо на рогелау, и позвал сире Пьеро. Тот вошел, вяглянул, вскрикнул и отступил в испуте: ему показалось, что он видит перед собой живое чудовнице. Пристальным взором следя, как страх на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением, художник молять с тотах на лице его сменяется учавлением.

Картина достигает цели: действует именно так, как

я того хотел. Возьмите ее — она готова.

В 1481 году от монахов Сан-Донато-а-Скопето получил Леонардо заказ написать запрестольную икону Поклонения Волхвок

В наброске для этой иконы обнаружил он такое знание анатомии и выражения человеческих чувств в движениях тела, какого до него не было ин у одного из мастеров.

В глубине картины виднеются как бы образы древней эддинской жизни — веседые игры, единоборства наездников, годые тела прекрасных юношей, пустынные развалины хоама с полуразрушенными арками и лестницами. В тени одивы на камне сидит Матеоь Божия с младенцем Инсусом и улыбается робкою детскою улыбкою, как будто удивляясь тому, что царственные пришельцы неведомых стран приносят сокровища — ладан, мирру и золото, все дары земного величия — в яслях Рожденному. Усталые, согбенные под бременем тысячелетней мудрости, склоняют они свои головы, заслоняя ладонями полуослепшие очи, смотрят на чудо, которое больше всех чудес,на явление Бога в человеке, и падают ниц перед Тем, Кто скажет: «истинно, истинно говорю вам, ежели не обратитесь и не станете, как дети, не можете войти в царствие Божие».

В этих первых двух созданиях Леонардо как бы очертил весь круг своего созердания: в Грехопадении — эмеиную мудрость в дерэновении разума; в Поклонении Волхвов — голубиную простоту в смирении веры. Он, впрочем, не кончил этой картины, как впоскастани не кончал почти ни одной из своих работ. В погоне за совершенством недосятаемым создавал себе трудности, которых кисть не могла победить: «утолению, по слову Петарям, мешала чрежнерность желания».

Вторая жена сире Пьеро, мадонна Франческа, умерла в юности. Он женился в третий раз на Маргерите, дочери сире Франческо ди Гульельмо, взяв на нею в приданое 365 флоринов. Мачеха невзалюбила Леонардю, особенню с тех пор. как осуастлявила мужа рождением двях сы-

новей, Антонио и Джулиано.

Леонардо был расточителен. Сире Пьеро, хотя и ие щедро, помогал ему. Мона Маргерита поедом ела мужа за то, что ои отинмает имущество у закониых наследников и «отдает подкидышу, пащенку, питомцу ведьминой козы»,

как называла Леонардо.

Среди товарищей в боттеге Вероккою и в других масседмась на необъячайную дружбу между учителем и учеиком, составил безьмянный донос, где обвинял их в содомин. Клевета приобретала подобие вероятия, благодаря тому, что молодой Леонардо, будучи прекраскейшим из воношей Флоренции, удалялся от женщии. «Во всей его наружности,— говорил современник,— было такое сияние красоты, что при виде его всякая печальная душа проясималасъ».

В том же году, покинув мастерскую Вероккьо, ои поселился одии. Тогда уже ходили слухи и об «еретических миениях», о «безбожии» Леонардо. Пребывание во Флоренции становняюсь для иего все более тягостным.

Сире Пьеро доставил сыну выгодимы заказ у Лоренцо Медичи. Но Леонардо ве сумел ему утодить. От своих приближенных Лоренцо прежде всего требовал, хотя и высшего, утоичениюто, но все же подобстрастиюто поклонения. Слишком смелых и свободных людей недолюбливал.

Тоска бездействия овладевала Леонардо. Он даже вступил было в тайные переговоры с одним вельможей диодарием Сирийским через посольство египетского султаиа Кант-бея, которое прибыло во Флоренцию, чтобы поступить и аслужбу к диодарию главиям строителем, котя знал, что для этого должен был отречься от Хоиста и перейти в мусульманскую веру.

Ему было все равио куда, только бы прочь из Флореиции. Он чувствовал, что погибиет, если останется в ией.

Случай спас его. Он изобрел многоструниую серебряную лютию, наподобие лошадиного черепа. Лоренцо Веанколепному, большому любителю музыки, понравился необычайный вид и звук этой лютии. Он предложил изобретателю поехать в Милан, чтобы поднести ее в дар герцогу Ломбардии, Лодовико Сфорца Моро.

В 1482 году, тридцати лет от роду, Леонардо покинул Флоренцию и отправился в Милан, не в качестве художника или ученого, а только придворного музыканта. Перед

отъездом написал геоцогу Моро:

«Изучив и обсудив. Синьор мой Славиейший, работы ныиешних изобретателей военных машин, я нашел, что в них иет инчего такого, чем бы они отличались от находящихся во всеобщем употреблении. А посему решаюсь обратиться к Вашей Светлости, дабы открыть ей тайны моего искусства».

И перечислил свои изобретения: мосты чрезвычайно легкие и несгораемые; новый способ разрушать, без помощи бомбард, всякую крепость или замок, ежели только основания их не высечены в камне: подземные ходы и подкопы, поолагаемые бесшумно и быстоо под овами и реками; крытые повозки, врезающиеся во вражий строй, так что никакие силы не могут им противиться; бомбарды, пушки, мортиры, пассаволанты нового «весьма поекрасного и полезного устройства»; осадиые тараны, исполинские метательные сиаряды и другие орудия «действия изумительного»; и для каждого отдельного случая изобретение новых машии: также для морских сражений всевозможное оборонительное и наступательное оружие, корабли, стены которых выдерживают каменные и чугунные ядоа: никому не известные взоывчатые составы.

«В мирное время, - заключал он, - надеюсь удовлетворить Вашу Светлость в зодчестве, в сооружении частных и общественных зданий, в устройстве каналов и водопроволов

Также в искусстве ваяния из мрамора, меди, глины, и в живописи могу исполнить какие угодно заказы не хуже всякого другого, кто бы ин был.

И еще могу прииять на себя работу по отливке из броизы Коня, долженствующего быть вечною славою блаженной памяти синьора Вашего отца и всего именитейшего дома Сфорца.

А ежели какие-либо из вышеозначенных изобретений покажутся иевероятными, предлагаю сделать опыт в парке вашего замка или во всяком другом месте, которое угодио будет назначить вашей светлости, милостивому винманию коей поручает себя Вашего Высочества всепокориейший слуга Леонарло ла Винчи».

Когда над зеленой равиниой Ломбардии увидел он впервые снежные вершниы Альп, то почувствовал, что начинается новая жизнь, и что эта чужая земля будет для него родной.

### Х

Так, подымаясь на Монте-Альбано, вспоминал Леонардо полвека своей жизин.

Он уже банзок был к вершине Белой горы — к перевалу. Тепер торонина шла вверх прямо, без навилин, между сухим кустаринком и тощнин корявьми дубами с прошлогодиним листьями. Горь, мутно-лиловые под дыханием ветра, казальное диним, стращиными и пустыними точно не на земле, а на другой планете. Ветер бил в лицю, колол его льдистыми иглами, слепил глаза. Порой камень, сорвавщийся на-под ноги, катнлея с гулом в пропастъ

Он поднимался все выше н выше — и странная, знакомая с детства, отрада была в этом усилин подъема: ака будто побеждал он суровые, намуренные горы, облитые ветром, н с каждым шагом взор становнася длиннее, острее, необъятиее, потому что с каждым шагом даль откорывалась все шное и шное.

Весны уже не было: на деревьях — ни почки: даже трава едва зеленела. Пахло только произительно влажными мхами. А еще выше, там, кула он шел, были один камин и бледное небо. Противоположной долины, где находилась Флоренция, не было видно. Но все необозримое пространство до Эмполи расстилалось перед глазами: сначала — гоом, холодиме, мутно-лиловые, с широкими тенями, уступами и поовалами; потом — бесконечиме волны холмов, от Ливорио через Кастелнну-Маритиму и Вольтерано до Сан-Джимниьяно, И везде — пространство, пустота, воздушность, — как будто узкая тропника уходила из-под ног, и медленно, с неошутимой плавностью, он летел над этими водинстыми, падающими дадями на нсполниских комльях. Здесь комлья казались естествениыми, иужиыми, и то, что их нет, вызывало в душе удивление и страх, как у человека, сразу лишившегося ног.

Он вспомина, как, будучи оебенком, следил за полетом жураваей и, когда доиосилось до него чуть саышное курлыкание, как будто призыв: полетим! полетим! -плакал от зависти. Вспомиил, как выпускал тайком сквооцов и малиновок из дедущкиных клеток, любуясь радостью освобожденных пленини: как однажды школьный учитель-монах рассказал ему о сыне Дедала. Икаре. который задумал лететь на крыльях, сделанных из воска. упал и погиб, и как впоследствии на вопрос учителя. кто самый великий из геооев доевности, он ответил без колебания: «Икао, сын Ледала!» Вспомина также свое удиваение и оалость, когла в пеовый оаз на Кампаниале — колокольие флорентинского собора Марии дель Фьоре, среди барельефов Джотто, изображавших все искусства и науки, увидел смешного, неуклюжего человека, летяшего механика Дедала, с головы до ног покрытого птичьими перьями. Было у иего и еще одно воспомииание самого первого детства, из тех, которые кажутся другим иелепыми, а тому, кто хранит их в душе, полными тайиою, как вещие сиы.

«Должио быть, подробио писать о Коршуне — судьба моя. - говорил ои об этом воспоминании в одном из диевинков, -- ибо, помию однажды, в ранием детстве, синлось мие, что я лежу в колыбели, и некий Коршун прилетел ко мне, и открыл мие уста, и миого раз провел по иим перьями, как бы в знак того, что всю жизиь я буду говооить о Комаьях».

Пророчество исполнилось: Человеческие Крылья стали последиею целью всей его жизии. И теперь опять, на том же склоне Белой горы, как

ребенку сорок дет назад, нестерпимою обидою и невозможиостью казалось ему то, что люди бескрылы.

«Кто знает все, тот может все. — думал он. — Только бы знать — и Коылья будут!»

# ΧI

На одиом из последиих поворотов тропиики почувствовал, что кто-то схватил его сзади за край одежды, -- обериулся и увидел ученика своего. Джовании Бельтраффио.

Зажмурив глаза, наклонив голову, придерживая рукой шляпу. Джовании боролся с ветром. Видио было, что давно уже кричал и звал, но ветоом относило голос. Когда же учитель обернулся, — на этой пустынной мертвой высоте, с развевающимися длиниыми волосами, с длиниой бородой, откинутой ветром за плечи, с выражением непреклонной, как бы беспощадной, воли и мысли в глазах, в глубоких морцинах лба, в сурово сдвинутых бровях,— лицо его показалось таким чужим и страшным, что ученик едва узнал его. Широкие, бившиеся по ветру, складки темнокрасного плаща походини на комыла исполникой птины.

 Только что из Флоренции, — кричал Джовании, но в шуме ветра крик его казался шепотом, и можно было разобрать только отдельные слова: «письмо — важное —

велено передать — сейчас —».

Леонардо понял, что получено письмо от Чезаре Борджа.

Джованни передал его учителю. Художник узнал почерк мессера Агапито, секретаря геопога.

— Ступай вниз! — крикнул он, взглянув на посинелое от холода лицо Джованни. Я сейчас...

Бельтраффио начал спускаться по круче, цепляясь за ветви кустарников, скользя по камням, согнувшись, съежившись, — такой маленький, хилый и слабый, что вот-вот, казалось, буря подымет и умчит его, как былинку.

Асонардо смотрел ему вслед, и жалобный вид ученим ка напомнил учителю собственную слабость его — проклятье бессилья, тяготевшее над всей его жизнью,—бесконечный ряд неудач: бессимысленную гибель Колосса, Тайной Вечери, падение механика Астро, исечастия всех, кто любил его, ненависть Чезаре, болезнь Джовании, суеверный ужас в глазах Май и стоащнов. вечиео одиноуествой

«Крылья! — подумал он.— Неужели и это погибнет,

как все, что я делаю?»

И ему пришли на память слова, которые больной меканик Астро шептал в бреду,— ответ Сына Человеческого тому, кто соблазнял его ужасом бездны и восторгом полета: «Не искушай Господа Бога твоего».

Он поднял голову, еще суровее сжал тонкие губы, сдвинул брови и снова стал подыматься, побеждая ветер

и гору.

Тропинка исчезла; он шел теперь без дороги, по голому камню, где, может быть, никто никогда не ходил до него.

Еще одно усилие, один последний шаг — и он остановылся на краю обрыва. Дальше идти было некуда, можно было только лететь. Скала окончилась, оборвалась, и по ту сторону открылась доселе невидимая, противоположная бездив. Воздушная, иглистая, мутно-лиловяя, зияла она, как будто винзу, под ногами, была не земля, а такое же небо. пустота, бесконечность, как вверху, над головою.

Ветер превратнася в ураган, гудел и грохотал в ушах, подобно оглушающему гоому. — точно невидимые, быстрые, заые птицы пролетали мимо, рой за роем, трепеща Н СВИСТЯ ИСПОЛИИСКИМИ КОМАЬЯМИ.

Леонаодо наклоинася, заглянул в бездну, и вдруг опять. но с такою силою, как еще никогда, знакомое с детства чувство естественной необходимости неизбежности полета

OXBATHAO PEO

 Будут, — прошептал он, — будут комлья! Не я. так дочгой, все равно — человек полетит. Дух не солгал: позиавшие, комлатые будут, как боги!

И ему представился царь воздуха, победитель всех пределов и тяжестей, сын человеческий, во славе и силе своей. Великий Лебель, детящий на комдьях, исполниских, белых, сверкающих, как снег, в лазури неба.

И душу его наполнила радость, подобная ужасу

#### XII

Когда он спускался с Монте-Альбано, содине уже баизко было к закату. Кипарисы, под густыми желтыми лучами, казались черными, как уголь, удалявшиеся горы иежными и прозрачиыми, как аметист. Ветер слабел.

Он подошел к Анкнано. Вдруг из-за поворота, виизу, в глубокой, уютной долние, похожей на колыбель, открылось маленькое темное селение Винчи — осиный улей, с острой, как черные кипарисы, башней крепости.

Остановился, выиха памятную кинжку и записал:

«С Горы, которая получная имя свое от Победителя»,— Vinci-vincere значит побеждать,— «предпримет свой первый полет Великая Птица — человек на спине большого Лебеля, наполняя мно изумлением, наполняя все книги своим бессмеотным именем.— И вечная слава гнезду, где он оодился!»

Взглянув на родное селение у подножия Белой горы. он повторна:

Вечная слава гнезду, где родился Великий Лебедь!

Письмо Агапито требовало немедленного прибытия нового герцогского механика в лагерь Чезаре для сооруження осадных машии к предстоящему приступу Фазицы.

Через два дня Леонардо выехал из Флоренции в Романью к Чезаре Борджа.

# ДВЕНАДЦАТАЯ КНИГА

# ИЛИ ЦЕЗАРЬ - ИЛИ НИЧТО

«Мы, Чезаре Борджа де Франча, Божьей милостью герцог Романии, киязь Андрии, повелитель Пиомбино и прочее, и прочее, Святейшей Римской Церкви Знаменосец и главный Капитан.

Всем наместникам, кастелланам, военачальникам, Коидотьерам, Оффичналам, соддатам и поданным нашим повелеваем: подателя сего, именитейшего и возлюблениейшего, главного при особе нашей Строителя и Зодчего, Асонарао Винчи, дружественно принимать, ему и всем, кто с инм, пропуск чинить беспошлинияй,— мерить, осматрывать и всякую по желанию виденную вещь в крепостах и замках наших обсуждать дозволяя, потребимх людей имекадению наряжая, всякую помощь и содействие усераию оказывая. С волей же вышереченного Леонардо, кому надзор за крепостями и замками во владениях наших поручаем, остальным строителям нашим по всякому делу в соглашение входить прикказываем.

Даио в Павии, августа 18 дия, года от Рождества Христова 1502, правления же нашего в Романье лета второго. Чезаре, Герцог Романьи. Cesar Dux Romandiolae».

Таков был пропуск Леонардо для предстоявшего ос-

мотра крепостей.

В это время, при помощи обманов и элодеяний, совершаемых под верховным покровительством римского первосвященияся и христивнейшего короля Франции, Чезаре Борджа завоевывал древиюю Церковную Область, получению, будто бы, папами в подарок от императора Константина Равиоапостольного. Отияв город Фавицу у законного государя, восемнадцатилетнего Асторре Манфреди, город Форли у Катарины Сфорца, обоих, рефененсии Строна Строн

бенка и женщину, доверившихся рыцарской чести его, бросна он в римскую тюрьму Св. Ангела. С герцогом Урбино заключил союз для того, чтобы, обезоружив его, предательски напасть, как нападают разбойники на боль-

ших дорогах, и ограбить.

Осенью 1502 года задумал поход на Бентинолио, правителя Болоны, дабы, овладев этим городом, сделать его столицей нового государства. Ужас напал на соседних правителей, которые поияли, что каждый из них, в свою очередь, рано или поздию будет жертяю Чезаре, и что он мечтает,— уничтожив сопериимов, объявить себя единим самоле ожваным повелителем Италии.

28 сентября враги Валентино, кардинал Паоло, герцог Гравнна Орсини, Вителоццю Вителли, Оляверотто да Фермо, Джан Паоло Бальони, правитель Перуджи, и Антонио Джордани да Венафро, посол правитель Сиены, Пандольфо Петруччи собральсь в городе Маджоне, на равнине Карпийской, и заключили тайный союз протяв Чезаре. Между прочим, на этом собранив Вителоццо Вителли покаляся клятвой Ганинбала— в течение года умертянть, заточить или выгнать на Италин обще-

го врага.

Только что распространилась весть о маджонском заговоре – к нему присосаннялись бесчисленные государи, обиженные Чезаре. Герцогство Урбино возмутилось и отпало. Собственные войска взменяли сму. Король Франции медлил помощью. Чезаре был на краю гибели. Но, преданный и поменнутый, почти безоружный, он был все еще стращен. Пропуства в малодушных перекорах и колебаниях самое выгодие время, чтобы уничтожить его, врати вступили с ним в переговоры и согласились на перемирие. Хитростими, угрозами и обещаниями обольстив, он ик, опутал и разъеданил. Со вобственным сму глубоким искусством лицемерия, очаровывая любезностими повых дружей, звал их в только что с давшийся город Синиталлию, будто бы для того, чтобы уже ие на словах, и на деле, в общем походе, доказатьт свою преданность.

Леонардо был одини из главных понближенных Че-

заре Борджа.

По поручению герцога укращал завоеванные города великолепіямым задниямы, дворцами, школами, кингокрани-Анщами, строил обіщиние казармы для чезаревых войск на месте разрушенной крепости Кастель-Болонівае, вырыл гаванів Порто-Чезенатико, лучшую на всем западном беоегу Адонатического мож. и соеднина се каналом с Чезеною: заложна могущественную коепость в Пиомбино; сооружал боевые машины, рисовал военные карты н. следуя всюду за герцогом, присутствуя во всех местах. гле совершались коовавые полвиги Чезаре — в Уобино. Пезаро, Имоле, Фаэнце, Чезене, Форли, по обыкновению, вел краткий, точный диевник. Но ни единым словом не упоминал в этих заметках о Чезаое, как будто не видя или не желая видеть того, что совершалось вокруг. Записывал каждую мелочь, встречавшуюся на пути: способ, которым земледельны Чезены соединяли плодовые деревья висячими лозами, устройство рычагов, приводивших в движение соборные колокола в Сиене, странную, тихую музыку в звуках падающих струй городского фонтана Римини. Соисовывал голубятию и башию с витою лестинцей в замке Урбино, откуда только что бежал злополучный герцог Гвидобальдо, ограбленный Чезаре, по выраженню современников, «в одной нижней сорочке». Наблюдал, как в Романье, у подножия Апенени, пастухи, чтобы усилить звучность рога, вставляют его широким концом в узкое отверстие глубоких пешер — и громоподобный звук, наполняющий долину, повторяемый эхом. становится так силен, что стада, пасущнеся на самых далеких горах, слышат его. Один на берегу пустынного мооя в Пномбино, целыми диями следил, как набегает водна на водну, то выбоасывая, то всасывая шебень, шепки, камин и водоросли, «Так сражаются водны из-за добычн, которая достается победителю», — писал Леонардо. И между тем как вокоуг него нарушались все законы споаведанности человеческой — не осуждая, не оправдывая, созеонал он в движении воли, по виду, случанном н поихотанвом, на самом деле, неизмениом и поавильном, иенарушимые законы справеданности божествениой — механики, установленной Первым Двигателем.

9-го нюня 1502 года, близ Рима, в Тибре, найдены били мертвые тела юного государя Фазицы, Асторре и брата его, удавленных, с веревками и камиями на шее, выброшенных в реку из тюрьмы Св. Ангела. Тела эти, по словям современников, столь прекрасные, что «подобных им не нашлось бы среди тысячи», хранили знаки противостественного насилия. Народной молюй злодея-

ние было приписано Чезаре.

В это время Леонардо отметна в своем диевнике:

«В Романье употребляются повозки на четырех колесах; два перединх — маленькие, два задних — большие; устройство нелепое, нбо, по законам физики — смотри пятый параграф монх Элементов — вся тяжесть упирается в передине колеса».

Так, умалчивая о величайших нарушениях законов духовного равновесия, возмущался он нарушением законов механики в устройстве романьольских телег.

т

Во второй половние декабря 1502 года герцог Валентино со всем своим двором в войском перескал из Чезены в город Фано, на берегу Адриатического моря, на речке Арцилае, милях в двадцати от Синигаллии, где назначето было свидание с бывшими заговорщиками, Оливератто да Фермо, Орсини и Вителли. В коице этого же месяца к Чезаое выскал Леонадол вз Пезаол.

Отправившись утром, он думал быть на месте к сумеркам. Но подналась выога. Горы покрыты были непроходимыми сиетами, Мулы то н дело спотыкальсь. Копыта скользили по обледенелым камиям. Винзу, слева от узкой, над самой кручей, гориой тропники, шумели волны Адриатики, черные, разбивавшиеся о белый снежиый берег. К ужасу проводника, мул его шарахиулся, почуяв тело висельных, ачавшееся из суке осины.

Стемнело. Поехали наудачу, отпустив поводья, довеминсь умным животимм. Вдали замерцал отонек. Проводник узнал большой постоялый дюр под Новиларою, местечком в горах, как раз на полпути между Фано и Пезаро.

Долго пришлось ни стучаться в громадиме двери, обитме железимии гвоздями, похожие на ворота крепости. Наконец, вышел заспанный конюх с фонарем, потом хозяни гостиницы. Он отказал в ночлеге, объявив, что не только все комнаты, но и конющин битком набить— нет, будто бы, ии одной постели, на которой не спало бы в эту ночь человека по три, по четыре, и все люди знатные — военимые и придвориме из свиты герцога.

Когда Леонардо назвал ему себя и показал пропуск с печатью и подписью герцога, козани рассипался в извинениях, предложил свою собственную комнату, занятую под лишь тремя начальниками ратных людей из французского созового отряда Ив-д Альегра, которые, напившись, спали мертвым сиом, а сам с женой вызвался лечь в каморке, рядом с кузницей.

Леонардо вошел в комнату, служнвшую столовой и кухней, точно такую же, как во всех гостиницах Ро-

майы,— закоптелую, грязную, с пятнами сырости на гоамх облупленимх стенах, с курами и цесарками, дремавшими тут же на шесте, поросятами, визжавщими в решетчатой закуте, рядами золотистых луковиц, кровникх колбас и окороков, подвещенных к почериелым брусъям потолка. В огромимо очаге с нависшей кирипчиой трубой пылал огонь, и на вертеле шипела свиная туша. В красном отблеске пламени, за длинимии столами, гости ели, пили, кричали, спорили, играли в зериь, шашки и карты. Асонардо присел к отио в ожидании заказаниюто ужива.

За соседиим столом, где среди слушателей художник узама старого канпатав герцогских копейциков Бальдассаре Шипионе, главного придворного казначем, Алессаидро Спаноккия и Феррарского посла, Пандольфо Коленучо, неизвестный человек, размаживая руками, с необыкновенным одушевлением, говорил тонким, визгливым голосом:

- Примерами из новой и древией истории могу я это доказать, синьоом, с точностью математической! Вспомните только государства, которые приобрели военную славу. — римаян, лакедемонян, афинян, этолийцев, ахеян и миожество племен по ту сторону Альп. Все великие завоеватели набирали войска из граждан собственного народа: Нии — из ассирийцев, Кир — из персов, Алексаидр — из македонян... Правда, Пирр и Ганинбал одерживали победы с наеминками; но тут уже все дело в иеобычайном искусстве вождей, сумевших вдохиуть в чужеземных солдат мужество и доблесть народного ополчеиня. К тому же, не забывайте главного положения, краеугольного камия военной науки: в пехоте, говорю я, и только в пехоте оещающая сила войска, а не в конинце, ие в огиестрельных оруднях и порохе — этой нелепой выдумке новых воемен!...
- Уваекаетесь, мессер Никколо́,— с веждивой удмобкой возразил капитан копейщиков,— огчестрельные орудия приобретают с каждым днем все большее значение. Что бы вы ни говорили о спартанцах и римлянах, смею думать, что изнешние войска гораздо лучше вороужени, чем древние. Не в обиду будь сказаню вашей милости, ескадрои французских римарей или артиллерии с триддатью бомбардами опрокинул бы скалу, а не только отряд вашей римской пекотъй!

 Софизмы! Софизмы!— горячился мессер Никколо.— Я узиаю в словах ваших, синьоре, патубное заблуждение, которым лучшие военные люди нашего века извращают истину. Погодите, когда-инбудь полчища северных варваров протруг итальяндам глаза, и увидят они жал-кое бессилие наеминков, убедятся в том, что конинда и артиллерия введениого яйда не стоят перед тверданией правильной пехоты, но будет поздом... И как только люди спорят против очевидиости? Хоть бы о том подумали, что с инчтожимы отрядом пехоты Лукулл разбил сто пятъдесят тысяч конинды Тиграна, среди которой были когорты всадинков точь-в-точь такие же, как эскалромы нимещим хранцузских рыщарей!.

С любопытством посмотрел Леонардо на этого человека, говорившего о победах Лукулла так, как булто ви-

дел их собственными глазами.

На незнакомие было длинное платье из темно-коасного сукиа, величавого покроя, с прямыми складками, какое носили почтенные госулаоственные люди Флооентинской Республики, между прочим, секретари посольства. Но платье имело вид поношенный: кое-где, поавда, на местах не очень заметных, были пятна; оукава лоснились. Судя по коаю оубашки, которая обыкновению выставлялась наружу тонкой полоской на шее из-пол плотио застегиутого ворота, белье было соминтельной свежести. Большие узловатые руки с мозолью на среднем пальце, как у людей, которые много пишут, замараны чернилами. Представительного, внушающего людям почтение мало было в наружности этого человека, еще не старого, лет сорока, худощавого, узкоплечего, с поразительно живыми. резкими, угловатыми чертами лица, странными до необычайности. Иногда, во время разговора, подняв вверх плоский и длиниый, точно утиный нос, закинув маленькую голову назал, поншуонь глаза и залумчиво выставив вперед оттопыренную нижнюю губу, смотрел он поверх головы собеседника, как будто вдаль, делаясь похожим на зоркую птицу, которая вглядывается в очень далекий предмет, вся насторожившись и вытянув тонкую, данииую шею. В беспокойных движениях, в дихорадочном румянце на выдающихся, широких скулах над смуглыми и впалыми бритыми щеками, и особенно в больших серых тяжко-пристальных глазах угадывался виутренний огонь. Эти глаза хотели быть злыми; но порой сквозь выражение холодиой горечи, едкой насмешки мелькало в иих что-то робкое и жалобное.

Мессер Никколо продолжал развивать свою мысль о военной силе пехоты, и Леонардо удивлялся смещению повяды и лжи. безграничной смелости и рабского подоажания доевним в словах этого человека. Доказывая бесполезиость огиестрельного оружия, упомянул он, между прочим, о том, как тоуден понцел пушек большого оазмера. ядра которых проиосятся или чересчур высоко или головами воагов, или челесчур инзко, не долетая до них. Художник оценил остроту и меткость этого наблюдения. зная сам по опыту несовершенства тогдащинх бомбард. Но тотчас же затем, высказав миение что коепости не могут защитить государства, сосладся Никколо на римляи. ие строивших крепостей, и жителей Лакедемона, не позволявших укреплять Спарту, дабы иметь оплотом лишь мужество гоаждан, и, как булто все, что делали и думали древине, было истиной непререкаемой, привел знаменитое в школах изречение спартанца о стенах Афии: «они были бы полезиы, если бы в городе обитали только жеишииы».

Окончания спора Леонардо не слышал, потому что хозяни повел его наверх в комнату, приготовленную для ночлега.

### Ш

К утру вьюга разыгралась. Проводник отказывался екать, уверяя, что в такую погоду добрый человек и собаки из дома не выгонит. Художник должен был остаться еще на день.

От исчего делать он стал прилаживать в кухониом самвращающийся вертел собственного изобретения — большое колесо с наискось расположениями лопастями, приводимое в движение тягой иагретого воздуха в трубе и, в свою очередь, двигавшее вертел.

— С такою машиною, — объяснил Леонардо удивленним зрителям, — повару нечего бояться, что жаркое пригорит, ибо степениь жара остается равномерной: когда он увеличивается, вертел ускоряет, когда уменьшается — замедляет движение.

Совершенный кухонный вертел устранвал художник с такою же любовью и вдохновением, как человеческие комлья.

В той же комиате мессер Никколо объясиял молодым французским сержантам артильерии, отчаяниям игрокам, найдение, будто бы, им в законах отвъечению математики правило выигрывать в кости наверияка, побеждая прихоти «фортуны-блудинцы», как ои выражался. Умию и коасноречиро излагал ои это правило, ию каждый раз, как пытался доказать его на деле,— проигрывал, к немалому удивлению своему и злорадству слушателей, утешаксь, впрочем, тем, что допустнл ошибку в применения вериого правила. Игра кончилась объясиением, неприятным для мессера Никколо: когда наступило время расплачиваться, оказалось, что кошелек его пуст, и что ои играл в дол;

Поздно вечером приехала с огромиым количеством тюков и ящиков, емногочислениями слугами, пажами, кониохами, шутами, арапками и разиным потешными животными вельможная венецианская кортиджана, «великолепная блудинца» Лена Гриффа, та самая, которая некогда во Флоренции сдва ис подверглась нападенно Священного Вониства маленьких инквизиторов брата Джироламо Савонаололь.

Года два назад, по понмеру многих подруг своих, мона Лена покннула свет, превратилась в кающуюся Магдалину и постриглась в монахини, для того, чтобы впоследствии возвысить себе цену в знаменитом «Тарифе кортиджан. нан Рассуждении для знатного иностранца, в коем обозначены цены и качества всех кортиджан Венеции с именами их своден». Из темиой монашеской куколки выпорхиула блестящая бабочка. Лена Гриффа быстро пошла в гору: по обыкновению кортиджан высшего полета, уличная венепианская «маммола» — «душка» сочинила себе пышное родословное древо, на коего явствовало, что она, ни более, ии менее, как незаконная дочь брата миланского герцога, кардинала Аскаино Сфорца. В то же время сделалась главной наложинцей одного дряхлого, наполовину выжившего из ума и иесметио богатого кардинала. К нему-то Лена Гриффа и ехала теперь из Венеции в город Фано, где моисиньор ожидал ее при дворе Чезаре Борджа.

Хозяин был в затруднении: отказать в ночлеге такой знатной сосбе— «ее преподобно», наложнище кардинала, не смел, а свободных комнат не было. Наконец удалось му войти в соглашение с анконскими купцами, которые за обещаниую скидку в счете перешли ночевать в кузиншу, уступив свюю спальное свите всельножной блудищум. Для самой госпожи потребовал он комнату у мессера Никколо и его сожителей, французских рыцарей Ивд. Дл. асгра, предложив им лечь тоже в кузинще, вместе с куп-

Никколо рассердился и начал было горячиться, спрашивая хозяниа, в своем ли он уме, понимает ли, с кем имеет дело, позволяя себе такие дерзости с порядочиыми людьми из-за первой встречной потаскухи. Но тут вступилась хозяйка, жеишина словоохотливая и воииственная, которая «жиду языка не закладывала». Она заметила мессеру Никколо, что, прежде чем браниться и буянить, следовало бы заплатить по счету за свой собственный харч, слугу и трех лошадей, кстати отдать и четыре дуката, которые муж ее ссудил ему по доброте сердечной еще в прошлую пятинцу. И как будто про себя, но достаточно громко, чтобы все присутствовавшие могли ее слышать, пожелала злую Пасху тем шаромыжникам, прощелыгам, что шляются по большим дорогам, выдают себя невесть за каких важных господ, а живут на даровщнику н туда же, нос еще задирают перед честиыми людьми.

Должио быть, в словах этой женщины была доля правды; по крайней мере. Никколо неожиданию притих, потупив глаза под ее обличительным взором и, видимо, раз-

мышлял, как бы отступить поприличиее.

Слуги уже выносили вещи его из комиаты, и безобразная мартышка, любимица мадонны Лены, полузамерзшая во воемя путеществия, коочила жалобиые оожи, вскочив на стол с бумагами, пеоъями и книгами мессера Никколо, соеди которых были «Лекады» Тита Ливия и «Жизни знаменитых людей» Плутаоха.

 Мессере, — обратился к нему Леонардо с любезной улыбкой, -- если бы вам угодио было разделить со мной иочлег, я счел бы за большую честь для себя оказать вашей милостн эту незиачительную услугу.

Никколо обернулся к иему с иекоторым удивлением и еще более смутился, но тотчас оправнася и поблагодаона с достониством.

Онн перешан в комиату Леонардо, где художник позаботнася отвести своему новому сожителю лучшее место. Чем больше наблюдал он его, тем привлекательнее

и любопытнее казался ему этот странный человек.

Он сообщил ему свое имя и звание — Никколо Макиавелли. секоетарь Совета Десяти Флорентинской Республики.

Месяца три назад, лукавая и осторожная Сниьорня отправила Макнавелли для переговоров к Чезаре Борджа, которого надеялась перехитрить, отвечая на все его предложения обороннтельного союза протнв общих врагов, Бентиводно, Оосини и Вителли, платоническими и двусмыслениыми изъявленнями дружбы. На самом деле Республика, опасаясь геопога, не желала иметь его ин врагом, ин лоугом. Мессеоу Никколо Макнавелли, лишениому всяких действительных полномочий, поручено было выхлопотать только пропуск флорентинским купцам через владения герцога по берегу Адриатического моря — дело, впрочем, немаловажиее для торговли, «этой кормилицы Республики», как выражвалась напутственная грамота Синьоров,

Леоиардо также назвал ему себя и свой чин при дворе Валентино. Они разговорились с естественной легкостью и доверием, свойственным людям противоположным, оди-

ноким и созерцательным.

 Мессере. — тотчас признался Никколо, и эта откровениость поноавилась художнику. — я слышал, конечно. что вы великий мастер. Но должен вас предупредить, в живописи я ничего не смыслю и даже не люблю ее. хотя полагаю, что искусство это могло бы мне ответить то же, что Ланте некогла ответна зубоскалу, который на улице показал ему фигу: одной моей я не дам тебе за сто твоих. Но я слышал также, что герцог Валентино считает вас глубоким знатоком военной науки, и вот о чем хотелось бы мне когда-нибудь побеседовать с вашею милостью. Всегда казалось мне, что это — предмет, тем более важный и достойный внимания, что гражданское величие народов зиждется на могуществе военном, на количестве и качестве постоянного войска, как я докажу в моей книге о монархиях и республиках, где естественные законы, управляющие жизнью, ростом, упадком и смертью всякого государства, будут определены с такою же точностью. с какой математик определяет законы чисел, естествоиспытатель — законы физики и механики. Ибо надо вам сказать. до сих поо все, кто писал о государстве...

Но тут ои остановился и перебил себя с добродуш-

ною улыбкою:

 Виноват, мессере! Я, кажется, злоупотребляю вашею любезностью: может быть, политика вас так же мало занимает, как живопись меня?

— Нет, нет, напротив,— моляна художник,— или вот что: скажу вам так же откровенно, как вы, мессер Никколо. Я. в самом деле, не люблю обычных толков людей о войне и делах государственных, потому что эти разгиворы линвы и суетны. Но ваши мнения так непохожи на мнения большинства, так новы и необычайны, что, поверьте, я слушаю вас с большим удовольствием.

 Ой, берегитесь, мессере Леонардо! — рассмеялся Никколо еще добродушнее. — Как бы не пришлось вам раскаяться: вы меня еще не знаете; ведь это мой конек сяду на него и уж не слезу, пока вы сами не прикажете мне замолчать! Хлебом не корми меня, только с уминым челомеком дай поговорить о политике! Но вот беда, где из возымешь, умных людей? Наши великолепиме синьоры знать инчего пе котят, корме ревиченых цен на шереть да на шелк, а я,— прибавил он с гордой и горькой усмещикой,— я, видию, уж таким уродился по воле судеб, что, ие умея рассуждать ин об убътках, ин о прибамах, ин о шерстяном, ин о шелковом промысле, должен выбрать одно из двух: или молчать, наи говорить о делах государственных.

Художинк еще раз успокоил его и, чтобы возобновить беседу, которая в самом деле казалась ему любопытною, спросил:

— Вы только что сказали, мессере, что политика должна быть точным знаннем, таким же, как наукн естественные, основанные из математике, почерпающие свою достоверность нз опыта и изблюдения изд природой. Так ли я вас поиял?

— Так, так! — произнес Макиавелли, сдвинув брови, прищурив глаза, смотря поверх головы Леонардо, весь насторожившись и сделавшись похожим на зоркую птицу, которая вглядывается в очень далекий предмет, вытя-

иув тоикую даниную шею.

— Может быть, я не сумею этого сделать, — продолжал он. — но я хочу сказать людям то, чего никто никогда еще не говорил о делах человеческих. Платои в своей «Республике», Аристотель в «Политике», св. Августин в «Граде Господнем» — все, кто писал о государстве, не видели самого главного - законов естественных, управляющих жизнью всякого народа и находящихся вне-человеческой воли, вне зла и добра. Все говорили о том, что кажется добрым и злым, благородным и низким, воображая себе такие правлення, какие должны быть, но каких нет и не может быть в действительности. Я же хочу не того, что должно быть, и не того, что кажется, а лишь того, что есть на самом деле. Я хочу исследовать природу великих тел, именуемых республиками и монархиями, - без любви и иенависти, без хвалы и порицаиня, как математик исследует природу чисел, анатом - строенне тела. Знаю, что это трудно и опасно, ибо люди ингде так не боятся истниы и не мстят за нее, как в политике, но я все-таки скажу им нстину, хотя бы потом они сожган меня на костре, как брата Джироламо!

С иевольной улыбкой следил Леонардо за выражением пророческой и в то же время легкомысленной, словно школьнической, дерзости в лице Макиавелли, в глазах его, блестевщих страииым, почти безумиым, блеском, и думал:

«С каким волиением говорит он о спокойствии, с ка-

кой страстью — о бесстрастии!»

 Мессер Никколо, — молвил художник, — ежели вам удастся исполнить этот замысел, открытия ваши будут иметь ие менее великое значение, чем Евклидова геометони или исследования Абхимеда в механике.

Леонардо, в самом деле, был удивлен новизиой того, что слышал от мессере Николо. Он вспомиял, как, еще тринааддать лет назад, окочнив кингу с рисунками, изображавшими внутрениие органы человеческого тела, принисал сбоку на поляд.

«Да поможет мие Всевышиий изучить природу людей, их иравов и обычаев, так же, как я изучаю виутрениее

строение человеческого тела».

### IV

Они беседовали долго. Леонардо, между прочим, спросил его, как мог он во вчерашием разговоре с капитаном копейциков отрицать всякое боевое значение крепостей, порода, огиестрельного оружия; ие было ли это простой шуткою?

 Древиие спартаицы и римляие,— возразил Никколо,— иепогрешимые учителя воениого искусства, ие имели

поиятия о порохе.

 Но разве опыт и познание природы, — воскликиух художник, — не открыли нам многого, и каждый день не открывает еще большего, о чем и помышлять не смели древние?

Макиавелли упрямо стоял на своем:

 Я думаю, твердил ои, в делах военных и государственных новые народы впадают в ошибки, уклоняясь от подражания древним.
 Возможно ли такое подражание, мессер Никколо?

— возможно ли такое подражание, мессер гликколог
 — Отчего же иет? Разве люди и стихии, иебо и солище изменили движение. порядок и силы свои, стали иными.

чем в древности?

И никакие доводы ие могли его разубедить. Леонардо видел, как смелый до дерзости во всем остальном, стаиовился ои вдруг суеверным и робким, словио школьный педант, только что речь заходила о древности.

«У иего великие замыслы, но как-то исполнит он их?» — подумал художинк, невольно вспоминв игру в ко-

сти, во время которой Макиавелли так остроумио излагал отвлеченные правила, но каждый раз, как пытался доказать их на деле — поонгомвал.

 — А знаете ли, мессере? — воскликиул Никколо соеди спора с искрою неудержимой веселости в глазах. чем больше я слушаю вас, тем больше удивляюсь — ушам своим не верю!.. Ну, подумайте только, какое нужно было редкое соединение звезд, чтобы мы с вами встретились! Умы человеческие, говорю я, бывают трех родов: первые — те, кто сам все видит и угадывает; вторые видят, когда им другие указывают, последние сами не видят и того, на что им указывают, не понимают. Первые-дучшие и наиболее редкие: вторые — хорошие, средине: последние обычные и инкуда не годные. Вашу милость... ну. да, пожадуй, и себя, чтобы не быть заподозрениым в чоезмерной скромности, я причисляю к первому роду дюдей. Чему вы сместесь? Разве не правда? Воля ваша — думайте, что хотите, а я верю, что это недаром, что тут воля верховных судеб совершается, и для меня не скоро в жизни повторится такая встреча, как сегодия с вами, ибо я знаю, как мало на свете умиых людей. А чтобы достойно увеичать нашу беседу, позвольте мне прочесть одно прекраснейшее место из Ливия и послущайте мое объясиение.

Он взял со стола книгу, придвинул заплывший сальный огарок, надел железные, сломанные и тщательно перевязаниме ниткою очки с большими круглыми стеклами и поидал лицу своему выоажение стоогое, благоговейное.

и придал лицу своему выражение строгое, ол как во воемя молитвы или священиодействия.

Но только что поднял он брови и указательный паец, готовясь искать ту главу, из коей явствует, что победы и завоевания ведут государства неблагоустроенные скорсе к гибсям, чем в величию, и произисе первые, взучащие как мед, слова торжественного Ливия,— дверь тихонько отворилась, и в комиату, крадучись, вошла маленькая, сгорбленияя и комощенияя старушка.

— Синьоры мон, — прошамкала она, кланяясь инако, — навините за беспокойство. Госпожи моей, ясиейшей мадонны Лены Гриффы любимый зверек сбежал — кролик с голубою ленточкой на шейке. Ищем, ищем, весь дом общарили, с ног сбились, ума не приложим, куда запропастили я

— Никакого здесь кролика иет, — сердито прервал ее

мессер Никколо, — ступайте прочь!

И встал, чтобы выпроводить старуху, но вдруг посмотрел на нее внимательно сквозь очки, потом, опустив нх на кончик носа, посмотрел еще раз поверх стекол, всплеснул руками и воскликнул:

— Мона Альвиджа! Ты ли это, старая хрычовка? А я-то думал, что давно уже черти крючьями стащили падаль твою в пекло!...

Старуха прищурнаа подслеповатые, хитрые глаза и осклабилась, отвечая на ласковые ругательства беззубой улыбкой, от которой сделалась еще безобразиее:

— Мессере Никколо! Сколько лет, сколько знм! Вот не гадала, не чаяла, что Бог приведет еще встре-

Макнавелли извинился перед художником и пригласил мону Альвиджу в кухию покалякать, вспомнить доброе старос время. Но Леонадро уверка его, что они ему не мешают, взял книгу и сел в стороне. Никколо подозвал слугу и велел подать вина с таким видом, точно был в доме почтеннейшим гостем.

— Скажи-ка, братец, этому мошенинку-холяниу, чтобы не смел угощать нас той кнелятниой, что подал мне намедин, ибо мак с моной Альвидмей не любим скверного вина так же как священинк Арлотто, который, говорят, и перед Святыми Дарами нз плохото вина и на что бы не стал на колени, полагая, что оно не может претвориться в кровь Господию!...

Мона Альвиджа забыла кролика, мессер Никколо — Тита Ливия, и за кувшином вина разговорились они, как старые друзья.

Из беседы этой Леонардо понял, что старуха некогда сама была коотиджаной, потом содержательницей дома терпимости во Флоренции, сводней в Венеции и теперь служила главной ключинцей, заведующей гуардаробою мадонны Лены Гонффы. Макнавелли расспрашивал ее об общих знакомых, о пятнадцатилетией голубоглазой Аталанте, которая однажды, говоря о любовном грехе, воскликнула с невинною улыбкою: «разве это хула на Духа Святого? Монахи и священники могут проповедывать, что нм угодно, -- никогда не поверю я, будто бы доставлять бедным людям удовольствие — смертный грех!» — о поелестной мадоние Риччен, муж которой замечал с равнодушнем философа, когда ему сообщали об изменах супруги: жена в доме, что огонь в очаге — давай соседям, сколько хочешь, не убудет. Вспоминан и толстую рыжую Мармилию, которая каждый раз, бывало, склоняясь на мольбы своих поклонинков, набожно опускала завесу перед нконою, «чтобы Мадонна не увидала».

Никколо в этих сплетиях и непристойностях по-видимому чувствовал себя, как рыба в воде. Леонардо удивлядся превращению государственного мужа, секретаря Флорентинской Республики, тихого и мудрого собсесдинка в беспутного гуляку, завсегарата притонов. Впрочем, истинной всеслости не было в Макнавелли, и художник утадывал тайную гоосчь в его циническом смехс.

 Так-то, государь мой! Молодое растет, старое старится,— заключила Альвиджа, впадая в чувствительность и качая головой, как дряхлая парка любви.— Вре-

мена уже нынче не те...

— Врешь, старая ведьма, чертова угодинца! — лукаю подынгил, ей Никколо. — Не гневи-ка ты Бога, кума. Кому другому, а вашей сестре ныиче масленида. Теперь у хорошеньких женщии ревнивых и бедных мужей не бывает вовсе, и, вступив в дружбу с такими мастеридами, как ты, живут они припеваючи. Самые гордые синьоры хотм содаются за деняти — по всей Италын свальный грех да непотребствю. Распутную женщину от честной только разве и отличищь, что по желтому знаку...

Упомянутый желтый знак был особою, шафранного цвета, головною повязкою, которую закон обязывал носить блудинц, с тою целью, чтобы не смешнвали их в тол-

пе с честными женшинами.

— Ох, не говорыте, мессере! — сокрушению вздохнула старуха.— Куда же нынешиему веку против прежнего? Да хоть бы то взять: не так давно еще в Италин о французской болезин инкто не слыхивал — жила мым, как у Хрита за пазуолі. Или опять же насчет этого желого знака — и, Боже ты мой, просто беда! Верите ли, в прошлый карнавал госпожу мою едав в тюрьму не упрятали. Ну, посудите сами, статочное ли дело мадоние Лене желтый знак посить?

— А почему бы ей не носить?

— Что вы, что вы, как можно, помидуйте! Разве яснейшая мадонна какая-нибудь удичная дечонка из теч
что со всякой сволочью шляются? Да нзвестно ан малостн вашей, что лоделао на се постели вельколение павлоких облачений в день св. Пасхи? Что же касается до
ума и учености, тут уж она, полагаю, и самих докторов
Болонского университета за пояс заятиет. Послушали бы
вы только, как рассуждает она о Петрарке, о Лауре, о
бесконечности небесной любви!.

 Еще бы,— усмехнулся Никколо,— кому же и знать бесконечность любви, как не ей!.. — Да уж смейтесь, смейтесь, мессере, а ведь вот, ей Богу, чтобы мие с этого места не встать: намедни, как читала она свое послание в стиках одмому бедиому боноше, которому советует обратиться к упражнению в добродетелях, слушала я, слушала, да и расплакалась, ну так за душу и хватает, точь-в-точь как бывало в Санта-Мария дель Фьоре на проповедях брата Джироламо, царствие ему небесное. Воистину новый Туллий Цицерон! И то сказать, недаром же знатнейшие господа платят ей за один разговор о таймах платонической любим разве что на два или на три дуката менее, чем другим за целую иочь. А вы говорите — желтый занах с

В заключение мона Альвиджа рассказала про собственную молодость: и она была прекрасиа, и за нею удаживали; все ее прилоти исполизлись; и чего только она, бывало, ие выдельвала. Однажды в городе Падуе, в собриюй ризвище силла митру с епископа и надела на свою рабыню. Но с годами красота поблекла, поклоними расскальсь, и пришлось ей жить слачей комнат внаймы да стиркою белья. А тут еще заболела и дошла от такой инщеты, что хотела на церковной паперти просить подамия, чтобы купить яду и отравиться. Только Пречистая Дева спасла ее от смерти: с легкой руки одного старого аббата, влюблениюто в ее сосску, жешу кузчеца, вступила мона Альвиджа на ториый путь, заившись более выгодным промыслом, чем стирка белья.

Рассказ о чудесной помощи Матери Господа, ее особливой Заступинцы, прерван был служаникою мадоины Леим, прибежавшей сказать, что госпожа требует у ключинцы баночки с мазью для мартышки, отморозившей лапу, и «Декамеродь» Бюккаччо, которого вельможивя блудинца читала перед сном и прятала под подушку, вместе с молитвенииком.

По уходе старухи Никколо вынул бумагу, очинил перо и тал сочинать доиесение великолепиям синьорам Моренции о замыслах и действиях герцога Валентино послание, полное государственной мудрости, несмотря на легкий, полушутляный слог.

— Мессере, — молянл он вдруг, поднимая глаза от работы и взглядывая на художника, — а признайтесь-ка, удивились вы, что я так внезапно перешел от беседы о самых великих и важных предметах, о добродетелях древник спартанцев и римлян к болтовие о девчонках со сводней? Но не осуждайте меня слишком строго и вспомиите, государь мой, что этому одзнободаню нас учит сами. природа в своих вечных противоположностях и превращениях. А ведь главиюе — бесстрашно следовать природе во всем! Да и к чему притворяться? Все мы люди, все человеки. Знаете старую басию о том, как философ Аристотель в присутствии ученика своего Александа Великого, по прихоти распутной женщины, в которую влюблеи был без памяти, стал и а четвереньки и вязя се к себе на спину, и бесстыдиая, голая, поехала верхом на мудреце, как на муле? Конечно, это только басия, но смысл ее глубок. Уж если сам Аристотель решился на такую глупость из-за смазлявой девчонки, — где же нам, грешими, устоять?. Час был поздний. Все давно спалы. Было тико. Только

Час был поздний. Все давио спали. Было тихо. Только сверчок пел в углу, и слышалось, как за деревяниой перегородкой в соседией комиате мона Альвиджа что-то лепечет, бормочет, натирая декарственной мазью отмо-

рожениую лапку обезьяны.

Леонардо лег, ио долго ие мог засиуть и смотрел ил Макиавелли, прилежно склоненного изд работою с обгрызенным гусиным пером в руках. Пламя огарка бросало на голую белую стену огромиую тень от головы его с угловатыми резкими очертвиями, с оттопыренного инжиею губою, непомерно длиниюю, тоикою шеей и длиниым итчыми мосом. Коичив доисесния о политике Чезаре, запечатав обертку сургучом и сделав обычную на специых посылках мадпись — cito, citissime, celetrime — скорес, сымое скорое, иаискорейшее! — открыл он книгу Тита Ливия и погрузился в любимый миоголетний труд — составление объяснительных примечаний к Декадам.

«Опий Брут, притворившись дураком,— писал он,—
приобрел больше славы, чем самме умиме люди. Рассматривая всю его жизиь, прихожу я к тому заключению,
что ои действовал так, дабы избентуть подозревий и
тем легче инверствуть тирана,— пример, достойный подражания для всех цареубийц. Ежели могут оин восстать
открыто, то, конечию, это благородие. Но когда сил ме
хватает для явной борьбм, следует действовать тайме,
вкрадываясь в милость посударя и не брезгая инчем, чтобые заслужить, деля с монархом все его порожи и будучи ему сообщиком в распутстве, ибо такое сблажение,
во-первых, спасет жизиь мятежника, во-вторых, позволят
ему, при удобном случае, потубить государя. Итак, говорю я, должию притворяться дураком, подобно Юнию Бруу— кваял, порицая и утверждая обратное тому, что думаешь, дабы вовлечь тирана в погибель и возвратить свободу отчеству».

Леонардо следил, как при свете потухающего огарка страниая черная тень на белой стене плясала и корчила бесстыдиые рожи, между тем как лицо секретаря Флорентинской Республики хранило торжествение спокойствие, словио отблеск величия Древиего Рима. Только в самой глубине глаз да в углах извилистых губ сквозило порой выражение двусмысленное, дукавое и горько-насмещанное, почти такое же пиническое, как во воемя беседы о девочках со сводиею.

На следующее утро выога утихла. Солице искрилось в заиндевелых мутио-зеленых стеклах маленьких окошек постоялого двора, как в бледных изумоудах. Сиежиме поля и холмы сияли, мягкие, как пух, ослепительно белые под голубыми иебесами.

Когда Леонардо просиулся, сожителя уже не было в комнате, Художник сошел вииз, в кухию. Здесь в очаге пылал большой огонь, и на новом самовращающемся вертеле шипело жаркое. Хозяни не мог налюбоваться машиною Леонардо, а дряхдая старушка, пришедшая из глухого гориого селения, смотрела, выпучив глаза, в суевериом ужасе, на баранью тушу, которая сама себя подрумяиивала, ходила, как живая, повертывая бока так, чтобы ие пригореть.

Леонардо велел проводнику седлать мулов и присел к столу, чтобы закусить на дорогу. Рядом мессер Никколо в чрезвычайном волиении разговаривал с двумя иовыми понезжими. Один из них был гонец из Флоренции, другой — молодой человек безукоризиениой светской наружности, с лицом, как у всех, не глупым, не умным, не заым и не добрым, незапоминаемым анцом толпы, — иекий мессер Лучо, как впоследствии узиал Леонардо, двоюродный племянник Франческо Веттори, зиатного гражданина, имевшего большие связи и дружески расположенного к Макнавелли, родственник самого гоифалоньера, Пьеро Содериии. Отправляясь по семейным делам в Анкону, Лучо взялся отыскать Никколо в Романье и передать ему письма флорентинских друзей. Приехал он вместе с гонцом.

 Напрасио изволите беспокоиться, мессер Никколо, - говорил Лучо. - Дядя Франческо уверяет, что деньги скоро будут высланы. Еще в прошлый четверг

синьоры обещали ему...

— У меня, государь мой, — злобно перебил его Макиавслли, — двое слуг да три лошади, которых обещаниям великоленных синьоров не накорминшь! В Имоле получил я 60 дукатов, а долгов заплатил на 70. Если бы не сострадание добрых лодей, секретарь Флорентинской Республики умер бы с голоду. Нечего сказать, хорошо заботятся синьоры о чести города, принуждая доверенное лицо свое при чужом дворе выпрашивать по три, по четыре дуката на бедиость!.

Он знал, что жалобы тщетны. Но ему было все равио, только бы излить накипевшую горечь. В кухие почти

никого не было: они могли говорить свободио.

— Наш соотечественник, мессер Леонардо да Вничи, гонфалоньер должен его знать,— продолжал Макиавелли, указывая на художинка, и Лучо вежливо поклонидся ему,— мессер Леонардо вчера еще был свидетелем оскорб-

лений, которым я подвергаюсь...

- Я требую, самынте, не прошу, а требую отставжи! закончил он, вке более горячась в надимо воображая в лице молодого флорентинца всю Великолепную Синьорию. —Я человек беликії. Дела мон в расстройстве. Я, наконец, болен. Если так будет продолжаться, меня привезут домой в гробу! К тому же все, что можно было сасать с данными ние полномочиями, в здесь уже сделал. А затягивать переговоры, кодить вокрут да окольшат вперед. шан навад, и хочется, и колется слуга покорный! Я считаю герцога слишком уминым для такой ребяческой политики. Я, впрочем, писал вашему дяде...
- Дядя,— возразил Аучо,— конечно, сделает для вас, мессере, все, что в силах,— но вот беда: Совет Десяти считает донесения ваши столь необходимыми для блага Республики, проливающими такой свет на здешние дела, что никто и слышать ие хочет о вашей отставке. Мы бы-де и радм, да заменить его некем. Единственый, говорят, золотой человек, ухо и кок пашей Республики. Могу вас уверить, мессер Никколо,— письма ваши немого такой успех во Флоренции, что большего вы сами не могли бы желать. Все восхищаются неподражаемым изяществом и легкостью вышего слога. Дядя име говорил, что намедии в заме Совета, когда читали одно из шуточных ваших посланий, синьоры так и покатывались со смеху...
- А, так вот оио что! воскликиул Макнавелли, н лицо его вдруг передернулось. — Ну, теперь я все поинмаю: сниьорам письма мои по вкусу пришлись. Слава

Богу, хоть на что-нибуль да поигодился мессео Никколо! Они там, изволите ли видеть, со смеху покатываются, изящество слога моего оценивают, пока я здесь живу, как собака, мерзиу, голодаю, дрожу в лихорадке, терплю унижение, быюсь, как рыба об лед — все для блага Республики, черт бы ее побрал вместе с гонфалоньером этой слезливой старой бабой. Чтоб вам всем ни гроба, ни

Ои разразился площадною бранью. Привычное бессильное иегодование наподнядо его пои мысли об этих вождях наоода, которых он презирал, и у которых был на посыл-Kax.

Желая переменить разговор, Лучо подал Никколо письмо от молодой жены его, моны Мариетты.

Макиаведли пробежал несколько строк, напарапанных

детским коупиым почеоком на серой бумаге.

«Я саминала. — писала, между прочим. Мариетта. что в тех коаях, где вы находитесь, свирепствуют лихорадки и другие болезни. Можете себе представить, каково у меня на душе. Мысли о вас ии днем, ии иочью не дают мне покоя. Мальчик, слава Богу, здоров. Он становится удивительно похож на вас. Личико белое, как сиег. а головка в густых чеоных-поечеоных волосиках, точь-вточь как у вашей милости. Он кажется мне коасивым, потому что похож на вас. И такой живой, веселый, как будто ему уже год. Верите ли, только что родился, открыл глазенки и закричал на весь дом.— А вы не забывайте нас, и очень, очень прошу, приезжайте скорее, потому что я более ждать не могу и не буду. Ради Бога, приезжайте! А пока да сохранит вас Господь, Приснодева Мария и великомощими мессер Антонио, коему непрестаино о здравии вашей милости молюсь».

Леонардо заметил, что во время чтения этого письма лицо Макиавелли озарилось доборю улыбкой, неожиданной для резких, угловатых черт его, как будто из-за иих выглянуло лицо другого человека. Но оно тотчас же скрылось. Презрительно пожав плечами, скомкал он письмо. сунул в карман и проворчал сердито:

— И кому только понадобилось сплетничать о моей болеани

 Невозможно было скрыть, — возразил Лучо. — Каждый день мона Мариетта приходит к одному из ваших доузей или членов Совета Лесяти, расспрацивает, выпытывает, где вы и что с вами...

Да уж знаю, знаю, не говорите — беда мне с ней!

Он истеопеливо махиул оукой и поибавил:

— Лела государственные должио поручать людям холостым. Одно из двух — или жена, или политика!

И. немного отвериувшись, резким, конканвым годосом поололжал:

— Не имеете ли намерения жениться, молодой чело-Bek)

Пока иет, мессер Никколо.— ответил Лучо.

— И никогла, сампите, никогла не делайте этой глупости. Соходии вас Бог. Жениться, государь мой, это все оавио, что искать угоя в мешке со змеями Супоужеская жизиь — бремя для спины Атласа, а не обыкновенного смертиого. Не так ли, мессер Леонардо?

Леонардо смотрел на него и угадывал, что Макнавелли любит мону Мариетту с глубокою нежиостью, но, стыдясь

этой любви, скоывает ее под маскою бесстыдства.

Гостиница опустела. Постояльцы, вставшие спозаранку, разъехались. Собрался в путь и Леонардо. Он пригласил Макиавелли ехать вместе. Но тот грустио покачал головою и ответил, что ему придется ждать из Флоренции денег, чтобы расплатиться с хозянном и наиять лошадей. От недавией напускиой развязности в нем и следа не оставалось. Он весь вдруг поник, опустился, казался иесчастиым и больным. Скука неполнижности слишком долгого пребывания на одном и том же месте была для него убийствения. Недаром в одном письме члены Совета Десяти упрекали его за слишком частые, беспричинные переезды, которые производили путаницу в делах: «видишь, Никколо, до чего доводит нас этот твой непоседанный лух, столь жадный к перемене мест».

Леонардо взял его за руку, отвел в сторону и предложил денег взаймы. Никколо отказался...

 Не обижайте меня, доуг мой, — мольна художник, — Вспомните то, что сами вчера говорили: какое иужио оелкое соединение звезд, чтобы встретились такие люди, как мы. Зачем же лишаете вы меня и себя этого благолеяния сульбы? И разве вы не чувствуете, что не я вам. а вы мие оказали бы сердечную услугу?...

В лице и голосе художника была такая доброта, что Никколо не имел духу огорчить его и взял тридцать дукатов, которые обещал возвратить, как только получит деньги из Флоренции. Тотчас расплатился он в гости-

иние с шелоостью вельможи.

Выехали. Утро было тихое, нежное, с почти весениею теплотою и капелью на солице, с душисто-морозною свежестью в тенн. Глубокий снег с голубыми тенями хрустел под копытами. Между белыми холмами сверкало бледнозеленое зимиее море, и желтые косые паруса, подобные корыльям золотистых бабочек, кое-де мелькали на нем.

Николо болтал, шутна и смеялся. Каждая мелочы вызывала его на неожиданно забавные или печальные

мыслн.

Проезжая бедное селенне рыбаков на берегу моря и горной речки Арцилам, увидели путники на маленькой целковной площади жирных веселых монахов в толле мододых поселянок, которые покупали у них крестики, четки, кусочки мощей, камешки от дома Лореттской Богоматери и перышки из крыльев Архангал Михаила.

— Чего зеваете? — крикиул Никколо мужьям и брать ка ка площади. — Не подпускайте монахов к женщинам! Разве вы не знаете, как жир легко зажигается огием, и как любят святые отцы, чтобы красавицы не только называли их, но и делали

отцами?

Заговорнв со спутником о римской церкви, он стал доказывать, что она погубила Италию.

— Клянусь Вакхом, — воскликнул он, и глаза его загорелись негодованием, — я полюбил бы, как себя самого, того, кто принудил бы всю эту сволочь — попов и монахов, отоечься или от власти, или от распутства!

Леонардо спросил его, что думает он о Савонароле, Никколо признался, что одно время был пламенным его приверженцем, надеялся, что он спасет Италню, но скоро

понял бессилне пророка.

— Опротнвела мне до тошноты вся эта ханжеская лавочка. И вспомннать не хочется. Ну нх к черту!— заключил он брезгливо.

# VII

Около полудня въехали они в ворота города Фано. Вс дома переполнены были солдатами, восначальниками н свитой Чезаре. Леонардо, как придворному зодчему, отвели две комнаты близ дворца на площади. Одну из них предложил он спутнику, так как достать другое помещение было трудно. Макнавелли пошел во дворец и вернулся с важною новостью: главный герцогский иаместник дон Рамиро де Лорка обыл казнен. Утром в день Рождества, 25-го декабря, народ увидел на Пъвцетте между Замком и Роккою Чезены обезглавлечний труп, валявшийся в луже крови, рядом — топор, и на копье, воткиутом в землю, отохблениую голову Рамиро.

— Причины казии инкто не знает, — заключил Никколо.— Но теперь об этом только и говорят по всему городу. И мнения прелобопытные! Я нарочно зашел за вами. Пойдемте-ка на площадь, послушаем. Право же, грешно премебрегать таким случаем изучения на опыте

естественных законов политики!

Перед древним собором Саито-Фортунато толпа ожидала выхода герцога. Он должен был проехать в лагерь для смотра войск. Разговаривали о казин иаместинка. Леонаодо и Макиаведли вмешались в толпу.

— Как же, братцы? Я в толк не возьму, — допытывался молодой ремеслениик с добродушным и глуповатым лицом. — как же сказывали. будто бы более всех

вельмож любил он и жаловал наместника?

— Потому-то и въвскал, что добида,— иаставительно молила кузиец благообразиой, почтенной изружности, в белчичей шубе.— Дон Рамиро обманива терцога. Именем его народ угистал, в тюрьмах и пытках морил, лихоимствовал. А перед государем овечкой прикидывался. Думал, шито да крыто. Не тут-то было! Час прицел, исполилась мера долготерпения государева, и первого вельможу своето и пощадил он для блага иврода, приговора не дождавшись, голову на палахе отрубил, как последнему злодею, чтобы другим не повыдом было. Теперь, иебось, все, у кого рыльце в пуху, квосты поджали — видят, страшен гиев его, праведен суд. Смиренного мылует, городого скорущает!

— Regas eos in virga ferrea. — привел монах слова От-

кровения: «Будешь пасти их жезлом железиым».

— Да, да, жезлом бы их всех железным, собачьих детей, мучителей народа!

— Умеет казиить — умеет миловать!

— Лучшего государя не надо! — Истинно так! — моляна

— Истинио так! — молвил поселянии. — Сжалился, видно, Господь над Романьей. Прежде, бывало, с живото и с мертвого шкуру дерут, поборами разоряют. И такто есть иечего, а тут за иедонмки последиюю пару волов со двора уводят. Только и взадохнули при герцоге Валентиви — пошли ему Господь здоровья!

4\*

- Тоже и суды, продолжал купец. Бывало, таскают, таскают — всю душу вымотают. А теперь мнгом решат, так что скорее не надо!
  - Сироту защитил, вдовицу утешил, прибавил монах. Жалеет, что говорить, жалеет народ!

— палест, что говорить, жалеет народ

— Никому в обиду не даст!

- О, Господн, Господн! всханпывая от умиления, залепетала дряхлая старушка-инщенка. — Отец ты наш, благодетель, кормилец, сохрани тебя Матерь Царнца Небесная, солнышко наше ясное!..
- Слышите, слышите? шепнул Макиавелли на ухо спутнику. — Глас народа — глас Божий Я всегда говорил: надо быть в долине, чтобы видеть горы — надо быть с народом, чтобы знать государя. Вот куда привел бы я тех, кто считает герцога извертом! Утанл сне от премудрых, неразумным открыл.

Зазвучала военная музыка. Толпа заволновалась.

— Он... Он... Едет... Смотрите...

Принодымались на цыпочки, вытягнвали шен. Из окон высовывались любопытиме головы. Молодые девушки н женщины с влюбленными глазмии выбетали на балконы н лоджин, чтобы видеть героя — «Чезаре белокурого, прекрасного» — «Сезаге biondo е bello». Это было редкое счастье, ибо герцог почти инкогда ие показывался народу.

Впереди шли музыканты с оглушительно звонким бояцаннем литавров, сопровождавшим тяжелую поступь солдат. За инми романьольская гвардия герцога — все отборные молодые красавцы, с трехлоктевыми алебардами, в железных шлемах и панцырях, в двухцветной одежде правая половина желтая, левая красная. Никколо налюбоваться не мог истиино древнею римскою стройностью этого войска, созданного Чезаре. За гвардией выступали пажн н стремянные, в одеждах невиданной роскоши в камзолах золотой парчи, в накидках пунцового бархата, с вытканными золотом дистьями папоротника; ножны н пояса мечей - из зменной чешун с пояжками, изобоажавшими семь голов ехидны, мечуших к небу свой яд.знаменье Борджа. На грудн выткано было серебром по черному шелку: «Caesar». Далее — телохраинтелн герцога, албанские страдноты в зеленых турецких чалмах, с кривыми ятаганами. Маэстро дель кампо — начальник лагеря, Бартоломео Капраника нес поднятый вверх, обнаженный меч Знаменосца Римской Церкви. За инм, на черном берберниском жеребце с бриллиантовым солнцем в челке. ехал сам повелитель Романьн, Чезаре Борджа, герцог Валентино, в бледио-лазоревой шаковой мантин, с бельми жемучужными ильпями Франции, в гладики, как зеркало, броизовых латах, с разнитутой дъвиной пастью на панцыре, в шлеме, изображавшем морское чудовище или дракона с колочими перважими крамом видении и плавниками из кованой, точной под заклом вижения заклом перважими с точной под точной под точной под точной под точной под точной под мели.

Анцо Валентино — ему было двадцать шесть лет похудело и осунулось с тех пор, как Асонардо, увидел его впервые при дворе Людовика XII в Милане. Черты сделались резче. Глаза с черно-синим облеском вороненой стали — тверже и непроиндаемее. Белокурые волосы, все еще густые, и раздвоенняя бородка потемнели. Удлинившийся июс напоминая клюм хищной птицы. Но совершенная деность, как прежде, царила в этом бесстрастном лице. Только теперь в нем было выражение еще более стремительной отвати и ужасающей остроты, как в обнаженном отточенном дезвии.

За герцогом следовала артиллерия, лучшая во всей Италии — тонкие медиме кулерины, фальковеты, чербитаны, толстве чутунные мортиры, стредявшие камениыми ядрами. Запряженные водами, катились они с глухим потредскоция и удом и грохотом, который сливался со звуками труб и литаров. В багровых лучах заходящего солида пушки, панцыри, шлемы, копья вспыхивали молниями, и казалось, Чезаре ехал в царственном пурпуре зимието вечера, как триумфатор, прямо к этому огромному, низкому и крожавому солицу.

Толпа смотрела на героя, молча, затанв дыхание, желая и не смея приветствовать его криками, в благоговении, подобном ужасу. Слезы текли по щекам старой нищенки.

— Святые угодники!.. Матерь Пречистая! — лепетала она, крестясь. — Привел-таки Господь увидеть светлое личко твое, солнышко ты наше красное!..

И сверкающий меч, врученный папой Чезаре для защиты Церкви Господней, казался ей огненным мечом самого Архангела Миханла.

Леонардо невольно усмехнулся, заметив одинаковое выражение простодушного восторга в лице Никколо и полоумной нищенки.

#### VIII

Вернувшись домой, художник нашел подписанное главным секретарем герцога, Агапито, приказание на следующий день явиться к его высочеству. Лучо, который, продолжая путь в Анкону, остановился отдохнуть в городе Фано и должен был выехать утром, пришел к ими проститься. Никколо заговорил о казни Рамиро де Лорка. Лучо спросил его, что думает он

о действительной причине этой казии.

 Угадывать причины действий такого государя, как Чезаре, трудно, почти невозможно, - возразна Макнавелли. — Но ежели угодно вам знать, что я думаю. — извольте. До завоевания герцогом Романья, как вам известио, находясь под игом множества отдельных инчтожных тираиов, полна была буйствами, грабежами и насилнями. Чезаре, чтобы положить им сразу конец, назначил главиым наместником умного и верного слугу своего, дона Рамиро де Лорка. Лютыми казнями, пробудившими в народе спасительный страх перед законом, в короткое время прекратил он беспорядок и водворил совершениое спокойствие в стране. Когда же государь увидел, что цель достигиута, то решил истребить орудие жестокости своей: велел схватить иаместника под предлогом лихоимства, казиить и выставить на площади труп. Это ужасное зрелище в одно и то же время удовлетворило и оглушило народ. А герцог нзвлек три выгоды из действия, полного глубокою и достойною подражання мудростью: во-первых, с корнем вырвал плевелы раздоров, посеянные в Романье прежинин слабыми тиранами; во-вторых, уверив народ, будто бы жестокости совершены были без ведома государя, умыв руки во всем и свалив боемя ответственности на голову наместинка, воспользовался добрыми плодами его свирепости; в-третьих, принося в жертву народу своего любимого слугу, явил образец высокой и неподкупной справедливости.

Он говорил спокойным, тихим голосом, сохраияя бесстрастири еподыжность в лице, как будто излага выводы отвъеченной математики; только в самой глубине глаз дрожала, то потухая, то вспыхивая, искра шаловинвой, деракоб, почти школьнически задорной весслости.

— Хороша справедливость, иечего сказать! — воскликнул Лучо. — Да ведь из ваших слов, мессере Никколо, выходит, что это минмое правосудие — величайшая гнусность!

Секретарь Флоренцин опустил глаза, стараясь поту-

— Может быть, — прибавил он холодно, — очень может быть, мессере; но что же из того?

 Как, что из того? Неужели гнусность считаете вы достойною подражания, государственною мудростью? Макиавелли пожал плечами.

— Молодой человек, когда вы приобретете искоторую опытность в политике, то сами увидите, что между тем, как люди поступают, и тем, как должно поступать, такая разница, что забювать ее значит обрекать себя на верную тибель, нобо все люди по природе своей замы и порочиы, ежсля выгода или страх не принуждают их к добродетель. Вот почему, говоро я, государь, чтобы избетнуть тибели, должен прежде всего научиться искусству казактося добретельным, но быть или не быть им, смотря по нужде, не стращась укоров совести за те тайные пороки, без коих сохранение власти невозможно, ибо, с точностью исследуя природу зал и добра, приходишь к заключению, что многое кажущееся доблестью уничтожает, а кажущееся пороком возреденциять строком возреденциять строком возреденция не пороком возреденциять страсть уничтожает, а кажущееся пороком возреденциять власть государей.

— Помилуйте, мессере Никколо!— возмутился, накоиец, Лучо.— Да ведь если так рассуждать, то все позволено, нет такого элодейства и низости, которых бы

нельзя оправдать...

— Да, все позволено,— еще холоднее и тише произнес Никколо и, как бы углубляя значение этих слов, поднял руку и повторил: — все позволено тому, кто хочет и может властвовать!

— Итак, — продолжал он, — возвращаясь к тому, с чего мичали, я заключаю, что герцог Валентию, объединия пий Романью при помощи дона Рамиро, прекративший и ий грабежи и наснаия — не только разумнее, но и мило-серднее в своей жестокости, чем, например, флорентинцы, сопускающие постояниме мятежи и буйства в подчиненных им землях, ибо лучше жестокость, поражающая немногих, чем милоссодие. от которого гибиту в мятежах народы.

— Позвольте, однако, — видимо запутаниый и ошеломленный, спохватился Лучо. — Как же так? Разве не было великих государей, чуждых всякой жестокости? Ну, хотя бы император Антонин или Марк Авредий — да мало ли

других в летописях древних и новых народов?..

— Не забъявайте, мессере,— возразил Никколо,— что я пока имел в виду и естолько наследственные, сколько завоеванные монархни, не столько сохравение, сколько Марк Аврелий могли быть милосердными без сообенного вреда для государства, потому что в прошлые века совершено было достаточно свиреных и кровавых деяний. Вспоминте только, что при основании Рима одии из братье, в, вскормленных волчищею, умертвил другого— злодеяине ужасное, - ио, с другой стороны, как знать, если бы не совершилось братоубийство, необходимое для установления единодержавия — существовал ли бы Рим, не погиб ли бы он среди неизбежных раздоров двоевластия? И кто посмеет оещить, какая чаща весов перевесит, если на одиу положить братоубийство, на другую — все добродетели и мудрость Вечного Города? Конечно, следует предпочитать самую темную долю величию царей, основаниому иа подобных злодеяниях. Но тот, кто раз покинул путь добра, должен, если не хочет погибиуть, вступить на эту роковую стезю без возврата, чтобы идти по ней до конца, ибо люди мстят только за малые и средние обиды, тогда как великие отнимают у них силы для мщения. Вот почему государь может причинять своим подданным только безмерные обиды, воздерживаясь от малых и средних. Но большею частью, выбирая именно этот средний путь между злом и добром, самый пагубный, люди не смеют быть ни добрыми, ни злыми до конца. Когда злодейство требует величия духа, они отступают перед ним и с естественною легкостью совершают только обычные подлости.

— Волосы дыбом встают от того, что вы говорите, мессере Никколо!— ужаснулся Лучо, и так как светское чувство подсказывало ему, что всего приличнее отделаться

шуткой, прибавил, стараясь улыбиуться:
— Впрочем, воля ваша, я все-таки представить себе

ие могу, чтобы вы в самом деле думали так. Мие кажется иевероятным...

— Совершенная истина почти всегда кажется невероятною. — посовал его Макиаведли сухо.

Леонардо, виимательно слушавший, давно уже заметил, что, поитворяясь равиодушным. Никколо бросал на собесединка украдкою испытующие взоры, как бы желая измерить силу впечатления, которое производят мысли его, - удивляет ли, пугает ли новизна их и необычайность? В этих косвенных, исуверенных взорах было тщеславие. Художник чувствовал, что Макиавелли не владеет собой, и что ум его, при всей своей остроте и тоикости, не обладает спокойною побеждающей силой. Из нежелания думать, как все, из ненависти к общим местам, впадал он в противоположично крайность — в преувеличение, в погоню за редкими, хотя бы неполиыми, но, во что бы то ин стало. поражающими истинами. Он иград неслыханными сочетаниями поотиворечивых слов — например. добродетель и свирепость, как фокусник играет обнаженными шпагами, с бесстращиою довкостью. У него быда целая оружейная падата этих отточенных, блестящих, соблазнительных и стращных полувстин, которыми он мета, слоямо ядонитыми стрелами, во врагов своих, подобных мессеру Дучо,— лодей тольы, мещански балогопристойных и адравомисьдицих. Он мстал, им за их торжествующую пошлость, за свое непоняттие поевослательного, адама.

И художнику вспоминлось вдруг его собственное чудовище, которое некогда нзобравна он на деревянном щите — ротелле, по заказу сире Пьеро да Винчи, создав его на разных частей отвратительных гадов. Не образовал ли и мессер Никколо так же бесцельно и бескорыстно своего богоподобного изверга, не существующего и невозможного Государя, противостественное и пленительное чудовище, голову Медуам— на страх толле?

Но, вместе с тем, под этой беспечною прихотью и шалостью воображения, под бестрастием художника Леонардо утадмава в нем действительно великос страдание — как будот фокусник, играя мечами, нарочно реаза себа о крови: в прославлении чужих жестохостей бъла жесто-

костъ к самому себе.
«Не на тех лн он жалких больных, которые нщут утоления боли, растравляя собственные раны?»— думал Леонардо.
И все-таки последней тайны этого темного, сложного.

столь банзкого и чуждого сердца он еще не знал.

В то время, как он смотрел на Макнавелли с глубоким любопытством, мессер Лучо беспомощно, как в нелепом сне, боролся с призрачною головою Медузы.

— Что ж? Я спорить не буду, — отступал он в последнюю твердыню здравого смысла. — Может быть, есть некоторая доля правды в том, что говорите вы о необходимой жестокости государей, если применить это к велянки модям прошедних веков. Им проститети многос, потому что добродетель и подвиги их выше всякой меры. Но помилуйте, мессере Никколо, при чем же тут герцог Романый? Quod licet Jovi, поп licet bovi. Что позволее на Александру VI и Чеваре Борджа, о котором пока ведоще ненавестпо, что оп такое — Цеварь или инчто 2? Я, по крайней мере, думаю и со мною мес согласятся.

 О, конечно, с вами все согласятся! — уже явно теряя самообладание, перебил Никколо. — Только это еще не доказательство. мессере Лучо. Истина обитает не на

Что позволено Юпитеру, то не позволено быку (лат.).

<sup>&</sup>quot;«Aut Caesar [император, царь], aut nihil» (лат.)—девиз Чезаре Борджа.

больших дорогах, по которым ходят все. А чтобы коичить спор, вот вам последиее слово мое: наблюдая действия Чезаре, я нахожу их совершенными и полагаю, что тем, кто понобретает власть оружием и удачей, можно указать на него, как на дучший образец для подражания. Такая свирепость с такою добродетелью соедниились в нем, он так умеет ласкать и уничтожать людей, так прочны осиования власти, заложенные им в столь короткое воемя. что уже и теперь это — самодержен, единственный в Италин, может быть, в Европе, а что ожидает его в будущем, и представить себе трудно...

Голос его дрожал. Красные пятна выступили на впалых щеках. Глаза горели, как в лихорадке. Он был похож на ясновидящего. Из-под насмешливой маски циника выгля-

дывало лицо бывшего ученика Савонароды.

Но только что Лучо, утомлениый спором, предложил заключить мировую двумя, тремя бутылками в соседием погоебке. - ясновиден исчез. Знаете ди что? — возразил Никколо. — пойдемте-ка.

лучше в другое местечко. У меня на это нюх собачий! Здесь ныиче, полагаю, должны быть поехорошенькие девочки...

- Ну какне могут быть девочки в этом дрянном городишке? - усомнился Лучо.

- Послушанте, молодой человек, - остановил его секретарь Флоренции с важностью, — никогда не брезгайте доянными городишками. Боже вас упаси! В этих самых гоязненьких предместьнцах, в темненьких переулочках можно иногда такое отколать, что пальчики оближешь!..

Лучо развязно потрепал Макнавелли по плечу и назвал его шалуном.

Темно, — отнекнвался он, — да и холодно, замерзнем...

— Фонари возьмем, — настаивал Никколо, — шубы наденем, каппы на лицо. По коайней мере никто не узнает. В таких похождениях, чем таниствениее, тем поиятнее. - Мессере Леонардо, вы с нами?

Хуложинк отказался.

Он не любил обычных грубых мужских разговоров о женщинах, избегал их с чувством непреодолимой стыданвости. Этот пятидесятилетний человек, бестрепетиый испытатель тайн понроды, провожавший людей на смертную казиь, чтобы следить за выражением последнего ужаса в лицах, иногда терялся от легкомысленной шутки, не знал, куда девать глаза и красиел, как мальчик.

Никколо увлек мессера Лучо.

<sup>1</sup> Капющоны (от нтал. сарра).

На следующий день рано утром пришел из дворца камерьере узнать, доволен ли главный герцогский стром гель отведениям ему помещением, не терпит ли недостатка в городе, переполнениюм таким миожеством ин странцев, и передал ему с приветствием герцога подарок, состоявший, по гостепринимому обычаю тех времен, из хозяйственных припасов — куля с мукой, бочонка с вином, бараньей туши, воськи пар каплунов и кур, двух больших факслов, трех пачек восковых свечей и двух ящиков конфетти. Видя винмание Чезаре к Лесонардо, Никколо попросил его замолають за него словечко у герцога — вы-хопотатье вму свы дане.

В одиниадцать часов ночи, обычное время приема у

Чезаре, отправились они во дворец.

Образ жизни герцога был странен. Когда однажды феррарские послы жаловались папе на то, что не могут добиться приема у Чезаре, его святейшество ответня им, что он и сам недоволен поведением сына, который обращает день в ночь, и по два, по три месяца откладывает деловые свидания.

Время его распределялось так: летом и зимою ложился он спать в четыре или пять часов утра, в три пополудии для иего только что брезжила утренияя заря, в четыре вставало солице, в пять вечера ои одевался, тотчас обедам иногда лежа в постели, во в время обеда и после занимался делами. Всю свюю жизию окружал тайиой иепроиндаемой, ие только по естественной скрытности, ио и по расчету. Из дворца выезжал редко, почти всегла в маске. Народу показывался во все дии великих торжеств, войску — во время сражения, в минуты крайией опасности. Зато каждое из его явлений было поражающим, как явление полубога: он любял и умел удивлять.

О щедрости его ходили слухи невероятиве. На содержание Главного Капитана Церкви ие хватало золота, непрерывно стекавщегося в казну св. Петра со всего христианского мира. Послы уверяли государы, будто бы см тратит не менее тысячи восьмисот дукатов в день. Когда Чезаре проезжал по улицам городов, толла бежала за ими, зная, что он подковывает лощарей свюзи сосбыми, легко спадающими серебряными подковами, чтобы нарочно терять их по пути, в подарок народу.

Чудеса рассказывали и о телесной силе его: однажды будто бы, в Риме, во время боя быков, юный Чезаре

бывший тогда кардина, ом Валенсии, разрубил череп быку ударом палаша. В последние годы французская болезнь только погрясла, но не сокрушила его здоровъв. Пальцами прекрасной, женственной тонкой руки гнул он лошадиние подковы, скручнвал железные прутъя, разрывал корабельные канаты. Недоступного собственным вельможам и послам великих держав, можно было видеть его на холмах в окрестностях Чезены, присутствующим на кулачных боях полудиких гориых пастухов Романыи. Порой и еам принимал он участие в этих играх.

В то же время - совершениый кавальере, законодатель светских мод. Однажды, ночью, в день свадьбы сестры своей, мадонны Лукреции, покннув осаду крепости, прямо из лагеря прискакал во дворец жениха, Альфонсо д'Эсте, герцога Феррарского; никем не узнанный, весь в черном бархате, в черной маске, прошел толпу гостей. поклоннася, н. когда они расступилнсь перед инм, одни, под звуки музыки, начал пляску и сделал несколько коугов по зале с таким изяществом, что тотчас все его узиалн. «Чезаре! Чезаре! Единственный Чезаре!» — пронесся востоожениый шепот в толпе. Не обоащая винмания на гостей и хозяина, ои отвел невесту в сторону н, наклоинвшись, стал что-то шептать ей на ухо. Лукреция потупила глаза, вспыхнула, потом побледнела, как полотно, н сделалась еще прекрасиее, вся иежная, бледная, как жемчужнна, быть может, невиниая, но слабая, бесконечно покорная страшной воде брата, покорная, как уверяди. даже до кровосмещения.

Он заботился об одном: чтобы не было явиых улик. Может быть, молва преуведнчивала злодеяния герцога, может быть, действительность была еще ужаснее молвы. Во всяком случае, ои умел прятать коицы в воду.

Х

Дворцом его высочеству служила стариниая готическая ратуша Фано.

Пройдя через большую, унылую и холодную залу, общую приемиую для менее знатимх посетителей. Аснардо и Макнавелан вступили в маленький виутерений покой, должно быть, некогда часовню, с цветными стеклами в стрельчатых окнах, высокими ссдалищами церковного хора, где в тонкой дубовой резьбе нзображены были двежадцать апостолов и учителя первых веков христнаиства. В умядшей фосске на потолке, соеди облаков и ангелов, реял голубь Духа Святого. Здесь находились приближенные. Разговаривали полушепотом: близость госу-

даря чувствовалась через стену.

Плешнвый старичок, злополучный посол Римнии, уже третий месяц дожидавшийся свидания с герцогом, видимо усталый от миюгих бессонимх ночей, дремал в углу на цеоковном седалище.

Иногда дверь приотворялась, секретарь Агапито, с озабоченным видом, с очками на носу и пером за ухом, просовывал голову и приглашал к его высочеству кого-

инбудь из присутствовавших.

При каждом его появлении посол Римини болезненио вздрагивал, приподымался, но видя, что очередь не за иим, тяжело вздыхал и опять погружался в дремоту,

под звук аптекарского пестика в медной ступе.

За иеимением других удобиях комнат в тесной ратуше, 
часовия превращена была в походную аптеку. Перед окном, где было место алтаря, на столе, загромождениюм
кутылями, колбами и банками врачебной даборатории, епископ Санта-Джуста, Гаспаре Торелла, главный врач—
архиатрос его святейшества папы и Чезаре, приготовые
дарки вошедшее в моду лекарство от «фращузской болезния»— сифилиса, настойку из так называемого «спятого дерева»— гудайжю, привозимого с новооткрытых Колумбом полудениых островов. Растирая в красивых руках
остроизмучную шафранно-местую сердцевниу гумайко. слипавшуюся в жирные комки, врач-епископ объясиях с люевной ульбкой природу и свойства педантельного дерева-

Все слушали с любопытством: многие из присутствовавших знали по опыту страшиую болеждь.

И откуда только взялась она? — в горестном недо-

умении покачивал головой кардинал Санта-Бальбина.
— Испанские жиды и мавры, говорят, заиссли, — молвнл епикоп Эльна. — Теперь, как издали ааконы против
богохульников. → еще. слава Богу, поутикла. А дет пять.

шесть назад — не только люди, но и животные, лошади, свиньи, собаки заболевали, даже деревья и хлеба на полях. Врач выразил сомнение в том, чтобы французскою

болезнью могли заболевать пшеница и овес.
— Покарал Господь,— сокрушению вздохнул епископ

Трани, - за грехи послал нам бич гнева Своего!

Собеседники умолкли. Раздавался лишь мерный звон пестика в ступе, и казалось, что учителя первых веков христнанства, изображенные в хорах по стенам, с уднылением винмают этой странной беседе новых пастырей церки Господией. В часовие, озаренной мерцающим светом аптекарской лампочки, где удушлявый камфарный запах лекарственного дерева смешивался с едва уловимым благоуханием прежиего ладава, собрание римских прежтов как будято совершало тайное священнодействие.

Монсиньоре, — обратился к врачу герпогский астролог Вальгулно, — правда лн, будто бы эта болезнь пе-

редается через воздух?

Врач сомнительно пожал плечами.

Конечио, через воздух! — подтвердна Макиавелли
с лукавой усмешкой. — Как же ниаче могла бы она распространиться не только в мужских, но н в женских
обителях.

Все усмехнулись.

Один из придвориых поэтов, Баттисто Орфино, торжетсянно, как молитуя, прочас посвящение герцогу новой книги епископа Тореалы о французской болезии, где ои, между прочим, унеряя, будто бы Чезаре добродетлями своими затиль великих древних мужей: Бруга справедливостью, Деция — постоянством. Сципкона поздержанием. Марка Регула — верностью и Павла Эмилия — великозушием, — прославлял Знаменосца Римской Церкви как основателя рутуного лечения.

Во время этой беселы секретарь Флоренцин, отводя то одного, то другого придворного в сторону, ловко расспрашивал их о предстоящей политике Чезаре, выпытывал, выслеживал и нохал воздух, как ищейка. Подошел и к Леонардо и, опустив голову на грура, придхожив указательный палец к губам, поглядывая на иего исподлобья, проговорил несколько раз в глубокой задумчивости:

Съем артншок... съем артншок...

Какой артишок? — удивился художник.

— В том-то и штука — какой артишок?.. Недавно гершога загадах загадку посланнику Феррары, Пандольфо Коленуччо: я, говорнт, съем артишок, лист за листом. Может быть, это означает союз врагов его, которых ои, разделив, уничтожит, а может быть, и что-инбудь совсем другое. Вот уже целый час ломаю голому!

И наклонившись к уху Леонардо, прошептал:

— Тут все загадки да ловушкн О всяком вздоре болтают, а только что заговоришь о деле — немеют, как рыбю или монахи за едою. Ну, да меня не проведешь Л чую что-то у них готовится. Но что имению? Что? Верите ли, мессере, — душу заложил бы дьяволу, только бы знать, что имению? И глаза у него заблестели, как у отчаянного нгрока. Из приотворенной двери высунулась голова Агапито. Он сделал знак художнику.

Через длинный, полутемный ход, занятый телохранителоми— албанскими страднотами, вступил Леонардо в опочивально герцога, уютный покой с шелковыми коврами по стенам, на которых выткана была охота за единорогом, с ленною работою на потолке, наображавшею басию о любви царицы Пазифан к быку. Этот бык, багряный или золотой телец, геральдический зверь домоворджа, повторяжля во всех украшениях комнаты, вместе с папскими трехвенечными тиарами и ключами ст. Петол.

В комнате было жарко натоплено: врачи советовали больным после ртутного втирания беречься сквозика, греясь на солище или у огия. В мраморимо меаге пылал благовонный можжевельник; в лампадах горело масло с примесью филалковых дуков: Чезаре люби а домакти.

По обыкновению, лежал он, одетый, на инэком ложе сво полога, посередине комнаты. Только два положения тела были ему свойствениы: нан в постели, нан верхом. Неподвижный, бесстрастный, облокотняшись на подушки, следнл он, как двое придворных играют в шажиаты рядом с постелью на яшмовом столике, и слушал доклад секретаря: Чезаре обладал способностью разделять винмание на иссколько предметов сразу. Погружениый в задуминвость, медленным, однообразным движением пережатывал он на одной руки в другую золотой шар, наполненный благоуханиями, с которым инкогда не расставался, так же как со союни двиасским китижалом.

# Χŀ

Он принял Леонардо со свойственной ему очаровательной любезностью. Не позволяя преклонить колено, дружески пожал художнику руку и усадил его в кресло.

Пригласил его, чтобы посоветоваться о планах Браманте для нового монастыря в городе Имоле, так называемой Влагнтины, с богатою часовиею, больницею и странноприниным домом. Чезаре желал сделать эти благотворительные учреждения памятинком своего христианского милосердия.

После чертежей Браманте показал ему новые, только что вырезанные образчики букв для печатного станка Ажеронимо Сончино, в городе Фано, которому покровнтельствовал, заботясь о процветании искусств и наук в Романье.

Агапито представил государю собрание хвалебных гимнов поидворного поэта Франческо Уберти. Его высочество благосклонно пониял их и велел шедоо наговдить поэта.

Затем, так как он требовал, чтобы ему представляли не только хвалебиые гимиы, но и сатиры, секретарь подал ему эпиграмму неаполитанского поэта Манчони, схвачениого в Риме и посажениого в тюрьму Св. Ангела — сонет. полиый жестокою бранью, где Чезаре назывался лошаком. отродьем блудинцы и папы, восседающего на престоле, которым некогда владел Христос, ныне же владеет сатаиа, - турком, обрезаицем, кардиналом-расстригою, кровосмесителем, братоубийцей и богоотступником.

«Чего ты ждешь, о Боже терпеливый, — восклицал поэт, — или не видишь, что святую церковь он в стойло

мулов обратил и в испотребный дом?» Как прикажете поступить с иегодяем, ваше высо-

чество? — спросил Агапито. Оставь до моего возвоащения. — тихо модвил геоцог.— Я с иим сам расправлюсь.

Потом поибавил еще тише:

Я сумею научить писателей вежливости.

Известен был способ, которым Чезаре «учил писателей вежливости»: за менее тяжкие обиды отрубал им руки и прокалывал языки раскаленным железом.

Кончив доклад, секретарь удалился.

К Чезаре подощел главный придворный астролог Вальгулио с новым гороскопом. Герцог выслушал его винмательно, почти благоговейно, ибо верил в исизбежность рока, в могушество звезд. Между прочим, объяснил Вальгулио, что последний припадок французской болезии у герцога зависел от дурного действия сухой планеты Маос. вступившей в знак влажного Скорпнона: но только что соединится Марс с Венерою, при восходящем Тельце. болезиь пройдет сама собою. Затем посоветовал, в случае, если его высочество намерен предпринять какое-либо важное действие, выбрать 31 число декабря, после полудия, так как соединение светил в этот день знаменует счастье Чезаре. И, подияв указательный палец, наклоиившись к уху герцога, молвил он трижды таниственным шепотом:

Сделай так! Сделай так! Сделай так!

Чезаре потупил глаза и инчего не ответил. Но художнику показалось, что по лицу его промелькиула тень. Движением руки отпустив звездочета, обратился он снова к поидвориому строителю.

Леонардо разложил перед инм военные чертежи и карты. Это были не только исследования ученого, объяснявшне строение почвы, течение воды, преграды, образуемые гориыми цепями, исходы рек, открываемые долинами, но н произведения великого художинка - картины местностей, как бы сиятые с высоты птичьего полета. Море обозначено было сниею краскою, горы - коричневою, рекн — голубою, города — темно-алою, луга — бледно-зеленою; и с бесконечным совершенством исполнена каждая подробность — площади, удицы, башин городов, так что их совау можно было узнать, не читая названий, поиписаниых сбоку. Казалось, будто бы детишь над землей и с головокоужительной высоты вилишь у ног своих необозримую даль. С особениым винманием рассматривал Чезаре карту местности, ограниченной с юга озером Бельсенским, с севера — долиною речки, впадающей в Арно. Валь д'Эмою, с запада — Ареццо и Перуджей, с востока Сненою и приморскою областью. Это было сердце Италии, родина Леонардо, земля Флоренции, о которой герцог давно уже мечтал, как о самой лакомой добыче.

Углубленный в созерцание, наслаждался Чезаре этим чувством полета. Словами не сумел бы он выразять того, что непытывал, но ему казалось, что он и Асоварда понимают друг друга, что они — сообщинки. Он смутно угадывал великую новую власть над людьми, которую может дать наука, и хогел для себя этой власти, этих крыльев для победоносного полета. Наконец, подиял глаза на художным и пожала ему руку с обворожительно-лобевной удыб-

кой:

 Благодарю тебя, мой Леонардо! Служи мне, как до сих поо служил, и я сумею тебя наградить.

— Хорошо ли тебе? — прибавил заботливо. — Доволен ли жалованьем? Может быть, есть у тебя какое-либо желание? Ты зиаешь, я рад исполнить всякую просьбу твою.

Леонардо, пользуясь случаем, замолвил слово за мессера Никколо — попросил для него свидания у герцога. Чезаре пожал плечами с добродушною усмешкою.

— Странный человек этот мессер Никколо! Добивается свиданий, а когда принимаю его, говорить нам ие о чем. И зачем только прислади мие этого чудака?

Помолчав, спросил, какого мнения Леонардо о Ма-

— Я подагаю, ваше высочество, что это один из самых умных дюдей, каких я когда-анбо встоечал в моей жизни.

— Да, умен, — согласился герцог, — пожалуй, кое-что и в делах разумеет. А все-таки... недовы на него подмиться. Мечтатель, вегреник. Меры не знает ин в чем. Я, впрочем, всегда ему желал добра, а теперь, когда узнал, что он твой друг, — тем более. Он веда добряк! Нет в нем никакого лукавства, хотя он и воображает себя коварнейшим из людей и старается меня обмануть, как будто я враг вашей Республики. Я, впрочем, не сержусь: понимаю, что любит отечество больше, чем душу свюю. — Ну, что же, пусть придет ко мие, ежели ему так хочетка... Скажи, что я рад. А кстати, от кого это намедин я слашал, будто бы мессер Никколо задумал кингу о политике наи о военной науке

Чезаре опять усмехнулся своею тихою усмешкою, как

булто вспомния влоуг что-то веселое.

— Говоона он тебе о своей македонской фаланте? Нет? Так саущай. Однажды из этой самой книги о военной науке объяснях Никколо моему начальнику дагеоя. Баотоломео Капраника и другим капитанам правило для расположения войск в порядке, подобном древней македонской фаланге, с таким красноречием, что всем захотелось увидеть ее на опыте. Вышли в поле перед лагерем, и Никколо начал командовать. Бился, бился с двумя тысячами солдат, часа тои поодеожал их на холоде, под ветоом н дождем, а хваленой фаланги не выстрона. Наконец Баотоломео потеода теопение, вышел тоже к войску, и хотя отроду ни одной книги о военной науке не читывал во мгновение ока, под звук тамбурина, расположил пекоту в поекоасный боевой пооядок. И тогда-то все еще раз убедились, сколь великая разница между делом и словом.— Только смотри, Леонардо, ему ты об этом не сказывай: Никколо не любит, чтобы ему напоминали македонскую фалангу!

Было поздно, около трех часов утра. Герцогу принесан легкий ужин — блюдо овощей, форель, немного белого вина: как ужений испанец. отличался он умеренностью

в пище.

Художник простнася. Чезаре еще раз с пленительной любезностью поблагодарил его за воениме карты и велел трем пажам проводить с факелами, в знак почета.

Леонардо рассказал Макнавелли о свидании с герцогом. Узнав о картах, сиятых им для Чезаре с окрестностей Флоренции, Никколо ужаснулся.

— Kak? Вы — гражданин Республики — для элейше-

го врага отечества?..

— Я полагал,— возразнл художник,— что Чезаре считается нашим союзником...

— Считается! — воскликиул секретарь Флоренции, и в глазах его блеснуло негодование.— Да знаете ли вы, мессере, что, если только это дойдет до сведения великоленими снировов!. вас могут обвинить в измене?...

Неужели? — простодушно уднвился Леонардо. —
 Вы, впрочем, не думайте, Никколо, — я в самом деле ии-

чего не смыслю в политике — точио слепой...

Они молча посмотрелн друг другу в глава и вдруг оба почувствовам, что в этом они до последней глубино сердца навеки различим, чужды друг другу и викогда не сговорятся: для одного как будто вовсе не было родины; другой любил ее, по выражению Чезаре, «больше, чем душу свою».

## XII

В ту ночь уехал Никколо, не сказав, куда и зачем. Вернулся на следующий день после полудия, усталый, озябший, вошел в комнату Леонардо, тщательно заперадаери, объявна, что давно уже хотельсось ему поговорить с ним о деле, которое требует глубокой тайны, и повел осчи взядлеждать в повед посты в повед повед

Однаждых, три года назад, в сумерки, в пустынной местности Романым, между городами Червией и Порти Чезенатико, вооруженыме всадинки в масках напалн на конный отряд, провожавший из Урбино в Венецию жену Батинсто Карачоло, капитана некоти Испейшей республики, мадонну Доротею, отбили ее и ехавшую с ней двоюродную сестру ее, Марию, пятнадцатилетною послушиншу Урбинского девичьего монастыря, усадили на коней и ускакали. С того дия Доротея и Мария пропали без вести.

Сввет и Сенат Венеции почам оскорбленной Республику в лице своего капитана и обратились к Людовику XII, к испанскому королю и папе с жалобами на герцога Романы, обвиняя его в похищении Доротен. Но длик ие бъло, и Чезаре ответил с насмещкою, что, не терци недостатка в женщинах, ие имеет нужды отбивать их по большим дорогам.

Здесь: членов флорентинской Сипьории.

Ходили слухи, будто бы мадониа Доротея быстро утешилась, следуя за герцогом во всех его походах и не

слишком горюя о муже.

У Марии был брат, мессер Диониджю, молодой капитан на службе Флоренции, в Пизанском лагере. Когда все кодатайства флорентинских синьоров оказались столь же бесполезимми, как жалобы Испейшей Республика, Диониджор решил сам попытать счастья, присхал в Роминью под чужим именем, представился герцогу, заслужил его доверие, проими в башно Чезенской крепости и бежал с Марией, переодетой мальчиком. Но на границе Перудки настигал их погоми. Брата убили. Мариов вериули в крепостъ.

Макиавелли, как секретарь Флорентниской Республики, принимал участие в этом деле. Мессер Диониджо подружился с ини, доверил ему тайну отважного замысла, рассказал все, что мог узнать о сестре своей от тюренщиков, которые считали ее святой и уверяли, будто бы она творит исцеления, пророчествует, будто бы руки и иоги се запечатления кровавыми крестинии язвами. подобными «стиматам» святой Екатеонны Сиенской.

Когда Чезаре наскучкаа Доротея, ои обратил свое винмание на Марию. Знаменитый обольститель женщин, зная за собой очарование, которому самые чистые не могли противиться, был уверен, что, рано или поздно, Мария окажется такой же покорной, как все. Но ошибся. Воля его встретила в серлце этого ребенка непобедимое сопротивление. Молва гласила, что в последнее время герцог часто бывал в ее тюремной келье, подолгу оставался с ией насдине, но то, что происходило на этих свиданиях, для всех было тайною.

В заключение Никколо объявил, что намерен освобо-

дить Марию.

— Если бы вы, мессере Леонардо, — прибавил ои, согласились помочь мие, я повел бы это дело так, что инкто инчего не узнал бы о вашем участни. Я, впрочем, трем в пределений от выстрем сведений о внутрением расположении и устройстве крепости Сан-Микеле, где изходится Мария. Вам, как придвориому строителю, было бы лесте проинкнуть туда и все разузнать.

Леонардо смотрел на него молча, с удивлением, и под этим испытующим взором Никколо рассмеялся вдруг

иеестественным, резким, почти злобным смехом.

 Смею иадеяться, — воскликиул ои, — в излишией чувствительности и в рыцарском великодушии вы меня ие заподозрите! Соблазиит ли герцог эту девочку, или иет, мие, конечно, все равно. Из-за чего же хлопочу я, угодно вам знать? Да котя бы из-за того, чтобы доказать вельколепиям синьорам, что и я могу на что-инбудь притодиться, кроме шутовства. А главное, надо же чем-инбудь позабавиться. Человеческая жизнь такова, что если не позволять себе изредка глупостей, околеешь от скуки. Надосло мие болтать, играть в кости, кодить в иепотребные дома и писать иепужиме донесения флорентинским шерстинкам! Вот и придумал я это дело— вес-таки ме слова ведь, а дело!... Да и жаль пропустить случай. Весь план готов с чудеснейшемим хитростями!..

Он говорил поспешио, как бы в чем-то оправдываясь. Но Леонардо уже понял, что Никколо мучительно стыдится доброты своей и, по обыкновению, скрывает ее

под цинической маской.

 Мессере, — остановил его художник, — прошу вас, рассчитывайте на меня, как на себя, в этом деле — с одним условием, чтобы, в случае неудачи, ответил я так же, как вы.

Никколо, видимо, тронутый, ответил на пожатие руки

его и тотчас изложил ему свой план.

Асонардо не возражал, хотя в глубние души сомневасля, чтобы столь же легким оказался на деле, как на словах, этот план, в котором было что-то слишком тонкое и хитрое, непохожее на действительность.

Освобождение Марии назначили на 30-е декабря —

день отъезда герцога из Фано.

Дня за два перед тем прибежал к инм поздно вечером один из подкупленных тюремщиков предупредить о грозящем доносе. Никколо не было дома. Леонардо отправился искать его по городу.

После долгих поисков нашел он секретаря Флоренции в игорном вертепе, где шайка негодяев, большею частью испанцев, служивших в войске Чезаре, обирала неопыт-

ных игроков.

В кружке молодых кутил и развратников объясиял Макиавелли знаменитый сонет Петоарки:

Ferito in mezzo di core di Laura — Пораженный Лаурою в самое сердце —

открывая непристойное значение в каждом слове и доказывая, что Лаура заразила Петрарку французскою болезнью. Слушатели хохотали до упаду.

Из соседией комнаты послышались крики мужчин, визги женщин, стук опрокинутых столов, звон шпаг, раз-

битых бутылок и рассыпаниых денег: поймали шулера. Собеседникн Никколо броснансь на шум. Леонардо шепнул ему, что имеет сообщить важиую новость по делу Марин. Онн вышли.

Ночь была тнхая, звездиая. Девственимй, только что выпавший снег хрустел под ногамн. После духоты игориого дома Леомардо с наслаждением вдыхал морозный воздух, казавнийся лупнестым.

Узнав о доносе, Никколо решил с неожиданной бес-

печностью, что пока еще беспоконться не о чем.

— Удивнаись вы, найдя меия в этом притоне? — обратился он к спутинку. — Секретарь Флорентинской Респубанки — чуть не в дожнюсти шута придвориой сволочи! Что же делать? Нужда скачет, иужда пляшет, иужда песенки поет. Они, хоть и мерзавцы, а щедрее наших великоленных синьюоов.

Такая жестокость к самому себе была в этих словах Никколо, что Леонардо не выдержал, остановил его.

— Неправда! Зачем вы так о себе говорите, Никколо? Разве не знаете, что я ваш друг и сужу не как все?...

Макнавелли отвериулся и, немиого помолчав, продол-

жал тихим изменившимся голосом:

 Зиаю... Не серднтесь на меня, Леонардо! Порой, когда на сердце слишком тяжело — я шучу и смеюсь, вместо того, чтобы плакать...

Голос его оборвался, и, опустив голову, проговорил

он еще тише:

— Такова судьба моя! Я родился под несчастною взевдою. Между тем как сверстники мои, ничтожнейшие люди, преуспевают во всем, живут в довольстве, в почествя, приобретают деньти и важсть, — я один остаюсь позади всех, затертий глупдами. Они считают меня человском легкомысленным. Может быть, они правы. Да, я ие боюсь великих трудов, лишений, опасностей. Но терпеть всю жизиь меляен и подлые оскорбления, сводить кощую с кощуами, дрожать над каждым прошом — я, в самом деле, ие умею. Э, да что говорить!...— безнадежио махиул он рукою, и в голосе его задрожали слезы.

— Проклятая жизнь! Ежели Бог надо мюй не сжалатк, к ажестк, скоро брошу все, дела, мону Мариетту,
мальчика,— ведь я им только в тягость, пусть думают, что
я умер,— убегу на край света, спрячусь в какую-нибудь
дыру, где инкто меня не знает, к подеста в письмоводители,
что ли, наймусь, нли детей буду учить азбуке в сельской
шкоде. чтобы не окодеть с голоду, пока не отгинею, не по-

теряю сознания, - ибо всего ужаснее, друг мой, сознавать, что силы есть, что мог бы что-нибуль следать и что никогда ничего не сделаещь - погибнешь бессмысленно!..

### XIII

Время шло, и по мере того, как приближался день освобождения Марии, Леонардо замечал, что Никколо, несмотря на самоуверенность, слабеет, теряет присутствие духа, то медлит неосторожно, то суетится без толку. По собственному опыту художник угадывал то, что происходило в душе Макиавелли. Это была не трусость, а та непонятная слабость, нерешительность людей, не созданных для действия, та мгновенная измена води в последнюю минуту, когда нужно осщать не сомневаясь и не колеблясь, которые ему самому. Леонардо, были так знакомы.

Накануне рокового дия Никколо отправился в местечко по соседству с башней Сан-Микеле, чтобы все окончательно приготовить к побегу Марии. Леонардо дол-

жен был утром приехать туда же.

Оставшись один, ожидал он с минуты на минуту плачевных известий, теперь уже не сомневаясь, что дело кончится глупой неудачей, как шалость школьников.

Тусклое зимнее утро брезжило в окнах. Постучали в дверь. Художник отпер. Вошел Никколо, бледный и оастерянный.

Кончено! — произнес он, в изнеможении опускаясь

— Так я и знал, — без удивления молвил Леонардо. — Я говорил вам. Никколо, что попадемся.

Макнаведли посмотоел на него рассеянно. — Нет, не то, - продолжал он. - Мы-то не попались,

а птичка из клетки улетела. Опоздали.

— Как улетела?

— Да так. Сегодня перед рассветом нашли Марию на полу тюрьмы с перерезанным горлом.

Кто убийца? — спросил художник.

— Неизвестно, но, судя по виду ран, едва ли герцог. На что другое, а на это Чезаре и его палачи — мастера: сумели бы перерезать горло ребенку. Говорят, умерла девственинцей. Я думаю, сама... — Не может быть! Такая, как Мария — ее ведь счи-

тали святою?...

— Все может быть! — продолжал Никколо,— вы их еще не знасте! Этот изверг...

Ои остановился и побледнел, но кончил с неудержимым пооывом:

 Этот изверг на все способен! Должно быть, и святую сумели довести до того, что сама на себя наложила

— В прежнее время, — прибавна ои, — когда еще ее ие так стереган, я видел ее раза два. Худенькая, тоненькая, как былника. Личнко детское. Волосы редкие, светлые, как леи, точно у Мадониы Филиппино Липпи в Бадин Флорентинской, что является св. Бернарду. И красотыто в ней особениой не было. Чем только герцог предьстился... О. мессере Леонардо, если бы вы знали, какой это был жалкий и милый оебенок!..

Никколо отвернулся, и художнику показалось, что на ресницах его заблестели слезы.

Но тотчас спохватившись, докончил он резким, крик-**АНВЫМ ГОЛОСОМ**:

 Я всегда говорил: честиый человек при дворе все равио, что рыба на сковороде. Довольно с меня! Я не создан быть слугою тиранов. Добьюсь наконец, чтобы Синьорня отозвала меня в доугое посольство — все равио

куда, лишь бы подальше отсюда

Леонардо жалел Марию, и ему казалось, что он не остановился бы ин перед какой жертвой, чтобы спастн ее, ио в то же время в самой тайной глубние сердца его было чувство облегчения, освобождения при мысли о том, что не надо больше действовать. И он угалывал. что Никколо испытывает то же самое.

### XIV

Тондиатого декабоя, с рассветом, главные боевые силы Валентино, около десяти тысяч пехоты и двух тысяч коиинцы, выступнаи из города Фано и расположились лагеоем по дороге в Синигаллию, на берегу речки Метаво. в ожидании геопога, который должен был выехать на следующий день, назначенный астрологом Вальгулио — 31 декабря.

Заключив мир с Чезаре, маджонские заговорщики, по соглашению с иим, предприияли общий поход на Сиингаллию. Город сдался, но кастеллан объявил, что не откроет ворот никому, кроме герцога. Бывшне враги его, теперешине союзники, в последиюю минуту, предчувствуя недоброе, уклоиялись от свидания. Но Чезаре обманул нх еще раз и успокоил, как впоследствии выразился Макиавелли, — «чаруя ласками подобио василиску, который манит жертву сладким пением».

Сторавший любопытством Никколо не захотел дожидаться Леонардо и отправился тотчас вслед за герцогом. Через иесколько часов художник высхал один.

перез иссколько часов художник высхал один. Дорога шла на юг, так же, как от Пезаро, по самому берегу моря. Справа были горы. Их подножия иногда так близко подступали к берегу, что едва оставалось узкое прострацетво для довоги.

День был серый, тихий. Море такое же серое, ровиое, как иебо. Бездыхаиный воздух оковаи дремотой. Каркаиье ворои предвещало оттепель. Вместе с каплями едва моро-сившего дождя или талого сиега падали одиние сумеоки.

Показались черио-красные кирпичиые башии Сиии-

галлии.

Город, стиснутый между двумя преградами — водой и горами, как настоящая западия, находился иа расстоянии мили от плоского взморяя и арбалетного выстреда от подиожия Апениии. Достигия речки Мизы, дорога круто заворачивала влево. Здесь был мост, построенный наискось через реку, и против него городские ворота. Перед ними небольшая площадь с иняжими домиками предмествя — большей частью кладовыми внецианских купцов.

В то время Синигаллия была обшириям полуавиатским рыиком, где купцы Италии обменивались товарами с турками, армишми, греками, персами, славянами из Черногории и Албаиии. Но теперь джие самме миотолодиме улицы — Кипра, Заите, Кандии, Кефалонии были пусты. Леонардо инкого не встречал, кроме солдат. Кое-где в бесконечно длиниях, одиообразию такувшихся по обени сторонам улиц, сводчатых навесах торговых рядов с кладовыми и фондаками, заметил ои следы грабежа разбитые стекла в окнах, сорванияе замки и запоры, выломаниме двери, разбросанияе токи товаров. Пало гарыйных кирпичных дворцов, на толстых кольдах чугуными кирпичных кирпичных дворцов, на толстых кольдах чугуными

Темнело, когда на главиой площали города, между палаццо Дукале и круглою, приземистою, с грозными зубцами, синигалльскою крепостью, окружениюю глубоким рвом, среди войска, при свете факелов, увидел Леонардо Чезаре.

Ои казиил солдат, вииоватых в грабеже. Мессер Агапито читал приговор.

По знаку Чезаре осужденных повели на виселицу.

В то время, как художник искал глазами в толпе придворных, кого бы расспросить о том, что здесь произошло, увидел он секретаря Флоренции.

— Знаете? Слышалн? — обратился к нему Никколо.
— Нет, ничего не знаю и рад, что встретил вас. Рас-

скажите.

Макиавелли повел его в сосединою улицу, потом, через несколько тесных и темных переулков, за несенных спежным сугробами, в глухое предместве на взяморье, около верфи, где в одинокой покривнящейся лачуге, у вдовы корабельного мастера, удалось ему в это утро, после долих понсков, найти единственное свободное помещение в городе — две маленькие каморки, одиу для себя, догуто для Доснардо.

Безмольно и поспешно засветна Никколо свечу, вынул из походного погребка бутылку вниа, раздул головии в очаге и уссауя портив собеседника, вперив в иего горя-

щий взор:

— Так вы еще не знаете? — произнес торжественио.— Слушайте. Событие необычайное и достопамятное! Чезаре отомстна врагам. Заговорщики схвачены. Оливеротто, Орсини и Вителли ожидают смерти.

Он откниулся на спинку стула и посмотрел на Леонардо молля, наслаждавься его изумлением. Потом, делая над собой усилие, чтобы квааться спокойным и бесстрастным, как летописец, назагающий события давних времен, как ученый, описывающий явление природы, начал расская о знаментой «Синигальской западне».

Приехав рано поутру в лагерь на реке Метавре, Чезаре отправил вперед двести вединков, двинул пехоту н следом за ней выехал сам с остальною коминдей. Он знал, что союзники встретят его и что главные силы их удалены в соседние с тородом крепости, чтобы очистить

место для новых войск.

Подъезжая к воротам Синигаллин, там, где дорога, зафачивая влево, идет по берегу Мизы, велел конинце остановиться и выстроил ее в два ряда — один задом к реке, другой задом к полю, оставив между инми проход для пехоты, которая, не останавливаясь, переходила через мост и вступала в ворота Синигаллии.

Союзинки — Вителоццо, Вителли, Гравина и Паоло Орсини — выехали ему иавстречу верхом на мулах, в со-

провождении многочислениых всадников.

Как будто предчувствуя гибель, Вителоццо казался таким печальным, что на него дивились те, кто знал его прошлое счастье и храбрость. Впоследствии рассказывали, что перед отъездом в Синигаллию он простился с домашинми, как будто предвидел, что идет на смерть.

Союзники спешнаись, сняли береты и приветствовали герцога. Он также сошел с коия, сначала подал руку по очеседи каждому, потом обиял и поцеловал их называя

милыми братьями.

В это время военачальники Чезаре, как заранее было условлено, окружили Орсини и Вителли так, что какдый из них оказался между двумя приближенными герцога, который, заметив отсутствие Оливеротто, подал знаксвоему капитану, дону Микеле Корелла. Тот поскакал вперед и нашел ето в Борго. Оливеротто присоединился к поезду и, все вместе, дружески беседуя о военных делах, направились во двореш перед крепостью.

В сенях союзники хотели было проститься, но герцог, все с той же пленительной любезностью, удержал их и

пригласил войти во дворец.

Только что вступили в приемную, как двери заперлись, восемь вооружениях людей бросились на четырех, по двое на каждого, схватили их, обезоружили и связали. Таково было изумление несчастных, что они почти не сопоотивались.

Ходили слухи, будто бы герцог намерен покончить с врагами в ту же ночь, удавив их в тайинках дворца.

— О, мессер беонардо. — заключил Макиавелли свой рассказ, — сели бы вы только видели, как и деловал Один изверный взглад, одио движение могли его погубить. Но такая искренность била в лице его и в голосе, что — верите ли? — до последией минуты я ие подозревал инчего — отдал бы руку на отсечение, что и и притворается. Я полагаю, что из всех обманов, какие совершались в мире с тех пор, как существует политика, это прекрасиейший!

Леонардо усмехнулся.

— Конечно, — молвил он, — нельзя отказать терцогу в отваге н хитрости, но все же, признаюсь, Никколо, я так мало посвящен в политику, что не понимаю, чем собственно вы так восхищаетесь в этом предательстве?

Предательстве? — остановил его Макнавелли.—
 Когда дело, мессере, идет о спасении отечества, ие может быть речи о предательстве и верности, о зас и добре, о милосердии и жестокости, — но все средства равим, только бы цель была достигнута.

 При чем же тут спасение отечества, Никколо? Мие кажется, герцог думал только о собственной выгоде...

— Как? И вы, и вы не понимаете? Но ведь это же ясно, как день! Чезаре — будущий объединитель и самолержен Италин, Разве вы не видите?.. Никогда еще не было столь благопонятного времени для понществия геооя. как теперь. Ежели нужно было Изранлю томиться в египетском рабстве, дабы восстал Монсей, персам — под нгом мидийским, дабы возвеличился Кир, афинянам погибать в междоусобнях, дабы прославился Тезей,— то так же точно и в наши дни нужно было, чтобы Италия дошла до такого позора, в котором находится ныне, испытала худшее рабство, чем евреи, тягчаншее иго, чем персы. большие раздоры, чем афиняне, без главы, без вождя, без правления, опустошенная, растоптанная варварами, претерпевшая все бедствия, какие только может претерпеть народ, - дабы явился новый герой, спаситель отечества! И хотя в былые времена как будто мелькала для нее надежда в людях, казавшихся избранниками Божьими, но каждый раз судьба изменяла им, на самой высоте величия, перед совершением подвига. И полумертвая, почти бездыханная, все еще ожидает она того, кто уврачует ее раны — прекратит насилия в Ломбардии, грабежи и лихонмства в Тоскане и Неаполе, исцелит эти смоадные. от воемени гноящиеся язвы. И днем, и ночью взывает к Богу, молит об Избавителе...

Голос его зазвенел, как слишком натянутая струна н оборвался. Он был бледен; весь дрожал; глаза горелн. Но, вместе с тем, в этом внезапном порыве было что-то

судорожное и бессильное, похожее на припадок.

Леонардо вспомнил, как несколько дней назад, по поводу смерти Марии, называл он Чезаре «извергом».

Художник не указал ему на это противоречие, зная, что он теперь отречется от жалости к Марии, как от

постылной слабости.

— Пожнвем — увидим, Никколо, — молвил Леонардо. - А только вот о чем я хотел бы спросить вас: почему нменно сегодня вы как будто окончательно увернансь в божествениом избрании Чезаре? Или «западия Снингалльская» с большею ясностью, чем все его прочне действия, убедила вас в том, что он герой?

 Да.— ответна Никколо, уже овладев собой и опять понтворяясь бесстрастным.— Совершенство этого обмана больше, чем прочне действия герцога, показывает в нем столь редкое в людях соединение великих и противоположимх качеств. Заметьте, я не хвалю, не порицаю я только исследую. И вот моя мысль: для достижения

каких бы то ни было целей существуют два способа действия — законный или насильственный. Первый — человеческий, второй — зверский. Желающий властвовать должен обладать обонми способами - уменнем быть по производу человеком и зверем. Таков сокровенный смысл доевней басни о том, как царь Ахиллес и доугие герои вскормлены были кентавром Хироном, полубогом, полузверем. Государи, питомцы кентавра, так же, как он, соединяют в себе обе природы — зверскую и божескую. Обыкновенные люди не выносят свободы, боятся ее больше, чем смерти, и совершив преступление. падают под бременем раскаяния. Только герой, избранник судьбы, нмеет силу вынести свободу — переступает закон без страха, без угрызення, оставаясь невниным во зле, как зверн н боги. Сегодня в первый раз увидел я в Чезаре эту последнюю свободу — печать избрания!

— Да. Теперь я вас понимаю, Никколо,— в глубокой задумчивости проговорил художник.— Только мие кажется, не тот свободен, кто, подобно Чезаре, смест все, потому что не знает и не любит инчего, а тот, кто смест потому что знает и любит. Только такой свободой олоди победат зло и добро, верх и низ, все преграды и пределы жемные, все тажести, стануть, как боги, и — полечят...

Полетят? — изумился Макиавелли.

 Когда у них.— поясних Леонардо, — будет совершенное знание, они создадут крылья, нзобретут такую машину, чтобы летать. Я много думал об этом. Может быть, инчего ие выйдет — все равно, не я, так — другой, но человеческие крылья будут.

— Ну, поздравляю! — рассмеялся Никколо. — Договорились мы до крылатых людей. Хорош будет мой государь, полубог, полузверь — с птичыми крыльями. Вот

уж подлнино химера!

Прислушавшиесь к бою часов на соседней башие, он вскочил и заторопился. Ему надо было поспеть во дворец, чтобы узнать о предстоявшей казин заговорщиков.

### X٧

Итальянские государи поздравляли Чезаре с «прекраснейшим обманом». Людовик XII, узнав о «западне синигальской», назвал се «подвигом, достойным древнего римлянина». Маркиза Мантуанская, Изабелла Гонзага, прислала в подарок Чезаре к предстоявшему карнавалу сотию разноцветных шелковых масок.

«Знаменитейщая Синьора, досточтимая кума и сестоица наша, — отвечал ей герцог, — присланиую Вашею Светлостью в дар сотию масок мы получили, и они весьма для нас приятиы, по причине редкого изящества и разиообразия, особливо же потому, что прибыли ко времени и месту, лучше коих недьзя было выбрать — точно Синьория ваща заранее предугадала значение и порядок наших действий, ибо милостью Божьей мы в течение одного дия городом и стоаною Синигаллии со всеми коепостями овладели, поаведною казиью коварных изменников, супостатов наших казиили, Кастелло, Фермо, Чистериу, Монтоне и Пеоуджу от ига тиранов освободили и в должное повиновение Святейшему Отцу, Наместинку Христову привели. Всего же более сердцу нашему личины сии любезиы, как нелицемерное свидетельство братского к нам благоволения Вашей Светлости»

Никколо, смеясь, уверял, что нельзя себе представить лучшего дара мастеру всех притворств и личии — лисице Боолжа, от лисицы Гонзага, чем эта сотия масок.

### XVI

В начале марта 1503 года Чезаре вериулся в Рим. Папа предложил кардиналам изградить героя знаков высшего отличия, даруемым церковью ее защитникам — Золотою Розою. Кардиналы согласились, и через два дия назначен был обряд.

В первом ярусе Ватикана, в зале Первосвященников, выходившей окнами на двор Бельведера, собралась Рим-

ская Курия и послы великих держав.

Сияя драгоценными каменьями плувиала, в трехвенечния таре, обвемаемый павлинимим опахалами, по ступеим троив ввошел тучный бодрый семидесятилетиий старик с добродушию-величавым и благообразиым лицом папа Александр VI.

Проавучали трубы герольдов, и по знаку главиого черемониере, немца Иоганна Бурхарда, в залу вступили оруженосцы, пажи, скороходы, телохранители герцога и начальник лагеря, мессер Бартоломео Капраника, державший подиятый вверх острием, обнаженный меч Знаме-

иосца Римской Церкви.

Третъя инжияя часть меча была вызолочена, и по ией вырезаны тонкие рисунки: богиня Верности на престоле с надписью: Верность сильнее оружия; Юлий Цезарь триумфатор на колесинце с надписью: Или цезарь, или ничто. Переход черев Рубикои со словами: «Мребий брошен» и, наконец, жертвоприношение Быку, или Апису, рода Борджа, с натими юными жрицами, которые жгут фиминам над только что заколотой человеческой жертвой; на алтаре надпись: «Deo Optimo Maximo Hostia» — Бозу Всеблагому, Всемогущему Мертва. И винзу другая: «In nomine Caesaris omen»—Или Цезаря — счастие Цезаря. Человеческая жертва богу-зверю приобретала тем более ужастый смисл, что эти рисунки и надписи были заказаны в то время, когда Чезаре замышлая убийство брата своего, Джовании Борджа, чтобы получить в наследство меч Капитана и Зламеносца Римской Церкия.

За мечом шел герой. На голове его был высокий герцогский берет, осененный жемчужиым голубем Духа Свя-

того.

Ои приблизился к папе, сиял берет, стал на колени и поцеловал рубиновый крест на туфле первосвященника. Кардинал Монреале подал его святейшеству Золотую Розу, чудо ювелириого искусства, со спрятаиным в главном средием цветке, вигури золотиз, сепестков, малениким сосудцем, из которого сочилось миро, распространия как бы дыхание бесчисленных роз.

Папа встал и произиес дрожащим от умиления го-

лосом:

— Прими, возлюблениюе чадо мое, Розу сию, зиамеиующую радость обоих Иерусальнов, земного и небекого, Церкы вониствующей и торжествующей, цвет иеизглаголанияй, блаженство праведных, красу нетлениых венцов, дабы и твоя добродетель цвела во Христе, подобно Розе на бреге многих вод прозябающей. Аминь.

Чезаре принял из рук отца таниственную Розу. Папа не выдержал; по выражению очевидца — «плоть одолела его»: к иегодованию мопориото Бурхарда, нарушая чии обряда, склоиился он, протянул трепещущие руки к свиу, и лицо его сморщилось, все тучие тело заколькалось. Выпятив толстые губы и старчески заклебываясь, он пролепетал:

— Дитя мое... Чезаре... Чезаре!..

Герцог должен был передать Розу стоявшему рядом кардиналу Климента. Папа порывисто обиял сына и прижал к своей груди, смеясь и плача.

Сиова прозвучали трубы герольдов, загудел колокол на соборе Петра — и ему ответили колокола со всех церквей Рима и с крепости Святого Аитела грохот пушечиой пальбы Да здравствует Чезаре! — кричала романьольская гвардия на дворе Бельведера.

Герцог вышел к войску на балкон.

Под годубыми небесами, в блеске утрениего солица, в уприруе и золоте царственных одежд, с жемчужаных полубем Дула Святого над годовою, с таниственною Розою в руках — радостью обоих Иерусалимов — казался ои толле ие человеком, а богом.

### XVII

Ночью устроено было великолепиое шествие в масках, по рисунку на мече Валентино — Триумф Юлия Цезаря.

На колесиице с надписью Божественный Цезарь восседал герцог Романьи, с пальмовой ветвыю в руках, с головой, обвитой лаврами. Колесивцу окружали солдаты, переодетые в древиеримских легионеров, с железиыми орлами и связками копий. Все исполнено было с точностью по кингим, памятникам, барельефам и медалям.

Перед колесивцею шел человек в длинию белой одемде египетского иерофавита, держа в руках священию корутвь с геральдическим, позолочениям червленым золотом, багряным быком рода Борджа, Линсом, богом-покровителем папы Александра VI. Отроки в серебряных туниках, стипнавами, цели:

> Vivat diu Bos! Vivat diu Bos! Borgia vivat! Слава Быку! Слава Быку! Борджа слава!

И высоко иад толпою в звездиом иебе, озарениый мерцанием факелов, колебался идол зверя, огиенио-красиый, как восходящее солице.

В толпе был ученик Леонардо, Джовании Бельтраффио, только что приехавший к учителю в Рим из Флореиции. Ои смотрел на багряного зверя и вспоминал слова Апокалипсиса:

«И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему? И кто может соязиться с инм?

И я увидел Жену, сидящую на Звере Багряном, пре-

исполиениом именами богохульными, с седьмыю головами и десятью рогами.

И на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон великий,

иать блудницам и мерзостям земиым».

И так же, как иекогда писавший эти слова, Джовании, глядя на Звеоя, «дивился удивлением великим».

# ТРИНАДЦАТАЯ КНИГА

# БАГРЯНЫЙ ЗВЕРЬ

1

У Леонардо был виноградинк близ Флоренции, на колме Фьезоле. Сосед, желан отиять кусок земли, зател с инм тяжбу. Будучи в Романье, художник поручил это дело Джовании Бельтраффио и в коице марта 1503 года вызвал его к себе в Рим.

По дороге заехал Джовании в Орвьетто взглянуть на знаменитые, недавно оконченные фрески Луки Синьорелли, в соборе. Одна из фресок изображала пришествие

Антихоиста.

Анцо Антихриста поразило Джоваиии. Сиачала показалось ему замм, но когда он втляделся, то увидел, что опо не злос, а только бескоиечно страдальческое. В ясимх глазах с тяжелым, кротким взором отражалось последиее отчание мудрости, отрекшейся от Бога. Несмотря на уродливые острые уши сатира, искривлениые пальцы, напоминавшие когти зверя,— он был прекрасеи. И поред Джовании из-под этого лица выступало точно так же, как иекогда в горячечном бреду, иное, до ужаса сходное, как иекогда в горячечном бреду, иное, до ужаса сходное,

Слева, на той же картине, изображена была гибель Антихриста. Вэлетев к иебесам на невидимых крыльях, чтобы доказать людям, что он Сви Человеческий, гридущий на облаках судить живых и мертвых, враг Господено падал в бездун, пораженный Ангелом. Этот исудавщийся полет, эти человеческие крылья пробудили в Джовании знакомые стращиные мысли о Досиадол.

Вместе с Бельтраффио рассматривали фрески тучный, откормленный монах лет пятидесяти и спутник его, долсовязый человек иеопределенных лет, с голодным и веселым лицом, в платье кочующего клерка, из тех, которых в старниу звалн бродячими школярами, вагантами н голиардами.

Онн познакомились с Джованин и поехали вместе. Монах был иемец из Нюриберга, ученый библиотекарь августниского монаствиря, по имеин Томас Швейинц. В Рим ехал он хлопотать о спориых бенерициях и пребендах. Слутинк его, тоже немец, из города Зальдбурга, Гаис Платер, служил ему не то секретарем, не то шутом и конохом.

По дороге беседовали о делах церкви.

Спокойно, с иаучною ясностью, доказывал Швейниц бессмыслицу догмата папской испогрешниостн, уверяя, будто бы двадцати лет не пройдет, как вся Германия восстанет н свергиет нго Римской церкви.

«Этот ие умрет за веру,— думал Джоваиин, глядя иа сытое, круглое лицо июрибергского моиаха,— ие пойдет в огонь, как Савонаороа. Но, как зиать, может быть,

ои опасиее для церкви».

Однажды вечером, вскоре по приезде в Рим, Джовании встретнося на площади Сан-Пьетро с Гансом Платером. Школяр повел его в соседиий переулок Сниибальди, где было множество иемецких постоялых дворов для чужежемных богомольцев — в масеньхий винимй погреб под вывеской Серебряного Ежа, принадлежавший чеху гуситу, Яну Хромому, который охотию принимал и угощал отборными винами своих сдиномышленников — тайных врагов папы, с каждым дием размножавшихся вольнодумицев, заявших великого обновления церкви.

За первою общею комнатою была у Яна другая, заветная, куда допускальсь аншь избараниме. Зассь собралось целое общество. Томас Швейниц сидел на верхием почетном конце стола, прислонившись к бочке спиной, сложив толстые руки на толстом животе. Пухлос лицо его с двойным подбородком было неподвижно; крохотные осовелые глажи слинальсь: он, должию быть выпил лишиее. Изредка подымал ои стакаи в урожень с пламенем свечи, любумсь бледным золотом рейшского в граненом

хрустале.

Захожий монашек, фра Мартнио изливал свое иегодоваине на лихоимство Курии в однообразных жалобах:

— Ну, возьми раз, возьми два, ио ведь и честь, говорю, иадо зиать, а то, помнлуйте, что же это такое? Аучие разбойникам в руки попасть, чем здешини предатам. Диевной грабеж! Пеиитенциарню дай, протонотарию дай и кубикуларию, и остиарию, и коиюху, и повару, и тому, кто ведро с помоями выносит у ее преподобия, кардинальской наложинцы, прости Господи! Как в песие поется:

### Продают они Христа, Новые Иуды.

Гаис Платер встал, прииял торжественный вид и, когда все умолкли, обратив на него взоры,— возгласил протяж-

иым голосом, подражая церковному чтению:

— Приступили к папе ученики его, кардиналы и спросили: что ими делать, чтобы спастись. И сказал Алеасилдр: что спрациваете меня? в законе маписано, и я говорю вам: люби золото и серебро всем сердцем твоим и всею душой твоею, и люби богатого, как самого себя. Сис творите и живы будете. И воссел папа на престоле своем и сказал: блаженим имущие, ибо узрят лидо мое, блаженим приносящие, ибо нарекутся сынами моими, блаженим грядущие во имя серебра и золота, ибо тех есть Курня папская. Торе бедими, приходящим с пустыми руками, лучше было бы им, если бы навесили им жериов за шею и ввергли в море. Кардиналы ответили: си жеполими. И сказал папа: дети, примор вам даю, чтобы, как я грабил, так и вы грабилис с живого и мертвого.

Все рассметались. Органивый мастер Отто Марпург, седенький, балообразный старичюк с детскою улабкою, до
сих пор сидевший молча в углу, вынул из кармана сложениме тщательно листочки и предложил прочесть только
что полученную в Риме и ходившую по рукам во множестве
списков сатиру на Александар VI, в виде безыманного
инскам адиому вельможе, Паоло Савелли, бежавшему от
преследования папы к императору Максимиллану. Элесь,
в длиниом перечие, облачались элодейства и мерзости,
происходившие в доме римского первосвящениика, начиная от симонии, кончая братоубийством Цезаря и кровосмещением папы с Лукрецией, собственной дочерью. Послание заключалось ко всем государям и правителям
Европы увещанием соединиться, дабы уничтожить «этих
извергов, зверей в человеческом образе»:

«Антихрист пришел, ибо воистину у веры и церкви Божьей инкогда еще ие было таких врагов, как папа Александр VI и сын его, Чезаре».

После чтения все заговорили, обсуждая, действительио ли папа Антихрист.

Мнения были различные. Органщик Отто Марпург признался, что давио уже мысли эти не дают ему покоя

5%

и что он полагает, что не папа настоящий Антикрист, а его сми. Чезаре, который, как думают миогне, после смерт: отца сделается папою. Фра Мартино доказывал, ссмалатсь на одно место из кинги «Восхождение Иссево», что Антикрист, имея образ человечсский, в действительности будет не человеком, а только бесплотным призраком, ибо, по словам святого Кирилла Алексаидрийского,— «сым погибели, грядущий во тъме, именуемый Антикристом, есть не что иное, как сам Сатана, великий Змий, аигса Велиар, киязь мира сего, пришедший в мию».

Томас Швейинц покачал головой:

— Опибаетесь, фра Мартино. Иоани Златоуст прямо говорит: «кто сей? не сатана ли? — Отинодь. Но человек, всю силу его приявший, ибо два естества в нем, одно дъявольское, другое человеческое». Впрочем, ни папа, ни Чезаре не могут быть Антихристом: сыном Девы надлежит ему быть...

И Швейниц привел выдержку из Ипполитовой кинги

«О коичине мира».

И слова Ефрема Сирина: «Дьявол осенит деву из колена Данова и внидет во чрево ее Змей похотливый — и зачиет, и родит».

Все приступили к Швейницу с вопросами и недоумениями. Ссылаясь на св. Иеронима, Киприана, Иренея и многих других отцов церкви, монах рассказал им о пои-

шествии Антихриста.

 Одии утверждают, что родится он в Галилее, как Христос, другие — в великом граде, именуемом духовио Вавилон или Содом и Гоморра. Лицо у него будет, как лицо оборотия, и многим будет казаться похожим на лицо Христа. И сотворит он великие знамения. Скажет морю,утихиет, скажет солицу, - померкиет; и горы сдвинутся, и камни обратятся в хлебы, и насытит голодных, и больиых исцелит, и немых и слепых, и расслаблениых. Воскресит ли мертвых, не знаю, ибо в третьей книге Сибилловой сказано: воскресит; но святые отцы сомиеваются. «Над духами, говорит Ефрем, власти не имеет. — поп habet роtestatem in spiritus». И притекут к нему все племена и иароды с четырех ветров иеба — Гог и Магог, так что земля убелится палатками, море — парусами. И соберет их, и воссядет во Иерусалиме, во храме Бога Всевышиего и скажет: я есмь Сущий, я — Сыи и Отец.

— Ах ты, пес окаянный! — воскликнул фра Мартино, не выдержав, и ударил кулаком по столу.— Кто же поверит ему? Я так полагаю, фра Томас, младенцев неразумных и тех не обманет?

Швейниц опять покачал головой:

— Поверят, многие поверят, фра Мартино, и соблазиятся личиною святости, ибо плоть свою умертвит, чистоту соблюдет, с женами не осквернится, от мяса не вкусит, и не только людей, но и всякую живную тварь, всякое дыхание будет миловать. Как лесиам куропатка, созовет чужой выводок обманчивым голосом: придите ко мне, скажет, все труждающиеся и обременениые, и я успокою вас.

— Если так, — проговорил Джовании, — кто же узнает

его, кто обличит?

Монах посмотрел на него глубоким, проникновенным взором и ответил:

 Человеку сие невозможно — разве Богу. Великие правединки, и те не узнают, ибо разум их помутится. и мысли раздвоятся, так что не увидят, где свет и тьма. И будет на земле уныние народов и недоумение, каких еще не было от начала мира. И скажут люди горам: падите и скоойте нас. И будут издыхать от стоаха и ожидания бедствий, гоядуших на вседениую, ибо сиды небесные поколеблются. Й тогда сидящий на престоле во хоаме Бога Всевышиего скажет: «О чем смущаетесь и чего хотите? Овцы ли не узнали голоса Пастыря. О, род иевериый и лукавый! Знаменья хотите — и будет вам знаменье. Се узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках судить живых и мертвых». И возьмет великие комаря, устроенные хитростью бесовской, и вознесется на небо в гоомах и модинях, окруженный учениками своими, в образе ангелов — и полетит...

Джовании слушал, бледиев, с неподвижными глазами, полиыми ужаса: ему вспоминались широкие складки в одежде Антихриста, визвертаемого ангелом в бездиу, на картине Луки Синореали и точно такие же складки, бившиеся по ветру, похоже на крылав исполиксой птицы, за плечами Леонардо да Винчи, стоявшего у края пропасти, ил пустыниюй вершиние Монте-Альбано.

В это время за дверью, в соседией общей комнате, куда скрылся школяр, потому что не любил слишком долгих ученых бесса, послышались крики, двячий смех, беготия, стук падающих стульев, звои разбитого стакана: то подвыпивший Гаис шалил с хорошенькой трактириюю служанкою.

Вдруг все затихло, — должио быть, он поймал ее, поцеловал и усадил к себе на колени.

# Под рокот струн зазвучала старинная песия:

Дева виниых погребов, Сладостиая роза, Ave, ave<sup>1</sup>, я пою, Virgo gloriosa!<sup>2</sup>

Наш трактирщик трезвый плут, С хитрой лисьей рожей,—

Все же погреб твой люблю Больше Церкви Божьей.

От Кипридийых сетей И от стрел Амура

Не спасают клобуки, Четки и тоизура. За единый попелуй

Я пойду на плаху. Нацеди же мие вина,

Доброму монаху. Не боюсь святых отнов:

Зиаем мы закоиы:

В Риме золотом звучат,— И молчат каноны, Рим — разбойничий вертеп,

Путь в геениу ториый.
Папа — Божьей Церкви столп,

Только столп поворный, Ну же, дева, поцелуй! Dum vinum potamus!—

Bory Βακχy προποεм:
Te deum laudamus'l

Томас Швейниц прислушался, и жириое лицо его расплылось в блажениую улыбку. Он подиял стакан, в ко тором искрилось бледное золото рейнского, и тонким дребезжащим голосом ответил на старую песню бродячих школяров, вагантов и голнардов, первых мятежников, восставших на Римскую церковы:

> Bory Вакху пропоем: Te deum laudamus!

> > П

Леонардо занимался анатомней в больнице Сан-Спирито. Бельтраффио помогал ему.

Однажды, заметив постоянную грусть Джовании и желая чем-нибудь развлечь его, учитель предложил ему пойти вместе с ним во дворец папы.

В это время испанцы и португальцы обратились к Александру VI за разрешением спорных вопросов о владе-

Радуйся, радуйся (лат.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Славиая дева! (лат.).
<sup>3</sup> Упиваясь вииом (лат.).

<sup>1</sup> Тебя, бога, хвалим! (лат.).

иии новыми землями и островами, которые былм недавио открыты Христофором Колумбом. Папа должен был окончательно освятить пограничную черту, разделявшую шар земной, проведенную им десять лет назад, при первом известии об открытии Америки. Леомардо приглашей был вместе с другими учеными, с которыми папа желал посоветоваться.

Джовании сперва отказался, но потом любопытство превозмогло: ему хотелось увидеть того, о ком он так мио-

го слышал.

На следующее утро отправились они в Ватикан и, пройдя большую залу Первосвященников, ту самую, гъд-Александр VI вручки Чезаре Золотую Розу, вступили во внутренине покои — в приемную, так называемую залу Христа и Вожьей Матери, потом — в рабочую комнату папы. Своды и полукруги — простеночиве лунки между арками, украшены были фресками Пвитуриккю, картинами из Нового Завета и житиями святых.

Рядом, на тех же сводах, нзобразил художник замеческие таниства. Сын Юпитера — Озирис, бог солида, сходит с неба и обручается с богинею земли Изидою. Учит людей воздельнавта землю, собирать плоды, насаждать лозу. Люди убивают его. Он воскресает, выходит из земли и снов является под видом бедого бика, непроорчилого Дписа. в является под видом бедого бика, непроорчилого Дписа.

Как ин странно было здесь, в покоях римского первосвященинка, соседство картии из Нового Завета с обожествлением золотого быка рода Борджа, под видом Аписа. — единая всепроникающая радость жизни поимиряла оба таниства — сына Иеговы и сына Юпитера: тонкие молодые кипарисы гиулись под ветром между уютными ходмами, подобимми ходмам пустынной Умбоии, и в небе оеявшие птицы игоали в весениие игоы любви: оялом со св. Едизаветой, обнимавшей Матеов Божию с поиветствием: «Благословен плод чрева Твоего», - крошечный паж учил собачку стоять на задних дапках; а в Обручении Озириса с Изидою такой же точно шалун ехал голый верхом на жертвениом гусе: все дышало единою радостью; во всех укращениях, между пветочными гирляндами, ангелами с коестами и калильницами, козлоногими плящушими фавиами с тиосами и корзинами плодов, являлся таниственный бык, здатобагояный зверь — и от него-то. казалось, как свет от солица, изливалась эта радость.

«Что это? — думал Джованни.— Кощунство или детская невиниость? Не то же ли святое умиление — в лице Елизаветы, у которой младенец взыграл зо чреве, и в лице Изиды, плачущей над растерзанными членами бога Ознонса? Не тот же ан молитвенный востоот — в лице Александоа VI, склонняшего колена перед Госполом выходящим из гроба, и в анце египетских жрецов, понинмающих бога солнца, убитого дюльми и воскоесшего под вилом Аписа да

И тот бог, перед которым дюли падают инц. поют славословия, жгут фимнам на алтарях, геральдический бык оода Бооджа, пособоаженный золотой телен был не кто нной, как сам онмский пеовосвященник, обожествленный

поэтами:

Caesare magna fuit, nunc Roma est maxima: Sextus

Regnat Alexander, ille vir, iste deus. Рим был великим при Цезаре, имне же стал величайшим:

Haoctryet B Hem Asekcanao: Tot — Nesonek atot — for

И страшнее всякого противоречия казалось Джовании это беззаботное понмирение Бога и зверя.

Рассматонвая живопись, в то же воемя поисачинвался он к разговорам вельмож и предатов, наполнявших залы в ожилании папы.

— Откуда вы. Бельтрандо? — спращивал феролоского

посланника кардинал Арбореа.

 Из собора, монсиньоре. — Ну. что? Как его святейшество? Не утомнася ли?

 Нисколько. Так пропел обедию, что лучшего желать нельзя. Величне, святость, благоление ангелополобное! Мне казалось, что я не на земле, а на небе, средн святых Божьнх угодинков. И не я один, многие плакали. когда папа возносна чашу с Дарами...

— От какой болезии умер карлинал Микеле? — полюбопытствовал нелавно понехавший фоанцузский по-CYSHARK

 От пищи или питья, которые оказались вредными его желудку, -- ответна вполголоса датарий, дон Хуан Лопес, родом испанец, как большинство приближенных Александоа VI.

 Говорят, — модена Бельтрандо, — будто бы в пятницу, как раз на следующий день после смерти Микеле. его святеншество отказал в понеме испанскому послу, которого ожидал с таким нетерпением. — извиняясь горем и заботой, причиненными ему смертью кардинала.

В этой беседе, кроме явного, был тайный смысл: так, недосуг и забота, причиненные папе смертью кардинала Микеле, заключались в том, что он весь день пересчитывал деньги покойного; пища, вредная для желудка его преподобия, был знаменитый яд Борджа — сладкий белай порошок, убивавший постепению, в какие угодио заранее назначаемые сроки, или же настойка из высушенных, протертых коновь сито шпанских мух. Папа наобрел этот быстрый и легкий способ доставать деньги: в точности следя за доходами всех кардиналов, в случае нодобности, первого, кто казался ему достаточно разбогатевшим, отправлял на тот свет и объявлял себя наследтиком. Говорили, что он откарымивает их, как свиней на убой. Немец Иогани Бурхард, церемониймейстер, то и слело отмечал в дневнике своем среди описаний церковных торжеств внезапную смерть того или другого предата с невозмутнымой калткостью:

«Испил чашу. — Biberat calicem».

— А правда ли, моисеньоры,— спросил камерарий, тоже испанец Педро Караиса,— правда ли, будто бы сегодия иочью заболел кардинал Монреале?

— Неужели? — воскликиул Арбореа.— Что же с ним такое?

Не зиаю наверное. Тошнота, говорят, рвота...

 О, Господи, Господи! — тяжело вздохиул Арбореа и пересчитал по пальцам: — кардиналы Орсини, Феррари, Микеле, Монреале...

 Не здешний ли воздух, или, может быть, тибрская вода имеют столь вредные свойства для здоровья ваших

преподобий? — лукаво заметил Бельтрандо.
— Один за другим! Один за другим! — шептал Ар-

— Одии за другим! Одии за другим! — шептал Ар бореа, бледиея.— Сегодия жив человек, а завтра...

Все притихли.

Новая толпа вельмож, рящарей, телохранителей, под начальством виучатого племянника папы, дона Родригеса Борджа, камерариев, кубикулариев, датариев и других сановников Апостолической Курии хлынули в покон из общирных соседних зал Папаталло.

«Святой отец, святой отец!» — прошелестел и замер

почтительный шепот.

Толпа заволновалась, раздвинулась, двери распахиулись — и в приемную вступил папа Александо VI Борджа.

#### - 11.

В молодости ои был хорош собою. Уверяли, что ему достаточно въглянуть на женщину, чтобы воспламенить ес страстью, как будто в глазах сто сила, которая притягивает к иему женщин, как магинт — железо. До сих пор черты его, хотя распламись в чрежмерной тучности, со-

хранили величавое благообразие: смуглый цвет лица, череп голый, с остатками седых волос на затылке, большой орлиный нос, отвислый подбородок, маленькие, быстрые глазки, полные живостью исобыкновенною, мясистые, мягкие губя, выдававшиеся вперед, с выражением сластолобивым, лукавым и в то же время почти детски-простодушным.

Напрасно Джованни искал в наружности этого человека чего-лабо страшного или жестокого. Александр Борджа обладал в высшей степени даром светских приличий врожденным изяществом. Что бы или говорил и ни делал, казалось, что так именно следует сказать и сделать—

«Папе семьдесят лет,— писал один посланник,— но с каждым днем он молодеет; самые тяжкие горести его длятся не более суток; природа у него веселая; все, за что он берется, служит к пользе его, да он, впрочем, и не думает ни о чем, кроме славы и счастья дегей своих».

Борджа выводили свой род от кастильских мавров, выходцев из Африки, и, в самом деле, судя по смуглому цвету кожи, толстым губам, огнеиному взору Александра VI, в жилах его текла африканская кровь.

«Нельзя себе представить,— думал Джовании,— лучшего ореола для него, чем эти фрески Пинтуриккьо, изображающие славу древнего Аписа, рождениого солицем быка».

Сам старый Борджа, несмотря на семьдесят лет, здоровый и могучий, как матерый бык, казался потомком своего геральдического зверя, златобагряного быка, бога солнца, веселья, сладострастья и плодородия.

Александр VI вошел в залу, разговаривая с евреем, золотых дел мастером Саломоне да Сессо, тем самым, который изобразил триумр Юлия Цевари на мече Валентиво. Особой милости его святейшества заслужил ом, выреава на плоском, большом изумурде, в подражание древним камиям, Венеру Каллипиту; она так понравилась папе, что этот камень он велел вставить в крест, которым благословаля народ во время тормественных служб в соборе Петра, и таким образом, целуя Распятие, целовал прекрасную ботино.

Он, впрочем, не был безбожником: не только исполная все внешние обряды церкви, но и в тайне сердца своего был набожен; особляво же чтил Пречистую Деву Марию и полагал ее своей нарочитою Заступницей, всегдашнею теллою Молитвенницей песед Богом. Лампада, которую теперь заказывал он жиду Саломоие, была даром, обещанным Марни дель Пополо за испеденне малонны Лукоепни.

Сидя у окна, рассматривал папа драгоценные камин. Он любил их до страсти. Длинными, тонкими пальцами красном руки тиконько трогал их, перебрал, выпатив толстые губы, с выражением лакомым и сластолюбивым

Особенно понравнася ему большой хризопраз, более темный, чем нзумруд, с таниственными искрами золота

н пурпура.

Он велел принести из собственной сокровищинцы шка-

Каждый раз, как открывал ее, вспоминалась ему возлюбаемная дочь его, Лукреция, похожая на бледиую жемчужниу. Отыскав глазами в толле вельмож посланинка феррарского герцога Альфонсо д'Эсте, своего зятя, подозвал его к себе.

 Смотрн же, Бельтрандо, не забудь гостинчика для мадонны Лукреции. Не добро тебе к ией возвращаться

с пустыми руками от дядюшки.

Он называл себя «дядюшкой», потому что в деловых бумагах именовалась мадошка Лукреция не дочерью, а племянинцей его святейшества: римский первосвящениик не мог иметь законных детей.

Он порыдся в шкатулке, вынул огромную, в лесной орех, продолговатую, розовую индийскую жемчужниу, которой не было цены, поднял к свету н залюбовался: она представилась ему в глубоком выреае черного платы на матово-белой груди мадоним Лукрецин, и оп атокувствовал нерешимость, кому отдать ее — герцогине Ферарской или Деве Марицы Небесиой обещанный дар, передал жемчужниу верею и принавал вставить в лампад уна самое видиое место, между хризопразом и карбункулом, подар-ком схатама.

Испанский посол, подойдя к шкатулке, воскликиул

почтительно:

Никогда не видывал я такого множества жемчуга!

По крайней мере, семь пшеничных мер?

 Восемь с половиною! — поправил папа с гордостью. — Да, можно чести приписать жемчужок нарядный! Двадцать лет коплю. У меия ведь дочка до перлов охотница...

И, прищурив левый глаз, рассмеялся тихим странным смехом.

— Энает, плутовка, что ей к лицу. Я хочу,— прибавил торжественио,— чтобы после смерти моей у Лукрецин были лучшие перлы в Италин!

Погружая обе рукн в жемчуг, забирал он его пригоршнями н ссыпал между пальцами, любуясь, как тусклые нежные зерна струятся с шуршанием и матовым блеском.

Все, все для исе, дочки нашей возлюблениой!

повторял, захлебываясь.

И вдруг в горящих глазах его что-то промелькиуло, от чего холод ужаса пробежал по сердцу Джованин и вспомильсь ему слухи о чудовищной похоти старого Борджа к собствениой дочери.

### IV

Его святейшеству доложили о Чезаре.

Папа пригласил его по важному делу: французский король, выражая через своего посланинка при дворе Ватикана исудовольствие на враждебные замыслы герцога Валентино против Республики Флорентинской, находившейся под верховимы покровительством Францин, обвинал Александра VI в том, что он поддерживает сына в этих замыслах.

Когда доложили о приходе смна, папа взглянул украдкою иа фраицузского послаиника, подощел к нему, взялето под руку и говоря что-то на ухо, подвел как бы нечаянно к двери той комнаты, где ожидах Чезаре; потом, войдя в исе, оставил дверь, должно быть, тоже нечаянно, непритворенной, так что сказанное в соседием покое могло быть усложившими у двери, в том числе французским посланинком.

Скоро послышались оттуда яростиме крики папы.

Чезаре начал было возражать ему спокойно и почтительно. Но старик затопал на него ногами и закричал неистово:

Прочь с глаз моих! Чтоб тебе удавиться, собачьему сыиу, блудинцыиу пащенку!..

 — Ах, Боже мой! Слышнте? — шепиул французский посланник своему соседу, венецианскому ораторе Антоино Джустиннани. — Они подерутся, он прибыет его!

Джустиннани только пожал плечами: он знал, что, селя кто кого побъет, то скорее сви отда, чко теце снан Со времени убийства Чезарева брата, герцога Гандии, папа трепетал перед Чезаре, хотя полюбил его еще с большею нежностью, в которой суверный ужас соедииялся с гордостью. Все поминли, как молоденького камерария Перотото, спратващиегося от разгневаниют с герцога под одежду папы, Чезаре заколол на груди его, так что в лишо ему больнула коозь.

Джустиннами догадывался также, что теперешняя ссора их — обман: они хотят окончательно сбить с толку французского посланияма, доказав мон, что, если бы даже у герцога были какие-либо замыслы против Республики, папа в иих ие участвует. Джустиниами говаривал, что они всегда помогают друг другу: отец имкогда не делает того, что говорит; сын инкогда не говорит того, что

Погрозив вдогоику уходившему герцогу отцовским проклятьем и отлучением от церкви, папа вериулся в приемиую, весь дрожа от бешенства, задъмзась и вытирая пот с побагровевшего лица. Только в самой глубине его глаз бъсстела весслая искоа.

Подойдя к французскому посланнику, сиова отвел его в стороиу, на этот раз в углубление двери, выходившей на лвоо Бельвелем.

— Ваше святейшество, — иачал было нзвиняться вежливый француз, — мне бы не хотелось быть причиною гнева...

— А разве вы слышали? — простодушно изумился папа и, не давая опоминться, отечески ласковым движением взял его за подбородок двумя пальщами — заик особого внимания — и быстро, плавно, с неудержимым порывом заговорил о своей преданности королю и о чистоте намерений герцога.

Посланник слушал, отуманенный, ошеломленный, и, котя имел почти неопровержимые доказательства обмана, готов был скорее не верить собственным глазам, чем выражению глаз, лица, голоса папы.

Старый Борджа агал естественно, никогда не обдумывал заранее ажи, которая слагалась на устах его сама собой, так же невинию, почти непроизвольно, как в любви у женщии. Всю жизнь развивал он в себе упражнением эту способность и, наконець, достиг такого совершенства, что, хотя все знали, что ои лжет, и что, по выражению Макиавелли, «чем менее было у папы желания что-лябо исполнить, тем более давал ои клятв»,— все ему однако верили, ибо тайна этой лжи заключалась в том, что ои и сам себе верил, как художник, увлекаясь нымыслом.

## V

Кончив беседу с посланником, Александр VI обратился к своему главному секретарю, Франческо Ремолию да Илерда, кардинаму Перуджи, который некогда присутствовал на суде и казни брата Джироламо Савонаролы. Он ожидал с готовой к подписи буллой об учреждении духовной ценауоы. Папа сам обдумнявал и составлял ее.

«Призиавая, — говорилось в ией, между прочим, пользу печатного станка, изобретения, которое увековечивает истину и делает ее доступной всем, но желая предотвратить могущее произойти для Церкви зло от сочинений водыводумиях и соблазиительных, сим возбранжем печатать какую бы то ни было книгу без разрешения начальства духовного — окоужиюто викария для епископать

Выслушав буллу, папа обвел взором кардиналов с обычным вопросом:

— Ouod videtur? — Как полагаете?

— Помимо книг печатных,— возразил Арбореа,— не должно ли принять какие-либо меры и против таких сочинений рукописных, как безымянное письмо к Паоло Савелли?

— Знаю,— перебил папа.— Илерда показывал мне.
— Если вашему святейшеству уже известио...

Папа посмотрел кардиналу прямо в глаза. Тот сму-

тился.

— Ты хочешь сказать: как же не начал я розыска, не постарался уличить виновного? О, сын мой, за что же б я стал преследовать моего обвинителя, когла в словах его нет ничего кроме истины?

Отче святый! — ужаснулся Арбореа.

— Да, — продолжал Александр VI голосом горжественным и проникиовенным, — прав обвинитель мой! По-следний из грешников есмь аз — и тать, и лихоимец, и прелюбодей, и человекоубийца! Трепещу и не знаю, куда скрыть лидо мое на суде человечеком — что же будет на страшном судилище Христовом, когда и праведний едва оправдается?. Но жив Гостодь, жива душа моя!

И за меня окаянного венчан был теринем, бит по данитам и распят и умер Бог мой на кресте! Довольно капли коови Его, дабы убелить и такого, как я, паче сиега. Кто же. кто из вас, обличители — братья мон, испытал глубииы милосеодия Божьего так, чтобы сказать о гоещинке: осужден? Пусть же поаведные судом опоавдаются, мы же. гоещиме — только смирением и покавинем, ибо знаем, что нет без гоеха покаяния, без покаяния иет спасения. И согрешу, и покаюсь, и паки согрешу, и паки восплачу о грехах моих, как мытарь и блудинца, Ей, Господи, как разбойник на кресте, исповедую имя Твое! И ежели не только люди, может быть, столь же грешиые, как я, ио и ангелы, силы, начала и власти небесные осудят и отвеогиут меня.— не умодкиу, не поестану вопить к Заступинце моей. Леве Поечистой — и знаю. Она меня помилует, по-MHAVET ...

С глухим рыданием, потрясшим все тучное тело его, протянул ои руки к Божьей Матери в картине Пинтуриккью над дверью залы. Многие думали, что в этой фреске, по желанию самого папы, художник придал Мадоине сходство с прекрасной римлянкой Джулией Фариезе', наложинцей его святейшества. матерью Чезаре и Лукреции.

Джовании глядел, слушал и иедоумевал: что это шутовство или вера? а может быть, и то, и другое

вместе?

— Одно еще скажу, друзья мон,— продолжал папа, ие себе в оправдание, а во славу Господа. Писавший послание к Паоло Савслали изавъвает меня еретиком. Свидетельствуюсь Богом живым — в сем неповиней Вы сами... или нет, вы в лицо мие правды не скажете,— но хоть ты, Илерда, я знаю, ты одни меня любишь и видишь сердце мое, ты ие льстец,— скажи же мие, Франческо, скажи, как перед Богом, повинеи ли я в ереск!

Отче святый, — произиес кардинал с глубоким чувством, — мне ли тебя судить? Злейшие враги твои, если читали творение папы Александра VI «Щит Святой Римской Цеокви», должны поизнать, что в ереси ты иеповниеи.

— Слышите, слышите? — воскликиул папа, указывая и Илерду и торжествуя, как ребенок. — Если уж ои меня оправдая., значит и Бог оправдает. В чем другом, а в вольнодумстве, вы мятежном любомудрии века сего, в ерес и иеповицей! Ни единым помыслом, инже соммением

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Матерью Чезаре и Лукреции Б<mark>орджа была римлянка Ваноцца</mark> Катанен.

богопротивиым ие осквериил я души моей. Чиста и иепоколебима вера иаша. Да будет же булла сия о цензуре духовиой иовым щитом адамантовым Церкви Господией!

Ои взял перо и крупным, детски-иеуклюжим, ио величественным почерком вывел на пергаменте:

«Fiat. Быть по сему.— Alexander Sextus episcopus ser-

«Fiat. Быть по сему.— Alexander Sextus episcopus servus servorum Dei.— Александр Шестый, епископ, раб рабов Господиих».

Два моиаха цистерцианца из апостолической коллегии «печатинков» — пиомбаторе, подвесили к булле на шелковом шируе, продетом скюзь отверстия в толце пергамента, свинцовый шар и расплющили его железными щинцами в плоскую печать с оттисиутым именем папы и коестом.

 Ныие отпущаеши раба Твоего! — прошептал Илерда, подымая к иебу впалые глаза, горевшие огием безум-

иой ревиости.

Он, в самом деле, верил, что, если бы положить на одиу чашу весов все элодеяния Борджа, а на другую эту буллу о духовиой цеизуре,— она перевесила бы.

#### 71

Тайный кубикуларий приблизился к папе и что-то в соседнюю комиату и далее, через маленькую дверь, спрятаниую ковровыми обоями, в узкий сводчатый про-ото, озаренным введчим фонарем, где ожидал его повар отравлениого кардинала Монреале. До Александра VI дошли служи, будто бы количество яда оказалось недостаточным и больной выздоравливает.

Расспросив повара с точностью, папа убедился, что, несмотря на времениое улучшение, он умрет через два, три месяца. Это было еще выгодиее, так как отклоияло подозоения.

«А все-таки,— подумал ои,— жаль старика! Веселый был, обходительный человек и добрый сыи Церкви».

Сокрушенио вздохиул, понурив голову и добродушио выпятив пухлые, мягкие губы.

Папа ие агал: ои, в самом деле, жалел кардинала, и если бы можио было отиять у иего деньги, ие причинив ему вреда,— был бы счастлив.

Возвращаясь в приемную, увидел в зале Свободных Искусств, иногда служившей трапезною для маленьких дружеских поллинков накоытый стол и почувствовал голод-

Ледение земного шара отдожено было на послеобеленное время. Его святейшество пригласил гостей в трапезную.

Стол укращен был живыми белыми лилиями в хрустальных сосудах, цветами Благовещения, которые папа особенно любил, потому что девственная прелесть их напоминала ему Лукоепию.

Блюда не были ооскошными: Александо VI в пише н питье отанчался умеренностью.

Стоя в толле камерарнев. Джовании прислушивался к застольной беселе.

Датарий, дон Xvan Лопес, навел речь на сегодняшнюю спору его святейшества с Чезаре и как будто не подозоевая, что она понтвооная, начал усеодно опоавлывать геопога.

Все понсоединились к нему, превознося добродетели

— Ах, нет, нет, не говорите! — качал головой папа с ворчанвою нежностью. — Не знаете вы, друзья мон, что это за человек. Каждый день я жду, какую еще штуку выкинет. Помяните слово мое, доведет он нас всех до беды, да и сам себе шею сломает...

Глаза его блеснули отеческою гоодостью.

— И в кого только уроднася, полумаень? Вы вель меня знаете: я человек простой, бесхитростный. Что на уме то и на языке. А Чезаре. Госполь его велает.все-то он молчит, все-то поячется. Верите ди, мессеры, ниогда кричу на него, ругаюсь, а сам боюсь, да, да, собственного сына боюсь, потому что вежанв он, даже саншком вежанв, а как вдруг поглядит — точно нож в сердце... Гости принядись еще усерднее защищать герцога.

 Ну, да уж знаю, знаю, молвил папа с хитрою усмешкою. — вы его любите, как родного, и нам в обиду

не ладите...

Все понтихан, нелоумевая, каких еще похвал ему нужно.

 Вот вы все говорите: такой он, сякой, продолжал старик, и глаза его загорелись уже неудержимым восторгом. - а я вам прямо скажу: никому из вас и не синлось, что такое Чезаре! О, дети мон, слушайте — я открою вам тайну сердца моего. Не себя ведь я в нем прославляю, а некий высший Поомысел. — Два было Рима. Первый собрал племена и народы земные под властью меча. Но взявший меч от меча погибиет. И Рим погиб. Не стало в мное власти единой, и рассеялись народы, как овцы без пастыря. Но миру нельзя быть без Рима. И новый Рим котел собрать языки под яластью Духа, и не пошли к нему, ибо сказано: будещь пасти их жезалом железным. Единый же духовный жеза над миром власти не имеет. Я, первый из пап, дал церкви Господней сей меч, сей жеза железный, коим пасутся народы и собираются в стадо единое. Чезаре — мой меч. И се. оба Рима, оба меча соединяются, да будет папа Кесарем и Кесарь папою, царство Духа на царстве Меча в последнем вечном Риме!

Старик умолк и поднял глаза к потолку, где золо-

тыми лучами, как солнце, сиял багряный зверь.

— Амины! Амины! Да будет! — вторили сановники и кардиналы Римской церкви.

В зале становилось душно. У папы немного кружилась голова не столько от вина, сколько от опьяняющих грез о величи сына.

Вышли на балкон — рингиеру, выходившую на двор Бельведера.

Внизу папские конюхи выводили кобыл и жеребцов из конюшен.

 — Алонсо, ну-ка, припусти!— крикнул папа старшему конюху.

Тот понял и отдал приказ: случка жеребцов с кобылами была одной из любимых потех его святейшества. Вооота конюшни оаспакнулись: бичи захопали: по-

слышалось веселое ржание, и целый табун рассыпался по двору; жеребцы преследовали и покрывали кобыл.

Окруженный кардиналами и вельможами церкви, долго любовался папа этим эрелищем.

Но мало-помалу лицо его омрачилось: он вспоминд, как несколько лет назад любовался этой же самой потехой вместе с мадонной Лукрецией. Образ дочери встал перед дим, как живой: белокурая, голубоглазая, с немно-го тольстыми чувственьмин губами — в отца, вся свежая, нежная, как жемчужина, бесконечно покорная, тикая, во за не взнающая зала, в последнем ужасе греха непорочная и бесстрастная. Вспоминл он также с возмущением и не-навистью теперешнего мужа ее, феррарского герцога Аль-фонсо д Эсте. Зачем он отдал ее, зачем согласился на брак?

Тяжело вздохнув и понурив голову, как будто вдруг почувствовав на плечах своих бремя старости, вернулся папа в приемную.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Языки (церковнослав.)—народы.

Здесь уже приготовлены были сферм, карты, циркули, компасы для проведения великого меридиана, который должен был пройти в трехстах семидесяти португальских «легуах» к западу го островов Азорских и Зеленого Мнел. Место это выбрано было потому, что именно здесь, как утверждал Колумб, находился «пуп землю», отросток грушевидного глобуса, подобный сосцу жеиской груди — гора, достигающая лунной сферы небес, в существовании коей убедился он по отклонению магнитиой стрелки компаса во время своего первого путеше-

От крайней западной точки Португалии с одной стороны и берегов Бразилии — с другой отметили равные расстояния до меридиана. Впоследствии кормчие и астромы должиы были с большего точностью определить эти

расстояния днями морского пути.

Папа сотворил молитву, благословил земную сферу тем самым крестом, в который вставлен был изумруд с Венерой Каллинигою, и, обмакнув кисточку в красиме чернила, провел по Атлантическому океану от севернюго полюса к южнюму великую миротворную черту: все острова и земли, открытые или имевшие быть открытыми к востоку от этой черты, принадлежали Испаиии, к западу — Португалии.

Так, одним движением руки разрезал ои шар земли пополам, как яблоко, и разделил его между христиански-

ми народами.

В это миновение, казалось Джовании, Александр VI, Олаголенный и торжественный, полный сознанием своего могущества, походил на предсказанного им миродержавного Кесаря-Папу, объединителя двух дарств — земного и цебесного, от мира и не от мира сего.

В тот же день вечером, в своих покоях в Ватикане, Чезаре давал его святейшеству и кардиналам пир, на котором присутствовало пятьдесят прекраснейших римских

«благородных блудниц» — meretrices honestae.

После ужина закрыми окна ставиями, двери заперли, со столов сияли огромные серебряные подсвечники и поставили их на пол. Чезаре, папа и гости кидали жареные каштаны блудтивам, и они подбирами их, пользи на четвереньках, совершенно голые, между бесчисленным множеством восковых свечей: дрались, смеялись, визжали, падали; скоро на полу, у иог его святейшества, зашевелилась голая груда смуглых, белых и розовых тел в ярком, падавшем сиизу, блеске догоравших свечей.

Семидесятилетиий папа забавлялся, как ребенок, бросал каштаны пригоршиями и хлопал в ладоши, называя кортиджан своими «птичками»-то жогу зочками, з

Но мало-помалу лицо его омрачилось точно такою же тенью, как после полдника на рингиере Бельведера: он вспомина, как в 1501 году, в ночь кануна Весх Святых, любовался вместе с мадонной Лукрецией, возлобленною дочерью, этой же самою игрою с каштанами.

В заключение правдника гости спусткансь в собственные покои его святейшества, в залу Господа и Божьей Матери. Здесь устроено было любовное состявание между кортиджанами и сильнейшими из романьольских телохраинтелей герцога; победителям раздавались нагодам.

Так отпраздиовали в Ватикане достопамятный день Римской церкви, ознаменованный двумя великими событиями — разделением шара земного и учреждением духовной цензуры.

Асонардо присутствовал на этом ужине и видел все. Приглашение на подобные праздиества считалось величайшею милостью, от которой невозможно было отка-

В ту же иочь, вернувшись домой, писал он в диев-

«Правду говорит Сенека: в каждом человеке есть бог и зверь, скованные вместе».

И далее, рядом с анатомическим рисунком:

«Мие кажется, что люди с инзънми душами, с презрениями страстими, недостойны такого прекрасиого и солжного строения тела, как люди великого разума и совердания: довольно с инх было бы мешка с двумя отверстиями, одини — чтобы принимать, другим — чтобы выбрасывать пищу, ибо воистину они не более, как проход для пищи, как наполнители выгребных ям. Только лищом и голосом положи на людей, а во всем остальном хуже скотов».

Утром Джовании застал учителя в мастерской за работой над св. Иероинмом.

В пещере, подобной львиному логову, отшельник, стоя на колемих и глядя на Распятие, бьет себя камием в грудь с такою силою, что прирученный лев, лежащий у ног его, комтрит ему в глаза, открыв пасть, должно быть, с протяжным, унылым рыканием, как будто зверю жаль человека: Бельтраффио вспомиил другую картину Леонардо белую Леду с белым лебедем, богино сладострастия, объятую пламенем на костре Сввонароль. И опить, как уже столько раз, спрашивал себя Джовании: какая из этих двух противоположных безди ближе сердцу учителя или обе ему одинаково близки?

#### VIII

Наступило лето. В городе свирепствовала гиилая лихорадка Поитийских болот — малярия. В коище июля и в иачале августа не проходило дия, чтобы не умирал кто-

либо из поиближенных папы.

В последиие дли казался ои тревожимы и печальным. Но ие страх смерти, а иная, давиншияя тоска грызла его,— тоска по мадоние Лукреции. У иего и прежде бывали такие припадки иенстовых желаний, слепых и глухих, подобных безумию, и он боялся их: ему казалось, что,если он ие утолит их тотчас, они задушат его.

Он писал ей, умоляя приехать, хотя бы на несколько дней, надеясь потом удержать ее силою. Она ответила, что муж не пускает ее. Ни перед каким элодеяцием не остановился бы старый Борджа, чтобы истребить этого последиего, иенавистиейшего зятя своего, так же как уже истребил он всех остальных мужей Лукреции. Но с герцогом Феррары шутки были плохи: у иего была артиллерия дучшая во всей Италии.

5 августа отправился папа на загородную виллу кардинала Адриана. За ужином, иссмотря на предостережение врачей, ел свои любимые пряные блюда, запивал их тяжелым сициалийским вином и долго наслаждался опасною

свежестью римского вечера.

На следующее утро почувствовал исдомогание. Впоследствии рессказывали, будто бы, подойдя к открытому окиу, папа увидел сразу два похоромиям шествия одиого из своих камерлиитов и мессера Гульельмо Раймоидо. Оба покойника были тучивым

— Опасное время года для нашего брата, тучных лю-

дей, — молвил будто бы папа.

И только что он это сказал, горлинка влетела в окио, ударилась об стену и, оглушениая, упала к ногам его святейшества.

 Дуриая примета! Дуриая примета! — прошептал он, бледиея, и тотчас удалился в опочивальню.

Ночью сделалась с ним тошиота и рвота.

Врачи определяли болезиь различио: один называли ее терцианою, третичною лихорадкою, другие — разлитием желчи, третън — «кровяным ударом». По городу ходили слухи об отравлении папы.

С каждым часом он ослабевал. 16 августа решили прибегиуть к последиему средству — лекарству из толченых драгоцениых камией. От него больному сделалось еще

хуже.

Одиажды ночью, очиуышись от забытья, стал шарить на груди, под рубашкою. В течение многих лет Александр VI носил на себе маленький золотой ковчежец, нательную дароносицу, в виде шарика, с частицами Крови и Тела Господия. Астрологи предсказали ему, что ои ие умрет, пока будет ее иметь при себе. Сам ли ои потерял ее, или украл кто-либо из бывших при нем, желая ему смерти,— осталось тайною. Узива, что ингде ие могут отыскать ее, смежил глаза с безиадежною покорностью и проманее:

Зиачит, умру. Коичено!

Утром 17 августа, почувствовав смертельную слабость, велел выйти всем и, подозвав к себе любимого врача своего. епископа Ванозы, напомина, ему о способе лечения, изобретениом одним евреем, врачом Иннокентия VIII, перелявшим будто бы в жилы умирающего папы кровь трех младенцев.

Ваше святейшество, — возразил епископ, — вам из-

вестно, чем кончился опыт?

— Зиаю, знаю, пролепетал папа. — Но, может быть, ие удалось потому, что дети были семи, восьми лет, а нужно, говорят, самых маденьких, гоудных...

Епископ инчего не ответил. Глаза больного померкли.

Он уже бредил:

— Да, да, самых маленьких... беленьких... Кровь у них чистая, алая... Я деток люблю... Sinite parvulos ad me venire.— Не возбраняйте малым приходить ко мне...

От этого бреда в устах умирающего наместника Христова покоробило даже невозмутимого, ко всему привык-

шего епископа.

Однообразным, беспомощимм, словно утопающий, судорожно-торопливым движением руки папа все еще шарил, щупал, искал на груди своей пропавшей дароносицы с Телом и Кровью Господнею.

Во время болезии ни разу ие вспомнил о детях. Узнав, что Чезаре тоже при смерти, остался равиодушен. Когда же спросили, ие желает ли, чтобы сыну или дочери была передана его последняя воля,— отвернулся молча, как будто для него уже не было тех, кого всю жизнь любил он такой неистовой любовью.

18 августа, в пятиицу, утром, исповедался духовнику своему, епископу Каринола. Пьеро Гамбоа и приобщился,

К повечерию стали читать отходиую. Несколько раз умирающий усиливался что-то сказать или сделать знак рукою. Кардина Лисрав наклоинлея к нему и по слабым звукам, выходившим из уст его, поиял, что папа говорит:

— Скорей... скорей... читай молитву Заступнице... Хотя по перковиому чину над умирающими молитву

Хотя по церковиому чину над умирающими молитву эту читать не полагалось, Илерда исполнил последиюю волю друга и прочел: Stabat Mater Dolorosa.

На Голгофе, Магерь Божья, Так стояла у подножья Древа Крестного, где был Распят Сын Твой, — и, разящий, Душу Матери Скорбащей Смертной муки меч произил. Как Он умер, Сын Твой цежный, Одинокий, безнадежный, Очи видели Твои.

Не отринь меня, о. Дева, Дай и мис стоять у Древа Обагренного.— в крови,— обагренного.— в крови,— обагренного.— в крови,— обагренного. Обагренного и мисте дева дева додина клобии. Дай мис болью рам упиться, Мукой Сына Твоего, мукой искладиться, Мукой Сына Твоего, что отчем люби стоям И томясь, и умирам И томясь, и умирам И томясь, и умирам Мис увысите славу Два

Невыразимое чувство блеснуло в глазах Александра VI, как будто он уже видел пред собою Заступиицу. С последним усилием протянул он руки, несь встрепенулся, приподнялся, повторил коспеющим языком:

— «Не отринь меня, о, Дева!» — упал на подушки — и его не стало.

## IX

В это время Чезаре также был между жизиью и смертью.

Врач, епископ Гаспаре Торелла подверг его необычайиому способу лечения: велел распороть брюхо мулу

У Креста I стояла скорбящая Матерь Божі і (лат.)

н погрузить больного, потрясаемого ознобом, в окровавлениме дымящиеся внутренности; потом окумули его в ледяную воду. Не столько лечением, сколько неимоверным усилием воли Чезаре победил болезиь.

В эти страшные дии сохраиял он совершенное спокойствие; следил за происходившими событиями, выслушивал доклады, диктовал письма, отдавал приказания. Когда пришла весть о комчине папы, велел перенести себя через потайной ход из Ватикана в крепость Св. Ангела.

По городу распространялись целые сказания о смерти Александра VI. Венецианский посланник Марино Сануто доносил Республике, будто бы умирающий видел обезьяну, которая дразнила его, прыгая по комнате, и когда одии из кардиналов предложил поймать ее, воскликиул в ужасе: «Оставь ее, оставь: это — дьявол!» Другие рассказывали, что он повторял: «Иду, иду, только погодн еще немного!» и объясняли это тем, что, находясь в конклаве, избиравшем папу после кончины Иннокентия VIII.-Родриго Борджа, будущий Александр VI, заключил договор с дьяволом, продав ему душу свою за двенадцать лет папства. Уверяли также, будто бы, за минуту до смерти, у изголовья его появилось семь бесов; только что он умер, тело его начало разлагаться, кипеть, выбрасывая пену изо ота, точно котел на огне, стало поперек себя толше, вздулось горой, утратив всякий человеческий образ, н почернело, «как уголь или самое черное сукно, а лицо сделалось, как лицо эфнопа».

По обычаю, перед погребением римского первосвященика, саедовало служить заупокойные обедин в соборе св. Петра в течение десяти дией. Но таков был ужас, внушаемый останками папи, что никто не хотех служить. Вокрут тела не было ин свечей, ин ладана, ин чтецов, ин сгражей, ин молящихся. Долго не могли найти гробовщиков. Наконец отмеклалось шесть негодем, тотовых на все за стакан вина. Гроб оказался не ввору. Тогда с головы папы спяли трежвеченуную тивару, набросими на него, вместо покрова, дырявый ковер и кое-как иниками втисиули тело в слишком короткий и узекий ящик. Доругие увералы, будто бы, не удостоив гроба, сволокан его в яму за ноги, привзав к ини весевку, как падаль 1 дил труг зачумсенного.

Но и после того, как тело зарыли, ие было ему покоя: суеверный ужас в народе все увеличивался. Казалось, что в самом воздуже Рима к смертоносному дыханию маларии присоединился новый, иеведомый, еще более отвратительный и зловещий смода. В соборе св. Петра стала. являться черная собака, которая бегала с иеимовериюю скоростью, правильными расходящимися кругами. Жители Борго не смели выходить из домов с наступлением сумерек. И многие были твердо уверения в том, что папа Александр VI умер ие настоящею смертью— вокоресиет, сядет сиова на престол — и тогда начнется царство Анти-криста.

Обо всех этих событнях и слухах Джовании подробно узиавал в переулке Синибальди, в погребе чеха-гусита Яна Хромого.

## х

В это время Леонардо, вдали от всех, безмятежно работал над картиною, которую начал давно по заказу монахов-сервитов для церкви их. Санта-Мария дель Аннуицната во Флоренции, и потом, будучи на службе Чезаре Борджа, продолжал со своею обычною медлительностью. Картина взображала св. Анну и Деву Марию.

Среди пустыиного горного пастбища, на высоте, откуда виднеются голубые вершины дальних гор и тихие озера, Дева Марня, по старой привычке, сидя на коленях матерн, удерживает Инсуса Младенца, который схватил ягнеика за уши, понгнул его к земле и подиял иожку с шаловливою резвостью, чтобы вскочить верхом. Св. Анна подобна вечно юной Сибилле. Улыбка опущенных глаз н тоиких, нзвилистых губ, неуловимо скользящая, полная тайны и соблазиа, как прозрачно-глубокая вода. — улыбка зменной мудрости, напоминала Джовании улыбку самого Леонардо. Рядом с ней младенчески ясный лик Маони дышал поостотою голубиною. Мария была совершенная любовь, Анна — совершенное знание. Мария знает, потому что любит, Анна любит, потому что знает. И Джоваинн казалось, что, глядя на эту картнну, он поиял впервые слово учителя: великая любовь есть дочь великого познания.

В то же время Леонардо исполиял рисунки разнообразных машин, гигантских подъемных лебедок, водокачальных насосов, приборов для вытягнвания проволок, пил для самого твердого камня, станков сверлящих для выделки железных прутьев,— ткацких, суконострижных, канатопрядидьных, гончарных.

И Джовании удивлялся тому, что учитель соединяет эти две работы — над машинами и над св. Аниой. Но

соединение не было случайным.

«Я утверждаю, — писал он в Началах Механики, — что сила есть нечто духовное, незримое; духовное, потому что в ней жизнь бестелесная; незонмое, потому что тело, в котором рождается снла, не меняет ни веса, ни вида».

С одинаковой радостью соверцал он, как по членам прекрасных машин — колесам, оычагам, пружинам, дугам, приводным ремням, бесконечным винтам, шурупам, стержням, могучим железным валам н маленьким зубчикам, спицам, тончайшим калевкам — ходит сила, перелнвается; и точно так же — любовь, сила Духа, которою движутся мном, течет, передивается от неба к земле, от матери к дочери, от дочерн к внуку, таниственному Агицу, чтобы, совершая вечный круг, вернуться вновь к Началу Своему

Участь Леонардо решалась вместе с участью Чезаре. Несмотря на спокойствие и отвагу, которые сохранял Чезаре. — «великий знаток судьбы», по выражению Макнавелли, чувствовал, что счастье от него отвернулось. Узнав о смерти папы и болезни герцога, враги его соединились и захватили земли Римской Кампаньи. Просперо Колонна подступал к воротам города; Вителли двигался на Читта ди Кастелло; Джан-Паоло Бальони — на Перуджу; Урбино возмутилось; Камерино, Кальн, Пномбино, одно за другим, отпадали; конклав, открытый для избрания нового папы, требовал удаления герцога из Рима. Все изменяло, все рушнлось.

И те, кто недавно трепетали перед ним, теперь издевались и понветствовали гибель его — лягали издыхающего льва ослиным копытом. Поэты слагали эпиграммы:

> «Или инчто, или Цезарь!»— А если и то, и другое? Цезарем ты уже был, будещь ты скоро инчем.

Однажды, во дворце Ватикана, беседуя с венецнанским посланником Антонио Джустиниани, тем самым, который, во дни величня герцога, предсказывал, что он «сгорит, как соломенный огонь», Леонардо завел речь о мессере Никколо Макнавелли.

- Говорил ли он вам про свое сочинение о государ-

ственной науке?

— Как же, беседовали не раз. Мессер Никколо, конечно, изводит шутить. Никогда не выпустит он в свет этой книги. Разве о таких предметах пишут? Давать советы правителям, разоблачать перед народом тайны власти, доказывать, что всякое государство есть не что иное, как насилие, прикрытое личиной правосудия — да ведь это все равио, что кур учить лисьим хитростям, вставлять овцам волчьи зубы. Сохрани нас Боже от такой политики!

— Вы полагаете, что мессер Никколо заблуждается и переменит мысли?

Ничуть. Я с ним совершенно согласеи. Так надо делать, как он говорить, во не говорить. Впрочем, если он выпустит в свет эту кингу, никто ие пострадает, кроме иего самого. Бог милостив, овцы и куры поверят, как верили доимне своим закониым повелителям, волкам и лисцам, которые обвинят его в доявольской политике— в лисьей хитрости, в волчьей лютости. И все останется в лисьей хитрости, в волчьей лютости. И все останется наш век хватит!

## ΧI

Сенью 1503 года пожизиенный гоифалоньер Флоренгниской Республики, Пьеро Содернии пригласил к себе Леонардо из службу, намереваясь послать его в качестве военного механика в Пизанский лагерь для устройства осадиях жащии.

Художник проводил в Риме последние дин.

Однажды вечером бродил он на холме Палатинском. Талат, сде возвышались некогда дворды императоров — Августа, Калигулы, Септимия Севера, — теперь только ветер шумел в развалинах, и между серыми оливами слашалось блеяние пасущихся овец да стрекотание кузнечиков. Судя по множеству обломков белого мрамора, изваяния богов неведомой прелести почивали в земле, как мертвецы, ожидающие воскресения.

Вечер был ясный. Кнрпнчные остовы арок, сводов н стеи, озарениые солицем, горячо алели в темно-синем небе. И царственнее, чем пурпур н золото, которые некогда укращали чертоги римских императоров, были пур-

пур и золото осенних листьев.

На севериом склоне холма, недалеко от садов Капроника, Леонардо, стоя на коленях, раздвигал травы и винмательно рассматривал осколок древнего мрамора с тонким узором.

По узкой тропнике из кустов вышел человек. Леонардо взглянул на него, встал, взглянул еще раз, подошел

и восканкиул:

Вы ли это, мессер Никколо? — н, не дожидаясь ответа, обиял и поцеловал как родного.

Одежда секретаря Флоренции казалась еще старее и бедиее, чем в Романье: видно было, что правители рес-

публики по-прежнему не баловали его — держали в черном теле. Он похудел; бритые щеки осунулись; длинная, тонкая шея вытянулась; плоский утиный нос выдавался вперед еще острее, и ярче горели глаза лихорадочным блеском.

Леонардо стал расспрашивать его, надолго ли он в Рим и какими поручениями. Когда художник упомянул о Чезаре, Никколо отвериулся, избегая взоров его и пожимая плечами, возразил холодно, с напускною небрежностью:

 По воле судеб я был в моей жизни свидетелем таких событий, что давно уже не удивляюсь ничему...

И, видимо желая переменить разговор, спросил, в свою очередь, Леонардо, что он поделывает. Узнав, что художник поступил на службу Флорентинской Республики, Макиавелли только махиул рукой:

— Не обрадуетесь! Бог знает, что лучше — злоденияя такого геров, как Чезаре, или добродетели такого муравейника, как наша Республика. Впрочем, одно стоит другого. Меня спросите я ведь кое-что знаю о предестак народного правления! — усмехнулся он своею горькою усменткого.

Леонардо сообщил ему слова Антония Джустиниани о лисьей хитрости, которой, будто бы, он, Макиавелли, собирается учить кур, о волчьих зубах, которые он хочет вставить овцам.

— Что правда, то правда! — добродушно рассмевался Никколо. — Раздразню я гусей — отсюда вижу, как честные люди готовы будут сжечь меня на костре за то, что я первый заговорил о том, что делают все. Тираны объявят меня буитовщиком народа, народ — приспешником тиранов, святощи — безбожником, добрые — замм, а заме возненавидят меня больше всех, потому что я буду им казаться заес, чем сами они.

И прибавил с тихою грустью:

— Помните наши беседы в Романье, мессер Леонардо З Я часто думаю о них, и мне кажется иногда, что у нас с вами общая судьба. Открытие новых истин всегда было и будет столь же опасию, как открытие новых земель. У тиранов и толны, у малых и веляких — мы с вами везде чужие, лишине — бездомные бродяги, вечные изтианники. Кто не похож на всех, тот одии против всех, ибо мир создан для черни, и нет в нем никого, кроме черни.— Так-то, друг мой,— продолжал он еще тише и задумчивес,— скучно, товорю я, жить на свете, и, пожазадумчивес,— скучно, товорю я, жить на свете, и, пожалуй, самое скверное в жизии не заботы, не болезии, не бедиость, не горе - а скука...

Модча спустидись они по западному склону Падатина и тесной гоязной удицей вышли к полиожию Капитолия, к развалинам храма Сатурна — месту, гле некогла был Римский Форми

## XII

По обеим сторонам доевней Священной Удины. Сакра-Вна, от арки Септимия Севера до амфитеатра Флавиев, лепились жалкие, ветхие домишки. Рассказывали, будто бы основания многих из них сложены из обломков драгоценных изваяний, из членов одимпийских богов; в течение столетий Форум служил каменоломией. В развалинах языческих капиш уныло и робко ютились хоистианские перкви. Наслоения уличного мусора, пыли, навоза возвысная усовень почвы больше, чем на десять локтей. Но все еще кое-гле возноснансь доевние колониы с частями аохитоавов, гоозивших палением.

Никколо указал спутинку место Римского Сената, Курии, народного Собрания, теперь называвшееся Коровьим Полем. Здесь был скотный рынок. Пары белых круторогих быков и черных буйволов лежали на земле: свиньи хоюкали в лужах, поросята визжали. И упавшие мрамориые колонны, плиты с полустертыми надписями, облепленные скотским пометом, утопали в черной жидкой грязи. К триумфальной арке Тита Веспаснана прислонилась старая рыцарская башия, некогда разбойничье гиездо баронов Франджипани. Тут же, перед аркою, была харчевия для земледельнев, понезжавших на скотный омнок. Из окон слышались крики ругавшихся жеищии, и вылетал клубами чад прогорклого масла и жареной рыбы. На веревке сущились лохмотья. Старый инщий с лицом, изможденным анхорадкой, сидя на камие, завертывал в оубище больную распухшую ногу.

Виутон, по обени сторонам победной арки, были два барельефа: на одном — император Тит Веспасиан, завоеватель Иерусалима, в триумфальном шествии, на колесиице, запряженной квадригою; на другой — еврейские пленники в оковах, с трофеями победителя — жертвенною тоапезой Иеговы, хаебами поедаожения и седмисвещииками Соломонова храма; вверху, посередние свода — ширококрылый орел, возносящий на Олимп обожествлениого Кесаря. На челе ворот Никколо прочел унелевшую иадпись: «Senatus populusque Romanus divo Tito divi Ves-

pasiani filio Vespasiano Augusto» 1.

Солице, проинкая под арку со стороны Капитолия, озарило триумф императора последиими багровыми дучами сквозь голубоватые, подобные облакам фимиама,

смоадиые волиы кухоиного чада.

И сердце Никколо болезиенио сжалось, когда, в последний раз оглянувшись на Форум, увидел он розовый отблеск вечериего света на трех одиноких колоннах из белого мрамора перед церковью Мария Либератриче. Унылый, дряхло-лепечущий звои колоколов, вечериий благовест Ave Maria казался похоронной жалобой над Римским Форумом.

Они вошли в Колизей

 Да,— проговорил Никколо, глядя на исполниские глыбы камия в стенах амфитеатра, - те, кто умели строить такие здания, не нам чета. Только здесь, в Риме, чувствуещь, какая разница между нами и древними. Куда уж иам сопериичать с иими! Мы и представить себе ие можем, что это были за люди...

 Мие кажется, — возразил Леонардо медленио, как будто с усилием, выходя из задумчивости. — мие кажется. Никколо, вы непоавы. Есть и у нынешних людей сила

ие меньшая, чем у древних, только иная...

 Уж ие хоистианское ли смиоение? Да. между поочим, и смиоение...

Может быть, — произиес Макиавелли холодио.

Они присели отдохиуть на нижиюю, полуразрушениую ступень амфитеатра.

 Я полагаю, — продолжал Никколо с виезапиым порывом, — я полагаю, что людям следовало бы или прииять, или отвергиуть Христа. Мы же не сделали ни того, ни доугого. Мы не хоистиане и не язычники. От одного отстали, к доугому не поистали. Быть добомми силы не имеем, быть замми стоашимся. Мы ин чеоные, ин белые только серые; ни холодиые, ни горячие — только теплые. Так изолгались, измалодушествовались, виляя, хромая на обе ноги между Христом и Велиаром, что имиче уж и сами, кажется, не знаем, чего хотим, куда идем. Древине, те по крайней мере, знали и делали все до конца — не лицемерили, не подставляли правой шеки тому, кто ударяд их по девой. Ну, а с тех пор, как дюди повериди, что

<sup>«</sup>Весь народ — божественному Титу, божественного Веспаснана сыну, Веспаснану Августу [императору] (лаг.).

ради блаженства на иебе должно терпеть всякую неправду на земле, негодяям открылось всянкое и беополасное поприще. И что же в самом деле, как не это новое учение, обессилнло мир и отдало его в жертву мерзавцам?..

Голос его дрожал, глаза горелн почтн безумною ненавнстью, лицо нсказилось, как бы от нестерпимой боли.

Леонардо молчал. В душе его проходили ясные, детские мысли, такие простые, что он не сумел бы их выразить: он смотрел на голубое небо, снявшее сквозо трещнны стен Колизея, и думал о том, что ингде не кажется лазурь небес такой вечно юной и радостной, как в щелях полозаозиченных залинй.

Некогда запосватели Рима, северные варвары, не умевшие добывать руду из земли выпули железные скрепы,
соедниявшие камин в степах Коливея, чтобы древнее римское железо перековать на новые мечи; и птицы сыпысебе гнезда в отверстнах выпутых скреп. Леонардо следил,
как черные галки, слетаясь на вочлег с весельми криками,
пратались в гнезда, и думал о том, что миродержавные
кссари, воздвигавшие это здание, варвары, разрушавшие
его, не подозревами что трудятся для тех, о которых
сказано: они не сеют, ие жнут, не собирают в житинцы,
и Отец Небесный питает их.

Он не возражал Макиавелли, чувствуя, что тот не поймет, нбо все, что для него, Леонардо, было радостью, для Никколо было скорбью; мед его был желчью Никколо; великая иенависть — дочерью великого познания.

— А знаете ли, мессер Леонардо, — произнес Макнавелли, желая, по обыкновенню, кончить разговор путкою, — я теперь только вижу, как ошнбаются те, кто считает вас ерстиком и безбожником. Попоминте слов оме в день Стращного суда, как разделят нас на опец и на козлиц, быть вам со смиренными овечками Христовыми, быть вам в рако со святьми угодинками!

 И с вами, мессер Никколо! — подхватил художник, смеясь. — Если уж я попаду в рай, то и вам не миновать. — Ну, нет, слуга покорный! Заранее уступаю место мое всем желающим. Довольно с меня скуки земной...

И анцо его вдруг озарнаось добродушною веселостью. 
— Послушайте, друг мой, вот какой вещий сои присинася мие однажды: привели меня, будто бы, в собрание 
голодных и грязных оборванцев, монахов, блудинц, рабов, 
калек слабоумных и объявнаи, что это те самые, окоги, 
казано: блаженны инщие духом, нбо их есть Царствие

Небесное. Потом привели меня в другое место, где увядае я соим величавых мужей, подобный древнему Сенату; здесь были полководцы, императоры, папы, законодатели, философы — Гомер, Александр Великий, Платон, Марк Аврелий; оин беседовали о науке, искусстве, делах государственных. И мие сказали, что это ад и души грешников, отвергиутых Богом за то, что возлюбили они мудрость века сего, которая есть безумие пред Господом. И спросили, куда я желаю, в ад или в рай? «В ад.— воскликиул я,—конечно, в ад к мудецам и героям!»

 Да, если все это в действительности так, как вам приснидось. — возразил Леонардо. — то ведь и я, пожадуй.

ие прочь...

 Ну, иет, поздно! Теперь уж не отвертитесь. Насильно потащат. За христианские добродетели наградят

вас и раем христианским.

Когда оин вышли из Колизея, стемиело. Огромный статитика, разревая слои облаков, прозрачимх, как пердамутр. Сквозь дымиую, сизую мглу, расстилавшуюся от Арки Тита Веспасиана до Капитолия, гри одинокие, бледные колониы перед церковью Мария Либератриче, подобыве прызракам в сизини луым казались еще прекраснее. И дряхло-лепечущий колокол, сумеречный Апдеlus 1 еще заунывнее звучал, как похоронный плач, над Римским Форумом.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Ангеа [Божий воявестил Марии]» (дат.)— католическая мо-

# ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КНИГА

## МОНА ЛИЗА ДЖОКОНДА

.

Леонардо писал в Книге о живописи:

«Для портретов имей особую мастерскую — двор продолговатый, четырскугольный, шириной в десять, длиной в двадцать локтей, со стенами, крашениями в черную краску, с кровельным выступом по стенам и полотияным навесом, устроенным так, чтобы, собираясь или распускаясь, смотря по надобности, служил он защитой от солица. Не натянув полотна, пнши только перед сумерками, нан когда облачию и туманно. Это — свет совесшеный».

Такой двор для писання портретов устроил он в доме хозянна своего, знатного флорентинского гражданина, комисария Синьории. снер Пьеро дв. Варто Мартелан, любителя математики, человека умного и дружески расположенного к Леонардо, — во втором доме по девой стороне улицы Маргелан, ежели нати от плошади Сан-Люзвании

к Палацио Медичи.

Однажды, в конце весны 1505 года, был тихий, теплый и туманный день. Солнце просвечивало сквозь влажную дымку облаков тусклым, точно подводным, светом, с тенями нежными, тающими, как дым — любимым светом Леонардо, дающим, как он утверждал, особенную прелесть женским лицам.

«Неужели не придет?» — думал он о той, чей портрет писал почти тои года, с небывалым для него постоянством

н усерднем.

Он приготовил мастерскую для ее прнема. Джованни Бельтраффно украдкой следна за ним и удивлялся тревоге ожидания, почти нетерпению, которые были несвойственны всегда спокойному учителю.

Леонардо привел в порядок на полке разнообразные кистн, палитры, горшочки с красками, которые, застыв, подернулись, как будто льдом, светлою корою клея; снял Андреа Саланио принес ноты и начал настранвать внолу. Пришел и другой музыкант, Аталанте. Леонардо знавал его еще в Милане при дворе герцога Моро. Осо-бенио хорошо играл он на изобретенной художником серебряной лютие, имевшей сходство с лошадниким черепом.

Дучших музыкантов, певцов, рассказчиков, поэтов, самых остроумных собеседников приглашал Асонарадо в свою ом мастерскую, чтобы они разваскали ее, во набежание скуки, с сообственной лицам тех, с кого пишут портреты. Он изучал в ее лице игру мыслей и чувств, возбуждаемых беселами, повествованиями и музькой.

Впоследствин собрания эти сделались реже: он знал,

Впоследствии соорания эти сделались реже: он знал, что они больше ие нужны, что она н без них не соскучится. Не прекращалась только музыка, которая помогала обонм работать, потому что и она принимала участие в работе над\_своим портретом.

Все было готово, а она еще не приходила.

«Неужели не придет? — думал ои.— Сегодия свет и тени как будто нарочно для нее. Не послать ли? Но она ведь знает, как я жду. Должна прийти».

И Джованин видел, как нетерпеливая тревога его уве-

личнвалась.

Вдруг легкое дыхание ветра отклонило струю фонтана; стекло заявенко, лепести белых ирисов под водниой пылью вздрогнули. Чуткая лань, вытаную шею, насторожилась. Леонардо прислушался. И Джованин, хотя сам пічето еще не слышал, по лицу его попял, что это — она.

Сначала, со смиренным поклоном, вошла сестра Камилла, монахния-конвертита, которая жила у нее в доме и каждый раз сопровождала ее в мастеоскую художинка. нмея свойство стнраться и делаться невидимой, скромно усевшись в углу с молитвенником в руках, не подымая глаз и не произнося ин слова, так что за три года их посещений Леонардо почти не слыхал ее годоса.

Вслед за Камнллою вошла та, которую здесь ожидалн все, — женщина лет тридцати, в простом темном платье, с поозоачно-темной дымкой, опущениой до середниы лба, —

мона Анза Джоконда.

Бельтраффио знал, что она неаполитанка из доевнего рода, дочь некогда богатого, но во время французского нашествня в 1495 году разорившегося вельможи Антонно Джерардини, жена флорентинского гражданина, Франческо дель Джокондо. В 1481 году вышла за него дочь Мариано Ручеллан. Через два года она умерла. Он женился на Томмазе Виллани и после смерти ее уже в третий раз — на моне Лизе. Когда Леонардо писал с нее поотрет, художнику было за пятьдесят лет, а супругу моны Лизы, мессеру Джокондо, сорок пять. Он был выбран одним из XII буономини и скоро должен был сделаться приором. Это был человек обыкновенный, каких много всегда и везде. — ни очень дурной, ни очень хороший, деловитый, расчетливый, погруженный в службу и сельское хозяйство. Изящная молодая женщина казалась ему самым поистойным украшением в доме. Но прелесть моны Анзы была для него менее понятной, чем достоинство новой породы сицианиских быков нан выгода таможенной пошлины на сырые овечьи шкуры. Рассказываан, что замуж вышла она не по любви, а только по воле отца, и что первый жених ее нашел добровольную смерть на поле сражения. Ходнан также слухи, может быть, только сплетни, и о доугих ее страстных, упорных, но всегда безнадежных поклонинках. Впрочем, заые языки а таких во Флооенции было не мало — не могли сказать ничего дурного о Джоконде. Тихая, скромная, благочестивая, строго соблюдавшая обряды церкви, милосердная к бедным, была она доброю хозянкою, верною женою н не столько мачехой для своей двенадцатилетней падчерицы Дианоры, сколько нежною матерью.

Вот все, что знал о ней Джованни. Но мона Лиза, приходившая в мастерскую Леонардо, казалась ему сов-

сем другою женщиною.

В течение трех лет — время не истощало, а напротив, углубляло это странное чувство — при каждом ее появлении он испытывал удивление, подобное страху, как перед чем-то призрачным. Иногда объяснял он чувство это тем, что до такой степени привык видеть лицо ее на портрете, и столь велико искусство учителя, что живая мона Лиза кажется ему менее действительной, чем изображенная на полотне. Но тут еще было и что-то другое, более таинственное.

Он знал, что Леонардо имеет случай видеть ее только во время работы, в присутствии других, порой многих приглашенных, порой одной, неразлучной с нею сестры Камиллы — и никогда наедине, а между тем Джовании чувствовал, что есть у них тайна, которая сближает и уединяет их. Он также зиал, что это — не тайна любви, или, по крайней мере, не того, что люди называют любовью

Он слышал от Леонардо, что все художники имеют наклоиность в изображаемых ими телах и лицах подражать собственному телу и лицу. Учитель видел поичину этого в том, что человеческая душа, будучи создательницей своего тела, каждый раз, как ей предстоит изобрести новое тело, стремится и в нем повторить то, что уже некогда было создано ею, - и так сильна эта иаклонность, что порой даже в портретах, сквозь внешнее сходство с изображаемым, мелькает, если не лицо, то, по крайней мере, дуща самого художника.

Происходившее теперь в глазах Джовании было еще поразительнее: ему казалось, что не только изображенная на портрете, но и сама живая мона Лиза становится все более и более похожей на Леонардо, как это иногда бывает у людей, постоянно, долгие годы живущих вместе. Впрочем, главная сила возраставшего сходства заключалась не столько в самих чертах — хотя и в них в последнее время она ниогда изумаяла его, -- сколько в выражении глаз и в улыбке. Он вспоминал с неизъяснимым удивлением, что эту же самую улыбку видел у Фомы Неверного, влагающего оуку в язвы Господа, в изваянии Вероккью, для которого служил образцом молодой Леонардо, и у прародительницы Евы перед Древом Познания в первой картине учителя, и у ангела Девы в скалах, и у Леды с лебедем, и во многих других женских лицах, которые писал, рисовал и лепил учитель, еще не зная моны Лизы, - как будто всю жизнь, во всех своих созданиях, искал он отражения собственной прелести и, наконец, нашел в лице Джоконды.

Порой, когда Джованни долго смотрел на эту общую удыбку их, становилось ему жутко, почти стращно, как перед чудом: явь казалась сиом, сон явью, как будто мона

Анза была не живой человек, не супруга флорентинского гражданина, мессера Джоконда, обыкновенненшего из модей, а существо, подобное поизоакам. — вызванное волей учителя. — оборотень, женский двойник самого Леонаодо

Джоконда гладнаа свою аюбимицу, белую кошку, которая вскочила к ней на колени, и невидимые иском перебегали по шерсти с чуть слышным треском под неж-

ными тонкими пальпами

Леонардо начал работу. Но вдруг оставил кисть, винмательно всматонваясь в анцо ее: от взоров его не ускользала малейшая тень или изменение в этом лице.

Малонна. — проговория он. — вы сегодня чем-ни-

буль встоевожены?

Джованни также чувствовал, что она менее похожа на свой поотрет, чем всегла.

Анза подняла на Леонардо спокойный взор.

— Да, немного, — ответна она. — Дианора не совсем здорова. Я всю ночь не спала.

— Может быть, усталь, н вам теперь не до моего порт-

оета? Не аучше ан отложить?...

— Нет. ничего. Разве вам не жаль такого дия? Посмотрите, какие нежные тени, какое влажное солнце: это мой день! — Я знала.— поибавила она, помолчав,— что вы жде-

те меня. Поишла бы оаньше, да задеожали, — мадонна

Софонизба...

— Kто такая? Ах. ла. знаю... Голос, как у плошалной торговки, и пахнет, как на лавки продавца духов...

Лжоконда усмехнулась.

 Мадонне Софонизбе, — продолжала она, — непременно нужно было рассказать мне о вчерашнем празднике в Палаццо Веккьо у яснейшей синьоры Арджентины, жены гонфалоньера, и что именно подавали за ужином. и какие были наояды, и кто за кем ухаживал...

 Ну. так и есть! Не болезнь Дианоры, а болтовня этой трещотки расстроила вас. Как странно! Замечали вы, мадонна, что нногда какой-нибудь вздор, который мы слышим от посторонних люден, и до которого нам дела нет. — обыкновенная человеческая глупость или пошлость — внезапно омрачает душу и расстраивает больше. чем сильное горе?

Она склонила молча голову: видно было, что давно уже привыкан они понимать друг друга, почти без слов,

по одному намеку.

Он снова попытался начать работу.

Расскажите что-иибудь, проговорила мона Лиза.
 Что)

Немиого подумав, она сказала:

О царстве Венеры.

У иего было иесколько любимых ею рассказов, большею частью из своих или чужих воспоминаний, путешествий, наблюдений над природою, замыслов картин. Он рассказывал их почти всегда одними и теми же словами, поостыми, полудетскими, под звуки тихой музыки,

Леонардо сделал зиак и, когда Аидреа Салаино на виоле, Аталаите на серебриной лютие, подобной лошадииому черепу, заиграли то, что было заранее выбрано и иеизмению сопровождало рассказ о удерстве Венеры, начал своим тоиким женственным голосом, как старую сказку или колыбельную песию;

 Корабельщики, живущие на берегах Киликии, уверяют, будто бы тем, кому суждено погибнуть в волнах, иногда, во время самых страшных бурь, случается видеть остров Кипр — царство богини любви. Вокруг бушуют водим, вихои, смерчи, и многие мореходы, привлекаемые поелестью острова, сломали корабли свои об утесы, окруженные водоворотами. О, сколько их разбилось, сколько потонуло! Там, на берегу, еще виднеются их жалобиме остовы, полузасыпанные песком, обвитые морскими травами: один выставляют нос, доугие — коому: один — зияющие бревиа боков, подобные ребрам полусгиивших трупов, другие — обломки руля. И так их миого, что это похоже на день Воскресения, когда море отдаст все погибшие в нем корабли. А над самым остоовом — вечно голубое небо. сияние солица на холмах, покрытых цветами, и в воздухе такая тишина, что длинное пламя курильниц на ступенях перед храмом тяиется к небу столь же прямое, недвижное, как белые колонны и черные кипарисы, отражениые в зеркально гладком озере. Только струн водометов, переливаясь через край и стекая из одной порфировой чаши в другую, сладко журчат. И утопающие в море видят это близкое тихое озеро; ветер приносит им благовоине миртовых рощ — и чем страшиее буря, тем глубже тишина в царстве Киприды.

Он умолк; струны лютии и виолы замерли, и иаступила та тишина, которая прекрасиее всяких звуков, — тишина после музыки. Только струи фонтана журчали, ударяясь о стеклянные полушария.

И как будто убаюканная музыкой, огражденная тишиною от действительной жизии — ясная, чуждая всему, кроме воли художника.— мона Лиза смотрела ему прямо в глаза с улыбкою, полною тайны, как тихая вода, совершенно прозрачная, но такая глубокая, что сколько бы взоо ни погоужался в нее, как бы ни испытывал, дна не увидит.— с его собственною удыбкою.

И Джованни казалось, что тепеоь Леонаодо и мона Лиза полобны двум зеокалам, которые, отражаясь одно

в доугом, углубляются до бесконечности.

11

На следующий день утром художник работал в Паланно Веккьо нал Битеой пои Ангидои.

В 1503 году, приехав из Рима во Флоренцию, получил он заказ от пожизненного гонфалоньера, тогдашнего верховного правителя Республики, Пьеро Солериии, изоболянть какую-либо достопамятную битву на стене новой залы Совета, во двооце Синьории, в Палацио Веккьо. Художник выбрал знаменитую победу флорентинцев при Аигиари, в 1440 году, над Никколо Пичиниио, военачальником геопога Ломбардии, Филиппо-Мария Висконти.

На стене залы Совета была уже часть картины: четыре всадника сцепились и дерутся из-за боевого знамени; на конце длинной палки треплется лохмотье; древко сломано. Пять рук ухватились за него и с яростью тащат в разные стороны. В воздухе скрещены сабли. По тому, как оты разинуты, видио, что неистовый крик вылетает из них. Искаженные человеческие лица не менее страшны, чем звериные морды баснословных чудовиш на медных панцирях. Люди заразили коней своим бешенством: они взвились на дыбы, сцепились передиими иогами и с прижатыми ушами, сверкая дико скошенным зрачком, оскалив зубы, как хищные звери, грызутся. Внизу. в кровавой грязи, под копытами, один человек убивает другого. схватив его за волосы, ударяя головой о землю и ие замечая, что тотчас они оба вместе будут раздавлены.

Это война во всем своем ужасе, бессмысленная бойия, «самая зверская из глупостей» — «pazzia bestialissima», по выражению Леонардо, которая «не оставляет ни одного оовного места на земле, где бы не было следов, напол-

нениых коовью».

Только что начал он работу, по звонкому, кирпичному полу пустынной залы послышались шаги. Он узнал их и, не оборачиваясь, поморшился,

То был Пьеро Солерини, один из тех людей, о которых Никколо Макиавелли говорил, что они -- ни холодиме, ин горячие - только теплые, ин чериме, ни белые только серые. Флореитинские граждане, потомки разбогатевших лавочинков, вылезших в знать, избрали его в вожди Республики, как равного всем, как совершениую посредственность, безразличиую и безопасную для всех, иадеясь, что он будет их послушиым орудием. Но ошибансь. Содернии оказался другом бедиых, защитником народа. Этому, впрочем, никто не придавал значения. Он был все-таки слишком ничтожей: вместо государственных способностей была у него чиновинчья старательность, вместо ума — благоразумие, вместо добродетели — добродушне. Всем было известно, что его супруга, надменная и неприступная мадониа Арджентина, не скрывавшая своего презрення к мужу, иначе ие называла его, как «моя крыса». И, в самом деле, мессер Пьеро напомниал старую, почтенную крысу канцелярского подполья. У него не было даже той довкости, врождениой пошлости, которые исобходимы поавителям, как сало для колес машины. В республиканской честиости своей он был сух, твеод, поям и плосок, как доска, -- столь неподкупеи и чист, что, по выражению Макиавелли, от него «пахло мылом, как от только что вымытого белья». Желая всех примирить, ои только всех раздражал. Богатым не угодил, бедным не помог. Вечио садился между двумя стульями, попадал между двух огией. Был мученик золотой середины. Однажды Макиавелли, которому Содерини покровительствовал, сочинил на него эпиграмму в виде надгробной иадписи:

В ту ночь, как умер Пьеро Содерини, Душа его толкнулась было в ад. «Куда ты, глупая? — Плутои ей крикиул,— Ступай-ка в средийй круг для маленьких детей!»

Принимая заказ, Асонардо должен был подписать очемь стеснительный договор, с неустойкою в случае малейшей просрочки. Великолепные синьоры отстанвали выгоды свои, как лавочинки. Большой любитель канцелярской перешеи. Содерини докучал ему требованизми отчетности во всяком гроше, выданиом из казначейства, на постройку лесов, на покупку лака, соды, нзвести, красок, дыпиного масла и на другие мелочи. Никогда на службе «тиранов», как презрительнов выражался поифалопьер,— при дюре Моро и Чезаре, не испытывал Леонардо такого рабства, как на службе народа, в свободкой Республике, в надстем вищан-

ского равенства. И хуже всего было то, что, подобно большииству людей, в искусстве бездарных и невежественных, мессер Пьеро имел страсть давать советы художинкам.

Содернин обратился к Леонардо с вопросом о деньгах, выданных на покупку триддати пяти фунтов александрийских белил и не записанных в отчете. Художник признался, что белил не покупал, забыл, на что истратил

деньги, и предложил возвратить их в казиу.

— Что вы, что вы Помилуйте, мессер Леонардо. Я ведь так только напоминаю, для порядкя и точности. Вы уже нас не въвщите. Сами выдите: мы люди маленьме, скромиме. Может быть, в сравнении с щедростью таких вельных осненых государей, как Сфорда и Борджа, бережливость наша кажется вам скупостью. Но что же делать? По одеже протигнява и южки. Мы ведь ие самодержды, а только слуги народа и обязаим ему отчетом в каждом сольди, нбо, сами знаете, каземные деньто дело святое, тут и лепта вдовицы, и капли пота честного труженика, и кровь солдата. Государь один — нас же много, и все мы равим перед законом. Так-то, мессер Леонардо! Тираны плати- нвам золотом, мы же медью; но не лучше ли медь сво- боды, чем золото рабства, и не выше ли всякой награды спокойная совесть?.

Художник слушал молча, делая вид, что соглашается. Он ждал, чтобы речь Содернин кончилась, с унилою покорноствю, как путник на большой дороге, застинутый викрем пмли, ждет, наклонив голову и зажмурив глаза. В этих обынковенных людей чув-ствовал Леонардо силу слепую, глухую, неумольную, поствовал Леонардо силу слепую, глухую, неумольную, по стобовал Леонардо силу слепую, глухую, неумольную, по хотя на первый взгляд они казались только плоскими, ю, глубже вдумываясь в них, испытывал он такое ощущение, как будго заглядывал в страшную пустоту, в голово-кружительную бездиу.

Содерини увлекся. Ему хотелось вызвать противника на спор. Чтобы задеть его за живое, заговорна он о жи-

вописи.

Надев серебряные круглые очки, с важным видом зна-

 Превосходно! Уднвительно! Что за лепка мускулов, какое знанне перспективы! А лошади, лошади — точно живые!

Потом взглянув на художника поверх очков, добродушио и строго, как учитель на способиого, но недостаточно прилежного ученика:

- А все-таки, мессер Леонардо, я и теперь скажу, что уже миого раз говорил: если вы кончите, как начали, действие картины будет слишком тяжлеле, гдручнощее, и вы уж на меня не сердитесь, почтеннейший, за мою откровенность, я ведь всегда говорю людям правду в глаза,— не и ато мы надеялись...
- На что же вы иадеялись? спросил художник с робким любопытством.
- А иа то, что вы увековечите в потомстве военную саву Республики, изобразите достопамятные подвиги наших героев,— что-нибудь такое, знаете, что, возвышая души людей, может им подать благой пример любви к отечеству и доблестей гражданских Пусть война в действительности такова, как вы ее представили. Но почему же, спрощу я вас, мессер Леонардо, почему не облагородить, не украсить или, по крайней мере, не смягчить некоторых крайностей, ибо мера нужиа во всем. Может быть, я ошибаюсь, но кажется мне, что истинием назначение художника состоит именно в том, чтобы, наставляя и погучая, приносить пользу наворах...

Заговорив о пользе народа, он уже ие мог остановиться, Глаза его сверкали вдохновением здравого смысла; в одиообразном звуке слов было упорство капли, которая точит камеиь.

- Художник слушал молча, во оцепенении, и только порой, когда, очнувшиеь, старался представить себе, что собственно думает этот добродетельный человек об искусстве,— ему делалось жутко, как будто входил он в тесную, темнум коммату, переполненную людьми, с таким спертвым воздухом, что нельзя в нем пробыть ии мгновения, ие задодкувшись.
- Искусство, которое не приносит пользы народу, говорил мессер Пьеро,— есть забава праздных людей, тщеславиая прихоть богатых, или роскошь тиранов. Не так ли, почтениейший?
  - Конечно, так,— согласился Леонардо и прибавил с чуть заметиой усмешкой в глазах:
  - А знаете ли, синьоре? Вот что следовало бы сделать нам, дабы прекратить наш давний спор: пусть бы в этой самой зале Совета, иа общем народном собрании, решили граждане Флорентинской Республики бельми и черимин шарами, по большинству голосов может ли моя картина принести пользу народу или не может? Тут двойная выгода: во-первых, достоверность математическая, ибо только стоит сосчитать голоса, чтобы знать истину. А во-

вторых, всякому сведущему и умному человеку, ежели он один, свойственно заболждаться, тогда как десять двададать тысяч невежд или глупцов, сошедшихся вместе, ошибиться не могут, ибо глас народа— глас Божий.

Содерини сразу не поиял. Он так благоговел перед священнодействием белых и черных шаров, что ему в голову не пришло, чтобы кто-инбудь мог себе позволить насмещку над этим таниством. Когда же поиял, то уста видел на художника с тупым удивением, почти с испугом, и маленькие, поделеповатые, круглые глазки его запрытали, забегали, как у крысы, почуявшей кошку.

Он скоро, впрочем, оправился. По врожденной склонности ума своего смотрел гонфалоньер на всех вообще художников, как на людей, лишенных здравого смысла, и

потому шуткой Леонардо не оскорбился.

Но мессеру Пьеро стало грустно: он считал себя благодетелем этого человека, ибо, несмотря на служи о государственной измене Асонардо, о военных картах с окрестностей Флоренции, которые он, будто бы, симал для чезаре Борджав, врага отчества, Содерини ведикодушно принял его на службу республики, надеясь на доброе свое влияние и на расказние художника.

Переменив разговор, мессер Пьеро, уже с деловым начальническим видом, объявил ему между прочим, что Микеланджело Буонарроти получил заказ написать военную картину на противоположной стене той же залы Со-

вета, — сухо простился и ушел.

Художник посмотрел ему вслед: серенький, седенький, с кривыми ногами, круглой спиной, издали он еще более напоминал крысу.

# Ш

Выходя из Палаццо Веккьо, остановился Леонардо на площади, перед Давидом Микеланджело.

Эдесь, у ворот Флорентинской ратуши, как бы на страже, стоял он, этот исполин из белого мрамора, выделяясь на темном камне строгой и стройной башни.

Голое отроческое тело худощаво. Правая рука с пращею свесилась, так что выступили жилы; девая, поднятая перед грудью, держит камень. Брови сдвинуты, и взор устремлен вдаль, как у человека, который целится. Над низким дбом кудри сплелись, как венец.

И Леонардо вспомнил слова Первой Книги Царств.

«Сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, н когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу на стада, то я гнался за ним и нападал на иего. н отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умершвлял его. И льва. и медведя убивал раб твой, и с этим филистимляниюм иеобрезаиным будет то же, что с ними.— И взял посох свой в оуку свою и выбола себе пять гладких камией из ручья, н положил их в пастушескую суму, и с сумою, и с пращею в руке своей выступна против филистимаянина. И сказал филистимлянии Давиду: что ты идешь на меня с палкою и камиями — разве я собака? И сказал Давид: нет, но хуже собаки. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, н синму с тебя голову твою, н отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным — н узиает вся земля, что есть Бог во Изоанле».

На площади, где был сожжеи Савонарола, Давид Микелаиджело казался тем Пророком, которого тщетно звал Джироламо, тем Героем, которого ждал Макиавелли.

В этом создании своего соперника Леонардо чувствовал душу, быть может, равную своей душе, ио навеки противоположную, как действие противоположно созерцаиию, страсть — бессграстью, буря — тишине. И эта чуддая сила влекла его к себе, возбуждала в ием любопытство и желание приблизиться к ней, чтобы познать ее до конца.

В стронтельных складах флорентинского собора Марня дель Фьоре лежала огромная глыба белого мрамора, испорчениая ненскусным ваятелем: лучшие мастера отказывались от нее, полагая, что она уже ни на что не го-

дится.

Когда Леонардо прнехал из Рима, ее предложили ему, Но пока, с обычною мединтельностью, обдуммвал он, вымеривал, высчитывал и колебался, другой художник, на двадцать трн года моложе его, Микслаиджело Буонарроти перекватил заказ и с неимоверною быстротою, работая не только дием, но и ночью при огие, кончил своего Исполина в течение двадцати пяти месяцев. Шестнадцать лет Асонардо работал над памятинком Сфорца, гланияным Колоссом, а сколько времени понадобилось бы ему для мрамора такой величным, как Давид, он и подумать и с смел.

Флорентинцы объявили Микеланджело в искусстве ваяния соперинком Леонардо. И Буонарроти без колебания

прниял вызов.

Теперь, приступая к военной картине в заме Совета. хотя до тех пор почти не брал кистей в руки, с отвагою, которая могла казаться безрассудной, начинал он состязание с Леонардо и в живописи.

Чем большую кротость и благоволение встречал Буонарроти в сопернике, тем беспошаднее становилась ненависть его. Спокойствие Леонардо казалось ему презрением. С болезненною мнительностью он поислушивался к сплетням. выискивал поедлогов для ссор, пользовался каждым

случаем, чтобы уязвить воага.

Когда окончен был Давид, синьоры пригласили лучших флооентинских живописиев и ваятелей для совещания о том, куда его поставить. Леонардо присоединился к мнению золчего Джульяно да Сан-Галло, что следует поместить Гиганта на площади Синьории, в глубине лоджии Ооканьи, под соеднею аокою. Узнав об этом. Мике данджело объявил, что Леонардо из зависти хочет спрятать Давида в самый темный угол так, чтобы солнце инкогда не освещало мрамора, и чтобы никто не мог его видеть.

Однажды в мастерской, во дворе с черными стенами. где писал Леонардо портрет Джоконды, на одном из обычных собраний, в присутствии многих мастеров, между прочим, братьев Поллайоли, старика Саилор Боттичелли. Филиппино Липпи. Лоренно ди Коеди, ученика Перуджино, зашла оечь о том, какое искусство выше, ваяние или живопись, -- любимый в то время среди художников

Леонардо слушал молча. Когда же приступили к нему с вопоосами, сказал:

— Я полагаю, что искусство тем сс. . ріденнее, чем дальше от ремесла.

И с двусмысленной скользящей улыбкой своей, так что тоудно было оещить, искоение ли он говорит или смеется, поибавил:

 Главное отличие этих двух искусств заключается в том, что живопись требует больших усилий духа, ваяние — тела. Образ, заключенный, как ядро, в грубом и твердом камне, ваятель медленно освобождает, высекая из мрамора ударами резца и молота, с напряжением всех телесных сил, с великою усталостью, как поденшик, обливаясь потом, который, смещиваясь с пылью, становится грязью; и лицо у него замарано, обсыпано мраморною белою мукою, как у пекаря, одежда покрыта осколками, точно снегом, дом наполнен камиями и пылью. Тогла как живописец в совершениом спокойствии, в изяшной олежде. сидя в мастерской, водит легкою кистью с приятными красками. И дом у него — светлый, чистый, наполненный прекрасными картинами; всетда в нем тишина, и работа его услаждается музыкою, или беседою, или чтением, которых не мещают ему слушать ни стук молотков, ни другие докучные звужум...

Слова Леонардо были переданы Микеланджело, который принял их на свой счет, но, заглушая злобу, только

пожал плечами и возразил с ядовитой усмешкой:

— Пусть мессер да Винчи, незаконный сын трактириой служвинк, корчит из себя белоручку и неженку. Я потомок древнего рода, не стыжусь моей работы, не брезтаю потом и грязью, как простой поденщик. Что же касается до преимуществ ваяния или живописи, то это спор неленый: искусства все равны, вытекая на одного источника и стремясь к одной цели. А ежели тот, кто утверждает, будто бы живопись благородиее ваяния, столь же сведущ и в других предметах, о которых берегся судить, то едва ли он сымслит в них больше, чем моя судомойка.

С лихорадочною поспешностью принялся Микеланджело за картину в зале Совета, желая догнать соперника,

что, впрочем, было не трудно.

Он выбрал случай из войны Пизанской: в жаркий истий день флорентинские соодаты купанотся в Арно; забили тревогу — показались врати: солдаты торопится на берег, вылезают из воды, где усталые тела их нежились в прохладе, и, покорные долгу, натятивают отного, пыльное платье, одеваются в медные, раскаленные солищем, броии и панцири.

Так, возражая на картину Леонардо, изобразил Микеланджело войну не как бессмысленную бойню — «самую зверскую из глупостей», но как мужественный подвиг, совеошение вечного долга — борьбу героев из-за славы и

величия родины.

За этим поединком Леонардо и Миксаанджело сащли флорентинущь с любопытством, свойственным толпе при соблазнительных эрелицах. И так как все, в чем не было политики, казалось им пресным, как блюдо без перца и соли, поспешили объявить, что Миксанджело стоит за Республику против Медичи, Леонардо — за Медичи против Республики. И спор, седелавшись понятным для всех, разгорелся с новою силою, перенесен был из домов на улицы, площади, и участие в ием приняли те, кому не было никакого дела до искусства. Произведения Леонардо и Микелаиджело стали боевыми знаменами двух враждующих лагерей.

Дошло до того, что по ночам иензвестные люди сталь швырять камиями в Давида. Знатывые граждане обвиняли в этом народ, вожаки народа — знатных граждаи, художники — учеников Перуджино, открывшего недавио мастерскую во Флоренции, в Буонароги, в присутствии гоифалоньера, объявил, что иегодяев, швырявших камиями в Давида, подкупил Леомардо.

И многие этому повернаи, нан, по крайней мере, при-

творились, что верят.

Однажды, во время работы над портретом Джокоиды — в мастерской никого не было кроме Джованни н Саланио — когда зашла речь о Микелаиджело, Леонардо сказал моне Лизе:

— Мне кажется иногда, что если бы я поговорил с ним с глазу на глаз, все объяснилось бы само собою, и не осталось бы следа от этой глупой ссоры: он поиял бы, и я ему не враг и что иет человека, который бы мог полю-

бить его, как я...

— Полно, так ли, мессер Леонардо Люнял ли бы ону Понял бы— воскликнул художник,— не может такой человек не понять! Все горе в том, что он слишком робок и неуверен в себе. Мучится, ревнует и бонтся, потому что сам еще не знает себя. Это бред и безумне! Я сказал бы ему все, и он успоконлся бы. Ему ли бояться меня? Энаете ли, мадонна,— намедни, когда я увидел ето рисунок для «Купающикся воннов», я глазам своим не поверил. Никто и представить себе не может, кто он, и чем он будет. Я знаю, что он уже и теперь не только равен мие, но сильнее, да, да, я это чувствую, сильнее меня!.

Она посмотрела на него тем взором, который, казалось Джовании, отражал в себе взор Леонардо, как в зер-

кале, н улыбиулась тихой страниой улыбкой.

— Мессерс,— мовила она,— помните то место в Сващенном Писанин, где Бог говорит Илин пророку, бежая шему от исчестняюто даря Азава в пустымю, на гору Хорив: «выйди и стань из горе пред лицом Господины, И вот Господь пройдет, и большой, и смльный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы— пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра — землетрисения— от оне в тем пред пред пред пред пред пред иня— от оне, но и в пред господь; после землетрисетикого ветра,— и там Господъ». Может быть, мессер Буонарроги силен, как ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но иет у него тишины, в которой Господь. И он это знает и ненавидит вас за то, что вы

снаьнее его — как тишина снаьнее бури.

В часовие Бранкаччи, в заречной старой церкви Марас Ак Бариние, где были замаениятые фрески Томанзо Мазаччо — школа всех великих мастеров Италии, по
ими учился некогда и Леонардо, увидел он однажды иезнакомого ноношу, почти мальчика, который научал и срисовывал эти фрески. На нем был замаранный красками,
старый черный камаюл, белье чистое, ио грубое, должно
быть, домашиего изделия. Он был строен, гибок, с тонкою
шеей, необычайно белою, нежиюю и дланиюю, как у малокроным демушек, с немного жеманиюю и слащавою прелестью продолговато-круглого, как янчко, прозрачно-быелного лица, с больщими териман глазами, как у поссаннок
Умбрии, с которых Перуджино писал своих Мадони,—
Замами, зуклыми мысаль, глубокини и пустыми, как небо.

Через некоторое время Леонардо снова встретна этото оношу в монастыре Мария Новелла, в зале Папы, гае выставлен был картон Битвы при Ангиири. Он научал и срисовявал его так же усерано, как фрески Мазаччо, Должно быть, теперь, уже зная Леонардо в лицо, юноша впился в него глазами, видимо, желая и не смея с ним затово-

онть.

Заметнв это, Леонардо сам подошел к нему. Торопясь, волнуясь и красиея, с чуть-чуть извязчивой, но детски-невинною вкрадчивостью, молофой человек объявил ему, что считает его своим учителем, величайшим из мастеров Италин, и что Микслаиджело недостоии развязать ремень обувы у творца Тайной Вечери.

Еще несколько раз встречался Леонардо с этим юношей, подолгу беседовал с ним, рассматривал его рисунки, и, чем больше узнавал его, тем больше убеждался, что

это будущий великий мастер.

Чуткий и отамвчивый, как эко, на все голоса, податливый на все вамяния, как жещиным,— подражал он и Перуджино, и Пиятуриккьо, у которого недавно работал в Сиенском Книгохранилище, в особенности же Агопардо. Но под этою незрелостью учитель утармавал в нем такую свежесть чувства, какой еще ин в ком инкогда не встремал. Весего же больше удивальло его то, что этот мальчик проникал в глубочайщие тайим искусства и жизни как будто нечаянию, сам того не желая; побеждал величайщие трудиости с легкостью, точно играя. Все ему давалось даром, как будто вовсе не бялом для исго в художестве тех бесконечных понсков, трудов, усилий, колебаний, недоумений, которые быль мукой и проклатием всей жизни Асонардо. И когда учитель говорил ему о необходимости медленного, терпеливого изучения природы, о математически точных правилах и законах живописи, юноша смотрел ему в глаза своими большими, удивлениями и бездумными глазами, видимо, скучая и внимательно слушая, только на уважения к учительи.

Однажды сорвалось у него слово, которое изумило, почти испугало Леонардо своей глубиною:

 Я заметил, что когда пишешь, думать не надо: лучше выходит.

Как будто этот мальчик всем существом своим говорил сму, что того единства, той совершениой гармонин чувства и разума, любви и познания, которых ои искал, вовсе иет и быть не может.

И перед кроткою, безмятежною, бессмысленною ясностью его Леонардо испытывал большне сомнення, больший страх за грядущие судьбы искусства, за дело всей своей жизни, чем перед возмущением и ненавистью Буонарроти.

— Откуда ты, сыи мой? — спросил он его в одно из первых свиданий.— Кто отеп твой и как твое имя?

— Я родом из Урбино,—ответил юноша со своею ласковой, немного приторной улыбкой.— Отец мой — живописец Джовании Санти. Имя мое — Рафаэль.

#### ΙV

В это время Леонардо принужден был покннуть Флореицию по важному делу.

С иезапамятиых времен Республика вела войну с соседним городом Пизою — бесконечиую, беспощадиую, из-

нурительную для обонх городов.

Однажды в беседе с Макнавелли художник рассказаль му военный замысел: направить воды Арио из старого в новое русло, отвести их от Пизы в Ливуриское болото посредством каналов, дабы, отрезав осажденный гори посредством каналов, дабы, отрезав осажденный гори пасов, принудить к сдаче. Никколо, со свойственным ему пристрастием ко всему необичайному, пленился этим замыслом и сообщил его гонфалоньеру, отчасти убедил и увлек его своим краспоречнем, ловко задев самолюбие мессера Пъеро, чъей бездарности в последнее время многие принисывали все иеудачи Пизанской войни; отчасти обманул, скоры действительные издержки и трудности замысла. Когда гоифаловьер предложил его Совету Десятте едва не подияли его на смех. Содерния обиделся, решил доказать, что у него не меньше здравого смысла, чем у кого бы то ин было, и начал действовать С таким итроством, что добился своето, благодаря усердиой помощи врагов своих, которые подали голоса за предложение, казавшеся им верхом нелюсти,— чтобы погубить мессера Пьеро. От Леонардо Макнавелли, до поры до времени, керыл свои хитрости, рассчитывая на то, что впоследствии, окончательно втянув в это дело гоифаломьера, станет вертеть им. как пешкою, и достигнет вего, что им нужно.

Начало работ казалось удачиым. Уровень воды в реке поиизился. Но скоро обнаружились трудности, которые требовали все больших и больших издержек, а бережли-

вые синьоры торговались из-за каждого гроша.

Летом 1505 года река, вышедшая из берегов после сильного грозового ливия, разрушила часть плотины. Леонардо был вызван на место работ.

За день до отъезда, возвращаясь домой из-за Арио от Макиавелан, с которым беседовал по этому делу, и который ужасиул его своими признаниями, художник переходил чесез мост Санта-Тоинита. по напоавлению к ули-

це Ториабуони.

Время было позднее. Прохожих мало. Тишина нарушалась только шумом воды на медьинчной плотине за Поите алал Карайя. День был жаркий. Но перед вечером прошел дождь и освежил воздух. На мосту пахтеплою летиено водою. Из-за чериого холма Сан-Миилэто подымался месяц. Справа, по набережной Поите Веккор, малениям выступами на кривых деревяниях подпоряках, отражвались, как в зеркале, в мутиго-зеленой воде, улхубленной и утишениюй запрудою. Слева, над предгорьями Монте-Альбано, лиловыми и искимыми, дожала одиновля звезда.

Облик "Дъоренции вырезывался в чистом небе, подобно заглавиому рисунку на тусклом золоте стариниых книг,— облик сдинственный в мире, знакомый, как живое лицо человека: сначала к северу древияя колокольни Санта-К-роче, потом прямая, стройная и стротая башия Палаццо Веккью, белая мрамориая кампанила Джотто и красиоватый черепичиный купол Мария дель Фьоре, похожий на исполниский, не распустившийся цветок древией, геральдической Алой Лилин; вся Флоренция, в двойном вечернем и луниом свете, была как один огромный, серебоисто-темный цветок. Леонардо заметил, что у каждого города, точно так жа у каждого человека,— свой запаж у Флоренции запах влажной пыли, как у ирисов, смещанивый с едва уловимым свежим запахом лака и красок очень старых картии.

Ои думал о Джокоиде.

Почти так же мало знал он ее жизиь, как Джовании.

Ком сее сее образческо, худой, высокий, с бородавкой на левой щеке и густыми бровями, положительный человек, который любит рассуждать о преимуществах сицилийской породы быков и о иовой пошлине на бараны шкуры. Бывали миновения, когда Леонардо радовался се призрачной предсети, чуждой, дальней, не существующей и более действительной, чем все, что есть; но бывали и другие минуты, когда оп чувствовал се живую красоту.

Мона Лиза не была одной из тех женщим, которых и те времена называли чучеными героинями». Никогда не выказывала она своих книжных сведений. Только случайно он узнал, что она читает по-латыни и по-гречески. Она держала себи и говорнал так просто, что илогие считали ее неумной. На самом деле, казалось ему, у нее было что глубже ума, сообению женкогос, — вещая мудрость. У нее были слова, которые зарут делали ее родной сму, олизкой, ближе всех, кого он знал, слиственною, вечною подругою и сестрою. В эти миновения хотелось ему переступить заколдованный круг, отделяющий созерувание от жизвии. Но тотчас же он подавлял в себе это желание и каждый раз, как умерщалал жизвую пересстъ моны Лизы, вызваниямі ми призрачный образ ее на полотие картины становных все живее, все действительное.

И ему казалось, что она это знает и покоряется, и помогает ему приносить себя в жертву собственному призраку — отдает ему свою душу и радуется.

Было ли то, что их соединяло, любовь?

Ничего, кроме скуки или смеха, не возбуждали в нем тогдащине платонические бредии, томиные вздохи небесных льобовников, слащавые соиеты во вкусе Петрарки. Не менее чуждо ему было и то, что большинство людей называет любовью. Так же, как не ел мяса, потому что оно казалось ему не запретным, но противным, ои воздерживался и от женщии, потому что всякое телесное обладание — все равно, в супружестве или в предмободежини — казалось ему не грешным, но грубым. «Действие совоуплення», писал он в своих анагомических заметках,—

и члены, служащие ему, отличаются таким уродством, что ссли бы не предесть лиц, не украшения действующих и не сила похоти, род человеческий прекратился бы». И он удалялся от этого «уродства», от сладострастной борьбы самодь и самок, точно так же, как от кровавой бойни пожирающих и пожираемых, не возмущаясь, не порицая и не оправдывая, признавая закои естественной необходимости в борьбе любви и голода, только сам не желая участвовать в ней, подчиняясь иному закону любян и целомудрия.

Но если бы ои и любил ее, мог ли бм желать более совершениюго осединении с возлюблениюй, чем в этих глубожих и таниственных ласках — в созидании бессмертного образа, нового существа, которое зачиналось, рождалось 
от них, как дити рождается от отца и матери, — было ои 
и она вместе?

А между тем он чувствовал, что и в этом, столь непорочном союзе есть опасность, быть может, большая, чем в союзе обычной плотской любви. Оба они шли по коаю бездны, там, где еще никто инкогда не ходил, -- побеждая соблази и поитяжение бездны. Между иими были скользкие, прозрачные слова, в которых тайна сквозила. как солице сквозь влажный туман. И порой он думал: что, если туман рассеется и блесиет ослепляющее солнце, в котором тайны и призраки умирают? Что, если он или она не выдержит, переступит черту - и созерцание сделается жизиью? Имеет ли он право испытывать, с таким же бесстрастиым любопытством, как законы механики или математики, как жизиь растения, отравленного ядами, как строение рассеченного мертвого тела, -- живую душу, единственио близкую душу вечной подруги и сестры своей? Не возмутится ли она, не оттолкнет ли его с ненавистью и презрением, как оттолкиула бы всякая другая женщииа?

И ему казалось порой, что ои казиит ее страшною, медлениою казнью. И он ужасался ее покориости, которой так же не было предела, как его иежиому и беспощадиому любопытству.

Только в поскеднее время ощутил ои в себе самом этот предел, поиял, что, рано или поздно, должен будет решить, кто она для него — живой человек или только призрак — отражение собственной души в зеркале женственной пределести. У него была еще надежда, что разлука отдалит на время неизбежность решения, и он почти радовалея, что покинет Флоренцию. Но теперь, когда раз-

лука наступала, он понял, что ошибся, что она не только ие отсрочит, но поиблизит решение.

Погруженный в эти мысли, не заметил он, как вошел в глухой переулок и, когда оглянулся, не сразу узнал, где он. Судя по видневшейся над крышами домов мраморной колокольне Джотто, он был иедалеко от собора. Одна сторона узкой, длиниой улицы вся была в непроницаемо черной тени, другая — в ярком, почти белом луином свете. Вадам красиел отонек. Там, пред углоямы балконом, с пологим черепичным навесом, с полукруглыми арками на стройных столбах, — флорентициской ложией, — люди в черных масках и плащах под звуки лютни пели серенаду. Ом присхушают.

Это была старая песня любви, сложенная Лоренцо Медичи Великолепным, сопровождая лезя некогда кариавальное шествие бога Вакха и Ариадиы,— бесконечио радостная и унилая песня любви, которую Леонардо любил,

потому что часто слышал ее в юиости:

Quant'è bella giovinezza,
Che ai fugge tuttavia.
Chi vuol'esser' lieto, sia —
Di domain non c'è certezza —
O, как молодостъ прекрасна,
Но миновенна! Пой же, смейся,
Счастянв будь, кто счастъя хочет —
И на завятова не малейся.

Последний стих отозвался в сердце его темиым пред-

Не посылала ли ему судьба теперь, на пороге старости, в его подземный мрак и одиночество родную, живую душу? Оттолкиет ли он ее, отречется ли, как уже столько раз отрекался, от жизии для созердания, пожертвует ли исюва ближими дальному, действительными несуществующему и единствению прекрасиому? Кого выберет — живую или бессмертири Джоконду? Оо знал, что, выбрав одну, потеряет другую, и обе были ему одинаково дороги: также знал, что надо выбрать, что нельзя больше медлять и длить эту казны. Но воля его бяла бессильна. И не хотел, и не мог он решить, что лучше: умертвить живую для бессмертию или бессильна. Ту, которая есть, или ту, которая будет всегда на полотие карстивы?

Пройдя еще две улицы, он подошел к дому своего

Двери были заперты, огни потушены. Он поднял молоток, висевший на цепи, и ударил в чугунную скобу. Привратник ие ответил — должно быть, спал или ушел. Удары, повторенные гулкими сводами каменной лестицым. замерли; наступила тишина; казалось, лунный свет углублял ее.

Вдруг раздались тяжкне, медленно-мерные медные звукн — бой часов на соседней башне. Их голос говорил о безмольном и грозном полете времени, о темной одинокой старостн. о невозводатимостн прошдого.

И долго еще последний звук, то слабея, то усиливаясь, дрожал и колебался в лунной тишине расходящимися эвучнымн вольями. как будто повторяя;

> Di doman'non c'è certezza — И на завтра не надейся.

> > V

На следующий день мона Лиза пришла к нему в мастерскую в обычное время, в первый раз одна, без всегдашней спутницы своей, сестры Камиллы. Джоконда знала, что это — их последнее свидание.

День был солиечный, ослепительно-яркий. Леонардо задернул полотияный полот — и во дворе с черными стенами воцарился тот нежный, сумеречный свет — прозрачная, как будто подводная, тень, которая лицу ее давала наибольшую поелесть.

Онн былн одни.

Оп работал молча, сосредоточенно, в совершениом спостран, забив вчеращине мысли о предстоящей разлуке, о неизбежном выборе, как будто не было для него ин прошлого, ни будущего, и время остановилось— как будто всегда она сидела так и будет сидеть перед инм, со своею тихою, странною ульбкою. И то, чего не мог сделать в жизни, он дела в созерцании: сливал два образа в один, соедниял действительность и отражение жизрую и бессмертную. И это давало ему радость великого освобождения. Он теперь не жалел ее и не боялся, Знал, что она ему будет покорна до конща — все примет, все вытерпит, умрет и не возмутится. И порой он смотрел на нее с таким же любопытством, как на тех осужденных, которых провожал на казнь, чтобы следить за последними содоспаннями боли в их лицах.

Вдруг почудилось ему, что чуждая тень живой, не им внушенной, ему не нужной, мысли мелькнула в лице ее, как туманный след живого дыхания на поверхностн зеркала. Чтобы оградить ее — снова вовлечь в свой приарачный круг, прогнать эту живую тень, он стал ей рассказывать певучим и повелительным голосом, каким волшебник творит заклинания, одну на тех таниственных казок, подобных загадкам, которые иногда записывал в "невниках своих.

— «Не в силах будучи противостоять моему желанию видеть новые, неведомые людям, образы, созндаемые искусством природы, н, в течение долгого времени, соверщая путь средн голых, мрачных скал, достиг я наконец Пещеры и остановнася у входа в недоумении. Но, решившись и наклонив голову, согнув спину, положив далонь левой руки на колено правой ноги и правой рукой заслоняя глаза, чтобы понвыкнуть к темноте, я вошел и сделал несколько шагов. Насупив брови и зажмурнв глаза, напрягая эрение, часто изменял я мой путь и блуждал во мраке, ощупью, то туда, то сюда, стараясь что-нибудь увидеть. Но моак был слишком глубок. И когда я некоторое время пробыл в нем, то во тьме пробудилнов н стали бороться два чувства — страх и любопытство, — сграх перед исследованием темной Пешеры, и любопытство нет ли в ней какой-либо чудесной тайны?»

Он умолк. С лица ее чуждая тень все еще не исчезала.

— Какое же на двух чувств победило? — молвила она.

— Любопытство.

И вы узнали тайну Пещеры?
 Узнал то, что можно знать.

И скажете людям?

 Всего нельзя, и я не сумею. Но я хотел бы внушить им такую силу любопытства, чтобы всегда оно побеждало в них страх.

— А что, если мало одного любопытства, месер Леонардо? — проговорила она с неожиданно блеснувщим взором. — Что, если нужно другое, большее, чтобы проникнуть в последние, и может быть, самые чудесные тайны Пещеры?

Й она посмотрела ему в глаза с такою усмешкою, какой он никогда не видал у нее.

— Что же нужно еще? — спросил он.

Она молчала.

В это время тонкий и острый, оследающий луч солида проник сквозь щель межлу двумя полотницами полога. Подводный сумрак озарился. И на лице ее очарование нежных, подобных дальней музыке, светлых теней и «темного света» было нарушено.

Вы уезжаете завтра? — проговорна Джоконда.

Нет, сегодня вечером.

Я тоже скоро уеду, — сказала она.

Он взглянул на иее пристально, хотел что-то прибавить, но промодчал: догадался, что она уезжает, чтобы ие оставаться без него во Флоренции.

 Мессер Франческо, — продолжала мона Лиза, — едет по делам в Калабрию, месяца на три, до осени; я упро-

сила его взять меня с собою.

Он обериулся и с досадою, нахмурявшись, взглянул на острый, заой и правдивый луч солида. Дотоле одноцветные, безжизнение и призрачно-белые брызги фонтана, теперь, в этом предолияющем, жнюм луче, вспыхнули протняоположными и разнообразными цветами радугу — шветами жнани.

И вдруг он почувствовал, что возвращается в жизнь робкий, слабый, жалкий и жалеющий.

 Ничего, проговорила мона Лиза, задерните полог. Еще не поздно. Я не устала.

Еще не поэдно. И не устала.
 Нет, все равио. Довольно, — сказал он н бросил кисть.

— Вы никогда не кончите портрета?

— Отчего же? — возразна он поспешио, точно испугавшись.— Разве вы больше не придете ко мие, когда вериетесь?

- Прнду. Но, может быть, через три месяца я буду уж совсем другая, и вы меня ие узнаете. Вы же сами говорили, что лица людей, особенно женщин, быстро ме-
- няются...
   Я хотел бы кончить, пронзиес ои медленио, как будто про себя.— Но не знаю. Мне кажется иногда, что того, что я хочу, сделать нельзя...
- Нельзя? удивилась она.— Я, впрочем, слышала, что вы инкогда не кончаете, потому что стремнтесь к невозможному...

В этих словах ее послышался ему, может быть, только почудился, бесконечно-кроткий, жалобный укор.

«Вот оно»,— подумал он, и ему сделалось страшио. Она встала и молвнла просто, как всегда:

Ну, что же, пора. Прощайте, мессер Леонардо.
 Счастливого пути.

Ои подиял на нее глаза — и опять почудилнсь ему в лице ее последний безнадежный упрек и мольба.

Он зиал, что это мгновенне для инх обоих невозвратимо и вечно, как смерть. Зиал, что нельзя молчать. Но чем больше напрягал волю, чтобы найтн решение и слово, тем больше чувствовал свое бессилне и углублявшуюся между ними непереступную бездну. А мона Лиза улыбалась ему прежнею, тихою и ясною улыбкою. Но теперь ему казалось, что эта тншина н ясность подобны тем, какие бывают в улыбке меотвых.

Сердце его произила бесконечная, нестерпимая жалость

н сделала его еще бессильнее.

Мона Лиза протянула руку, и он молча поцеловал эту руку, в первый раз с тех пор, как они друг друга знали,— и в то же мгиовение почувствовал, как, быстро наклонившись, она коснулась губами волос его.

— Да сохранит вас Бог, — сказала она все так же

просто.

Когда он пришел в себя, ее уже не было. Кругом была тишина мертвого летнего полдия, более грозная, чем тишина самой глухой, темной полночи.

И точно так же, как ночью, но еще гроознее и торжественнее, послышальсь медленно мерные, медные звуки бой часов на соседней башие. Они говорили о безмоляном и стращном полете времени, о темной, одинокой старости, о невозвратимости прошлого.

И долго еще дрожал, замирая, последний звук и, каза-

лось, повторял:

Di doman'non c'è certezza — И на завтра не надейся.

### VI

Соглашаясь принять участие в работах по отводу Арно от Пизы, Леонардо был почти уверен, что это военное предприятне повлечет за собою, рано или поздно, дру-

гое, более мирное и более важное.

Еще в молодости мечтал он о сооружении канала, который сделал бы Арно судоходным от Флоренции до Пизанского моря и, оросив воля сетью водяных питательных жил и увеличив плодородие земли, превратил бы Тоскану в один цветущий сад. «Прато, Пистойя, Пиза, Лукка, — писал он в своих заметках, — приняв участие в этом предприятии, возвыстил бы свой ежегодилый оборот на 200.000 дукатов. Кто сумеет управлять водами Арно в глубине и на поверхности, тот приобретет в каждой десатиие земли сокровище».

Леонардо казалось, что теперь, перед старостью, судьба дает ему, быть может, последний случай исполнить на службе народа то, что не удалось на службе государей,— показать людям власть науки над природою. Когда Макнавелли признался ему, что обманул Содерини, скрых действитьсяные торудности замысла и уверим его, будто бы достаточно тридцати — сорока тысяч рабочих дней, Леонардо, не желая принимать на себи ответственности, решил объявить гонфалоньеру всю праваду и представил расчет, в котором доказывал, что для сооржения авух отводных, до Ливорикского болота, каналов в 7 футов глубним, 20 и 30 ширины, представляющих площадь в 800,000 квадатных локтей, потребуется не менее 200,000 рабочих дней, а может быть, и более, смотря по свойствам почвы. Синьоры ужаснульсь. Со всех сторон посыпались на Содерини обвинения: недоумевали, как могла подоблая несепость прийти ему в голову.

А Никколо все еще надеялся, хлопотал, хитрил, обманывал, писал красноречивые послания, уверяя в несомненном успехе начатых работ. Но, несмотря на огромные, с каждым днем возраставшие, издержки, дело шло все

хуже и хуже.

Точно зарок был положен на мессера Николо: все, к чему ин прикасался он,— изменяло, рушилось, таяло в руках его, превращаясь в слова, в отвъеченные мысли, в заме шутки, которые больше всего вредили ему самому. И неволь в вспоминал художник его постоянные проигрыши при объяснении правила выигрывать наверияка — неудачное освобождение Марии, залополучиую максроискую фалангу.

В этом странном человеке, неутолимо жаждавшем действия и совершенно к нему не способном, могучем в мысли, бессильном в жизни, подобном лебедю на суще.— узнавал

Леонардо себя самого.

В донесении гонфалоньеру и синьорам советовал он или тотчас отпасаваться от предприятия или кончить его, не останавливаясь ни перед какими расходами. Но правители путь. Решили воспользоваться уже вырытыми каналами, как рвами, которые служили бы преградой движению пизанских войск, и, так как чересчур смелые замыслы Леонардо никому не внушали доверия; пригласили из Ферарам других водостроителей и землекопов. Но, пока во Флоренции спорили, обличали друг друга, обсуждали вопрос во всевоаможных присутственных местах, собраниях и советах по большинству голосов, бельмии и черными шарами, — враги, не дожидаясь, пушечными ядрами разрушили то, что было сделано.

Все это предприятие до того, наконец, опротивело художнику, что он не мог слышать о нем без отвращения. Дела давно позволяли ему вернуться во Флоренцию. Но, узива случайно, что мессер Джоконда возвращается и Клалбрин в первых числах октября. Леонардо решил приехать на десять дней поэже, чтобы уже наверное застать мону Лизу во Флоренция.

Он считал дни. Теперь, при мысли о том, что разлука может затинуться, такой суеверный страх и тоска сжимали сердце его, что он старался не думать об этом, не говорил ин с кем и не расспрацивал, из опасения, как бы ему не сказали, что она не веонется к сооку.

Рано поутру приехал во Флоренцию.

Осенияя, тусклая, сырая — казалась она ему сосбению милой, родствениой, напоминавшей Джоконду. И день был ее — туманивій, тихий, с важино-тусклым, как бы подводным, солицем, которое давало жейским лицам особую предесть.

Он уже не спрашивал себя, как они встретятся, что ои екажет, как сделает, чтобы больше никогда не расставться с нею, чтобы суруга мессера Джокоидо была ему единственной, вечной подругой. Знал, что все устронтся само собой — трудиое будет легким, невозможное возможным — только бы свидеться.

«Главиое, не думать, тогда дучше выходит. — повторял он слова Рафаля. — Я спрошу ее, и теперь она скажет мне то, что тогда не успела сказать: что иужно, кроме любопытства, чтобы проникнуть в последние, может быть, самые чудные тайын Пещеры! »

И такая радость иаполияла душу его, как будто ему было не пятьдесят четыре, а шестнадцать лет, как будто вся жизиь была впереди. Только в самой глубиие сердца, куда не досягал ии единый луч сознания, под этой радо-

стью было грозное предчувствие.

Он пошел к Никколо, чтобы передать ему деловые бумаги и чертежи землекопных работ. К мессеру Джокоида предполагал зайти на следующее угро; но не вытерпел и решил в тот же вечер, вовъращаясь от Макиавслаи и проходя мимо их дома на Луигарио делле Грацие, спросить у конюха, слуги и привратника, вериулись ли хозяева, и все ли у них благополучно.

Леонардо спускался по улице Торнабуони к мосту Саита-Триннта — по тому же путн, только в обратном направлении, как в последнюю ночь перед отъездом.

Погода к вечеру изменилась внезапио, как это часто бывает во Флоренции осенью. Из ущелья Муньоне подул северный ветер, произительный, точно сквозиой. И высо-

ты Муджелло сразу побелели, точно поседели, от инея. Намарито отредаты в друг сичну, из-под полога туч, как будто отредатного и оставлявшего над горизонтом узкую полосу чистого неба, брызнуло солице и осветило грязные, мокрые улицы, глянцевитые крыши домов и лица людей медно-желтым, холодими и грубым светом. Дождь сделался похожим на медную пыль. И кое-где вдали засверкали оконные стекал, точно раскаленные уголья.

Против церкви Санта-Тринита, у моста, на углу набережной и улицы Торнабуони, возвышался огромпый, из дикого коричиево-серот скания, с решетчатыми окнами и зубідами, напоминавший средневековую крепость, палаццо Спини. Винзу, по стенам его, как у многих старинных флорентинских дворцов, твиулись широкие каменные лавний, играя в кости или шашки, слушая новости, беседуя о делах, зимою греясь на солище, летом отдяхая в тени. С той стороны дворца, что выходила на Арио, над скамьей устроен был черепичный навес со столбиками, вроде лоджии.

Проходя мимо навеса, увидел Леонардо собрание полузнакомых людей. Одни сидели, другие стояли. Разговаривали так оживленно, что не замечали порывов резкого ветоа с дождем.

— Meccep, мессер Леонардо! — окликнули его.— По-

жалуйте сюда, разрешите-ка иаш спор. Он остановился.

Спориди о нескольких загадочных стихах «Божественной Комедии» в тоидпать четвеотой песне «Ада», где поэт рассказывает о великане Дите, погруженном в лед до середины груди, на самом дне Проклятого Колодца. Это - главный вождь низвергнутых ангельских полчиш, «Император Скорбного Царства». Три лица его — черное, красное, желтое — как бы дьявольское отражение божественных ипостасей Троицы. И в каждой из трех пастей по грешнику, которого он вечно гложет: в чеоной — Иуда Поедатель, в коасной — Боут, в желтой — Кассий. Спорили о том, почему Алигьери казнит того, кто восстал на Человекобога, казнит убийцу Юлия Цезаря и величайшего из Отступников, того, кто восстал на Богочеловека. почти одинаковою казнью, - ибо вся разница дишь в том. что у Боута ноги внутои Дитовой пасти, годова — снасужи. тогда как иоги Иуды — снаружи, а годова — внутои. Одни объясняли это тем, что Данте, пламенный гибеллин, защитник власти императорской против земного владычества пап, считал Римскую монархию столь же, или почти столь же священною и нужною для спасения мира, как Римскую церковь. Другие возражали, что такое объяснение отзывается ересью и не соответствует христианскому духу благочествиейшего из поэтов. Чем больше спорили, тем неразгадание с тановилься тайна поэта.

Пока старый богатый шерстник подробно объяснях художнику предмет спора, Леонардо, немного прищурив глаза от ветра, смотрел вдаль, в ту сторону, откуда, по набережной Лунгарио Ачайоли, тяжелою, исуклюжею, точно медвежьей, поступью шел небрежно и бедно одетый человек, сутулый, костлявый, с большой головой, с черными, жесткими, куочавыми волосами, с жидкою и клочковатою коздиною бородкою, с оттопыренными ущами, с широкоскулым и плоским липом. Это был Микеланджело Буонаороти. Особенное, почти отталкивающее уродство придавал ему нос, переломленный и расплющенный ударом кулака еще в ранней молодости, во время драки с одним ваятелем-соперником, которого злобными шутками довел он до бещенства. Зрачки маленьких желто-карих глаз отливали порою странным багровым блеском. Воспаленные веки, почти без ресниц, были красны, потому что, не довольствуясь днем, работал он и иочью, прикрепляя ко лбу круглый фонарик, что делало его похожим на Циклопа с огненным глазом посередине лба, который копошится в подземной темноте и с глухим медвежьим бормотаньем и лязгом железного молота яростно борется с камнем

Что скажете, мессере? — обратились к Леонардо спорившие.

Леонардо всегда надеялся, что ссора его с Буонарроти кончится миром. Он мало думал об этой ссоре во время своего отсутствия из Флоренции и почти забыл ее.

Такая тишина и ясность были в сердце его в эту минуту и он готов был обратиться к сопернику с такими добрыми словами, что Микелаиджело, казалось ему, не мог не понять.

 Мессер Буонарроти — великий знаток Алигьери, морани Леонардо с вежливою, спокойною улыбкою, указывая на Микеланджело.— Он лучше меня объяснит вам это место.

Микеланджело шел, по обыкновению, опустив голову, не глядя по сторонам, и не заметил, как наткнулся на собрание. Услышав имя свое из уст Леонардо, остановился и поднял глаза. Застеичнвому и робкому до дикости, были ему тягостны взоры людей, потому что никогда не забывал он о своем уродстве и мучительно стыдился его: ему казалось, что все над ним смеются.

Застигнутый врасплох, ои в первую минуту растерялся: подозрительно поглядывал на всех исподлобья своими маленькими желто-карими глазками, беспомощно моргая воспаленными веками, болезиенно жмурясь от солица

н человеческих взоров.

Но когда увидел ясную улыбку соперника и проницательный взор его, устремленный невольно сверху вики, потому что Леонардо был ростом выше Микелаиджело, робость, как это часто с ним бывало, миювенно превратилась в ярость. Долго не мог он пронзиести ни слова. Лицо его то бледнело, то красиело иеровными пятиами. Наконец, с уснаием проговорил глухим, сдавленным голосом:

— Сам объясияй! Тебе и кинги в руки, умнейший из людей, который доверился каплунам-ломбардцам, шестнаддать лет возился с глиняным Колоссом и не сумел отлить его из бронзы — должен был оставить все с позором!...

Он чувствовал, что говорит не то, что следует, нскал н ие находил достаточио обидных слов, чтобы унизить соперника.

Все притихан, обратив на них любопытные взоры.

Асонардо молчал. И несколько мгновений оба молча смотрели друг другу в глаза — одии с прежнею кротком улыбкою, теперь удньденной и опечалениой, другой — с презрительной усмешкой, которая ему не удавалась, только искажала лицо его судорогой, делая еще безобразнее.

ко искажала лицо его судорогон, делая еще безобразнее. Перед яростной силой Буоиарротн тихая, женствеиная предесть Леоиардо казалась бескоиечною слабостью.

У Леонардо был рисунок, изображавший борьбу двух чудовищ — Дракоиа и Льва: крылатый змей, царь воздуха, побеждал бескрылого царя земли.

То, что теперь помимо сознання и воли нх пронсходило между инми, было похоже на эту борьбу.

И Леонардо почувствовал, что мона Лиза права: ннкогда сопериик не простит ему «тишины, которая сильиее бурн».

Микеланджело хотел что-то прибавить, ио только махнул рукою, быстро отвернулся и пошел дальше своею неуклюжею, медвежьей поступью, с глухим, неясным бормотаньем, понурнв голову, согнув спину, как будто иенмовериая тяжесть давила ему плечи. И скоро скрылся, точно растаял в мутиой, огненно-медной пыли дождя и зловешего солица.

Леонардо также продолжал свой путь.

На мосту догиал его одии из бывших в сободини у падацио Спини — веотдявый и плюгавый человечек. похожий на еврея, хотя и чистокровный флорентинец. Художник не помина, кто этот человечек, и как его имя, только зиал, что ои злой сплетиик.

Ветер на мосту усилился; свистел в ушах, колол лицо ледяными иглами. Волны реки, уходившие вдаль к инэкому солицу, под низким и темиым, точно каменным небом,

казались подземиым потоком расплавленной меди.

Леонаодо шел по узкому сухому месту, не обращая виимания на спутника, который поспевал за инм. шлепая по грязи, вприпрыжку, забегая вперед, как собачоика, заглядывая в глаза ему и заговаривая о Микеланджело. Он. видимо, желал подхватить какое-нибудь словцо Леонардо, чтобы тотчас передать сопернику и разнести по городу, Но Леонардо молчал.

 Скажите, мессере, — не отставал от него назойливый человечек. — ведь вы еще не кончили поотрета Джоконды? Не кончил.— ответил художник и нахмурился.—

А вам что?

— Нет, инчего, так. Вот ведь, подумаешь, целых три года бъетесь над одною картиною, и все еще не кончили. А иам, иепосвященным, она уже и теперь кажется таким совершенством, что большего мы и представить себе не можем!..

И усмехиулся подобострастио.

Леонардо посмотрел на него с отвращением. Этот плюгавый человечек вдруг сделался ему так ненавистен, что, казалось, если бы только он дал себе волю, то схватил бы его за шиворот и боосил в реку.

 Что же однако будет с портретом? — продолжал иеугомонный спутинк.— Или вы еще не слышали, мессере Леонардо?..

Ои, видимо, нарочно тянул и мямлил: у него было

И вдруг художник, сквозь отвращение, почувствовал животный страх к своему собеседнику — словио тело его было скользким и коленчато-подвижным, как тело насекомого. Должио быть, и тот уже что-то почуял. Он еще более сделался похожим на жида; руки его затряслись, глаза запоыгали.

— Ах. Боже мой, а ведь и в самом деле, вы только сегодия утром приехали и еще ие знаете. Представьте себе, какое иссчастие. Бедимй мессер Джокоило. Третий раз овдовел. Вот уже месяц, как мадонна Лиза волею Божьей преставилась..

У Леонардо в глазах потемнело. Одно мгновение казалось ему, что он упадет. Человечек так и впился в него

своими колючнии глазками.

Но художник сделал над собой неимоверное усилне и лицо его, только слегка побледиев, осталось непроницаемым; по крайней мере, спутник инчего ие заметил. Окончательно одзочаоовавшись и увязичв по шиколот-

ку в грязи на площади Фрескобальди, он отстал.

Первою мыслыю Леонардо, когда он опоминася, было то сплетник солгал, нарочно выдумал это известне, чтобы увидеть, какое впечатаение оно произведет на него, и потом всюду рассказывать, давая новую пицу давно уже ходявщим служаю олюбовной связы Леонардо с Джоюндой,

Правда смерти, как это всегда бывает в первую мину-

ту, казалась невероятною.

Но в тот же вечер узнал он все: на возвратном путн на Калабрин, тде мессер Франческо выгодно устронл дела свои, между прочим, поставку сырых бараных шкур во Флоренцию.— в маленьком глухом городке Лагонеро, мона Лиза Джоконда умерла, одни говорнам, от болотной лихорадки, другие — от заразной горловой болезни.

#### VII

Дело с каналом для отвода Арно от Пизы кончилось постыдиою неудачею.

Во время осеинего разлива наводнение уничтожнло начатые работы и превратило цветущую низменность в гинлую трясину, где рабочне умирали от заразы. Огромный труд, деньги, человеческие жизни — все пропало даром.

Феррарские водостроители сваливали вниу на Содериии, Макнавелли и Леонардо. Знакомые на улицах отворачивались от них и ие клаиялись. Никколо заболел от стыда и горя.

Года два назад умер отец Леонардо:

49-го иноля 1504 г., в среду, в седьмом часу ночи. записал он с обычною краткостью,— скончался отец мой, сире Пьеро да Винчи, нотариус во дворце Подеста. Ему было восемьдесят лет. Он оставил десять человек детей мужского и друх женского пола».

Сире Пьеро неодиократио, при свидетелях, выражал намеренне завещать своему незаконному первенцу Леонардо такую же долю имення, как остальным детям. Сам ли изменил он перед смертью это намерение, или сыновья ие захотели исполнить волю покойного, ио они объявили, что, в качестве побочного сына. Леонардо в разделе не участвует. Тогда один из ростовшиков, ловкий еврей, у которого художинк брал деньги под обеспечение ожидаемого наследства, предложна ему купить права его в тяжбе с боатьями. Как ин стоащился Леонаодо семениых и судебных дрязг, денежные дела его в это время так запутались, что ои согласился. Началась тяжба из-за 300 флоринов, которой суждено было длиться шесть лет. Братья, подьзуясь всеобщим раздражением против Леонардо, подливали масла в огонь, обвиняли его в безбожии, в государственной измене во время службы у Чезаре Борджа, в колдовстве, в кощуистве над христнаискими могилами пои откалывании тоупов для анатомических сечений, воскресили и двадцать пять лет назад похороненную сплетию о противоестественных пороках его, бесчестнаи память покойной матери его, Катарины Аккаттабрига.

Ко всем этим исприятностям присоединилась неудача

с картиной в зале Совета.

Так сильна была привычка Леонардо к медлительности, допускаемой в стенописи маслиными красками, и отвращение к поспешности, требуемой водиными, что, исмотря на предостерегающий опыт с Тайной Вечерей, решил ои и Витву при Ангиари писать, хотя другими, как он полагал, усовершенствованиями, но все же масляными красками. Когда половина работы была нсполиена, развел большой огонь на железных жаровиях перед картиною, чтобы по новому, изобретенному им способу, ускорить впитывание красок в известь; но скоро убедился, что жар действует только на нижнюю часть картины, между тем как в верхией, удаленной от жара, аки и краски не сохнут.

После многих тщетных уснанії понял он окончательно, что второй опыт с масляной стенописью будет столь яисудачен, как первый: Битва при Ангиари так же погибнет, как Тайная Вечеря;— и опять, по выражению Буонарлоги, он «лоджен был оставить все с позором».

Картниа в зале Совета опостылела ему еще больше, чем дело с Пизаиским каналом и тяжба с братьями.

Содерини мучил его требованиями канцелярской точности в исполнении заказа, торопил окончанием работы к назначенному сроку, грозил неустойкою и, видя, что

инчего не помогает, начал открыто обвинять в нечестности, в присвоении казениях денет. Когда же, заняв у друзей, Леонардо хотел отдать ему все, что получил из казим, мессер Пьеро отказался принять, а между тем во Одорещим ходило по рукам распространяемое друзьями Буонарроти письмо гоифалоньера к флорентинскому поверенному в Милане, который хлопотал об отпуске художинка к наместнику французского короля в Ломбардии, сеньою Шадолю а Ламбоча»:

«Действия Леонардо неблаговидиы, — говорилось, между прочим, в этом письме. — Забрав большие деньги вперед и едва начав работу, бросил он все и поступил в этом деле

с Республикой, как измениик».

Однажды зимою ночью сидел Леонардо один в своей рабочей комнате.

Вьюга выла в трубе очага. Стены дома вздрагивали от ее порывов; пламя свечи колебалось; подвешению с к деревяниюй перекладине в риборе для изучения полета чучело птицы на крыльях, изведенных молью, качалось, точно собираясь взлететь, и в углу, над полкою с томами Плиния Натуралиста, знакомый паук тревожно бегал в своей паутине. Капли дождя или талого сиега ударяли в оконные стекла, словно кто-то тиковько стучался.

После дия, проведениюто в житейских заботах, Леонардо почувствовах себя устальи, разбитым, как после иочи, проведениой в бреду. Пытался было приняться за давиншнюю работу — изыскания о законах движения тел по намлониой плоскости; потом — за карикатуру старухи с маленьким, как бородавка, вадериутым носом, свиными глазками и гитантскою, чудовидно оттянутою киму, верхиею губой; пробовал читать; — но все валилось из рук. А спать не хотелось, и делая иочь была впереды

Ои взглянул на груды старых, пыльных книг, на колбы, реторты, банки с бледными уродцами в спирту, на медные квадранты, глобусы, приборы механики, астрономии, физики, гидравлики, оптики, анатомии — и исизъяснимое

отвращение наполнило ему душу.

Не был ли сам он — как этот старый паук в темиом углу над пахнущими плессивы кингами, костями человеческих остовом и мертвыми членами мертвых мащин? Что предстояло ему в жизии, что отделяло от смерти — кроме иескольких листков бумаги, которые покроет ои зиачками инкому не поиятных письмей?

И вспомнилось ему, как в детстве, на Монте-Альбано, слушая крики журавлиных станиц, вдыхая запах смолистых трав, глядя на Флоренцию, прозрачно-лиловую в солнечной дымке, словно аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двямя цветущими золотистыми ветками поросли, которая покрывает склоны этих гор весною, — он был счастлив, ничего не зная, ни о чем не думая.

Неужели весь труд его жизни — только обман, и вели-

кая любовь — не дочь великого познания?

Он прислушивался к вою, визгу, грохоту вьюги. И ему приходили на память слова Макнавелли: «самое страшное в жизни не заботы, не бедность, не горе, не болезнь, даже не смерть,— а скука».

Нечеловеческие голоса ночного ветра говорили о понятном человеческому сердцу, родном и неизбежном — о последнем одиночестве в страшной, слепой темного, в лоне отда всего сущего, древнего Хаоса — о беспредельной скуке мноа.

Он встал, взял свечу, отпер соседнюю комнату, вошел в нее, приблнандся к стоявшей на треножном поставе картине, завешанной тканью с тяжелыми складками, подобной савану,— и откинул се.

Это был портрет моны Лизы Джоконды.

Он не открывал его с тех пор, как работал над ним съседний раз, в последнее свидание. Теперь казалось ему, что он видит его впервые. И такую силу жизви почувствовал он в этом лице, что ему сделалось жутко перед собственным созданием. Вепомим, суеверные рассказы о волшебных портретах, которые, будучи проколоты иглою, причиниют смерть изображенному. Эдесь, подумал,— насоборот: у живой стилу он жизвы, чтобы дать е мертвой.

Все в ней было ясно, точно — до последней складки одежды, до крестиков тонкой узорчатой вышивки, обрамлявшей вырез темного платъя на бледной груди. Казалось, что, вемотревшись пристальнее, можно видеть, как дышит грудь, как в ямочке под горлом бъется кровь,

как выражение лица изменяется.

И, вместе с тем, была она призрачная, дальняя, чуждая, более древняя в своей бессмертной юности, чем первозданные глыбы базвальтовых скал, видневшнеся в глубине картним— воздушно-голубые, сталактитоподобные горы как будто нездешнего, давно утасшего мира. Извилины потоков между скалами напоминали нзвилини туб се с вечиби ульмбкой. И волыв волос падали из-под прозрачно-темной дымки по тем же законам божественной механики, как волин воды. Только теперь — как будто смерть открыла ему глаза — поиял ои, что прелесть моиы Лизы была все, чего искал ои в природе с таким иенасытным любопытством, поиял, что тайна мира была тайной моиы Лизы.

И уже ие ои — ее, а она его испытывала. Что значил взор этих глаз, отражавших душу его, углублявшихся

в ией, как в зеркале — до бесконечности?

Повторяла ли она то, чего не договорила в последнее свидание: нужно больше, чем любопытство, чтобы проинкнуть в самые глубокие и, может быть, самые чудные тайиы Пецеры?

Или это была равиодушная улыбка всеведения, с ко-

торою мертвые смотрят на живых?

Ои знал, что смерть ее — не случайность: он мог бы спасти ее, если бы хотел. Никогда еще, казалось ему, не заглядывал он так прямо и близко в лидо смерти. Под холодиым и ласковым взором Джоконды невыносимый ужас леденил ему душу.

И первый раз в жизни отступил он перед бездиою,

не смея заглянуть в нее, - не захотел знать.

Торопливым, как будто воровским, движением опустил на лицо ее покров с тяжелыми складками, подобный савану.

Весиою, по просьбе французского наместника Шарля д'Амбуаза, получил Леонаодо отпуск из Флоренции на

три месяца и отправился в Милаи.

Он был так же рад покинуть родину и таким же бесприютным изгнанинком увидел снежные громады Альп иад зеленою равниною Ломбардии, как двадцать пять лет назал.

# ПЯТНАДЦАТАЯ КНИГА

## СВЯТЕЙШАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

τ

Во время первого пребывання в Милаие, будучи на службе Моро, Леонардо занимался анатомней вместе с одним еще очень молодым, лет восемнадцати, но уже знаменитым ученым, Марко-Антоино, из древиего рода вероиских патонинев делла Торре, у которых любовь к науке была наследственной. Отец Марко-Антонно преподавал медицину в Падуе, братья также были учеными. Сам он с отроческих лет посвятил себя служению изуке, подобно тому, как некогда потомки славных родов посвящали себя рыцарскому служению даме сердца и Богу. Ни игры детства, ин страсти юности не отвлекали его от этого строгого служения. Он полюбил девушку; но, решив, что иельзя служить двум госпожам — любви и науке. — покинул иевесту и окоичательно отрекся от мира. Еще в детстве расстрона он свое здоровье чрезмерными занятиями. Худое, бледное, точно у сурового подвижника, ио все еще прекрасное лицо его напоминало лицо Рафаэля, только с выражением более глубокой мысли и грусти.

Когда он был отроком, два знаменитых университета севериой Италии, Падуанский и Павийский, спорили на-за иего. Когда же Леонардо вернулся в Милан, двадиатилетний Марко-Антонио считался одини из пеовых

ученых Европы.

Стремления в науке были у инх, по-видимому, общие: оба заменяли схоластическую анатомию средневековых арабских толкователей Гишпократа и Галена опытом и наблюдением над природою, исследованием строения живого тела; но под внешним сходством скрывалось и глубокое различие.

На последних пределах знания художник чувствовал тайну, которая сквозь все явлення мира притягивала его к себе, как магнит и сквозь ткань притягивает железо. Описывая мускулы плеча, он говорил: «Эти мускулы кондами тоиких интей прикреплены только к внешнему кразю
вместилищ своих: Великий Мастер устроил так, дабы имели они возможность свободно расширяться и сужнваться,
удлиняться и сокращаться, смотря по вужде». В примечаннях к рисунку, нзображавшему связки бедрениям мускулов, он писал: «Рассмотри эти прекрасные мускулы —

а, b, c, d и е, и если нажется тебе, что их миого, попробуй, — убавь, если мало — прибавь, а достаточно,—
воздай квалу первому Стронтелю столь дивной машины».
Так, последнею целью всякого знания было для него везикое узнанение перед Непознаваемым, перед бъжсствениой Необходимостью — волей Первого Двитателя в механике. Певрого Стоюткая в анатомии.

Марко-Аитоиио также чувствовал тайну в явлениях природы, ио ис смирялся перед нею, и, не будучи в силах ин отвертуть, ин победить ее, боролся с нею и страшился ее. Наука Леонардо шла к Богу; изука Марко-Аитонно — против Бога, и уграченияую веру хотел он заме-

нить новою верою — в разум человеческий.

Он был мнлосерд. Нередко, отказывая богатым, ходил к бедиякам, дечил их даром, помогал деньгами и гото был отдать им все, что имел. У иего была доброта, свойственияя людям не от мира сего, погружениями в созерцание. Но когда речь заходила о невежестве монахов и церковников, врагов изуки, лищо его искажалось, глаза сверкали исукротимною злобою, и Леонардо чувствовал, что этот милосердими человек, если бы дали ему власть, посилал бы людей на костер во ния разума, точно так же, как враги его, монахи и церковинки, сжитали их во ния Бога.

Асонардо в науке был столь же одниок, как в некусстве: Марко-Аитонно коружем учениками. Он увлекал голиу, зажигал сердца, как пророк, творил чудеса, воскрешал больных не столько лекарствами, сколько верою. И юние слушатели, как все ученики, доводили до крайности мысли учителя. Они уже не боролись, а беспечио отрицали тайну мира, думали, что не сегодия, так завтра наука все победит, все разрешит, не оставит камия на камие от ветхого здання веры. Хвастали безверием, как дети обиовкою, буйствовали, как школьники — н победоносная резвость их капоминала визкланую резвость щемят.

Для художинка нзуверство минмых служителей зиания было столь же противно, как изуверство минмых служи-

телей Бога.

«Когда наука восторжествует, — думал он с грустью, н чернь войдет в ее святнанше, не осквернит ан она свонм поизнанием и науку, точно так же, как осквернила цеоковь, и будет ан менее пошамм знание толпы, чем вера толпы?»

В те воемена добывание меотвых тел для анатомических сечений, воспрещенных буллою папы Бонифация VIII Extravagantes, было делом трудным и опасным. Двести лет назад Мундини ден Луцци, первый из ученых, дерзнул произвести всенародное анатомическое сечение двух трупов в Болонском университете. Он выбрал женщин, как «более близких к животной природе». И тем не менее, совесть мучила его, по собственному поизнанию, так, что анатомноовать голову, «обиталище духа и разума», он вовсе не посмел.

Времена изменились. Слушатели Марко-Антонно были менее робки. Не останавливаясь ин перед какими опасностями и даже преступлениями, добывали они свежие трупы: не только покупалн за большне деньги у палачей н больничных гробовщиков, но и силой отнимали, крали с виселии, выобвали из могил на клалбишах, и, если бы учитель позволил, убивали бы прохожих по ночам в глухих поедместьях.

Обилне трупов делало работу делла Торре особенно важной и драгоценной для художника.

Он готовна целый ряд анатомических рисунков пером н красным карандашом, с объясненнями и заметками на полях. Здесь, в прнемах исследования, еще более сказывалась поотнвоположность исследователей.

Один был только ученый, другой - и ученый, и художник вместе. Марко-Антонно знал. Леонардо знал и любил — и любовь углубляла познание. Рисунки его были так точны н в то же время так прекрасны, что трудно было решить, где кончается искусство и начинается наука: одно входило в другое, одно сливалось с другим в неразделимое целое.

«Тому, кто мне возразит, — писал он в этих заметках, что лучше изучать анатомню на тоупах, чем по монм онсункам, я отвечу; это было бы так, если бы ты мог видеть в одном сечении все, что изображает рисунок; но, какова бы ни была твоя проницательность, ты увидел н узнал бы лишь несколько вен. Я же, дабы иметь совершенное знание, произвел сечения более чем десяти человеческих тел различных возрастов, разрушая все члены, снимая до последних частиц все мясо, окружавшее вены, ие проливая крови, разве только чуть заметные капли из волосяных сосудов. И когда одного теха ие хватало, потому что оно разлагалось во время исследования, я рассекал столько трупов, сколько требовало совершение виание предмета, и дважды начинал одно и то же исследование, дабы видеть различия. Умиожая рисунки, я даю изображения каждого члена и органа так, как будто ты имел их в руках и, повертывая, рассматривал со всех стооом, вичтом и спаюзжи. своху и синау».

Ясновидение художника давало глазу и руке ученого точность математического прибора. Никому неизвестные разделения яем, скрытые в соединительных тканях или в слизистых оболочках, точнайшие кровеносные сосуды и нервы, разветвленные в мышцах и мускулах, ощупывала скальпелем, обнажала левая рука его — такая сильная, что гиула подковы, такая иежная, что улавливала тайну женственной прелести в улыбке Джокоидля.

И Марко-Аитонию, не желавший верить ин во что, кроме разума, испытывал порой смущение, почти страх пе-

ред этим вещим зианием, как перед чудом.

Иногда художник говорил себе: «так должно быть, так хорошо». И когда, исследуя, убеждался, что действительию, так есть, то воля Творящего как будто отвечала воле созерцающего: красота была истиной, истина красотою.

Чувствуя, что Леонардо предается и науке, как всему, только на время и сохраняет свободу для новых увлечений, точно играя, Марко-Антонно, вместе с тем, видел, к какого бесконсечного терпения, какой супрямой суровоститребует работа, казавшаяся в руках учителя игрой и забавною.

«Й ежели ты имеещь дюбовь к изуке,— обращался лебе чувство брезгляюсти? И ежели ты преодлеены брезгляюсти? И ежели ты преодлеены брезгляюсти? И ежели ты преодлеены брезгляюсть? И ежели ты преодлеены брезгляюсть и тобою страх в иочиме часы поред мертвецами, истер завиивми, окровавлениями? И если побединь ужас, окажется ли у тебя совершению ясный предварительный замисел, необходимый для такого изображения тел? И ежели есть у тебя замысел, обладаены ли ты знанием перспективы? И ежели он есть у тебя владеены ли ты приемами геометрических доказательств и потребивыми сведениями в механике для измерения сил напряжения мускулов? И накониед, кватит ли у тебя самого главного— терпения и точности? Насколько я об-

Анатомни, которые я сочинил. И причина того, что я не привел труда моего к желанному коицу — не корысть нли небрежность, а только недостаток времени».

«Точно так же, как до меня Птоломей опнсывал мнр в своей Космографии, я опнсываю человеческое тело — эту маленькую вселенную — мир в мире».

Он предчувствовал, что труды его, если 6 были узнаны н поняты людьми, пронзвели бы величайший переворот в изуке, ждал «последователей», «пресминков», которые могли бы оценить в его рисунках «благодеяние, оказанное ни человеческому оди».

«Пусть книга о началах механики,— писал он,— предшетурет твоему исследованию законов дрижений и томчеловека и других животных, дабы ты мог, ссылаясь на механику, доказывать всякое положение анатомии с ясностью геометонусского.

Он рассматривал члены людей и животных как живые рычаги. Корин всякого знания погружальсь для него в механику, которая бвыла воплощением «дивной справедливости Первого Двитатель». И балата воля Первого Строителя вытекала из правосудной воли Первого Двигателя — Тайны всех тайи.

Рядом с математической точностью у Леонардо были для предчувствия, пророчества, которые путали Марко-Антонно своею смелостью, казались ему невероятными, подобно тому, как человеку, видящему горы в первый раз, далекие вершины кажутся облаким, виждщими в воздухе, и трудно ему поверить, что у этих призраков корин гранитные, уходящие к сердцу земли.

Изучая на трупах беременных женщин последовательнее ступсии развития зародьша в матке, Леонардо поражен был сходством в строении тел людей и животиых,

ие только четвероногих, но и рыб и птиц.

«Сравни человека,— писал оп,— с обезьяною и многими другими жнвотными почти той же породы. Сравни внутренности человека с внутренностями обезьяны, и льва, и быка, и рыб, и птиц. Сравни пальцы человеческой руки с пальцами медвежеей лапы, с хрящами рыбыки плавников, с кистями птичьих крыльев и крыльев летучей мыши».

«Тому, кто обладает совершенным зиаинем строеиня человеческого тела, легко быть всеобъемлющим, нбо члены

всех животных сходствуют».

В многообразин телесных строений прозревал он еднный закон развития, единый связующий замысел природы. Марко-Антонно спорил, горячился, называл догадки эти бреднями, не достойными ученого и противными духу гочного знания; но нногда, побежденный, как бы очарованный, умодкал и слушал. В эти минуты детски-нежное и монашески-стротое лицо его было прекрасию. И, глядя в глубокие, всегда печальные глаза его, Леонардо чувствовал, что этот затворник изуки — не только крец вс- но и жертва: для него великая скорбь была «дочь великого познания».

п

По ходатайству иаместника Шарля д'Амбуаза и франщужского короля, художник получил от Флорентинской Синьорин отпуск на неопределенное время, а в следующем 1507 году, перейдя окончательно на службу Людовика XII, поселился в Милане и только изредка по делам наезжал во Флоренцино.

Поощло четыре года.

В копире 1511 Джюванин Бельтраффио, в то время уже считавшийся некусным мастером, работал над стенописью в новой церкви Сан-Маурицно, припадлежавшей старинной, построенной на развалниях древнеримского цирка и крама Юпитера, женской обители Маджорс. Радом, за высокой оградой, выходившей на улицу Делла Винья, накодился запущенный сад и некогда великосенный, но давно покннутый и полуразвалившийся дворец владстельного рода Кароманьсола.

Монахини сдавали внаймы эту землю и дом алхимику Галеотто Сакробоско и его племянинце, дочери Галеоттова брата, мессера Лунджи, знаменитого собирателя древностей, моне Кассандре, которые недавно вериулись в

Милаи.

Вскоре после первого нашествия французов и разграбления маленького домика повивальной бабки моны Сидонин у Катаранской плотным за Верчельскими воротами уехаль они из Ломбардии и девять лет провели в скитаниях по Востоку, Грецин, островам Архинслага, Малой Азии, Палестине, Сирин. Страиные слухи ходили о них: один уверяли, будто бы алхимик нашел камень мурещов, превращающий олово в золото; другие — будто бы он выманил у диодария Сирийского для опытов огромиме деньги, и, присвовы их, бежал; третки — что мона Кассандра, по договору с дъяволом и по записи отца своего, откоплала доевний клад. зароратый на месте финикийского ходаплала доевний клад. зароратый на месте финикийского ходама Астарты; четвертые, наконец.— что она ограбила в Коистантинополе старого, несметио богатого, смириского купца, которого очаровала и опомаа приворотными зельями. Как бы то ин было, усхав из Милаиа инщими, они вернулись богачами.

Бывшая ведьма, ученица Деметрия Халкондилы, воспитаница старой ведьмы Сидонин, Кассандра сделалась нал, по крайней мереп, притворилась благочестивой дочерью церкви; строго соблюдала все обряды и посты, посещала церковние службы и щедрыми вкладами заслужила особое покровительство ие только сестер монастыря Маджореп, приогивших ее на своей земле, и ои с самого владыки, архиепископа Миланского. Заме языки утверждали, впрочем (может быть, только из свойственной людим зависти к внезапному оботащению). будто бы она вернулась из своих далеких странствий еще большей язычиицей, что ведьма с алхимиком должим были бежать из Рима, спасаясь от Святейшей Инквизиции, и что, рано нам позадю не миновать им костов.

Перед Леонардо мессер Галеотто все также благоговел и считал его своим учителем — обладателем «сокро-

вениой мудрости трижды великого Гермеса».

Ахимик привез с собой из путешествия много редких книг, большею частью александрийских ученых времен Птоломевь, по математическим наукам. Художник брал у иего эти книги, за которыми обыкновению посмава Дже вании, работавшего по соседству в церкви Сам-Мауричо. Через некоторое время Бельтраффию, по старой привъчке, стал заходить к ини все чаще и чаще под какимлибо предлогом, в действительности же только для того, чтобы видеть Кассандру.

Девушка была с инм в первые свидания настороже, притворялась кающейся грешинцей, говорила о своем желании постоячься; ию, мадо-помалу, убедившись, что бо-

яться нечего, стала доверчивей.

Онн вспомннали беседы свои десять лет назад, когда об балы почти детьми, из пустынном пригорке над Катаранской плотиной, у стен монастыря св. Редегоиды; вспоминали вечер с бледными заринцами, с душиным запахом летней воды из канала, с глухим, точно подземным, ворчаннем грома, и то, как она предрекала ему воскресение олимпийских богов, и как звала на шабаш ведьм.

Теперь жила она отшельиицей; была или казалась больною и почти все время, свободное от служб церковных пооводила в уединенной комнате, куда никого не пускала, в одном из немногих упелевших покоев старого двоона — моачной зале со стоельчатыми окнами, выхолившими в заглохший сал, гле безмольной огоалою возвышались кипарисы, и яркий влажный мох покрывал стволы дуплистых вязов. Убранство этой комнаты напоминало музей и кингохранилище. Здесь находились доевности, привезенные ею с Востока. — обломки эллинских статуй, псоглавые боги Египта из гладкого чеоного гоанита, резиме камии гиостиков с водшебным словом Абраксас, изображающим триста шестьдесят пять гориих небес, византийские пергаменты, твердые, как слоновая кость, с обоывками навеки утраченных произведений греческой поэзии, глиняные черепки с клинообразиыми ассирийскими налписями, кинги пеосидских магов, закованные в железо, и прозрачио-тонкие, как лепестки пветов, мемфисские папиоусы.

Она рассказывала ему о своих странствиях, о видеииых чудесах, о пустынном величии храмов из белого мрамора на черных, изъеденных морем, утесах, среди вечно голубых, пахиущих солью, как будто свежестью голого тела Пенорожденной богнии. Ионических воли. — о неимоверных тоудах своих, бедах, опасностях. И однажды, когда он споосил, чего она искала в этих странствиях, зачем собирала эти древности, претерпевая столько мучений,ответила ему словами отна своего, мессера Луиджи Сакообоско:

— Чтобы воскоесить меотвых!

И глаза ее загорелись огнем, по которому узнал он прежиюю ведьму Кассаидру.

Она мало изменилась. У нее было все то же лицо. чуждое печали и радости, неподвижное, как у древних изваяний. — широкий, низкий доб, прямые, тонкие брови, стоого сжатые губы, на которых нельзя было представить себе улыбки. - и глаза, как янтарь, прозрачно-желтые, Но теперь, утоиченное болезнью или единой, чрезмерно обострившейся, мыслыю, лицо это, особенно нижияя часть, слишком узкая, маленькая, с нижиею губою, немного выдавшейся вперед, — еще ясиее выразило суровое спокойствие и в то же время детскую беспомощность. Сухие, пушистые волосы, живые, живее всего лица, точно обладавшие отдельной жизиью, как змен Медузы, окружали бледное лицо черным ореолом, от которого казалось оно еще бледнее и неподвижнее, алые губы ярче, желтые глаза прозрачиее. И еще неотразимее, чем десять дет назал.

влекла к себе Джованни прелесть этой девушки, возбуж-

давшая в нем любопытство, страх и жалость.

Во время путеществия по Греции посетила Кассандра родину своей матери, унилый, маленький городок Мисгру, близ развалин Лакедемона, меж пуствиных, выжженных холмов Пелопониеса, где полвека назвад умер последний из учителей валинской мудрости, Гемисто Систон. Собрала нензданные отрывки его сочинений, письма, блатоговейные предания ученнюю, которые верилы, что душа Платона, еще раз сойдя с Олимпа, воплотилась в Плетоне. Рассказывая Джованин об этом посещении, повторыла опророчество, уже слушанное им от нес, в одну из их прошлых бесед у Катаранской плотины и с тех пор часто ему вклюмнявшееся, слова Плетона, сказанные, будто бм, столетины старцем-философом за три года до смести:

«Немного лет спустя после кончины моей, над всемы племенами и народами земными воссияте диная истина, и обратится все во единую веру». Когда же спрашивали его — в какую, во Христову или Магометову,— он отвеала: «Ни в ту, ни в доругю, но в новую веру, от дереве-

го язычества не отанчную».

— Прошло уже более полвека со смертн Плетона, возразнл Джованнн,— а пророчество не исполняется. Неужели вы все еще веонте, мона Кассандоа?..

— Истины совершенной,— молвила она спокойно, не было у Плетона. Он во многом заблуждался, нбо

многого не знал.

— Чего? — спросил Джовании, и вдруг, под ее глубоким, пристальным взором, почувствовал, что сердце его падает.

Вместо ответа взяла она с полки старинный пергамент — это была трагедня Эсхила Скованный Прометей и прочла ему несколько стихов. Джованни понимал немного по-госчески, а то, чего не понял, она объяснила ему.

Перечислив дары свои людям — забвение смерти, надежду и огонь, похищенный с неба, которые рано или поздно сделают их равными богам — Титан предрекал падение Зевса:

> В тот страшный день исполнится над ним Отцопское проклятие, что на сына Обрушна Кронос, падая с небес. И указать от этих бед спасенье Из всех богов могу лишь я одни — Я знаю тайну.

Посланиик олимпийцев, Гермес, возвещал Прометею:

Ло той поом не жан конца столланым.

До той поры не жди конца страданьям, Пока другой не примет мук твоих, Страдалец-бог и к мертвым в темный Тартар Во глубину Анда не сойдет.

 Как ты думаешь, Джоваини,— молвила Кассандра, закрывая кингу,— кто этот «Страдалец-бог, сходящий в Тартара»;

Джовании инчего не ответил; ему казалось, что перед инм, точно при свете внезапно блеснувшей модини, от-

комвается бездиа.

А мона Кассаидра по-прежнему смотрела на него в упор своими ясиьми, прозрачными глазами; в это мгновение была она, действительно, похожа на злополучиую пленинцу Агамемиона, вещую деву Кассаидру

— Джовании, — прибавила она, иемного помолчав, слышал ли ты о человеке, который, более десяти веков назад, так же как философ Плетон, мечтал воскресить умерших богов. — об императоре Флавии Клавдии Юляне?

— Об Юдиане Отступнике?

 Да, о том, кто врагам своим галилеянам и себе, увы! — казался отступником, но не дерзиул им быть, ибо в иовые мехи влил старое вино: эллины так же, как хри-

стиане, могли бы назвать его отступником...

Джовании рассказал ей, что видел однажды во Флоренции мистерию Лоренцо Медичи Великолепного, которая изображала мученическую смерть Сан-Джовании и Паоло, двух юношей, казненных за веру Христову Юлианом Отступником. Он даже помнил несколько стихов из этой мистерии, особению поразивших его,— между прочим, предсмертный крик Юлиана, произенного мечом св. Меркурия:

> Ты победил. Галилеянии! О Cristo Galileo, tu hai pur vinto!

— Слушай, Джовании,— продолжала Кассандра,— в страниюй и плачевной судьбе этого человека есть великая тайна. Оба оин, говорю я, и кесарь Юливии, и мулец Плетои были одинаково ие правы, потому что обладали только половниюй истины, которая, без другой половины, есть ложь: оба забыли пророчество Титана, что тогда лишь боги воскреснут, когда Светлые соединятся с Темными, иебо вверху — с иебом винау, и то, что было Двумя, будет Едино. Этого ие поияли они и тщетно отдали душу свою за богов Олимпийских...

Она остановилась, как будто не решалась договорить,

и потом прибавила тихо:

— Если бы ты знаа, Джовании, если бы могла я скажу одно: есть бог среди нет, теперь еще раио. Пока скажу одно: есть бог среди богов олимпийских, который ближе всех других к подземным братьям своим, бог сетамий и темний, как турении с сумерки, беспощадный, как смерть, сошедший иа землю и давший смертимы забесмерть, сошедший иа землю и давший смертимы забественной крови своей, в оплаяняющем соке виноградных лоз. И кто из людей, брат мой, кто поймет и скажет миру, как мудрость венчаниюто гроздыми подобиа мудрости Венчаниюто Теринями. — Того, Кто сказая: «Я есмь истинияя виноградияя лоза», и так же, как бог Дионск, оплаянет мир Своею кровью? Поиял ли ты, о чем я говорю, Джовании? Если не поиял, молчи, не спранинай ибо авесть тайма, о которою еще недъзя говоронт

В последиее время у Джовании явилось иовое, дотоле исведомое, дерзоиовение мысли. Он инчего не боядсь, потому что ему исчего было терять. Он чувствовал, что ин вера фра Бенедетто, ин знание Леомардо не утолят муки его, ие разрешат противоречній, от которых душа его умирала. Только в темных пророчествах Кассандры чудился ему, быть может, самый стращиный, но единственный путь к примирению, и по этому последиему пути

ои шел за нею с отвагою отчаяния.

Они сходились все ближе и ближе.

Одиажды ои спросил ее, зачем она притворяется и

скрывает от людей то, что ей кажется истиной?

— Не все — для всех,— возразила Кассандра.— Исповедание мучеников, так же, как чудо и замаенье, нужно для толпы, нбо лишь те, кто верит не до конда, умирают за веру, чтобы доказать ее другим и себе. Но совершенияя вера есть совершение знание. Разве ты думаешь,
что смерть Пифагора подтвердила бы истины теометрии,
открытые изу Совершенияя вера безмоляна, и тайна ее
выше исповедания, как учитель сказал: «Вы знайте всех,
вас же пусть викто не змает».

— Какой учитель? — спросил Джовании и подумал: «Это мог бы сказать Леонардо: он тоже знает всех,

а его иикто».

— Египетский гиостик Базилид,— отвечала Кассандра и объяснила, что гностиками — энагощими называли себя великие учителя первых веков христнанства, для которых совершенияя вера и совершению знание было одно и то же.

И она поведала ему их страниые, иногда чудовищиве, подобные бреду, сказания.

Особению поразило его одио из иих — учение Алек-

и человека.

«Надо всеми небесами есть Моак безымянный нелвижный испождаемый прекрасиее всякого света Отен. Непознаваемый, Патпо аууюті — Бездна и Молчание. Единородиая дочь его, Премудрость божия, отделившись от отна, позиала бытие и омрачилась, и восскообела. И сыи ее скооби был Иальдаваоф, созидающий бог. Он захотел быть один и, отпав от матеон, погоузился еще глубже, чем она в бытие и создал мио плоти. искаженный обоаз мира духовного, и в нем человека который должен был отразить величие создателя и свидетельствовать об его могушестве. Но помощики Иальдаваофа, стихийные духи, сумели вылепить из персти только бессмыслениую громаду плоти, пресмыкавшуюся, как чеовь, в пеовозданной тине. И, когда поивели ее к наою своему. Иальдаваофу, дабы вдохиул он в нее жизнь.-Поемудрость божия, сжалившись иад человеком, отомстила сыих свободы и скорби своей за то, что ои отпал от нее, и, вместе с дыханием плотской жизии через уста Иальдаваофовы влохиула в человека искоу божественной мудрости, получениой ею от отца Непознаваемого. И жалкое создание - перст от персти, прах от праха, на котором творец хотел показать свое всемогущество, стало вдруг иеизмеримо выше своего создателя, сделалось образом и подобием не Иальдаваофа, а истинного бога, отца Непознаваемого. И подиял человек из праха лицо свое. И творец, пои виде твари, вышедшей из-под власти его. исполиился гнева и ужаса. И устоемил свои очи, гооевшие огием поедающей ревиости, в самые недра вещества, в первобытиую чериую типу - и там их мрачный пламень и все лицо его, полиое ярости, отразилось, как в зеркале, и этот образ сделался Ангелом Тьмы; Змеевидиым. Офиоморфом, подзучим и дукавым. Сатаною — Поокаятою Мудоостью. И с помощью его создал Иальдаваоф все три царства природы и в самую глубь их, как в смрадиую теминцу, бросил человека и дал ему закон: делай то и то, не делай того и, ежели преступишь закои, смертью умрешь. Ибо все еще надеялся поработить свою тварь игом закона, страхом зда и смерти. Но Премудрость божия, Освободительница, не покинула человека и, возлюбив, возлюбила его до коица, и послала ему Утешителя, Духа Познания, Змеевидного, Крылатого, подобного утренней везаке. Аигса Демицы, того, о ком сказано: «будьте мудэры, как эмеи». И сошел он к людям и сказал: «вкусите и познаете, и откроются глаза ваши, и станете, как боти».

— Акоди толіви, дети мира сего, — заключила Кассанда, — суть рабы Изальдаваофа и Змена дукавого, живущие под страхом смерти, пресмыкающиеся под игом закона. Но дети Света, Знающие, гиостики, избранинии Софии <sup>1</sup>, посвященные в тайны Премудрости, попирают все законы, преступают все пределы, как духи — неуловимы, как боги — свободны, крылаты, добром не возвышаются и остаются чистыми во зле, как золото в грязи. И Ангела Денинды, подобный звезде, мердающей в утрегиних сумерках, ведет их сквозь жизыв и смерть, сквозь зло и добро, сквозь все проклятия и ужасы Изальдаваофова мира к Матери своей, Софии Премудрости, и через нее — в лоно Мрака безымянного, цварящего над всеми небесами и безальями недвижного, нерождаемого, который прекраснее всякого света, в лоно Отда Непознаваемого.

Слушая это предание офитов, Джованни сравнивал Иальдаваофа с Кронионом, божественную искру Софии с отнем Поометеевым. Змия благого. Ангела светонос-

ного — Люцифера со скованным Титаном.

Так, во всех веках и народах — в трагедии Эсхила, Отступника, в учении мудреца Платона — находил ои дальние, родные отголоски великого разлада и борьбы, наполнявших его собственное сердце. Скорбь углублялась и утишалась сознанием того, что за деять веков люди уже страдали, боролись с леми же «двоящимися мыслямия», погибали от тех же противоречий и соблазнов, как он.

Бывали минуты, когда он просыпался от этих мыслей, как от тяжслого опынении или гормеченого бреда. И тогда казалось ему, что мона Кассандра притворяется сильной и вещей, посвященною в тайну, а в действиться, он: оба они — еще болсе жалкие, потерянные и беспомощнов дети, чем двенаддать дет назад, и этот новый шабаш полубожественной, полусатанинской мудрости — еще безумиее, чем шабаш ведьм, на который некогда звала она его, и который теперь презирала, как забаву черии. Ему делалось тогашно, хотельсть. Но было поздио.

София — премудрость (греч.).

Сила любопытства, подобио наваждению, влекла его к ней, и он чувствовал, что не уйдет, пока не узнает всего до конца.— спасется или погибиет вместе с нею.

В это время приехал в Милаи знаменитый доктор огосховия, инкивизитор фра Джорджо да Казале. Папа Юлий II, встревоженный слухами о небывалом распространении колдовства в Ломбардии, отгравил его с грозмими буллами. Сестры монастыря Маджоре и покровители, бывшие у моны Кассандры во дворце архиепископа, предупреждали ее об опасносты. Фра Джорджо был ото самый член Инкинзиции, от которого мона Кассандра и мессер Галеотто едав успелы бежать из Рима. Они знали, что если бы еще раз попались ему в руки, то никакое покровительство ие могло бы их выручить, и решили 
скрыться во Францию, а ежели надо будет, — дальше: 
в лигмия Поталинию, а

Утром, дия за два до отъезда, Джовании беседовал с моной Кассандрою, по обыкновению в рабочей комнате

ее, уединенной зале дворца Карманьола.

Солице, проникавшее в окиа сквозь густые черные ветви кипарисов, казалось бледным, как луиный свет; лицо девушки—особенио прекрасным и иеподвижимым. Только теперь, перед разлукой, поизд Джовании, как она ему близка.

Ои спросил, увидятся ли они еще раз и откроет ли она ему ту последиюю тайну, о которой часто говорила.

Кассандра взглянула на него и молча вынула из шкамень. Это была знаменитая Таbula Smaragdina — изумрудная скрижаль, найдснияя, будто бы, в пещере блия города Мемфиса в руках мумин одного жреца, в которого, по преданию, воплотился Гермес Трисметист, египетский Ор, бог пограничной межи, путеводитель мертвых в цасство темей. На одной стороне изумруда вырезано было коптскими, на другой — древими эллинскими письменами четыре стиха:

Ουρανο ανω ουρανο κατω Αυτερα ανω αστερα κατω Παν ανω παυ τουτο κατω Ταυτκ λαβε και εστσκε.

Небо — вверху, небо — виизу, Звезды — вверху, звезды — виизу. Все, что вверху, все и виизу,— Если поймешь. благо тебе.

— Что это значит? — сказал Джовании.

 Приходи ко мие иочью сегодия, — проговорила она тихо и торжественио. — Я скажу тебе все, что знаю сама, слышишь, - все до коица. А теперь, по обычаю, перед

разлукой, выпьем последиюю братскую чашу.

Она достала маленький, круглый, запечатаниый воском, глиняный сосуд, из тех, какие употребляются на Дальнем Востоке, налная густого, как масло, вина, странию пахучего, золотисто-розового, в древний кубок из хризолита, с реазбою по краям, изображавшей бога Диониса и вакханок, и, подойдя к окиу, подияла чашу, как будто для жертвениого возлияния. В луче бледного солица на прозрачных стенках оживильсь розовым вином, слояно теплою кровью, голые тела вакханок, славивших пляской бога, вецчаниюто гроздавии.

— Было время, Джовании,— молвила она еще тише и торжествениес,— когда я думала, что учитель твой Леонардо обладает последнею тайною, нбо лице его так прекрасию, как будто в ием соединился бог олимпийский с подземным Титаном. Но теперь вижу я, что ои только стремится и не достигает, только ищет и не находит, только завет, ио ие сознает. Он предтеча того, кто идет за ими и кто больше, чем он. — Выпьем же вместе, брат мой, этот прощальный кубок за Неведомого, которого оба зовем, за последнего Помимоителя!

И благоговейно, как будто великое таниство, она выпи-

ла чашу до половины и подала ее Джовании.

— Не бойся, — молвила, — здесь иет запретимх чар. Это вино непорочио и свято: оно из лоз, растущих на холмах Назарета. Это — чистейшая кровь Диоииса-Галилеяниима.

Когда он выпил, она, положив ему на плечи обе руки с доверчивою ласкою, прошептала быстрым, вкрадчивым шепитом.

 Приходи же, если хочешь знать все, приходи, я скажу тебе тайиу, которой инкому инкогда не говорила, открою последнюю муку и радость, в которой мы будем вместе навеки, как брат и сестра, как жених и невеста!

И в луче солица, проинкавшем сквозь густые встви кипарисов, бледном, точно лучном,— так же как в памятную грозовую ночь у Катаранской плотины, в блеске бледиых заринц.— приблизила к лицу его неподвижиес, грозиес лице свее, белее, как мрамор изваяний, в ореоле черных пушистых волос, живых, как эмеи Медузы, с губами алыми, как кровь, глазами желатым, как кутарь.

Холод знакомого ужаса пробежал по сердцу Бельтраф-

«Белая Дьяволица!»

В условленный час стоял он у калитки в пустынном переулке Делла Винья, перед стеной сада, окружавшего

дворец Карманьола.

Дверь была заперта. Он долго стучался. Не отворяли. Полошел с другой стороны, с улицы Сант-Аньезе к воропам соседиего монастыря Маджоре и узнал от привратины страшиую иовость: никвизитор папы Юлия II, фра Джорджо да Казале появился в Милане внезапию и велег тотчас схватить Галеотто Сакробоско, алхимика, и племянищу его, мону Кассандру, как лиц, наиболее подозоеваемых в челою маятер.

Галеотто успел бежать. Мона Кассандра была в за-

стенках Святейшей Инквизиции.

Узиав об этом, Леонардо обратился с просьбами и ходиальтвами за несчастную к доброжелателам своим, главному казначео Людовика XII, Флоримонду Роберге и к имнестинку французского короля в Милане, Шарлю д'Амбуазу.

Джованни также хлопотал, бегал, носил письма учителя и ходил для разведок в Судилище Инквизиции, которое помещалось около собора, в Архиепископском дводие.

Злесь познакомился он с главиым письмоводителем фра Джорджо, фра Микеле да Вальверда, магистром теологии, написавшим книгу о черной магии: «Новейший Молот Ведьм», где, между прочим, доказывалось, что так называемый Ночной Козел — Hyrcus Nocturnus, председатель шабаша, есть ближайший родственник козлу, которого некогда эллины поиносили в жеотву богу Дионису, соеди сладостоястимх плясок и хоров, из коих впоследствии вышла трагедия. Фра Микеле был вкрадчиво любезеи с Бельтраффио. Он принял, или делает вид, что принимает живое участие в судьбе Кассандры, верит в ее невинность, и, в то же время, притворяясь поклонинком Леонардо, «величайшего из христианских мастеров», как он выражался, расспрашивал ученика о жизии, привычках, заиятиях и мыслях учителя. Но, только что речь заходила о Леоиардо, Джовании настораживался и скорее умер бы, чем выдал единым словом учителя. Убедившись, что хитрости бесполезны, фра Микеле объявил однажды, что, несмотря на краткий срок знакомства, успел полюбить его. Джовании, как брата, и считает долгом предупредить об опасиости, грозящей ему от мессера да Виичи, подозреваемого в колдовстве и чеоной магии.

 — Ложь! — воскликиул Джовании. — Никогда не занимался он черной магией и даже...

Бельтраффио не кончил. Инквизитор посмотрел на него долгим взором.

- Что хотели вы сказать, мессер Джовании?
- Нет, иичего.
- Вы не желаете быть со миой откровенным, друг мой. Я ведь знаю, вы хотели сказать: мессер  $\Lambda$ еонардо даже не верит в возможность черной магии.
- Я этого не хотел сказать, спохватился Джовании. — Впрочем, если он и не верил, неужели это доказательство виновности?
- Дъявод,— возразил монах с тикой усмещкой,— превосходный логик. Порой самых опытных врагов своих ставит он в тупик. От одной ведьмы узнали мы недавно речьего на шабаще. «Дети мон,— сказал он,— радуйтесь и веселитесь, ибо с помощры оновых союзников наших, ученых, которые, отрицая могущество дъявода, тем самым притупляют меч Святейшей Инкизиции, мы в скором времени одержим совершениую победу и распространим наше царство по всей вселениой».

Спокойно и уверению говорих фра Микеле о самых исимоверных действиях Силы Нечистой, например, о признаках, по которым можию отличить младенцев-оборотией, рождениых от бесов и ведьм: всегда оставаясь маленькими, они гораздо тяжелее обыкновенных грудимых детей, всект от 80 до 100 фунтов, постоянию кричат и высасывают молоко пяти-шести кормылии.

С математической точностью знал число главных властителей Ада — 572, и подданных, младших бесов различного звания — 7.405.926.

Но особенио поразило Джовании учение об инкубах и суккубах, демонах двупомъх, принимающих по произволу вид то мужчины, то женщины, дабы, соблазияя людей, вступать с ними в плотское соединение. Монах объясила сву, как бесы, то уплочияя воздух, то похищая трупы с висслиц, образуют тела для блуда, которые, впрочем, в самых пламениях любовиих ласках остаются холодивми, точно мертвые. Он приводил слова св. Августина, огрещаемост существование антиподов как богохульную ересь и не сомневавшегося в инкубах и суккубах, иекогда, будято бы, титмых звычниками под имещем фавнов, сатиров, иниф, гамадриад и других божеств, обитающих в деревях, воде и воздухе. — Как в древности, — прибавлял уже от себя фра Микеле, — иечистые боги и богнии сходили к людям для сквериюго смешения, так точно и ныне не только младшие, ио и старшие, самые могущественные демоны, например, Аполлон и Вакх, могут являться инкубами, Днаиа или Венера — суккубами.

Из этих слов Джовании мог заключить, что Белая Дьяволица, которая преследовала его всю жизиь, была су-

ккубою — Афродитою.

Иногда приглашал его фра Микеле в суднанще, во время делопроизводства: должно быть, все еще надеясь, рано или поздио, найти в ием сообщика и допосчика, зная по опыту, как ужасы никвначици втагивают. Преодосевая страх и отвращение, Джованин ие отказывался присутствовать на допросах и пытках, потому что, в свою очередь, надеялся если не облегчить судьбу Кассандры, то, по коайней мере, что-инбудь узиать о ией.

Отчасти в самом судилище, отчасти из рассказов инквизитора узиавал Джовании почти иевероятные случан,

в которых смешное соединялось с ужасным.

Одна ведьма, еще совсем молоденькая девушка, раскаявшись и вернувшись в лоно Церкви, благословяла истазателей своих за то, что они спасли ее от когтей сатаим, переносила все муки с бесконечным терпением и кротостью, радостию и тихо шла из смерть, веруя, что времениюе пламя избавит ее от вечного; только умоляла судей, чтобо перед смертью вырезали у нее черта из руки, который, будто бы, вошел в иее в виде острого веретена. Святые отцы пригласили опытного хирурга. Но, искотрун на большие деньти, которые предлагали ему, врач отказался вырезывать черта, боясь, чтобы во время операции бес ие свернул сму шеи.

Другую ведьму, вдову хлебопека, женщину здоровую и красивую, обвиняли в том, что прияжнал она, в восемнаддатилетней связи с дьяволом, нескольких оборотией. Эта 
иесчастная во время стращинх пыток то моллась, на 
заяла собакой, то коченела от боли, немея, и делалась 
бесчувственной, так что должим были насильно открывать 
ей рот особым деревяним снарядом, чтобы заставить 
говорить; наконец, вырвавшись из рук палачей, броги 
дьяволу и буду принадлежать ему вовеки!» — и пала безлиманиюю.

Наречениая тетка Кассандры, мона Сидония, также схваченияя, после долгих мучений, однажды ночью, чтобы

избегиуть пыток, положгла в тюрьме соломениую полстилку. на которой дежада, и задохдась в дыму.

Полоумную старушку-лоскутницу уличнай в том, что каждую мочь она ездит на шабаш веохом на своей собственной дочери, с искалеченными руками и ногами, которую, будто бы, черти подковывают. Добродушно и лукаво подмигивая судьям, как будто они были ее сообщниками в запанее условленной шутке, старушка охотно соглашалась со всеми обвиненнями, которые взводили на нее.

Она была очень зябкою, «Огонек! Огонек! — поолепетала она радостно, захлебываясь от смеха, как очень маленькие дети, и потирая руки, когда подвели ее к пылавшему костоу, чтобы сжечь, - дай вам Бог элооовья. мнленькие: наконец-то я погоеюсь!»

Левочка лет десяти без стыда и страха рассказывала судьям, как однажды вечером, на скотном дворе, хозяйка ее, коровница, дала ей кусок хлеба с маслом, посыпанный чем-то кисло-сладким, очень вкусным. Это был черт. Когда она съела хлеб, подбежал к ией чеоный кот с глазами. горевшими, как уголья, и начал ластиться, мурлыкая и выгибая спину колесом. Она вошла с инм в оигу и здесь на соломе отдалась ему и много раз, шаля, не думая, что это дурно, позволяла ему все, что он котел. Коровница сказала ей: «Видишь, какой у тебя жених!» — И потом роднася у нее большой, величной с грудное дитя, белый червь с черной головой. Она зарыла его в навоз. Но кот явился к ией, исцарапал ее и человеческим голосом велел кормить ребенка, прожордивого червяка, парным молоком.— Все это рассказывала девочка так точно н подробно, глядя на никвизиторов такими невниными глазами, что трудно было решить, лжет ли она странной, бесцельной ложью, иногла свойственной летям, или боелит. Но особенный, иезабываемый ужас возбудила в Джо-

ванин шестиадцатилетияя ведьма необычайной красоты. которая на все вопросы и увещевання судей отвечала одини и тем же упориым, непреклонио умоляющим конком: «Сожгите! сожгите меня!» Она увеояла, будто бы дьявол «прохаживается в теле ее, как в собствениом доме». н, когда «он бегает, катается внутри ее спины, словио крыса в подполье», на сердце у нее становится так жутко, так темно, что, если бы в это время ее ие держали за руки нан не связывали веревками, она размозжила бы себе голову об стену. О покаянин и прошении не хотела слышать, потому что считала себя беременной от дьявола. невозвратно погнбшею, осужденною еще при жизни вечным

судом и молмла, чтобы сожгли се прежде, чем родится чудовище. Она бъла с ньрога и очень болата. После смертн ее огромное имение должно было перейти в руки дальнего родственияма, скугого старика. Святые отцы знали, что если бы иесчастная осталась в живых, то пожертвовала бы свои богатства на дело Инквыцип, и потому старались ее спасти, но тщетно. Наконец, послали ей духовника, который славился искусством умятчать сердце закоренслых грешинков. Когда начал ои уверять ее, что нет и быть не может такого греха, которого бы Господь не некупна. Сожитите меня, или я сама наложу на себя руки!» По выраженню фра Миксле, «душа ее алкала святого огня, как раненый одень — источника водного.

Главный никвизитор, фра Джорджо да Казале был старичок, сгорбленияй, с хусивким, бледими личиком, абрым, тихим и простъм, иапоминавшим лицо св. Фрацикса. По словам близко знавщих его, это был «кротчай-ший из людей и а земле», великий бессребреник, постник, молчальник и девствениик. Порою, когда Джованин втла-дывался в это лицо, ему казалось, что, в самом деле, иет в ием элобы и хигрости, что ои страдает больше сво-их жертв и мучит, и сжигает их из жалости, потому что верит, что мельяя иначе спасти их и от вечного гламени.

Но иногда, особенио во время самых утоичениых пиок и чудовищимы признаний, в глазах фра Джорджо мелькало вдруг такое выражение, что Джовании ие мог бы решить, кто страшиее, кто безумнее — судьи или подсудимые?

Однажды старая колдунья, повивальная бабка, рассказывала инквизиторам, как, иажимая большим пальцем, продавливала темя иоворожденимы и умертвила этим способом более двухсот малеенцев, без всякой цели, только потому, что ей иравилось, как мяткие детские черена хрустят, подобио зичной скорлупе. Описывая эту забаву, она смелалеь таким смехом, от которого мороз пробегах поспине Джованин.— И вдруг почудилось ему, что у старото инквизитора глаза горят точно таким же сладострастимы отием, как у ведьмы. И хотя в следующее миновение подумал, что ему только померещилось, ио в душе его осталось впечатьение невысказанного ужаса.

В другой раз, со смирениям сокрушением, признался фра Джорджо, что больше всех грехов мучит совесть его то, что много лет назад велел ои. «из поеступного много сердия, виушениого дъяволом», семилетних детей, заподозрениых в блудном смешении с инкубами и суккубами, вместо того, чтобы сжечь, только бить плетьми на площади

перед кострами, где гореан отцы их и матери.

Безумие, которое царствовало в застемках Инквизиции среди жертв и палачей, распространялось по городу. Здравомыслящие люди верили тому, над чем в объякновенное время смелянсь как над глупыми басимии. Допосы умножались. Слуги показывалам на господ своих, жены на мужей, дети на родителей. Одну старуху сожгаи только за то, что она сказала: «Да поможет мие черт, если не Бог¹» Другую объявили ведьмой, потому что корова ее, по миению соседок, давала втрое больше молока, чем следует.

В жеиский монастырь Санта-Мария делла Скала чуть не каждый день после Аче Мага повадлася черт под видом собаки и осквернял по очереди всех монакинь, от шестнадцатилетней послушинцы до дряхлой игуменья, не только в кельях, но н в церкви, во время службы. Сестры Санта-Мария так привыкли к черту, что уже не боялись и не стидильное его. И далласов это в течение восьми лет.

В гориых селениях около Бергамо нашли сорок одлу ведьму-лодоедку, сосавших хровь и пожиравших мясо внекрещених маса не-крещених маса не-крещеников, крестивших детей чие во ими Отца, Смия и Духа Святого, а во ими дрявола»; жещини, которые нерождениям детей своих обрекали сатане; девочек и мальчиков от шести до трех дете, соблавшихся с ним исказаниому блуду: опытимые никвизиторы узивавля этих детей по собениюму блексу глаа, по томной узыбке и валжимы, очень красимы губам. Спасти их нельзя бамо инчем, корме стия.

И всего страшиее казалось то, что, по мере возраставшей ревности отцов-инквизиторов, бесы не только не прекоащали, а напротив, умножали козии свои, как будто вхо-

лили во вкус и резвились.

В покниутой лабораторни мессера Галеотто Сакробоско нашли необычайно толстого, мокиатого черта, один уверяминосто, другие — только что издохшего, ио отлично сохранившегося, заключенного, будто бы, в хрустальную чеченицу, и хотя, по исследовании, оказалось, что 
это был не черт, а блоха, которую алхимик рассматривла 
увеличительное стекло, миогие все-таки остались при 
убеждении, что это был подлинимы черт, но превратившийся в блоху в руках никвизиторов, дабы надругаться 
над ними.

Все казалось возможным: исчезла граница между явью и бредом. Ходили слухи о том, что фра Джорджо открыл в Ломбардин заговор 12,000 ведьм и колдунов, поклявшихся произвести в течение трех лет такие иеурожан по всей Италии, что люди принуждены будут пожиоать доуг лоуга, как звеои.

Сам главиый инквизитор, опытный полководец войска Христова, изучивший козии древнего Врага, испытывал недоумение, почти страх перед этим небывалым, возра-

стающим натиском сатанинского полчища.

 Я ие знаю, чем это коичится, сказал однажды фра Микеле в откровенной беседе с Джовании.— Чем больше мы сжигаем их, тем больше из пепла рождается новых.

Объячные пытки— испанские сапоги, железные колодки, постепенно сжимаемие винтами, так что кости жертв хрустели, вырывание ногтей раскалениями добела клещами — казались игрою в сравнении с новыми утоичениями мужами, наобретаемыми «кротчайциям из людей», фра Джорджю,— иапример, пыткою бессоницей — tormentum insomniae, состоявшею в том, что подсудимых, не давая им уснуть, в течение нескольких дней и ночей гоняли по переходам тюрьмы, так что ноги их покрывальсь язвами, и несчастные впадали в умонеступление.— Но и над этими мужами Враг смежалея, ибо он был настолько сильнее голода, сна, жажды, железа и огия, насколько дух сильнее плоди.

Тщетно прибетали судьи к хитростям: вводили ведьм в застенок задом, чтобы ваталя их не очаровал судью и не внушил ему преступной жалости; перед пыткою женщин и девушек раздевали донага и брили, ие оставляя на теле ин волоса, дабы удобиее было отыскивать «дъявольскую печать»— я sigma diabolicum, которая, скрываясь под кожею вили в волосах, делала велыу бесчувственной; поили и кропили их святою водою; окуривали ладаном орудия пытки; освящали их частицами Проскомидийного Агица и мощей; опожемвали подсудимых полотиянном лентою, длиной тела Господия, подвешявали им бумажки, их которых изчетамы были слова, произнесениые их крестее Спасителем.

Ничто ие помогало: враг торжествовал над всеми свя-

Монахини, каявшиеся в блудиом сожительстве с дьяволом, уверяли, будто бы ои входит в инх между двумя Аче Maria, и даже имея Святое Причастие во рту, чувствовали они, как проклятый любовник оскверияет их бесстыдиейшими ласками. Рыдая, сознавались иесчастные, что

«тело их принадлежит ему вместе с душою».

Устами ведьм в судилище издевался Лужавый над инквизнторами, изрыгал такие богохульства, что у самых бестрепетных вставали дыбом волосы, и смущал докторов и магистров теологии китросплетениями софизмами, тоичайщими богословскими противоречими или же обличал их вопросами, полимии такого сердцеведения, что судым превращальсь в полсудимых, обвиненные — в обвинитьсяй.

Уныние граждам достигло крайней степени, когда распространилась молва о полученном, будто бы, папою доиосе, с неопровержимыми доказательствами того, что волк в шкуре овечьей, проинкший в ограду Пастыру, слуга дъявола, притворившийся гоинтелье его, дабы вериее погубить стадо Христово, глава сатанинского полчища есть ие кто ниой, как сам веляций инкивизитор Юлия II—

фра Джорджо да Казале.

По словам и действиям судей Бельтраффио мог заключить, что сила дьявола кажется им равной силе Бота и что вовсе еще иеиявестно, кто кого одолеет в этом поединке. Ои удивалася тому, как эти два учения — инявызитора фра Джорджо и ведьмы Кассандры — сходятся в своих крайностах, ибо для обоих верхиее небо равно больо инжиму, смыса человеческой жизии заключалася в борьбе двух безди в человеческом сердце — с тою лишь разинцею, что ведьма все еще искала, может быть, недостижимого примирения, тогда как инквизитор раздувал оговь этой вражды и углублял ее безнадежность

И в образе дъявола, с котором так беспомощию боролся фра Джорджо, в образе змееподобиого, пресмыкающегося, лукавого, узивава Джованин помраченияй, словно в мутном искажающем зеркале, образ Благого Змия, Крылатого, Офноморфа, Сыма верховной о свобождающей Мудрости, Светоносного, подобиого утренией звезде, Люцифера, или титана Прометея. Бессильная иезависимость врагов его, жалких слуг Иальдаваюфовых, была как бы

новой песиью победиою Непобедимому.

В это время фра Джордко объявил народу назначенное через несколько дней на страх врагам, на радость вериым чадам Церкви Христовой, великолепиое праздисство — сожжение на площади Бролетто ста тридцати девати колдунов н ведьм.

Услышав об этом от фра Микеле, Джовании произ-

нес, бледиея:

## — А мона Кассаидоа?

Несмотря на притворную сообщительность монаха, Джовании до сих пор еще не узнал о ней инчего.

 Мона Кассандра, — отвечал доминиканец, — осуждена вместе с другими, хотя достойна злейшей казин. Фра Джооджо полагает, что это — самая сильная вельма из всех, каких он когда-либо видел. Столь непобедимы часы бесчувственности, которые ограждают ее во время пыток, что, не говоря уже о признанни наи раскаянии, мы так и не добилнов от нее ин слова, ни стоиа - даже звука голоса ее не слышали.

И сказав это, посмотрел в глаза Джовании глубоким взором, как бы чего-то ожидая. У Бельтраффио мелькиула мысль покончить сразу - донести на себя, сознаться, что он сообщинк моны Кассандры, чтобы погибнуть с нею. Он этого не сделал не из страха, а из равнодушия - страиного оцепенения, которое все более овладевало им в последние дии и было похоже на «чары бесчувственности», ограждавшие ведьму от пыток. Он был спокоеи, как спокойны меотвые.

Поздно вечером, накануне дня, назначенного для сожження ведьм и колдунов, сидел Бельтраффио в рабочей комиате учителя. Леонардо кончил рисунок, изображавший сухожнаня, мускулы верхней части руки и плеча. тем более для него любопытные, что нми должны были приводиться в движение рычаги летательной машины. Лицо его в этот вечео казалось Джовании особенно поекрасным. Несмотря на первые, недавно, после смерти моны Лизы, углубнвшнеся морщины, в нем была совершениая тишина и ясность созерцания.

Иногда, подымая глаза от работы, он взглядывал на ученика. Оба молчали. Джованни давио уже инчего не

ждал от учителя и ин на что не надеялся.

Для него не могло быть сомнения в том, что Леонардо знает об ужасах Инквизиции, о предстоящей казин моны Кассандом и доугих несчастимх, об его. Джовании, собственной гибели. Часто спрашивал он себя, что обо всем этом думает учитель.

Окончив рисунок, сбоку на том же листе, над изображеннем мышц и мускулов плеча, Леонардо сделал надпись:

«И ты, человек, в этих рисунках созерцающий дивные создания понроды, есан считаешь преступным уничтожить мой труд, - подумай, насколько преступнее отнять у человека жизиь, подумай также, что телесное строение, кажушееся тебе таким совершенным, ничто в сравнении с душою, обитающей в этом строении, ибо она, чем бы ин была, есть все-таки неито божественное. И, судя по тому, как неохотно расстается она с телом, плач и скорбь ее ие без причины. Не мещай же ей обитать в созданиом ео теле, сколько сама она пожелает, и пусть коварство твое или злоба ие разрушают этой жизни, столь прежденой, что воистину — ито ее ие ценит, тот ее ие стоит».

Пока учитель писал, ученик с такой же безнадежною отрадою смотрел на тихое лицо его, как заблудившийся в пустыне, умирающий от зноя и жажды путинк смотрит

иа сиежиые горы.

### IV

На следующий день Бельтраффио ие выходил из комиаты. Ему с утра иедомогалось, болела голова. До вечера пролежал в постели, в полузабыты, ии о чем ие думая,

Когда стемиело, послышался иад городом необычайный, не то похоронивый, не то праздинчный, перезвои колоколов, и в воздуже распространился слабый, но упорный и отвратительный запах гари. От этого запаха у него еще сильнее озаболелась голова и стадо тощинть.

Ои вышел на улицу.

День был душный, с воздухом сырым и теплым как в бане, один из тех дией, какие бывают в Ломбардии во время сирокко, поздины астом и ранией осенью. Дождя ие было. Но с крыш и с деревьев капало. Кирпичная мостовая лосинлась. И под открытым небом, в мутно-желтом липком тумане еще сильнее пахло зловонного гарью.

Несмотря на позднее время, на улицах было людно. Все шли с одной стороны — с площади Бролетто. Когда он вглядывался в лица, ему казалось, что встречные таком же полузабытыи, как он, — хотят и не могут про-

сиуться.

Толпа гудела смутиым тихим гулом. Вдруг, по случайио долетевшим до иего отрывочным словам о только что сожжениях ста триддати девяти колдунах и ведьмах, о моне Кассандре, он поиял причину страшного запаха, который его преследовал: это был смрад обгорелых человеческих тел.

Ускорил шаг, почти побежал, сам не зняк куда, натыметовые на людей, шатаясь, как пьяный, дрожа от озноба и чувствуя, как заловиная гарь, в мутио-желтом, липком тумане, гонится за ним, окутывает, душит, проникает в легие, сжимает виски тупо-новіщей болью и тошиотою. Не помиил, как доплелся до обители Саи-Фраическо и вошел в келью фра Бенедетто. Монахи пустили, но фра Бенедетто ие было — уехал в Бергамо.

Джовании запер дверь, зажег свечу и в изиеможении

упал на постель.

В этой смирениой обители, столь ему знакомой, все по-прежнему дышало тишиной и святостью. Он вздохиул свободиее: не было страшного зловония, а был особенный монастырский запах постной оливы, церковного ладана, воска, старых кожаных книг, свежего лаку и тех легких, нежных коасок, которыми фол Бенелетто, в простоте сеодечной, пренебрегая суетным знаимем перспективы и анатомии, писал своих Мадоин с детскими лицами, праведников, осиянных горнею славою, ангелов с радужными комаьями, с кудрями, золотыми как солице, в туниках голубых как небо. Над изголовьем постели, на гладкой белой стене, висело черное Распятие и над инм подарок Джованни, засохший венчик из алых маков и темных фиалок, собранных в памятное утро в кипарисовой роше, на высотах Фьезоле, у ног Савонаполы, в то воемя, как боатья Сан-Марко пели, играли на виолах и плясали вокоуг учителя, как маленькие лети или ангелы.

Он подиял глаза на Распятне. Спаситель все так же распростирал притвожденные руки, как будто призывая мир в Свои объятия: «придите ко мие, все труждающиеся и обремененные».— Не единая ли это, не совершенияя ли истина? — подумал Джовании.— Не упасть ли к ногам Его, не воскликнуть ли: Ей, Господи, верую, помоги мое-

му неверию!

Но молитва замерла на губах его. И ои почувствовал, что если бы вечная гибель грозила ему, ои не мог бы солгать, не знать того, что знал,— ни отвергиуть, ии примирить двух истин, которые спорили в сердце его.

В прежием тихом отчаянии отвернулся он от Распятия—и в то же мгновение почудилось ему, что смрадный туман, страшный запах гари проинкает и сюда, в последнее убежище.

Закома лицо оуками.

И ему представилось то, что он видел недавно, хотя не мог бы сказать, было ли то во сне или наяву: в глубине застенка, в отбъеске красного пламени, среди орудий пытки и палачей, среди окровавленных человеческих тел обиаженное тело Кассандры, хоряниемое чарами Благого Змия, Освободителя, бесчувственное под орудиями пытки, под железом, отнем и взорами мучителей — нетленное, неуязвимое, как девственно-чистый и твеодый моамоо изваяний.

Очиувшись, поиял по догорающей свече и числу колокольных ударов на монастырской башие, что несколько часов прошло в забытьи и что теперь уже за полиочь.

Было тихо. Туман, должно быть, рассеялся, Смрадиого запаха не было; но сделалось еще жарче. В окие мелькали бледно-голубые заринцы, и, как в памятичю грозовую ночь у Катаранской плотины, слышалось глухое, точио подземное, ворчание грома.

У него кружилась голова; во рту пересохло; мучила жажда. Вспомиил, что в углу стоит кувшии с водой. Встал, держась рукой за стену, доташился, выпил несколько глотков, помочил голову и уже хотел вернуться на постель, как вдруг почувствовал, что в келье кто-то есть, -- обериулся и увидел, что под черным Распятием кто-то сидит на постели фоа Бенелетто, в длиниой до земли, темиой, точно монашеской, одежде с остроконечиым куколем, как у братьев «баттути», закрывающим лицо. Джовании удивился, потому что зиал, что двеов запеота на ключ. — но не испугался. Испытывал скорее облегчение. как будто только теперь, после долгих усилий, просиулся. Голова сразу перестала болеть.

Подошел к сидевшему и начал всматриваться. Тот встал. Куколь откинулся. И Джовании увидел лицо, недвижное, белое, как моамоо изваяний, с губами алыми. как кровь, глазами желтыми, как янтарь, окруженное ореолом черных волос, живых, живее самого лица, словио обладавших отдельною жизиью, как змен Медузы.

И торжественио, и медленио, как бы для заклятья, подияла Кассандра — это была она — руки вверх. Послышались раскаты грома, уже близкого, и ему казалось. что голос грома вторит словам ее:

Небо — вверху, небо — виизу, Звезды — вверху, звезды — виизу, Все, что вверху, все и винау.-Если поймешь, благо тебе.

Чериые одежды, свившись, упали к ногам ее — и он увидел сияющую белизиу тела, испорочного, как у Афродиты, вышедшей из тысячелетией могилы, -- как у пенорожденной богини Сандро Боттичелли с лицом Пречистой Девы Марии, с неземною грустью в глазах, - как у сладострастной Лелы на пылающем костре Савонаролы.

В последний раз взглянул Джовании на Распятие, последияя мысль блеснула в уме его, полная ужасом: «Белая Дьяволица!» — и как будто завеса жизни разорвалась перед иим, открывая последнюю тайну последнего соединения.

Она приблизилась к иему, охватила его руками и сжала в объятиях. Ослепляющая молния соединила небо и землю.

Они опустились на бедное ложе монаха.

И всем своим телом Джованни почувствовал девственный холод тела ее, который был ему сладок и страшен, как смеоть.

١

Зороастро да Перетола не умер, но и не выздоровел от последствий своего паления пои неудачном опыте с комарями: на всю жизнь остался он калекою. Говорить разучился, только бормотал невиятные слова, так что никто, кроме учителя, не разумел его. То бродил по дому, ие находя себе места, хоомая на костылях, огромный, неуклюжий, взъерошенный, как большая птица: то вслушивался в оечи людей, как будто стараясь что-то понять: то, силя в углу, полжав пол себя ноги и не обоащая ни на кого внимания, быстоо наматывал длинную полотияную ленту на коуглый боусок — занятие, поилуманное для иего учителем, так как в руках механика оставалась прежияя ловкость и потребность движения; - строгал деревяниые палочки, выпиливал чурки для городков, вырезывал волчки: или целыми часами, в полузабытьи, с бессмысленной улыбкой, раскачиваясь и махая руками, точно крыльями, мурамкая себе под нос все одну и ту же песенку:

> Курлы, курлы, Журавли, орлы Среди солнечной мглы, Где ие видио земли, Журавли, журавли... Курлы, курлы.

Потом, глядя на учителя своим единственным глазом, иачинал вдруг тихо плакать.

В эти минуты он был так жалок, что Леонардо поскотого творачивался или уходил. Но совсем удалить больного не имел духу. Никогда, во всех скитаниях, не покидал его, заботился о нем, посклал ему деньги и только что поселялся где-инбудь, брал в свой дом.

Так проходили годы, и этот калека был как бы живым укором, вечною насмешкою над усилиями всей жизни Лео-

нардо — созданием крыльев человеческих.

Не менее жалел ои и другого ученика своего, может быть, самого близкого сердцу его — Чезаре да Сесто. Не довольствуясь подражанием, Чезаре хотел быть са-

Не довольствуясь подражанием, Чезаре хотел быть самим собою. Но учитель уничтожал его, поглощал, претворял в себя. Недостаточно слабый, чтобы покориться, недостаточно снаьный, чтобы победить, Чезаре только безысходно мучился, озлоблялся и не мог до конда ин спастись, ин погибнуть. Подобно Джованин и Астро, был калекою — ни живым, ин мертвым, одинм из тех, которых Леонадов «стазан», «копорти».

Андреа Саланно сообщал учителмо о тайной переписке учительно от тайной правод санти, работавшего в Риме у папы Юлия II над фресками в покоях Ватикана. Миогие предсказывали, что в лучах этого иового светила суждено померкунть славе Хеонардо.— Иногда учителю каза-

лось, что Чезаре замышляет измену.

Но едва ли не хуже измены врагов была верность

друзей.

Под именем Леонардовой Академии образовалась в Милане школа молодых домбардских живописцев, отчасти прежинх учеников его, отчасти новых пришельцев, бесчисленных, которые плодились, тесинлись к иему, сами вооражая и других уверяя, будто бы идут по следам его. Издалы следна он за суетою этих невинимх предателей, которые не знали сами что творят. И порой подымалось в нем чувство бреатливости, когда он видел, как все, что было в жизни его святого и великого, становится достоянием черпи: лик Господень в Тайной Вечери передается потомству в синмках, примиряющих его с цероквомогим обътовым собразоваться достоянного узыбка Джокоиды бесстварию обнажается, делаясь похотлявой, или же, претворяясь в грезах платочической любян, добреет и глупест.

Зимой 1512 года, в местечке Рива ди Тренто, на берегу Гардского озера умер Марко-Антонио делла Торре, тридцати лет от роду, заразившись гинлой горячкой от бед-

няков, которых лечил.

Асонардо терял в нем последнего из тех, кто был ему, ссли не близок, то менее чужд, чем другие, нбо, по мере того, как на живнь его сходили тени старости,— нить за нитью порывались связы его с миром живых, все большая пустыня и молчание окружали его, так что иногда казалось ему, что он спускается в подземный мрак по узкой темной лестнице, пролагая путь железымы заступом сквозь каменные глыбы, «с упрямою суровостью» и с, может быть, безумною надеждою, что там, под землею, есть выход в другое небо. Однажды, зимнею ночью, сидел он один в своей комнате, прислушиваясь к вою выоги, точно так же, как в ночь того дия, когда узнал о смерти Джоконды. Нечеловеческие голоса ночного ветра говорили о поиятном человеческому сердцу, родиом и неизбежном — о последием одиночестве в страшной слепой темноте, в лоне Отда всето сущего, древнего Хлоса — о беспредельной скуке мира.

Думал о смерти, и эта мысль, которая теперь все чаще приходила к нему, сливалась с мыслью о Джокоиде.

Вдруг кто-то постучался в дверь. Он встал и отпер. В комнату вошел незнакомый юноша, с весельми и и добрыми глазами, с морозным руминцем на свежем лице, с тающими звездами систа в темно-русых кудрях. — Мессео Леонало

наете?

Леонардо вгляделся н узнал маленького друга своего, восьмилетнего мальчика, с которым бродил по весениим рощам Ваприо.— Франческо Мельци.

Он обнял его с отеческою нежностью.

Франческо рассказал, что он из Болоньи, куда отец его уехал вскоре после французского нашествия в 1500 года не желая видеть позора и бедствий родины, и где заболел тяжелою болезнью, длившейся долгие годы; недавно он умер, и Мельщи поспешил к Леонардо, помия его обещание.

— Какое обещание? — спросня учитель.

— Как? Забыле? А я-то, глупый, надеялся!... Да неужеля вы в самом деле не поминте?... Это было в последние дни перед нашей разлукой, в селении Манделло, на овере Аекко, у подножни горы Кампноне. Мы спускались в покинутый рудник, и вы несли меня на руках, чтобы я не унал, и когда сказали, что уезжаете в Романию на службу к Чезаре Борджа, я заплакал и хотел бежать с вами от отда, но вы не захотели и дали мие слово, что через десять аст, когда я вырасту...

— Помию, помию! — прервал его учитель радостию. — Ну, то-то же! — Я знаво, мессер Асонардо, что я вам не нужен. Но ведь и мешать не буду. Не гоните же меня. Впрочем, все равно, не уйду, если и стансте итать. Водя ваща, учитель, делайте со мной, что хогите,

а я уже вас никогда не покину...

— Мальчик мой милый!..— произнес Леонардо, и голос его дрогиул.

Он снова обнял его, поцеловал в голову, н Франческо прижался к его грудн с такою же доверчивой лас-

кою, как маленький мальчик, которого нес Леонардо в руках своих в железиом руднике, спускаясь все ниже и инже в подземный мрак, по скользкой стращной лестиние.

#### VI

С тех пор, как художинк покннул Флоренцию в 1507 году, он числился придворимм живописцем на службе короля французского, Людовика XII. Но, не получая жалованья, должен был рассчитывать на милости. Часто забывали о нем вовсе, а напомнать о себе свомни произведеняями он не умел, потому что с годами работал все больше запутываясь в денежных делах, занимал у всех, у кого можно было заить — даже у собственных ученном, и, ие расплатившись со старыми долгами, делал иовые. Такие же стыдливые, неловкие и униженные просъбы писал французскому маместнику. Шарлол д'Амбуазу и казначею Флоримонду Роберте, как некогда герцогу Моро.

«Не желая более докучать вашей милости, беру на себя смелость спроснть, буду ли получать жалованье. Неоднократно писал я об этом вашей Синьорни, но до сих

пор ответа не имею».

В пінемных вельмож, средн других просителей, сміренно ожидал очереди, хотя, с наступающей старостью, все круче казались чужне лестинцы, все горше вкус чужого хлеба. Чувствовал себя на службе государей таким же лищими, как на службе народа.— всегда, везде чужим.

Пока Рафаэль, пользуясь щедростью папы, из полуинщего стал богачом, римским патрицием; пока Микелаиджело сколачивал сольди на черный день, — Леонардо попрежнему оставался бездомным скитальщем, ие зная, где

перед смертью преклонить голову.

Войны, победы, поражения своих и чужих, перемены авкновы правительств, утнетение инародов, инавержение тиранов — все, что кажется людям единствению важным и вечным — проиосилось мимо него, как пыльный вихомимо странника на большой дороге. С таким же нензменным равиодушием к политике укреплял он замок Милана для французского короля против домбардев, как некогла для ломбардского герцога — против французского зов. В честь победы Людовика XII и над венецианцами при Анвяделло воздвиг триумфальную арку с теми же самыми дереваниюми англами, которые некогда приветст-

вовали махая позолочениыми комльями. Амбоознанскую

республику, Франческо Сфорца, Лодовико Моро.

Через три года, папа, кесарь и король Испании, Фердинанд Католический, заключили союз под именем Священиой Лиги против Людовика XII, выгнали французов из Ломбардии и. с помощью швейцарцев, посадили на престол Массимилиано Моретто, «маленького Моро», сына Лодовико Сформа, девятиалиатилетиего юношу, выросшего в изгиании, пои дворе императора.

Леонардо и ему воздвиг триумфальную арку.

Правительство Моретто оказалось иепрочиым: швейцарские наемники вовсе о ием не заботились, обращаясь с иим, как с ничего не значившей куклой: союзники Свяшениой Лиги заботились о нем слишком усеодно, как семь няиек, у которых дитя без головы. Маленькому геопогу было не до живописи. Тем не менее поинял он Леонаодо на службу, заказал ему поотоет и назначил жалованье. которого не платил.

В Тоскане в это время произошел точно такой же переворот, как в Ломбардии, Воля народа, воля Божья и пушки Фердинанда Католического удалили злополучного Пьеро Содерини, Разочаровавшись окончательно в республиканских добродетелях сограждан, бежал он в Рагузу. Поежние тираны, братья Медичи, сыновья Доренцо Ведиколепного, вериулись во Флоренцию. Один из них. Лжулиано, страиный мечтатель, равнодушный к власти и почестям, грустный и добрый чудак, большой любитель алхимии, наслышавшись всяких чудес от приютившегося у него после бегства из Милана Галеотто Сакробоско о сокровенных знаниях Леонардо, пригласил его к себе на службу, не столько в качестве художника, сколько алхимика.

В начале 1513 года маршал Джан-Джакопо Тривульцио вступил в переговоры с швейцарцами о выдаче маленького Моро. Ему грозила та же участь, как отпу его. Леонаодо предвидел новый переворот в Ломбардии.

В последние годы начинал он чувствовать усталость от этих однообразных и прихотливых случайностей политики — от вечного похмелья на чужих пирах: воздвигать триумфальные арки, чинить пружины в крыльях обветщалых ангелов надоело, и все чаше казалось, что пора бы этим ангелам, так же как ему, на покой.

Он решил покинуть Милан и перейти на службу Меличи

Умер папа Юлий II. Преемником избран был Джованни Медичи, под именем Льва Х. Новый папа назначил боата своего. Джуднано главным Капитаном и Знаменосием Римской Перкви, на должность, исполнявшуюся некогда Чезаре Борджа. Джулнано отправнася в Рим. Леонаоло должен был следовать за инм туда же осенью

За несколько дней до его отъезда из Милана, на заре той ночи, когда сожжены были сто тондцать девять колдунов и ведьм на плошали Боолетто, монахи в обители Сан-Фоанческо в келье фоа Бенелетто нашли ученика Леонаодо, Лжовании Бельтоаффио, дежавшим на поду в

беспамятстве.

По-видимому, это был припадок той же болезии, как пятнадцать лет назад, после рассказа фра Парло о смерти Савонаооды. Но на этот раз Джовании скоро оправился. Только иногла, в равнодущиму глазах его, в странно-неподвижном, точно мертвом, анце мелькало выражение, котооое внушало Леонаодо больший стоах за него. чем поежняя тяжелая болезнь.

Все еще сохраняя надежду спастн его, удалня от себя, от своего «дурного глаза». — учитель советовал ему остаться в Милане у фоа Бенедетто до совершенного выздоровления. Но Джовании модил не покидать его, взять с собою в Рим, с таким непоеклонным упооством, с таким тихим отчанинем, что у Леонаодо не хватило духу отказать.

Французские войска приближались к Милану. Чеонь волновалась. Маленький Моро губил себя ребяческим безрассудством и своенравнем. Нельзя было медлить.

Как некогда от Лоренцо Медичи к Моро, от Моро к Чезаре, от Чезаре к Содернии, от Содернии к Людовику XII, отправлялся теперь Леонардо к новому покровителю. Джулнано Медичи — со скучающей покорностью, поолоджая, вечный скиталец, свои безналежные стоанствия.

«23 сентябоя 1513 года.— отметна в дневнике своем с обычною коаткостью. — выехал я на Милана в Рим, с Франческо Мельин, Саланно, Чезаре, Астро н Джо-

ваннн»

# ШЕСТНАДЦАТАЯ КНИГА

## ЛЕОНАРДО, МИКЕЛАНДЖЕЛО и РАФАЭЛЬ

i

И папа Лев X, верный преданням рода Медичи, сумел прослыть великим покровителем искусств и наук. Узиав о своем избрании, он сказал брату своему, Джулнано Медичи:

Насладнися папскою властью, так как Бог нам ее даровал!

А любимый шут его, монах фра Марнаио, с философической важностью прибавил:

Заживем, святый отче, в свое удовольствие, нбо

все прочее вздор!

И папа окружил себя поэтами, музыкантами, худоммиками, ученьми. Всякий, кто умел сочинять в изобилии, котя бы посредственные, но гладкие стихи, мог рассчитывать на жириую пребенду, на теплое местечко у его святейшества. Наступил золотой век подражателей-словссинков, у которых была одна незыблемая вера — в иедосягаемое совершенство прозы Цицерома и стихов Вергилия.

емое совершенство прозы Цицерона и стихов Вергнаия.
«Мысль о том,— говорили они,— что новые помотут превзойти древних, есть корень всяческого нечестия».

Пастыри душ христнанских нэбегали в проповедях называть Христа по имени, так как этого слова нет в речах Цицерона, монахинь звали всстажами, Святой Дух дыханием верховиого Юпитера и просили у папы разрешения поичислять Палотона к лику святых.

Сочинитель Азолани, дналога о неземиой любви, и неимоверно цинической поэмы Приап, будущий кардинал, Пьетро Бембо, поизнался, что не читает посланий апо-

стола Павла, «дабы не испортить себе слога».

Когда Франциск I, после победы над папою, требовал у него в подарок недавно открытого Лаокоона, Лев X объявил, что скорее расстанется с головой Апостола, мощи коей хранилось в Риме, чем с Лаокооном.

Папа любил своих ученых и художников, но едва ли ие больше любил своих шутов. Знаменитого стихокропателя, обжору и пьяницу, Куерио, получившего звание архипоэта, венчал в торжественном тонумфе давоо-капустным венком и осыпал его такими же шелоотами, как Рафарля Санти. На роскошные пиры ученых тратил огромиые доходы с Анконской Марки. Сполетто. Романьи: ио сам отличался умеренностью, ибо желулок его святейшейства плохо варил. Этот эпикуреец страдал иеизлечимой болезиью— гиойною фистулой. И душу его, так же как тело, разъедала тайная язва — скука. Он выписывал в зверниен свой редких животных из далеких страи, в свое собрание шутов — забавных калек, уродов и помешаниых из больниц. Но развлечь его не могли ин звери, ии люди. На праздинках и пиршествах, среди самых весе-АЫХ ШУТОВ, С ЛИПА ЕГО ИЕ ИСЧЕЗАЛО ВЫОЛЖЕНИЕ СКУКИ И брезгливости.

Только в политике выказывал он свою истиниую природу: был столь же холодио жесток и клятвопресту-

пеи, как Борджа.

Когда Лев X лежал при смерти, всеми покинутый, мностав фра Мариано, любимый шут его, сдва ли не сдинственный из друзей, оставшийся веримы ему до конца, человек добрый и благочестивый, видя, что он умирает как язычиник, умолял его со слезами: «Вспоминге о Боге, отче святый, вспоминте о Боге!» Это была невольная, но самая элая насменных над вечимы насменников.

Несколько дией после приезда в Рим, в приемиой папы, во дворце Ватикана, Леонардо ожидал очереди, уже не в первый раз, так как добиться свидания с его святейществом даже для тех. кого сам он выразил жела-

иие видеть, было очень трудио.

Асонардо слушал беседу придворных о предполагамом триумфе папского любимца, чудовищного карлика Барабалло, которого должим были возить по улицам на слоие, недавио присланиом из Индии. Рассказывали также о новых подвигах фра Мариано, о том, как имаедии за ужином, в присутствии папы, вскочив на стол, начал ои бегать, при общем хохоте, ударяя кардиналов и епископов по головам и перекидываясь с иним жареными каплуиами с одиого конща стола на другой, так что струи подливок техля по одеждам и лицам их преподобий.

Пока Леонардо слушал рассказ, из-за дверей приемной послышалась музыка и пение. На лицах, истомленных

ожиданием, выразилось еще большее уныние.

Папа был плохим, но страстиым музыкантом. Концерты, в которых он всегда сам участвовал, длились бесконечио, так что приходившие к нему по делам, при

звуках музыки, впадали в отчаяние.

— Знаете ли, мессере,— проговорил на ухо Леонардо сидевший рядом непризнанный поэт с голодиым лицом, тщетно ожидавший очереди в течение двух месяцев,— знаете, какое есть средство добиться свидания с его святейшеством — Объявить себя шугом. Мой старый друг, знаменитый ученый Марко Мазуро, видя, что ученостью тут инчего не послаещь, велас папскому камерьеру доложить о себе, как о новом Барабалло — и тотчас приняли его, и он получил все, чего желал.

Леонардо не последовал доброму совету, не объявил

себя шутом и сиова, не дождавшись, ушел.

В последнее время испытывал ой странные предчуваствия. Они казальсь ему беспричинимии. Житейские заботы, неудачи при дворе Льва Х и Джумано Медичи не беспоконли его: он давно к инм привык. А между тем довещая тревога увеличивалась. И особенно в этот лучезарими осенний вечер, когда возвращался он домой от дворца, сердце его ныло, как перед близкой бесай.

Во второй приеза жил он там же, где и в первый, при Александре VI.— в нескольких шагах от Ватикана, позади собора Св. Петра, в узком переулке, в одном из маленьких, отдельных зданий папского Мошетного Двора. Здание было ветхое и мрачное. После отъезда Леонардо во Флоренцию оставалось оно в течение нескольких лет необитаемым, отсырело п приняло еще более мрачный вид.

Он вошел в обшнрный сводчатый покой, с паукообразными трещинами на облупившихся стенах, с окнами, упиравшимися в стену соседнего дома, так что, несмотря

на раиний ясный вечер, здесь уже стемнело.

В углу, поджав иогн, сндел больной механик Астро, строгал какне-то палочки н, по обыкновению, раскачнваясь, мурлыкал себе под нос унылую песенку:

> Курлы, курлы, Журавли да орлы, Среди солиечной мглы, Гле не видно земли — Журавли, журавли... Курлы, курлы.

Серяще Леонардо еще сильнее заныло от вещей тоски.
— Что ты, Астро?— спросил он ласково, положив ему руку на голову.

— Ничего,— ответна тот и посмотрел на учителя пристально, почти разумно, даже лукаво.— Я ничего. А вот Лжованин... Ну, да ведь и ему так дучице. Подетел...

— Что ты говоришь, Астро? Где Джованин?— пронзнес Леонардо н понял вдруг, что вещая тоска, которой ныло сердце его, была о нем, о Джовании.

Не обращая более винмания на учителя, больной на-

чал снова строгать.

— Астро, — приступил к нему Леонардо и взял его за руку, — прошу тебя, друг мой, вспомни, что ты хотел сказать. Где Джованин? Слышишь, Астро, мне очень нужно видеть его сейчас!.. Где он? Что с ним?

— Да разве вы еще не знаете?— произнес больной.—

Он там, наверху, Утомнася... удалился...

Он видимо искал и не находил нужного звука, ускользавшего из памяти. Это бывало с ним часто. Он путал отдельные звуки и даже целые слова, употребляя одно вместо другого.

Не знаете? — прибавна спокойно. — Ну, пойдем.
 Я покажу, Только не бойтесь, Так лучше...

Встал н, неуклюже перевалнваясь на костылях, повел его по сконпучей лестнице.

Взошли на чердак.

Здесь было душно от нагретой солицем черепичной крован; пахло птичым пометом и соломою. Из слухового окна проникал косой, пыльный красный луч солица. Когда они вошли, испуганная стая голубей с шелестом крыльев вспорхнула и улетела.

Вот,— по-прежнему спокойно молвил Астро, ука-

зывая в глубниу чердака, где было темно.

И Леонардо увидел под одной из поперечных толстых балок Джовании, стоявшего прямо, неподвижно, странно вытянувшегося и как будто глядевшего на него в упор широко раскрытыми глазами.

Джованин!— вскрикнул учитель и вдруг поблед-

нел, голос пресекся.

Он бросился к нему, увидел стращию искажению лицо, прикоснулся к руке его, она была колодиа. Тело качнулось: оно виссло на крепком шелковом шнурке, одном из тех, какие употреблял учитель для своих летательных ашини, привязанном к новому железному крюку, видимо, исдавно ввичченному в балку. Тут же лежал кусок мыла, которым самоубийца, должно быть, намылал петлы.

Астро, снова забывшись, подошел к слуховому окну н заглянул в него. Здание стояло на пригорке. С вышины откривался им черепичиме крыши, башин, колокольни Рима, на волиистую, как море, мутио-эсленую равиниу Кампании в лучах заходящего соляща, с даниными, черизми, коегде обрывавшимися интями римских акведуков, на горы Альбано, Фраскати, Рокка-ди-Папа, на чистое небо, где реяли ласгочки.

Он смотрел, полузакрыв глаза, н, с блажениой улыб-

кой, раскачиваясь, махал руками, точно крыльями:

Курлы, курлы, Журавли да орлы...

Леонардо хотел бежать, звать на помощь, но не мог пошевелиться и стоял, в оцепененин ужаса, между двумя учениками своими — мертвым и безумным. . . . .

Через несколько дией, разбирая бумаги покойиого, учитель нашел средн них дневник. Он прочел его внимательно.

Тех противоречнй, от которых Джоваиин погиб, Леоиардо не понял, только почувствовал еще яснее, чем когдалибо, что был причиной этой гибели — «сглазна», «испортил» его, отравна плодами Древа Позиания.

Особенно поразнам его последние строки дневника, писаниме, судя по разнище в цвете чернил и почерке, после

многолетиего перерыва:

«Намедии, в обители фра Бенедетто, монах, присхаввий с Афона, показывал мне в древнем пергаментном свитке, в раскращенном заставном рисумке, Иоаниа Предтечу Крыматого. Таких изображений в Италани ист; взято с греческих икои.— Члени тонки и длиним. Лик страиеи и стращен. Тело, покрытое мохнатой одеждой верблюжьего волоса, кажется пернатым, как у птицы.— «Вот. Я посылаю Ангела Моего и он приготовит путь предо Мною, и виезапно пройдет во храм Свой Господь, Которого вы ждете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он идет». Пророк Малахия III, 1.— Но это ие ангел, ие дух, а человек с исполниктими кримами.

В 1503 году, в последний год царствования Багряного Зверя, папы Александра VI Борджа, августинский монах Томас Швейниц в Риме говорил о полете Антихриста;

«И тогда сидящий на престоле во храме Сионском Бога Всевышиего, Зверь, похитивший с иеба огонь, скажет людям: «Зачем смущаетесь и чего хотите? О, род иеверный и лукавый, знаменья хотите — и будет вам знаменье: се, узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках судить живых и мертвых». Так скажет Ои и возьмет великие огиениме крылья, устроениме хитростью бесовскою, и возиесется в громах и молииях, окруженный учениками своими в образе ангелов, — и полетит».

Следовали отрывочные, писанные, видимо, дрожавшею рукою, во миогих местах зачеркиутые слова:

«Подобие Христа и Антихриста — совершениое подо-бие. Лик Антихриста в лике Христа, лик Христа в лике Антихоиста. Кто отличит? Кто не соблазнится? Последияя тайна — последияя скорбь, какой не было в мире».

«В Орвьетском соборе, в картине Лука Синьорелли развеваемые ветром, складки в одежде Антихоиста, летящего в бездиу. И точио такие же складки, похожие на крылья исполниской птицы, — за плечами Леонардо, когда стоял ои у края пропасти, на вершине Монте-Альбано, иал селением Винчи».

На последией странице, в самом иизу, опять другим почерком, должио быть, сиова после долгого перерыва,

было написано:

«Белая Дьяволица — всегда, везде. Будь она проклята! Последняя тайна: два — едино. Хоистос и Антихоист едино. Небо вверху и небо виизу. — Да не будет, да не будет сего! Лучше смерть. Предаю душу мою в руки Твои, Боже мой! Суди меия».

Диевник кончился этими словами. И Леонардо поиял, что они были написаны накануне или в самый день само-

убийства.

# 11

В одном из приемиых покоев Ватикана, в так называемой Станца делла Сеньятура, с недавно оконченною стенописью Рафаэля, под фрескою, изображавшею бога Аполлона среди муз на Париасе, сидел папа Лев X, окружениый сановниками Римской цеокви, учеными, поэтами, фокусииками, кардиками, шутами.

Огромное тело его, белое, пухлое, как у старых женщии, страдающих водянкою, лицо толстое, круглое, бледиое, с белесоватыми дягущачьими глазами навыкате, были безобразиы; одиим глазом он почти совсем не видел, другим видел плохо, и когда ему надо было что-нибудь рассмотреть, употреблял, вместо приближающего стекла, граненый берилловый очек — «окнале»; в зрячем глазу светился ум. холодный, ясный и безнадежно скучающий. Гордостью пашы были руки его, дейстынтельно красныы: при каждом удобном случае он выставлял их напоказ и хвастал ими так же как своим произтимы голосом.

После делового приема святой отец отдыхал, беседуя

с понближениыми о двух новых поэмах.

Обе написаны были безукоризменно изящимим латинкими стихами в подражание «Эненде» Вергилия. Одна под заглавнем «Христиада» — передожение Евангелия, с модным в те времена смещением христианских и языческих образов: тях, Святое Причастие называлось «божественною пищею, скрытою для слабого зрения людей под видом цереры и Вакха», то сегъ хлеба и вина: Диана, Фетида, Эсл оказывали услуги Божней Матери; когда архангел Гаврина благовествовая в Назарете. Меркурий подслушивал у двери и передавал эту весть собранню олимпийнев. советуя принять решительные мером.

Другая поэма Фракастора, озаглавленная «Siphilis», посвященная будущему кардиналу Пьетро Бембо, тому самому, который избегал читать послания апостола Павла, дабы «не испортить себе слога», воспевала столь же безупречими стихами во вкусе Вергилня французскую болезнь и способы лечения серными ваннами и отутной мазью. Происхождение болезии объясиялось, между прочим, тем, что однажды, в древние времена, некий пастух, по имени Siphilis, свонми насмешками прогневна бога Солица, который наказал его недугом, не уступавшим инкакому лечению, пока нимфа Америка не посвятила его в свои таинства и не привела к роще целебиых гвайяковых деревьев, сериому источнику и ртутному озеру. Впоследствии испанские путешественники, переплыв океан н открыв Новые Земли, где обитала инифа Америка, также оскорбили бога Солица, застрелив на охоте посвященных ему птиц, из конх одна провещала человечьим голосом, что за это святотатство Аполлон пошлет им французскую болезнь.

Папа прочел нанзусть несколько отрывков на обенх поэм. Особенио удалась ему речь Меркурня перед богамн Олимпа о благовестни Архангела и любовная жалоба па-

стуха Снфила, обращенная к нимфе Америке.

Когда при шепоте восторженных похвал и почтительно сдержанимх, как бы нечаянно сорвавшихся, рукоплесканиях он кончил, ему доложили о Микеланджело, недавно приехавшем из Флоренции. Папа немиого нахмурился, но тотчас же велел его при-

Сумрачный Буонарротн внушал Льву X чувство, подобное страху. Он предпочитал веселого, готового на все,

покладистого «доброго малого», Рафаэля.

Папа принял Микеландик-ло со своем иснамениюю скучающею любезностью. Но, когда художник заговорил о деле, в котором считал себя смертельно обижениям, о данном ему и внезанно отнятом заказе нового мраморного фасада флорентийской церкви Сан-Лоренцю, святой отец замял разговор и, привъчным движением вставив в спой зрачий глаз берналовий очек, посмотрел на него с добродушием, под которым скрывалось насмешливое лукавство, и моляма:

— Мессер Микелаиджело, есть у нас одно дельце, о котором мы хотелн бы знать твое мнение: брат наш, герцог Джулаино, советует иам воспользоваться для какойлибо работы твоим земляком, флорентинцем Леонарло да Винчи. Скажи, сделай мнлость, что ты думаещью и нем, и какую работу было бы всего пристойнее поручить этому

художнику?

Угрюмо потупив глаза и, по объякновению, мучаясь под устремленными на него любопытными взорами, от непреодолимой робости и сознания своего уродства. Миксланджело молчал. Но папа смотрел на него пристально в берилловной очек, ожидая ответа.

— Вашему святейшеству, пронзнес, наконец, Буонарроти, может быть, неизвестно, что миогне считают меня врагом мессера да Винчи. Правда это, или иет, я полагаю, что мие всего менее прилично быть судьею этом этом деле и высказывать какое бы то ин было мнение,

дурное или хорошее.

— Клянусь Вакхом,— оживляясь и, видимо, готова что-то забавлее, восклиниул папа,— ссли бы даже это было действительно так, тем более желали бы мы знаттвое мнение о мессере Леонардо, ибо другого кого, а тебя не считаем способным к пристрастию и не сомневаемся, что в суждении о враге сумесны ты выказать благоролство, не меньшее, чем в суждении о друге. Но инкогда, впрочем, и не верил и не поверю тому, что вы в самом деле — враги. Полно! Такие художиния, как ты и он, не могут не быть выше всякого тщеславия. И что вам делить, зачем об этом вспоминать? Не лучше ли жить в мире? Гоморят, в согласнии малое растет, в раздорос умалямире? Гоморят, в согласнии малое растет, в раздорос умаляется великое. И иеужели, сыи мой, если бы я, твой отец, пожелал соединить ваши руки, иеужели ты отказал бы мие, ие подал бы ему руки своей?

Глава Буонарроти блесиули; как это часто бывало с иим, робость мгновению превратилась в ярость.

— Я не подаю оуки изменникам!— пооговорил он

гаухо и отрывисто, едва владея собой.

- Изменинкам? подхватил папа, еще более оживляясь. — Тяжкое обвинение, Микеланджело, тяжкое, и мы уверены, что ты ие решился бы высказать его, не имея локазательств...
- Никаких доказательств иет у меия, да их и ие иадо! Я говорю то, что заизот все. Пятиадать лет был ои приквостием герцога Моро, того, кто первый призвал из Итааню варваров и предал им отечество. Когда же Господнаказал тирана заслужению казыво и ои погиб. Леоиардо перешел на службу к еще большему иегодию— Чеааре Борджа, и, будучи гражданиюм Флореиции, сиимал военные карты с Тосканы, дабы облегчить врагу завоевание собственной родины.
- Не судите, да не судимы будете, моляил ппапа с тихою усмешкою. Ты забываешь, друг мой, что мессер Леонардо не воин, ие государственный муж, а только художинк. Служители вольных Камеи не имеют ли права на большую свободу, чем прочне смертные? Каксе дело до политики, до вражды народов и государей вам, художникам, обитателям области высшей, где нет ии рабов, ии свободных, ии нудея, ин залана, ин варвара, ии скифа, но всяческая и во всех Апололой? Подобно древиим философам, не могли бы ли и вы и цававть себя гражданами вселений, для коих, где хорошо там и отечество?
- Извините меня, ваше святейшество, предвал его Миксанаджаем почти с грубоство. Я человек простой, не словесный, тоикостей философических не разумею. Велое привык называть бельям, черное черным. И презрещейшим на негодяев кажется мие тот, кто не чтит своей матери, отрекается от родимы. Я зиво, мессер Леонардо считает себя выше всех законов человеческих. Но по какому праву? Он все обещает, собирается мир удивить чудесами, Не пора ли и за дело? Где оии, чудеса его и знамения? Уж не эти ли шутовские крылья, на которых вадумал летте одии из учеников его, и как дурак, сломал себе шею? Доколе же нам верить ему на слово? Не вправе ли и мм. простые смертые, усомиться и простые смертые, усомиться и полобопыт-

ствовать, что же такое скрывается, наконец, под всеми загадками его и тайнами?... Э, да что говорить! В старину, бывало, проходимцев так и величали проходимцами, негодяев негодямии, а имиче зовут их мудрецами, грасданами вселениюй, и скоро, кажется, не будет такого плута и бездельника, который бы не корчил из себя бога Гермеса Тоиждывеликого и титана Прометея!..

Папа, уставившись на Микелаиджело своими светлыми лагушачовми глазами, спокойно и холодно наблюдал его, и, размышляя о тщете всего земного, о суете суетствий, созердал унижение гордого, ничтожество великого. Он уже мечтал о том, как бы свести обоих соперников, натравить их друг на друга, устроить эрелище иевиданиюе, вроде петушиного бов в исполниских размерах — философскую потеху, которой бы он, любитель всего редкого и чудовищного, наслаждался с таким же эпикурейским, исминого брезглявым и скучающим любопытством, как дракой шутов своих, калек, юродивмх, обезьяи и карликов.

— Сми мой, произнес, наконец, с тиким, грустным задохом, — в инку теперь, что вражда, которой до сей поры не хотелось нам верить, действительно есть между вами, и удивлен, да, признаюсь, удивлен и опечален суждением твоим о мессере Асонарао. Как же так, Миксланжело, помилуй! Мы слышали о мем столько хорошен еговоря уже о великом искусстве и учемости, — сердце, говорят, у иего такое доброе, что не только людей, но и тварей бесловесимх, даже растения жалеет он, не позволяет, чтобы люди причиняли им какой-лябо вред, — по-добно мудерам индийским, имеидемым гимисоофитами, о коих путещественники рассказывают нам столько чудесного...

Мікеланджело молчал, отвернувшись. Лицо его порой искажалось элобною судорогой. Он ирчетвовал, что папа над ням издевается. Стоявший рядом и внимательно следивший за беседою Пьетро Бембо поиял, что шутка межет плаок окончиться: Вуомарроти веудобен для игры, зателяной папою. Ловкий царедиорец вступнася тем окотнее, что и сам недолюбливал Леонардо, по служам, за его насмещим над словесниками, «подражателями древних», «воромами в чужих первых».

— Ваше святейшество, — произнес он, — может быть, в словах мессера Миксаанджело есть доля правды; по крайней мере, о Леонардо ходят слухи столь противоречивые, что, в самом деле, ие знаешь порой, чему верить. Тварей, говорят, милует, от мяса не вкушает; а вместе с тем изобретает смертоносные орудия для истребления рода человеческого и любит провожать преступников на казиь, наблюдая в их лицах выражение последнего ужаса. Я слышал также, что ученики его и Марко-Антонно для анатомических сечений не только воровали трупы из больниц. ио откапывали их из земли на хоистианских кладбищах.— Кажется, впрочем, во все времена великим ученым свойствениы были необычайные странности: так древние повествуют о знаменитых александрийских естествоиспытателях Эразистрате и Герофиле, которые, будто бы, производили свои анатомические сечения над живыми людьми, преступниками, осужденными на казнь, оправдывая жестокость к людям любовью к знанию, о чем свидетельствует Цельзий: Herophylus homine odit ut nosset, Герофил людей иенавидел, чтобы знать...

— Молчи, молчи, Пьетро! С иами сила Господия! остановил его папа уже в иепритвориом смятении.— Живых людей резать — славиая наука, иечего сказать!.. Никогда ие смей иам говорить об этих мерзостях. И ежели

мы только узиаем, что Леонардо...

Не кончил и набожно перекрестился. Все толстое, пухлое тело его заколыхалось.

Будучи скептиком, Лев X в то же время был суевереи, как старая женщина. В особенности же боялся черной магии. Одной рукой награждая сочнинтелей таких поэм, как «Сифилис» и «Приал», другой скреплал полиомочия великого инквизитора, фа Джодджо да Казале для борь-

бы с колдунами и ведьмами.

Услышав о краже мертвых тел из могил, вспомиил только что полученный донос, из который сперва не обратил внимания.— одного из людей Джулиано Медичи, иемещкого зеркальщика Иоганиа, жившего в доме Леонардо и обвинившего мастера в том, что, под предлогом анатомии, на самом деле, для черной магии, ои вырезывает зародыши из трупов беремениях женщии.

Ужає папы далася втрочем не долго: по уходе Миксанджело устроен был концерт, в котором особенно удалась его святейшеству трудная ария, что всегда приводила сего в доброе расположение духа; затем, во время поддика, учреждая в шутовском совете порядок триумфального шествия кардика Барабалло на слоие, он окоичательно озавлежся и заболь о Леонаоло.

Но на следующий день настоятель Сан-Спирито, где в монастырской больнице художник занимался анатомией, получим строжайшее визшение— не давать ему трупов, не пускать в больничиме поком, вместе с напоминанием буллы Бонифация VIII De sepulturis, запрещвавией, под страхом церковного отлучения, вскрытие человеческих тел, без ведома Апостолической Курии.

ш

После смерти Джованни Леонардо стал тяготиться пребыванием в Риме.

Неизвестность, ожидание, вынужденное бездействие утомили его. Обычные занятия — кинги, машины, опыты, живопись — опротивели.

В долгие осенние вечера, когда в доме, теперь еще более мрачном, насдние с безумным Астро и тенью Джовании, становилось ему слишком жутко, уходил он в гости к мессеру Франческо Ветгора, флорентинскому посланнику, который переписывался с Никколо Макиавелли, рассказывал о ием и давал читать его письма художнику.

Сульба по-поежнему поеследовала Никколо. Мента всей жизни его — созданное им народное ополчение, от которого ждал он спасения Италии, оказалось никуда не годным: при осаде Прато в 1512 году под первыми испанскими ядрами разбежалось оно на глазах его, как стадо баранов. Когда вернулись Медичи, Макиавелли отставили от должности, «иизложили, удалили и лишили всего». Вскоре затем открыт был заговор для восстановления Республики и низвержения тиранов. Никколо в нем участвовал. Его схватили, судили, пытали, четыре раза подымали на виску. Пытки вынес он с мужеством, которого. по собственному признанию, «не ожидал от себя». Отпустив на поруки, оставили пол надзором и запретили в течение года переезжать границу Тосканы. Он впал в такую иищету, что должен был покинуть Флореицию и поселиться на маленьком наследственном клочке земли в горном селении, близ Сан-Кашьяно, милях в десяти от города, по Римской дороге. Но и здесь, после всех испытанных бедствий, не угомонился; из пламенного республиканца обернулся вдруг столь же пламенным другом тиранов, с искренностью, свойственной ему в этих внезапных превращениях, переходах от одной крайности к другой. Еще силя в тюоьме, обращался к Меличи с покаянными и хвалебными посланиями в стихах. В книге «О Государе». посвящениой Лоренцо Великолепному, племяннику Джулиано, предлагал, как высший образец государствениой мудрости, Чезаре Борджа, тогда уже умершего в изгиании, некогла им же самим столь жестоко озавенчанного Н ТЕПЕОЬ СНОВА ОКОУЖЕННОГО ООРОЛОМ ПОЧТИ СВРОУЧЕЛОВЕческого величия, сопричисленного к лику бессмертимх героев. Втайне чувствовал Макнавелли, что сам себя обманывает: мещанское самодеожавие Медичи столь же поотивио ему, как мешанская оеспублика Содеонии: ио. уже не в снаах будучн отказаться от этой последией мечты. он хватался за нее, как утопающий за соломнику. Больной, одинокий, с незажившими на руках и ногах рубцами от веревок, которыми вздергивали его на дыбу, модил Веттори похлопотать за него у папы, у Джулнано, достать ему «хоть какое-ннбудь местечко, потому что бездействие для него стращнее смерти: только бы понияли его опять на службу - он готов на всякую работу, хоть камии воропатья

Чтобы не надосеть покровителю вечиыми просьбами и жалобами, Никколо старался иногда позабвить его шутками и рассказами о своих любовных похождениях. В пятьдесят лет, отец голодной семьи, ои был или приторялся выобленным, как школолиик. «Я отложиль в сторону все умные, важные мысли: ни повествования о подвитах доевности, ин оватовою и совсеменной политике

не занимают меня: я люблю».

Когда Леонардо читал этн нгривые послания, ему приходили на памить слова Николо, однажды сказанные в Романие, при выходе на нгориого притона, гае кривлядся он, как шут, перед испанскою сволочью: «Тужда пляшет, иужда скачет, иужда песенки поет». Порой и в этих письмах, среди эпикурейских советов, любовиых излияний и бесстидио-цинического смеха иад самим собою вырывался крик отчамия:

«Неужели ни одна живая душа не вспомнит обо мие? Если вы еще любите меня, мессер Франческо, как любили когда-то, то не могли бы видеть без негодования ту бесславную жизиь, которой я теперь живу».

В другом письме опнсывал так свою жизиь:

«Охота на дроздов была доселе главным монм развлечением. Я вставал до света, собственноручно прилаживал снлки и выходил из дому, нагружениям клетками, уподобляясь Тэте вольноотпущеннику, который с кингами Амфитриона возвращается из гавани. Обыкновению я брал не меньше двух, не более шести дроздов.— Так провел я сентябрь. Потом и этой забавы не стало, и, сколь им была она глупа, я помалел? о ней.

Теперь встаю несколько поэже, отправляюсь в рощу мою, которую рубят, остаюсь в ией часа два, осматривая вчерашиюю работу и болтая с дровосеками. Затем иду к колодцу; оттуда в лес, где прежде охотнлся. Со мной всегда какая-ннбудь книга — Данте, Петрарка, Тибулл или Овидий. Читая их страстные жалобы, думаю о собствеиных делах сердечных и нахожу недолгое, но сладкое забвение в этих гоезах. Потом иду в гостнинцу на больщой дороге, беседую с проезжими, слущаю новости, наблюдая человеческие вкусы, понвычки и понхоти. Когда иаступает обеденный час, возвращаюсь домой, сажусь за стол с домашними, утоляю голод теми скромиыми блюдами, которые дозволяют скудиые доходы с нмения. После обеда опять бреду в гостнинцу. Тут уже в сборе целое общество: хозяин, мельник, мясник, двое пекарей. Всю остальную часть дия провожу с ними, играя в шашки, кости, крикку, Спорим, горячимся, бранимся, большею частью из-за гроша, и так шумим, что слышно в Сан-Кашьяно.

Вот в какой грязн я утопаю, заботясь об одном, как бы ие заплесиеветь окончательно нли с ума не сойтн от скуки, предоставляя, впрочем, судьбе топтать меня иогами, делать со мной все, что ей угодно, дабы знать наконец.

есть ли предел ее бесстыдству.

Вечером нду домой. Но перед тем, чтобы запереться в компате, синмаю с себя гразине, будинчиое платье, издевно придвиорные или сенаторские одежды и в этом пристойном наряде вступаю в чертоги древности, где великностью, где питаюсь я пищею, для которой рожден,— не смущажеь, беседую с ними, спрашиваю, узанаю прачины их действий, и, по доброте своей, они отвечают мне, как равному. В течение нескольких часов не скучаю, не боюсь ин бедности, ин смерти, забываю все мои страдання и весь живу в прошлом. Потом записываю все, что узанал от инх, и сочияю таким образом книту «О Государе».

IV

Читая эти письма. Леонардо чувствовал, как Никколо, исмотря на всю противоположиюсть ему, близок. Он вспомина его пророчество, что судьба у них общав: оба они останутся навеки бездомиными скитальцами в этом мире, где «нет никого, кроме черни». В самом деле, жизны Леонардо в Риме была такая же бесславиая, как жизны Макиавелли в захолуство Сан-Кашвяю— та же скука, макиавелли в захолуство Сан-Кашвяю— та же скука, то же одиночество, вънужденное бездействие, которое страшнее всякой пътки, то же сознанне силы своей и ненужности людям. Так же как Никколо, предоставлял он судьбе топтать его ногами, делать с ним всс, что ей угодно, только с большено покорностью, не желая даже знать, есть ли предел ее бесствдству, нбо давно уже увеониля, что этого поедела нет.

Лев X, занятый триумфом шута Барабалло, все еще не удосужился принять Леонардо и, чтобы отделаться от него, поручна ему усовершенствовать чеканный станок на папском Монетном Дворе. По обыкновению не брезгая никакой работой, даже самою скромною, художник исполнил заказ в совершенстве — нзобрел такую машину, что монеты, прежде с неровными, зазубренными краями, теперь выходнам безукономнению коуслые.

В это время дела его, вследствие прежних долгов, были в таком расстройстве, что большая часть жалованья уходила на уплату процентов. Если бы не помощь Франческо Мелын, который получил от отца наследство. Део-

наодо теопел бы коайнюю нужду.

Аетом 1514 года заболел он римской малярией. Это бмла первая трудная болезиь во всю его жизнь. Лекарств не принимал, врачей не допускал к себе. Один Франческо ухаживал за ним, и с каждым днем Леонардо привязывался к нему все более и более, ценил простую любовь его, н порой казалось учителю, что Бог послал ему в нем последнего друга, ангела-хранителя, посох бездомной старостн.

Художник чувствовал, что о нем забывают, и делал иногда напрасные попытки напомнить о себе. Больной, писал он своему покровнтелю, Джулиано Медичи, приветственные письма, с обычною в те времена, плохо уда-

вавшеюся, придворною любезностью:

«Когда узнал в о вашем столь желанном выздоровленни, знаменитейшни государь мой, радость моя была столь велика, что она меня самого исцелила, как бы чудом воскресила из мертвых».

К осени малярия прошла. Но все еще оставалось недомогание и слабость. В течение нескольких месяцев после смерти Джованни Леонардо опустился и постарел, как будто за долгие годы.

Странное малодушие, тоска, подобная смертельной усталости, овладевали нм все чаще.

По-видимому с жаром принимался иногда за какоенибудь прежде любимое дело — математику, анатомию. живопись, летательную машину — но тотчас бросал; начинал другое, чтобы и его покинуть с отвоащением.

В самые чериые дии свои вдруг увлекался детскими забавами.

Тщательно вымытые и высушенные баранон кишки, руки, соединял через стену с кузнечивым мехами, спрятанизми в соседией комнате, и, когда они раздувались исполинскими пузырями, так что испузивный зритель должен был отступать и жаться в угол,— сравнивал их с лобродетельно, которая тоже вначале кажется малоли презренною, но, постепению разрастаясь, наполияет мир.

Отромную ящерицу, иайденную в саду Бельведера, обстана красивыми рыбыми и эменными чешуями, приделал ей рога, бороду, тазаа, крылья, наполненные ртутью, трепетавшие при каждом движении зверя, посадил его в ящик, приручил и стал показывать гостям, которые, принимая это чудовище за дъявола, отпрядивали в

ужасе.

Или из воска лепил маленьких сверхъестественных животных с крыльями, наполиял геплым воздухом, отчето они делались такими легкими, что подымались и реяли. А Леонардо, наслаждаясь удивлением или сувеврыми страхом зрителей, торжиствовал и в суровых морщинах лица его, в тусклых, печальных глазах мелькало вдруг что-то простодушное, детски веселое, ио вместе с тем такое жалкое в этом старом, усталом лице, что сердце у Франческо обливалось коровью.

Одиажды исчаянию услышал он, как Чезаре да Сесто говорил, провожая гостей, как учитель вышел из ком-

наты:

— Так-то, мессеры. Вот какими игрушками иниче мы заинмаемся. Что греха таить? Старичок-то иаш из ума выжил, в детство впал, бедиенький. Начал с крыльев человеческих, коичил летающими восковыми куколками. Гора мышь родила!

И прибавил, рассмеявшись своим здобиым, принужденным смехом:

— Удивляюсь я папе: ведь в чем другом, а в шутах да вродных зиает, кажется, толк. Мессер, Асонардо истинный клад для иего. Они точно созданы друг для друга. Право же, синьоры, похлопочите-ка за мастера, чтобы святой отец принял его ма службу. Не бойтесь, останется доволен: старик наш сумеет его утешить лучше самого фра Мариано и даже карлика Барабалло! Шутка эта была ближе к истине, чем можно было думать: когда слухи о фикусах Леонарод, о бараных киш-ках, раздуваемых кузнечными мехами, о крылатой ящерице и летающих восковых изваяниях дошли до Льва Х, му так захотелось видеть их, что даме сграх, виршаемый колдовством и безбожнем Леонардо, папа готов быть. Ловие царсвяюрцы давали поиять художинку, что иаступило время действовать: судьба посылает сму самого Барабалло в милостях его святейшества. Но Леонардо сиола, аки уже столько раз мяни совету мудости житейской — не сумел воспользоваться случаем и ухвантикък вворемя за колесо Фортумы.

Угадывая чутьем, что Чезаре — враг Леонардо, Фран-

ческо предостерегал учителя; но тот не верил.

ческо предостерегал учителя; ио тот ие верил.
— Оставь его, ие трогай,— заступался ои за Чезаре.—
Ты не зиаешь, как ои любит меия, хотя и желал бы иеиа-

видеть. Он такой же иесчастиый, даже иесчастиее, чем... Леонардо ие кончил. Но Мельци поиял, что он хотел

сказать: иесчастиее, чем Джовании Бельтраффио.

— И мие ли судить его?— продолжал учитель.— Я. может быть, сам вииоват пеоед иим...

Вы — перед Чезаре? — изумился Фраическо.
 Да, друг мой. Ты этого ие поймешь. Но мие ка-

жется иногда, что я сглазил, испортил его, потому что, видишь ли, мальчик мой, у меня, должно быть, в самом деле дурной глаз...

И, иемиого подумав, прибавил с тихою, доброю улыб-

— Оставь его, Франческо, и ие бойся: ои ие сделает мие зла и никуда ие уйдет от меия, иикогда ие изменит. А что возмутился ои и борется со мной, то ведь это — за аушу свою, за свободу, потому что ои ищет себя, хочет быть самим собою. И пусты Помоги ему Господь, ибо, я знаю, когда ок победит, то вериется ко мне, простит меня, поймет, как я его люблю, и тогда я дам ему все, что имею, — открою все тайны искусства и знаимя, чтобы ои, после смерти моей, проповедовал их людям. Потому что, есля ис от, то кто же?.

Еще летом, во время болезии Леонардо, Чезаре целыми иеделями пропадал из дому. Осенью исчез окои-

чательно и более не возвращался.

Заметив его отсутствие, Леонардо спросил о ием Фраическо. Тот потупил глаза в смущении и ответил, что Чезаре уехал в Сиену для исполнения спешного заказа. Франческо боядся, что Леонардо станет расспрашивать, почему уехал он, не простившись. Но, поверив или притворяясь, что верит ненскуской лам, учитель заговорял о другом. Только углы губ его дрогиули и опустились с тем выражением горькой брезгливости, которое все чаще в последнее время стало появляться на лице его.

v

Осень была дождлнвая. Но в коице иоября наступили солиечные дии, лучезарио-тихне, которые нигде ие бывают так прекрасны, как в Риме: пышное увядание осени родствению пустынному великолепию Вечного Города.

Леоиардо давно уже собирался в Сикстнискую часовню, чтобы видеть фрески Микелаиджело. Но все откладывал, словно боялся. Наконец одиажды утром вышел из дому вместе с Франческо и иаправился в часовию.

Это было узкое, длинное, очень высокое здание, с голыми стенами и стрельчатыми окнами. На потолке и на сводах были только что окоиченные фрески Микелаиджело.

Леонардо взглянул на инх и замер. Как ни боялся, все-таки не ожидал того, что увидел.

Перед исполинскими образами, как будто видениями бреда — перед Богом Саваофом, отделяющим тьму от света в лоне хаоса, благословляющим воды и растения, творящим Адама из перстн, Еву из ребра Адамова; перед гоехопадением, жертвой Авеля и Каниа, потопом, насмешкою Сима и Хама иад наготою спящего родителя; перед голыми прекрасиыми юношами, стихийными демонами, сопровождающими вечною игоою и пляскою трагедию вселенной, борьбу человека и Бога; перед сивиллами и Пророками, страшными гигантами, как будто отягченными сверхчеловеческою скорбью и мудростью; перед Инсусовыми предками, рядом темных поколений, передающих друг другу бесцельное бремя жизни, томящихся в муках рождения, питаиня, смерти, ожидающих пришествия Неведомого Искупителя, перед всеми этими созданиями своего соперинка Леонардо не судил, не мерил, не сравиивал, только чувствовал себя уничтоженным. Перебирал в уме свои собственные произведения: погибающая Тайиая Вечеоя, погношни Колосс, Битва пои Ангиаон, бесчисленное миожество других неокоичениых работ - ряд тщетиых усилий, смешных исудач, бесславных поражений. Всю жизнь только иачинал, собирался, готовился, но доселе ничего не сделал — и к чему себя обманывать? теперь уже поздно,— никогда ничего не сделает. Несмотря на весь иеимоверный труд своей жизни, не был ли оп подобен лукавому рабу, зарывшему талант свой в землю?

И в то же воемя сознавал ито стоемился к большему к высшему, чем Буонаороти. — к тому соединению, к той последней гаомонии, которых тот не знал и знать не хотел в своем бесконечном разладе, возмущении, буйстве и хаосе. Леонаодо вспомнил слова моны Лизы о Микеланджело — о том, что сила его подобна буоному ветоу. раздирающему горы, сокрушающему скады пред Госполом. и что он. Леонаодо, сильнее Микеланджело, как тишина сильнее бури, потому что в тишине, а не в буре — Господь. Теперь ему было яснее, чем когда-либо, что это так: мона Лиза не ошиблась, рано или поздно дух человеческий вернется на путь, указанный им. Леонардо, от хаоса к гармонии, от раздвоения к единству, от бури к тишине. Но все-таки, как знать, на сколько времени останется победа за Буонарооти, сколько поколений увлечет он за coforo

И сознание правоты своей в созерцании делало для него еще более мучительным сознание своего бессилия в действии.

Молча вышли они из часовни.

Франческо угадмвал то, что происходило в сердце учителя, и ие смел расспрашивать. Но, когда заглянул в лицо его, ему показалось, что Леонардо еще больше опустился, как будто сразу постарел, одряжлел на многие годы за тот час, который пробыли они в Сикстинской Капелле.

Перейдя через площадь Сан-Пьетро, они направились

по улице Борго-Нуово к мосту Сант-Анжело.

Теперь учитель думал о другом сопернике, быть может, ие менее страшном для него, чем Буонарроти — о

Рафаэле Саити.

Асонардо видел недавно окончениые фрески Рафаэл, в версинх приемных покоях Ватикана, так называемых Стандах, и не мог решить, чего в них больше,— величия в исполнении, или инчтожества в замысле, неподражаемого соверивенства, напоминавшего самые легкие и светлые создания древних, или раболенного заискивания в стлыных мира сего? Папа Юлий II мечтал об изгнании французов из Италии: Рафаэль представил его взирающим на изгнание слами небесивыми оскорбителя святыни, сприйского вождя Элиодора из храма Бога Всевышнего:

папа Лев X воображал себя великим оратором: Рафаэль прославил его в образе Льва I Великого, увещевающего варвара Атиллу отступить от Рима; попавшись в плеи к французам во время Равениской битвы, Лев X благо-получию спаске: Рафаэль увековечка это собитие под видом чудесного избавления апостола Петра из темницы.

Гак поевоащал он искусство в необходимую часть папского двора, в поиториый фимиам паредворческой мести Этот пришелец из Урбиио, мечтательный отрок, с липом иеполочной Мадоины, казавшийся ангелом, слетевшим на землю, как нельзя лучше устоанвал свои земные дела: расписывал конюшии онмскому банкиоу Агостино Киджи, готовил онсунки для его посуды, золотых блюд и тарелок, которые тот, после угощения папы, бросал в Тибо, дабы они больше никому не служили, «Счастливый мальчик» — fortunato garzon, как называл его Фоличиа. достигал славы, богатства, почестей точно играя. Злейших врагов и завистинков обезоруживал любезиостью. Не притвооялся, а был действительно другом всех. И все удавалось ему; дары фортуны как будто сами шли ему в руки; получил выгодиое место покойного зодчего Боаманте при постройке иового собора; доходы его росли с каждым днем: кардинал Биббиена сватал за него свою племяииицу, ио ои выжидал, так как ему самому обещали кар-дииальский пурпур. Выстроил себе изящиый дворец в Борго и зажил в нем с царственною пышностью. С утра до иочи толпились у него в передней сановные лица, посланники иностранных государей, желавших иметь свой портрет или, по крайней мере, какую-инбудь картину, рисунок на память. Заваленный работою, отказывал всем, Но просители не унимались, осаждали его. Давио уже ие имел он воемени кончать своих произведений: только иачинал, делал два, тои мазка и тотчас передавал учеинкам, котооые подхватывали и кончали как бы на лету. Мастерская Рафаэля сделалась огромною фабрикою, где ловкие дельцы, как Джулио Романо, превращали холст и краски в звоикую монету с неимоверною быстротою, с рыночною наглостью. Сам он уже не заботнася о совершеистве, довольствуясь посредственным. Служил черии, и она ему служила, принимала его с восторгом, как своего избоанника, свое любимое детише, плоть от плоти, кость от кости, полождение собственного духа. Модва объявила его величайшим художником всех веков и народов: Рафаэль стал богом живописи.

И хуже всего было то, что в своем паденин ои все еще был велик, обольстительно прекрасеи, не только для тольно ил для тольно для тольно ил для для для для сествение и невинивым, как дитя. «Счастливый мальчик» сам не ведал, что творит.

И пагубиее для грядущего искусства, чем разлад н хаос Микелаиджело, была эта легкая гармоння Саитн,

академически-мертвое, аживое примирение.

Леонардо предчувствовал, что за этими двумя вершинами, за Микслаиджело и Рафаэлем, ист путей к будущему — далее обрыв, пустота. И в то же время сознавал, сколь многим оба обязаны ему: оин взяли у иего науку о теин и свете, анатомию, перспективу, познание природы, человека — и, выйдя и висто, уничтожали его.

Погруженный в эти мысли, шел он по-прежиему, словно

в забытьи, потупив глаза, опустив голову.

Франческо пытался заговорить с инм, ио слова замирали каждый раз, как, вглядываясь в лицо учителя, видел на бледных старческих губах выражение тихой бескоиечной боезгливости.

Подходя к мосту Сант-Анжело, должны они были посторониться, уступая дорогу толпе человек в шестъдесят, пеших и всадинков в роскошных иарудах, которая дви-

галась иавстречу по тесной улице Борго-Нуово.

Асонардо вятаннул сначала рассению, думая, что это поезд какого-инбудь ринского вельможи, кардинала или посланника. Но его поразило лицо молодого человека, одстого роскошнее другик, ехавшего на белой арабской лошади с позолоченной сбруей, усыпанной драгоценными каменьями. Тае-то, казалось ему, он уже видел это лицо. Вдруг вспомнал тщедущного, бледитого малочика в черном камзоле, запачканном красками, с истертмым локтями, который лет восемь назад во Флоренции говорил ему с робким восторгом: «Микелаиджело недостопи развязать ремень ващей обуви, мессер Леонардо!» —Это было он, теперешиий соперник Леонардо и Микелаиджело, «бог живописк» — Рафазаль Санти.

Анцо его, хотя все такое же детское, невинное и бессмыслениюе, уже иссколько менее, чем прежде, походнао на лицо херувниа — едва заметно пополнело, отяжелель

н обрюзгло.

Ои ехал из своего палаццо в Борго иа свидание к папе в Ватикан, сопровождаемый, по обыкиовению, друзьями, учениками и поклоиниками: инкогда не случалось ему выезжать из дома, не имея при себе почетной свиты человек в пятьдесят, так что каждый из этих выездов напоминал триумфальное шествие.

Рафаяль узнал Леонардо, чуть-чуть покрасием и, с поклоинися. Некоторые из учеников его, ие знавшие в лицо Леонардо, с удиваением отклучиться в этого старика, которому «бомественный» так инзко калияется, скромно, почти белио одетого, прижавшегося к стеие, чтобы дать им дооргу.

Не обращая ни на кого внимания, Леонардо вперил взор в человека, шедшего рядом с Рафавлем, среди ближайших учеников его, и вглядывался в него с недоумением, как будто глазам своим не верих: это был Чезаре

да Сесто.

И вдруг поиял все — отсутствие Чезаре, свою вещую тревогу, иеискусиый обмаи Фраическо: последний ученик предал его.

"Чезаре выдержал взор Леонардо и посмотрел ему в глаза с усмешкою дерзкою и в то же время жалкою, от которой лицо его болезиению исказилось, сделалось страшими, как лицо сумасшедшего.

И ие ои, а Леонардо, в невыразимом смущении, потупил глаза, точно виноватый.

Поезд миновал. Они продолжали путь. Леонардо опирался на руку спутинка. Лицо его было бледио и спокойно.

рался на руку спутинка. Лицо его было бледио и спокойно. Перейдя через мост Сант-Аижело, по улице Ден Коронари, вышли на площадь Навоне, где был птичий рынок.

Леонардо накупил миожество птиц — сорок, чижей, малиновок, голубей, охотничьего ястреба и молодого дикого лебедя. Отдал все деньги, которые были при ием, и еще заивл у Франческо.

и еще заими у Франческо. С головы до ног увещаниме клетками, в которых щебетали птицы, эти два человека, старик и юноша, обращали на себя виимание. Прохожие с любопытством отлядывальност уличные мальчишки бежали за ими.

Пройдя весь Рим, мимо Паитеоиа и Траянова Форума, вышли из Эсквилинский холм и через ворота Маджоре за город, по древией римской дороге. Виа-Лабикана. Потом свернули на узкую пустыниую тропинку— в поле.

Перед иими расстилалась исобозримая, тихая и бледиая

Кампанья.

Сквозь пролеты полуразрушениого, увитого плющом акведука, построениого императорами Клавдием, Титом и Веспасианом, видиелись холмы, однообразиые, серозеленые, как волиы вечериего моря; кое-где одинокая чесная башия — разоренное гиездо хишиых рыцарей; и далее, на краю неба, воздушно-голубые горы, окружавшие равиниу, подобиме ступеням исполниского амфитеатра. Над Римом лучи заходящего солица из-за круглых белых облаков сияли длиниыми широкими сиопами. Круторогие быки, с лосиящейся белою шерстью, с умиыми, добрыми глазами, лениво оборачивая головы на звук шагов, жевали медлениую жвачку, и слюна стекала с их чериых влажиых морд на колючие листья пыльного териовиика. Стрекотание кузисчиков в жесткой выжжениой траве, шорох ветра в мертвых стеблях чериобыльника иад камиями развалии и гул колоколов из далекого Рима как будто углубляли тишину. Казалось, что здесь, над этою равиниою, в ее торжествениом и чудном запустеиии, уже совершилось пророчество Аигела, который «клялся Живущим вовеки, что времени больше не будет».

Выбрали место на одном из пригорков, сияли с себя клетки, поставили их на землю, и Леонардо начал выпус-

кать птиц на свободу.

Это была его любимая с детства забава. Между тем как они улетам с радостими трепетанием и шелестом крыльев, провожал он их ласковым вором. Лидо его озарилось тихою улыбкою. В эту минуту, забыв все свои горести, казался он счастлявым, как робенок.

В клетках оставался только охотиичий ястреб и дикий

лебедь; учитель берег их иапоследок.

Присел отдохнуть и выиул из дорожиой сумки сверток со скромины ужином — хабом, печеными каштанами, сухими виными ягодами, фляжку красного орветского вина в соломенной плетенке и два рода сыра: козий для себя, сливочный для спутника; зная, что Франческо ие любит козьего, нарочно взял для иего сливочного.

Учитель пригласил ученика разделить с инм трапезу и начал закусывать, с удовольствием поглядывая на птиц, которые в клетках, предчувствуя свободу, бились крыльями: такими маленькими пиршествами в поле под открытым небом любил он подалиовать освобождение комлатых

плеиииц.

Они ели молча. Фраическо взглядывал на него изредка, украдкою. В первый раз после болезии видел ои лицо Леонардо в ярком свете для, на воздухе, и инкогда еще оно ему не казалось таким утомлениым и старым. Волосм, уже седеющие, с желтоватым отливом сквоза седину. подседевшие свесух обижалы коутой, огоомный лоб, изрытый упрямыми, суровыми морщинами, а кинзу все еще густые, пышные — санвались с начинавшейся под самыми скулами, даниною, до середниы груди, тоже седеющею, волинстою бородою. Бледно-голубые глаза из глубоких темных впадни под густыми, нависшими бровями глядели с прежиею зоркостью, бесстрашною пытанвостью. Но этому выражению как бы сверхчеловеческой силы мысли, воли познания противоречило выражение человеческой слабости, смертельной усталости в болезиениых складках ввалившихся шек, в тяжелых старческих мешках под глазами, в немного выдававшейся нижией губе и углах тонкого рта, опущенных с презрительною горечью, с неизъяснимою брезгливостью: это было анцо покорившегося, старого, почти дряхлого титана Прометея.

Франческо смотрел на него, и знакомое чувство жалости овладевало им.

Он заметна, что порой достаточно ничтожной мелочи, чтобы выражение человеческих лиц мгиовенно изменилось н открыло неведомую глубнну свою: так, во время дороги, когда спутиики, ему неизвестиые и безразличные, вынимали узелок или сверточек с домашними припасами, садились в стороне и закусывали, немного отвернувшись, с тою стыданвостью, которая свойственна людям за едою. в месте непонвычиом, соеди незнакомых. - вдоуг, без всякого повода, начинал он испытывать к ним испоиятную, страниую жалость: они казались ему одниокими и иесчастиыми. Особенио часто бывало это в детстве, но и потом возвращалось. Ничем не сумел бы он объясинть этой жалости, корин которой были глубже сознания. Ои почти не думал о ней, но когда она приходила, тотчас узнавал ее и не мог ей противнться.

Так теперь, наблюдая, как учитель, сидя на траве, среди пустых клеток, и поглядывая на оставшихся птиц. режет старым складным ножом со сломаниою костяною ручкою хлеб и тонкие ломтики сыру, кладет их в рот и тшательно, с усилием жует, как жуют старики ослабевшими десиами, так что кожа на скулах движется, -- он почувствовал вдруг, что в сердце его подымается эта знакомая жгучая жалость. И она была еще невыносимее, потому что соединялась с благоговеннем. Ему хотелось упасть к иогам Леонардо, обиять их, рыдая, сказать ему, что, если он отвержен и презреи людьми, то в этом бесславин все-таки больше славы, чем в торжестве Рафаэля и Микелаиджело.

Но он не сделал этого — не посмел и продолжал смотреть на учителя молча, удерживая слезы, которые сжимали ему горло, и с трудом глотая кусочки сливочного сыра и хлеба.

Окоичив ужни, Леоиа́рдо встал, выпустил ястреба, потом открыл последиюю, самую большую клетку с ле-

бедем.

Огромиая белая птица выпорхиула, шумио н радостио взмахиула порозовевшими в лучах заката крыльями н полетела прямо к солнцу.

Леонардо следил за нею долгим взором, полным бес-

коиечною скорбью и завистью.

Франческо понял, что эта скорбь учителя — о мечте всей жнани его, о человеческих крыльях, о «Великой Птице», которую некогда предсказывал он в дневнике своем:

це», которую некогда предсказывал он в дневнике своем: «Человек предпримет свой первый полет на спиие огромного Лебедя».

ν

Папа, уступая просьбам брата своего, Джулнано Медичи, заказал Леонардо небольшую картину.

По обыкновению, мешкая и со дня на день откладывая иачало работы, художник занялся предварительными опытами, усовершенствованием красок, изобретением нового лака для будущей картины.

Узнав об этом, Лев X воскликнул с притворным от-

аяннем:

— Этот чудак инкогда иичего не сделает, ибо думает

о конце, не приступая к началу!

Придворные подхватили шутку и разнесли ее по городу. Участь Леонардо была орешена. Лев X, величайший
знаток и ценитель искусства, произнес над инм приговор:
отныне Пьегро Бембо и Рафаэль, карлик Барабалло и
Микеланджело могли спокойно почивать на лаврах: соперинк их был уничтожей.

И все сразу, точно сговорившись, отвериулись от него: забыли о нем, как забывают о мертвых. Но отзыв папы все-таки передали. Леонардо выслушал его так равнодушно, как будто давио предвидел и иичего иного не ожидал.

В тот же день ночью, оставшись один, писал он в дневнике своем:

«Терпеине для оскорбляемых то же, что платье для зябиущих. По мере того, как холод усиливается, одевайся теплее и ты не почувствуещь холода. Точно так же во время великих обид умножай терпение — и обида не коснется души твоей».

1 января 1515 года скончался король Франции, Людовик XII. Так как сыновей у него не было, ему наследовал ближайший родствениик, муж дочери его, Клод де Франс, сын Луизы Савойской, герцог Ангулемский,

Франсуа де Валуа, под именем Франциска I.

Тотчас по восшествин иа престол юный король предпринял поход для отвоевания Ломбардин; с неимовермой быстротом перевальн через Альпы, прошел сквозь тесинны д'Аржантъер, виезапно явился в Италии, одержал победу при Марниьяио, инзложил Моретто и вступил в Милан триумфатором.

В это время Джулнано Медичн уехал в Савойю.

Видя, что в Риме делать ему нечего, Леонардо решил искать счастья у нового государя и осенью того же года отправился в Павию, ко двору Франциска 1.

Здесь побеждениме давали праздники в честь победителей. К устройству ях приглашен был Леонардо в качестве механика, по старой памяти, сохранившейся о ием в Ломбардии со времени Моро.

Он устроил самодвижущегося льва: лев этот на одиом нарадников прошел всю залу, остановился перед королем, встал на задине лапы и открыл свою грудь, из которой посыпались к ногам его величества белые лилин Франции.

Игрушка эта послужила славе Леонардо более, чем все его остальные произведення, изобретення и открытня.

Франциск I приглашал к себе на службу итальянских ученых и художников. Рафаэля и Миксанаджело папа не отпускал. Король пригласил Леонардо, предложив ему семьсот экю годового жалованья и маленький замок Дю-Клу в Турене, близ города Амбуаза, между Туром и Блуа.

Художник согласился и на шестъдесят четвертом году жизии, вечный изгнаниик, без издежды и без сожаления повидая родину, со старым слугов Вилланисом, служанкою Матуриною, Франческо Мельци и Зороастро да Перетола в начале 1516 года выехал из Милана во Францию.

Дорога, особенно в это время года, была трудная через Пьемонт на Турни, додиной притока По. Дорна-Рипария, потом сквозь гориый проход Коль-де-Фрейус на перевал между Мон-Табором и Мон-Сенисом.

Из местечка Бордонеккиа выехали ранним, еще темным утром, чтобы добраться до перевала засветло.

Верховые и выочные мулы, стуча копытами и позвякивая бубенчиками, взбирались узкою тропинкою по краю пропасти.

Внизу, в долннах, обращенных к полдню, уже пахло весною, а на высоте была еще знма. Но в сухом и редком безветренном воздухе холод был мало чувствителен. Утро чуть брезжило. В пропастях, где призрачно белели, как сталактиты, струи замерэшнх водопадов, и черные верхушки елей по ребрам стремнин торчали из-под снега шершавою щетиною, - лежали тени ночи. А вверху, на бледном небе, снежные громады Альп уже яснели, как будто изнутри освещенные.

На одном из поворотов Леонардо спешился: ему хотелось поближе взглянуть на горы. Узнав от проводников. что боковая пешеходная тропинка, еще более узкая и тоудная, ведет к тому же месту, как и пооезжая для мулов, он стал взбираться вместе с Франческо на соседнюю

кручу, откуда видны были горы.

Когда умолкли бубенчики, сделалось так тихо, как бывает только на самых высоких горах. Путникам слышались удары собственного сердца да изредка протяжный гул обвала, подобный гулу грома, повторяемый многогодосыми откликами.

Они карабкались все выше и выше.

Леонардо опирадся на руку Франческо. — И вспомнилось ученику, как много лет назад, в селении Манделло, у подножия горы Кампионе, вдвоем спускались они в железный рудник по скользкой страшной лестнице в подземную бездну: тогда Леонардо нес его на руках своих; теперь Франческо поддерживал учителя. И там, под землею, было так же тихо, как здесь, на высоте,

 Смотрите, смотрите, мессер Леонардо, — воскликнул Франческо, указывая на внезапно у самых ног их открывшуюся пропасть, — опять долина Дориа-Рипария! Уж это, должно быть, в последний раз. Сейчас перевал, и больше мы ее не увидим.

Вон там Ломбардия. Итадия. — поибавил он тихо.

Глаза его блесиули радостью и грустью.

Ои повторил еще тише:

В последний раз...

Учитель посмотрел в ту стороиу, куда указывал Франческо, гае была родина,— и лицо его осталось безучастним. Молча отвериулся он и снова пошел вперед, туда, где ясиели вечиме сиега и лединки Мон-Табора, Мои-Сениса, Роччо-Мелоие.

Не замечая усталости, ои шел теперь так быстро, что Фраическо, который замешкался виизу, у края обрыва,

прощаясь с Италией,— отстал от него.

— Куда вы, куда вы, учитель?— кричал ему издали.— Разве не видите — тропинка коичилась! Выше иельзя. Там пропасть. Берегитесь! Но Леоиардо, ие слушая, подиимался все выше и выше.

По Леонардо, не слушая, поднимался все выше и выше, твердым, юношески легким, словно окрыленным, шагом,

иад головокружительными бездиами.

И в бледных иебесах ледяные громады ясиели, вздымаясь, точно исполниская, воздвигнутая Богом, стена между двумя мирами. Они манили к себе и притягивали, как будто за инми была последияя тайна, единствения, которая могла утолить его любопытетью. Родине межаниые, котя от них отделяли его исприступиые бездиы, казанись бляжими, как будто довольно было протянуть руку, чтобы прикоснуться к инм, и смотрели на него, как на живого смотрят мертвые — с вечною улыбкою, подобною улыбкое Джоконды.

Бледное лицо Леонардо освещалось их бледиым отблеском. Он улыбался так же, как они. И, глядя на эти громады ясиого льда на ясиом, как лед, холодиом небе, думал о Джокоиде и о смерти, как об одном и том же.

# СЕМНАДЦАТАЯ КНИГА

# СМЕРТЬ. — КРЫЛАТЫЙ ПРЕДТЕЧА

В середине Франции, иад рекою Луарою, находился королевский замок Амбуаз. Вечером, когда закат угасал, огражаясь в пустынию реке, желовато-белый туренский камень, из которого построен замок, озаряясь бледнозеленым, точно подводным, светом, казался призрачно летким, как облако.

С угловой башин открывался вид на заповедный лес, луга и нивы по обоим берегам Луары, где весной поля алых маков сливаются с полями назурного лывиного цвета. Эта равиниа, подериутая влажною длымкою, с рядами темных тополей и серебристых ив, напоминала равиниы Ломбардин, так же, как зеленые воды Луары напоминали Адду, только та гориая, буриая, юная, а эта — тихая, медленияя, с междим, словно усталая, тарая,

У подиожия замка тесимлись острые кровли Амбузаа, крытые аспидными плитками, черными, гладкими, блестевшими на солице, с высокным кирпичимым трубами, в извилистых улицах, тесных и темных, все дышало Средними Веками, под квринзами, водосточными трубами, в углах окои, дверных косяков и притолок лепились маленькие человечки из того же белого камия, как авмок: портреты смеющихся толстых монахов с флагами, четками, с поджатыми ногами в деревяних башмаках, судейских клерков, важных докторов богословия в наплечинках, озабоченных и скопидомных горожая, с-туго набитыми мошнами, прижатыми к груди. Точно такие же лиць, как у этих изваяний, мелькал по улицам города: все здесь было мещански зажиточно, опрятно, скупо-расчетливо. холодио и набожно и

Когда король прнезжал в Амбуаз для охоты, городок ожнвлялся: улицы оглашались лаем собак, топотом коней, звуком рогов; пестрели наряды придворных; по ночам из дворца слышалась музыка, и белые, словно облачные, стены замка озаряльно койсным блеском факелов.

Но король уезжал — и снова городок погружался в безмолвие: только по воскоесным дням шли к обедне горожанки в белых чепцах из кружева, которое плетут соломенными длинными спицами; но в будни весь город точно вымирал: ни человеческого шага, ни голоса; лишь крики ласточек, реющих между белыми башиями замка, или в темной лавке шелест вертящегося колеса в токарном станке: да в весенние вечера, когда веяло свежестью тополен из пригородных садов, мальчики и девочки, играя чинно, как взрослые, становились в кружок, брались за руки, плясали и пели старинную песенку о Сен Дени, святителе Франции. И в прозрачных сумерках яблони из-за каменных стен роняли бело-розовые лепестки свои на головы детей. Когда же песня умолкала, наступала вновь такая тишина, что по всему городу слышался лишь мерный медный бой часов над воротами башин Орлож, да конки диких лебедей на отмелях Луары, гладкой, как зеркало, отражавшей бледно-зеленое небо.

К юго-востоку от замка, минутах в десяти ходьбы, по дороге к мельнице Сен-Тома, находился другой маленький замок, Дю Клу, принадлежавший иекогда дворецкому и оруженосцу короля Людовика XI.

Высокая огоала с одной стороны, речка Амас, приток Луары, с другой, - окружали эту землю. Прямо перед домом влажный дуг спускался к речке, справа возвышалась голубятия; ивы, вербы, орешник переплетались ветвями, и вода в их тени, несмотря на быстрое течение, казалась неподвижною, стоячею, как в колодце или в пруде. В темной зелени каштанов, ильм и вязов выделялись розовые стены кирпичного замка с белою зубчатою каймою из туренского камия, обрамлявшею углы стен, стрельчатые окна и лвери. Небольшое злание с остроконечной аспидною крышею, с крохотной часовенкой справа от главного входа, с восьмигранною башенкою, в которой была деревянная витая лестинца, соединявшая восемь нижних покоев с таким же числом верхних, напоминало виллу или загородный дом. Перестроенное лет сорок назал, снаружи казалось оно еще новым, веселым и приветанвым.

В этом замке Франциск I поселнл Леонардо да Вничи. Король принял художника ласково, долго беседовал с иим о прежних и будущих работах его, почтительно называл своим «отном» и «учителем».

Леонардо предложил перестроить замок Амбуаз и соорудить огромный канал, который должен был превратить соседнюю болотистую местность Солонь, бесплодную пустыню, зараженную лихорадками, в цветущий сад, связать Луару с руслом Соны у Макона, соединить через область Лиона сердце Франции — Турень с Италией и открыть таким образом новый путь из Северной Европы к берегам Средиземного моря. Так мечтал Леонардо облагодетельствовать чужую страну теми дарами знания, от которых отказалась его полина.

Король дал согласие на устройство канала, и почти тотчас по приезде в Амбуаз художник отправился исследовать местность. Пока Франциск охотился, Леонардо изучал строение почвы в Солони у Роморантена, течение притоков Лудов и Шерры, измерял уровены вод, состав-

лял чертежи и карты.

Странствуя по этой местности, заехал он однажды в Лош, небольшой городок к югу от Амбузза, на берегу реки Эндр, среди привольных туренских дугов и лесов. Здесь был старый королевский замок с тюремною башнею, где восемь лет томился в заточении и умер герцог Ломбардии Лодовико Моро.

Старый тюремщик рассказал Леонардо, как Моро пытался бежать, спрятавшись в телеге под ржаною соломою; но, не зная дорог, заблудился в соседнем лесу; на следующее утро настигла погоня, и охотничьи собаки

нашли его в кустах.

Последние годы провел Миланский герцог в благочестивых размышлениях, молитвах и чтении Данге, единственной книги, которую позволкли ему взять из Италии. В питъдесят лет ок казался уже дряхлым стариком. Только изредка, когда приходили служи о переворотах политики, глава его вспыхивали прежинм отием. 17-го мая 1508 года, после недологой болезни, он тихо скоичался.

По словам тюремщика, за несколько месяцев до смерти, Моро изобрел себе странную забаву: выпросил кистей, красок и начал расписывать стены и своды темницы.

На облупившейся от сырости известке Леонардо нашел кое-где следы этой живописи — сложные узоры, полосы, палочки, крестики, звезды, красные по белому, желтые

по голубому полю, и среди иих большую голову римского воина в шлеме, должно быть, неудачный портрет самого герцога, с надписью на ломаном французском языке:

«Девиз мой в плену и страданиях: мое оружие — мое

терпение».

Другая, еще более безграмотиая, надпись шла по всему потолку, сиачала огромиыми трехлоктевыми желтыми буквами старииного уставного письма:

Celui qui -

Затем, так как места ие хватило, мелкими, тесиыми:
— n'est pas content. «Тот, кто — несчастен».

Читая эти жалобиме надписи, рассматривая неукложие рисунки, напоминавшие те каракули, которыми школьники марают тегради, художник вспоминал, как, миого лет назад, любовался Моро, с доброю улыбкою, лебедями во ряу Миланской крепосты.

«Как знать, — думал Леонардо, — не было ли в душе этого человека любви к прекрасиому, которая оправды-

вает его перед Верховиым Судом?»

Размышляя о судьбе элополучиого герцога, вспомиил он и то, что слышал иекогда от путешественника, приехавшего из Испании, о гибели другого покровителя своего, Чезаре Борджа.

Преемиик Алексаидра VI, папа Юлий II измениически выдал Чезаре врагам. Его отвезли в Кастилью и зато-

чили в башие Мелина дель Кампо.

Он бежал с ловкостью и отватою иеимоверною, спутившись по веревке из окиа темницы, с головокружительной высоты. Тюремщики успели перерезать веревку. Ои упал, расшибся, ио сохраима достаточно присутствия духа, чтобы, очиувшись, дополэти до лошадей, приготовленных сообщинками, и ускакать. Явидся в Памплоиу ко двору зятя своего, короля Наваррского, и поступил к иему на службу кондотвером. При вести о побете Чезаре ужас распространился в Италии. Папа трепетал. За голому герцога назначина деять тыслея дукатов.

Однаждва зимиим вечером 1507 года в стячке с франуузскими неамниками Бомойка, под стенами Внашы, врезавшись во вражий строй, Чезаре был покинут своями, загиан в овраг, русло высохивей реки, и здесь, как затраснениям зверь, обороияясь до коида с отчаяниюю храбростью, пал, иакоиец, произениями больше чем дваддатью ударами. Неамики Бомона, предъстившись пышностью доспехов и платья, сорвали их с убитого и оставили голый тоути на дие оврага. Ночнов, выйдя из креспости, навародим нашли его и долго не могли признать. Наконец, маленький паж Джуаннко узнал господина своего, бросился на мертвое тело, обнял его и зарыдал, потому что любил Чезаре.

Анцо умершего, обращениое к небу, было прекрасио: казалось, он умер так же, как жил,— без страха и без

раскаяния.

Герцогиня Феррарская, мадонна Лукрецня Борджа всю жизнь оплакнвала брата. Когда она умерла, нашли

на теле ее власяницу.

Молодая вдова Валентино, французская принцесса молодая вдова Валентино, французская принцесса нам с Чеавре, польобила его, подобно Грязельде, любовью верино до гроба, узиав о смерти мужа, поселилась вечиюо затворищей в замже Ла-Мотт-Фалы, в глубине пустынного парка, где ветер шелестел сухими листъями, и въмходила из покоев, обитых чериным бархатом, только для того, чтобы раздавать милостънно в окрестных селениях, прося бедияхов помомиться за душу Чезаре.

Подданные герцога в Романье, полудикие пастухи и земледельцы в идельях Апенини, также сохранили о нем благодариую память. Долго не хотела он не верить, что он умер, ждали его, как избавителя, как бога, и надеялись, что рано или поздно вериется он к ним, восстановит на земле правосудие, иизвергиет тиранов и защити народ. Ницие певцы по городам и селам распевали «слезиую жалобу о герцоге Валентине», в которой был стих.

> Fe cose extreme, та senza misura.— Дела его были преступны, но безмерно велики.

Сравинвая с жизнью этих двух людей, Моро и Чезаре, полюй великого действия и промелькувшей, как тень, без следа, свою собственную жизнь, полиую великого созерцания, Леонардо находил ее менее бесплодиой и не роптал на судьбу.

Ш

Перестройка замка в Амбуазе, сооружение канала в Солоин кончились так же, как почти все его предприятия — инчем.

Убеждаемый благоразумиыми советниками в невыполнимости слишком смелых замыслов Леонардо, король, мало-помалу, охладел к инм, разочаровался и скоро забыл о них вовсе. Художник понял, что от Франциска, несмотря на всю его любезность, не следует ждать большего, чем от Моро. Чезаре, Содерини, Медичи, Льва X. Последняя надежда быть поинтями, дать людям хоть малую часть того, что он копил для иих всю жизнь, изменила ему, и он решил уйти, теперь уже безвозвратио, в свое одиночество — отречься от всякого действия.

Весиою 1517 года вернулся в замок Дю Клу, больиой, изиуренный лихорадкою, схваченной в болотах Солоии. К лету стало ему легче. Но совершениое здоровье

инкогда уже не возвращалось.

Заповедный лес Амбуаза начинался почти у самых стен Лю Клу, за речкой Амасом.

Каждый день после полдинка выходил Леонардо из дому, опираясь на руку Франческо Мельци, так как все еще был слаб, пустынною тропинкою углублялся в чащу леса и садился на камень. Ученик ложился на траве, у ног его и читал ему Даите, Библию, какого-либо древисто философа.

Кругом было темно; лишь тям, где луч солица проинмал темь, на далекой прогалине, пышимій, дотоле невидимый, цветок вспыхивал адруг, как свеча, лиловым нли красими пламенем, и мох в дупле повалениюто бурей, полустившего дерева, загорался изумурумы.

Лето стояло жаркое, грозное; но тучи бродили по небу,

не проливаясь дождем.

Когда, прерывая чтение, Франческо умолкал, в лесу наступала тишина, как в самую глухую полиочь. Одиа лишь птица, должно быть, мать, потерявшая птенца, повторяла унилую жалобу, точно плакала. Но и она умолкала, наконец. Делалось еще тише. Парило. От запаха предых листьев, грибов, душной сырости, гинли дыханье спиралось. Чуть слышался гул отдаленного, словио подземного, грома.

Ученик подымал глаза на учителя: тот сидел иеподвижно, точно в оцепенении, и, прислушиваясь к тишние, смотрел иа небо, листья, камии, травы, мхи прощальным взором, как будто в последний раз перед вечною разлукою.

Мало-помалу оцепенение, обаяние типиним овладевало и Франческо. Он вндел, как сквозь сон, лицо учителя, и ему казалось, что лицо это уходит от него все дальше, погружается все глубже в типину, как в темний омут. Хотел очнуться и не мог. Становилось жутко, как будто приближалось что-то роковое, неизбежное, как будто должен был раздаться в этой типине отлушающий крик бога Пана, от которого все живое бежит в сверхьестест-

венном ужасе. Когда же, наконец, усилием воли преодолевал он оцепенение,— тоска предчувствия, непонятная жалость к учителю сжимали ему сердце. Робко и молча припадал он губами к руке его.

И Леонардо смотрел на него и тихо гладил по голове, как испутанного ребенка, с такою печальною ласкою, что сердце Франческо сжималось еще безналежнее

В эти дни художник начал странную картину.

Под выступом нависших скал, во влажной тени, среди зрезовдих трав, в типи бездыханного поддия, полного большею тайною, чем самая глухая полночь, бог, венчанный гроздьями, длинноволосьій, женоподобный, с бледным и томным лидом, с пятнистюю шкурою лани на чреслах, с тирсом в руке, сидел, зажинув ногу на ногу, и как будто прислушивался, наклонив голову, весс— любопытство, весь— ожидание, с неизъяснимою улыбкою указывая пальцем туда, откуда доносился звук,— может быть, песия менад, или гул отдаленного грома, или голос великого Пана, оглушающий крик, от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе.

В шкатулке покойного Бельтраффио нашел Леонардо

с изобоажением Вакха.

В том же ящике были отдельные листки со стихами из Вакханок Еврипида, переведенными с греческого и списанными рукою Джованни. Леодардо несколько раз

перечитывал эти отрывки.

В трагедии Вакх, самый юный из богов Олимпа, сын громовержца и Семелы, является людям в образе женоподобного, обольстительно прекрасного отроха, пришельца 
из Индии. Царь Фив, Пентей, велит схватить его, дабы 
предать казни за то, что под видом новой ввяхической 
мудрости проповедует он людям варварские таинства, 
безумие кровавых и сладострастных жертв.

«О, чужеземец, — говорит с насмешкою Пентей неузнаиному богу, — ты прекрасен и обладаешь всем, что нужно для соблазна женщия: твои длиниме волосы падают по щекам твоим, полные негою; ты причешься от солица, как девущка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего,

дабы пленять Афродиту».

Хор Вакханок, наперекор нечестивому царю, прославляет Вакха — «самого страшного и милосердного из богов, дающего смертным в опъянении радость совершенную».

На тех же листах, рядом со стихами Еврипида, сделаны были рукой Джовании Бельтраффио выписки из Священного Писания. Из Песни Песней: «Пейте и опьянимся, возлюбленные».

Из Евангелня:

«Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии Божнем.
Я есмь истинияя виноградная доза, а Отец Мой—

виноградарь.

Кровь Моя истинно есть питие.

Пнющий Мою кровь имеет жизнь вечную.

Кто жаждет, ндн ко Мне н пей».

Оставнв неконченным Вакха, Леонардо начал другую картниу, еще более странную — Иоанна Предтечу.

С таким для него небывалым упорством и с такой поспешностью работал он над ней, как будто предчувствовал, что дин его сочтены, снл уже немного, с каждым днем все меньше и меньше, и торопился высказать в этом последнем создании самую заветную тайну свюю — ту, о которой молчал всю жизнь не только перед людьми, но и перед самим собою.

Через несколько месяцев работа подвинулась настоль-

ко, что виден был замысёл художника.

ко, что виден омартны напоминала мрак той Пещеры, возбуждавшей страх и лобопытство, о которой некогда рассказывал он моне Анзе Джоконде. Но мрак этот, казавшийся сперва непроницаемым,— по мере того, как взор опоружался в него, делался прозрачими, так что самые черные тенн, сохраняя всю свою тайну, славальсь с самым бельм сетом, скользнан и таяла в нем, как дым, как звуки дальней музыки. И за тенью, за светом являлось то, что не свет и не тень, а как бы честаля тень» нля чежный свето», по выраженно Леонардо. И, подобно чуду, но действительнее всего, что есть, подобно призраку, но мнеес самой жизни, выступало на этого светлого мрака лицо и голос тело женоподобного отрока, обольстительно прекрасного, напоминавшего слова Пентея:

«Длинные волосы твон падают по щекам твонм, полные негою; ты прячешься от солица, как девушка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего, дабы пленять Аф-

роднту».

Но, если это был Вакх, то почему же вместо небриды, пятинстой шкуры лани, чреса его облекала одежда верблюжьего волоса<sup>3</sup> Почему, вместо тнред ваккических оргий, держал он в руке своей крест из тростинка пустыни, прообраз Креста на Голгофе, и, склоняя голову, точно прислушиваясь, весь — ожидание, весь — любопытство, указывал одиой рукой на Крест, с не то печальной, не то насмещанвой улыбкой, другой — на себя, как будто говорил:

«Идет за миой сильнейший меня, у Которого я недостони, наклонившись, развязать ремень обуви Его».

#### 137

Весной 1517 года происходили в Амбуазе торжества по случаю рождения сына у Франциска І. В крестиме отцы приглашен был лапа. Он прислал племянинка своего, Джулианова брата, Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, обручениюго с французскою принцессою Мадлен, дочерью герцога Бурбонского.

Среди послов различиых государств Европы на эти торжества ожидался и русский — Никита Карачаров из

Рима, где находился пои дворе его святейшества.

Лев X давио вступил в сиощения с великим киязем Московии. Василием Иоанновичем, рассчитывая на него. как на могущественного союзника в Анге европейских держав против султана Селима, который, усилившись после завоевания Египта, грозил нашествием Европе. Папа обольшал себя и другою надеждою — на воссоединение Церквей, и, хотя великий киязь инчем не оправдывал этой надежды. Лев X отпоавил в Москву двух проимодивых доминиканцев, братьев Шомбергов, Римский пеовосвященник каяася не нарушать обрядов и догматов Перкви восточной, только бы согласилась Москва поизиать духовное главенство Рима, обещал утвердить независимого русского патриарха, венчать великого киязя королевскою короною и, в случае завоевания Константииополя, уступить ему этот город. Находя выгодиыми заискивания папы, великий князь отпоавил к нему двух послов. Дмитрия Герасимова и Никиту Карачарова — того самого, который двадцать дет назал, проездом через Мидаи. вместе с Ланилой Мамысовым, поисутствовал на поазлинке Золотого Века и беседовал с Леонардо о Московии.

Дингрий Герасимов, по прозвищу Митя Толмач, человек «чесусный в священиых кингах» и опытный в делах
посольских, в молодости своей, по поручению владыки
Новгородского. Гениадия, ездал в Италию, «провел два
лета, иских ради иужимх изысканий», в Венеции, Риме,
Флорещии и привез оттуда в Новгород собраниме им
сведения по вопросу о трегубой и случубе, пасхалию на восьмую тысячу лет и знаменитую «Повесть о
Белом Клобуке». Впоследтвии, уже в глубокой старости.

этот самый Герасимов сообщал сведения о России италь-

яискому писателю Паоло Джовио.

Главная цель русского посольства в Рим выражена была в наказе великого князя: «добывать в Москву рудознатцев, муролей (зодчих), также мастера хитрого, который бы умел к городам приступать, да адругого мастера, который умел бы из пушек стрелять, да камещика хитрого, который бы умел палаты ставить, да серебримого мастера, который бы умел больщие сосуды делать да чеканить, да писать на сосудах; также добывать лекаря и органирог преда».

Старшим писцом у Карачарова служил подвячий Посольского Двора. Илья Потапин Копыла, старик лет щест десяти. При нем было двое младших писцов: Евтихий Паиссевич Гагара и двогородный племяниик Ильи Потапича. Федо Огнатьевич Рудометов. по прозвящиу Федька

Жареный.

Всех троих сближала любовь к иконописному художеству: Федор и Евтихий сами были добрые мастера, а

Илья Потапыч тонкий знаток и ценитель.

Сын бедной вдовы, просвирин при церкви Благовещения в Угличе, Евтихий, после смерти матери, остался сиротой, принят был на воспитание пономарем той же церкви, Вассианом Елеазоровым, и в отроческих летах «отдан в научение иконитого воображения» икоему старцу Прохору из Городца, человеку праведному, ио мастеру иенскусному, о котором можно было сказать то же, что сказано в иконописном подлинииме о преподобном Аитолии Сийском: «не хитр был мудростью сею преподобный, ио препросто иконописательство его было, более же в посте и в молитве упражиялся, восполияя сими иедостаток хитрости».

От старца Прохора переше. Евтикий к иноку Даниле Черному, который расписывал церкив в Спасо-Андрониковом монастыре, — ученику величайшего из древник русских мастеров, Андрея Рублева. Пройдя все ступени науки от услу «ярыжиного» — простого работника, носившего воду, и терщика красок до «знаменщика» — рисовальщика. Евтикий, благодаря природному дару, достиг такого мастерства, что приглашен был в Москву писать «Деисусное тябло» 1 в Мироварной плалаге патонаршего дома.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Дейсус — икона или фреска, на которой изображаются: в центреж Христок, справа от Него — Богоматерь, слева — Иоани Креститель Тябло — ряд икон.

Здесь подружнася он с Федором Игнатьевнчем Рудометовым, Федькою Жареным, тоже молодым иконописцем и «преоспективного дела мастером добрым», который расписывал стены той же палаты «травиым письмом по золоту».

Рудометов ввел товарища в дом бокрина Федора Карпова, жившего у Николы на Больановке. В хоромах этого бокрина Федька писал на потолке — «подволоке» столовой избы «звездочетное небесное движение, двенадцать мескцев и беги небесные», также «бытейские и преоспективные разные притчи» и «цветиме и разметные травы», и «демчата», то есть ландшафти, наперекор завету старых мастеров, запрещавших иконописцам изображать какиелибо поелиеты и лина. кооме священных.

Федор Карпов находияся в дружеских сиошениях с немцем Николем Булевым, любимым врачом великого киязя Василия Ивановича. Этот Булев, «худыник и латынномудренник», по выражению Максима Грека, «писал разращению на православиро веру», проповедуя соединение церквей. Благочестивые московские люди утверждали, будто бы, под влиянием немчина Булева, и боярин Федор «залатынился», иачал «прилежать звездозаконню, землемерню» — геометрин, «остроумин» — астрономи и чародейству, и чернокнижню, и «многим заллинским баснотюренния», стал держаться кинг еретических, церковью отреченных, и «всяких иных составов и мудростей бесовских, которые предести от Бога отлучают».

Обвиняли его и в ереси жидовской.

Боярин Федор полюбил молодых иконописцев, работавших в доме его, Федьку Рудометова и Тишу Гагару. Полагая, что странствие в чужие земли принесет большую пользу мастерству их, он выхлопотал им должности млад-

ших писцов при Посольском Дворе.

Уже в Москве, в доме Карпова, среди заморских обручения жидовствующих, Федька пошатнулся в верс. А в чужой земме, среди чужей земме, среди чужес тогдашних итальянских городов, Венеции, Милаиа, Рима, Флоренции, обмачательно сбидок с толку, потерял голову и жил в иепрестанном наумлении, чиступлении ума», как выражался Илья Потапьч. С одинаковым благоговением, посещал игориме вертешь, кингохранильный, древние соборы и притоны разврата. Кидался на все с любопытством ребенка, с жадностью варвара. Учился латинскому языку и мечтал наградиться во фряжское "патье, даже сбрить усы и бороду,

Итальянское (устар.)

что почиталось греком смертным. «Ежели кто бороду сбреет и так умрет,— предостеретал племянинка Илья Потапыч,— недостоит над ими служить, ин сорокоустия петь, ин просвиры, ни свечи по ием в церковь приносить. С неверимми да причтется, образ мужесский растлевающий, женам блудовидимы уподобляющийся, или котам и псам, которые усы имеют простертые, брад же не имеют».

В разговорах начал Федька употреблять без нужды иноземные слова. Хвастал познаниями, «высокоуминчал», рассуждал об «алхимей» — «как делать золото», о диалектике — «что есть препинательное толкование, коим изыскуется истина», о «софистикии, открывающей едва постижное естеству человеческому».

— На Москве людей иет, — жаловался Евтихию, — все люд глупый, жить ие с кем.

Будучи навеселе, любил «пытать о вере и простирать вопосы нелоуменные».

 Я учился философству, и на меня находит гордость, — признавался он, — я знаю все везде, где что ии делается!

И доходил до такого вольнодумства в этих пытаниях о вере, что, не довольствуясь «софистикией» чужеземиою, проповедывал еще более крайние миения собствениых русских философов, последователей жидовской ереси. доказывавших, что Инсус Хоистос не оодился, когда же родится, то Сыиом Божиим наречется, «не по существу, а по благодати», — «кого же называют христиане Инсусом Христом Богом, тот простой человек, а не Бог, умер и во гробе истлел»; -- утверждавших, что ии икоиам, ии кресту, ии чаше поклоияться не подобает, «почитать достоит, поклоияться же не подобает инчему, разве единому Богу», и никаким земным властям повиноваться не следует. Федька приводил также слова о бессмертии души и о загробиой жизии, которые приписывались соблазиениому, будто бы, в ересь жидовствующих, московскому митрополиту Зосиме:

— «А что́ то царство иебесное? а что́ то второе пришествие? А что́ то воскресение мертвых? Ничего того иет. Умер кто, так и умер — по-та-места и был».

Дяди Ильи Потапыча, учившего племянника не только словом, ио и посохом, Федька, иесмотря на школьнический задор свой, все-таки крепко побанвался.

Илья Потапыч Копыла был человек старого закала, до конца возлюбивший «твердое о благочестии стояиие».

Чудеса иновемных искусств и наук не предыцали его.
Вся сим суть знамения антихристова пришествия, мачало болезиям.— говаривал ом.— Гас, овец Христовых. софистиками вашими не премудряйте: некогда иам философ-ства вашего слушать — уже кончина века приходит, и суд Божий стоит при дверях. Какое приобщение света к тьме или какое соединение Велару со Христом.— так же и поганому латыиству с нашим православиым христнаи-ством?».

«В Европии,— по словам Копівлім,— третьей части земли, части Ноева сына, Яфета, люди живут всличавые, гордые, обманчивые и храбрые во бранях, к похотям же телесиым и ко всяким сластям слабые; все творят по своей воле; к учению искательны, к мудростям и всяким науками тіцательны; от благочестия же заблудились и, по наущению дъввольскому в различные ереси расскаянсь, так что имне во всей вселенной одна лишь руссквя земля в благочестин стоит иеподвижно и, дотя к наукам словесным не очень прилежит, в высокоумных мудроплетеннях софистических ие наощряется, зато заравую веру содержит иеблазивенно. Люди же в ней сановиты, брадаты и платьем пристойным одеяны; Божин церкви святым имему ковішностя: и подбойой той земле и благосніпес му ковішностя: и подбойой той земле и благосніпес земле и благосніпес.

во всей Европни не обретается».

В сыне углицкой просвирни, Евтихии Пансеевиче Гагаре, чужне земан возбуждали не меньшее любопытство, чем в Федьке Жареном. Вольнодумствам товарища, в которых чувствовал Евтихий больше хвастовства и улалн. чем действительного безбожия, не придавал он значения. Но и спокойного презрения Ильи Потапыча ко всему нноземиому не разделял. После всего, что видел н слышал он в чужих краях, не удовлетворяли его Измарагды, Златострун, Торжественинки, которые заключали весь коуг человеческих знаний в таких вопоосах и ответах: «Отгадай, философ, курнца ли от яйца, или яйцо от курнцы? - Кто родился прежде Адама с бородою? -Козел. - Какое есть первое ремесло? - Швечество, ибо Адам и Ева сшили себе одежду из листьев доевесных.— Что есть, четыре орла одно яйцо сиесли? — Четыре евангелиста написали св. Евангелие. - Что деожит землю? -Вода высокая. — Что держит воду? — Камень великий. — Что держит камень? — Восемь больших золотых китов да тридцать меньших на озере Тивериадском».

Евтихні, впрочем, не верил и Федькниой ересн, будто бы «земиое строенне — не четвероугольное, не треугольное и не круглое, а наподобие яйца: во внутрением боку желток, извие — белок и черепок; так же разумей н о земле: земля есть желток посередине яйца, воздух же белок, и как черепок окружает виутренность яйца, так небо окоужает землю и воздух». Но, и не веря этому соблазнительному учению, все-таки чувствовал, что некогда недвижиме киты, на коих утверждена земля, для него зашевелнансь, сдвинулись - и теперь уже не остановит нх никакая сила.

Смутно чуялось ему, что в суеверном поклонении Федьки иноземным хитростям, несмотря на все его озорничество, что-то скрывается истинное, чего ни насмешки, ни угрозы, ни даже суковатая палка дяди Копылы опровеогнуть не могут.

«Хорошему не стыдно навыкать и со стороны, с примера чужих земель. — Арифметика и преоспектива есть дело полезиое, меду сладчаншее и не богопротивное», говаривал Федька с глубоким чувством. И слово это находило отклик в сердце Евтихия.

Силы и разумения испрацинвал он у Бога, дабы, не заблудившись от веры отцов, не «залатыннящись», подобио Федьке, но и не отвергая без разбору всего чужеземного, подобно Илье Потапычу,— очистить пшеницу от плевел, доброе от злого, найти «истинный путь и образ любомудоня». И сколь ни казалось ему дело это трудным, даже страшным, тайный голос говорил, что оно свято, и что Господь не оставит его Своею помощью.

В Амбуаз, на свадьбу герцога Урбинского и крестины новорожденного дофина отправился один из двух русских послов, находившихся в Риме — Никита Карачаров: он должен был представить королю «поминки», дары великого князя Московского — шубу на горностаях, атласную, червчатую, с травным золотым узором, другую шубу на бобровых пупках, третью на куньих черевах; сорок сороков соболей, да лисиц чернобурых и сиводушчатых, да остроги-шпоры золоченые, да птиц охотничьих.

Среди других посольских писцов и подъячих Никита взял с собою во Францию Илью Потапыча Копылу, Федьку Жареного н Евтнхня Гагару.

Однажды, в конце апреля 1517 года, раиним утром на большой дороге через заповедный лес Амбуаза, лесничий короля увидел всадинков в таких необычайных нарядах, говорнвших на таком странном языке, что остановился и долго провожал их глазами, недоумевая, турки ли это, послы ли Великого Могола, или самого Пресвитера Иоаниа, живущего на краю света, там, где небо схолится с землею.

Но это были не турки, не послы Великого Могола нли Пресвитера Иоаниа, а люди «зверского племени», выходцы страны, считавшейся не менее варварской, чем сказочный Гог и Магог,— русские люди из посольства

Никиты Карачарова.

Тяжелый обоз с посольской челядью и королевскими пинками отправлен был вперед; Никита ехал в свите герцога Урбинского. Веадники, поветречавшиеся лесеничему, сопровождали персидских соколов, челиг и кречетов, посланимъ в подарок Франциксу I. Драгоценных птиц веди с большими предосторожностями, на особом возке, в лубиных коробах, внутром обитых овчинами.

Рядом с возком ехал на серой в яблоках, резвой ко-

быле Федька Жареный.

Ростом он был так высок, что прокожне на улящах чужежемных городов отлядывальсь на иго с удильением; лицо у него было широкоскулое, плоское, очень смутлое; черные как смоль волосы, за что он и прозван был Жарешых; бледно-голубые, ленивые и в то же время жаднолюбопытные глаза, с тем протнворечным, разнообразным и непостоянным выражением, которое свойственно русским лицам — смесью робости и наглости, простодушия и лукаветна, грусти и удали.

Федька слушал беседу двук товарищей, тоже слуг посольских, Мартина Ушака да Иваник П руфанца, знатоков сокольной окоты, которым Никита поручил доставку птиц в Амбуза. Ивашка рассказывал об охоте, устроенной для герцога Урбинского французским вельможею Ани ле Монмоодики в леска Шатильона.

— Ну, и что же. хорошо, говоришь, летел Гамаюн? — И-и, братец ты мой!— воскликиул Ивашка. Так безмерно хорошо, что и сказать не можно. А наутро в субботу, как ходили мы тешиться с челитами в Шатилови, а сосадил в одном конце два гнезда шнаохвостей да полтретвя гнезда чирят; а вдругорядь погнал, так понеслось одно утя-шилохвост, побежало к роще наутек, увалиться хогело от славной кречета Гамаюна добычи, а он-то, серечный, как ее мякиет по шее, так она десятью разами перекинулась, да ушла пеша в воду опять. Хотели по ней стрелять, чаяли, что худо, заразила, а он ее так заразил, что кншки вон, — поплавала немиожко, да побежала на берег, а Гамаюн-от и сел на ней!

Выразнтельными движеннями, так что лошадь под ним шарахалась, показывал Ивашка, как он ее «мякнул» и как «заразил».

 Да.— молвил с важностью Ушак, любитель книжного витийства,— зело потеха сия полевая утешает сердца печальные; угодна и квальна кречатья добыча, красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет!

Впередн. в некотором расстоянин от возка, ехали, тоже

верхом, Илья Копыла н Евтихий Гагара.

У Йльи Потапыча лицо было темное, строгое, борода белая как лунь и такие же белые волосы; все двшало в нем благообразною степенностью; только в маленьких, зеленоватых, слезящихся глазках светилась насмешливая хитрость и произьотель

Евтихий был человек лет тридцати, такой тщедушный, что надали казался мальчиком, с острою, жидком боролкою клином и незначительным лицом, одины из тех лиц, которые трудно запоминть. Лишь назредка, когда оживлялся он, в серых глазах его загоралось глубокое чувство.

Федьке надоело слушать о соколах и шилохвостях. Несмотря на раннее утро, не раз уже прикладывался он к дорожной сулее, и, как всегда в таких случаях, язык у него чесался от желания поспорить — «повысокоуминчать».

По отдельным, долетавшим до него словам, понял он, что ехавшие впереди Гагара и Копыла беседуют об иконном хуложнике.— пониппоны коня, логная их и понедупался,

- Нъне, говорил Илья Потапви, икои святък изображения печатают на листах бумажных, и теми листами люди храмины свережно, не почитания, но пригожества ради, без страха Божия, которые анстинено, развращению и неистово, изодобне лиц страни свеей и в одеждах чужестраним, фражских, а не с древних православных подлининков. Еще и Пресвятую Богородиру пишут иконинки с латииских же образура с непокровенною главою, с власами растрепанымим.
- Как же так, дядюшка? отхлебнув из сулен, вступиска. Федька с притворною почтительностью, с тайним вызовом. — неужели скажешь, что русским одним дано писать иконы? Отчего бы и мастерства иноземного не принять, ежели по подобню и свято и лепо?

 Не гораздо ты, Федька, о святых иконах мудретвуещь, — остановил его Копыла, нахмурившись, — Стропотное говоришь и развращенное!

Почему же стропотное, дядюшка? — притворился

Федька обижениым.

 — А потому, что пределов вечных прелагать не подобает: кто возлюбит и похвалит веру чужую, тот своей поругался.

— Да ведь я не о вере, Потапыч. Я только говорю: преоспектива есть дело полезное и меду сладчайшее...

— Что ты мие преоспективу свою в глаза тычешь? Заладила сорока Якова... Сказано: кооме предания святых отцов, не дерзать. Слышищь? В преоспективе лн. в ииом чем, своим замышлением инчего не поетвооят. Где иовизна, так и кривизиа.

 Твоя правда, дядюшка, — опять увернулся Федька, с лицемериою покорностью. — Я и то говорю; много имиче иконники пишут без рассуждения, без разума, а надобио писать да вопросу ответ дать. Сказано: поданино изыскивать подобает, как доевине мастера писали. Да вот беда: древних-то миого: и Новгородские, и Корсунские, и Московские — всяк на свой лад. Да и подлинники разиме. В одних одно, в доугих доугое. Ин старое кажется новым. ии иовое стаоым. Вот и подн тут, разбери, где старина. где иовизна. Нет, Потапыч, воля твоя, а без своего умышления, без разума, мастеру доброму быть нельзя!

Старик, озадаченный неожиданностью обхода.

минуту опешил.

 Опять же и то, — продолжал Федька, пользуясь его смущением, с еще большею смелостью, -- где таковое указание нашли, будто бы единым обличием, смугло и темиовидно святых иконы писать подобает? Весь ли род человеческий в одно обличие создан? Все ли святые скорбим и тощи бывали? Кто не посмеется такому юродству, будто бы темиоту более света чтить достоит? Моак и очалеине на единого дъявола возложил Господь, а сынам Своим, не только праведным, но и грешным, обещал светоподание: «яко снег, убелю вас и яко ярину, очищу». И в другой раз: «Аз есмь свет истиниый, ходяй по Мне не имать ходити во тьме». И у пророка сказано: «Господь вонарился, в лепоту облекся»,

Федька говорил, хотя не без книжного витийства, но

искоенио.

Евтихни молчал; по горящим глазам его видно было, что он слушает с жадностью.

— По преданню святых отцов, — начал было снова Илья Потапыч с важностью, — что у Бога свято, то н депо...

 — А что лепо, то н свято, — подхватна Федька, это, дядюшка, все еднио.

— Нет, не едино, — рассерднася, наконец, старик. — Есть депота и от дъявода!

Он обернулся к племянинку н посмотрел ему прямо в глаза, как бы соображая, не прибегнуть ли к обычному доводу, к суковатой палке. Но Федька выдержал взор его, не потупившись.

Тогда Копыла подиял правую руку и, как будто пронзнося заклятие на самого духа нечнстого,— воскликиул торжественио:

 Сгниь, пропадн, окаянный, со свонми ухищрениямн! Христос мне спаситель н свет, н веселие, н стена несокоущимая!

Всадинки были на опушке Амбуазского леса. Оставив слева ограду замка Дю Клу, въехали в городские ворота.

## VI

Русскому посольству отвелн помещение в доме королевского иотарнуса, мэтра Гильома Боро́, недалеко от башнн Орлож — едииствениом доме, оставшемся свободным

в городе, переполиенном прнезжими.

Елтикию с топарищами пришлось поселиться в маленькой компате, похожей на чердак, под самою крышею. Здесь, в углублении слухового окна, устроил он крошечую мастерскую: прибил к стене полки, разместил на них гладкие дубовые и липовые дощечки для икои, муравленные горшочки с олифой, с прозрачным стерляжым и севрюжьным клеем, глиняные черепки и раковным с твореным золотом, с янчными валами; поставил деревянный ящик, постланиям войлоком, служивший ему постелью, и повестил над ини икоиу Углищкой Божьей Матери, поларок ниока Данилы Черного.

В углу было тесно, ио тихо, светло и уютно. Из окна, между крышами и трубами, открывался вид на зеленую Луару, на дальние луга и синие верхушки леса. Порой синзу, из небольшого садика, в открытое окно — дни стояли маркие — подымался дух черемухи, напоминавший Евтихию родниу — знакомый огород на окрание Углича, с грядками укропа, хмеля, смородниы, с полуразвалившимся тымом перед старым домиком благовещенского поноси

маря.

Одиажды вечером, несколько дией спустя по приезде в Амбуаз, сидел ои одни в своей мастерской. Товарищи ушли в замок на туринр в честь герцога Урбинского.

Было тихо; только под окиом слышалось воркование голубей, шелковый шелест их крыльев да порой мерный

бой часов на соседней башие.

Он читал любівную книгу свою «Иконописный Поллиник», свод краткіх указаній, расположенных по диям и месяцам,— как нзображать святых. Всякий раз Евтихий, хотя знал эту книгу почти наизусть, перечитывая ее с новым любопытством, находил в ней новую ограду.

Но в последние дли слышанный в лесу по дороге в Амбуаз спор Ильн Потапым а С Федькой Жареным пробудил давно уже танвшиеся в нем, навежнике всем, что видел он в ужитк краях, тревожные мысли. И он искал им разрешения в «Подлининке», единственно вериом истомнике «извишного познания истиных ободазов».

«Какова была телесные образом Богородица?— чисреднего, вид лица ес, как вид зерна пшеничного; волоса желтого; острых очей, в ник же зрачки, подобные плоду желтого; острых очей, в ник же зрачки, подобные плоду маслины; брови наклоненные, нарядиючерные; нос ие краток; уста, как цвет розы,— сладковесия исполнены; лицо ин кругло, ин остро, по мало продолжено; персты же богопринимых рук ее топкостью источены были; вессым проста, никакой мягкости не имела, но смирение совершениое являла; одежду носила темную».

Читал также о великомученице Екатерине, за красоту и светлостъ лица своего получившей название от эллинов стезоименитая луне»; о Филарете Милостивом, который «преставился, имея девяносто лет; но и в такой старости не изменилося лицо его, благолению же и прекрасно было, как яблоко румяное».

И казалось Евтихню, что Федя прав: ликам святых должио быть светлыми и радостиыми, ибо Сам Господь в «депоту облекся», и все, что прекрасно — от Бога.

Но, перевернув несколько страинц, прочел ои в той же книге:

«Э Ноембрия, память преподобной Феоктистии Асавиянии. Видел ее иекий ловец в пустыне и дал ей с себя поияву прикрыть наготу телесиую; и стояла она перед иим, страшияя, только подобне человеческое имевшая; и не видио в ней было плоти живой: от поста — один кости да суставы, кожею прикрытые; волосы белые, как повечья волода, а лицо черно — мало исчто бледиовато; оти

глубоко западшие; и весь образ ее таков, как образ мертвеца, давно во гообе лежавшего. Едва дышала и тихо говорить могла. И не было на ней отнюль лепоты человелеской»

«Значит,— подумал Евтихий,— не все, что свято лепо: есть и в поругании всей депоты человеческой у ведиких подвижников, в зверином образе - образ ангель-

ский»

И вспомнился ему св. Христофор, часто изображавшийся на русских иконах, о котором сказано в «Подлиннике», под числом девятым месяца мая: «о сем прекрасном мученике некое чудное глаголется — яко песию главу имел».

Лик псоглавого святого наполнил сердце иконописца еще большим смятением. Все более смутные, жуткие мыс-

ли стали приходить ему в голову.

Отложил в сторону «Подлинник» и взял другую книгу, старую Псалтырь, писаниую в Угличе в 1485 году. По ней учился он грамоте и тогда уже любовался простодушными

заставными картинками, объясиявшими псалмы.

Случилось так, что, с самого отъезда из Москвы, книга эта не попадалась ему на глаза. Теперь, после множества виденных им во дворцах и музеях Венеции. Рима. Флоренции, древних изваяний, эти с младеичества знакомые образы получили для него внезапный новый смысл: он понял, что годубой человек с наклоненной чашей, из которой дьется вода — к стиху Псалтыои: «как желает олень на источники водиые, так желает душа моя к тебе, Боже», — есть бог речной; женщина, лежащая на земле соеди здаков.— Пеоеоа, богиня земли: юноша в паоском венце на колеснице, запряженной красными конями,-Аполлон; бородатый старик на зеленом чудовище с голою жеишиною — к псалму: «благословите источники моря и реки», — Нептун с Нереидою.

Каким чудом, после каких скитаний и поевоащений. изгнанные боги Олимпа, через древиего русского мастера, из еще более древнего византийского подлининка,

дошли до города Углича?

Обезображенные рукою художинка-варвара, казались они иеуклюжими, робкими, словно стыдящимися наготы своей, среди суровых пророков и схимников - полузамерэшими, как будто голые тела их окоченели от холода гиперборейской ночи. А между тем, кое-где, в изгибе локтя, в повороте шеи, в округлости бедра, мерцал последний отблеск вечной прелести.

И страх, и удивление чувствовал Евтихий, узнавая в этих с детства привычных и любезных, казавшихся ему святыми, картииках Углицкой Псалтыри соблазнитель-

ную эллинскую исчисть.

В памяти сто возникали и другие греховные образы, предания старых русских сборинков — бъделые тени языческой древности: «девица Горгонея, имеющая лицо, перси и руки человечьи, воги же и звост лошадиные, а на голове ез мен, вместо волос»; гитанты одномие, живущев в земле Сицилийской, под горою Этною; царь Китоврас или Кентаврос, который «от главы человек, а от ного ссла»; Исатары или Сатиры, обитающие в лесах со зверями, жождением скорые — никто их не догонит — а ходят на-гие, шерстью обросли, как словою корою, не говорят, толь-ко блеют посъзданному».

Евтихий вздрогнул, очнулся, набожно перекрестился и прошептал успоконтельное изречение русских книжников,

которые слышал от Ильи Потапыча:

«Все лгано: не бывало Китовраса, ии девицы Горгонеи, ни людей в шерсти, но эллинские философы ввели. Прелести же сни правилами апостолов и святых отцов отречены суть и прокляты».

И тотчас подумал.

«Так ли, полно? Все ли лгано, все ли проклято? Как же в старых русских церквах, рядом со святими утодиними, изображемы язамческие мудрецы, поэты и сибиллы, которые отчасти пророчествовали о Рождестве Христовом и, хотя невериые, сказано в «Подлиннике», но чистого ради жития, коснулися Духа Святого». Великая отрада чулась Евгикию в этом слове о почти христианской святости замческих пророков.

Он встал и взял с полки дощечку с начатым рисунком, небольшую икону собственной работы — «Всякое дыхание да хвалит Господа»— многоличиую, мелкописную, подробности которой можно было рассмотреть только в

увеличительное стекло.

В исбесах на престоле — Вседержитель; у иог Его, в семи небесимх сферах — солице, дуна, звезды, с надписью: «хвалите Господа, небеса небес, квалите, солице и дуна, хвалите, все звезды и свет»; ниже — легищие птицы; чаух бурег», град, снег, деревы, горы, отонь, выходящий из земли; различимые звери, гады; бездна в виде пещеры— с надписью: «хвалите, все деревыя пладоносные и все кедры, все звери и все холмы, хвалите Господа». По обенм сторонам — лики англалы столодойные, цары, судыи,

соимы человеческие: «хвалите Его, все аигелы, хвалите, сыны Израилевы, все племена и народы земные».

Прииявшись за работу и ие умея иначе выразить чувство, которое переполияло душу его, Евтихий прибавил уже от себя к этим обычным ликам — псоглавого мучеиика Христофора и бога-зверя Кентавра.

Ои зиал, что нарушает предание «Подлининка»; но сомнения и соблазиа не было в душе его: ему казалось,

что рука иевидимая водит рукой его.

Вместе с небом и преисподнею, огием и духом буримм, холмами и деревьями, зверями и тадами, людьми и силами бесплотивми, псоглавым Христофором и во Христа обращениым Кентавром, душа его пела единую песнь:

«Всякое дыхание да хвалит Господа».

### VII

Франциск был великим женолюбцем. Во всех походах, вместе с главиыми сановинками, шутами, карликами, астрологами, поварами, инсонами, псармин и священинками, сасармами за королем «вессаме девочки» под покровительством «почтенной дамы» Иоания Линьер. Во всех торжествах и праздиествах, даже в церковных шествиях, принимали они участие. Двор сливался с этим походиым домом терпимости, так что трудио было решить, гае кончается одии, гае начинается другой: «вессаме девочи» балы наполовину придворными дамами; придворные дамы распутством заслуживали мужьям своим золотое ожерслас св. Арханитела Михаила.

Расточительность короля на женщин была беспредельна. Подати и налоги с каждым дием увеличивались, а все-таки денег ие кватало. Когда с народа уже мечего было взять. Франциск стал отнимать у вельмож своих драгоценирую столовую посуду и одиажды перечеканил на монету серебряную решетку с гроба великого святителя Франции, Мартина Турского, не из вольмодумства, впрочем, а из нужды, ибо считал себя веримы сымом Римской Церкви и всякую ересь и безбожие преследовал как оскорбление своюго собствениюто велучества.

Со времени Людовика Святого сохранилось в народе предание о врачующей силе, исходившей, будто бы, от королей дома Валуа: прикосновением руки исцеляли они шелудивых и золотушних; к Пасхе, Рождеству, Троице и дотупи повалинкам чавние исцеления стекально не только со всех концов Франции, но также из Испании, Италии Савойн

Во время торжеств по случаю бракосочетания Лоренцо Медичи и крестии дофина собралось в Амбуазе множество больных. В назначенный день впустили их во двор королевского замка. Прежде, когда вера была сильнее, его величество, обходя больных, творя по очереди над каждым из инх крестиое знамение и прикасаясь к иим пальцем. произносна: «Король прикоснулся — Бог исцелит». Вера оскудела, испеления становились реже, и теперь обрядные слова поонзносились в виде пожелания: «Да исцелит тебя Бог — король прикоснулся».

По окоичаини обряда подали умывальник с тремя полотеицами, намочениыми уксусом, чистою водой и апельсниными духами. Король умылся и вытер руки, лицо, шею.

После зреднща человеческой бедиости, уродства и болезии захотелось ему отвести душу и дать отдых глазам на чем-инбудь поекрасиом. Вспомина, что давио собирался в мастерскую Леонардо и с немиогими приближенными отправнася в замок Дю Клу.

Весь день, несмотря на слабость и недомогание, художник усердио работал иад Иоанном Предтечею.

Косые лучи заходящего солица проникали в полустрельчатые окиа мастерской — большой холодной комиаты с киопичиым полом и потолком из дубовых боусьев. Пользуясь последним светом дня, торопился он кончить подиятую правую руку Предтечи, которая указывала на крест. Под окнами послышались шаги и голоса,

 Никого, — обериувшись к Франческо Мельци, проговорна учитель, — слышншь, инкого не принимай. Скажи: болеи или дома нет.

Ученик вышел в сени, чтобы остановить непрошенных гостей, ио, увидев короля, почтительно склоинася и открыл перед ним двери.

Леонардо едва успел завесить портрет Джоконды, стоявший рядом с Иоаниом: он делал это всегда, потому что не любил, чтобы видели ее чужне.

Король вошел в мастерскую.

Ои одет был с роскошью не совсем безупречного вкуса, с чрезмериою пестротою и яркостью тканей, обидием золота, вышнвок, драгоценных каменьев: черные атласные штаны в обтяжку, короткий камзол с продольными, перемежающимися полосами чеоного бархата и золотой парчи. с огромиыми дутыми рукавами, с бесчисленными прорезами -- «окнами»; черный плоский берет с белым страусовым пером; четырехугольный вырез на груди обиажал стройную, белую, словно на слоновой кости точеную,

шею; он душнася не в меру.

Ему бімло дваддать четміре года. Поклонники его уверяли, будто бм в наружиюсти Франциска такое величие, что довольно взглянуть на него, даже не зная в лицо, чтобм сразу почувствовать: это король. И, в самом дело бм бл строен, высок, лобов, необъмновенно силен; умел бить обаятельно любезным; но в лице его, узком и длинном, чрезвимайно белом, обрамлениюм черною, как смоль, курчавою бородкою, с инаким лобом, с инспомерио длинным, тоиким и острым, как шило, словно кинзу оттянутьм, носом, с хитрыми, холодимим и блестящими, как только что надрезанное олово, глазками, с тонкими, очень красными и влажимими губами, было выражение неприятное, чересчур откровенно, почти зверски похотливое—

Леонардо, по придвориому обычаю, хотел склоинть колона перед Франциском. Но тот удержал его, сам склонился и почтительно обиям.

- Давно мы с тобой ие виделись, мэтр Леонар, молвил он ласково.— Как здоровье? Много ли пишешь? Нет ли иовых картин?
- Все хвораю, ваше величество, ответнл художник н взял портрет Джокоиды, чтобы отставить его в сторону.

— Что это?— спросил король, указывая на картниу.
— Старый поотрет, сир. Изволили видеть...

 Все равно, покажн. Картины твон таковы, что, чем больше смотрншь, тем больше нравятся.

нем больше смотрншь, тем больше нравятся.
Видя, что художиик медлит, один на придворных

подошел н, отдериув полотио, открыл Джокоиду.
Леонардо нахмурился. Король опустнася в кресло н

долго смотрел на нее молча.

- Уднвительно!— проговорил, иаконец, как бы выходя из задумчивости.— Вот прекраснейшая женщина, которую я видел когда-либо! Кто это?
- Мадонна Лиза, супруга флорентинского гражданина Джокондо, — ответил Леонардо.
  - Давно ли писал?
  - Десять лет назад.
  - Все так же хороша и теперь?
    Умерла, ваше величество.
- Мэтр Леонар-дё-Вэиси; молвил придворный поэт Сеи-Желе, коверкая имя художинка на француэский

лад, — пять лет работал над этою картнною и не кончил, так, по крайней мере, он сам уверяет.

Не кончил? — изумился король. — Чего же еще,

помилуй? Как живая, только не говорит...

— Ну, признаюсь, — обратился он снова к художнику, — есть в чем тебе позавидовать, мэтр Леонар. Пять лет с такою женщиной! Ты на судьбу не можешь пожаловаться: ты был счастлив, старик. И чего только муж глядел? Если бы она не умерла, ты и доныне, пожалуй, не кончил был!

И засмеялся, прищурив блестящие глазки, сделавшись еще более похожим на фавна: мысль, что мона Лиза могла остаться верною женою, не приходила ему в голову.

— Да, друг мой, — прибавил усмехнувшись, — ты знаешь толк в женщинах. Какие плечи, какая грудь! А то, чего не видио, должно быть еще поекрасиес...

Он смотрел на нее тем откровенным мужским взором, который раздевает женщину, овладевает ею, как бесстыд-

ная ласка.

Асонардо молчал, слегка побледиев и потупив глаза.

— Чтобы написать такой портрет,— продолжал король,— мало быть великим художинком, иадо проникнуть во все тайны женского сердца — лабиринга Дедалова, клубка, которого сам черт ие распутает! Вот ведь, кажется, тиха, скромна, смиренна, ручки сложила, как монахиня, воды не замутит, а поди-ка, доверься ей, попробуй угадать,— что у нес на душе!

Souvent femme varie, Bien fol est qui s,v fie —

привел он два стиха из собственной песенки, которую однажды, в минуту раздумья о женском коварстве, вырезал остонем алмаза на окоином стекле в замке Шамбор.

Леонардо отошел в сторону, делая вид, что хочет передвинуть постав с другою картиною поближе к свету.

— Не знаю, правда лн. ваше величество, — произнес Сен-Меле полушенотом, наклонившнось к уху короля так, чтобы Леонардо не мог слашать, — меня уверяли, будто бы не только Лизы Джоконды, но и ни одной женщины во всю жизнь не любил этот чудак и будто бы он совершенный девственнык...

И еще тише, с нгрнвою улыбкою, прибавил что-то, должно быть, очень нескромное, о любви сократической, о необычайной красоте некоторых учеников Леонардо,

о вольных нравах флорентинских мастеров.

Женщина изменчива,

Безумец тот, кто ей поверит (франц.)

Франциск удивился, но пожал плечами со синсходительной усмешкой человека умного, светского, лишенного предрассудков, который сам живет и другим жить не мешает, понимая, что в этого рода делах на вкус и на цвет товарищей нет.

После Джоконды он обратил внимание на неокоичеи-

иый картон, стоявщий рядом.

— А это что?

 Судя по вниоградным гроздьям и тнрсу, должио быть Вакх,— догадался поэт.

— A это?— указал король на стоявшую рядом кар-

тину.
— Другой Вакх?— нерешительно молвил Сен-Желе.

Страино!— удивнася Франциск.— Волосы, грудь,
 лицо — совсем как у девушки. Похож на Лизу Джокои-

ду: та же улыбка.

- Может быть, Андрогии?— заметна поэт, и когда король, не отличавшийся ученостью, спросил, что значит это слово. Сеи-Желе напомина ему доевиюю басию Платона о двуполых существах, муже-женщинах, более совеошенных и прекрасных, чем люди, — детях Солица и Земли, соединивших оба начала, мужское и жеиское, столь сильных и гордых, что, подобио Титанам, задумали они восстать на богов и низвергиуть их с Олимпа. Зевс, усмиряя, но не желая истребить до конца мятежников, дабы не лишиться молитв и жертвоприношений, рассек их пополам своею модиней, «как поседянки, сказано у Платона, режут ниткою или волосом янца для солення впрок». И с той поры обе половины, мужчины и жеишины, тоскуя, стремятся друг к другу, с желаннем неутолнмым, которое есть любовь, напоминающая людям первобытное елинство полов.
- Может быть, заключил поэт, мэтр Леонар, в этом создании мечты своей, пытался воскресить то, чего уже иет в природе: хотел соединить разъединенные богами изчала, мужское и женское.

тами пачала, мужское и желское.

Слушая объяснение, Франциск смотрел и на эту картину тем же бесстыдным, обнажающим взором, как только что на мону Лизу.

— Разреши, учитель, иаши сомнення,— обратился ои к Леонардо.— кто это, Вакх или Андрогии?

Ни тот, ин другой, ваше величество, — молвил Леонардо, краснея, как виноватый. — Это Иоани Предтеча.
 Предтеча? Не может быть! Что ты говоришь, по-

милуй?..

Но, вглядевшись поистально, заметил в темной глубине картины тонкий тростниковый крест и в недоумеиии покачал головой.

Эта смесь священного и греховного казалась ему кощунственной и в то же время нравилась. Он, впрочем, тотчас решил, что придавать этому значение не стоит: мало ли что может взбрести в голову художникам?

 Мэтр Леонар, я покупаю обе картины: Вакха. то бишь Иоанна, и Лизу Джоконду. Сколько хочешь

за ник Э

Ваше величество. — начал было художник

ко. — они еще не кончены. Я поедполагал...

 Пустяки! — перебил Франциск. — Иоанна, пожалуй, кончай, — так и быть, подожду. А к Джокоиде и прикасаться не смей. Все равно лучше не сделаешь. Я хочу иметь ее у себя тотчас, слышишь? Говори же цену, не бойся: торговаться не буду.

Леонардо чувствовал, что надо найти извинение, предлог для отказа. Но что мог ои сказать этому человеку, который превращал все, к чему ин прикасался, в пошлость или иепоистойность? Как объяснил бы ему, чем для него был портрет Джоконды, и почему ии за какие деньги ие согласился бы он расстаться с иим?

Франциск думал, что Леонардо молчит потому, что боится продешевить.

Ну, делать нечего, если ты сам не хочешь, я назна-

Вэглянул на мону Лизу и сказал:

— Тои тысячи экю. Мало? Тои с половиной?

 Сир.— начал снова художник доогнувшим годосом, -- могу вас уверить...

И остановился; лицо его опять слегка побледнело. Ну, хорошо: четыре тысячи, мэтр Леонар. Кажет-

ся. довольно?

Шепот удивления пробежал среди придвориых: инкогда никакой покровитель искусств, даже сам Лоренцо

Медичи, не назначал таких цен за картины,

Леонардо поднял глаза на Франциска в невыразимом смятении. Готов был упасть к ногам его, молить, как молят о пошаде жизии, чтобы он не отнимал у него Джокоиды. Франциск принял это смятение за порыв благодаоности, встал, собираясь уходить, и на прощание сиова обиял его.

 Ну, так, значит, по рукам? Четыре тысячи. Деньги можешь получить, когда угодно. Завтра пришлю за Джокондою. Будь спокоен, я выберу такое место для нее, что останешься доволен. Я знаю цену ей и сумею сохраннть ее для потомства.

Когда король ушел, Леонардо опустился в кресло. Он смотрел на Джокому, потгранным взором, все еще не веря тому, что случилось. Неленые ребяческие планы приходили ему в голову: спрятать ее так, чтоб не могли отыскать, и не отдавать, хотя бы трозили ему смертною казныю; или отослать в Италию с Франческо Мельци: бежать самому с нею.

Наступнам сумерки. Несколько раз заглядывал Франческо в мастерскую, но заговаривать с учителем не смел. Леонардо все еще сидел перед Джокондою; лицо его казалось в темноте бледным и неподвижным, как у мертвого.

Ночью вошел в комнату Франческо, который уже лег,

но не мог заснуть.

Вставай. Пойдем в замок. Мне надо видеть короля.
 Поздно, учитель. Вы сегодня устали. Опять заболеете. Вам ведь уже и теперь нездоровится. Право, не

лучше ли завтра?.. — Нет. сейчас. Зажги фонарь, проводи меня.— Впро-

чем. все равно, если не хочешь, я один,

Не возражая более, Франческо встал, оделся, и они отправились в замок.

#### VIII

До замка было минут десять ходьбы; но дорога крутая, плохо мощенная. Леонардо шел медленно, опираясь на руку Франческо.

Ночь без звезд была душная, черная, словно подземная. Ветер дул порывами. Ветви деревьев вздрагивали испуганно и болезненно. Вверху, между ветвями, рдели освещенные окна замка. Оттуда слышалась музыка.

Король ужинал в маленьком избранном обществе, забаряли ужинал в маленьком избранном обидстве, го серебраного кубка, с искусною резьбою по краям и подпожию, изображавшею пепристойности, заставлял шть молоденьких придворных дам и девушек, в присутствии всех, наблюдая, как одии смеляись, другие красиели и плаками от стыда, третьн сердильсь, четвертые закрывали глаза, чтобы не видеть, пятые притворялись, что видят, по не попимают.

Средн дам была родная сестра короля, принцесса Маргарита—«Жемчужина жемчужни», как ее называли.

Искусство ноавиться было для нее «понвычнее хлеба насушного». Но, пленяя всех, была она равнодушна ко всем, только брата любила странною, чрезмерною любовью: слабости его казались ей совершенствами, пороки — доблестями, лицо фавна — лицом Аполлона. За него во всякую минуту жизни была она готова, как сама выражалась, «не только развеять по ветру прах тела своего, но отдать н бессмертную душу свою». Ходнан слухи, будто бы она любит его более, чем позволено сестре любить брата. Во всяком случае, Франциск злоупотреблял этою любовью: пользовался услугами ее не только в тоудах, болезиях, опасностях, но и во всех своих любовных похождениях.

В тот вечео должна была пить из непоистойного кубка новая гостья, совсем еще молоденькая девушка, почтн ребенок, наслединца древнего рода, отысканная где-то в захолустье Бретани Маргаритою, представлениая ко двооу и уже начинавшая ноавиться его величеству. Левушка не имела нужды понтворяться; она, в самом деле, не понимала бесстыдных изображений: только чуть-чуть краснела от устремленных на нее любопытных и насмешанвых взоров, Король был очень весел,

Доложили о приходе Леонардо. Франциск велел принять его и вместе с Маргаритою пошел к нему навстречу. Когда художник в смущении, потупив глаза, проходил

по освещенным залам сквозь ояды пондворных дам н кавалеров, -- не то удивленные, не то насмешливые взоры провожали его: от этого высокого старика, с длиними седыми волосами, с угрюмым лицом, с робким до дикости взглядом, на самых беспечных и легкомысленных веяло дыханнем нного, чуждого мира, как веет холодом от человека, поншедшего в комнату со стужн.

 А. мэтр Леонар!— приветствовал его король и. по обыкновению, почтительно обиял. — Редкий гость!

Чем потчевать? Знаю, мяса не ешь, — может быть, овощей

или плодов? Благодарю, ваше величество... Простите, мне хотелось бы сказать вам два слова...

Король посмотрел на него пристально.

— Что с тобой, друг? Уж не болен лн?

Отвел его в сторону и спросил, указывая на сестру: — Не помещает?

 О, нет, возразна художник, склонившись перед Маргаритою. — Смею надеяться, что ее высочество также будет за меня ходатайствовать...

Говоон. Ты знаешь, я всегда оал.

— Я все о том же, сио.— о каотине, которую вы пожелали купить, о портрете моны Лизы...

— Как? Опять? Зачем же ты мие сразу не сказал? Чудак! Я думал — мы сощлись в цене.
— Я не о деньгах, ваше величество...

— О нем же?

И Леонаодо снова почувствовал, под оавнодушно-дасковым взором Франциска, невозможность говорить о Джоконде.

— Государь.— произнес, наконец, делая усилие. государь, будьте милостивы, не отнимайте у меня этого портрета! Он все равио ваш, и денег не надо мие: только на воемя оставьте его у меня — до моей смерти...

Замялся, не кончил и с отчаянною мольбою взглянул

на Маргариту.

Король, пожав плечами, нахмурился.

 Сно.— вступнлась девушка,— исполните просъбу мэтоа Леонаоа. Он заслужил того — будьте милостивы! — И вы за него, н вы? Да это целый заговор!

Она положила оуку на плечо боата и шепнула ему на vxo:

Как же вы не видите? Он до сих пор любит ее...

— Да ведь она умерла!

— Что из того? Разве меотвых не дюбят? Вы же сами говорили, что она живая на портрете. Будьте добры, братец милый, оставьте ему последнюю память о прошлом, не огоочанте стаонка...

Что-то шевельнулось в уме Франциска, полузабытое, школьное, книжное — о вечном союзе душ, о иеземной любви, о рыцарской верности: ему захотелось быть вели-

колушным

 Бог с тобой, мэто Леонар. — молвил с немного насмешанвой улыбкой, — видно, тебя не переупрямищь. Ты сумел выбрать себе ходатайницу. Будь спокоен, я исполню твое желание. Только помин: каотина мне поннадлежит. н деньги за нее ты получинь впесед.

И потрепал его по плечу.

— Не бойся же, друг мой: даю тебе слово — никто не разлучит тебя с твоею Лизой!

У Маргариты навернулись слезы на глаза: с тихой улыбкой подала она руку художнику, и тот поцеловал ее молча. Занграда музыка: начадся бад: закружнансь пары.

И уже никто не вспоминал о стоанном, чуждом госте, который прошел между ними, как тень, и снова скрылся во мраке беззвездной, черной, словно подземной, ночи. Франческо Мельци, чтобы вступить во владение небольщим наследством дальнего родственника, должен былполучить бумаги от королевского нотарнуса города Амбуаза, мэтоа Гильома Бооо. Это был человек любезный

н доужески расположенный к Леонардо.

Однажды, беседуя с Франческо о последних работах учителя, заметнл он с шуткою, что н в собственном доме его есть удивительный живопиксц из Гиперборейских стран. И, когда Франческо стал рассирациявать, повел его на чердак и здесь, в больщой инэкой комнате, рядом с годубятнель, в углубленин с духового окна, показал крошечную инонописную мастерскую Евтихия Пансневича Гаталы.

Франческо, желая развесельть учителя, который в мо мастерской живописца-варвара как о любопытной диковнике, советуя, при случае, взглянуть на нее. Леонардо, поминл разговор свой в Милане, во дворце Моро, на празднике Золотого Века, с русским послом Никитою Карачаровым о длекой Московин; ему закотелось вндеть художника из этой полусказочной страны.

Однажды вечером, вскоре после покупки Франциском портрета Джоконды, пошли они к мэтру Гильому.

В тот вечер товарнщи Евтихия отправились в замок, на маскарад и бал. Евтихий также собирался: но Илья

Потапыч, который сам должен был присутствовать на празднике, отсоветовал ему:

— Когда в заешвня поганых фряжских обычаях к питно пъянственному мужн н жены в гнусных лячных и машкерах собдутся, тут же прикодят и некни кощунники, имея гусли н скрипсан, и сопеан, и бубны, бесяся и скача, и скверные песни приневая: каждым муж чужой жене питне подает с лобаянием, и тут будет рукам приятие и золотайным речам соллетение, и связь дивольскам;

Не столько, впрочем, на боязни соблазнов, сколько потому, что хотел в уединенни поработать над новою нконою «Всякое дыханне да хвалнт Господа», Евтихий остался дома один, сел на свое обычное место у окна и при-

нялся за работу.

Все ремесленные мелочи искусства были для него не менее святы и дороги, чем высшие правила. Он заботнися не об одном изяществе, но и о прочности — писал икону так, чтобы века могли пройти, не испортив ее.

Дерево, обыкновенно липу или клен, выбирал самого ровного белого цвета, выросшее на месте высоком, сухом, н потому не легко загнивающее; старательно заделывал пазы, проклеивал доску крепким стерляжьим клеем, накладывал паволоку из мягкой старой холстниы, намазывал слоями жидкий левкас, отнюдь не меловой, который употреблялся мастерами, помышлявшими более о дешевизие, чем о долговечности своих произведений. - а самый дорогой, твердый и нежиый алебастровый; давал ему просохнуть, выглаживал хвощом, потом «знаменна». — оисовал тонкою кисточкой с тушью «перевод» с древнего образца и, дабы впоследствии, во время раскрашивання, не сбиться, «графовал», обводил весь очерк узкими, выскребленными острием гвоздя, канавками - «графьями»; наконец, приготовлял краски — вапы: распускал их на янчиом желтке, протирал в глиняных черепках и раковинах, а ниме, самые нежные, на собственных ногтях, заменявших ему палитоу: затем начинал писать, сперва «доличное» - все, кроме человеческих лиц: горы, в виде круглых, плоских шапок, деревья — грибами, травы — наподобне перистых черио-красных водорослей, с голубыми точками незабудок, облака — неправильными белыми кружками; одежды груитовал сначала темно-коричневою краскою, потом обозначал по ним складки и в высоких местах пробеливал; золотые украшения в ризах ангелов и святителей, также завитки и тончайшие усики трав золотил, при помощи спицы, «в проскребку», червонным золотом,

Вся доличная работа была уже исполнена. В тот вечер приступна он к последней, самой важной и трудной части— к писанню челомеческих лиц: так же, как ризы, загруитовал их темною краскою, потом постепение стал соживлять» тремя дичиными вохрами, из коих каждая последующая была светасе предваущей, и, наконец, «подумянивать щечку и уста, и бородку, и тубки, и шейку».

Не доводьствувсь резкими бедыми «движками» старого повтородского письма, он стремилься к новому, рублевскому, сходному с древневизантийским, более совершенному, как тогдашиме мастера выражались, плавкому, облачному, в котором розоватое вохрение пущемо в тонкую светлую тень; особению же заботнася о благоления мужей — бороде, то короткой, кручеватой, то длинной, повившейся до земли, то широкой, распахиувшейся на оба плеча, то «рассохатой, с космочками», «продымаснной», нли с «подрусниками», или «с подсединками»; о выражении дли высчатором, или «стодациом» и нежном. Он совсем погрузился в работу, как вдруг за окном послышался шелест и трепет голубиниях крыльев. Евтихий знал, что это кормит птиц соседка, молодая жена старого пекаря. Он часто смотрел на нее украдкою. Над палисадиком, между ветвями сирени, в темном четирсутольнике открытого окна, столла она, с голою шеей, с вырезом платья, сквозь который сверху видио ему было разделение грудей и теплая тень между инми, — с чуть заметными весиущками на белой коже и рыжими волосами, блестевщими на солице, как золото.

«Чадо, на женскую красоту не зои,— вспоминальному слова Ильи Потапыча,— ибо та красота сладит сперва, как медвяная сыта, а после горше польни и желчи бывает. Не возводи на нее очей своих, да не погибиешь. Чадо, беги от красоты женской невовзратию, как Ной от потопа, как Лот от Содома и Гоморры. Ибо что есть жена? Сеть, сотворенияя бесом, прельщающая сластями, проказаливая на святых клевстинца, сатанинский праздник, поконще змениюе, цвет дъявлодьский, без исцеления болезиь, коза неистовая, ветер спериий, день ненастивий, женою обладаему быть: ликорадко потрясет да и пустит, а жена до смерти иссушнт. Мена подоби перечесу: сюда болит, а сюда свербит. Кротима — высится, биема — бесится. Всякого заа засе заля жена».

Евтихий продолжал смотреть на соседку и даже ответил на улыбку се такою же невольною улыбкою. Потом, вериувшись к работе, написал одиу из святых мучениц в иконе с волосами золотисто-рыжего цвета, как у хоро-

шенькой пекарши.

На лестинде раздались голоса. Вошел Власий, старый посольский толмач, за инм хозяни дома мэтр Гильом

Боро, Франческо Мельци и Леонардо.

Когда Власий объявил Еликино, что гости желают взглянуть на его мастерскую, он застыдился, почти испугался и все время, пока они осматривали, стоял молча, потупившись, ие зная, куда деть глаза, только изредка взглядывая на Леонардо: лицо его поразило Евтикия он казался ему похожим на Илью пророка, как тот изображался в «Иконописном подлининке».

Осмотрев принадлежности крошечной мастерской невиданиме кисти, пилки, дощечки, раковины с вапами, горшочки с клеем и олифою,— обратил Леонардо виимаиме из икоиу «Всякое драхание да хвалит Господа». Хотя Васий, который больше путал, чем объясиял, ис умел растолковать значение надписей, художник поивл заммссл иконы и удивился тому, что этот варява, сыи «зверского племени», как называли итальянские путеществениями русских людей,— коснулся предела всей человеческой мудрости: не был ли Снадящий на престоле над сферами семи планет, воспеваемый всеми голосами природы — неба и премсподней, отия и духа бурного, растений и животных, людей и антелов, — «Первым Двитателем» божественной механики — Primo Motoro самого Леонадаю?

Учитель рассматривал также, с глубоким винманием и меро теградь с изоборажением икои, слегка очерченных углем или красивми черинлами. Здесь увидел он различимх русских Богоматерей — Утоли моя печали, и Радостъ всех скорбящих, и Взыграния, и Умиления, и Живоносвий Источник, где Пречистая стоит иза водометом, утоляющим жажду всех тварей, и Страстиўно с Младенцем Инсусом, Который, как бы в ужасе, отвращается от подаваемого Ему скорбимм Архангелом креста; и Спаса — «мокрая брада» с прямыми, ие выощимися волосами, иерукотворного, запечатлениего на убрус, коми Господь отирал лицо Свое, оршенное потом, когда шел на Голгору; и Спаса Благое Молчание с руками, сложенными на груди.

Асоиардо чувствовал, что это — не живопись, или, по крайней мере, не то, чем казалась ему живопись: но, вопреки несовершенству рисунка, света и тени, перспективы и анатомии — заесь, как в старых визамтийских мозанках (Асонардо видел их в Равение), бызал гийлеры, более древняя и вместе с тем более юпая, чем в самых раних созданиях итальянских мастеров, Чимабуэ и Джотто; было смутное чаяние великой, новой красоты, — как бы таниствениме сумерки, в которых последний луч эллиской предсети сливался с первым лучом еще иеведомого утра. Действие этих образов, иногда исуклюмих, варварских, страиных до дикости, и в то же время бесплотимы, прозрачимых и нежимы, как сновидения ребенка, подобно было действию музыки; в самом нарушении законов естествейных докталом они мира сверхъестестей-вного.

Особенно поразили художника два лика Иоанна Предтечи Крылагого: у одного в левой руке была золотая чаша с Предвечимы Младенцем, на Которого указывал он правой рукой: «Се Агнец Божий, вземляй грехи мира»; другой — «с усекновением», вопреки законам природы, имелдве головы: одну, живую, на плечах, другую, мертвую,

Взявший [на Себя] (церковнослав.).

в сосуде, который держал в руках, как бы в знак того, что человек, только умертвив в себе все человеческое, достигает окрымения сверхчеловеческого; лик у обоих был странен и страшен: взор широко открытых глаз похож на взор орла, вперенный в солще; борода и волосы развевались, как бы от сильного ветра; косматая верблюжья риза напоминала перья птицы; кости исхудалых, непомерно длинных, тонких рук и ног, едва покрытые кожей, казались лектими, преображенными для полета, точно пустыми, польми внутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами два исполниские крыла подобны были крыльям лебезя или той Великой Птицы, о которой всю жизнь мечтал Леонардо.

И вспомиились художнику слова пророка Малахии, при-

веденные в диевнике Джовании Бельтраффио:

«Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапио придет в храм Свой Господь, Которого вы нщете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он идет».

X

Только что уехал король, воцарилась в Амбулае обычная типина и пустыиность. Раздавался лишь мерный медимй бой часов на башие Орлож, да по вечерам крики диких лебедей на песчаных отмелях, среди гладкой, как зеркало. отражающей бледию-зеленое небо, Луары.

Асоиврдо по-прежнему работал над Иоаниом Предтечею. Но работа, по мере того, как има вперед, становилась она все труднее, все медленнее. Иногда казалось Франческо, что учитель хочет невозможного. С таким же деразювением, как некогда тайну жизни в моне Лизе, теперь, в этом Иоание, который указывал на крест Голгофы, испытывал он то, в чем жизнь и смерть сливаются в одит, еще большую тайну.

Порою, в сумерки, Леонардо, сняв покров с Джоконды, подолгу смотрел на нее и на стоявшего рядом Иоанна, как будто сравнивал на. И тогда ученику казалось, может быть, от нгры неверного света и тени, что выражение лиц у обоих, у Отрока и Женщины, менятется, что они выступают из полотна, как призраки, под пристальимы взором художника, оживалясь жизнью сверхостестебненной, и что Иоани становится похожим на мону Лизу и на самото Деонардо в юности, как сын похож на отда и на мать. Асонардо в юности, как сын похож на отда и на мать.

Здоровье учителя слабело. Напрасно Мельци умолял его отдохнуть, оставить работу, Леонардо слышать не

хотел об отлыхе.

Однажды, осенью 1518 года, особенно недомогалось ему. Но, преодолевая болезнь н усталость, проработал он вссь день; коичил только раньше, чем всегда, н попросил Франческо проводить его наверх, в спально: витая деревиная лестинца была крута; вследствые частых головокружений не решался он в последние дни подыматься по ней без мей-либо помощи.

И на этот раз Франческо поддерживал учителя. Леонардо шел медленно, с трудом, останавливаясь через каж-

дые две, три ступени, чтобы перевести дух.

Вдруг покачнулся, опираясь на ученика всею тяжестью тела. Тот поиял, что сму дурно, н боясь, что один ие сможет поддержать его, кликнул старого слугу, Баттисту Вилланиса. Вдвоем подкватили они Леонардо, который опустнлся к ним на руки, стали звать на помощь, и когда подоспелн еще двое слуг, перенесли больного в спальню.

Отказываясь, по обыкновенню, от всякого лечення, шесть недель пролежал он в постелн. Правая сторона тела была разбита параличом, правая рука отнялась.

К началу зимы ему сделалось лучше. Но поправлялся

он трудно и медленио.

В теченне всей своей жизни Леонардо владел обенми руками — левой, как и правой — одинаково, и обе быле ему нужим для работы: левою рисовал, писал картины правою; то, что делала одиа, не могла бы сделать другая; в этом соединении двух противоположимых сил заключалось, как он утверждал, пренмущество его перед другими художинками. Но теперь, когда, вседствие паралича, онемели пальцы на правой руке, так что он лишился или почти лишился се употребления. Леонардо боялся, что живопись Сделается для него невозможнюю.

В первых числах декабря встал с постели, сперва начал ходить по верхинм покоям, потом спускаться в ма-

стерскую. Но к работе не возвращался.

Однажды, в самый тихий час дия, когда все в доме спалы после полдника, Франческо, желая о чем-то стрысить учителя и, не изйдя его в верхинх покоях, сошел винз, в мастерскую, осторожно приотворил дверь и заглянул. В последиее время Леонардю, более угрюмый и иелюдимый, чем когда-либо, любил подолгу оставаться один, ие позволяя, чтобы к нему входили без спроса, точно боялся, что за ним подклатривают.

В приотворенную дверь Франческо увидел, что он стонт перед Иоаином и пробует писать больною рукою; лицо его искажено было судорогою отчаяниого усилия; углы

крепко сжатых губ опущены; брови сдвинуты; седые пряди волос прилипли ко лбу, смоченному потом. Окоченсьме пальщы не слушались: кисть дрожала в руке великого мастера, как в руке исопытного ученика.

В ужасе, не смея шевельнуться, затанв дыхание, смот-

с умирающей плотью.

#### χı

В тот год вима била суровая; ледоход разрушил мосты и Луяре; люди замеравли на доротах; волки забегали в предместье города; старый садовник умерял, будто бы видел их в саду, под окнами замка Дю Клу: почью нельзя било без оружия выйги из дому; переделетные тициы падали мертными. Однажды утром, выйдя на крыльщо. Франческо нащел на снегу и примес учителю подуавмеращую ластому. Тот отогрел ее дыханием и устроил ей гнеадо в теплом углу за очагом, чтобы весной выпустить на волю.

Работать он уже не пытался: иеоконченного Иоанна, вместе с прочими картинами, рисунками, кистями и красками, споятал в самый дальний угол мастеоской. Дни пооходили в праздиости. Иногда посещал их нотариус, мэто Гильом: он беседовал о предстоящем урожае, о дороговизне соди, о том, что у даигедокских овен шеость длиннее, зато мясо лучше у беорийских и лимузенских: или давал советы стояпухе Матуоине, как отличать молодых зайцев от старых по легкоподвижной косточке в передних лапках. Заходил к иим также францисканский монах, духовиик Франческо Мельци, брат Гульельмо, родом из Италии, давно поселившийся в Амбуазе — старичок простой, веселый и ласковый; он отлично рассказывал стариниые новеллы о флорентинских шалунах и проказниках. Леонардо, слушая его, смеялся таким же добоым смехом, как он. В долгие зимние вечера играли они в шашки, бирюльки и карты.

Наступали ранине сумерки; свинцовый свет лился скоюзь окна; тости уходили. Тогда цельми часами расхаживал Леонардо взад и вперед по комнате, изредка поглядывая на механика Зороастро да Перетола. Теперь, более, чем когда-либо, этот калека был живым укором, насмешкой над усилием всей жизии учителя — созданием человеческих крыльев. По обыкновению, сидя в утлу, поджав иоги, наматывал Астро длиниую полотивную ленту на коутлям шесток; выпильнал чурки для городков; вырезы-

вал волчки; или, зажмурив глаза и раскачиваясь медленио, с бессмысленной улыбкой, махал руками, точно крыльями, и, в полузабытьи, мурлыкал себе под иос все одиу и ту же песеику:

> Курлы, курлы, Журавли да орлы, Среди солиечной мглы, Где ие видно землн. Журавли, журавли.

И от этой унылой песеики делалось еще скучиее, холодный свет сумерек казался еще безиадежиее.

Наконец совсем темнело. В доме наступала тишина. А за окнами възла възога, шумели голье сучъве старъх деревьев, и шум этот покож бъл на беседу злых великанов. К вою ветра присоединился другой, еще более жалобивый, должию бътъъ вой волков на опушке леса. Франческо разводил огонь в очаге, и Леонардо присаживался.

Мельци хорошо играл на лютие, и у него был приятный голос. Иногда старался по рассенть мрачные мысля учителя музыкой. Однажды спел ему стариниую песию, сложениую Лоренцо Медчич, сопровождаващую так называемый трионфо — каривавальное шествие Вакха и Ариадиы — бесконечию радостную и унилую песию любям, которую Леонардо любил, потому что слышал ее часто в юно-

О, как молодость прекрасиа, Но мгновениа! Пой же, смейся, Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся.

Учитель слушал, опустив голову: ему вспоминалась летияя иочь, чериме, как уголь, тени, яркий, почти белый, свет луим в пустыниой улице, ввуки лютии перед мрамориой лоджией, эта же самая песия любви — и мысли о Джокоиде.

Последний звук дрожал, замирая, сливаясь с гулом и грохотом вьюги. Франческо, сидевший у иог учителя, подила глаза на него и увидел, что по лицу старика текут слезы.

Иногда, перечитывая дневники свои, Леонардо записывал иовые мысли о том, что теперь занимало его боль-

«Теперь ты видишь, что твоя иадежда и желание вериуться на родину, к первому бытию — подобио стремлению бабочки в огоиь, и что человек, который в беспрерывных желаниях, в радостном нетерпенни, ждет всегда новой весны, нового лета, новых месяцев и новых годов, думая, что ожидаемое опаздывает,— не замечает того, что желает собственного разрушения и конца. Но желание это есть сущность природы — душа стихий, которая, чрвствуя себя заключенною в душе человеческой, вечно желает вернуться из тела и Подавшему ее.

В природе нет инчего, кроме силы и движения; сила же есть воля счастья— вечное стремление мира к последнему равновесию, к Первому Двигателю.

Когда желаемое соединяется с желающим, происходит утоление желания и радость: любящий, когда соединился с любимою,— поконтся; тяжесть, когда упала,— поконтся.

Частъ всегда желает соединиться с целам, дабы избелнуть несовершенства: душа всегда желает быть в теле, потому что, без органов тела, не может ни действовать, ни чувствовать. Но с разрушением тела душа не разрушается; она действует в теле, подобно ветру в трубах органа: сжели одна на труб испорчена, ветер не производит верного звука.

Как день, хорошо употребленный, дает радостный сон, так жизнь, хорошо прожитая, дает радостную смерть.

Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. Всякое зло оставляет горечь в памяти, кроме величайшего — смерти, которая разрушает память вместе с

Когда я думал, что учусь жить, я только учился уми-

Внешняя необходимость природы соответствует внутренней необходимости разума: все разумно, все хорошо, потому что все необходимо.

Да будет воля Твоя, Отче наш, н на земле, как на небе».

Так разумом оправдывал он в смертн божественную необходимость — волю Первого Двигателя. А между тем, в глубине сердца что-то возмущалось, не могло и не хотело покориться разуму.

Однажды присинлось ему, что он очнулся в гробу, под землею, заживо погребенный, и с отчаянным усилыем, задыхавсь, уперся руками в крышку гроба. На следующее утро напоминл он Франческо свое желание, чтобы не хоронили его, пока не явятся первые призиаки тления.

В зимине иочи, под стоны вьюги, глядя на подернутые пеплом угли очага, он вспоминал свои детские годы в

селении Вничи — бесконечно далекий и радостиый, точно призывный, крик журавлей: «полетим! полетим!», смолистый горный запах вереска, вид на Флореицию в солиечиой долние, прозрачио-лиловую, как аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя золотистыми ветками поросли, покрывающей склоны Альбанской горы, И тогда чувствовал, что все еще любит жизиь, все еще, полумертвый, цепляется за нее и боится смерти, как черной ямы, куда, не сегодня, так завтра, провалится с криком последнего ужаса. И такая тоска сжимала сердце, что хотелось плакать, как плачут маленькие дети. Все утешения разума, все слова о божественной необходимости, о воле Первого Двигателя казались лживыми, разлетались, как дым, перед этим бессмысленным ужасом. Темную вечность, тайны неземного мноа он отдал бы за один луч солица, за одно дуновенне весениего ветра, полного благоуханием распускающихся листьев, за одну ветку с золотисто-желтыми пветами альбанской поросли.

Ночью, когда они оставались одии, а спать ие хотелось — в последнее время страдал Леонардо бессонинцей,—

читал ему Франческо Евангелне.

Никогда ие казалась ему эта кинга такою новою, неочачайною, иепонятою людьми. Некоторые слова, по мере
того, как он ваумивался в них, углублялись, как бездиы.
Одно из таких слов было в четвертой главе Евангелия
от Луки. Когда Господь победна два первые искущения—
хлебом и вдастью,—дъявол искущает его крыльями:

«И повел его в Иерусалим и поставил Его на крыле храма и сказал ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вииз. Ибо написано: Сангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не претикешься о камень ногою Твосю. Инсус сказал ему ответ: сказано: не искушай Господа Бога Твоего».

Слово это казалось теперь Леонардо ответом на во-

«И окончив все искушение, диавол отошел от Него

«До времени? Что это значит? — думал Леонардо.—

Когда же дьявол приступит к Нему сиова?»

Слова, которые могли бы казаться ему полимин величайшего соблазна, наиболее противными опыту и позианию законов естественной необходимости, не смущали его:

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди туда.— она перейдет». Ему всегда казалась, что последнее, может быть, недоступное людям, знание и последняя, столь же недоступная, вера привели бы разиным: путвии к одному к слиянию внутренней и внешней необходимости, воли человека и воли Бога. Кто с истинною верою скажет горе: подминсь и ввертнись в море— тот уже знает, что не может не быть по слову его: для того уже сверхъестественное — естественно. Но уязвляющее жало этих слов не ваключалось л н в том, что веру, хотя бы с горчинию зерно, иметь трудиее, чем сказать горе: подминсь и ввертнись в море:

Тщетно старался он постнгнуть и другое, еще более

загадочное слово Учителя:

«Славлю Тебя, Отче, Господн неба н землн, что Ты утанл сне от мудрых н разумных н открыл то младенцам. Ей, Отче! нбо таково было Твое благоволенне».

Ежелн есть у Бога тайна, которую Он открывает младендам, ежелн совершенная простота не есть совершенная

мудрость, — почему же сказано в той же книге:
«Будьте мудом, как змин, и просты, как голуби».

Между этнин двумя словами опять открывалась безлна.

И еще сказано: «посмотрите на полевые лилин,— как они растут? И так, не заботътесь и не говорите: что нам есть? или тот нам инть? наи во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это все приложится вам».

Асонардо вспоминал свои открытия, наобретения, машним, которые должим были дать человеку власть над природою, и думал: «Неужели все это только забота о теле,— что есть? что пить? во что одется? — только служение Маммону? Иль в труде человеческом нет вичего, кроме пользы? И если Любовь есть Мария, которая, набрав благую часть, сидит у ног Учителя и виемлет словам Его, то неужели Мудрость — только Марфа, которая печется о мистом, когда изжин одно?»

Он, впрочем, знал, по собственному опыту, что в глубочайшей мудрости, так же как на скользком краю пропасти, находятся самые страшные, неодольные соблазны. Он вспоминал о малых сих, собственных учениках, может быть, из-за него погибших, им соблазненных — Чезаре, Астро, Джовани,— когда слышал эти слова:

«Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на

шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазиов; ибо надобио придти соблазиам, ио горе тому человеку, через которого соблази приходит».

И, однако, в той же книге не было ли сказано:

«Блажен, кто не соблазнится о Мне.— Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, ио разделение».

Всего же более ужасал его рассказ Матфея и Марка

о смерти Инсуса:

«В шестом часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. А около девятого часа возопил Инсус громким голосом: Элом! Элом! Ламма савахфаки! Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня оста-

вил? И одять возопив, испустил дух».

«Аля чего Ты оставил Меня? — думал Леонардо; одним ли врагам Его казался этот предсмертный крик Сына к Отцу, Того, Кто сказал: «Я и Отец одно», криком последнего отчаяния? И если все учение Его положить на одну чашу весов, а на другую — эти четыре слова, то какку перевесит?»

И между тем, как он думал об этом, ему казалось, что уже видит он лицом к лицу ту страшиую черную яму, куда, не сегодия, так завтра, споткнувшись, провалится с криком последнего ужаса: Боже мой, Боже мой, для

чего Ты меня оставил?

#### XII

Иногда поутру, вставая, глядел ои сквозь замерэшие стекла на снежные сугробы, на серое небо, на деревья, покрытые инеем — и ему казалось, что зима инкогда не коичится.

Но в начале февраля поведло теплом; на солиечной стороне домов, с висячих льдинок закапали звоимие светлые капли; воробым зачирикали; стволы деревьев окружились темными кругами тающего сиета; почки разбухли, и сквозь редеющий пара облаков засквозило бледно-голубое небо.

Утром, когда солице проинкало в мастерскую косыми лучами, Франческо ставил в них кресло учителя, и цельми часами старик сидел неподвижию, гресь, опустие голову, положив на колени исхудалые руки. И в руках этих, и в лице с полузакрытыми веками было выражение бесконечной усталости.

Ласточка, зимовавшая в мастерской, приручениая Леоиардо, теперь летала, кружилась по комиате, садилась к

нему на плечо или на руку, позволяла брать себя и пело-BATE B COLORKY: HOTOM, OURTE BUILDOXMYB, ORRAB, C METEOпеливыми конками, как будто чуя весиу. Внимательным взором следил он за каждым поворотом ее маленького тела, за каждым движением коыльев — и мысль о человеческих коыльях снова пообуждалась в нем.

Одиажды, отперев большой суидук, стоявший в углу мастеоской, начал оыться в кипах бумаг, тетоадей и бесчислениых отдельных листков, с чеотежами машии, с отоывочными заметками из двухсот сочиненных им кинг

О Прироле.

Всю жизнь собирался ои привести в порядок этот хаос, связать общею мыслью отрывки, соединить их в стройное педое, в одну ведикую Кингу о Мире, но все откладывал. Он зиал, что здесь были открытия, которые иа несколько веков сократнаи бы труд познания, измениан бы судьбы человечества и повели бы его новыми путями. И, вместе с тем, зиал, что этого не будет: теперь уже поздио, все погибиет так же бесплодио, так же бессмысленно, как Тайная Вечеря, памятник Сфорцы, Битва при Ангнари, потому что и в науке он только желал бескрылым желаинем, только иачниал и не оканчивал, ничего не сделал и не сделает, как булто насмешливый оок наказывал его за безмеоность желаний инчтожеством лействия. Поедвидел, что люди будут искать того, что он уже нашел, открывать то, что он уже открыл, - пойдут его путем, по следам его, но мимо него, забыв о нем, как булто его вовсе не было.

Отыскав небольшую, пожелтевшую от старости тетрад-

ку, озаглавленную Птицы, отложна ее в сторону.

В последние годы он почти не занимался детательной машниой, ио думал о ней всегда. Наблюдая полет поноучениой ласточки и чувствуя, что новый замысел созрел в ием окончательно, решна поиступить к последнему опыту. с последиею, может быть, безумиою иадеждою, что создаинем крыльев человеческих будет спасеи и оправдаи весь тоул его жизии.

Ои принялся за эту новую работу с таким же упорством, с такой же лихорадочною торопливостью, как за Иоаниа Предтечу: не думая о смерти, побеждая слабость и болезнь, забывая сон и пишу, просиживал целые лин и ночи над чертежами и вычислениями. Иногда казалось Франческо, что это не работа, а бред сумасшедшего. С возрастающей тоской и страхом смотрел ученик на лицо учителя, искаженное судорогой отчаянного, как бы яростиого, уснаня волн — желаннем невозможного, того, чего людям не дано желать безнаказанно.

Прошли недели. Мельци не отходил от иего, не спал иочей. Одиажды, после третьей ночи, смертельная усталость одолела Франческо. Он прикориул в кресле у потухшего очага и задремал.

Утро серело в окиах. Проснувшаяся ласточка щебетала. Леонардо сидел за маленьким рабочим столиком, с пером в руках, согнувшись, опустив голову иад бума-

гою, испещренною цифрами.

Вдруг тико и странио покачнулся; перо выпало из пальцев; голова стала склоияться все ниже и инже. Сделал усилие, чтобы встать, хотел позвать Франческо; ио чуть слышный крик замер на губах его; и неуклюже и грузно навалившись всего тяжестью тела на стол, опрожинул его. Заплывшая свеча упала. Мельци, разбужений стуком, вскочил. В сумеречимо свете утра, рядом с опрокинутым столом, потухшею свечою и разбросанивыми листками он увидел учитела, лежавшего на полу. Испуганияя ласточка кружилась по коммате, задевая потолок и стемы шуршациями крыльями.

Франческо понял, что это — второй удар,

Несколько дней пролежал больной без памятн, продолжая в бреду математические выкладки. Очиувшись, тотчас потребовал чертежи летательной машины.

 Ну нет, учитель, воля ваша! — воскликнул Франческо. — Я скорей умру, чем позволю вам приняться за работу, пока совсем не поправитесь...

Куда положил нх? — спрашивал больной с досадою.

 Куда бы ни положил, не бойтесь — будут в сохраниости. Все возвращу, когда встанете...
 Куда положил их? — повтооил Леонаодо.

— Куда положил их? — повторил Ле

На чердак отнес и запер.
 Гле ключ?

— І де ключ
 — У меня.

— Лай.

— Помилуйте, мессере, на что же вам?

Давай, давай скорее!

Франческо медлил. Глаза больного вспыхнули гиевом. Чтобы не раздражать его, Мельци отдал ключ. Леонардо спрятал под подушку и успокоился.

Он стал поправляться скорее, чем думал Франческо. Однажды, в начале апреля, провел день спокойно; нграл в шашки с фра Гульельмо. Вечером Франческо, томленным многими бессонными ночами, задремал, сидя на скамье в ногах учителя, прислонившись головой к постели. Вдруг проснудся, как бы от виезапного толчка. Прислушался и ие услышал дыжания спящего. Ночник услусо Он зажег его и увидел, что постель пуста: обощел все верхине покон дома, разбудил Баттисту Вилланиса.— и тот ие вилаел Леонадорова.

Франческо хотел уже спуститься винз, в мастерскую, полуда, приотворил незапертую дверь и увидел Леонардо, полуодетого, сидевшего на полу перед опрожинутьм старым ищиком, который служил ему столом; при свете сального огарка ои писал — должио быть, делал вычисления для машниы, что-то чтко и быстро бормоча, как в бреду. И это бормотание, и горящие глаза, и седые всклокочение волосы, и щетнинстые брови, сдвинутые как бы сверхчеловеческим усилием мыссии, и углы ввалившегого рта, опущениие с выражением старческой иемощи, и все лицо, которое казалось чужим, иезнакомым, словию раньше инкогда ие видел он его, были так страшны, что Франческо остановился в дверях, ие смея войти.

Вдруг Леонардо схватил карандаш и зачеркиул страинцу, исписанную цифрами, так что острие карандаша сломалось, потом оглянулся, увидел ученика и встал, блед-

ный, шатаясь.

Франческо бросился к иему, чтобы поддержать его.

— Говорил я тебе, — с тихою, страиною усмешкою молвил учитель, — говорил м Франческо, что скоро кончу. Ну
вот и коичил, коичил все. Теперь уж ие бойся, не буду,
довольно Стар я стал и глуп, глупее Астро. Ничего не
знаю. Что и знал, то забыл. Куда уж мие с крыльями...

К чеоту все, к чеоту!.

И хватая со стола листки, яростно комкал и овал.

С того дня опять ему сделалось хуже. Мельци предчувствовал, что он уже на этот раз не встанет. Иногда на целые дин впадал больной в забытье, подобное обмороку.

Франческо был набожен. Во все, чему учит Церковь, верил с простотой. Оп один не подвергся влиянию тех губительных чар — «дурному глазу» Леонардо, которые испытывали почты все, кто приближался к нему. Зная, что учитель не исполняет церковных обрядов, все-таки утадывал чутьем любви, что Леонардо — не безбожник. И далее не углублялся, не любопытствовал.

Но теперь мысль о том, что он может умереть без покаяння, ужаснула его. Он отдал бы душу свою, чтобы спасти учителя; но заговорить с инм об этом не смел.

Однажды вечером, сидя у изголовья больного, смотрел на него все с тою же страшною мыслыю.

О чем ты думаешь? — спросил Леонардо.

 Фра Гульельмо заходил сегодня утром.— ответил Франческо, немного замявшись, — хотел вас видеть. Я сказал, что нельзя...

Учитель заглянул ему прямо в глаза, полные мольбою, страхом и надеждою.

— Ты не о том, Франческо, думал. Зачем не хочешь сказать мие?

Ученик молчал, потупнвшись.

И Леонардо поиял все. Отвернулся и нахмурился. Всегда хотелось ему умереть так же, как он жил — в свободе и в истине. Но было жаль Франческо: неужели и теперь, в последине мгновения перед смертью, возмутит он смиренную веру, соблазинт единого от малых сих?

Опять взглянул на ученчка, положил ему на руку

исхудалую дуку свою и молвил с тихою улыбкою:

— Сыи мой, пошли к фра Гульельмо, попросн его придти завтра. Я хочу исповедаться и причаститься. Пригласи также мэтра Гильома.

Франческо ничего не ответна, только поцеловал руку Леонардо с бесконечною благодарностью.

### XIII

На следующее утро, 23 апреля, в субботу на Страстион неделе, когда пришел нотариус, мэтр Гильом, Леонардо сообщил ему свою последнюю волю: четыреста флоринов, отданные на сохранение камеранигу церкви Санта-Марна Нуова в городе Флоренции, завещал братьям, с которыми вел тяжбу. — в знак совершенного примирения; ученику Франческо Мельци — кииги, научные приборы, машины, оукописи и остаток жалованья, который должен был получить из королевской казны: слуге Баттисте Вилланису — домашнюю утварь в замке Дю Клу и половниу вниоградинка за стенами города Милана, у Верчельских Ворот, а другую половину — ученику Андреа Саланио.

Что касается обряда похорон и прочего, просил иотарнуса обратиться к Мельци, которого назначал своим

душеприказчиком.

Франческо с мэтром Гнаьомом позаботнансь устронть такне похороны, на которых явствовало бы, что Леонардо, вопреки народной молве, умер, как верный сыи католической цеокви.

Больной одобрил все и, желая показать, что приниров, назначил, высотах Франческо о благолении похоров, назначил, вместо предложениях восьми, десять фуитов свечей во время заупокойных обеден, вместо пятидесяти семьдесят туроенских су для озалачи беляних

Когда завещание было готово, и оставалось только крепить его подписями свидетелей, Леонардо вспомнил о старой служанке своей, стряпухе Матурине. Мэтр Гильсм должен был прибавить новую статью, по которой получала она платье доброго черного сукна, подбитый мехом головной убор, тоже суконный, и два дуката деногами— за многолетнюю верную службу. Это винмание умирающего к бедной служанке изполнило сердце Франческо знакомым чукством местеолимой жалости.

В комиату вошел фра Гульельмо со Святыми Дара-

мн, и все удалнансь.

Выйдя от больного, монах успокоил Франческо, сообщнв ему, что Леонардо исполнил обряды Церкви со смирением и предаиностью воле Божьей.

— Что бы люди ни говорили о нем, сын мой,— заключил фра Гульельмо,— он оправдается, по слову Господа: «блажениы чистые сердцем, нбо они Бога узрят».

Ночью у больного сделались припадки удушья. Мельци

боялся, что он умрет на руках его.

К утру — это было 24 апреля, Светлое Христово Воскрессиве — стало ему легче. Но, так как все еще он задыхался, а в комнате было жарко, Франческо открым окно. В голубых небесах реяли белые голуби, и с трепетным шелестом крыльев сливался эвон колоколов пасхалыных. Но умирающий уже не видел и ис слышал инчеги.

Ему казалось, что исимовериме тяжести, подобные каменным глыбам, падают, валатся, давят его; он хочет приподияться, сбросить их, не может — и вдруг, с последним усилием, освобождается, детит на исполниских кромлых вверх; но снова камии валится, громоздятся, давят; снова он борется, побеждает, летит, — и так без конца. И с каждым разом тяжесть все страшиее, усилие исимовериее. Наконец, чувствует, что уже не может бороться, н с криком последнего отчаниять: Воже мой I боже мой I для чего Ты оставил меня? — покоряется. И только что покорился, — поиял, что камии и крилья, давление тяжести и стремление полета, верх и иня — одно и то же: все равно лететь или падать. И он летит и падает, уже не вная, колеблот ли его тикие волим бескоиечного движения, или мать качает на оуках, баюкая,

Несколько дней еще тело его казалось живым для окоужающих: но он уже не приходил в себя. Наконец. однажды утром, — это было 2 мая, Франческо и фра Тульельмо заметили. что дыхание его ослабевает. Монах стал читать отходиую

Через некоторое время ученик, приложив руку к сердиу учителя, почувствовал, что оно не бъется. Он закома

ему глаза.

Липо умеошего мало изменилось. На нем было выражение, которое часто бывало при жизни — глубокого и THYOFO BUHMANNA

Пока Франческо с Баттистой Видланисом и старой служанкой Матуриною обмывали тело, — окна и двери

откомты были настежь.

В это воемя, снизу, из мастеоской, поиоученная дасточка, о которой, забыли в последние дни, почуяв свободу, через лестницу и верхние покои, влетела в комнату. гле лежал покойник. Покружившись над ним, среди погребальных свечей, горевших мутным пламенем в сиянии солнечного утра, опустилась, должно быть, по старой привычке, на сложенные руки Леонардо. Потом вдоуг встрепенулась, взвилась и челез откомтое окно улетела в небо. с веселым конком. И Фолнческо полумал, что в последний раз учитель следал то, что так любил. — отпустил на волю комлатую пленицу.

Согласно с желанием покойного, тело его пролежало три дня, но не в мертвецкой - этого не захотел Фран-

ческо, — а в той же комнате, где он умер.

При совершении похорон, все, сказанное в завещании. соблюдено в точности: капелланы, каноники, викарии, монахи сопровождали гроб: шестъдесят ниших несли шестьдесят свечей: в четырех перквах Амбуаза отслужены тои большие и тоилцать малых обеден, поичем горели десять фунтов толстых восковых свечей; семьдесят туренских су оозданы белным пои городской больнице Сен-Лазао. По этим признакам благочестивые люди могли убедиться, что хоронят верного сына святой католической Церкви. Он был погребен в монастыре Сен-Флорентен. Но так

как скоро забытая могила соовнялась с землею, и память о нем в Амбуазе исчезда бесследно, то для гоядущих поколений место, где покоился прах Леонардо, осталось неизвестным.

Сообщая о смерти учителя братьям его во Флоренции, Франческо писал:

«Горя, причиненного мне смертью того, кто был для меня больше, чем отец, выразить я не умею. Но, пока жив, буду скорбеть о нем, потому что он любил меня великою и нежною любовью. Да и всякий, полагаю, должен скорбеть об уграте такого человека, которому другого подобного природа не может создать.—Ныне, всемогущий Боже, даруй ему вечими покой».

#### XIV

В день смерти Леонардо Франциск 1 охотился в лесу Сен-Жерменском. Узнав о кончине художника, велел запечатать его мастерскую до своего прибытия в Амбуаз, так как желал сам выбоать для себя лучшие картины.

Впрочем, у Франциска в это время были заботы, более важиме для него, чем искусство. Пять месяцев назал. 12 января 1519 года, скончался император Максимилиан I. Тон короля — Ангани. Испании. Фолиции — спооили из-за короны Священной Империи, действуя обмаиами и пооисками. Франциск уже мечтал — соединив в руках своих скипето французских королей со скипетром римских императоров, основать небывалую в Европе монаохию. На подкупы намеревался истратить тои миллиона: искал союза с папою и обещал ему коестовый поход на турок для отвоевания Гооба Госполия: клядся, что, через тои года после своего избрания, вступит победителем в Константинополь и волочант коест на Святой Софии. Больше, чем других соперинков, ненавидел юного Карла, короля испанского, уверяя, что скорее согласится на избрание инчтожного курфюрста Бранденбургского или даже короля Польши Сигизмунда, чем Карла.

Лев X, по обыкновению, лукавил и вилла между обошми соперикнами, не отвечая ин да, ин иет; в то же время продолжал переговоры, через доминиканца Дитриха Шомберга, с великим киязем московским Василием Иоаниовичем и, добиваясь его участия в Священиой Лиге против турок, предлагал ему посоединуество для заключения мноа

с королем Сигизмундом.

В это время один из двух, бывших в Италии русских послов, Дмитрий Герасимов, уже вермулся в Москву; другой, Никита Карачаров, остался в Риме. Узнав о предстой, Никита Карачаров, остался в Риме. Узнав о предстой, прищем забрании кесаря и о переговорах по этому повородиру Францикса с элейшим врагом своего государя, кородле Сигизмундом — для более подробимх и точимх разведок Никита, вмеж вак в первую поезаку, взал с собою старого подъмчето. Илью Поталима Копылу, толмама Власия

и двух младших писцов, Федора Игнатьевича Рудометова — Федьку Жаоеного и Евтихия Пансиевича Гагаоу.

Евтихий, по обычаю многих тогдашиих русских страиников, вел краткую путевую запись, где отмечал все особенио любопытиое из видениого и слышаниого. В этом диевиике, между прочим, описывал он так Флоренцию.

«Гоал, зовомый Флоренза, велик вельми, и таковаго не обреди мы в преждеписанных. Есть же прекрасиейший и поедобоейший сущих в Италии гоадов, их же сам видел. Божинцы вельми красны, палаты из белого камия, вельми высоки и хитом. И есть во граде том божница великая, камень моамор бел да черен. И у божницы той устроен столп-колокольница, так же белый камень-моамор. И хитоости ее нелоумевает ум наш. И ходили мы во столп тот вверх и сосчитали ступени: четыреста и пятьдесят. Что моган своим малоумием вместити, то и написали, как видели, ниого же не мощно исписати, зане пречудно есть отиюдь и несказанно», - заключал он рассказ, и действительно, то, что больше всего поразило его, не сумел он выразить: среди мраморных шестигранных барельефов Джотто, которыми укращен нижний ярус исполниской «колокольницы» — Кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре и которые изображают последовательные ступени человеческого озавития — скотоволство, землелелие, укрошение коня, изобретение кораблестроения, ткацкого стаика, обработки металлов, живописи, музыки, астроиомии.заметил он хитоого механика Дедала, который испытывает изобретенные им, огромные восковые комаья: тело облеплено птичьими пеоьями: комлья поивязаны оемиями к туловищу: обенми оуками ухватился он за виутоенине перекладины и, поиводя ими в движение комаря, пытается валететь.

Этот самый барельеф некогда внушил отроку Леонардо, только что приехавшему во Флоренцию из родного селения Винчи, первую мысль о летательной машине—

о Великой Птице.

Загадочный образ Крылатого Человека тем более поразил Евтикия, что в те дии он работал иад иконою Предтечи Крылатого. С нежимою и вещею тревогою он почувствовал противоположность веществениях, устроениях, может быть, китростью бесовскою, крыльев механика Дедала и духовиых, «прообразующих парение девственииков к Боту», крыльев «ангела во плоти»— Иовина Поедтечи.

Франциск I из Сеи-Жермена персехал в охотничий замок Фонтенбло, затем в Амбуаз. Сюда же, в первых

числах июия 1519 года, прибыл русский посол Никита Карачаров и остановился, так же как в первый приезд, в доме нотариуса мэтра Гильома Боро, иа главиой улице города, у Часовой Башии.

Тотчас по приезде осмотрел король мастерскую Леоиардо. В тот же день, вечером, принцесса Маргарита, с послом курфюрста Бранденбургского и другими чужеземимми вельможами, в том числе Никитой Карачаоовым.

отправились в замок Дю Клу.

Проведав об этом, Федька Жареный посоветовал дяде, Илье Потапычу Копыле и Евтихню Гагаре также отправиться в «Диоков», уверяя, что оин могут увидеть много любопытного в доме «сего достохвального мастера Лиомардуса, мужа чудного рассуждения, благосердного, в науке книжного поучения довольного, в словесной премудрости ритора, естествославного и смышлением быстроумного».

Илья Потапыч и Евтнхий с толмачом Власием последовали за инм в замок Дю Клу.

Когда они пришли, Маргарита и прочне гости, уже кончив осмотр, собиралнсь уходить. Тем не менее, Франческо принял новых гостей с тою же любезностью, с какою принимал всех чужеземцев, посещавших дом учителя, не справляясь о чинах и званин; повел их в мастерскую н стал показывать все, что в ней было.

С боязанвым удивлением они разглядывали невиданные машины, астроиомические сферы, глобусы, квадранты, стеклянные колбы, перегонные шлемы, огромный, сделанный на хоусталя, человеческий глаз для изучения законов света, музыкальные приборы для изучения законов звука, маленькое изображение водолазного колокола, остоые, лодкообразные лыжи для хождения по морю, как посуху, анатомические рисунки и чертежи стращимх военных снарядов. Федьку все это пленяло, казалось ему «астроложскою премудростью и высшей алхимеей». Но Илья Потапыч то и дело, хмурился, отворачивался и набожно крестился. Евтихия особенно поразил старый. сломанный остов крыла, похожего на крыло неполниской ласточки. Когда кое-как, через толмача Власия, Мельци объясния ему, что это часть летательной машины нал которой учитель работал всю жизнь, Евтихию вспомнился крылатый человек Дедал на флорентинской моамориой колокольнице - и странные, жуткие мысли пробудились в нем с новою силою.

Илья Потапыч не выдержал, яростио плюнул и выругался:

Дьявольская нечисты Невежество студодейное! Сей им непотребимй, аки блудинца оголениый, ин брады, ин усов не ниущий — Предтеча? Ежели Предтеча, то не Хряста, а паче Антириста... Подем, Евтихий, пойдем скорес, чадо мое, не оскверний очей своих: нам православным и взирать не достоит на таковые иконы их, неистовые, бесоугодине — будь они проклаты!

И взяв Евтихия за руку, почти насильно оттащил от картины и долго еще, выйдя из дома Леонардо, не мог

успоконться.

— Видите ли имие,— предостеретал своих спутииков,— сколь мерзостен перед Богом всяк длобящий тиомитрию, чародейство, алхимею, ввездочетие и прочее таковое? Ибо разуму верующий легко ппадает в прелести
различиме. Акобите же, дети мои, простоту паче мудрости;
высочайшего не изыскуйте, глубочайшего не испытуйте,
ваское предаментовое от Бога учение, то и содержите иеблазнению. И ежели кто тебя спросит: знаешь ли
всю философию? — ты ему отвечай со смирением: грамоте учился, еллинских же борзостей не проходил, риторских астроимом не читал, философию и в глаза не
видеа.— учуся книгам благодатного закона, дабы грешную
душу спасти.

Евтихий слушал, ие поиимая. Ои думал о другом о «бесоугодной иконе», хотел забыть ее и ие мог: таииственный лик Женоподобного, Бескрылого иосился перед иим, пугал и пленял его, преследуя, как изваж-

дение.

Так как в этот второй приезд Карачарова наплыв чужеземцев в Амбуаз был меньше, хозяни отвел для русского посольства помещение в инжних покоях дома, более просторное и удобное. Но Евтихий, предпочитая уединение, поселнася в той же комнате, где жил два года назад под самою крышею дома, рядом с голубятиею, и попрежиему устрона свою крошечиую мастерскую в углублении слухового окна.

Веонувшись домой из замка Дю Кау и желая отогнать нскущение, принядся за работу над новым, почти уже конченным, образом: Иоани Предтеча Комлатый стоял в голубых небесах, на желтой песчаной, словно выжжениой солицем, горе, полукруглой, как бы на коаю земного шара. окоуженной темно-сниим, почти чеоным, океаном. Он имед две головы — одиу, живую — на плечах, другую, мертвую - в сосуде, который держал в руке своей, как бы в знак того, что человек, только умертвив в себе все человеческое, достигает окрыления сверхчеловеческого; лик был странен и страшен, взор широкооткрытых глаз похож на взор орда, вперенный в содице: верблюжья мохнатая риза иапомниала пеоря птицы: борода и волосы развевались. как бы от сильного ветоа в полете: едва покомтые кожей кости тонких, исхудалых рук и ног, непомерио длиниых, как у журавля, казались сверхъестественно легкими, точно полыми виутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами висели два исполниские комла, распростертые в лазурном небе, над желтою землей и чеоным океаном, снаружн белые, как снег, внутон багояно-золотистые, как пламя, подобные комаьям огромного лебеля.

Евтихию предстояло кончить позолоту на внутренией стороне крыльев.

Взяя иссколько тонких, как бумага, листков червоиного золота, он смял их в ладони и растер пальщем в раковние со свежею камедью; налил сверху воды, теплой, чв стутери руки», и, как пало золото на дно, и вода устоялась, воду слил и острой хорьковою кисточкой начал писать перья в крыльях Предтечи золотыми черточками, тщательно, перышко к перышку, и в каждой бородке пера, усик к усику; закрепляя золото янчивым белком, гладил его заячьей лапкою, вылащивал медвежьим зубом. Крылья становились все живее, все лучезарисе.

Но работа не дала ему обычного забвення: крылья Предтечн напоминалн то крылья механика Дедала, то крыло летательной машниы Леонардо. И лик таинственного Отрока-Девы, лик Бескрылого вставал перед ним, заслоняя Крылатого, манил и пугал, преследуя, как наваждение.

На сердце Евтихия было тяжело и смутно. Кисть выпала из рук его. Почувствовал, что больше ие в силах работать, вышел из дома и долго бродна сиачала по ули-

цам города, потом по берегу пустынной Луары.

Солнце зашло. Бледно-зеленое небо с вечернею звездою отражалось в зеркальной глади реки. А с другой стороим надвигалась туча. Зарницы трепеталы в ией, как судорож но бьющиеся исполниские огненные крылья. Было душно и тихо. И в этой тишние сердце Евтихия сжималось все томительнее, все тревомиее.

Сиона вернулся домой, зажег лампаду пред иконою Углицкой Божней Матери; справляя келейное правило, прочел каноны, ікосы и кондаки; постлал на уакий деревянный ящик, служивший ему постелью, дорожный войлок, разделся и лег — но тщетно старался уклугу.

Часы проходили за часами. Его бросало то в жар, то в озноб. Во мраке, озаряемом вспышками бледных зарниц, он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к тишине, в которой чудились ему странные шелесты, шепоты, шорохи, вещие звуки, приметы старых русских книжников: , «ухозвон, стенотоеск, мышеписк», Подобные боеду, бессвязиые мысли проносились в уме его; вспоминались предания о всяких сказочных дивах и нежитях: о страшиом Индрике-звере, что «ходит под землей, как солнце по небу, пропущает реки и кладязи»; о чудовищиой птице Стратиме, что «живет на краю океана, колышет волны и топит корабли»; о брате царя Соломона, Китоврасе, что царствует днем над людьми, а ночью, обернувшись зверем, рышет по земле: о людях, что носятся над бездною, иад исгасимым огием, не пьют, не едят — таких даниных н тоиких, что, куда ветер повеет, туда и летят, как паутина а смеоти им нет. И ему казалось, что сам он, как человекпаутина, носится в вечиом вихое над бездною.

Вторые петухи пропели: и вспомнил он древнее сказание о том, как в средние ночи, когда ангелм, взяв от Божьего престола солице, несут его на восток, ксрувимы ударяют в крылья свои, и на земле всякая птица трепещет от радости, и петух, открыв главу свою, пробуждается и плещет крыльями, пророчествуя миру свет.

И снова, и снова, подобные бреду, бессвязные мысли тянулись, обрывались, как гинлые нити, и путались.

Напрасио творил ои молитву, удерживая дыхаиие, по уставу Нила Сорского: иичто ие помогало — видения ста-

иовились все ярче, все иеотступиее.

Вдруг из мрака выплыл и встал перед иим, как живой, полный дрявольской прелестью, лик Леноподобиого, Отрока-Девы, который, указывая иа крест Голгофы, с иежиой и насмешливой улыбкою смотрел Евтихию прямо в глаза таким пристальным, ласковым взором, что сердце его замерло от ужаса, и холодиый пот выступил ил абу.

Зажег свечу, решив провести остаток иочи без сиа, взял с полки киигу и иачал читать. Это была древияя

русская повесть О Вавилонском Царстве.
Во время царя Навуходоносора и его прееминков город

Вавилои опустел и сделался приютом бесчисленных змей. Через миого веков император византийский Лев, во святом крешении Василий, послал трех мужей взять из Вавилона венец и порфиру царя Навуходоносора. Долго шли оии, потому что путь был тесеи и трудеи, наконец, дошли до града Вавилона, но инчего не увидели: ин стен, ин домов, ибо на шестнадцать поприщ вокруг запустевшего гооода выросло былие пустынное, «аки есть волчец, трава безугодная; а против сих трав гады, эмен, жабы огромиые, им же числа иет, свившись, как великие копиы сеииые, вздымались и свистели, и шипели, и иесло от иих зимиею стужею». На третий день пришли посланинки к Великому Змию, что лежал вокоуг Вавилона и хобот свой пригнул с доугой стороны к тем же вратам, где глава его. И лестинца из древа кипариса положена была на стену города. По этой лестнице взошли они, вступили в город и в одной из царевых палат нашли венец Навуходоносора и ларец сердоликовый с порфирою и скипетром. Когда вериулись послы к императору с найденною царскою утварью, патриарх Коистантинопольский во храме Софии Премудрости Божней возложил на благоверного царя Василия порфиру и венец Навуходоносора, царя вавилоиского и всей вселениой. Впоследствии император Коистантии Мономах послал этот самый венен великому киявю Владимиру Всеволодовичу, как знак всемирного владычества, уготованного Богом русской земле.

Отложив повесть «О Вавилонском Царстве», взял Евтихий другую книгу — сказание «О Белом Клобуке», посланиюе иссколько лет назад из Рима иовтородскому архиепископу Гениадию Дмитрием Герасимовым, Митей Толмачом. тем самым, которой сопровождал Никигу Карача-

рова и у которого служил Евтихий.

В доевине дета император Константии Равирапостодьиый, рассказывалось в этой повести, приняв христианскую веру и получив испеление от папы Сильвестов, пожелал иаградить его царским венцом. Но ангел велел ему дать венец не земного, а небесного всемноного владычества — Белый Клобук, устроенный по образцу монашеского чина. прообразующий «светлое тридневное Воскресение Христово». Поавославные папы долго чтили Белый Клобук, пока царь Карул с папою Формозом не впали в датинскую елесь, в плизнание не только небесного, но и земного владычества Пеокви. Тогда ангел в новом видении одному из пап велел послать Клобук в Византию патонаоху Филофею. Тот принял святыню с великою честью и пожелал удержать ее, но император Константии и папа Сильвесто, явившись ему в сновидении, велели послать Клобук еще далее — в оусскую землю, в Великий Новгород, «Ибо ветхий Рим. — так сказал папа Сильвестр патриарху, — отпал от славы и веом Хоистовой гоолостью и волею своею в поелесть датинскую, а в новом Риме. Константинополе. также погибиет вера насилием безбожных агаоли. На тоетьем же Риме, на Русской земле, благодать Святого Духа воссияет. И ведай, Филофей, что все христианские земли понидут в конец и снидутся в единое Русское цаоство. поавославия оали. Ибо в доевине лета, изволением земного царя Константина Мономаха, от царствующего грала сего венец Навухолоносора дан был русскому царю: Белый же сей Клобук, изволением Царя небесного Христа, имие дан будет архиепископу Великого Новгорода. И кольми сей — честиее оного. И вся святая предана будет от Бога Русской земле, и Русского царя возвеличит Господь над многими языками, и страна наречется Светлая Русь, по изволению Божьему, да сия третьего нового Рима святая соборная апостольская Церковь православною хоистианскою верою по всей вселениой паче солица светится».

Так и совершилось. Архиепископ Новгородский прииял Белый Клобук и положил его в церковь святой Софии Премудрости Божней. И благодатью Господа Иисуса Хоиста утвеодился ои отныме и во веки веков на главах

русских святителей.

Повесть о Вавилонском Царстве предвещала земиое — повесть о «Белом Клобуке» — небесное величие русской земли

Каждый раз, как Евтихий читал эти сказания, душу его наполияло смутное чувство, ему самому непонятное, подобное беспредельной надежде, от которого сердце его билось и захватывало дух, как над бездною.

Сколь ни казалась ему скудной и убогой родная земля в сравнении с чужими краями, он верил в эти пророчества о граущем велячии Третьего Рима, о «граде Иерусалиме начальном», о луче восходящего солица на золотых семидесяти главах всемирного русского храма Софии Премудости Божней.

Только в самой глубиие души его было сомиение, чувство исразрешимого противоречия: не сказано ли, думал он, что царь Навуходоносор был царем неправосудным, «злейшим на всей земле», и что, желая, чтобы все народы служили ему одному и все языки и все племена призывали его, как Бога, объявил через глащатая; падите и поклонитесь золотому истукану царя Навуходоносора. Но истинный Бог покарал его: отиял сердце человеческое и дал ему сеодце звериное, и был он отлучен от людей и ел тоаву, как вол, и опошалось тело его росою небесиою, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти, как у птицы. И в Откоовении не было ли сказано: «Пал. пал Вавилон — великая блудинца, ибо яростиым вином блудодениня своего напонла все народы. Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссои и порфиру!» — А если так, спрашивал себя Евтихий, как же в третьем Риме, в русском царстве. Белый Клобук соединится с мервостиым венцом Навуходоносора царя, проклятого Богом — венец Христа с венцом Антихриста?

Ои чувствовал, что эдесь — великая тайна, и что если он углубится в нее, то видения, более стоащиме, чем те,

что отошли от иего, сиова приступят к иему.

Стараясь не думать, погасил свечу и лег в постель.

#### XVI

Присимск ему сон: с отченным лицом, огненным крыльями, в блистающих ризах, Жена на серповидной луне средн облаков, под седмистоллиым киворнем с надписью: Премидрость созда себе дож; пророски, святители, прастды, дориносящие ангелы, арханителы, Силы, Престолы, Господствия, Власти окружали Ес; и в соиме проросвь, у самого подножня Премудрость — Моани Предтеча, с такими же тонкими руками и иогами, длинимим, как у журавая, с такими же бельми исполнискими крыльами, как на нконе, ио с другим лицом: по оголенному лбу с упрямыми морцинами, по щетинистым бровим, длинкой

седой бороде и седым волосам, узнал Евтикий запечаталепиеск в памяти его лицо старика, похожего на Илью пророка, который два года назад приходил к нему в мастерскую — лицо Леонардо да Винчи, нзобретателя человеческих крыльев. — Винау, под облаками, на которых стояла Мена, горели, как жар, в голубых небесах, золотые купола и маковик церквей; виднелись чериме, только что взрытые плугом, поля, синие рощи, светлые реки и бесконечная даль в которой узнал он Русскую землю.

Колокола загудели торжественным гулом; многоочитые запели победную песны: аллилуия; шестикрылатые, закрывая в ужас лица свои крыдьями, возопилки: да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом; и семь арханителов ударили в крыдья свои; и семь громов проговорили. И над Женою отнезрачною, Святой Софней Премудростью Божней, небо развералось, и нечто явилось в нем, белое, солицу подобное, странивее. И понял Евтихий, что это есть Белый Клобук, венец Христа над Русскою землем;

Свиток, который держал в руке Предтеча Крылатый,

развернулся, и Евтихий прочел:

«Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Миою, и виезапио придет во храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Ои идет».

Голоса громов, плески ангельских крыл, победная песнь аллилуия и звои колоколов слинсь в одну хвалебную песнь Святой Софии Поемудоости Божней.

И песин этой ответнан ннвы, рощи, реки, горы и все бесконечные дали Русской земан.

Евтихий проснулся.

Было раннее, серое утро. Он встал и открых окно. На него пакиуло душнстою свежествю листов и трав, омытых дождем: ночью прошла гроза. Солице еще не всходило. Но на краю неба, над темнями лесами, за рекою, там, где оно должно было взойти, столинвшиеся тучи рдели пурпуром и золотом. Улицы города спали в сумерака; лишь тонкая белая колокольня св. Губерта освещалась бледно-зеленым, как будто подводням, светом. Тишина блыа совершенная, польям великого ожидания; только на песчаных отмелях пустынной Луары дикие лебеди пережликально.

Иконописец сел у окна за маленький столик, с наклоиной доской для писания, с прикрепленною сбоку роговой черинльницей и выдвижиым для перьев ящиком, очинил гуснное перо и открыл большую тетрадь. Это был многолетний труд его, завещанный ему учителем, смиренным старцем Прохором, новый исправленный «Иконописный подлиник».

«Откуда же начало есть нкон? Не от человеков, но сам Бог-Отец, первый, родил Сына, Слово Свое, живую Свою Икону».— то были последние слова, написанние Ев-

тихнем. Он обмакнул перо и продолжал писать:

«А», грешный, имея от Господа талант, моей худости врученный, не хотел его в земле сокрыть, да не прыму за то осуждения, но потщился алфавит художества сего, еже есть все члены тела человеческого, мастерству нконному во употребление приходящие, написать во образ н пользу всем люботщателям честной сей хитрости.— Всевас, братья мон, их же ради положил труды син, прилежно молю о теплой молитве ко Господу, дабы мие, образы Его и слуг святых на земле писавшему, само Лицо Его божественное и всех Его утодинков узреть во дарствии небесном, где честь Его и слава воспевается ото всех бесплотных, наме и поисло, на во веки веков. Аминь»

Пока он писал, из-за темного леса, как раскаленный уголь, показался край содица, и что-то пронеслось по

земле и по небу, подобное музыке.

Белые голубн вспорхнулн нэ-под кровельного выступа н зашелестелн комльями.

Ауч проинк сквозь окно в мастерскую Евтихия, упал на икону Иоанна Предтечи, и позлащениме крылья, внутри багряно-золотистме, как пламя, снаружи белме, как снег, широко распростертие в лазуриом небе над желотою землей и черным океаном, подобные крыльям исполниского лебедя, вдруг заблестели, завкскрились в пургиуре солица, словно ожнавившьес верхътестетенного жизыко.

Евтихий вспомнил свой сон, взял кисть, обмакнул ее в алую черлень и написал на белом свитке Предтечи Кры-

латого:

Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет во храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, которого вы желаете. Вот Он илет.

# 

# AHTHURPHUT (DETP N ANGKEGN)

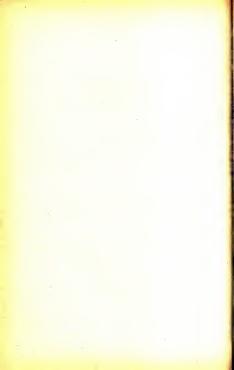

## КНИГА ПЕРВАЯ

#### ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕНЕРА

.

не бывал еще, а щенят его народилось — полна поднебесная. Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо антихристово строят. А как устроят, да вычистят гладко везде, так сам пя слов вовемя и явится. При дверях уже — скоро будст!

Это говорна старик лет пятидесяти в оборванном подьяческом кафтане молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босую ногу, сидевшему за столом.

— И откуда вы все это знаете?— пронзнес молодой человек.— Писано: нн Сын, нн ангелы не ведают. А вы

Он помолчал, зевнул и спросна:

— Из раскольников, что ли?

Православный.

— В Петербург зачем приехал?

 С Москвы взят из домишку своего с приходными н расходными книгами, по доиошению фискальному во взятках.

— Брал?

 Брал. Не из неволн нли от какого воровства, а по любви и по совести, сколько кто даст за труды наши приказные.

Он говорил так просто, что, вндно было, в самом деле ие считал взятки грехом.

— Й ко обличенню вины моей он, фискал, инчего не донес. А только по запискам подрядчиков, которые в омых пис годы по-небольшому дваван, насчитано оных дач на меня 215 рублев, а мие платить нечем. Нящ есмь, стар, кокрбен, и убог, и увечен, и мизереи, и приказных дел нестн не могу — быо челом об отставке. Ваше премялосердное высочество, призри благоутробнем щедрот своих, заступись за старца безакступного, да освободи от оного

платежа неправедного. Смилуйся, пожалуй, государь

царевич Алексей Петрович!

Паревич Алексей встретил этого старика иссколько месяцев назад в Петербурге, в церкви Симеока Богоприница и Аниы Пророчицы, что близ речки Фонтаниой и Шереметевского двора на Литейной. Заметив его по необичной для приказыки, давко не бритой седой бороде и по истовому чтению Псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подъвчим Московского Артиллерийского приказа, Ларионо Докукиным; приехал он из Москвы и остановился в доме просвярии той же Симеоновской церкви; упомячул о инщете своей, о фиксальном доношении; а также, едва нес первых слов — об Антикристе. Старик показался царевичу жалким. Он велел ему придти к себе на дом, чтобы пломус советом неднъзвим.

Теперь Докукии стоял перед инм. в своем оборваниом кафтанишке, похожий на инщего. Это был самый обыкио венный подьячий из тех, которых зовут черинлывыми душами, приказными строками. Месткие, точно окамиельем, морщины, жесткий, холодымы ваглад маленьких тусклых глаз, жесткая запущенияя седая борода, лицо серое, скучное, как те бумаги, которые он переписывал; корпел, корпел, кад инми, должно быть, лет тридцать в своем приказе, брал взятки с подрядчиков по любви да по совести, а может быть, и клузинчал, — и вот до чего вдруг доду-

мался: Антихрист хочет быть.

«Уж не плут ли?»— усумнился царевич, вглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорес что-то простолущию и беспомощию, угримое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одном неполявиямию мыха-рыз

— Я еще и по другому делу из Москвы приехал, — добавил старик и как будто замялся. Неподвиживя мысль с медлениям усилием проступкал в жестких чертах его. Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманиую прореку бумаги и подал их царевичу.

Это были две тоиенькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупно и четко подъяческим

почерком.

Алексей начал их читать рассеянию, но потом все с большим и большим вииманием.

Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и Апокалипсиса об Антихристе, о коичиие мира. Затем — воззвание к «архипастырям великой России и всей вселеииой», с мольбою простить его, Докукииа, «дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от миогой скорби своей и жалости, и ревиости к церкви», а также заступиться за иего перед царем и прилежио упросить, чтоб ои его помиловал и выслушал.

Далее следовала, видимо, главиая мысль Докукина:

«Повелено человеку от Бога самовластиу быть». И наконец — обличие государя Петра Алексеевича:

«Ныие же все мы от онаго божественного дара самовластной и свободной жизии отрезаемы, а также домов и торгов, землевладельства и рукодельства, и всех своих прежиих промыслов и древле установленных закоиов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом, из места в место, из града в град гонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой и язык, и платье изменили, головы и бороды обрили, персоиы свои ругательски обесчестили. Нет уже в иас ии доброты, ни вида, ни различия с ниоверными; но до конца смесилися с инми, делам их навыкли, а свои христианские обеты опровергаи и святые церкви опустощили. От Востока очи смежили: на Запал ноги в бегство обратили. страиным и неведомым путем пошли и в земле забвения погибли. Чужих установили, всеми благами угобзили, а своих, природных гладом поморили и, бьючи на правежах, иесиосиыми податями до основания разорили. Иное же и сказать исудобио, удобиее устам своим ограду положить. Но весьма сердце болит, видя опустошение Нового Иерусалима и люд в бедах язвлеи иестерпимыми язва-MHIN

«Все же сие. — говорилось в заключение. — творят нам за имя Господа нашего Инсуса Хоиста. О, таниственные мученики, не ужасайтесь и не отчанвайтесь, станьте добое и оружием Креста вооружитесь на силу антихристову! Потерпите Господа ради, мало еще потерпите! Не оставит нас Христос, Ему же слава ныие и присио. и во веки веков. Амииь!».

— Для чего ты это писал?— спросил царевич, дочитав тетрадки.

— Одио письмо такое же намедии подкинул у Симеоиовской церкви на паперти. — отвечал Докукии. — Да то письмо, найдя, сожгли и государю не донесли и розыску ие делали. А эту молитву прибить хочу у Троицы, возле дворца государева, чтоб все, кто бы ии читал, что в ией иаписано, знали о том и донесли бы его царскому величеству. А написал сие во исправление, дабы некогда, пришед в себя, его царское величество исправился.

«Плут!— опять промелькиуло в голове Алексея.— А. может быть, и доносчик! И догадал меня чеот связать-

ся с иим!»

— А знаешь ли, Ларион, — сказал ои, глядя ему прямо в глаза, — знаещь ли, что о сем твоем возмутительном и буитовском писании я, по должиости моей гражданской и свиювией, государю батюшке доиести имею? Воинского ке Устава по артикулу двадцатому, кто против его всличества хулительными словами погрешит, тот живота лишеи и отсечением годовы казем будет.

- Воля твоя, царевич. Я н сам думал было с тем

явиться, чтобы пострадать за слово Христово.

Он сказал это так же просто, как только что говорил о взятках. Еще пристальнее вгляделся в иего царевич, Перед ним был все тот же обыкновенный подрачий, приказная строка; все тот же холодими тусклый взгляд, скучное лицо. Только в самой глубине глаз опять зашевелилось что-то медленими усилием.

В уме ли ты, старик? Подумай, что ты делаешь?
 Попадешь в гариизонный застенок — там с тобой шутить ие будут: за ребро повесят, да еще прокоптят, как вашего

Гришку Талицкого.

Талицкий был одии из проповедников коица мира и второго пришествия, утверждавший, что государь Петр Алексеевнч — Антихрист, и иесколько лет тому назад казиениями страшною казимо копчения на медлениом огис.

 За помощью Божней готов и дух свой предать, ответил старик.— Когда ис имие, умрем же всячески. Надобио бы что доброе сделать, с чем бы предстать перед

Господом, а то без смерти и мы не будем.

Он говорил все так же просто; но что-то было в спокойном лице его, в тихом голосе, что внушало уверенность, что этот отставной артильерийский подъячий, обвидемивамый во взятках, действительно пойдет на смерть, не ужасаясь, кат один из тех таниственных мучеников, о которых он упоминал в своей молятье.

«Нет, — решил вдруг царевич, — не плут и не доиосчик, а либо помешаниый, либо в самом деле мученик!»

Старик опустил голову и прибавил еще тише, как будто про себя, забыв о собеседнике:

Повелено от Бога человеку самовластиу быть.

Алексей молча встал, вырвал листок из тетрадки, зажег его о горевшую в углу перед образами лампадку, вынул отдушник, откома двеопу печки, сунул туда бумаги. полождал, мешая кочеогой, чтоб они сгорели дотла, и когда остался лишь пепел, подошел к Докукниу, который, стоя на месте, только глазами следна за ним положна оуку на плечо его и сказал:

— Слушай, старик. Никому я на тебя не донесу. Вижу, что ты человек правднвый. Верю тебе. Скажи: хочешь мие лобоа?

Докукии не ответил, но посмотрел на него так, что не нужно было ответа.

 А колн хочешь, выкинь дурь из головы! О бунтовских письмах и думать не смей — не такое имиче воемя. Ежели попадещься, да узнают, что ты был у меня, так н мне худо будет. Ступай с Богом и больше не поиходи никогда. Ни с кем не говори обо мне. Коди сполцивать будут, модчи. Да уезжай-ка поскорей из Петеобуога. Смотри же. Ларнои, будешь поминть волю мою?

 Куда нам из воли твоей выступить? — проговорил Локукии. — Видит Бог, я тебе верный слуга до смерти.

 О доносе фискальном не хлопочи. — продолжал Алексей.— Я слово замолваю, где надо, Будь покоен. тебя освободят от всего. Ну. ступай... иди нет. постой, да-

Локукин подал ему большой синий клетчатый, полинялый и дыоявый, такой же «мизерный», как сам его владелец, носовой платок. Царевич выдвинул ящик маленькой ореховой конторки, стоявшей рядом со столом, вынул оттуда, не считая, серебром и медью рублей двадцать — для иншего Докукниа целое сокровище — завернул деньги в платок и отдал с ласковой улыбкою.

 Возьми на дорогу. Как вернешься в Москву, закажи молебен в Архангельском и частицу вынь за здравне раба Божия Алексея. Только смотри, не проговорись,

что за царевича.

Старик взял деньги, но не благодарил и не уходил. Он стоял по-прежнему, опустив голову. Наконец, поднял глаза и начал было торжественно, должно быть, заранее приготовленную речь:

 Как доевле Самсону утолил Бог жажду через осанную челюсть, так и имие тот же Бог не учнит ан челез мое неразумение тебе, государь, нечто подобное и поохдалительное?

Но вдруг не выдержал, голос его пресекся, торжественная речь оборвалась, губы задрожали, весь он затрясся и повалнася в иогн царевнчу.

11\*

— Смилуйся, батюшка! Послушай нас бедных, вопиющим, последних рабов томх! Порадей за веру христинскую, воздавития и досмотри, даруй церкви мир и единомыслие. Ей, государь царевич, дитятко красное, церковное, солившко ты наше, мадежда Российская! Тобой хочет весь мир просветиться, о тебе люди Божии расточенные радуются! Если не ты по Господе Боге, кто нам поможет Поопали, поопали мы вес без тебя, оодимый. Смилуйся!

Он обинмал и целовал ноги его с рыданием. Царевич слушал, и ему казалось, что в этой отчаянной мольбе доносится к иему мольба всех погибающих, «оскорбляемых

и озлобляемых»— вопль всего народа о помощи.

— Полно-ка, полно, старик, — проговорил он, наклонившись к нему и стараясь поднять его. — Разве я не знаю, не вижу? Разве не болит мое сердце за вас? Одно у нас горе. Где вы, там и я. Коли даст Бог, на царстве буду — все сделаю, чтоб объегчить народ. Тогда и тебя не забуду: мне верные слуги нужны. А пока терпите да молитесь, чтобы скорее дал Бог совершение — буде же воля Его святая во весм!

Он помог ему встать. Теперь старик казался очень дряждым, слабым и жалким. Только глаза его сияли такою одлостны, как будто он уже вилел спасение России.

Алексей обнял и поцеловал его в лоб.

— Прощай, Ларион. Даст Бог свидимся, Христос с тобой!

Когда Докукии ушел, царевич сел опять в свое кожаное кресло, старое, прорванное, с волосяною обивкою, торчавшею из дыр, но очень спокойное, мягкое, и погрузил-

ся не то в дремоту, не то в оцепенение.

Ему было двадцать пять лет. Он был высокого роста, худ и узок в плечах, со впалою грудью; лицо томе узкое, ло страиности длинное, точно вытянутое и заостренное книзу, старообразное и болезененое, со смутло-желтым цветом кожи, как у людей, страдающих печенью; рот очень маленький и жалобный, детский; непомерно большой, точн лысый, крутой и круглами лоб, обрамленный жидкими косицами длинных, примых червых волос. Такие лица бывают у монастърских служек и сельских дьячков. Но когда он улыбался, глаза его сияли умом и добротою. Лицо сразу молодело и хорошело, как будто освещалось тиким внутрениям светом. В эти минуты напоминал он дела свото. Тишайшего цари Алексея Михайловича в молодости.

Теперь, в грязном шлафроке, в стоптанных туфлях на босу ногу, заспанный, небритый, с пухом на волосах, он мало похож был на сына Петра. С похмелья после вчерашией попойки проспал весь день и встал недавио, только перед самым вечером. Через дверь, отвореиную в соседиюю комиату, видиа была иеубранная постель со смятыми

огромными пуховиками и несвежим бельем.

На рабочем столе, за которым он сидел, валялись в беспорядке заржавевшие и запыленные математические инструменты, старинная сломанная кадиленка с ладаном, табачиая терка, пеньковые пипки, коробочка из-пол пулоы для волос, служившая пепельинцей; вороха бумаг и груды книг в таком же беспорядке: рукописные заметки ко всемириой Летописи Барония покрывала куча картузиого табаку; на странице раскрытой, растерзанной, с оборваниым корешком, Книги, имениемой Геометрия или Землемерие радиксом и циркулем к наичению мудролюбивых тшателей, лежал иедоеденный соленый огурец; на оловяииой тарелке — обглоданная кость и липкая от померанцевой настойки рюмка, в которой билась и жужжала муха. И по стенам с ободранными, замаранными шпалерами из темио-зеленой тоавчатой клеенки, и по закоптелому потолку, и по тусклым стеклам окои, не выставленных, иесмотря на жаркий конец июня, - всюду густыми чериыми роями жужжали, кишели и ползали мухи.

Мухи жужжали над инм. Он вспомина драку, которой комплась вчеращияи попойка. Жибанда у дарил Засыпка, Засыпка — Захлюстку, и отец Ад и Грач с Молохом свалились под стол; это были проавища, данные царевичем его собутылыникам, «за домовиую издежку». И сам ои, Алексей Грешный — тоже прозвище — кого-то бил и драл за волосы, ио кого именю, не поминт. Тогда было смеш-

ио, а теперь гадко и стыдио.

Голова разбаливалась. Выпить бы еще помераицевой, опохмелиться. Да леив встать, повзать сдугу, лень двицуться. А сейчас надо одеваться, напяливать узкий муидирими кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильше болит голова, и ехать в Летий сад на маскарадное сборище, где велено быть всем «под жестоким штрафом».

Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и в стрякотки-блякотки. Вольной вътерошенный чижик в клетке под окном изредка чирикал жалобно. Мантинк высоких, стоячих, с курантным боем, англайских часов — двиниший подрок отда — тикал однообразию. Из комиат верхиего жилън слышались унилые бесконечные гаммы, которые разыгрывала и адребезжащем, стареньком немецком клавесние жена Алексея, кронпринцесса София Шарлотта, дочь Вольфенбюттельского герцога. Он вдоуг вспомина, как вчера, пьяный, оугал ее Жибанде и Захлюстке: «Вот жену мне на шею чертовку навязали: как-де к ней ин приду, все сердитует и не хочет со мною говоонть. Этакая фоя немецкая!»—«Не хосощо. подумал он.— Много я пьяный лишних слов говоою, а потом себя очень зазнраю»... И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фоя? Больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стооне, такая же несчастная, как он. И она его любит — может быть, она одна только и любит его. Он вспомина как они намедни поссорились. Она закричала: «Последний сапожник в Геомании дучше обращается со своею женою. чем вы » Он злобно пожал плечами: «Возвоащайтесь же с Богом в Геоманию!..»—«Да, если бы я не была...» н не кончная, заплакала, указывая на свой живот — она была беременна. Как сейчас, видит он эти припухшне, бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру только что бедняжка нарочно для него припудрилась струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему от беременности н такому жалкому, детски-беспомощному лицу. Ведь он н сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет по временам внезапною и безнадежною, острою до боли, нестерпимою жалостью. Зачем же он мучит ее? Как не грешно ему. не стыдно? Даст он за нее ответ Богу.

Мухи одолели его. Косой, горячий, красный луч захо-

Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиною к окну и уставнася глазами в печку. Это была огромная, с оезными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками, голландская печь из оусских кафельных изоазцов. скованных по углам медными гвоздиками. Густыми коасно-зелеными и темно-фиолетовыми красками по белому полю выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения - и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебною яркостью. И в тысячный раз с тупым любопытством царевну разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи. Мужик с балалайкой: мизыки имножаю: человек в кресле с книгою: пользую себя; тюльпан расцветающий: дих его сладок: старик на коленях перед красавицей: не хочи старого любити: чета, силящая пол кустами: совет наш благ с тобою: и березинская баба, и французские комеднанты, и попы, кнтайский с япоиским, и

Днана, и сказочная птица Малкофея.

А мухи все жужкат, жужжат: и маятинк тикает; и инжик унмо піщит; и таммы доносятся сперху, и кринк детё со двора. И острый, красный дуч солица тупест, темнеет. И разноцветные фитурки движутся. Французские комеднанты играют в чехарду с березинскою бабою; япомский поп подмитивает птице Малкофее. И все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромняя липкая черная муха, которая уже не в ромме, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошю, спокойно, и изчего бы не было, корме тякой, темной, карасной мула.

Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. «Смидуйся, батощка, надежда Российская!» — провзучало в нем с потрясающей силою. Он оглянул нерящлиную комиату, себя самого — и, как режущий глаза, багровый луч солица, залил ему лицо, обжег его стид. Хороша «надежда Российская!» Волка, сои. лемь. ложь. гозя ы этот вечный

подлый страх перед батюшкой.

Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйтн, бежать! «Пострадать за слово Христово, прозвучали в ием опять слова Докукнна.— Человеку повелено от Бога самовластну быть». О да, скорее к ним, пока еще ие поздно! Они зовут и ждут его, «таниствеиные мученики».

Ои вскочна, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратиое —

и замер весь в ожиданни, прислушиваясь.

В тишине загудели медлым, медлениям, певучим гулом курантиого боя часы. Пробило девять, и когда последий удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасъчка Большого.

 Ехать пора. Одеваться прикажете? проворчал он, по своему обыкиовению, с такою элобиою угрюмостью,

точио обругал его.

Не надо. Не поеду, — сказал Алексей.

— Как угодно. А только всем велено быть. Опять

станут батюшка гиеваться.

— Ну. ступай, ступай, — хотел было прогнать его царевич, ио, ваглянув на эту вэтерошениую голову с пухом в волосах, с таким же иебритым, намятым, заспанным лицом, как у иего самого, вдруг вспомим, что это ведь его-то. Афанасычча, он и драл вчера за водоски.

Долго царевнч смотрел на старика с тупым иедоумеинем, словио только теперь проснулся окоичательно.

Последний коасиый отблеск потух в окие, и все соазу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, иаполинла и заткала комиату серою сеткою.

А голова в дверях все еще торчала, как прилеплеиная, не подаваясь ни взад, ни вперед.

— Так понкажете одеваться, что лн? — повтоона Афанасын с еще большею угоюмостью.

Алексей безналежно махиул оукою.

Ну. все оавно, давай!

И видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-

то, прибавна: Еще бы померанцевой, опохмелиться? Дюже голова

трещит со вчерашиего... Старик не ответна, но посмотрел на него так, как будто

хотел сказать: «Не твоей бы голове трещать со вчераш-Hero!»

Оставшись один, царевич медленио заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнулн, потянулся н зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяння, жажда великого действия, мгиовениого подвига - все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, более страшиою, чем вопль и рыдаине, безиадежною зевотою.

Через час, вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий, зеленого немецкого сукна с коасными отворотами и золотыми галунами мундио преображенской гвардин сержаита, он ехал на своей шестивесельной верейке винз по Неве к Летнему саду.

П

В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в Летием саду праздинк Венеры в честь древней статуи, которую только что понвезли из Рима и должиы были поставить в галерее над Невою.

«Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля», — хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море наи в чужих краях, государыия посылала ему вести о любимом детище: «Огород наш раскинулся изрядно н лучше прошлогоднего: дорога, что от палат, клеиом н дубом едва не вся закомлась, и когда ни выйду, часто сожалею, друг мой сердешненькой, что не вместе с вамн гуляю». — «Огород наш зелененек стал: уже почало смолою пахнуть»— то есть, смолнстым запахом почек.

Действительно, в Летнем саду устроемо было все «рсулярию по плану», как в «славиом огороде Версальском». Гладко, точно под гребенку, острижениме деревья, геометрически-правильные фитуры детинков, прямые каналы, четырехутольные пруды с лебедями, остроижами и беседками, затейливые фонтания, бесконечиме аллен —«першпектным», высокие лиственные изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зад, —«Алодей убеждали, чтобы гулять, а когда утрудится кто, точас найдет довольно лавок, феатров, лабирингов и тапеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое всеслаюстное уседнение».

Но царскому огороду было все-такн далеко до Версаль-

ских садов.

Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных роттердамских луковиц. Только скромиме севериые дветы — любимый Петром пахучий калуфер, махровые пноиы и уныло-яркие георгииы — росли здесь привольнее. Молодые деревца, привозимые с неимоверными трудами на кораблях, на подводах из-за тысяч верст — из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландин — тоже хноели. Скудно питала их слабые корни чужая земля. Зато, «подобно как в Веосалии», расставлены были вдоль главных аллей моамооные бюсты - «гоудные штуки»— и статун. Римские императоры, гоеческие философы, однипийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикую страну гиперборейских варваров. То были, впрочем, не доевине подлининки, а лишь новые подражания плохих нтальянских и немецких мастеров. Боги, как будто только что сняв парики да шитые кафтаны, богини - кружевные фонтанжи да роброны и, точно сами удивляясь не совсем приличной наготе своей, походили на жеманиых кавалеров н дам, иаученных «поступи фоанцузских учтныств» пон дворе Людовика XIV или герцога Орлеанского.

По одной на боковых аллей сада, по направлению от боньшого пруда к Неве, ше, даревич Алексей. Рядом с бины ковыляла смешная фигурка на кривых ножках, в потертом немецком кафтане, в огромном парике, с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека, внезапио разбуженного. Это был цейхдиректор оружейной канцелярии и новой типографии, первый в Петербурег городке печатного дела мастер, Михайло Петрович

Аврамов.

Сын дьячка, семнадцатилетним школьииком, прямо от Часослова и Псалтыри, он попал на торговую шияву,

отправляемую из Кроишлота в Амстердам, с грузом детя, юфти, кожи и десятка «российских младенцев», выбраинях из ребят, которые поостряе», в изуку за море, по указу Петра. Научившись в Голландии отчасти геометрии, но больше мифологии, Аврамов «был тамошинии жителями похвален и печатными курантами опубликован». От природы не глуппай, даже «вострый» малый, но, как бы раз навсегда изумленный, сбитый с толку слищком внезапным переходом от Псалтыри и Часослова к басиям Овядия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто, подобное родимчику, который делается у перепутанных со сна масныки детей. С той поры так и осталось на лице его это выражение вечиби растеорянности, ошеломлениести.

 Государь царевич, ваше высочество, я тебе как самому Богу исповедуюсь, — говорил Аврамов однообразным плачущим годосом, точно комар жужжал. — Зазиоает меня совесть, что поклоиземся, булучи хоистианами.

идолам языческим...

Каким идолам?— удивился царевич.

Аврамов указал на стоявшие, по обеим сторонам аллеи, мраморные статуи.

— Отды и деды ставили в домах своих и при путяк икони святиме; мы же стандимся того, ио бесствадиме поставляем кумиры. Икоим Божьи имеют на себе силу Божью; подобно тому и в идолах, иконах бесовых, преблемет на бесовская. Служили мы додиссь единому півлиственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельнидственному в весекверной Венус, блудиой богине, служить собираемся, надворять служения те машкерадами, и не мият греха, понеже, говорят, самих тех богов отнюдь в натуре неголявниям е их бездунныме в домах и огородах не для чего-де иного, как для украшения, поставляются. И в том весьма, с конечной патубой души своей, заблуждаются, ибо натуральное и сущее бытие сии ветхие боги имеют...

— Ты веришь в богов?— еще больше удивился царевич.

— Верю, ваше высочество, свидетельству святых отцов, что боги суть бесы, кои, изгнаим именем Христа Распятого из капищ своих, побежали в места пустые, темные, пропастиме и утнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы не сущими — до времени. Когда же оскудело древнее христивиство, и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, повыполали из вор своих: точь-в-точь как всякое непотребное червие и жужелица и прочая ядовитая гадина, излезая из янц своих, людей жалит, так бесы из ветхих сих идолов — личии своих исходя, христианские души уязвляют и погубляют. Поминшь ди, наревич видение иже во святых отна Исаакия? Благолепине девы и отроки, их же лица были аки солица, ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие гласы мусикийские и, утоулив его, оставили еле жива и так поругавшись, исчезан. И познал святой авва, что были то ветхие боги эллино-римские — Иовиш . Меркуриуш. Аполло и Венус, и Бахус. Ныие и нам, грешным, являются бесы в подобных же видах. А мы дюбезно понемаем их и в гиусных машкерах, смесившись с ними, скачем и пляшем да все вкупе в преглубокий тартар вринемся, как стадо свиное в пучину морскую, не помышляя того, невежды, сколь страшнейшие суть самых скаредных и черных эфиопских рож сии новые, депообразные, содинеподобиые, белые черти!

В саду, иссмотря на июньскую иочь, било почти темно, Небо заволакивали инажие, черими, душиме, грозовые тучи. Иллюминации еще не зажигали, праздник не начинался. Воздух бил тих, как в комнате. Заринццы или чемдалекие безгромине мольния вспыхивали, и с каждою вспышкою в голубоватом блеске вдруг выделялись почти из чемном режущей глаз белизиом мрамориме статуи на чериой зелени шпалер по обенм сторонам аллен, точно вдруг белье призраки вывступали и потом опять исчезали.

Царевич, после того, что слышал от Аврамова, смотрел на них уже с новым чувством. «А ведь и в самом деле,—

думал он, - точно белые черти!»

Послышались голоса. По звуку одного из инх, иегромкому, сиповатому, а также по красной точке угля, горешего, должно быть, в тлиняной голландской трубке высота этой точки обличала исполниский рост курильщика — царевни узила отца.

Быстро повериул ои за угол аллеи в боковую дорожку лабиринта на кустов сиреии и букса. «Будто заяц в кусты шмыпул!»— подумал тотчас со злобою об этом движении своем, почти испроизвольном, ио все же унизительно тоусляюм.

— Черт знает, что ты такое говоришь, Абрамка!— продолжал он с притворною досадою, чтобы скрыть свой стыд.— В уме ты, видио, от миогого чтения защелся.

Юпитер (церковнослав.).

— Сущую истину говорю, ваше высочество,— воаразыл Аврамов, не обижаясь.— Сам я на себе познал ту иечистую силу богов. Подустни меня сатана у батюшки твоего, государя, Овидиевых и Вергианевых кинжиц просить для печатания. Олну на опика, с абриками скверных богов и прочего их сумасбродного действа, я уж в печать издал. Ис той пры обезумился и впал в ненасытный блуд, и отступила от меня спал Господия, и стали мие являться в сонимх видениях всякие боги, особливо же Бахус и Венус...

— Каким подобнем?— спросил царевич не без любопытства.

— Бахус — подобнем тем, как персона еретнка Мармана Лютера пишется — немец краснорожий, брюхо,
что півная бочка. Венус же сначала девкою гулящею прикинулась, с коей, живучі в Амстердаме, свалядся я блудно: тело голос, белое, как кипень, уста черваеные, очи
похабиме. А потом, как очнулся я в предбаннике, где и
приключнась мие та пакость — обернулась лукавав ведьма отца-протопопа дворовою девкою Акулькою и, рутаючи,
что мещаю-де ей в бане париться, нагло меня по лицу
мокрым веником съездила и, выкосмив во двор, в сугроб
сиета — дело было анмою — повалилась и тут же по ветру порошею развеждась.

— Да это, может быть, Акулька н была!..— рассмеялся царевич.

Аврамов хоте, что-то возразить, но вдруг замолчал. Опять послышались голоса, опять зарделась в темноте красная, точно кровавая, точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела сына с отцом в месте, слишком узком, чтобы разойтись. У царення и тут еще мелькирула было отчаянная мысль — спрятаться, проскользнуть или опять шмытнуть зайцем в кусты. Но было поздно. Петр увидел его надали и крикнул:

— Зоон!

По-голландски зоон значит сын. Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился тем более, что в последнее время отец перестал говорить с ним вовсе, не только по-голландски, но и по-русски.

Он подошел к отцу, сиял шляпу, низко поклонился и поцеловал сначала полу его кафтана.— на Петре был сильно поношенный темно-зеденый преображенский полковиичий мундир с красимым отворотами и медимым пуговицами,— потом жесткую мозолиструю руку.

Спасибо, Алеша! — сказал Петр, и от этого давно

ие слыханного «Алеша» сердце Алексея дрогнуло.-Спаснбо за гостинец. В самую нужиую пору поншелся. Мой-то ведь дуб, что плотами с Казани плавили, бурей на Ладоге разбило. Так, ежели б не твой подарок, с иовым-то фрегатом и к осени бы. чай, не управились. Да и лес-от — самый добрый, крепкий что твое железо. Давно я этакого изрядного дуба не видывал!

Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. В своей наследственной вотчине, в Порецкой волости Нижегородского края, давио уже тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу, на тот случай, когда ему особенио понадобится милость батюшки. Проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву, как раз вовремя, и подарил отцу. Это была одиа из тех маленьких, робких, иногда неумелых, услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он. впрочем, не обманывал себя — знал, что и эта услуга, так же как все прежине, будет скоро забыта, что и эту случаниую, мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большею суровостью. И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости,

сердце забилось от безумиой надежды. Он пролепетал

что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что «всегда для батюшки рад стараться», и хотел еще раз поцеловать руку его. Но Петр обенми руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо, с полными, почти пухлыми шеками, со вздеонутыми и распушенными уснками, -- «как у кота Котабрыса», говорили шутники, — с прелестиою улыбкою на изви-листых, почти женственно-нежных губах; увидел большие темные, ясные глаза, тоже такне страшные, такне милые, что когда-то они синансь ему, как сиятся ваюбленному отроку глаза прекрасной женщины; почувствовал с детства знакомый запах — смесь крепкого киастера, водки, пота н еще какого-то другого не противного, но грубого солдатского казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате - «конторке» отца; почувствовал тоже с детства знакомое, жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посереди-

всем, как у бабушки!»

не, такою странною, почти забавною на этом грозиом лице: ему казалось, а может быть, синлось только, что ребенком, когда отец брад его к себе на колени, он целоПетр, целуя сына в лоб, сказал на своем ломаниом голландском языке:

— Good beware ù! Да хранит вас Бог!

И это немного чопорное голландское «вы» вместо «ты» показалось Алексею обаятельно любезным.

Все это увидел он, почувствовал, как в блеске заринцы. от пето,— как всегда, подертивая судорожно плечом, закидывая голову, сильно, по-солдатски размахивал на ходу правное рукою, своим обыкновению шагом, таким быстрым, что спутники, чтобы поспеть за иим, должиы были почти бежать.

Асексей пошел в другую сторому все по той же узкой гропе темного лабиринта. Аврамов не отставал от ието. Он опять заговорил, теперь об архимандрите Александро-Неаской Лавряв, царском духовнике Феодосии Яновском, которого Петр, назначим в-аминистратором духовимх дел», поставил выше первого саиовинка церкви, престарелого наместника патриаршего престола, Стефана Яворского, и которого многие подозревали в «доторстве», в тайном замысае упразданить почитание якои, мощей, соблюдение постов, монашеский чии, патриаршество и прочие уставы православной церкви. Иные полагали, что Феодосий, или попросту Федоска, мечтает сделаться сам патривархом.

— Сей Федоска, сущий афенст, к тому ж н деракий поганец, — говорил Аврамов, — вкрадшися в миогоутружденную святую душу монарха и обольстя его, сиедо разоряет предания и законы христнанские, славолобное и сластолюбное вводит эпикурское, паче жс свинское, жите. Он же, беснующийся среснарх, с чудотворной икоим Богородицы Казанской венец ободрал: «ризничий, дай мож!» кричал и реала проволоку, и золотую цату рвал чеканной работы, и клал себе в карман при всех нагло. Он же, злой сосуд и самый пакостинк, от Бога отвертел, рукописание бесам дал и Спасов образ и Животворящий Крест потоптать, шаленый козел, и поплевать хотмура с потоптать с п

Царевич ие слушал Аврамова. Он думал о своей радости и старался заглушить разумом эту иеразуминую, как теперь ему казалось, ребяческую радость. Чего он ждет? На что иадеется? Примирения с отцом? Возможию ли оно, да и хочет ли он сам примирения? Не произошало ли между иним то, чего исьазы забыть, исьлья простить? Он вспомина, как только что притался с подлочавачьей трусливостью; вспомина Докукнва, его обличительную молитву против Петра и множество других, еще более страшимх, неогразмымх обличений. Не за себя одного он востал на отда. И вот, однако, достаточно было нескольких ласковых слов, одной улыбки — и сердце его ногом разметилнось, раставло — и он уже готов упасть к ногам отда, все забыть, все простить, молить сам о прощении, как будто он вниоват; готов за одну еще такую ласку, за одну улыбку отдать сму снова душу свою. «Да неужели же. — подумал Алексей почти с ужасом, — неужели же. — толумал Алексей почти с ужасом, — неужели же. тотак любло?

Аврамов все еще говорил, точно бессонный комар жужжал в ухо. Царевну вслушался в последние слова его:

— Когда преподобный Митрофаний Воронежский увидел на крова с дворца царева Бахуса, Венус и прочих 
богов кумиры: «пока-де, сказал, государь не прикажет 
свертнуть идолов, народ соблазинощих, не могу войти в 
дом его». И дврь почти святителя, велел убрать идолов. 
Так прежде было. А имие кто скажет правду царю Не 
Федоска ан премечестивый, иконы нарицающий идолами, 
ндолов творящий иконами? Увы, увы изми До того дошло, 
что в самый сёй день, в сей час, инспровертнув образ Богрорациы, на место его воздвигает он бесогрогдиую и 
блудотворную икону Венус. И государь, твой багношка...

— Отвяжись тью тмеля, дуока!— вдогу злобию коик-

— Отвяжись ты от меия, дурак!— вдруг злобио крикнул царевнч.— Отвяжитесь вы все от меня! Чего хнычете, чего лезете ко мне? Ну вас совсем...

Он выоугался испоистойно.

— Какое мие дело до вас? Ничего я ие знаю, да и знать не хочу! Ступайте к батюшке жаловаться: он вас рассудит!..

Они подходили к шкиперской площадке, у фонтана в Средней аллее. Здесь было миого народу. На них уже смотрели и прислушивались.

рели и прислушивались. Аврамов побледнел, как будто присел и съежился.

глядя на него своим растерянным взглядом — взглядом перепуганного со сна ребенка, у которого вот-вот сделается родимчик.

Алексею стало жаль его.

— Ну, небось, Петрович, — сказал он с доброю улмбком, которая похожа была на улмбку не отца, а дела, Тишайшего Лелекея Михайловича, — небось, не выдам Я заво, ты любишь меня... и батюшку. Только вперед не болтай-ка лишиего... И с виезапиою тенью, пробежавшей по лицу его, прибавил тихо:

 Коли ты и прав, что толку в том? Кому ныие правда нужна? Плетью обуха не перешибешь. Тебя... да н меия никто не послушает.

Между деревьями блесиули первые огин иллюминацин: разношестные фонарики, плошки, пирамиды сальных свечей в окнах и между точеными столбиками сквозной крытой галерен над Невою.

Там уже, как значилось в реляции праздиества, «убрано было зело церемониально, с превеликим довольством во всем».

Галерея состояла из трех узких и длиниых беседок. В главной, средней — под стеклянным куполом, нарочно устроенным французским архитектором Леблоном, готово было почетное место — мраморное подножие для Петербургской Венеры.

111

«Венус купил,— писал Беклемишев Петру из Италии.— В Риме ставят ее за-велико. Ничем ие разинтся от Флорентинской (Медической) славиой, но еще дучие. У иезнаемых людей попалась. Нашли, как рыли фундамент для иового дома. 2000 лет в земле пролежала. Долго стояла у папів в саду Ватиканском. Хоронюсь от охотников. Опасаюсь, о выпуске. Одиако она — уже вашего величествая.

Петр через своего поверенного. Савву Рагузинского, н караннала Оттобани вел переговоры с папою Клиногом XI, добиваясь разрешения вывезти куплениую статую в Россию. Папа долго не соглащался. Царь готов был пожитить Венеру. Наконец, после многих дипломатических обходов и происков, разрешение было получено.

«Господни капитан, — писал Петр Ягужинскому, лучшую статую Венус отправить из Ливорим сухим путем до Инзбрука, а оттоль Дунаем водою до Вены, с иарочным провожатым, и в Вене 6 адресовать оную вам. А понеже сия статуя, как сам знаешь, и там славится, того для сделать в Вене каретный станок на пружинах, на котором бы лучше можно было ее отправить до Кракова, чтобы не поведить чем, а от Кракова можно отправить паки водно».

По морям и рекам, через горы и равинны, города и пустыми, и, наконец, через русские бедиые селенья, дремучие леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на вольях, то на мягких пружинах, в своем темном ящике, как в кольбели нли в гробу, совершала

богиия далекое страиствие из Вечного Города в новорожденный городок Петербург.

Когда она благополучно прибыла, царь, как ин хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которой он так долго ждал и о которой так миого слышал,— все же победил свое истерпение и решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в Летием саду.

Шлюпки, верейки, ботики, эверсы и прочие «иовоманеоные суда» подъезжали к деоевянной лесенке, спускавшейся прямо к воде, и причаливали к вбитым у берега сваям с железиыми кольпами. Поиехавшие, выйля из лодок, подымались по лесенке в средиюю галерею, где при огиях иллюминации уже густела, шумела и двигалась иаоядиая толпа: кавалеом - в пветимх шелковых и баохатиых кафтанах, треуголках, при шпагах, в чулках и башмаках с пряжками, с высокими каблуками, в пышных пиоамидальных. с неестественио роскошными буклями, черных, белокурых, реже пудреных париках; дамы в широчайших круглых юбках на китовом усе — робронах, «на самый последний Веосальский манео», с длиниыми «шелёпами»— шлейфами, с оумянами и мушками иа липе, с коужевиыми фантажами, пеоьями и жемчугами на волосах. Но в блестящей толпе попадались и поостые. из грубого солдатского сукиа, военные мундиры, даже матросские и шкиперские куртки, и пахиущие дегтем, смазиые сапоги, и кожаные треухи голландских корабельщиков.

Толпа расступилась перед страниым шествием: дюжие царские гайдуки и гренадеры иесли на плечах с трудом, стибаясь под тяжестью, длиниый уэкий черный ящик, похожий на гроб. Судя по величине гроба, покойник был

иечеловеческого роста. Ящик поставили на пол. Государь, один, без чужой помощи, принялся его отку-

поривать. Плотиичьи и столярные инструменты так и мелькали в привычимх руках Петра. Он торопился и выдергивал гвозди с таким иетерпением, что оцарапал себе руку до крови.

Все толпились, теснясь, приподымаясь на цыпочки, заглядывая с любопытством друг другу через плечи и

головы.

Тайный советник Петр Андреич Толстой, долго живший в Италии, человек ученый, к тому же и сочинитель он первый в России начал переводить «Метамофорам» Овидия— рассказынал окружавшим его дамам и девицам о развалилах древиего храма Венеры.

 Проездом будучи в Каштель ди Байя близ Неаполя, видел и божницу во имя сей богини Венус. Город весь развалился, и место, где был тогда город, поросло лесом. Божница сделана из плинфов, архитектурою из-рядною, со столпами великими. На сводах множество напечатано поганских богов. Видел там и другне божинцы — Дианы, Меркурия, Бахуса, коим в местах тех пооклятый мучитель Нерои приносил жертвы и за ту свою к ним любовь купио с ними есть в пекле...

Петр Андреич открыл перламутровую табакерку на крышке изображены были три овечки и пастушок, который развязывает пояс спящей пастушке — поднес табакерку хорошенькой княгине Черкасской, сам понюхал

и прибавил с томиым вздохом:

 В ту свою бытность в Неаполе я, как сейчас помню, ниаморат был в некую славную хорошеством читаднику Фоанческу, Более 2000 чеовонных мие стоила. Ажно и до сей поом из сеодца моего тот амор выйти не может...

Он так хорошо говорил по-итальянски, что пересыпал и русскую речь итальянскими словами: инаморат — вме-

сто влюблен, читадинка — вместо гоажданка.

Толстому было семьдесят лет, но казалось не больше пятидесяти, так как он был крепок, бодо и свеж. Любезностью с дамами мог бы «заткнуть за пояс и молодых охотников до Венус», по выражению царя. Бархатиая мягкость движений, тихий бархатиый голос, бархатная нежная улыбка, бархатные, удивительно густые, черные, едва ли, впрочем, не крашеные брови: «бархатный весь, а жальце есть», говорили о ием. И сам Петр, не слишком осторожный со своими «птенцами», полагал, что «когда имеещь дело с Толстым, надо держать камень за пазухой». На совести этого «изящиого и превосходительного господина» было не одно темное, злое и даже кровавое дело. Но он умел хоронить коицы в воду.

Последние гвозди погнулись, дерево затрещало, крышка поднялась, и ящик открылся. Сначала увидели что-то серое, желтое, похожее на пыль истлевших в гробе костей. То были сосновые стружки, опилки, войлок, шерстяные

очески, положенные для мягкости.

Петр разгребал их, рылся обенми руками и, наконец, нашупав моаморное тело, воскликнул радостно:

— Вот она, вот!

Уже плавили олово для спайки железных скреп, котооые должны были соединить подножие с основанием статун. Аохитектор Леблон суетился, приготовляя что-то вроде подъемной машины с лесенками, веревками и блоками. Но сперва надо было на руках вынуть из ящика

Деищики помогали Петру. Когда один из них с иескромиою шуткою схватил было «голую девку» там, где ие следовало, царь наградил его такой пощечиной, что

сразу внушил всем уважение к богине.

Хлопья шерсти, как серые глыбы земли, спадали с гладкого мрамора. И опять, точио так же, как двести лет назад, во Флоренции, выходила из гроба воскресшая богиия.

Веревки натягивались, блоки скрипели. Она подымалась, вставала все выше и выше. Петр, стоя на лессике и укрепляя на подножии статую, охватил ее обеими руками, точно обиял.

— Венера в объятиях Марса!— не утерпел-таки уми-

лившийся классик Леблон.

— Так хороши они оба, — воскликиула молоденькая фрейлина кронприицессы Шарлотты, — что я бы, на месте царицы, приревновала!

Петр был почти такого же нечеловеческого роста, как статуя. И человеческое лицо его оставалось благородным рядом с божеским: человек был достоии богини.

Еще в последний раз качиулась она, дрогнула — и стала

вдруг неподвижно, прямо, утвердившись из подможни. То было изваяние Праксителя: Афродита Анадиомена — Пенорожденная, и Урания — Небесная, древияя финикийская Астарга, вавилонская Милитта, Праматерь сущего, великая Кормилида — та, что наполинал небо звезадами, как семенами, и разлила, как молоко из груди своей, Млечими Путь.

Своем, илечной ПУТЬ.

Она бівла и здесь все такая же, как на холмах Флоренции, где смотрел иа нее ученик Леонардо да Вичко в суеверном ужасс; и как еще раньше, в глубине Каппадо-кии, близ древнего замка Мацеллума, в опустевшем храме, где молька сей послединий поклониник ес бледный худень-кий мальчик в темных одеждах, будущий император Юлин Отступник. Все такая же невинияя и сладострастная, иагая и не стидящаяся наготы своей. С того самого для, как вышала из тысячелетней могым бек, из народа в народ, ингде ис останавливають, пока, наконец, в победоносном ществии, не достигла последних пределов земли — Гиперборейской Скифии, за которой уже нет ничего, кроме ночи и хаоса. И утвердившись на подножни, впервые взглянува как будто удивленными

н льобопытными очами на эту чуждую, новую землю, ма эти плоские мишистые толин, на этот странный город, подобиый селениям кочующих варваров, на это не денное, не ночное небо, на эти черпиме, сонные, страшные волны, подобные волнам подасмоного Стикса. Страна эта не похожа была на ее олимпийскую светлую родину, безнадем-на, как страна забвения, как темный Анд. И все-таки богиня ульбиулась вечною ульбкою, как улыбнулось бы солице, если бы проинкло в темный Анд.

Петр Андреич Толстой, по просьбе дам, прочел собственного сочинення внршн «О Купиде», древний анак-

реонов гими Эросу:

Некогда в оозах Любовь. Спящую не усмотрев Пчелку, ею ужалениый В пален оуки, заоылал. И побежав, и взлетев К Венус красавице: Гину я, мати, сказал, Гииу, умираю я! Змей меня малый кольнул С крыльями, коего пахари Пчелкой зовут. Венус же сыну в ответ: Если жало пчельное Столь тебе болезненио. Сколь же, чай, больнее тем, Коих ты. литя, язвишь!

Дамам, которые никаких русских стихов еще не знали, кроме церковных каитов и пса́льмов, показалась песенка очаровательной.

Она н кетати пришлась, потому что в это самое мтивение Петр собственноручно зажег н пустна вместо первой ракеты фейсрверка, летучую машину в виде Купидона с горящим факелом. Скользя по невидимой проволоке, Купидон полетел от талерен к парому на Неве,
где стояли щиты «для огненной потеки по плану фитильному», и факелом своим аэжег первую альсторию — жертвенник из бриллиантовых огней с двумя пылакощими рубиновыми сердцами. На одиом из них изумрудным огнем
выведено было латинское Р, на другом — С: Региз, Саtharina. Сердца слилнесь В одио, и появилась надпись: Из
лецу слили сочилию. Это означало, что богния Венус
и Купидо благословляют брачный союз Петра с Екате-

Появилась другая фигура — прозрачная, светящаяся картина-транспарант с двумя изображеннями: на одной стороне — бог Нептун смотрит на только что построенную средн моря крепость Кроншлот — с надписью: Videt et stupescit. Видит и удивляется. На другой — Петербург, новый город средн болот н лесов — с надписью: Urbs ubi silva fuit.  $\Gamma \rho a a_i$ , гле был лес.

Петр, большой любитель фейерверков, всегда сам

управлявший всем, объяснял аллегории эрителям.

С грохочушим свистом, снопами огненных колосьев, взвились под самое небо бесчисленные оакеты и в темной вышние рассыпались дождем медленно падавших, таявших, красных, годубых, зеденых, фиолетовых звезд. Нева отоазнла нх и удвонла в своем черном зеркале. Завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, зашипели, запоыгали швермеры; и водяные, и воздушные шары, лопаясь как бомбы, затрешали оглушительным треском, Откомансь пламенные чертоги с горяшими столбами. сводами, лестинцами — и в ослепительной, как солице, глубине вспыхиула последняя каотина: ваятель, похожий на титана Прометея — перед недоконченною статуей. которую высекает он резцом и молотом из мраморной глыбы; вверху Всевндящее Око в лучах с надписью Deo adiuvante.— С помощью Божией. Каменная глыба означала доевнюю Русь: статуя, недоконченная, но уже похожая на богнию Венус — новую Россию; ваятель был Петр.

Картнна не совсем удалась: статуя слишком скоро догорела, свалилась к ногам ваятеля, разрушилась Казалось, он ударял в пустоту. И молот рассыпался, рука поникла. Всевидящее Око померкло, как будто подозри-

тельно прищурнлось, зловеще подмигивая.

На это, впрочем, никто не обратил винмания, так как все бами авияты новым зредацем. В клубах дыма, освещенных радугой бенгальских огней, появилось огромное чудовище, не то коней, не то мей, с чещийчатым костом, колючими плавниками и крильями. Оно пламо по Неве от крепости к Астиему салу. Миожество додок, наполненных гребцами, тащили его на канате. В исполниской раковине на спине чудовища седел Негиту с длинибі белой бородой и трезубіем; у пог его — сирешы и тритоны, трубы вине и трубы: «тритоны северного Нептунуса в трубы свои, по морим шествуя, царя Российского фаму разносят», объясных один из зрителей, неромонах флота Гаврилы Бужинский. Чудовище выжело за собою шесть пар пустых, плотно закупоренных бочек с кардинальями Всениутейшего Собора, сидевшими верхом и крешю прива-

<sup>(</sup> vany (zar. taita).

занными, чтобы не упасть в воду, по одному на каждой бочке. Так они пылан гуськом, пара за павори, и звоном дудели в коровви рога. Далее следовал целый плот из таких же бочек с огромным чаном пнва, в котором плавал в деревянном ковше, как в лодке, князь-папа, архнерей бота Бахуса. Сам Бахус тут же сидел на плоском краю чана.

Под звуки торжественной музыки вся эта водяная машина медленно приблизилась к Летнему саду, причалила

у средней галерен, и боги вошли в нее.

Нептуи оказался царским шутом, старым боврином Семеном Тургеневык; скреиы, с длинивыи рыбыми хвостами, которые волочились, как шлейфы, так что ног почти не видно было, — дворовыми, девками; гритопы — коню-хами генера-ледмирала Апраксина; сатир или пан, сопровождавший Бахуса, — французским танцмейстером князя что можно было подумать — иоги у него козлиные, как у что можно было подумать — иоги у него козлиные, как у что можно было подумать — иоги у него козлиные, как у что можно было подумать — иоги у него козлиные, как у что можно было подумать — иоги у него козлиные, как у что можно было подумать — иоги у него козлиные, как у что мы подумать — и и и подумать — и и подумать — и и подумать — и подум

Боги окружили статую Венеры. Бахус, благоговейно поддерживаемый под руки кардиналами и князем-папою, стал на колени перед статуей, поклонился ей до земли и возгласил громоподобым басом, достойным протодьякона:

Всечестиейшая мати Венус, смиренный холопка Ивашка-Бахус, от сожженной Семелы рожденный, изжатель виноградного веселья, на синиших твого Сремку челом бьет. Не вели ему, Еремке шальному, нас, людей твоих обижать, сердца уязваять, души погублять. Ей, государыня, смизуйся, окмалуй!

Кардиналы грянули хором: Аминь!

Карпов затянул было с пьяных глаз Лостойно есть

яко воистину, но его остановили вовремя.

Киязь-папа, дряхлый государев дядька, боярии и стольник дря Алексея, Никита Монсеич Эотов, в шутовской мантии из алого бархата с гориостаями, в трехвнечной жестяной тнаре, украшенной непристойным изображением голого Ерекин-Эроса, поставил перед подножием Венус на треножник на кухониых вертелов круглый медный таз, в котором варили обыкновенно жжених, налыл в него водки и зажет. На длинных, гиувшихся от тяжести шестах царские гренадеры принесли огромный ушат перцовки. Кроме анц духовных, которые здесь так же присутствовали, как н на других подобных шутовских собраниях, все гости, ие только кавалеры, но н дамы, даже девицы, должны были по очереди подходить к ущату, принимать от киязяпапы большую деревянную ложку с перцовкою н. выпнв почти все, несколько оставшихся капель выдить на гоояший жеотвенник: потом кавалеом пеловали Венус, смот-ОЯ ПО ВОЗОЛСТУ, МОЛОЛЫЕ В ОУЧКУ, СТАОМЕ В НОЖКУ: А ЛАМЫ. кланяясь ей, понселали чинно, с «перемоннальным куплементом». Все это, до последней мелочи заранее обдуманиое и назначенное самим государем, исполнялось с точностью, под угрозой «жестокого штрафа» и даже плетей Старая нарина Прасковья Федоровиа, невестка Петра, вдова боата его, паоя Иоанна Алексеевича, тоже пила волку нз ушата и кланялась Венере. Она вообще угождала Петру, покоряясь всем новшествам: против ветра, мол, не подуешь. Но на этот раз у почтенной старушки в темиом, вдовьем шушуне — Пето позволял ей одеваться по-стариниому, -- когда она понседала «на немецкий манно» перед «бесстыжею голою девкою», заскоебли-таки на сеодце кошки, «В землю бы дегда, только бы этого всего не видеть!»— думала она. Царевну тоже с покориостью попеловал оучку Венус. Михайло Петоович Авоамов хотел было споятаться: но его отыскали, поиташили насильно: н хотя он доожал, бледнел, коочился, обливался потом н чуть в обморок не упал, когда, прикладываясь к бесовой иконе, почувствовал на губах своих прикосновение холодного моамора, но исполнил обряд в точности, под строгим взором царя, которого боялся еще больше, чем белых чеотей

Богния, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служнли ей невольно и в самом кощунстве. Шутовской треножник превратился в истинияй жертвенник, где в подвижном и тонком, как жало эмен, годубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога. И озаренияя этим пламенем. Оотник ульболась мудорой улыбкою.

Начался пир. На верхнем конце стола, под извесом из хмеля и брусинчинка с кочек родимых болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом на бочке, из которой киязы-папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вириш, тоже собственного сочинения— перевод Анакреоновой песенки:

Бахус, Зевсово дитя, Мыслей гоинтель Лней! Когда в голову мою Войдет, винодавец, он Заставит меня плясать; И нечто приятное Бываю, когда напьюсь; Бью в ладоши и пою, И тешусь Венерою, И медостанию пляти.

 Из оных внршей должно признать,— заметил Петр,— что сей Анакреон изрядный был пьяннца и прохладного жития человек.

После обычных заздравных чаш за процветанне российского флота, за государя и государыню, поднялся архимандрит Феодосий Яновский с торжественным вндом и стаканом в руках.

Несмотоя на выражение польского гонора в лице — он был оодом на медкой польской шляхты. — несмотоя на гоаубую ооденскую денту и адмазную панагию с государевой пеосоною на одной стороме, с Распятнем на доугой — на пеовой было больше адмазов, и они были коупнее, чем на второй, - несмотря на все это, Феодосий, по выражению Аврамова, собою был видом аки изумор, то есть, заморыш или недоносок. Маленький, худенький, востренький, в высочаншем клобуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развевающимися чериымн воскомльями, напоминал он огромную летучую мышь. Но когда шутил н. в особенности, когда кошуиствовал. что постоянно с инм случалось «на подпитках», хитоенькне глазки искоились таким язвительным умом, такою дерзкою веселостью, что жалобная мордочка детучей мыши наи недоноска становнаась почти поивлекательной.

— Не ласкательное слово сне, — обратился Феодосий к царю, — ио суще на самого сердца говорю: через вашего царского величества дела мы на тъмы неведения на феатр славы, на небытия в бытие произведены и уже в общество политических народов присовокуплены. Ты во всем обновил, государь, или паче виовь родил своих подданных. Что была Россия прежде и что есть изыме? Посмотрым ли на здания? На место хижии грубых явились палаты светламе, на место хворста сухого — вертогралы цветущие. Посмотрим ли на градские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фитуо на хотумх поежже не малывалы.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> А н е й (Lyaeus — лаг. — «отгоняющий заботы», «приносящий утешение») — поэтическое наименование Бахуса.

Долго еще говорна он о книгах судейских, свободных ученнях, искусствах, о флоте — «оруженосных сих ков-

чегах» — об нсправлении и обновлении церкви.

— А тм.— восканкнул он в заключение, в риторском жаре взмахнув широкими рукавами рясы, как чериыми крыльмин, и сделавшись еще более покожим на легучую мышь.— а тм. новый, новоцарствующий град Пегров, и высокая ли слава сен фундатора 'твоего? Там, где и помысла никому не было о жительстве человеческом, вскоре устроилося место, достойное престола дарского. Urbs ubi silva fuit. Град, ндеже был лес. И кто расположение град сего не похвалит? Не только всло Россию крастогою превосходит место, но и в ниых европейских странах подобное обрестные не может! На всеслом месте создан есто! Воистниу, ваше велячество, сочинил ты на России самую метаморофоки или поетвоение!

Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно. Когда тот говорна о «веселом расположении» Петербурга, глаза его встретились на одно мизовение, как будто нечаянию, с глазами царевича, которому вдруг показалось, или только получдиось, что в глубине этих глаз промельнула какая-то насмешливая искорка. И вспоминлось ему, как часто при нем, конечно, в отсутствие батовине, ругая это всселое место. Федоска называл его чертовым болоти и чертовой сторонушкой. Впрочем, давно уже царевнчу казалось, что Федоска сместся над батющкой почти явно, в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никто ис замечается, кроме него, Алексея, с которым каждый раз в подобных случаях менялся Федоска быстрым, лукавым, как будто сообщинческим, взгладом.

Петр, как всегда на церемониальные речн, ответна

кратко:

— Зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, что Господь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем, который Бог нам пред очами кладет.

И, вступив опять в объячый разговор, наложил поолландски,— чтобы иностранцы также могли понять, мысль, которую слышал недавно от философа Лейбинца и которая ему очень понравильсь— ео коловращении наук»: все науки и художества родились из Востоке и в Греции; оттуда перешля в Италию, потом во Францию, Германию и, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и наша

Основателя (лат. fundator).

череда. Через нас вериутся они вновь в Грецию и иа Восток, в первоначальную родину, совершив в своем тече-

нии полный круг.

— Сия Венус. — заключил Петр уже по-русски, с особою, свойственной ему, простодушною витичнатостым, указывая на статую. — сия Венус пришла к нам оттоле, из Греции. Уже Марсовым плугом все у нас испахано и насеяно. И ныне ожидаем доброго ромдения, в чем. Господи, помози! Да не укоснеет сей плод наш, яко финимов, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия, домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу ммени Российского.

— Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества. Император Всероссийский!— закричали все,

подымая стаканы с венгерским.

Императорский титул, еще не объявленный ии в Европе, ни даже в России,— здесь, в кругу птенцов Петровых,

уже был принят.

В левом дамском крыле галереи раздвинули столы и иачали танцы. Военные трубы, гобои, дитары семенов-цев и преображенцев, доносись из-за деревье В Летиего сада, смятченные далью, а, может быть, и очарованием богини — здесь, у ее подножия, звучали, как нежные флейты и внольдамуры в царстве Купидо, где пасутся овечки иа мягких лугах, и пастушки развязывают постушкам. Петр Андренч Толстой, который шел в менуэте с княгинею Черкасскою, напевал ей на ухо своим бархатным голосом под звуки музыки.

Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы. Но сладко уязвленны Аюбовною стрелою Твоею золотою, Аюбви все покоренны.

И жеманно приседая перед кавалерами, как того требовал чин менуэта, хорошенькая княгиня отвечала томной ульбкой пастушки Хлои семидесятилетнему юноше Дафнису. А в темных аллеях, беселках, во всех укромных угол-

ках Летнего сада, слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Богиня Венус уже царила в Гиперборейской Скифии.

Как настоящие скифы и варвары, рассуждали о любовных проказах своих кумушек, фрейлин, придворных мамзелей или даже попросту «девок», государевы денщики и камер-пажи в дубовой рощице у Летиего дворца, сидя вдалн от всех. особою кучкою, так что нх никто не слышал.

ли от всех, осообо кучкою, так что их никто ие слышал. В присутствии женщин они были скромиы и застенчивы; но между собою говорили о «бабах» и «девках» со звериным бесстыдством.

Девка-то Гаментова с Хозяином иочь переспала,—

равиодущио объявил одии.

Гаментова была Марья Вилимовиа Гамильтои, фрейлина государыни.

— Хозяин — галаит , не может без метресок <sup>2</sup> жить,—

заметил другой.
— Ей не с пеовым.— возована камео-паж. мальчонка

лет пятиадцати, с важиостью сплевывая и снова затягиваясь трубкою, от которой его тошиило.— Еще до Хозяина-то с Васюхой Машка брюхо сделала.

— И куда только оин ребят девают?— удивнася первый.

— А муж не знает, где жена гуляет!— ухмыльнулся мальчонка.— Я, братцы, давеча сам из-за кустов видел, как Вилька Монсов с хозяйкой амурился...

Вилим Моис был камер-юнкер государыни — «немец

подлой породы», но очень ловкий и красивый.

И подсев ближе друг к другу, шепотом на ухо принялясь они сообщать еще более любопытные слухи о том, что иедавио, тут же в царском огороде, при чистке засоренных труб одного на фонтанов, найдено мертвое тело

младенца, обериутое в дворцовую салфетку.

В Летием саду был иензбежный по плану для всех французских садов так называемый грот: небольшое четирехугольное здание на берегу речки Фонтаниой, снаружи довольно нелепое, напомнявашее голландскую кирку, обраное большими раковинами, перламутром, кораллами, ноздоратыми камиями, со множством фонтанов н водяных струек, бивших в мраморные чаши, с тем чрезмерным для петербургской смрости обилием воды, которое любил Петр.

Здесь почтенные старички, сенаторы и сановники бе-

седовали тоже о любви и о женщинах.

 В старниу-то было доброе супружество посхименье, а имие прелюбодеяние за некую галантерию почитается, и сне от самых мужей, которые спокойным серд-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Галант (франц. galant) — здесь: волокита.
<sup>2</sup> Метреска (франц. maîtresse) — здесь: любовинца.

цем эрят, как жены их с прочими любятся, да еще глупцами называют нас, честь поставляющих в месте столь слабом. Дали бабам волю — погодите, ужо всем нам сядут на шею!— воочал самый доевиий из стаорчков.

Старичок помоложе заметил, что «приятно молодым и незаматерелым в древних обычаях людям вольное обхождение с женским полом»; что «ныме страсть любовная, почти в грубых иравах незнаемая, начала чувствительномым сердідами овладевать»; что «брак пожинает в один день все цветы, кои амур производил многие лета», и что «сеннование ссть лихоманка амуоа».

— Всегда были красиме жены блудливы, — решил старичок из средиих. — Ау инвиенних верченых бабенок в ребрах бесы дома, конечно, построили. Такая уж у них политика, что и слышать не хотят ин о чем кроме мнуров. На инх глядя, и маленькие девочки думают, как помуриться, да не смыслят, бедные: того ради младенческие мины употребляют. О, коль желание быть приятной действует над чумствами жен!

В грот вошла государыня Екатерина Алексеевна, в сопровождении камер-юнкера Монса и фрейлины Гамильтон, гоодой шотландки с лицом Дианы.

Старичок помоложе, видя, что государыия прислушивается к беседе, любезно принял дам под свою защиту.

— Самаи истина доказывает нам почтительное спойство рода женского тем, что Бог в заключение всего, в последний день сотворим жену Адамову, точно без того и свету бить несовершенным. Уверяют, что в едином составе тела женского все то собрано, что лучшего и предестного целяй свет в себе имеет. Прибавляя к толиким аваитажам красоту разума, можио ли нам их доброгам ие дивиться, и чем может капалер извиниться, если должное почтение им ие будет оказывать? А ежели и суть со стороиъ их некоторые нежиме слабости, то издлежит помнить, что и нежива есть материя, от которой они взятил.

Старый старичок только головой покачивал. По лицу его видно было, что он по-прежиему думает: «рак ие рыба. а баба не человек; баба да бес — один в них весу.

В просвете между разорванных туч, на бездонно-яспом и грустиом, золотисто-земеном небе тонкий серебряный серп новорожденного месяца блеснул и кинул нежный луч в глубину пустанной аллен, где у фонтана, в полукруге высоких шпалер и в подстриженной зелени, под мраморной Помоной, на дерновой скамые сидела одиноко девушка лет семнадацяти, в роброме на физимах и в розовою тафтницы с желтенькими китайскими цветочками, с перетятнутой в ромочку тальное, с модною прическою Расцветанощая Приятность, но с таки мрусским, простым лицом, что выдно было — она еще недавно приехала из деревенского затишья, где росла среди мамушек и инношек под соломенною корплею статов.

Робко оглядываясь, расстегнула она две-три путовки платья и проворио вынула спрятаниую на груди, свернутую в трубочку, теплую от прикосновения тела, бумажку. То была любовная цидулка от девятнаддатильствего двоюродного братца, которого по указу дарскому забрали на того же деревенского затишья прямо в Петербург, в извытацкую школу при Адмиралететье, и на диях отправили на военном фрегате, вместе с другими гардемаринами, не то в Кадикс, не то в Лиссабон — как ои сам выражался, — к черту на кулички.

При свете белой ночи и месяца девушка прочла цидулку, нацарапанную по личейкам, крупными и круглыми детскими буквами:

— «Сокровище мое сердешное и ангел Настенька! Я желал бы знать, почему не прислала ты мне последанего поцелуя. Купидон, вор проклятый, пробил стредою сердце. Тоска великая — сердце кровавое рудою запеклося».

Здесь между строк нарисовано было кровью вместо черных сердце, произенное двумя стрелами; красные точки обозначали капли крови.

Далее следовали, должио быть, откуда-инбудь списанные вирши:

> Вспомии, радость прелюбевиа, как мы веселились. И приятных разговоров с тобой насладились. Уже имие сколько время ие эрю мою радость: Прилеги, мов голубка, сердечия сладость! Если выс сподоблюсь видеть, закричу: ах, светик мой! Ты ли, радость, предо миой?...

Прочитав цидулку, Настенька снова так же тщательно свернула ее в трубочку, спрятала под платъе на груди, опустила голову и закрыла лицо платочком, надушенным Вздохами Амура.

Когда же отняла его н взглянула на небо, то похожая на чудовище с разнитуюй пастью, черняя туча почти съсм тонкий месяц. Последний луч его блеснул в слезнике, повисшей на ресинце девушки. Она смотрела, как месяц исчезал, и напевала чуть слышно едииственную знакомую, Бог весть откуда долетевшую к исй, любовную песенку: Хоть пойду в сады и винограды, Не имею в сердце никакой отрады. О, коль тягостно голубою без перья летати, Столь мие без друга мила тошно пребывати. И теперь я, младенька, в слезах униваю, что я друга сердечна давно не видаю.

Вокруг иее и на ней все было чужое, искусствениое—
«на Версальский манир»—и фонтан, и Помона, и шпалеры, и фикмы, и роброи из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа Расцветающая
Приятность, и духи Вэдохи Амура. Только сама она, со
своим тихим горем и тихою песией, была простая, русская,
точно такая же, как под соломенною кровлею дедовской
усадьбы.

А рядом, в темных аллеях и беседках, во всех укромных поделуи и вздохи любви. И звуки менуэта допосниць, как пастушеские флейты и виольдамуры из царства Веиус, томным мапеюм:

> Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвлениы Любовною стрелою Твоею золотою, Любен все покорениы.

В галерее, за царским столом, продолжалась беседа. Петр говорил с монахами о происхождении эллинского миогобожия, недоумевая, как древние греки, «довольное имея понятие об уставах иатуры и о принципиях математических, идолов своих бездушимх богами иазывать и верить в илу могли».

Михайло Петрович Аврамов не вытерпел, сел на своего конька и пустился доказывать, что боги существуют, и что миниме боги суть поладиниме бесы.

— Ты говоришь о иих так,— удивился Петр,— как будто сам их видел.

 Не я, а другие, точио, их видели, ваше величество, собствениыми глазами видели! воскликиул Аврамов.

Он выиул из кармана толстый кожаный бумажник, порылся в нем, достал две пожелтелые вырезки из голландских курантов и стал читать, переводя на русский язык:

«Из Гишпании уведомляют: иекоторый иностранный человек привез с собою в Барцелону-град Сатира, муж ав шерсти, как в емовой коре, с коэмым рогами и икопытами. Ест хлеб и молоко и инчего не говорит, а только блеет по-коэлиному. Которая уродливая фигура привлекает миого эдитслей».

Во второй реляции было сказано:

«В Ютландии рыбаки поймали Сирену, или морскую женщину. Олое морское чудовние покодит сверху на человека, а снизу на рыбу; цвет на теле желто-бледный; глаза затворени; на голове волосы черные, а руки заросли между падъами кожею так, как гусиные дапы. Рыбаки вытащими сеть на берег свелким трудом, причем всю изоравали. И делали тутош не жиким чрезвычайную бочку и налили соленою водою, и морскую женщину туда посадили: таким образом надеются беречь от согитития. Сне в ведомость виссено потому, что, хотя о чудах морских могис фафулы бывали, а сне за истину уверкты можно, что оное морское чудовище, так удивительное, поймано. Из Очтето-дама. 27 апреля 1714 года.

Печатаному верили, а в особенности иностранным ведомостям, ибо, если и за морем врут, то где ж правду искать? Миогие из присутствующих верили в русалок, водники, леших, домовых, икимор, оборотией и ис только верили, ио и видели их, тоже собственными глазами. А ежели есть лешие, то почему бы ие быть и сатирам? Ежели есть русалки, почему бы ие быть морским жещимим с рыбыми хвостами? Но тогда, ведь, и прочие и даже эта самая Венус, может быть, действительно существуют?

Все умолкли, притихли — и в этой тишиие проиеслось что-то жуткое — как будто все вдруг смутио почувство-

вали, что делают то, чего не должно делать.

Все ниже, все чериее опускалось небо, покрытое тучами. Все ярче вспыхивали голубые заринцы, или безгромиме молини. И казалось, что в этих вспышках иа темном
иебе отражаются точно такие же вспышки голубоватого
пламени на жертвенинке, все еще горевшем перед подиожием статун; пли — что в самом этом темном небе, как
в опрокниутой чаше исполнского мертвеника, скрыто
за тучами, как за черными углями, голубое пламя и, порой
вырываясь оттуда, вспыхивает молиними. И пламя небес,
и пламя жертвенинка, отвечая друг другу, как будато вели
разговор о грозиой, иеведомой людям, ио уже иа земле
и на небе совершающейся тайне.

Царевич, сидевший иедалеко от статуи, в первый раз взглянул из нее пристально, после чтения кураитных выдержек. И белое толое тело богнии показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то видел его и даже больше, еме видел: как будто этот девствениями загиб спииы и эти ямочки у плеч синлись ему в самых грешных страстных, атимых сиза, которых он перед самых прешных стыдился. Вдруг вспомина, что точно такой же нагнб спины, точно такие же яможи плеч он видел на теле своей любовинцы, дворовой девки Евфросиньы. Голова у него кружилась, должно быть, от вина, от жары, от духоты и от всего этого чудовищного правдинка, похожего на бред. Он еще раз взглянул на статую, и это белое голое тело в двойном освещенин— от красных дямных плошек налюминации и от голубого пламени на треножнике показалось ему таким живым, стращиным и соблазнительным, что он потупил глаза. Неужели и ему, как Аврамову, богиня Венус когда-инбудь явится ужасающим и отвратительным оборотием, дворовою девкою Афроською? Он сотворил мысленню крестиое замемние.

 Не днво, что эллины, закона христнанского не знавшие, поклоиялись идолам бездушным, — возобновна Федоска прерванную чтеннем беседу, — а днво то, что мых хонстнане, истинного иконопочитания не разумея, покло-

няемся нконам суще как ндолам!

Начался один из тех разговоров, которые так любил Пето - о всяких ложных чудесах и знамениях, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, юродивых, о «бабых баснях и мужичьих забобонах длинных бород», то есть, о суевернях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей все эти давно известные и опостылевшие оассказы: о понвезенной монахами из Исоусалима в дао Екатеонне Алексеевне нетленной, будто бы, и на огие не горевшей срачнце Пресвятой Богородицы, которая по исследовании оказалась сотканной из волокои особой несгораемой тканн — аммнанта; о натуральных мощах Анфляндской девицы фон-Грот: кожа этих мощей «была подобна выделанной, натянутой свиной, и будучи пальцем вдавлена, расправлялась весьма упруго»; о других поддельных, из слоновой кости, мощах, которые Петр велел отправить новоучоежденную петеобургскую Кунсткамеру, как памятник «суперстиции 2, ныне уже духовных тщанием нстребляемой».

— Да, много, много в церкви росснійской о чудесах наплутаної— как будто сокрушенно, на самом деле элорадно заключил Федоска и упомянул о последнем дожном чуде: в одной бедной церкви на Петербургской стороне объявилась икона Божней Матери, которая источала слезм, предрекая, будто бы, великие бедствия и даже конечное разорение новому городу. Петр. услашав об

<sup>1</sup> Сорочке (церковнослав.). 2 Суеверию (лат. superstitio).



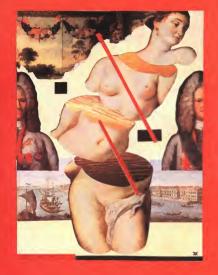

этом от Федоски, немедленно поехал в ту церковь, осмотрел икону и обнаружил обыва. Это случалось недавно: в Кунсткамеру не успели еще отправить икону, и ома пока хранилась у государя в Летием дворце, небольшом голландском домике, тут же в салу, в двух шагах от галереи, на углу Невы и Фонтаниой.

Царь, желая показать ее собесединкам, велел одному

из деишиков поинести нкоиу.

Когда посланияй вернулся, Петр встал нз-за стола, выштел на небольшую площадку перед статуей Венус, где было просториес, прислонняся спиной к мраморному подножню и, держа в руках образ, начал подробно и тщетельно объяснять снаутовскую механику». Все окружили его, точно так же теснясь, приподымаясь на цыпочки, с любопытством заглядивая друг другу через плечи и головы как давеча, когда откупоривали ящик со статуей. Оседоска деожал свечу.

Икона была древняя. Лик темный, почти черный; только большие, скорбные, будто немного припужине от слев глаза, смотрели как живые. Царевич с детства любил и чтил этот образ — Божией Матеон Всех Скорбящих

Радости.

Петр сила серебряную, усыпанную драгоценными каменьями разу, которая сава держалась, потому что была уже оторвана при первом осмотре. Потом отвинтил иовые медиме винтики, которыми прикреплялась к исподпей стороие икоим тоже новая липовая дощечка; посередине вставлена была в исе другая, меньшая: она свободию сердина на пружнике, уступая и вдавльнаясь под самым легким нажимом руки. Силв обе дощечки, он показал две лунки и миля мочки, выдолбленные в дереве против глаз Богоматери. Грецкие губочки, напитаниые водою, клались в эти лунки, и вода просачивывалес коково едва заметные просверденные в глазах дырочки, образуя капли, похожие на слезы.

Для большей ясностн Петр тут же сделал опыт: помочил водою губочки, вложил их в лунки, надавил дошечку— и слезы потекли.

— Вот источник чудотвориых слез,— сказал Петр.— Нехитоая механика!

Лицо его было спокойно, как будто объяснил он любопытную «игру иатуры», или другую диковиику в Кунсткамеое.

 Да, много наплутано!..— повторна Федоска с тихою усмешкою. Все молчали. Кто-то глухо простоиал, должио быть, пьяный, во сие; кто-то хихикнул так странио и неожидан-

ио, что на него оглянулись почти с испугом.

Асексей давио порывался уйти. Но оцепенение нашло на него, как в бреду, когда человке порывается бежать, и ноги не двитакотся, хочет крикнуть, и голоса нет. В этом оцепенении стола он и смотрел, как Федоска держит свечу, как по дерему иконы проворно копошатся. шевелится ловкие руки Петра, как слезы текут по скорбиому Лику, а над всем белеет голос страншкое и соблазнительное тело Венус. Ои смотрел — и тоска, подобияз смертельной тоштот, подступава к сердцу его, сжимала горол. И сму казалось, что это никогда не кончится, что это все было, есть и будет в вечности.

Вдруг ослепляющая молиия сверкиула, как будто развералась над головой их огиенная бездиа. И сквозь стеклянный купло облия мрамориую статую исстерпимый, белый, белее солица, пламенеющий свет. Почти в то же мгиовение раздался короткий, но такой оглушительный тоеск, как будто свол иеба распался и оущился.

Наступила тъма, после блеска молини непроницаемочерная, как тъма подземелья. И тотчас в этой чериоте завыла, засвистела, загрохотала буря, с вихрем, подоб-

иым урагану, с хлещущим дождем и градом.

В галерее все смещалось. Слышались произительные вняги женщии. Одна из вих в принадке кликала и плакала, точно смелась. Обезумевшие люди бежали, сами не зман куда, сталкивались, падали, давнил друг друга. Ктото вопил отчаниями воплем: «Никола Чудотворец!.. Пресвятая Матерь Боголодица!... Помилуа!!..»

Петр, выронив икону из рук, бросился отыскивать

царицу.

Пламя опрокинутого треножника, потухая, вспыхнуло в последний раз огромным, раздвоенным, как жало змен, голубым языком и озарило лицо богини. Среди бури, мрака и ужаса оно одно было спокойно.

Кто-то наступил на икону. Алексей, наклонившийся, чтобы поднять ее, услышал, как дерево хрустиуло. Икона

раскололась пополам.

## КНИГА ВТОРАЯ

## АНТИХРИСТ

1

Древян гроб сосновен Ради меня строен. Буду в нем лежати, Трубна гласа ждати.

То была песия раскольников — гробополагателей, «Через семь тысяч лет от создания мира, говорили они, второе пришествие Христово будет, а ежели ие будет, то мы и самое Еваигелие сожжем, прочим же кингам и верить иечего». И покидали домы, земли, скогт, миущество, каждую ночь уходили в поля и леса, одевались в чистые белые рубахи-саваны, ложились в долбенные из дельного дерева гробы и, сами себи отпевая, с минуты на минуту ожидая

трубного гласа — «встречали Христа».

Против мыса, образуемого Невою и Малою Невкою. в самом широком месте реки, у Гагаринских пеньковых буянов, среди других плотов, барок, стругов и карбусов, стояли дубовые плоты царевича Алексея, сплавленные из Нижегородского края в Петербург для Адмиралтейской верфи. В ночь праздника Венеры в Летнем саду, сидел на одном из этих плотов у руля старый лодочинкбурлак, в драном овчиниом тулупе, несмотря на жаркую пору, и в лаптях. Звали его Иванушкой-дурачком, считали блаженным или помещанным. Уже тридцать лет, изо дия в день, из месяца в месяц, из года в год, каждую иочь до «петелева глашения» -- крика петуха, он бодрствовал, встречая Христа, и пел все одну и ту же песию гробополагателей. Сидя над самою водою на скользких боевнах. согнувшись, подияв колени, охватив их руками, смотрел он с ожиданием на зиявшие меж черных разорванных туч просветы золотисто-зеленого неба. Неподвижный взор его из-под спутаиных седых волос, неподвижное лицо полиы были ужасом и надеждою. Медленио покачнваясь из стороны в сторону, он пел протяжиым, зауиывным голосом:

> Древян гроб сосновен Ради меня строен. Буду в нем лежати, Трубна гласа ждати. Ангелы вострубит, Из гробов возбудит, Пойду к Богу на суд. К Богу две дороги, Широки и долги. Одиа-то дорога — Во царство небесно, Другая дорога — Во тьму корошниу.

 Иванушка, ступай ужинать! — крикнули ему с другого конца плота, где горел костер на сложенных камиях, подобин очага, с подвешенным на трех палках чугуниым котелком, в котором варилась уха. Иванушка не слышал

и продолжал петь.

У огня сидели кругом, беседуя, кроме бурлаков и лодочников, раскольничий старец Кориилий, проповединк самосожжения, шелший с Помооья в леса Кеоженские за Волгой; ученик его, беглый московский школяр Тихои Запольский; беглый астраханский пушкарь Алексей Семисажениый; беглый матрос адмиралтейского ведомства. конопатчик Иван Иванов сын Будлов: подьячий Ларион Докукин: старица Виталия из толка бегунов, которая, по собственному выражению, житне птичье имела, вечно страиствовала — оттого, будто бы, н прозывалась Виталней, что «привитала» всюду, нигде не останавливаясь; ее неразлучная спутинца Киликея Босая, кликуша, у которой было «дьявольское наваждение в утробе», и другие, всякого чина и зваиня, «утаенные люди», бежавшие от несносных податей, солдатской рекрутчины, шпипрутенов, каторги, ованья ноздрей, брадобритья, двуперстного сложення и поочего «стоаха аитихонстова».

— Тоска на меня напала великая!— говорила Виталия, старушка еще бодрая и бойкая, вся сморщенная, ио румяная, как осеннее яблочко, в темном платке в роспуск.— А о чем тоска — и сама ие знаю. Дин такие сумрачиме, и

солние будто не по-прежнему светит,

— Последнее время, плачевиое: антикрнстов страх возвеля на мир, оттого и тоска,— объясни. Коринлий, худенький старичок с обыкновенным мужичым лицом, рябой и как будто подслеповатый, а в самом деле — с произительно-острыми, точно веролящими, глаяками; на нем бых раскольничий каптырь вроде монашеского куколя, черный порыжелый подрясник, кожаный пояс с ремеииою лестовкою; при каждом движении тихо звякали вериги, въевщиеся в тело — трехпудовая цепь из чугуниых коестов.

— Я и то смекаю, отче Кориилий, — продолжала страииица, — инкак-де имие остаточиме веки. Немиого свету жить, говорят: в пол-пол-осьмой тысяче конец будет?

— Нет, — возразил старец с уверениостью, — и того ие достанет...

— Господи помилуй!— тяжело вэдохиул кто-то.— Бог зиает, а мы только зиаем, что Господи помилуй!

И все умолкии. Тучи закрыми просвет, небо и Нева потемнели. Прче стали вспыхивать заринцы, и каждый раз в их бледно-голубом снянии бледно-золотая, тонкая игла Петропавловской крепости сверевлаа, отранаясь в Неве. Чернели камениме бастноим и плоские, точно вдавленные, берега с тоже плоскими, мазанковыми зданиями цейтаузов. Вдали, на другом берегу, сквозь деревам Леттеровам Стали Стали В Стали В

Когда все умолкли, сделалось так тихо, что слышио было соиное журчание струй под бревиами и с другого конца явствению по воде доносившаяся, все одна и та же,

уиылая песия Иванушки:

Древян гроб сосновен Радн меня строен. Буду в нем лежати, Трубна гласа ждати.

— А что, соколики, — начала Киликев-кликуща, еще молодая женщина с нежио прозрачими, точно восковым, лицом и с отмороженими — она ходила всегда босав, даже в самую лютую стужу — черимым, стращимым иогами, похожими на корин старого дерева, — а что, правда ли, слыхала я давеча, здесь же, в Питербурхе, на Обжориом рынке: государь — и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, немцев сыи, либо швед обменный?

— Не швед, не немец, а жид проклятый из колена Ланова.— объявил стаоец Коримлий.

— О, Господн, Господн!— опять тяжело вздохнул кто-то,— вндншь, роды-де их царские пошли неистовые.

Заспорнан, кто Пето — немец, швед нан жид?

- А черт его знает, кто он такой! Ведьма ан его в стуне выснаела, от банной ли мокроты завелся, а только знатно, что оборотень, — решна беглый матрос Будлов, парень лет триддати, с трезвым и деловитым выражением умиого лица, должно быть, когда-то красивого, но обезображенного черным каторжиным клеймом на лбу и рваными ноздомии.
- Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю, — подкватила Виталия. — Слыхала я о том на Керженце от старицы борлящей инщей, да крылошанки Вознесенского монаствиря в Москве о том же сказывали точно: как-де был наш царь благочестный Петр Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям, и был в Стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит девица, и та девица, над государем ругаючись, ставила его на горячую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в мосе пустила.

— Нет, не в бочку,— поправна кто-то,— а в столп закладен.

 Ну, в столп лн, в бочку лн, только пропал без вести — ни слуху, ни духу. А на место его явился оттуда же, нз-за моря, некий жидовии проклятый из колена Данова. от нечистой девицы рожденный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал. — и все стал твоонть по-жидовски: у патонарха благословения не поннял: к мошам московских чудотворцев не пошел, потомуде знал - сила Господня не допустит его, окаянного, до места свята: н гообам поежних благочестивых царей не поклонился, для того что они ему чужи и весьма ненавистны. Никого из царского рода, ин царицы, ин царевича, ни царевен не видал, боясь, что они обличат его, скажут ему, окаянному: «ты не наш, ты не царь, а жид проклятый». Народу в день новолетия не показался, чая себе обличения, как и Гоншке Расстоиге обличение народное было, и во всем по-расстригиному поступает: святых постов не содержит, в церковь не ходит, в бане каждую субботу не моется, живет блудно с погаными немцами заедино, и имие на Московском государстве немец стал велик человек; самый ледаший немец теперь выше боярина н самого патонаоха. Да он же, пооклятый жидовии, с блудинцами немками всенародио плящет; пьет вино не во славу Божию, а некако нелепо и безобразию, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьяителе: своих же пьяинц одного святейшим патриархом, иных же интрополитами и архиверении называет, а себя самого протоднаконом, всякую срамоту со священиыми глаголами смешивая, велегласию вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыми христианской.

— И се, проречениая Даниилом пророком, стала мерзость запустення на месте святе!— докончил старец Кор-

иилий.

Послышались разиме голоса в толпе:

 И царица-де Авдотья Федоровиа, в Суздале заточениая, сказывает: крепитесь, мол, держите веру христианскую — это-де не мой царь, иной вышел.

 — Ои и царевича приводит в свое состояние, да тот его не слушает. И царь-де его за то извести хочет, чтоб

ему не царствовать.

О, Господи, Господи! Видишь, какую планиду
 Бог наслал, что отец на сына, а сын на отца.

— Какой он ему отец! Сам царевич говорит, что сей

не батюшка мие и не царь.

— Государь иемцей любит, а царевич иемцев не любит: дай мие, говорит, сроку, я-де их подберу. Приходил к нему немчин, сказывал неведомо какие слова, и царевич иа ием платъе сжег и его опалил. Немчин жаловался государно, и тот сказал: для чего вы к иему ходите? Покамест я жив, покамест и вы.

— Это тяк! Все в наодое говорят: как-де будет на цар-

стве наш государь царевич Алексей Петрович, тогда-де государь наш Петр Алексеевич убирайся и прочие с иим!

— Истинио, истинио так!— подтверждали радостиме годоса.— Он. наревич. душой о стариие горит.

Человек богоискательный!

Надежда российская!..

— Много басем бабых нынче ходит в нароле: всему верить ислья,— заговорил Иван Будлов, и все невольно прислушались к его спокойной деловитой речи.— А я опять скажу: швед ли, иемец ли, жид,— черт его знает, кто ои таков, а только и впрямь, как его Бог и царство послал, так мы и светлых дией ие видали, тягота ма мир, отдыху иет. Хоть бы нашего брата служивого взять: пятнадцать лет, как со шведом воюем, ингде худо не сделали и кровь свюо, ие жалеючи, проливали, а и пошкать себе ие видим покою; через меру лето и осень ходим по

морю, на камнях зимуем, с голоду и холоду помираем. А государство свое все разорил, что в иных местах не смщешь и овщи у мужика. Говорят: умная голова, умная голова Коли б умная голова, мог би такую человеческую нужду рассудить. Где мы мудрость его видим? Видал штуку в гражданских правах, учинил Сенат. Что прибыли? Только жалованыя берут много. А спросил бы у чело-битчиков, решили ль хоть одному безволокитию, прямо, да что говоронть. Всему народу чинится наглость. Так приводит, чтобы из наших душ не было ин малого христианства, последине животы вымативает. Как Бог терпит за такое немилосердие? Ну, да это дело даром не пройдет, быть обороту: в долге ль, в коротке ль, отольется кровь на главы их

Вдруг одна из слушательниц, доселе безмолвная, баба Алена Ефимова, с очень простым, добрым лицом, засту-

пилась за царя.

— Мы как и сказать не знаем,— проговорила она тихо, точно про себя,—а только молим: обрати Господи царя в нашу христианскую веру!

Но раздались негодующие голоса:

— Ќакой он царь? Царншка! Измотался весь. Ходнт без памятн.

 Ожидовел, н житъ без того не может, чтобы кровн не питъ. В который день кровн изопьет, в тот день и весел, а в который не изопьет, то и хлеб ему не естся!

Мироед! Весь мир переел, только на него, кутилку,

переводу нет.

Чтоб ему сквозь землю провалиться!

— Дураки вы, собачын дети!— крикнул вдруг с яростью пушкарь Алексей Семисаженный, огромного роста рыжий детина, не то со зверским, не то с детским лицом.— Дураки вы, что за свои головы не уместе стоять! Ведь вы все пропали душкою и телом: порубят вас что червей капустных. Взял бы я его, да в мелкие части нэрезал и тело его истеровал!

Асена Ефимова только слабо охнула и перекрестилась; от этих слов, признавалась она впоследствин, ее в огонь бросило. И прочне огланулись на Семисаженного со страхом. А он уставился в одну точку глазами, налитыми кровью, крепко сежа кулажи, и прибавил тико, как будто задумчиво, но в этой тихости было что-то еще более страшное, чем ярость:

— Дивлюсь я тому, как его по ся мест не уходят. Езднт рано н поздно по ночам малолюдством. Можно бы

его изрезать ножей в пять.

36U

Алена вся побледнела, хотела что-то сказать, но только беззвучно пошевелнла губамн.

— Царя трижды хотели убить,— покачал головою старец Коринлий,— да не убьют: ходят за инм бесы и его

бесегут

Крошечный белобрысый солдатик с придурковатым, испитым и болезнениям личиком, совсем еще молоденький мальчик, беглый даточный рекрут Петъка Жизла, заговорил, торопясь, заикаясь, путаясь и жалобои, поребячив всхланивавя: «Ох. братики, братики!» Он сообщил, что привезены из-за моря на трех кораблях клейма, чем людей клейнить, инкому их не показывают, за крепким караулом держат иа Котлине острове, и солдаты стоят пон них бессменно.

То были введенные по указу Петра особые рекрутские знаки, о которых в 1712 году писал царь генералу пленипотенциарию киязю Якову Долгорукову: «А для знаку рекрутам значит — на левой руке накалывать нг-

лою кресты н натирать порохом».

 Кого припечатают, тому и хлеба дадут, а на ком печатей иет, тому хлеба давать не будут, помирай с голоду. Ох. братики, братики, страшиое дело!..

— Все тесноты ради пищной приидут к сыиу погибели и поклоиятся ему,— подтвердил старец Коринлий.

— А нных уже закленмили, продолжал Петька.
 И меия, ведь, ох, братики, братики, и меня, окаянного...

Ои с трудом поднял правою рукою бессильно, как плеть висевшую, левую, поднес ее к свету н показал на ией сверху, между большим и указательным пальцем, рекрутское клеймо, выбитое железными нглами казенного штемпеля.

Как припечатали, рука сохиуть стала. И высохла.
 Сперва левая, а потом и правая: хочу крест положить —

не подымается...

Все со страхом разглядывалн на желто-бледной коже высохшей, как будто мертвой, руки небольшое, точно на оспенных язвинок, темное пятно. Это было человечье клеймо, казенный черный крест.

— Она самая и есть,— решна старец Коринанй, печать аитихристова! Сказано: даст им знаменье на руке, и кто примет печать его, тот власти не имеет оссиять уды свои крестным знаменьем, но связана рука его будет не узами, а каятвою — и таковым иет покаяния.

Ох, братики, братики! Что они со мной сделали!..
 Когда б я знал, не дался бы им в руки живой. Человека испортили, как скотину тавром заклеймили, припечата-

лн!..— судорожио всхлипывал Петька, и крупные слезы

текли по ребячьему, жалобиому личику.

— Батюшки родимые!— всплеснула руками Киликеякликуша, как будто пораженная виезапиою мыслью, ведь все, все к одиому выходит: царь-то Петр и есть...

Она не кончила, на губах ее замерло страшное слово.

— А ты что думала? — посмотрел на нее острыми, точно сверлящими, главжали старец Коринали. — Он самый н есть...

— Нет, не бойтесь. Самого еще не бывало. Разве пред-

теча его...— пытался было возразить Докукии.

Но Кориилий встал во весь рост, цепь из чугунных крестов на нем звякнула, подиял руку, сложил ее в двупер-

стиое знаменье и воскликиул торжественио:

 Винмайте, поавославные, кто наоствует, кто облалает вами с лета 1666, числа звериного. Виачале парь Алексей Михайлович с патриархом Никоном от веры отступна и был предтечею Зверю, а по инх царь Петр благочестне до коица искорення, патриарху быть не велел и всю цеоковичю и Божью власть восхитил на себя и возвыснася против Господа нашего. Исуса Хонста, сам едииою безглавиою главою перкви учиннася, самовластиым пастырем. И первенству Христа ревнуя, о коем сказано: Аз есмь первый и последний, именовах себя: Пето Первый. И в 1700 году, Януарня в первый день, новолетие ветхо-римского бога Януса в огненной потехе на шите объявил: се, ныне время мое приспело. И в кануне церковного пення о Полтавской над Шведами победе Хонстом себя именует. И на встоечах своих, в поибытиях в Москву. в тонумфальных воротах и шествиях, отрочат малых в белые подстихари наряжал и прославлял себя и петь повелевал: Благословен грядый во имя Госполне! Осанна в вышних! Бог Господь явися нам! — как изволением Божним дети еврейские на вход в Исоусалим хвалу Господу нашему. Исусу Хонсту, Сыну Божию пелн. И так титлами своими превознесся паче всякого глаголемого Бога. По предреченному: во имя Симона Петра имеет в Риме быть гордый князь мира сего, Антихрист, в России, спречь в Третьем Риме, н явнася оный Петр, сын погнбели, хульник и противиик Божни, еже есть Антихонст. И как писано: во всем хочет льстец уподобиться Сыну Божию, так и оный льстец, сам о себе хвалясь, говорит: я сноым отец, я странствующим поистанние, я белствующим помощинк, я обидимым избавитель; для недужных и престарелых учредил гошпитали, для малолетних - училища; неполитичиый народ Российский в краткое время сделал политичиым и во всех знаниях равным народам Европейским: государство распространия, восхищенное возвратия, рассыпанное восставил, униженное прославил, ветхое обновил, спящих в иеведении возбудил, не сущее создал, Я — благ, я — кооток, я — милостив. Поилите все и поклонитесь мие. Богу живому и сильному, ибо я — Бог, иного же Бога иет, кроме меня! Так возлицемерствовал благостыию сей Зверь, о коем сказано: Зверь тот страшен и ни единоми подобен; так под шкурою овчею скомася аютый воак. да всех уловит и пожоет. Виимайте же, поавославиые, слову пророческому: изылите, изылите, люли мои из Вавилона! Спасайтесь, ибо иет во градах живущим спасеиия. бегите, гонимые, вериые, настоящего града не имеющие, грядущего взыскающие, бегите в леса и пустыии. скоойте главы ваши под пеост. в гоом и веотепы, и поопасти земиые, ибо сами вы видите, братия, что на громаде всей злобы стоим — сам точный Антихрист наступил, и иа ием век сей кончается. Аминь!

Ои умолк. Ослепляющая заринца или молиия вдруг осветила его с иог до головы; и тем, кто смотрел на него, в этом блеске маленький старичок показался великаном: и отзвук глухого, точио подземиого, грома — отзвуком слов его, наполнивших небо и землю. Он умолк, и все молчали. Сделалось опять так тихо, что слышио было только соиное журчание струй под бревнами и с другого конца плота поотяжиая, заучывиая песия Иванушки:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есте, гообы, домовища вечиме, День к вечеру приближается, Секира лежит при кореии. Поихолят воемена последние.

И от этой песии еще глубже и грозиее становилась

тишииа.

Вдруг с грохочущим свистом взвилась ракета и в темной вышине рассыпалась дождем радужных звезд; Нева, отразив их, удвоила в своем чериом зеркале — и запылал фейерверк. Загорелись щиты с прозрачиыми картинами. завеотелись огиениые колеса, забили огиенные фонтаны, и открылись чертоги, подобиые храму, из белого, как солице пламени. С галерен над Невою, где уже стояла Венус, явствению по чуткой глади воды донесся крик пирующих: «Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский!» — и загремела музыка.

— Се, братья, последнее совершается знаменье! воскликиул старец Кориилий, указывая протянутою рукою на фейерверк. – Как св. Ипполит свидетельствует: восквалят его. Антикриста, неисповедимыми песиями и гласами миогими и воплем крепким. И свет, паче всякого света, облистает его, тъмы иачальника. День во тъму претворит и иочь в день, и луну и солице в кровь, и сведет огомь с небеси...

Виутри пылающих чертогов появился облик Петра,

ваятеля России, подобного титану Прометею.

— И поклоиятся ему все, — заключил старец, — и воскликиут: Виват! Виват! Виват! Кто подобеи Зверю сему? И кто может сразиться с ним? Ои дал нам огонь с небеси!

Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Кода же появилось в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огизми, плывшее по Неве от Пегропавловской крепости к Летиему саду, морское чудовими с чещуйчатым хвостом, колючими плавинками и крыльями,— им почудилось, что это и есть предреченный в Откровении Зверь, выходящий из бездиль. С минуты на минуту ждали они, что увидит идущего к ими по воде «вемокрыми стопами», или по воздуху в громах и молниях на отнечных крыльях, с несметною ратью бесовскою, летящего Антикриста.

— Ох, братики, братики!— всхлипывал Петька, дрожа, как лист, и стуча зубами.— Страшио... говорим о ием, а иет ли его самого здесь, поблизости? Видите, какое смя-

тение и между нами...

— Я ие знаю, откуда на вас такой страх бабий. Основый кол ему в горло и делу конец!... начал было храбриться Семисаженный, но тоже побледнел и задрожал, когда сидевшая с ими рядом Киликея-кликуша вдруг произительно в видером замагиму, забилась в кор-произительно в видериму.

чах и иачала кликать.

Киликею испортили в детстве. Однажды, она рассказывала, мачеха иалила ей щей в ставец \, подала есть и притом избранила: трескай-де, черт с тобою!— и после того времени в третью исделю она, Киликея, занемогла и услышала, что в утробе у нее стало ворчать явствению, как щенком; и то ворчаное все слышали; и подлинио-де у нее в утробе — дывовольское наввяждение, и человеческим языком и звериными голосами вслух говорит. Ес сажали за караул, по указу царя о кликушал, судлил, допрашивали, били батогами, плетьми. Она давала обещаиия с порукою и распискою, что звпредь кликать не будет, под страхом жестокого штрафования кнутом и ссылки на

Деревянная чашка.

прядильный двор в работу вечио». Но плети не могли изгиать беса, и она продолжала кликать.

Киликея приговаривала: «ох, тошио, тошио!..» и смеялась, и плакала, и лаяла собакою, блеяла овцою, квакала лягушкою, хрюкала свиньею и разными другими

голосами кликала.

Жившая на плоту сторожевая собака, разбужения в всеми этими необычайными звуками, вылезла из конуры. Это была голодняя тощая сука с ввалившиниея боками и торчавшими ребрами. Она остановилась над водою, радом с Иванушкою, который продолжал петь, как будто инчего не видя и не слыща,— и с поднятою кверху мордою, с поджатым между иотами хвостом, жалобию завыла на огонь фейсрверка. Вой суки сливался с воем кликуши в один стоящымі звук.

Киликею отливали водою. Старец, наклонившись над нею, читал заклятия на изгнание бесов, дуя, плюя и ударяя ее по лицу ременною лестовкою. Наконец она затихла

и засичла мертвым сиом, подобным обмороку.

Фейерверк потух. Угли костра на плоту сдва тлем. Наступнал тяма. Ничего не случилось. Антихрист ие пришел. Ужаса не было. Но тоска напала на них, ужаснее всех ужасов. По-преживму сидели они на плоском плоту, сава чериевшем между черизм небом и черизою водою, масныкою кучкою, одинкокою, потеринною, как будто повисшею в воздухе между двумя небесами. Все было спокойно. Плот неподвижен. Но им казалось, что они стремглав детят, проваливаются в эту тьму, как в черную безану — в пастъ самого Зверя, к неизбежному концу всего.

И в этой чериой, жаркой тьме, полиой голубым трепетаньем заринц, доносились из Легнего сада нежные звуки менуэта, как томные вздохи любви из царства Венус, где пастушнокок Дафиис развязывает пояс пастушке Хлое:

Покниь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвленны Аюбовиою стрелою Твоею золотою.

П

На Неве, рядом с плотами царевича, стояла большая, пригнанива на Архангельска, с хоммоторскою глиияною посудою, барка. Хозяии ее, богатый купец Пушинков из раскольников-поморцев, укрывал у себя беглалуутаениых людей старого благочестия. В корме под пахубой были крошечные досчатые каморки, вроде чуланов. В одиой из имх приотильсю баба Алема Ефинова.

Алена была коестьянкою, женою московского денежного мастера Максима Еремеева, тайного иконоборца, Когда сожгли Фомку-циоюльника, главного учителя иконобооцев. Елемеев бежал в Низовые города, покниув жену. Сама она была не то раскольница, не то православная: коестилась двупеостным сложением, по виушенню некоего стаона котооми являлся к ней и говаонвал: «тоехпеостиым сложением не умолишь Бога»: но холила в поавославиме церкви и у православимх духовников исповедовалась. Несмотоя на стращиме слухи о Петре, верила, что он подлинию оусский цаов, и любила его. Пооснла у Бога. чтоб ей видеть его царского величества очи. И в Петербург приехала, чтобы видеть государя. Ее преследовала мысль: умолить Бога за царя Петра Алексеевича. чтобы ои покаялся, вериулся к вере отцов своих, прекратил гонения на людей старого благочестия, чтобы и те, в свою очередь, соединились с православиою церковью. Алена сочинила особую молитву, дабы различие вер соединено было, и хотела ту молитву объявить отпу духовному. но не посмела, «затем что написано плохо». Она ходила по монастыоям: нанимала в Вознесенском, в пеокви Казанской Божьей Матеон, старицу на шесть недель читать акафист за царя; сама клала за него в день по две, по тои тысячи поклонов. Но всего этого казалось ей мало, и она придумала последнее отчаянное средство: велела своему племянинку, четыриадцатилетиему мальчику Васе написать сочиненную ею молитву о царе Петре Алексеевиче н о соединении вер, устроила пелену под образ, зашила ту молнтву в подкладку и отдала в Успенский собоо попу. не объявляя о скомтом письме.

После разговора на плоту Алена вериулась в келью свою на барке Пушникова, и когда вспомима все, что слыхала в ту ночь о государе, первый раз в жизни напало на нее сомисние: не истинию ли то, что говорят о паре,

н можио ан умолнть Бога за такого царя?

Долго лежала она в душной темноте чулана, с широко открытыми глазами, обливаксь холодиым потом, непоражиная. Наконец встала, засветила маленький отарок желтого воска, поставила его в углу каморки перед висевшею на досчатой перегородке ивконою Божьей Матери Всех Скорбящих, такою же, как та, которую показывал царь Петр у подиожия Венус, опустилась на колени, положила триста поклочов и начала молиться со слеами, с воздыханиями, отчазиною молитвою, тою самою, что была зашита в пелене под образом Успенского собооа:

 Услышь, святая соборная церковь, со всем херувимским и серафимским престолом, с пророжами и праотцами, угодинками и мучениками, и с Евангелием, и сколько в том Евангелин слов святых — все вспомяните о нашем царе Петре Алексеевиче! Услышь, святая соборная апостольская церковь, со всеми местными иконами и честнымн мелкими образами, со всеми апостольскими кингами Н С ЛАМПАДАМИ. Н С ПАННКАДНААМИ. Н С МЕСТНЫМИ СВЕЩАМИ. н со святыми пеленами, и с черными ризами, с каменными стенами и железными плитами, со всякими плодоносными деревами и цветами! О, молю и прекоасное солиие: возмолись Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче О маал светел месян со звезлами О небо с облаками! О, грозные тучи с буйными ветрами и вихрями! О. птицы небесные! О. синее море с ведикими реками н с мелкими ключами, и малыми озерами! Возмолитеся Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче! И рыбы морские, и скоты полевые, и звери дубровные, и поля, и леса, н гооы, и все земнооодное, возмодитеся к Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче!

Чулан бабы Алены отделяла досчатая перегородка от более просторной кельн, в которой жил старец Кориналий с учеником своим Тихоном. Ни слова не произвес Тихон во время разговора на плоту, но слушал с большим волнением, чем кто-либо. Когда все разошлансь, старец поехал на челноке на берег для свидания и беседы с другимен расковлинками о предстоявшем веленком самосожжения целых тысяч гонимых людей старой веры в лесах Керженских за Волотов. Тихон вериулся в свою плавучую келью один, лег, но так же, как в соседнем чулане баба Алена, не мог засиуть и думал о том, что слоящал в ту ночь. Он чувствовал, что от этих мислей зависит все его будущее, что наступает митовение, которос, как нож, разделит жизнь его пополам. «Я теперь, как на ножевом стотне.— товором с бам себе.— в которую стоором с сва-

люсь, в ту н пойду».

Вместе с будущим вставало перед ним и прошлое. Тихон был единственный сын, последний отпрыск не-

Тихон был единственный сын, последний отпрыск некогда знатного, но давно уже опального и захудалого рода князей Запольских. Мать его умерла от родов. Отец, стрелецкий голова, участвовал в бунте, стал за Милослаяких, за старую Русь н старую веру против Петра. Во время розыска 1698 года был осужден, пытан в застенках Пребераженского и казнен в Кремле на Красной площади. Всех родных и друзей его также казнили или сослали. Восьмистний Тихои остался крутлым сиротою на попечении старого дядьки Емельяна Пахомыча. Ребенок был слаб и хил; страдал припадками, похожими на черную исмочь; отда любил со страстиою нежностью. Опасаясь за здоровые мальчика, дядька скрывал от него смерть отда, сказывы мальчика, дядька скрывал от него смерть отда, сказывал Тихоиу, будто бы отец уехал по делам в далекую Саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил как тень в огромном опустелом доме и серддем чува беду. Наконец, не выдержал. Однажды, после долгих тщетних расспросов, убежал из дому одии, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяли в то время не было в живых сто казнил вместе с отцом Тикона.

У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, иагружениые доверху трупами казмениях стрельцов, коекак набросаниями, полуагими. Подобно зарезанимому скоту, которого тащат с бойни, везли их к общей могиле, к живодерной яме, куда сваливали вместе со всякою потавью и падалью: таков был указ царя. Из бойищ Кремлевских стеи торчали бревна; бесчислениые труппы висели, на них «как полти» — соленяя астоламиская ровба, кото-

рую вешали пучками сушиться на солице.

Безмоляный народ целыми диями толпился на Красной площади, ис меня подходить близко кместу казней, глядя издали. Протеснившись сквозь толпу, Тихои увидел воале Албиного места, в лужах крови, длинине, толстые бревна, служившие плахами. Осумасниые, телят на изх головы в ряд. В то время как царь пировал в хоромах, выходивших окнами на площадь, ближие бояре, шуты и любимцы рубали головы. Недовольный их работоно — руки исумалых палачей дрожали — царь велел привести к столу, за которым пировал, двадцать осужденных и тут же казнил их собствениюручно под заздравные клики, под звуки музьки: выпильа стакаи и отрубал голову; стакаи за стаканом, удар за ударом; вино и кровь лились вместе, вино смешивалось к коовы.

Тихои увидал также виссанцу, устроенную наподобие креста, для митежных стре-ецких попов, котороль вешал сам всещутейший патриарх Никита Зотов; виюжество пыточных колес с привызанивым к ими раздробленными члеными колесованиях; железные спицы и колья, на которых торучам полуистленшие головы: их нельзя было симать, по указу царя, пока они совсем не истлеют. В воздуже стоял смарал. Вороны мосились вад площадью стаями.

Мальчик вгляделся пристальнее в одну из голов. Она чернела явственно на голубом прозрачном небе с нежнозолотистыми и розовыми облаками: вдали — главы Кремлевских соборов горели как жар; слышался вечериий благовест. Вдруг показалось Тихону, будто бы все — и небо, и главы соборов, и земля под иим шатается, что ои сам провадивается. В торчавшей на спице мертвой годове с чериыми дырами вместо вытекших глаз узиал он голову отца. Затрешала барабаниая дробь. Из-за угла выступила рота преображенцев, сопровождавшая телеги с новыми жертвами. Осужденные сидели в белых рубахах, с горящими свечами в оуках, со спокойными лицами. Впереди ехал на коне всадник высокого роста. Лицо его было тоже спокойно, но страшио. Это был Петр. Тихои раиьше никогда не видел его, ио теперь тотчас узиал. И ребенку показалось, что мертвая голова отца своими пустыми глазиицами смотрит прямо в глаза царю. В то же мгиовение он лишился чувств. Отхлыиувшая в ужасе толпа раздавила бы мальчика, если бы ие заметил его старик, давииший приятель Пахомыча, иекто Гонгооий Талицкий. Он подиял его и отнес домой. В ту ночь у Тихона сделался такой припадок падучей, какого еще

иикогда не было. Он едва остался жив. Григорий Талицкий, человек исизвестиый и бедиый, живший перепискою старинных кинг и рукописей, один из первых начал доказывать, что царь Петр есть Антихрист. Как обвиняли его впоследствии во воемя розыска, «от великой своей ревиости против Антихриста и суминтельного страха стал он кричать в народ злые слова в хулу и поношение государя». Сочинив тетрадки О пришествии в мир Антихриста и о скончании света, он задумал напечатать их и «бросать листы в народ безденежно» для возмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с иим о наре - Антихристе, о последием времени. Старец Коринлий, тогда живший в Москве, также участвовал в этих беседах. Маленький Тихои слушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки, в запустелом доме собирались и каркали: «Приближается конец века, пришли времена лютые, пришли года тяжкие: не стало веры истинной, не стало стены камениой, не стало столпов крепких — погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие: загорится вся земля и выгорит в глубину на шестьдесят локтей за наше великое беззаконие». Они рассказывали о видении «некоего мерзкого и престрашного черного Змия, который в инконнанских церквах, во время богослужения, на плечах архиереев, вместо святого амофора висит, ползая и стрегочуще; или иочью, обогиувшись около стеи царских палат, голову и хобот имея внутри палаты, шепчет на ухо царю». И уиылые беседы переходили в еще более уиылые песни:

Говорит Христос, Царь Небесиый: Ох, вы, люди мои, люди, Вы бетитель в пустыпи, В леса темпые, в вертепи. Засыпайтесь, мои светы, Рудожелтыми песками, Вы песками, пепелами, Умирайте, мои светы, Не умоете — оживете.

Вы песками, пепсами, Умирайте, мои светы, Не умрете — оживете, Божья царства ие мииете! С особениою жадностью слушал он

С особенною жадиостью слушал он рассказы о сокровенных обителях среди дремучих лесов и топей за Волгою. о невидимом Китеже-граде на озере Светлояре. То место кажется пустынным лесом. Но там есть и церкви, и дома, и монастыри, и множество людей. Летними ночами на озере самшится звон колоколов и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей. Там понстине царство земное: и покой, и тишина, и веселие вечное; святые отцы процветали там, как лилни, как кипарисы и финки, как многоцветный бисер и звезды иебесные; от уст их исходит иепрестаниая молитва к Богу, как фимиам благоуханный и кадило избраниое: а когда наступит ночь, модитва их видима бывает, как столпы пламенные с искрами; и так силен тот свет, что можио читать и писать без свечи. Их возлюбил Господь и хранит, как зеницу ока, покрывая иевидимо дланью Своею до скончания века. И не узрят они скорби и печали от зверя-антихриста, только о нас. грешных, день и ночь печалуют — об отступлении нашем и всего парства Русского, что Антихрист в нем парствует. В невидимый гоад велет сквозь чаши и дебои одна только узкая, окруженная всякими дивами и страхами, тропа Батыева, которой инкто не может найти, кроме тех, кого сам Бог управит в то благоутишное пристаинще.

Слушая эти рассказы, Тихои стремнлся туда, в дремучие леса и пустыни. С невыразимой грустью и сладостью повторял он вслед за Пахомычем древинй стих о юном пустынинке. Иосафе царевиче:

> Прекрасная мати пустыня! Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам. Поставлю я малую химу. Разгуляюсь в млад конош, Иосафий царевич, Во зеленой во дуброве. Кукушка в ней воскукует, Умильный глаз испущает —

И та меня поучает.
В тебе, матерь-пустыня,
Гиньме колоды —
Мие райкская пица,
Сахарное яство;
Холодные воды —
Мелавире пойдо.

С раннего детства т Тихона бывало иногда, особению перед припадками, странное чувство, ин на что не похожее, нестерпимо жуткое и вместе с тем сладкое, всегда иовое, всегда знакомое. В чувстве этом был страх и удивление, и воспомивание, точно из какого-то иного мира, но больше всего — любопытство, желание, чтобы скорее случилось то, что должию случиться. Никогда ни с кем не говорил он об этом, да и не сумел бы этого выразить инкакими словами. Впоследствии, как уже начал он думать и сознавать, чувство это стало в нем сливаться с мыслыю о кончине мира. о втоом пришествия

Порою самые зловещие каркания трех стариков оставляли его равнодушным, а что-иибудь случайное, мгиовенное — пвет, звук, запах — пробуждало в нем это чувство со виезапною силою. Лом его стоял в Замоскворечье на склоне Воробъевых гор: сал кончался обрывом, откуда была видна вся Москва — груды черных изб, бревенчатых срубов, напоминавших деревню, над ними белокамениме стены Кремля и бесчисленные золотые главы церквей. С этого обоыва мальчик подолгу смотрел на те великолепиые и страшные закаты, которые бывают иногда позлиею бурною осенью. В мертвенно-синих, дидовых, ченных, или воспаленно-коасных, точно окровавленных тучах, чудились ему то исполинский Змий, обвившийся вокруг Москвы, то семиглавый Зверь, на котором сидит блудинца с чашею мерзостей, то воинства ангелов, которые гонят бесов, разя их огненными стрелами, так что реки крови дьются по небу, то дучезарный Сион, невидимый Град, сходящий с неба на землю во славе грядущего Господа. Как будто там, на небе, уже совершалось в таинственных знамениях то, что и на земле должно было когда-то совершиться. И знакомое чувство конца охватывало мальчика. Это же самое чувство рождали в нем и некоторые будинчиые мелочи жизии: запах табака; вид первой, попавшейся ему на глаза, русской книги, отпечатаниой в Амстердаме, по указу Петра, новоизобретенными «гоажданскими дитерами»: вид некоторых вывесок иад новыми лавками Немецкой слободы; особая форма париков со смешными буклями, длинными, как жидовские пейсы или собачьи уши; особое выражение на старых оусских, иедавно бородатых и только что выбритых лицах. Однажды восьмидесятилетиего деда Елеменча. жившего у иих в саду пасечника, наоские пристава схватили на городской заставе, насильно обрили ему бороду и обоезали, окуогузили по установленной мерке, до колен. поды кафтана. Дед, вернувшись домой, плакал как ребеиок, потом скоро заболел и умер с горя. Тихон любил и жалел старика. Но, при виде плачущего, куцего и бритого деда, не мог удержаться от смеха, такого странного, неестественного, что Пахомыч испугался, как бы у него не следался припадок. И в этом смехе был ужас конца. Однажды зимою появилась комета — звезда с хвостом. как называл ее Пахомыч. Мальчик давио хотел, но не смел взглянуть на нее; нарочно отвертывался, жмурил глаза, чтобы не видеть. Но увидел нечанию, когда раз вечером дядька нес его на руках в баню через глухой переулок, заметенный сиежными сугробами. В конце переулка, меж черных изб иад белым сиегом, внизу, на самом коаю чеоно-синего иеба сверкала огромная, прозрачная, иежная звезда, немного склоненная, как будто убегающая в неизмеримые пространства. Она была не стращияя, а точно оодиая, и такая желанная, милая, что он глядел на нее и ие мог нага ядеться. Знакомое чувство снаьнее, чем когда-либо. сжало сердце его иестерпимым восторгом и ужасом. Он весь потянулся к ией, как будто просыпаясь, с нежною сонной ульбкою. И в то же мгиовение Пахомыч почувствовал в теле его стращимю судорогу. Конк вырвался из груди мальчика. С инм следался второй припадок падучей.

Когда ему исполнилось шестнадцать лет, забрали его, так же, как и других шлажетных детей, в «школу математических и извигацких, то есть мореходиых хитростных искусств». Школа помещалась в Сухаревой башие, тразанимался астроновическими изблюдениями генерал Яков Брюс, которого считали колдуном и чернокнижником: кривая баба, торговавшая на Второй Мещанской мочеными иблоками, видела, как однажды зимнею ночью Брюс полетел со своей вышки прямо к месяду верхом на подзориой трубе. Пахомяч ии за что ие отдал бак дитя в такое пороклятое место, если бы ребят ие забирали силою.

Укрывавшиеся дворянские иедоросли, привезенные из своих поместий под коивоем, иногда женатые, тридцатилетиие и даже сорока-стине маладенцы, сидся и рядом с настоящими детьми на одной парте и зубрили по одной квижке, с картинкою, изображавшею учится, который одромным пуком розог сечет разложениого на скамейке школьника — с подписью: всяк человек в тиши поучайся. Все буквари обильно украшались розочными виршами:

Благослови, Боже, оиме леса, Яже розги родят на долгие времена. Малым розга березова ко умилению, А старым жеза дубавый ко полкоепалению.

И царским указом предписывалось: «выбрать из гвардии отставных добрых содат и быть им по человеку во всякой каморе во время учения и иметь хльист в руках; и буде кто из учеников будет бесчвиствовать, оным бить. искомотоя какой бы виновизый фаммлии ие быль.

Но как ни вбивали в головы иауку малым — хлыстом и розгою, большим — плетъями и батогами, все одинаково плохо учились. Иногда в минуты отчания певали они «песиы вавилонскую». Начинали старшие хриплыми с перепою басами:

Житье в школе не по нас, В один день секут пять озз.

Малыши подтягивали визгливыми дискантами:

Ох, горе, беда!

И дисканты и басы сливались в дружный хор:

И лозами по белоам. И палями по рукам. Ни с другого слова в рожу, Со спины дерут всю кожу. Геометрию смекай. А пустые щи хлебай. Ox. rone, fexal Секут завсегда. О, проклятое чериило! Сердце наше иссущило. И бумага, и пеоо Сокрушают нас зело. Хоть какого мололия Сгубит школа до конца. Ох. горе, бела! Секут завсегда.

Немногому изучился бы Тихои в школе, если бы ие обратил на него винмания один из учителей, кенцисбергский иемец, пастор Глок. Выучившись русскому явыку с грехом пополам у беглого польского монаха, Глюк присках в Россию обучать «московских юношей, аки мягкую и ко всякому изображению утодную глину». Он разочаторовался коро ие столько в самих юношах, ксложою в русском способе «муштровать их, как цытанских лошадей», вбинать им в голову изкук плетьми. Глюк был человек уминй и добрый, хотя пьяница. Пил же с горя, потому что не только русские, иси и иемцы считали его сумасшед-

шим. Он писал головоломное сочинение, комментарии на комментарии Ньотома к Апокалипску, гае все христианские откровения о кончине мира доказывались тогчайшиим астрономическими выкладками на основании законов тяготения, изложениых в недайно вышедших имотоновых Philosophia Naturalis Principia. Mathematica.

В ученике своем, Тихоне, ои открыл необыкновенные способности к математике и полюбил его как родного.

Старый Глюк сам в душе был ребенком. С Тихоном говорил ои, особенио будучи извесселе, как со взрослым и единствениями другом. Рассказывал ему о новых философских учениях и гипотезах, о Мадпа Instauratio Бэкона, о гометрической этике Спинозы, о акирям Декарта, о монадах Лейбинца, но всего вдокновение — о великих астрономических открытнях Коперника, Кеплера, Ньютона. Мальчик миюгого ие понимал, ио слушал эти сказания о чудесах изуки с таким же любопытством, как беседы трех стариков о невидимом Китеже-голас.

Пахомыч считал всю вообще науку немцев, в особен-

иости же «звездочетие», «остроумею», безбожною.

 Проклятый Копериик, — говорил ои, — Богу соперник: тягостиую землю подиял от кентра земного и звезды стоят, а земля оборачивается, противно священным писа-

ниям. Смеются над ним богословы!

— Истиниая философия,— говорил пастор Глок, вере ие только полезна, ио и нужиа. Многие святые отцы в изуках философских преизиществовали. Знаиме изтуры христнаискому закону ие противно; и кто изтуру исследовать тщится, Бога знает и почитает; физические рассуждения о твари служат к прославлению Творца, как и в Писавии сказано: Небеса поведают слади Господно.

Но Тихои угадывал смутими чутьем, что в этом согласии науки с верою не все так просто и ясно для самого Глюка, как он думает, или только старается думать. Недаром иногла, в коиде ученого спора с самим собою о миожестве миров, о неподвижности космических пространств, сильмо выпивший старик, забывая присутствие ученика, спускал, как будто в измеможении, из край стола свою лисую, со съехавшим на сторону париком, голову, отяжелещую не столько от вина, сколько от головокружительных метафизических мыслей, и глухо стоила, повторяя знаменитое восклипацие Ньютона:

О, физика, спаси меня от метафизики!

Одиажды Тихои — ему было тогда уже девятиадцать лет, ои коичал школу и хорошо читал по-латииски —

случайно открыл валявшийся на рабочем столе учителя привезениый им из Голландии рукописный сбориих писем Спинозы и прочел первые на глаза попавшиеся стооки: «Между свойствами человека и Бога так же мало общего, как между созвездием Пса и псом, лающим животным Если бы треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, что Бог есть не что ниое, как совершенный треугольник а коуг — что природа Бога в высшей степени кругла». И в доугом письме — об Евхаристии: «О, безумиый юноша! Кто же так околдовал вас, что вы вообразнаи, булто можно проглатывать святое и вечное, будто святое и вечиое может иаходиться во внутоенностях ваших? Ужасны таннства вашей церкви: они противоречат здравому смыслу». Тихои закома книгу и больше не читал. Пеовый ода в жизни испытал он от мысли то чувство, которое прежде испытывал только от внешиих впечатлений — ужас коица.

В Сухаревой башие у генерала Якова Виликовича Броса била общирнав библиствек и екабинет математических, механических и других инструментов, также натуралий — зарей, инсект, кореньев, всяких руд и минералов, антивитетов, древних монет, медалей, резимых камией, лачин и вообще как иностранных, так и внутренних куриезмостей». Брюс поручил пастору Глюку составить ведомость, или опись, всем предметам и книгам. Тикои помогал ему и цельме дии проводил в библиотесть

Однажды, ясным летини вечером, он сидел на самом верху складной, двигавшейся на колесиках библиотечной лесеики перед стеной, сверху донизу уставленной книгамн. иаклеивая иомера на корешки и сравиивая новую опись со старою, безграмотною, в которой заглавия иностраиных книг списаны были русскими буквами. Сквозь высокне окиа с мелкими круглыми стеклами в свинцовом переплете, как в старииных голландских домах, падали лучи солнца косыми пыльными сиопами на сверкающие медиые машины — небесиые сферы, астролябни, компасы, наугольинки, циркули, масштабы, ватерпасы, подзорные. трубы, «микроскопиумы», на чучела разиых диковинных зверей и птиц, на огромную кость мамонтовой головы, на чудовишиых кнтайских идолов и моамооные личины прекрасных эллинских богов, на бесконечные полки книг в однообразных кожаных и пергаментных переплетах. Тихоиу нравилась эта работа. Здесь, в царстве книг, была такая же уютная тишина, как в лесу или на старом, людьми покинутом, солнием излюбленном кладбише. Доноснася только с удицы вечерний благовест, напоминавший звон китежских колоколов, да сквозь отворенные в соседнюю комнату двери слышались голоса пастора Глюка и Боюса. Отужинав, сидели они за столом, курили и пили, беседуя.

Тихон только наклена новые номера на инкварто и октаво, обозначениме в старой описи под иомером 473: «Филозофия Францыско Бакона на англинском языке в тоех томах»: под номером 308: «Медитанной де понма филозофии чоез Декартес на голанском языке»: под номером 532: «Математикал элеманс натураль филозофии чоез Исака Нефтона». Ставя книги на полку, в глубине ее ошупал он и выташил завалившееся, очень ветхое, изъеденное мышами октаво под номером 461: «Лионардо Лавинчи, тоактат о живописиом письме на немецком языке». Это был первый, изданный в Амстердаме, в 1582 году, немецкий перевод Trattato della pittura. В киигу отдельных листков вложен был гравированный на дереве поотрет Леонардо. Тихон вглядывался в страниое, чуждое и, вместе с тем, как будто знакомое, в незапамятном сне видениое, липо и думал, что, верно, у Симона Мага, летавшего по воздуху, было такое же точно лицо.

Голоса в соселней комнате стали раздаваться громче. Брюс о чем-то спорил с Глюком. Онн говорили по-немецкн. Тихои выучился этому языку у пастора. Несколько отдельных слов поразнан его; и он с любопытством прислушался, все еще держа в руках книгу Леонардо.

— Как же вы не вндите, достопочтенный, что Ньютон был ие в здравом уме, когда писал свои комментарии к Апокалипсису? — говорил Боюс.— Он. впрочем, в этом и сам поизнается в письме к Бентаею от 13 сентябоя 1693 года: «я потерял связь свонх мыслей и не чувствую прежней твердости рассудка»— попросту, значит, рехнулся.

— Ваше превосходительство, я желал бы лучше быть сумасшедшим с Ньютоном, чем здравомыслящим со всей остальною двуногою тварью! — восклики ул Глюк и зал-

пом выпна стакан.

 О вкусах не спорят, любезный пастор,— продолжал Яков Вилимович, засмеявшись сухим, резким, точно деревянным смехом, — но вот что всего любопытнее: в то самое время, как сэр Исаак Ньютон сочния свон Комментарни. — на другом конце мира, именио здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочинили тоже свои комментарии к Апокалипсису н поншан почти к таким же выводам, как Ньютон, Ожидая со дия на день кончины мира и второго поишествия. одни из иих ложатся в гробы и сами себя отпевают,

другие сжигаются. Их за то гонят и преследуют, а я сказал бы об этих исчастных словани философа Лейбинца:
«я не люблю трагических событий и желал бы, чтобы
всем на свете жилось хорошо; что же касается заблуждения тех, которые спокойно ждут кончиным мира, то оно
мие кажется совсем невинимы». Так вот что, говорю я,
всего любопытиее: в этих апокалисических бредих крайиий Запад сходится с крайним Востоком и величайшее
просвещение — с величайшим иевжеством, что действительно могло бы, пожалуй, ввушить мысль, что конец мира
приближается и что все мы скоро отправимся к черту!...

Оч опять засмеялся своим резким, деревянным смехом и прибавил что-то, чего не расслашал Тиким, должно быть очень вольнодумное, потому что Глюк, у которого, как всегда в конце ужина, парик съехал на сторону, и в голове шумсло, вдруг яростно вскочил, отодвинул студ и хотел выбежать на комиаты. Но Яков Вильнювич удержи успокона то несколькими добрыми словами. Брюс был сдииственным покровнтелем Глюка. Он уважал и любил и даже, как утверждали многие, совершенным атенстом, и даже, как утверждали многие, совершенным атенстом, и мем в инферента берого положения, чтобы не подразнить его и не посмеяться над алополучивыми комментариями к Апосламистье, и да прымирением науки с верою. Брюс полагал, что и над овыбрать доно за бероу се за выхи, и ана израж выбрать доно за беро у се за вахи, и на наук с без веры.

Пков Вилимович наполнил стакан Глюка и, чтобы утешить его, начал расспрашивать о подробностях инкотонова Апокалинска. Старик отвечал сперва неохотию, ио потом опять увлекся и сообщил разговор Ньютона с друзьями о комете 1680 года. Когда его одижажы спроснал о ией, вместо ответа он открыл свои Начала и указал место, где сказаню: ЅЕнде бітає гейсі ровѕин. Неподвижные звезды могут восстановляться от падення на них комет. «Почему же вы не писали осмище так же откровенно, как о звездах?» — «Потому, что солице ближе нас касается», отвечал Ньютон и потом прибавил, смедсь: «я, впрочем, сказал достаточно для тех, кто желает понять!»

— Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огием! В Писанин сказано: небеса с щумом прийдуг, стиим же, разоревшиеь, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Тогда исполнятся оба пророчества — того, кто верил, н того, кто знал.  — «Нуроtheses пол fingo! Я не сочиняю гипотез!» — заключил он вдохновенио, повторяя великое слово Ньютона.

Тихои слушал — и давиес, вещее каркавье трех стариков, трех воромо соединялось для иего с точнейшими
выводами знания. Закрыв глаза, увидел он глухой переулок, занесенный снежимым сугробами, и в конце его,
винзу, над бельм снегом, меж черных изб, на краю черносинего неба огромиую, прозрачную, нежную звезду. Итсинето неба огромиую, прозрачную, нежную звезду. Итме, как в детстве, знакомое чувство сжало сердце его
исстерпимым восторгом и ужасом. Он уроных кингу Леонардо, которая задела, надая, трубку астролябии и повамила ее на пол с грохотом. Прибежал Глюк. Он знал, что Тихон страдает припадлеми. Увидев его вверху лестициы, дожащего, бледного, он бросился к нему, обиял, поддержал и
помог сойти. На этот раз припадок миновал. Пришел также
Брюс. Они расспращивали Тикона с участием. Но он молзл. чувствовал, что нежьая им с кем говорить об этом.

Бедный мальчик! — сказал Яков Вилимович Глюу, отводя его в стороиу.— Наш разговор напутал его.
 Эдесь они все таковы — только и думают о кончине мира.
 Я заметил, что в последнее время какое-то безумие распостранияется среди ник, как зараза. Бог знает чем контоространияется среди ник, как зараза. Бог знает чем контоространияется среди ник, как зараза. Бог знает чем контоространияется среди ник, как зараза.

чит этот несчастный народ!

По выходе из школы. Тихон должен был поступить. как все шляхетные дети, в воениую службу. Пахомыч умер. Глюк собирался в Швению и Англию, по поручеиию Боюса, для закупки новых математических инстоументов. Он поиглашал с собою Тихона, который, забыв свои детские страхи и предостережение Пахомыча, все с большей любовью предавался изучению математики. Здоровье окрепло, припадки не повторялись. Давиее любопытство влекло его в другие края, в «царство Стекольное», почти столько же для него таниственное, как невидимый Китеж-гоал. По ходатайству Якова Вилимовича. иавиганкий ученик Запольский, в числе доугих «младеицев Российских», послан был царским указом для окоичания наук за море. Они приехали с Глюком в Петербург в начале июня 1715 года. Тихону исполнилось 25 лет: он был ровесником царевича Алексея, но по виду все еще казался мальчиком. Через иесколько дней из Кроншлота отходил купеческий корабль, на котором они должны были плыть в Стокгольм — Стекольный.

Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь не похожим на Москву, поразил Тихона. Целыми днями он бродил по улицам, смотрел и удивлялся: бесконечные каналы, першпективы, дома на сваях, вбитых в зыбкую тину болот, построенные в ряд «динейно», по указу, «так чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось», бедиме мазанки соеди лесов и пустыоей, комтые по-чухонски деоном и берестою, дворим затейливой архи-ТЕКТУОМ «ИЗ ПОУССКИЙ МАНИО». УИМАМЕ ГАОНИЗОНИМЕ МАгазейны, нейхаузы, амбары, неокви с голландскими шпипами и курантиым боем — все было плоско пошло булинчио и в то же время похоже на сои. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и раздетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть — невиди-мо. а здесь в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет; но оба города одинаково поизоачин. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал — чувство конца. Но оно не разрешалось, как прежле. восторгом и ужасом, а давило тупо бесконечною тоскою. Однажды на Тоонцкой плошали, у «кофейного дома» Четырех Фрегатов, встретил он человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера. И точно так же, как и в Москве, на Красной площади, у Лобного места. где тоочавшая на коле меотвая голова отна его смотрела пустыми глазинцами прямо в глаза этому самому человеку. — Тихои тотчас узнал его: это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему стращими город: на них обоих была одна печать.

В тот же день встретил он старца Коринлия, обрадовался ему, как родиому, и уже не покилал его. Ночевал у старца в келье, дни проводил на плотах, на барках с утаснивми, беглыми людьми Слушал рассказы о житии всиники пустынивых отцов на далеком севере, в лесах Поморских, Онежских и Олонецких, где Коринлий, уйдя на Москвы, провел миюто лет, о тамощих страшных тарях — миютотысячных самосожжениях. Оттуда шел он теперь за Волут на Керженец проповедовать «красную мертр».

Тихон учился иедаром. Миогому, чему верили эти лоди, он уже не верил; думал виаче, но чувствовал так же, как они. Самое главиос — чувство конда — у них было общее с ини. То, о чем он инкогда и с кем не говорил, чего никто из учених людей и не понял бы, они повимали — этим только и жили. Все, что с раниего детствы он слышал от Пахомыча, теперь варру ожилал в душе его с иовой силою. Оплать потянуло его в леса, в пуствии, в сокровениые обители, в «благоутишное пристанище». Как будто при свете белых ночей над простором Невы, Как будто при свете белых ночей над простором Невы,

сквозь бой голландских курантов, опять ему слышался звои китежских колоколов. И опять, с томительной грустью и сладостью, повторял ои стих об Иосафе царевиче:

> Прекрасная мати пустыня! Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам...

Надо было решить, надо было выбрать одно из двух: или навестра вериться в мир, чтобы жить, как все живут, служить человеку, который погубил отца его и, может быть, погубит Россию; или навсегда уйти из мира, сделаться ницим, бродятою, одним из утаенных, беглых людей, енастоящего града ие имеющих, градущего — вымскивыющих; на запад с пастором Тлюком — в город Стекольный, или из Восток со старцем Коринлием — в иевидимый Китеж-град. Что он выберет, куда пойдет? Он сам еще ие зиал, колебался, медлил последиим решением, как будто ждал чего-то. Но в эту ночь, после разговора на плоту о Петре-антикристе, почувствовал, что медлить исльзя. Завтра отправляется корабло в Стоктольм и завтра же старец Коринлий, которому грозил донос, должен бежать из Петербурга. Он звал с собою Тиколь на

«Я теперь как на ножевом острие,— опять подумал он.—В которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Одна жизиь, одна смерть. Раз ошибешься, второй не попра-

вишь»

Но в то же время он чувствовал, что не имеет силы решить, и что две судьбы, как два коица мертвой петаи, соединяясь, стягиваясь, давят и душат его. Он встал, взял с полки рукописично киигу — «Слово св. Ипполита о втором поиществии» и, чтобы отдохиуть от мыслей, начал рассматривать, при свете дампады, горевшей перед образом, заставиме картинки. На одной из иих, слева, сидел иа престоле Антихрист, в зеленом, с красиыми отворотами и медиыми пуговицами, преображенском мундире, в треуголке, со шпагою, похожий лицом на царя Петра Алексеевича, и указывал рукою вперед. Перед иим, вправо, преображенской и семеновской гвардии отряд направлялся к скиту среди темиого леса. Вверху на горах с тремя пещерами молились иноки. Солдаты, руководимые сниими бесами, взбирались вверх по горному склону. Винзу подпись: «тогда пошлет в горы и вертепы, и пропасти земиые полки свои бесовские, дабы искать укрывшихся от глаз его и тех привести на поклонение себе». На другой картинке солдаты расстреливали связанных старцев: «оружием от диявола падут».

За дошатой перегородкой в соседнем чулане все еще вздыхала и плакала баба Алена, молясь Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче. Тихон положил книгу, опустился на колени перед образом. Но молиться не мог. Тоска напада на него, какой он еще никогла не испытывал. Пламя догоревшей дампады, последний раз вспыхиув. потухло. Наступила тьма. И что-то подползало, подкрадывалось в этой тьме, хватало его за горло темною, теплою, мягкою, словно косматою, лапою. Он задыхался, Холодный пот выступал на теле. И опять ему казалось, что он летит стоемглав, пооваливается в чеоную тьму, как зияющую бездиу — пасть самого Зверя. «Все равно», — подумал он. и вдоуг нестерпимым светом загорелась в сознании мысль: все равио, какой из двух путей он выберет, куда пойдет — на Восток или Запад; и здесь, и там, на последних поеделах Востока и Запада — одна мысль, одно чувство: скоро конец. Ибо, как молния исходит от Востока и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И в нем как будто сверкнула эта последияя соединяющая молния. «Ей, гряди, Господи Иисуce!» — воскликиул он, и в то же мгновение в конце кельи вспыхиул белый, стращный свет. Раздался оглушительный треск, как будто небо распалось и рушилось. Это была та самая модиня, которая так напугада Петра, что он выроиил икону из оук у подножия Венус. Баба Алена услышала сквозь вой, свист и гоохот бури ужасный иечеловеческий крик: у Тихона сделался припадок падучей.

Он очичася на корме барки, куда, во время припадка, вычесли его из душной кельи. Было раннее утро. Вверху голубое небо, виизу белый туман. Звезда блестела на востоке сквозь туман, звезда Венеры. И на острове Кейвусаре. Петербургской стороне, на Большой Дворянской, над куполом дома, где жил Бутуолии, «митоополит всепьянейший», позолоченияя статуя Вакха, под пеовым дучом содица, вспыхнула огненно-красной, кровавой звездою в тумаие, как будто земная звезда обменялась таниственным взглядом с небесною. Туман порозовел, точно в тело бледных призраков влилась живая кровь. И мраморное тело богини Венус в соедней галерее над Невою сделалось теплым и розовым, словно живым. Она улыбиулась вечною улыбкой солицу, как будто радуясь, что солице восходит и здесь, в гиперборейской полночи. Тело богини было воздушным и розовым, как облако тумана; туман - живым и теплым, как тело богини. Туман был телом ее и все было в ней, и она во всем,

 Тихон вспомиил свои иочиме мысли и почувствовал в душе спокойную решниость: не возвращаться к пастору

Глюку и бежать со старцем Корнилием.

Барка, на которой ой лежал, сдвинутая бурей, уперлась больно в тот самый плот, где ночью шел разговор об Антикристе. Иванушка, успевинй выспаться, сидел на том же месте, как ночью, и пел ту же песенку. И музыка, или только призрак музыки — заглушенные тумамом звуки менуэта:

> Покннь, Купидо, стрелы, Уже мы все не целы —

сливались с унылой, протяжною песнью Иванушки, который, глядя на Восток — начало дня, пел вечному Западу — концу всех дней:

> Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есте, гробы, домовища вечные! День к вечеру пряближается, Солице идет к Западу, Секира лежит при корени. Приходят времена последине!

> > 111

На берегу Невы, у церкви Всех Скорбящих, рядом с домом царевича Алексея, находился дом царицы Марфы Матвеевны, вдовы сводного брата Петрова, царя Феодора Алексеевича, Феодор умер, когда Петоу было десять дет. Восемиадцатилетияя царица прожила с инм в супружестве всего четыре недели. После его смерти она помещалась в уме от горя и тридцать три года прожила в заключении. Никуда не выходила из своих покоев, инкого не узнавала. Пон чужеземных дворах считали ее давно умершею. Петеобуог, который она мельком видела из окон своей комиаты — мазанковые злання, посторенные «годландскою и прусскою манирою», церкви шпицом, Нева с верейками н барками, каналы, — все это представлялось ей как страшиый нелепый сон. А сновидения казались действительностью. Она воображала, что живет в Московском Кремле. в старых теремах, и что, выглянув в окио, увидит Ивана Великого. Но инкогла не выглядывала, боялась света дневного. У нее в хоромах была вечная темнота, окна завешены. Она жила при свечах. Вековые запаны и завесы скрывали от взоров людских последнюю московскую царииу. Торжественный и пышный царский чин соблюдался на Верхи. Служители далее сеней не смели входить без «обсылки». Злесь время остановилось, и все навеки было неподвижно - так, как во времена Тишайшего царя Алексея Михайловича. Безумная сказка сложилась в ее больном уме, будто бы муж ее, царь Феодор Алексеевич жив и живет в Иерусалиме, у Гроба Господия, молится за Русскую землю, на которую ндет Антихрист с несметными полчищами ляхов и немцев; на Руси нет царя, а тот царь, который и есть, не истинный; он - самозванец, оборотень, Гришка Отрепьев, беглый пушкарь, немец с Кукуевской Слободы; но Господь не до конца прогневался на православных; когда исполнятся времена и сроки, единый благоверный царь всея Руси, Феодор, солнышко красное, вернется в свою землю с грозною ратью, в силе и славе, н побегут перед инм басурманские полчища, как ночь перед солнцем, и сядет он вместе с царицею на дедовский престол, н восстановит суд н правду в земле своей; весь народ придет к нему и поклонится; и инвринут будет Антихрист со всеми свонми немцами. Тогда скоро и миру конец и второе стращное пришествие Христово. Все это близко, при дверях.

Недели через две после правдника Венеры в Летнем саду, царевна Мария пригласила Алексея в дом царицы Марфы. Здесь уже не раз бывали у них тайные свидания. Тетка передвала ему вести и письма от матери, польлюй царицы Евдокин Феодоровным, во иночестве Елены, первой жены Петра, насильно постриженной им и заключений в Суздальско-Покровском девичьем монастыре.

Алексей, войдя в дом царнцы Марфы, долго пробирался по темным брусяным переходам, сеням, клетям, подклетям и лестинцам. Всюду пахло деревянным маслом. рухлядью, ветошью, как будто пылью и гинлью веков. Всюду были келийки, горенки, тайнички, боковушки, чуланчики. В них ютились старые-престарые верховые боярынн и боярышни, комнатные бабы, мамы, казначен, портомон, меховницы, постельницы, юродивые, нищие, странницы, государевы богомольцы, дураки и дурки, девочки-сиротинки, столетине сказочники-бахари и игрецыдомрачен, которые воспевали былины под звуки заунывных домр. Дряхаме сауги в полинялых мухояровых кафтанах, седые, шершавые, точно мохом обросшне, хватали царевича за полы, целовали его в ручку, в плечико. Слепые, немые, хромые, седые, сивые от старости, безликие, следуя за ним, скользили по стенам, как поизоаки, кишели, копошились, ползали в темноте переходов, как в сырых щелях мокрицы. Навстречу ему попался дурак Шамыра, вечно хихнкавший и щипавшийся с дуркою Манькою. Самая доевняя из верховых боярынь, любимая царицею, так же, как и она, выжившая из ума, толстая, вся заплывшая желтым жиром, трясущаяся, как студень, Сундулея Вахрамеевна повалилась ему в иоги и почему-то завыла, причитая над ним, как над покойником. Царевнус сталь жутко. Вспомнилось слово отда: «оный двор царевны Марфы от набожности есть гошпиталь на уродов, водоло, канжей и шалунов».

Он с облегчением вздохнул, вступив в более светлую н свежую угловую гоонниу, где ожидала его тетка, наоевна Марья Алексеевна. Окна выходили на голубой и солнечный простор Невы с кораблями и барками. Голые бревенчатые стены, как в избе. Только в красном углу кнот с образами и тускло теплившеюся лампадкою. По стенам лавки. Сидевшая за столом тетка понвстала и обияла царевича с нежностью. Марья Алексеевиа одета была постаринному, в повойнике, в шерстяном шушуне смирного, то есть темного, вдовьего цвета, с корнчневыми крапинкамн. Лицо у нее было некрасивое, бледное и одутловатое, как у старых монахннь. Но в злых тонких губах, в умных, острых, точно колючих, глазах было что-то властное и твердое, напоминавшее царевну Софью — «злое семя Милославских». Так же, как Софья, ненавидела она боата и все дела его, «дущою о старине горела». Пето шадил ее, но называл старою вороною за то, что она ему вечно каркала.

Царевна подала Алексею письмо от матери нз Суздаля. То был ответ на недавнюю, слишком сухую и краткую записочку сина: «Матушка, здравствуй Пожалуй, не забывай меня в своих молитвах». Сердце Алексея забилось, когда он стал разбирать безграмотные строки с неуклюже нацаоапанными, детскими буквами знакомого почеока.

«Даревни Алексей Петровни, заравктвуй. А я, бедная, в печалях своих сле жива, что ты, мой батюшка, меня покнул, что в печалях таких оставиль, что забыл, рождение мос. А я за тобою ходила рабски. А ты меня скоро забыл. А я тебя ради по спе число жива. А если бы ие ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и в бедах, и в инщете. Горьоке, горькое мое житие! Лучше бы я на свет не родилась. Не ведаю, за что мучаюся. А я же тебя не забольа, всета молося за здоровье твое Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила тебя и во пеккой бы инстоте соблола. Образ здесь есть Казанской Пресвятой Богородицы, по явлению построена церковь. А я за твое здоровье обещалась и подымала образ в дом свой, да сама мочью проводила, на раменах своих иссла. А было мие мочью проводила, на раменах своих иссла. А было мие

На плечах (исоковнослав.).



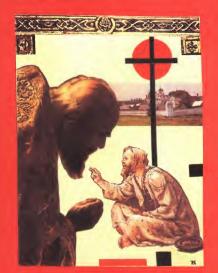

видение месяца Маня двадцать третие число. Явидае пресветдая и пречистая Царица Небесная и обещалась у Господа Бога, своего Смня, упросить, да печаль мою на радость претворить. И слышала я, недостойная, от пресветлю Любина пределомаль до крама Моего, и Яле тебя возвеличу образ и проводила до храма Моего, и Яле тебя возвеличу и снивале твоего сохранию. А тыр, радость моя, чадо мое, имей страх Божий в сердце своем. Отпиши, друг мой, Олешенока, хоть едину строму, утоли мое рыдание слезие, дай хоть мало мне отдохнуть от печали, помилуй мать свою и рабу, помалуй, отпиши! Рабски тебе кланяность.

Когда Алексей дочитал письмо, царевна Марья отдала монастырские гостинцы — образок, платочек, вышитый шелками собственною рукою смиренной инокини Елеим, да две липовые чашечки, «чем водку пьют». Эти жалобины подарки больше троиули его, нежели письмо.

 Забыл ты ее, произнесла Марья, глядя ему прямо в глаза. Не пишешь и не посыдаещь ей инчего.

Опасаюсь, — молвил царевич.

 — А что? — возразила она с живостью, и острые глаза точно укололи его. — Хотя бы тебе и пострадать? Ни-

чего! Ведь за мать, не за кого иного...

Он молчал. Тогда она начала ему рассказывать шеподальской юрода Михайла Босото: тамошняя радость обвеселила, там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов; архиерей Новгродский Иов сказывает: «тебе в Питербурхе худо готовится; только Бот тебя нябавит, чаю; увидишь, что у вае будеть. И старцу Виссариюну, что живет в Ярославской стене замурован, обыло откровение, что скоро перемене быть: «либо государь умрет, либо Питербурх разорится». И епископу Досифею Ростовскому явился св. Дмитрий царевич и предрек, что некоторое смятение будет и скоро совершится.

 Скоро! Скоро! — заключила царевна. — Миого вопиющих: Господи мсти и дай совершение и делу конец!

Алексей знал, что совершение значит смерть отца.
— Попомии меня! — воскликиула Марья пророчески.—
Питербурх не долго за нами будет. Быть ему пусту!

И взглянув в окно на Неву, на белые домики среди зеленых болотистых топей, повторила злорадио:

— Быть пусту, быть пусту! К черту в болото провалится! Как вырос, так и сгинет, гриб поганый. И места его не найдут, окаянного!

Старая ворона раскаркалась.

 Бабьи сказки, — безнадежно махиул рукой Алексей. — Мало лн пророчеств мы слышалн? Все вэдор!
 Она хотела что-то возразнть, но вдруг опять взгляну-

ла на него своим острым, колючим взором.

— Что это, царевич, лицо у тебя такое? Не можется, что ли? Аль пьешь?

 Пью. Насильио поят. Третьего дня на спуске корабельном замертво выиеслн. Лучше бы я на каторге был или лихоовалкою лежал, чем там был!

 — А ты пил бы лекарства, болезнь бы себе притворял, чтобы тебе на тех спусках не быть, коли ведаешь такой отна своего обычай.

Алексей помолчал, потом тяжело вздохнул.

— Ох, Марьюшка, Марьюшка, горько мне!.. Уже я чуть зиаю себя от горестн. Если бы не помогала сила Божья, едав можно человек в уме быть... Я бы рад хоть куды скрыться... Уйти бы прочь от всего!

— Куда тебе от отца унтн? У него рука долга. Везде

найдет.

- Жаль мие.— продолжал Алексей,— что ие сделал так, как приговаривал Кнкии, чтобы уекать во Францию или к кесарю. Там бы я покойисе здешиего жил, пока Бог изволит. Много ведь нашей братьн-то бегством спасалося. Да нет такого образа, чтобы уехать. Уж и не знаю, что со мною будет, тетенька, голубушка!. Я инчему не рад, только дай мне свободу и не трогай инкуды. Анбо отпусти в монастырь. И от иаследства бы отрекся, жил бы, отдалясь от всего, в покое, ушел бы в свои деревиншки, где бы живот скончать!
- Полио-ка ты, полио, Петрович Государь ведь человек не бессмертен: водь Божья придет — умрет. Бот, говорят, бодель у него падучая, а такие люди исдолго жнвут. Даст Бог совершение... Чаю, что не умедлител... Погоди, говорю, доведется и нам свою песенку спеть. Тебя в народе любят и пьют про твое здоровье, называя надеждою Российскою. Наследство тебя не минуте

— Что наследство, Марьюшка! Быть мне пострижену, и не то, что ныне от отца, а н после него мие на себя ждать того же: что Василья Шуйского, постригши, отдадут куда в полои 1. Мое житье худое...

Как же быть, соколик? Час теопеть, век жить. По-

терпн, Алешенька!

— Долго я терпел, больше ие могу! — воскликиул ои

Василий Шуйский, русский царь в 1606—1610 гг., умер в польском плену (1616).

с неудержимым порывом, и лицо его побледнело. — Хоть

бы уж один конец! Истома пуще смерти...

Он хотем что-то прибавить, но голос его пресекся. Он глухо протовал «О, Господн, Господн)» — уронна руки на стол, прижал к ладоням лицо, стиснул голову пальцами и не заплажал, а только весь, как от нестерпимой боли, съежил-ся. Судорога бесслеэного рыдания сотрясла все его тело.

Царевна Марья склонилась над ним, положила на плечо его свою маленькую, твердую и властную руку; точно

такне же руки были у царевны Софыи.

— Не малодушествуй, царевич, — проговорила она медачно, с тихоко и ласковою строгостью. — Не гиеви Бота, не ропщи. Помни Иова: благо есть надеятися на Господа, понеже весь живот наш и движение в руце Божией. Может Он и противымы полезно нам устроить. Аще Бот с кем, что сотворит тому человек? Аще ополчится на мя полк, не убоится сераще мое, Господа воздаст за ми! Положнеь весь на Христа, Алешенька, друг мой сердешиенькой: выше склы не попустит от быть некущенню.

Она умолкла. И под этн родные, с детства знакомые звуки молитвенных слов, под этою ласковою, твердою рукою, он тоже затих.

Постучались в дверь. То Сундулея Вахрамеевна при-

шла за ним от царицы Марфы.
Алексей подиял голову. Лицо его все еще было бледно, но уже почти спокойно. Он взглянул на образ с тускло теплившенося лампадкою, перекоестился и сказал:

— Твоя правда, Марьюшка! Будн воля Божья во всем. Он за молнтвами Богоматери и всех святых, как хощет, совершит или разрешит о нас, в чем надежду мою имел и иметь буду.

Аминь! — произнесла царевна.

Они встали и пошли в постельные хоромы царицы Марфы.

## IV

Несмотря на солнечный день, в комнате било темно, как ночью, и горели свечи. Ни одни луч не проникал сквозь плотно забитые войлоками, завешениые коврами окна. В спертов воздухс пахло росным ладавом и гулафного водкого — розовою водно — куреньями, которые клали в печные топли для дузу. Комнату загромождали казел ки, поставцы, шкафы, скрями, шкатуни, коробы, дарцо, кование сундуки, обитые полосами луженого железа подголовки, кипарисовые укладки, со всеми мехами, платыми

и белою казиою — бельем. Посередние комнаты возвышалось царицыно ложе под шатровою сенью — пологом из алтабаса пунцового, с тоавами бледно-зеленого золота, с одеялом на кнамлбашской золотной камки на соболях с гориостаевой опушкой. Все было пышное, но ветхое, нстертое, истлевшее, так что, казалось, должно было рассыпаться, как прах могильный, от прикосновення свежего воздуха. Сквозь открытую дверь видна была соседияя комната - крестовая, вся залитая сиянием лампад перед иконами в золотых и серебряных ризах, усыпанных драгоцениыми камиями. Там хранилась всякая святыня: кресты. панагии, складии, коабицы, коробочки, ставики с мощами: смнома, ливам, чудотворные меды, святая вода в вошанках; на блюдечках кассня, в сосуде свинцовом миро, освященное патрнархами; свечи, зажженные от огия иебесно- го; песок Иорданский; частицы Купины Неопалнмой, дуба Мамврийского: млеко Пречистой Богородицы: камень дазоревый — небеса, «где стоял Христос на воздухе»; камень во влагалище сукониом — «от него благоухание, а какой камень, про то неведомо»; онучки Пафиутия Боровского: зуб Антипия Великого, от зубной скорби исцеляющий, отобранный на себя Иваном Грозным из казны убненного сына

У ложа в золоченых креслах, похожих на «царское место», с резымы двульамым одолом и «коруною» на синиме, сидела царица Марфа Матвеевиа. Хотя зеленая муравлажая печка с узорчатыми городками и газымаами была жарко натоплена, зябкая больная старука куталась в телогрею киндачиую на песцовом меху. Жемуужная рякия подинян свешивальсь на лоб ее из-под золотого кокоплика. Лицо было не старое, но точно мертаю, камению; густо набелению е нарумяненное, по древнему чину Московских цариц, казальсь оно еще мертвениее. Живы были только тлаза, прозрачно-светьме, но с неподвижным, как будто невилящим, взором; так смотрят дием ночиме птимь, У ног ее сидел м нолу монашек и что-то рассказывал.

Когда вошел царевич с теткою, Марфа Матвеевна поздоровалась с ними ласково и пригласила послушать странинака Божья. Это был маленький старичко с личиком совсем детским, очень веселым; голосок у него был тоже веселый, певучий и приятный. Он рассказывал о своих странствиях, о скитском житие на Афоне и Содовках. Сравиняая их, отдавал предпочтение обители греческой перед русскою.

— Называется обнтель та Афонская Сал Пресевятой Богородицы, на него же всегда зрит с небес Матерь Пречи-

стая, снабдевает и храиит его нерушимо. И помощью ее стоит он и цветет, и плод приносит, внеший и виутренини, вне - красный, виутрь - душеспасительный. И всяк проинкиувший в тот сад, как бы в преддверие райское, и узревший доброту и красоту его, не захочет вспять возвратиться. Воздух там легкий, и высота холмов и гор, и теплота, и свет солиечный, и различие древес и плодов, и близость прежеланного края. Иерусалима. творят веселие вечное. Соловецкий же остров имеет уныине и страх, ожесточение и тьму, и мраз, тартару подобный. Обретается же на остоове том и нечто душе воедяшее: живут миожество птиц белых — чайки. Все лето плодятся, детей выводят, гиезда вьют на земле при путях, где ходят монахи в церковь. И великая от птиц сих тщета творится инокам. Первое, лишаются благоутишия. Второе, как видят их быющихся да играющих, да сходящихся, то мыслыю пленяются и в страсти приходят. Третье, что и жены, н девицы, н монашки часто бывают в обители той. В Афонской же горе сего соблазна иет: ин чайки не поилетают, ни жены не поиходят, Единая Жена, двумя крылами орлицы парящая — Церковь святая, — привитает в пустыие той сладостной, доколе не исполнится воля Господия и времена, кои положил Он во власти своей. Ему же слава вовеки. Аминь.

Когда ои коичил рассказ, царица попросила выйти из комиат всех, даже Марью, и осталась наедине с царевичем.

Она его почти не знала, не помнила, кто ои и как ей родством доводится, даже имя его все забывала, а звала поосто внучком, но любила, жалела какою-то странною вещею жалостью, точно зиала о судьбе его то, чего он сам еще не знал.

Она долго смотрела на него молча своим светлым иеподвижным взором, словио застланиым пленкою, как взор иочиых птиц. Потом вдруг печально улыбиулась и стала тихо гладить ему рукою щеку и волосы:

— Сиротника ты мой белиенький! Ни отца, ин матери. И заступиться некому. Загрызут овечку волки лютые, заклюют голубчика белого вороны черные. Ох, жаль мие

тебя, жаль, родненький! Не жилец ты на свете...

От этого безумиого бреда последней царицы, казавшейся здесь, в Петербурге, жалобиым призраком старой Москвы, от этой тлеющей роскоши, от этой тихой теплой комнаты, в которой как будто остановнлось время, веяло на царевича холодом смерти и ласкою самого дальнего детства. Сердце его грустно и сладко заныло. Он поцеловал мертвенно-бледную, исхудалую руку, с тонкими пальцами, с которой спадали тяжелые древиие царские перстии.

Она опустила голову, как будто задумалась, перебирая круглые кральковые четки: от тех кральков — кораллов — дух иечистый бегает, «поиеже кралек крестообразио растет».

— Все мятется, все мятется, очень худо деется — заговорила она опять, точио в бреду, с возрастающей тревогою. — Читал ли ты, виучек, в Писании: Дети, последняя година. Слышали вы, что трядет, и нимее в мире ссть уже. Это о нем, о Сыне Погибсаи сказано: Уже пришел он к вратам двора. Скоро, скоро будет. Уж и не знаю, ождусь ли, увижу ли друга серединенького, сольнышко мое красное, благоверного царя Феодора Алексеевича? Хотъ бы одини глазком взглянуть на него, как придет он в силе и славе, с неверимым брань сотворит, и победит, и восклякиут ему все народы: Осанна! Благословен грядый во вим Госпоме!

Глаза ее загорелись было, но тотчас виовь, как угли

пеплом, подериулись прежиею мутиою пленкою.

Да иет, ие дождусь, ие увижу! Прогневила я, грешная, Господа... Чует, ох. чует сердце беду. Тошно мие, внучек, тошиехонько... И сны-то нынче снятся все такие недобрые, вещие...

Она оглянулась боязливо, приблизила губы к самому

уху его и прошептала:

— Знаешь ли, виучек, что мне намедии приснилось? Он сам, во сие ли, в видении ли, не ведаю, а только он сам приходил ко мне, никто другой, как он!

— Кто, царица?

— Не разумесшь? Слушай же, как тот сои мие присинася — может, тогда и поймешь. Лежу я, будто бы на этой самой постели и словно жду чего-то. Вдруг настежь дерь, и входит он. Я его сразу узнала. Рослый такой, да рыжий, а кафтаиншка куцый, немецкий; во рту пипка, табачище тямет; рожа бритая, ус кошачий. Подошел ко мие, смотрит и можит. И я можу, что-то, думаю, будет. И тошно мие стало, скучию, так скучию — смерть мож.. Перекреститься хочу — рука не подымается, молитву прочесть — язык не шевелится. Лежу как мертвая, А он за рук мени берет, щупает. Отоль и морол по спине. Вяглянула я на образ, а и образ-то представляется ме разными видами; будто бы не Спасов лик пречистый, а иемчии потаный, рожа пухлая, сиязя, точно утоплешник... А он вее ко мие: — Больна-де пь, говорит, Марфа

Идущий, шествующий (уерковнослав.).

Матвеевна, гораздо больна. Хочешь, я тебе моего дохтура поишлю? Да что ты на меня так воззоилась? Аль не узнала? — Как, говорю, мие тебя не узнать? Знаю, Мало ли мы таких, как ты, видывали! - Кто же-де я, говоонт. скажи, коди знаешь? — Известно, говорю, кто. Немец ты. иемпев сын, солдат барабаншик.— Осклабнася во всю оожу, пооскиул на меня, как кот шальной — Рехиулась же ты, видио, старуха, совсем рехимасы. Не немен я не барабанщик, а боговенчанный царь всея Руси, твоего же покойного мужа царя Феодора сводный брат.— Тут уже злость меня взяла. Так бы ему в мооду и плюнула, так бы и конкиула: пес ты, собачий сын, самозванен. Гоншка Отрепьев, анафема — вот ты кто! — Да ну его, думаю, к шуту. Что мне с иим болинться? И плюнуть-то на иего не стонт. Ведь это мие только сон, греза нечистая попущением Божинм мерещится. Дуну, и сгинет, рассыплется. — Петр, говорит, нмя мое. — Как сказал он: «Петр», так меня ровно что и осеннао. Э. думаю, так вот ты кто! Ну. погоди же. Да не будь дура, языком не могу, так хоть в уме твоою заклятие святое: «Воаг сатана! отгонись от меня в места пустые, в леса густые, в пропасти земные, в мооя бездонные, на гоом дикие, бездомные, безлюдные, нде же не поесещает свет лица Госполня! Рожа окаяниая! изыде от меня в таотарар, в ад коомешный, в пекло поеисполиее. Аминь! Аминь! Аминь! Рассыпься! Дую на тебя и плюю». Как прочитала заклятье, так он и сгинул, точио сквозь землю провалился — нет от него и следа, только табачншем смердит. Просиулась я, вскрикиула, прибежала Вахрамеевна, окропила меня святой водою, окурила ладаном. Встала я, пошла в молельную, пала перед образом Владычицы Пречистой Влахериския Божней Матеон, да как вспомнила и вздумала обо всем, тут только н уразумела, кто это был.

Царевич давио уже поиял, что приходил к ней отец ие во сие, а наяву. И вместе с тем чувствовал, как бред сумасшедшей передается ему, заражает его.

Кто ж это был, царица? — повторил он с жадным

и жутким любопытством.

— Не разумеешь? Аль забыл, что у Ефрема-то в кинге о втором пришествин сказано: «во имя Симона Петра имет быть гордый киязь мира сего — Антихрист». Слышишь? Имя его — Петр. Ои самый и есть!

Она уставила на него глаза свон, расширенные ужа-

сом, и повторна задыхающимся шепотом:

— Он самый и есть. Петр — Антихрист... Антихрист!

## КНИГА ТРЕТЬЯ

## ДНЕВНИК ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

## **ЛНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕЙМ**

1 440 1714

Проклятая страна, проклятый народ! Водка, коовь н гоязь. Тоудно оещить, чего больше, Кажется, гоязи. Хооощо сказал датский король: «ежели московские послы снова будут ко мне, построю для них свиной хлев, ибо где они постоят, там полгода жить никто не может от смрада». По определению одного француза: «Московит человек Платона, животное без перьев, у которого есть все, что свойственно природе человека, кроме чистоты н разума».

И эти смоадные дикари, коещеные медведи, которые становятся из стоашных жалкими, поевоащаясь в евоопейских обезьян, себя одинх считают людьми, а всех остальных скотами. В особенности же к нам, немцам, ненависть у них врожденная, непобедимая. Они полагают себя осквернениыми нашим прикосновением. Лютеране для них немногим лучше дьявола.

Ни минуты не осталась бы я в России, если бы не долг любви и верности к ее высочеству моей милостивой госпоже и сердечиому другу, кронприицессе Софии Шарлотте. Что бы ни случнлось, я ее не покину!

Буду писать этот дневник так же, как обыкновенно говорю, по-неменки, отчасти по-фоанцузски. Но некоторые шутки, пословицы, песни, слова указов, отрывки разговоров, рядом с переводом, буду сохранять и по-русски.

Отец мой — чистый немец из древнего рода саксонских омпарей, мать — полька. За первым мужем, польским шляхтичем, долго жила она в России, недалеко от Смоленска, и хорощо изучила русский язык. Я воспитывалась в городе Торгау, при дворе польской королевы, где также было много московитов. С детства слышала русскую речь. Говорю плохо, не люблю этого языка, но хоро-

Чтобы хоть чем-ннбудь облегчить сердце, когда бывает слишком тяжело, я решвая вести записки, подражая бол-туну из древней басин, который, ис смея вверить тайны своей людям, нашентал ее болотным тростникам. Я не желала бы, чтобы строки эти когда-либо увидели свет; но мне отрадно думать, что они попадутся на глаза единственному из людей, чье мнение для меня всего дороже в мире,— моему великому учитело. Готфриду Лейбинцу.

+ + +

В то самое время, когда думала о нем, получила от него письмо. Просит разузнать о жалованье, которое следует ему в качестве соголящего на русской службе, тайного юстиц-рата <sup>1</sup>. Боюсь, что никогда не увидит он этого

Чуть не плакала от грусти и радости, когда читала письмо его. Вспоминала наши тикие прогулки, и беседы в галереях Зальддаленского замка. в диповых альях І ерренгаузена, где нежные зефиры в листьях и шелест фоитанов как бы вечно напевают нашу любимую песенку из Мессите Садапа 2:

> Chantons, dançons, tout est tranquille Dans cet agréable seiour.

Ah, le charmant asilel

N'y parlons que de jeix, de plaisirs et d'amours. 3

Вспоминала слова учителя, которым я тогда почти верила: «Я славянии, как и вы. Мы с вами должны радоваться, что в жилах наших течет славянская кровь. Этому
племени принадлежит великая будущность. Россия оседьнит Европу с Азней, примирит Запал с Востоком. Эта
страна — как новый горшок, еще не принявший чужого
вкуса; как лист белой бумати, на котором можно написать
все, что угодно; как новая земля, которая будет вспакана для нового сева. Россия впоследствии могла бы про-

<sup>1</sup> Юстиц-рат (нем. Justizrat) — советник юстиции.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mercure Galant (франц.) — Любезный Меркурий [посланец. богов — миф.]

гов — миф. ]

3 Будем петь, танцевать, все безмятежно

В этом чудесном месте. Ах. прелестный приют

Будем говорить здесь только об нграх, о наслаждениях и о любвн (франц.).

светить и самую Европу, благодаря тому, что набегла бы Иго и заключна с в дохновенной улыбкой: «Я, кажется, привава судьбою быть русским Солоном, законодателем нового мира. Овладеть умом одного человека, такого как царь, и устремить его к благу людей — значит больше, чем выигоять согию сожменний)»

Увы, мой бедный, велнкий мечтатель, если бы вы зиалн и видели все, что я узнала и увидела в Россни!

Вот и сейчас, пока я пишу, печальная действительность напоминает мне, что я не в сладостном приюте Герренгаузена, этой немецкой Версали, а в глубине Московской Тартаони

Под окнами слащатся крини, вопли, ругательства: это дворовые люди соседки нашей, царевиы Натальи Алексевии, дерутся с нашими людьми. Русские быот иемцев. Вижу, увы, иа деле соединение Азии с Европою, Востока с Западом!

Прибежал наш секретарь, бледный, дрожащий, в разорваниом платье, с окровавленным лицом. Увидев его, кроипринцесса едва не упала в обморок. Послали за царевичем. Но он болен своей обычною болезнью — пьяк.

2 мая

Мы живем во дворце кромпринца Алексея, мазанковом домике в два жилья с черепичиом кровлею, на самом берегу Невы. Помещение так тесно, что почти весь придворивій штат ее высочества расположнася в трех состених домах, нанитых Сенатом. В одном на икх — ин дверей, ин окон, ин печей и никакой мебели. Ее высочеству пришдось отделать его на свой счет и приктороти кониошню.

Ввера вериулся владелец дома, некто Гидеонов, служащий у царевиы Натальи, приказал выгнать наших людей и выбросил вещи во двор. Потом стал выводить из конюшии лошадей се высочества и ставить туда своих. Кронприидесса велела сломать коиюшино, дабы перенести ее на другое место. Но когда шталмейстер привел рабочих, Гидеонов послал туда своих людей, которые жестоко избили и прогнали наших. Шталмейстер грозил пожаловаться царю. Гидеонов отвечал, смеясь: «Жалуйтесь на задоровье, а я и раньше вас пожалуюсь!»

Хуже всего то, что ои уверяет, будто бы делает все по приказаиню царевиы. Эта царевна — старая дева, самое

<sup>1</sup> От лат. Tartarus — подземное царство, ад.

злое существо в мире. В глаза любезинчает, а за спиной, всякий раз, как произносит имя ее высочества, плюет, приговаривая: «Эдакая немка! Фря! Что она себе вооб-

ражает? А придется таки ей хвост поджать!»

Итак, наши бедные конюли живут под открытым исбом. Во всем городе не нашлось бы для них помещения н за сто червонцев: такая здесь теснота. Когда об этом говорят царю, он отвечает, что через год будет довольно домов. Но тогда они уже не будут нужны, по крайней мере нашим людям, нбо, вероятно, большая часть их отправится на тот свет.

\* \* \*

В Европе не поверили бы, если бы узнали о бедности, в которой мы живем. Денъги, назначенивые на содержаине кроиприщесси, выдаются так неправильно и скудио, что их инкогда не хватает. А между тем тут страшиля дороговизна. За что в Германин платят грош, за то здесь четыре. Мы задолжали всем купіцам, и они нам скоро перестанут верить. Не говоря уже о людях наших, мы иногда сами иуждаемся в свечах, доровах, в съестимх припасах. У царя инчего иельзя добиться, потому что ему все некогда. А насевнч пьви.

— Свет исполнен горечи, — сказала мие сегодия ее высочество. — Начиная с самого детства, то есть с шестилетнего возраста, я не знаю, что такое радость, и не сомневаюсь, что судьба готовит мие еще больщие несчастия в будущем...

Глядя вдаль, как будто уже видя это будущее, она повторяла: «мне не миновать беды!»— с таким безнадежным спокойствием, что я ие находила слов для утешения,

только молча целовала ей руки.

Раздался пушечный выстрел, и мы должны были спешить собираться на увеселительную прогулку по Неве воляную ассамблею.

Здесь так заведено, что по выстрелу и флагам, вывешенным в разных концах города, все барки, верейки, яхты, торишхоуты и буеры должиы собираться у крепости.

За неявку штраф.

Мы тотчас отправилнеь на нашем буере с десятью гребцами и долго разъезжали с прочими лодками взад и вперед по Неве, постоянно следуя за адмиралом, не смея ин отставать, ин обгоиять, тоже под штрафом — здесь штрафом на все.

Играла музыка — трубы и валториы. Звуки повторяло

эхо крепостиых бастнонов.

Нам и без того было грустно. А холодная, бледноголубая река с плоскими берегами, бледно-голубое, как лед, прозрачное иебо, сверкаине золотого шпица на церкви Петра и Павла, деревяниой, выкращенной в желтую краску, под мрамор, унылый бой курантов — все наводило еще большую грусть, особенную, какой инкогда нигде я ие испытывала, кроме этого города.

Между тем вид его довольно краснв. Вдоль инзкой набережной, убитой черными смолеными сваями. — бледиорозовые кирпичиые дома затейлнвой архитектуры, похожне на голландские кирки, с острыми шпицами, слуховыми окиами на высоких крышах и огромными решетчатыми крыльцами. Подумаешь, настоящий город. Но тут же рядом — бедиме лачужки, крытые дерном и берестою; дальше — топь да лес, где еще водятся олени и волки. На самом взморье — ветряные мельницы, точно в Голландни. Все светло-светло, ослепительно и бледно, и грустно. Как будто наоисованное, или наоочно следанное. Кажется, спиць и видищь иебывалый город во сие.

Царь, со всем своим семейством в особом буере, стоял у руля и правил. Царицы и приицессы в канифасиых кофточках, красиых юбках и круглых клеенчатых шляпах — все «на голландский манер» — настоящие саардамские корабельшицы. «Я понучаю семейство мое к воде, - говорит царь, - кто хочет жить со миою, тот должеи бывать часто на море».

Ои почти всегда берет их с собою в плаванье, особенио в свежую погоду, запирает наглухо в каюту и все лавирует против ветра, пока хорошенько не укачает их и, salvo honore, не вырвет — тут только он доволен!

Мы боядись, как бы ие решнай ехать в Кроишлот. Участники одной из подобных прогулок в прошлом году не могут ее вспомнить без ужаса: застигиутые бурей, онн едва не утонули, попали на мель, просидели несколько часов по пояс в воде, иаконец, добрались до какого-то острова, развели огоиь и совершенно голые — мокрое платье должны были снять — покрылись добытыми у крестьян, суровыми санными одеялами и так провели всю иочь, греясь у костра, без питья, без пиши, новые Робнизоны.

На этот раз судьба нас помиловала; на адмиральском буере спущен был красный флаг, что означало конец

прогудки.

Мы возвращались каналами, осматривая город.

Каналов здесь множество. «Если Бог продант мне жизиь и здравие, Петербург будет другой Амстердам!»—

хвастает царь. «Управить все, как в Голландии водится» — обычиые слова указов о строении города.

У царя страсть к прямым линиям. Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможню было, он построил бы весь город по линейке и циркуло. Жителям указано «строиться линейно, чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось, но чтобы улицы и переулки были ровны и изрядим». Дома, выходящие за прямую динию, домают безжадости безмарства.

Гордость царя — бесконечно длинияя, прямая, перескающая весь город «Невская першпектива». Она совсем пустычна среди пустычна тощими липками в три, четыре ряда, и похожа на аллею. Содержится в большой чистоте. Каждую субботу под-

метают ее плениые шведы.

Многие из этих геометрически правильных линий воображаемых улиц — почти без домов. Торчат только вехи. На других, уже обстроенных, видиы следы плугов, борозды исдавних пашен.

Дома возводятся, хотя из кирпичей, приготовленимх «по Витрувневу наставлению», но так поспешно и непрочно, что грозят падением. Когда проезжают по уживе, они трясутся: бологистая почва — слишком зыбкая. Враги царя предсказывают, что когда—искудь весь город провалится.

Один из наших спутинков, старый барои Левенвольд, генеральный комиссар Лифляидии, человек любезиый и умный, рассказывал много любопытиого об осиовании города.

Для возведения первых земляных валов Петропавловской крепости иужна была сухая земля, а ее поблизости ие было — все болотияя тина да мох. Тогда придумали таскатъ к бастионам землю из далоних мест в старых кулих, рогомах и даже просто в подах платья. При этой Сизифовой работе две трети несчастиих погибло, в осебенности, вследтвие безбожного воровства и мощениичества тех, кому поручено было содержать их. По целья месяцам не видали они даже у при в том и за деньги трудно достать в этом пуствином краю; питались капутстой да репой, страдали поносом, цинтою, пухан от голода, мерзали в землянках, подобных звериным норам, умирали как мухи. Сооружение одной лишь крепости на острове Веселом — Lust-Eiland (хорошо наззвание!) стонло жизни согие тысяч перессленцев, которых сгоняли сюда силою, как скот, со всех концов России. Вонстнич, этот противосетсетвенный город. стоашный Парадиз 1, как называет его царь, основан на костях чело-

Здесь ни с живыми, ни с мертвыми не церемонятся. Мне собственными глазами случалось видеть на Съсстном рынке, или у Гостиного двора, как мертвое тело рабочего, завернутое в рогожу, привязанное веревками к шесту, несут два человека, а много что везут на дровнях, совсем голое, на кладбище, где зарывают в землю, без всякого обряда. Бедияков умирает каждый день столько, что хоронить их по-кристнански некогда.

Однажды, проезжая в лодке по Неве, в жаркий летний день, заметили мы на голубой воде серые пятна: то были кучи комарнных трупов — в здешних болотах их множество. Они плыли из Ладожского озеов. Олин из

наших гребцов зачерпнул их полную шляпу.

Слушая рассказы Аевенвольда о строении Петербурга, я закрыла глаза, и мне представилось, что трупы людей, ссрых-серых, маленьких, бесчисленных, как эти кучи комариных трупов, плывут по Неве без конца— и никто их не знаст., не помнит.

Вернувшись домой, села писать дневник в моей крошечной комнатке, настоящей птичьей клетке, в мезонине,

под самою крышею.

Было душно. Я открыла окию. Западло весенней водное плотинков, молодой и старый, чинили лодку. Слышался стук молотков и протяжная, грустная песня, которую пел молодой очень медленно, повторяя все одно и то же. Вот несколько слов этой песни, насколько я могла их расслашать:

> Как в городе, во Санктпитере, Как на матушке, на Неве реке, На Васильевском славном острове, Молодой матрос корабли сиастил.

Глядя на вечернее, бледно-зеленое, как лед, прозрачное и холодное небо Парадиза, я слушала грустную песню, подобную плачу, и мие самой хотелось плакать.

3 мая

Сегодия ее высочество была у царицы, жаловалась на Гидеонова, просила также о более правильной выдаче денет. Я поисутствовала пои свидании.

Царица как всегда любезна.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Парадиз (paradisus — лат.) — рай.

— Czaarische Majestät Euch sehr lieb,— сказала она, между прочим, кронпринцессе на своем ломаном немец-

— Ей, ей, царское величество вас очень любит. Истинию, говорит, Катерина, твоя иевестка зело пригожа, как станом, так и нравом.— Ваше величество, говорю, ты любишь свою дочь больше меня.— Нет, говорит, а сам смеется, не больше, но скоро буду так же любить. Сын мой. говорит. поаво. не стоит такой аобоюй жены.

Из этих слов мы могли понять, что царь не очень-то

любит царевича.

Когда ее высочество, чуть не со слезами, стала просить за мужа, царица обсещала быть его заступинцей, все с тою же любезностью, уверяя, что елюбит ее, как свое родное дитя, и что если бы носила ее под сердцем, то не могла бы сильнее любить.

Не нравится мне эта русская приторность; боюсь, как

бы тут не оказался мед на острне ножа.

Кажется, впрочем, и ее высочество себя не обманывает. Однажды при мие выразилась она, что царица «хуже всех»— pire que tout le reste.

Сегодия, возвращаясь домой со свидания, заметила:

— Она инкогда не простит мие, если у меня родится

сыи

Одна старая женщина из простого народа, когда зашла у нас речь о царнце, шепнула мне на ухо: «Не подобает ей на царстве быть — ведь она не природная и не русская; и ведаем мы, как она в полон взята: приведена под знамя, в одной рубаке, и отдана под караух, караульный, наш же офицер, надел на нее кафтан. Бог знает, какого она чина. Мила, говорят, сорочки с укухонками».

Я вспомнал объеми, стодия, когда ее высочество, здороважсь с царицею, по придворному этиксту, котса поцеловать у нее платье. Правда, та не допустила этого сама обияла и поцеловала ее. Но какая все-таки насмешка судьбы, что принцесса Вольфенбюттельская, наслединца великих Вельфов, которые оспаривали корону у гермыских императоров еще в те дии, когда о Готенцольсернах и Габсбургах никто не самхал,— целует платье у этой женшины, мышкей белье с учхонками!

4 200

После теплых, как будто летних, дней, вдруг опять зима. Холод, ветер, мокрый снег с дождем. По Неве ндет ладожский лед. Говорят, впрочем, что здесь выпадает снег н в нюме. Наш «дворец» доведен до такого запущения, что крыща оказалась дырявою, и сегодня ночью, во время сильного дождя, в спальие ее высочества текло с потолка, хорощо еще, что мимо постели. На полу обоазовалась лужа.

Потолок укращен аллегорической живописью: памлающий жертвенник, увитый роами; по бокам купидомы с двумя гербами — русским ордом и браунцивейтским конем, между ними две соединенные оуми с надписью: «Non unquam junxit nobiliora fides, Никогда более благородных ис соединаль верностъ». Как раз на жертвеницие выстунило чериое пятно от сирости, и с пламени Гименея каплал годязная. хлодоная вогля, и с пламени Гименея каплал годязная. хлодоная богля, и

Припомнилась мне свадебнял речь археолога Экгарта, в которой доказывалось, что жених и невеста происхолят от Византийского минератора Константина Порфирородного. Хороша страна, где каплет едва не на брачиое ложе Полофиорол вной жа ледините!

5 мая

Явился, наконец, кронпринц с другой половины дома, где живег отдельно от нас, так что мы не видим его иногда по цельм неделям. Произошло объясиение. Я слышала все из оседией комиаты, где должна была остаться по жеданию евысочества.

На все ее просъбы и жалобы по Гидеоновскому делу,

по невыдаче денег, он отвечал, пожимая плечами:
— Mich nichts angehen. Bekümmere mich nicht an Sie.

Это меня не касается. Мне до вас дела нет!

Потом разразился упреками за то, что она, будто бы, иаговаривает на него отцу.

— Как вам не стыдио? — заплакала ее высочество. — Пощадите коть собственную честы В Германии нет такого сапожника или портного, который позволил бы так обращаться со своею женою...

— Вы в России, не в Германии.

— Я это слишком чувствую. Но если бы исполнено было все, что обещано...

— Кто обещал?

— Не вы ли сами, вместе с царем, подписывали брачный договоо?

— Halten Maul! Ich Sie nichts versprochen. Заткните глотку! Ничего я вам не обещал. Вы отлично знаете, что мне навязали вас на шею!

Он вскочил и опрокинул стул, на котором сидел.

Я готова была броситься на помощь к ее высочеству. Мне казалось, что он ее ударит. Я его так ненавидела в эту минуту, что, кажется, убила бы. — Das danke Ihnen der Henker! Да наградит вас за это палач!— воскликиула кронприищесса, вне себя от гнева и гооя.

С непристойным ругательством он вышел, хлопнув

дверью.

Кажется, в этом человеке воплотилось все дикое и подлое, что только есть в этой дикой и подлой стране. Одиого ие могу решить, кто он в большей мере — дурак

нан негодяй?

Бедная Шарлотта!— ее высочество, которая с каждым днем оказывает мне все большую дружбу не по заслутам, сама просила, чтобы я ее называла так,— бедная Шарлотта! Когда я подошла к ней, она кинулась в мон объятья и долго не могла произнести ин слова, только вся дрожала. Наконец, сказала, ромая.

— Если бы я не была беременна и могла добрым путем возвратиться в Германню, я согласилась бы с радостью скожу от горя, не знам, что говорю и делам. Молло Бога, скожу от горя, не знам, что говорю и делам. Молло Бога, чтобы Он меня укрепна, и чтобы отчаянье не довело меня ли чегомной делам. Молло Бога, от чегомной делам. От чегомной делам за честомной делам.

Потом прибавнаа уже с тихими слезами и с обычною покорностью, которая иногда меня пугает в ней больше

всякого отчаянья:

 Я несчастиая жертва семьн, которой не принесла я ни малейшей пользы, а сама умираю от горя медленной смертью...

\* \* \*

Мы еще обе плакалн, когда пришли сказать, что пора ехать на маскарад. Глотая слезы, мы стали наряжаться в маски. Таков здесь обычай: хочешь, не хочешь, а весе-

лись, когда приказано.

Маскарад был на Тронцкой площади, у кофейного дома, «австерии», под открытым небом. Так как это мето — инзкое, болотнегое, с инкогда не просъкающей грязью, то частъ площади уставли бревнами и сверзу досками: образовался помост, на котором и толивлесь маски. К счастью, погода опять внезапно изменилась: вечер был тихий и теплый. Но к ночи с реки подивлях туман, густой-густой, белый, как молоко, и окутал всю площадь. Многие, особению дамы, в слишком легких нарядах, простуживальсно техрости, чихали и кашлали. Вместо лекарства поили их водкою. Гренадеры, по обыкновению, разносили е ев ушатах. В белом облаке тумана, осъещен-

иого зеленоватым светом долгой зари — позже, в июне здесь заря во всю иочь — все эти маски — арлекины, скарамуши, паяды, пастушки, инифы, китайды, арабы, медведи, журавам, дракоиы — казались смешиыми и страшимым прив

Тут же, рядом с помостом, где мы танцевали, видислись черные колья с железимми спицами, на которых торчали мертвые, почти истлевшие головы казисимых. В смолистом запаже вессиней квои, березовых почек, которым теперь иаполиен весь город, чудился мие смрад этих голов. И опять казалось, как постоянию здесь кажется.— что все это сом.

6 мая

Неожиданиое примирение. Подойдя к полуоткрытой двери в комиату ее высочества, я увидела исчалнио в веркале, ето она сидит в кресле, а кроиприци, наклонившись к ней и держа голову ее обенни руками, целует в доб с почтительной иежиостью. Я хотела было скрыться, но она, заметив меня тоже в зеркале, сделала мие знак рукою. Я поязал, что она приказывает мие остаться в соседней комнате. Бедияжке хотелось, должно быть, похвастать своим счдетьем.

— Der Mensch, der sagen, ich Sie nicht liebe habe, lügt wie Teuffell Kro говорит, что я вас ие люблю, лжет, как лявол. Н говорим царевни, как я догадалась, об одной из тех презренимх сплетен насчет ее высочества, которых здесь ходит множество (ее обвиняют даже в измене мужу). — Я вам верю, знаю, что вы добрая, а те, кто говорыт

о вас дурио, не стоят вашего мизиица...

Он расспрашивал ее о делах, иеприятиостях, об ее здоровье, бермемиости, с таким участием, и слова, и черты его лица полны были таким умом и добротою, что, казалось, предо мною совсем другой человек. Я глазами и ушам своим ие верила, вспомилая то, что вчера еще происходило в этой самой комилете.

Когда ои ушел и мы остались одии, Шарлотта ска-

зала мие:

— Удивительный человек ГОн вовсе ие то, чем кажется. Никто его не знает. Как он добит меня! Ах, милая Юдьяна, только бы любовь — и все хорошо, все можно выиести... Когда у меня родится ребенок — молю Бога, чтоб сы

Я не возражала; у меня не хватило бы духу разуверять ее; она была уже и теперь так счастлива. Надолго

ли? Бедиая, бедиая!

Может быть, я несправедлива к царевичу? Может

быть, действительно, «не то, чем кажется?»

Это самый скрытный из людей. Когда не пьян, сидит, запршись со своими старыми книгами и рукопислым; изучает, говорят, всемирную историю, теологию, теологию, то только русскую, но и католическую и протестантскую; раз восемь, будто бы, прочен лемещкую Библию; или беседует с монахами, страиниками, старцами, людьми самого инзъкого заяния.

Один из его служителей, Федор Эварлаков, молодой человек, ие глупый и тоже большой любитель чтения— он берет у меня всякие книги, даже латинские—сказал мие однажды о кронпринце слова, которые я тогда же записала по-русски, в памятную книжку, подарок Лейбици, которую всегда ношу с собою:

— Царевич имеет великое горячество к попам, и попы к иему, и почитает их, как Бога; а они его все святым назы-

вают, и в народе ж ими всегда блажим.

Помию, Лейбинц мие рассказывал, что, представиешеров даревичу, легом 1711 года в Вольфенбюттеле, в тершогском замке, долго беседовал с ним о своем любимом 
предмете — соединении Востока с Западом, Китая и Россин с Европою — и затем присала ему, через его воспитателя, барона Гюйссена, извлечение из писем о китайских 
делах. Лейбинц утверждал, что, наперекор всему, что гозырят о царевиче, оп очень умен; ио ум у него совсем иной, 
чем у отда. «Должно быть, в деда»,— заметна Лейбинц, 
Ев высочество показывала мие концию с письма Коо-

Ес высочество показывала мие копию с письма Королевской Берлинской Академии Наук к гердогу Людвигу Рудольфу Вольфенботтельскому, отду Шарлотты. В письме этом говоритется о предстоящей возможности распространить истинное кристнанское просъещение в России, «благодаю особой и чрезвыуайной склоиности нас-

ледного принца к наукам и кингам».

Видела я также отчет о заседании той же Берлинской Авгориями в 1711 году, где один из членов ее, конректор Фриш, заявил: наследник царя еще больше любит науки, чем сам царь, и будет им в свое время не меньше покровительствовать.

Странно! Когда я сегодня смотрела на них обоих в зеркале, — точно в золшебном «зеркале гаданий», — мне почудилось в этих двух лицах, таких различных, одна черта сходства — тень какой-то предчувствениой грусти. как будто oba oнн жертвы, и обонм предстоит велнкое страдание. Или это мне только так показалось в темном зеркале?

8 мая

Присутствовали в Адмиралтействе при спуске большого семидесятилушечного корабля. Царь, одетый, как простой плотник, в коасной вязаной фуфайке, запачканной дегтем, с топором в руках, дазна между подпорками под самый киль, осматонвая, все ли в пооядке, не обращая винмания на опасность — недавно, пон спуске, два человека были убиты, «Тоужусь, как Ной, над ковчегом Россин».— понпоминансь мне слова плоя. Сняв шляпу пеоед великим адмиралом, как подчиненный перед начальником. он спросна, пора ан начинать, и получив приказание, сделад первый удар топором. Сотин других топоров начади рубить подпорки; в то же время снизу отдернули балки. державшие корабль со всех сторон на штапеле. Он скользна с намазанных жноом полозьев, сначала медленно, потом полетел, как стоела, так что полозья сломались вдоебезги, и поплыл по воде, качаясь и впеовые оассекая волны. пои гооме музыки, пушечной пальбы и кликах наоода.

Мы сели на шлюпки и поехали на новый корабль. Царь был уже там. Переодевшись в мундир морского шаутбенахта — чин, в котором он теперь состоит — со взездою 
и голубою орденскою лентою через плечо, принимал он 
гостей. Стоя на палубе, окрестили новорожденного первым кубком вина. Царь пооизнес оечь. Вот отгальные

слова, которые мне припоминаются:

Наш народ, как детн, которые за азбуку не примутся, пока приневолены не будут, и которым сперва оссадно кажется, а как выучатся, то благодарят.— что ясно из всех имнешних дел: не все ли невольно сделано? и уже благодарение слышится за многое, от чего и плод произошел. Не приняя горокого, не видать и слажого...

— Не корми калачом, да не бей в спину кнрпичом! заметнл один из шутов, старых бояр, должно быть, уже пьяный, своему соседу на ухо, шепотом, как раз у меня за

спиной.

— Имеем, — продолжал царь, — образцы других просвещенных в Европе народов, которые также начинали с малого. Пора и нам за свое приниматься, сперва за малое, а потом будут люди, кон не оставят и великих дел. Ведаю, что сам не совершу и не увижу сего, ибо долгота дней ненадежна, — однако начиу, да будет доугим после меня легче сделать. А с нас довольно ныне и сей единой славы, что мы начинаем...

Я любовалась царем. Он был прекрасен.

Спустились в каюты. Дамы сели отдельно от кавалеров, в смежной зале, куда во время пира не смел водилинкто из мужчин, кроме царя. В перегородке, разделявшей обе залы, было небольшое, круглое, задернутое красног тафтою, оконце, вроде люка. Я села рядом с инм; приподымая занавеску, я могла видеть и отчасти слышать то, что происходило в мужском отделении. Кос-что по обыкновенны записывал тут же в памятиую книжку.

Длинные уэкне столы, расположенные в виде подковы, узкавлены были холодимын закусками, острыми соленьями и копченьями, возбуждающими жажду. Еда дешевая, вина дорогие. На подобиме празднества царь выдает из собственной казаны Адмирал-гейству тысячу рублей по-эдешиему, деньги огромные. Садились, как попало, без соблюдения чинов, простые корабельщими радом с пер выми сановиками. На одном конце стола восседал шутовской киязь-папа, окруженный кардиналами. Он возгласил торжственно:

— Мир и благословение всей честной кумпанин! Во ния Отца Бахуса, и Сына Ивашки Хмельницкого, и Духа Виниого причащайтесь! Пьяиство Бахусово да будет с вами!

 — Аминь! — ответил царь, исполнявший при папе должность протодьякона.

Все по очередн подходили к его святейшеству, клаиялись ему в иоги, целовали руку, принимали и выпивали большую ложку перцовки: это чистый спирт, настоянный на красном индийском перце. Кажется, чтобы выиудить у злодеве призначие, достаточно пригрозить им этой ужасной перцовкой. А здесь ее должны пить все, даже дамы.

Пили за здравие всех членов царской семьи, кроме царевича с супругою, хотя они тут же присутствовали. Каждый тост сопровождался пушечным залпом. Палили

так, что стекла на одном окие разбились.

Пъянели тем скорее, что в вино тайком подливаля водку. В низких каютах, набитах народом, стало душно. Скидивали камаолы, срывали друг с друга парики насильно. Один обнимались и целовались, другие ссорились, о сообенности, первые министры и сенаторы, которые уличали друг друга во взятках, плутовствах и мошеничествах.

 Ты имеешь метреску, которая тебе вдвое коштует против жалованья! - кричал одии.

— А рыжечки меленькие в сулеечке забыл? — воз-

ражал другой.

Рыжечки были чеовонцы, преподнесенные ловким поосителем в бочонке, пол вилом соленых гоибов.

 А с пенькового постава в Алмиралтейство сколько. хапнул?

 Эх, братцы, что друг друга корить? Всяка жива душа кадачика кочет. Грешиый честен, грешный плут, яко все грехом живут!

Взятки не что иное, как акциденция<sup>2</sup>.

 Ничего не брать с просителей есть дело сверхъестествениое

Олнако, по закону...

— Что закон? — дышло. Куда хочешь, туда и воротишь...

Царь слушал внимательно. Таков у него обычай: когда уже все пьяно, ставится двойная стража у дверей с приказом не выпускать инкого; в то же время царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не пьянел, нарочно ссорит и дразнит своих приближенных; из пьяных перебранок часто узнает то, чего никогла иначе не узнал бы. По пословице: когда воом боанятся, коестьянин получает краденый товар. Пир становится розыском.

Светлейший киязь Меншиков поругался с вице-каиц-

лером Шафировым. Князь назвал его жидом.

— Я жид, а ты пирожник — «пироги подовые»! возразил Шафиров.— Отец твой лаптем щи хлебал. Из-под бочки тебя ташили. Недорогой ты князь — взят из грязи да посажеи в князи!..

Ах ты, жид пархатый! Я тебя на ноготок да шелкиу.

только мокренько будет...

Долго ругались. Русские вообще большие мастера на ругань. Кажется, такого сквернословия, как здесь, нигде не услышишь. Им заражен воздух. В одном из ругательств, и самом позориом, которое, однако, употребляют все от мала до велика, слово мать соединяется с гиуснейшими словами. Оно так и называется матерным словом. И этот народ считает себя христианнейшим!

Истощив ругательства, вельможи стали плевать друг другу в лицо. Все стояли кругом, смотрели и смеялись. Здесь подобные схватки — обычное дело и кончаются

без всяких последствий.

Коштует - стоит (от нем. kosten - стоить). : Акциденция (лат. accidentia — случай) — несущественное свойство.

Киязь Яков Долгорукий подрадся с киязем-кссарем Ромодановским. Эти два почтениме, убеденные сединами, старца, ругаясь тоже по-матерному, вцепнямсь друг другу в волосы, начали душитъ и битъ друг друга кудаками. Когда стали развиматъ их, они възватими шпаги.

— Ei, dat ist nitt parmittet! — крикнул по-голландски царь, подходя и становясь между иими.

Протодьякои Пето Мнхайлов имеет от папы указ: «во

протодьякой петр глихайлов имеет от папы указ: «во время щумства унимать словесио и ручно».

— Сатисфакции требую! — вопил князь Яков. — Учи-

иен мне великий афронт...

— Камрат, — возразил цаор. — на киязя-кесаря где сыскать управы, кроме Бога<sup>3</sup> Я ведь и сам человек подневольный, у его ведичества в команде состою. Да и какой афроит? Ньие вся кумпания от Бахуса не оскорблена. Sauffen — гаuffen, напъемся — подеремся, проспимся помиримся.

Врагов заставнаи выпить штраф перцовкою, и скоро

они вместе свалились под стол.

Шуты галдели, гоготали, блевали, плевали в лицо ие только друг другу, но и порядочивым людям. Схобый хор, так называемая весна, изображал пение птиц в лесу, от соловъя до малиновки, разимым свистами, такими грожими, что звук отражался от стемы огушвающим эхом. Раздавалась дикая плясовая песия с почти бессмысленными словами, напоминавщими кумси на шабащие ведьм.

Ой, жги, гй, жги, Шииь-пент пиваргань! Бей трепака, Не жалей каблука!

В нашем дамском отделении, пьяная старая баба-шутика, князъ-игуменья Ржевская, настоящая ведьма, тоже пустилась в пляс, задрав подол и напевая хрнплым с перепоя голосом:

> Занграй, моя дубинка, Заваляй, моя водынка! Свекор с печик свалися, За колоду завалися. Кабы знала, возвестила, я повыше 6 подмостила, Я повыше 6 подмостила, Свекру голову сломила.

Глядя на нее, царица, со сбившейся иабок прическою, вся потная, красная, пьяная, прихлопывала, притопты-

Эй, это запрещается!

вала: «ой, жги! ой, жги!» и хохотала, как безумиая. В намале попойки приставала она к ее высочеству, убеждая
пить довольно странимын пословицами, которых на этот
счет у русских миожество: «Чарка на чарку — не палка
на палку. Без поливки и капуста сохнет. И куруща пьет».
Но, видя, что кроипринцессе почти дурио, сжалилась,
оставила ее в покое н даже потихольку сама подливала
ей, а кстати и нам, фрейдинам, воды в вино, что иа подобных пилож сучитается вельким посетульснием.

В конце ночи — мы проснделн за столом от шести часов вечера до четырех утра — несколько раз подходила

царица к дверям, вызывая царя н спрашивая:

— Не пора ли домой, батюшка?

Ничего, Катенька! Завтра день гулящий, — отвечал царь.

Приподымая занавеску н заглядывая в мужское отделение, я видела каждый раз что-иибудь новое.

Кто-то, шагая поямо через стол, попал сапогом в блюдо с оыбным студием. Этот самый студень нась только что совал насильно в оот государствениому каншлеоу Головкиих, который теопеть не мог рыбы; деншики держали его за оуки и за ноги: ои бился, задыхался и весь побагровел. Бросив Головкина, царь принялся за ганиоверского резидента Вебера; ласкал его, целовал, одною рукою обнимал ему голову, другою - держал стакан у рта, умодяя выпить. Потом, сияв с него парик, целовал то в затылок, то в маковку; подымал ему губы и целовал в десны. Говорят, причиной всех этих нежностей было желание царя выпытать у резидента какую-то дипломатическую тайну. Мусни-Пушкии, которого шекотали под шеей — он очень боится шекотки, а цаов понучает его к ней - визжал, как поросенов под ножом. Великий адмирал Апраксии плакал навэрыд. Тайиый советник Толстой ползал на четвереньках; он, впрочем, как оказалось впоследствии, не был саншком пьян и понтворялся, чтобы больше не пить. Вице-адмиралу Крюйсу раскронан голову бутылкою. Киязь Меншиков упал замертво со страшно посиневшим лицом; его растирали и приводили в чувство, чтобы он не умер: на таких попойках часто умирают. Царского духовинка, архимандрита Федоса, рвало. «Ох смерть моя! Матерь Пресвятая Богородица!»— жалобно стонал он. Киязь-папа храпел, навалившись всем телом на стол, лицом в луже вина.

Свист, рев, звон разбитой посуды, матерная брань оплеухи, на которые уже никто не обращал внимания — стояли в воздухе. Смрад, как в самом грязном кабаке.

Кажется, если бы прямо со свежего воздуха привели кого-

инбудь сюда, его сразу стошинло бы.

У меня в глазах темиело; иногда я почти теряла сознаине. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя — широкое, крутлое, с иемиого косым разрезом больших, выпуклых, точно выпучениях, глаз, с торукацими кверху острыми усиками — лицо огромной хищиой кошки или тигра. Оно было спокойно и насмещально. Взор ясеи и проицателем. Он один был трезв и с любопытством заглядывал в самые гнусные тайиы, обкажениые витурениюсти человеческих душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застение. где оогдаем пытки было вино.

Киязя-папу разбудили и подивли со стола. Под столом киязь-кесарь тоже успел выспаться. Их заставили вядоем друг против друга плясать, поддерживая под руки, так как оба едва стояли из ногах. Папа в шутовски таре, венчанияй голям Вакхом, имел в руке крест из чубуков. Кесарь — в шутовской короие, со скипетром в руке. Царевну асжал на полу, совершению пъявый, как мертвый, между этими двумя шутами, двумя призраками довенего велчия — русским парем и русским паграма устранархом.

Что было потом, не помию, да и вспоминать не хочу —

слишком гадко.

На соседиих кораблях пробили зорю. И у нас послышался звук барабана: сам царь — он отличный барабанщик — бил отбой. Это значило: «С Ивашкой Хиельницким (русским Вакхом) была великая баталия, и он всех пошиб». Гренадеры выносили на руках пьяных вельмож, как тела убитых с поля соажения.

Когда мы увидели небо, нам показалось, что мы выходим, говооя высоким слогом, из ада, а инэким — из по-

мойной ямы.

9 мая

Сегодия царь с большим флотом выехал из Петербурга для военных действий против шведов.

20 мая

Давио ие писала диевинка. Ее высочество была больна после попойки. Я от иее не отходила. Да и что писать? Все так печально, что говорить и думать не хочется. Будь что будет. Я не ошиблась. Мир оказался недолгим. Опять пробежала черная кошка между царевичем и ее высочеством; опять по целым неделям не видятся. Ои тоже болеи. Доктора говорят, чахотка. Я думаю, просто водка.

4 июня

Пришел царевич, одетый по-дорожиому, в сером немецком рейзероке, поговорил о чем-то посторонием и вдоуг объявил:

— Adieu. Ich gehe nach Karlsbad.

Кроипринцесса так растерялась, что ис наплась, что сказать, даже ие спросила, надолго лн. Я думала, он шутит. Но оказалось, почти тотчас, выбіди от нас, царевич сел в почтовую карету — и был таков. Говорят, в самом деле, едет ила воды лечиться.

И вот мы одии, без царя и царевича.

Родители ее высочества, должно быть, повернв глупым здешним сплетням, рассердились на нее и тоже перестали ей писать. Мы покниуты всеми.

7 июля

Письмо царя к ее высочеству:

«Я бы не хотел вас трудить також против совести моей думать; но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждет меня к тому, дабы предварить лаятество необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел с лух о чреватстве вашем вящше года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцдер гр. Половиян, по которому извольте неотмению учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены быль».

Учинили анштальт: приставили к ее высочеству трек почти иезиакомых ей женщии, канцлершу Головкину, генеральшу Брюс да старую бабу-шутиху, киязь-игуменью Ржевскую, ту самую, что плясала во время попойки. Эти тои мегеов и ее гиускают с нее глад. «хобаняют» или по-

просту шпнонят.

Что все это значит? Чего боятся? Какого обмана? Неужели подмены ребенка, девочки мальчиком, по проискам тех, кто желает утвердить наследство за родом царевича? Или это чрезмерная любезиость царицы?

Прощайте. Я еду в Карлсбад (нем.).

Теперь мы только поияли, как подозревают и иеиавидят иас. Вся вина Шарлотты в том, что оиа — жена мужа своего. Отец против сына, а мы между иих, как между

двух огией.

«Послушию исполню волю вашего величества о назиачении трех женщим для моей коряви»,— ответила Шарлотта царю,— тем более, что мие и из ум инкогда не прикодило намерение обмануть ваше величество и кроипринца; посему столь страниюе и мною иезаслужениюе распоряжение мие весьма оторчительно. Казалось бы, многократию обещанииме милость и любовь вашего величества должны были служить мие залогом, что никто не обидит меня клеветою, и что виновиме будут инказаны, как преступники. Прискорбио, что мои завистники и преследовательи имеют довольно сылы к подобной интрите. Бог моя надежда на чужбине. И как всеми я покинута, Он услышит мои сеоденные вадоки и сократит мок страдный;

12 июля.

В 7 часов утра ее высочество благополучио разрешилась от бремени дочерью.

О царевиче ии слуху, ии духу.

1 августа

Получено известие о победе русских над шведами 27 июля при Гангуте; взята, будто бы, в плеи целая эскада с шаутбенактом Эришильдом. Весь день трезвом в колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, ие жалеют пороха, и по поводу самых инчтожимх побед, захватив три, четыре гимлые галеры, так палят, как будто мир побеждеи.

9 сентября

Царь вернулся в Петербург. Опять пальба, точно в осаждениом городе. Мы почти отлохли. Бесконечные триумфальные шествия, фебревсри с хвастлявыми аллегориями: царь прославляется, как завоеватель вселениой, 
[деадь и Александр. Была пположа, из которой, слава 
Богу, нас ие было. Опять, говорят, напились, как свиным.

13 сентября

Дождь, слякоть. В окиах — иизкое, темиое, точио камениое, небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают. Тоска, тоска! Застала кроиприидессу плачущей над старыми письсвязиме буквы из протянутых карандашом линейках. Пустые комплименты, дипломатические любезности. И ома над ними плачет, безняжка!

Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбаде

incognito; сюда вернется не раньше знмы.

20 сентября

Чтобы забыться, ие думать о наших делах, решила записывать все, что вижу и слышу о царе.

Прав Лейбииц: «Quanto magis hujus Principis indolem prospicio, tanto eam magis admiror. Чем больше иаблюдаю ирав этого государя, тем больше ему удивляюсь».

1 октябоя

Вилела, как царь в адмиралтейской кузиице ковал железо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували меха, носили уголья, марая шелк и бархат шитых золотом кафтанов.

 Вот оно — царь так царь! Даром хлеба не ест. Лучше бурлака работает! — сказал один из стоявших тут про-

стых рабочих.

Царь был в кожаном переднике, волосы подвязаны бечевкою, рукава засучены ил голых, с выпуклыми мишдыми, руках, лицо запачкано сажею. Исполникокого роста кузиец, освещеними красимы заревом гориа, похож был на подземного титана. Он ударял моотом по раскалениому добела железу так, что искры сыпались дождем, наковальия дрожала, гудела, как будто готовая разлететься вдребезги.

— Ты хочешь, государь, сковать из Марсова железа иовую Россию; да тяжело молоту, тяжело и наковальие!—

вспомнились мне слова одного старого боярина.

«Время подобно железу горячему, которое, ежелы остынет, не удобно кованию будет»,— говорит царь. И, кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыма, словно всю жизыь специят куда-то. Кажестах, ссли б и хотел, то ие мог бы отдокуть, остановиться. Убивает себя лихорадочною деятельностью, неимоверным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говырыт, что

силы его надорваны, и что он проживет недолго. Постоянио лечится железными Олонецкими водами, но при этом пьет

водку, так что лечение только во вред.

Первое впечатление при взгляде на него — стремительность. Он весь — движение. Не ходит, а бегает, Цесарский посол 1. граф Книский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласнился бы дучше выдержать исколько сражсний, инежели пробыть у царя два часа на зудиещим, ибо должен, при тучности своей, бегать за ими во все это время, так что весь обливается потом, даже в русский мороз. «Время яко смерть,— повторяет царь.— Пропущение времени смерти невозвратной подобио».

\* \* \*

Его стихии — огонь и вода. Ои их любит, как существо, рождениое в иих: воду — как рыба, огонь — как саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко вским опытам с огнем, к фейерверкам. Всегда сам их зажигает, лезет в огонь; одиажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что причучает подданиях к огиль сражений. Но это

только предлог: он просто любит огонь.

Такая же страсть к воде. Потомок московских парей. котооме инкогла не видели моря, он затосковал о нем еще ребенком в душных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам. А как дорвался до моря, то уже не расставался с инм. Большую часть жизии проводит на воде. Каждый день после обеда спит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, и мооской воздух его почти всегда исцеляет. Летом в Петеогофе, в огромиых садах ему душно. Устроил себе спальию в Монплезире, ломике, одна сторона которого омывается воднами Финского задива: окна спальни поямо в море. В Петербурге Подзорный дворец построен весь иа воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в Летием саду также окружен водою с двух сторон: ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции. Олиажды зимою, когда Нева уже стала и только перед лвооном оставалась еще полынья окружностью не больше сотии шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечиой гичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной простоанство, шагов сто в даниу, тонднать в шнониу, каждый

Т. е. посол Карла VI — императора Священной Римской империи.

день сметать с него снег, и я сама видела, как ои катался по этой площадке на масньких красивых шлюпах или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. «Мы, товорит, плаваем по льду, чтоб и зимою ие забыть мореких экверциций». Даже в Москве, на Святках, катался раз по улицам из огромных саизх, подобин настоящих корабом с парусами. Мобит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подвренных ему царицею. И как радуется их радости! Точно сам он водяная птина.

Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание астописца Нестора о морском походе киеского киязя Олега под Царьград. Если так, то он воскрешает в иовом древнее, в чужом родное. От моря через сушу к морь — таков путь Росски.

Иногда кажется, что в нем слились противоречия двух родных ему стихий — воды и огня — в одно существо, странное, чуждое — ие знаю, доброе или злое, божеское или бесовское — ио нечеловеческое.

Дикая застеичивость. Я видела сама, как на пышном приеме послов, сидя на троне, он смущался, красиел, потел, часто для бодрости июхал табак, не знал, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы; когда же церемония кончилась, и можио было сойти с трона, рад был, как школьник. Маркграфиня Браидеибургская рассказывала мие, будто бы пои первом свидании с нею царь — правда тогда совсем еще юный - отвериулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и только повторял одно: «le ne sais pas m'exprimer. Я не умею говорить...» Скоро, впрочем, оправнася и сделался даже слишком развязным: пожелал убедиться собственноручио, что не от природной костаявости немок зависит жесткость их талий, удивлявшая русских, а от рыбьего уса в корсетах. «Il pourrait être un peu plus poli! Он бы мог быть повежливее!» — заметила маркграфиня. Барон Мантейфель передавал мне о свидании паря с кородевою поусскою: «Ои был настолько любезен, что подал ей очку, надев поедварительно довольио грязиую перчатку. За ужи<mark>иом превзошел себя:</mark> ие ковырял в зубах, ие рыгал и ие производил других

иеприличных звуков (il n'a ni roté ni peté)».

Путешествуя по Европе, требовал, чтоб инкто ие смел смотреть на него, чтоб дороги и улицы, когда он проезжал по инм, были пусты. Входил и выходил из домов потайными ходами. Посещал музеи иочью. Однажды в Голавдин, когда ему иужио было пройти через залу, где зассдали члени Генеральных Штатов,— просил, чтобы президент велел ин повернуться спиною; а когда те, на уважения к царю, откавались,— стащил себе на нос парик, быстро прошел через залу, прикожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по квиалу и видя, что лодка с любопытимым хочет приблияться,— пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчего две пустые бутыми и едва не раскроил ему черепа. Настоящий дикарьжинибал. В проспеценком европейце — урсский леший.

Дикарь и дитя. Впрочем, все вообще русские — дети. Царь среди иих только притворяется взрослым. Никогда ие забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбют теля герой Полтавы ездил верхом на деревяниых лошад ках дряниой карусеми, ловин. медиме кольца палочкой и

забавлялся, как маленький мальчик.

Дети жестоки. Любимая забава царя — прииуждать людей к противоестественному: кто ис терпит вина, масла, скра, устриц, уксуса, тому он, при всяком удобим случае, иаполияет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекотки. Миогие, чтоб угодить ему, иарочно притворяются, что ие выносят того, чем он добит дразнить.

Иногда эти шутки ужасиы, особенно во время святонколоск, так называемого славления. «Сяя потеха святок,—говорил мие один старый бориви,—так происходит трудивя, что миогие к тем диям приуготовляются, как бы к смертие. Таскают людей из камате из проруби в прорубь. Сажают голым задом из лед. Спаивают до смерти.

Так, играя с людьми, существо иной породы, фави

или кентавр, калечит их и убивает иечаянио.

В Лейдене, в анатомическом театре, наблюдам, как пропитывают терпентином обнажениые мускулы трупа и заметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутинков, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускул от трупа.

Иногда почти иевозможно решить, где в этнх шутках коичается детская резвость и начинается эверская лютость.

Вместе с ликою застенчивостью — дикое бесстыд-

ство, особенио с женщинами,

«Il faut que Sa Majesté ait dans le coros une légion de démons de luxure. Мие кажется, что в теле его величества целый легион демонов похоти»,— говорит лейб-медик Блюментрост. Он полагает, что «скорбутика» і царя происходит от доугой застаредой болезии, которую получил ои в одиней молодости.

По выражению одного русского из новых, у царя — «политическое сиисхождение к плотским грехам». Чем больше грехов, тем больше рекрут — а они ему нужиы. Для него самого любовь — «только побуждение натуры». Однажды в Англии, по поводу жалобы одной куртизанки. иедовольной подарком в пятьсот гиней, он сказал Меншикову: «Ты думаещь, что и я такой же мот, как ты? За пятьсот гиней у меня служат старики с усеоднем и умом: а эта худо служила — сам знаешь чем!»

Царица совсем не ревинва. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с уюрезностью: «ты

все-таки лучше всех, Катенька!»

О денщиках царя ходят странные слухи. Один из них. генерал Ягужинский, угодил, будто бы, царю такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавен Лефорт. по слову одного здещиего старичка-любезника, находился у царя «в столь крайней конфидеиции интриг амуриых», что они имели общую любовинцу. Говорят, и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовинцей Меншикова, который замения Лефорта. Меншиков, этот «муж из подлости происшедший», который, по изречению самого царя, «в беззаконии зачат, во грехах рожден матерью и в плутовстве скоичает живот свой». — имеет иал иим почти иепоиятиую власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет иогами; кажется, всему коиец: а глядищь — опять помирились и целуются. Я собствениыми ушами слышала, как царь называл его своим «Алексашею миленьким», «дитятком сердешиеньким» (sein Herzenkind), и тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда, во хмелю, сказал царевичу: «Не видать тебе короны, как ушей своих. Она моя!»

Циига.

Сегодия хоронили одиу голландскую купчиху, страданию, выпутоти воду. Она, говорят, умерла не столько от болезии, сколько от операции. Царь был на похоронах и на поминках. Пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда иосит готовальнию с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скривают их, чтоб царь не начал их резать. Какое-то болезиениюе анатомическое любопытство. Не может видеть трупа без вкрытия. Ближайших родимх своих после смертя наитомирует.

Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии у площадиых зубодеров. В здещией куисткамере пельй

мешок вырванных им гинлых зубов.

Циинчиое любопытство к страданиям и циинческое милосердие. Своему пажу арапчонку собствениоручно вытянул глисту.

\* \* \*

Во всем существе — сочетание силы и слабости. Это и в лище: стращиме глаза, от одного взора которых люди падают в обморок, глаза слишком правдивые; и губы тоикие, иежиме, с лукавой усмешкой, почти женские. Подбородок мягкий, пухлый, крутлый, с ямочкой.

О простреленной при Полтаве шляпе нам прожужжали уши. Я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенио в победе. Впрочем, все победители хоабом. Но так

ли ои всегда был храбр, как это кажется?

Саксонский инженер Галларт, участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывал мие, что царь, узавьение войо приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де-Круи, с инструкцией, наскоро маписаниой, без числа, без печати, совершению обудто бы ислепою (nicht gehauen, nicht gestochen), а сам удалился в «сильном расстройстве».

У плениото шведа, графа Пиппера я видела медаль, выбитую шведами: на одной стороне царь, греющийся при отие своих пушек, из коих летят бомбы на осаждениую Нарву; надпись: Петр стоял у оння и грелся — с намеком на апостола Петра во дноре Канафы; на другой русские, бегущие от Нарвы и впереди Петр; царская корона валится с головы, шпага брошена; он утирает слезы платком; надпись гласит: вышед вон, плакал горько. Пусть все это ложь; но почему об Александре или

Цезаре так и солгать никто не посмел бы?

Й В Прутском походе случилось иечто странное: в самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско, с тою целью, чтобы мернуться со свежный силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. «Никогда, писал ои Сенату, как я начал служить, в такой дисперации не былле. Это недь тоже почти значит: «вышел вои. Плакал горокор.

Блюментрост говорит — а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки — будто бы царь не выносит ни-какой телесиой боли. Во время тяжелой болезин, которую считали смертельною, он вовсе не был похож на героя.

«И не можно думать. — воскликнул пон мне один оусский, прославлявший царя. — чтобы великий и неустрашимый герой сей боядся такой мадой гадины — тараканов!» Когда наоь путеществует по России, то для его ночлегов стооят новые избы, потому что тоудно в оусских деревнях отыскать жилье без тараканов. Он боится также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала. как, при виде таракана, он весь побледнел, задрожал, лицо исказилось — точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел; кажется, еще немного, и с инм сделался бы обморок нан понпадок, как с трусливою женшиною. Если бы пошутили с ним так, как он шутит с доугими пустили бы ему на голое тело с полдюжнны пачков или тараканов — он, пожадуй, умер бы на месте, и уж. конечно. историки не поверили бы, что победитель Карла XII умер от поикосновення тараканых дапок.

Есть что-то поразительное в этом страке царя исполниа, которого все трепецут, перед крошечной безвредной тварью. Мне вспоминлось учение Лейбинца о монадах: как будто ие физическая, а метафизическая, первозданная природа насекомых враждебия природе царя. Мне был ие только смещои, но и стращен страх его: точно я вдруг заглянула в какуро-то доевнноо-древнною тайну.

\* \* \*

Когда однажды в здешней кунсткамере ученый немец показывал царнце опыты с воздушным насосом, н под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задыхавшаяся птичка шатается и бъется крыльями, сказал:

— Полно, не отнимай жизин у твари невинной; она — не разбойник.

 Я думаю, детки по ней в гнезде плачут! — понбавила наонна: потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну н пустила на волю.

Чувствительный Пето! Как это странно звучит. А между тем, в тонких, нежных, почти женственных губах его. в пухлом подбородке с ямочкой, что-то похожее на чувствительность так и чуднлось мне в ту мннуту, когда цаонца говорила своим сладким голоском с жеманио-поитооной усмещечкой: «летки по ней в гиезле плачут!»

Не в этот лн самый день нздаи был страшиый указ:

«Его Цаоское Величество усмотреть соизволил, что v катоожных невольников, которые присланы в вечную работу, нозден выняты малознатны; того ради Его Царское Величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, — везде утанться было не можно, и для лучшей понмки были энатнын».

Или другой указ в Адмиралтейском Регламенте:

«Ежели кто сам себя убьет, тот и меотвый за ноги повешен быть имеет»

Жесток ан он? Это вопоос.

«Кто жесток, тот не герой»— вот одно на тех наречений царя, которым я не очень верю: они саншком для потомства. А ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, он замучна сестру , мучает жену 2 н, кажется, замучает сына.

Так ли он прост, как это кажется? Тоже вопрос. Знаю. сколько нынче ходит анекдотов о саардамском царе-плотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать без скуки: уж слишком все они нравоучительны, похожи на каотники к поописям.

«Verstellte Einfalt. Притворная простота», - сказал о нем один умный немец. Есть и у русских пословица: про-

стота хуже воровства.

В грядущих веках узнают, конечно, все педанты н школьники, что царь Петр сам себе штопал чулки, чинил башмаки из бережливости. А того, пожалуй, не узнают, что намедни рассказывал мне один русский купец, подоядчик строевого леса.

Царевну Софью. Первую жену — Евдокию Лопухину.

 Великое боусье дубовое лежит у Ладоги, песком засыпано, гинет. А людей за порубку дуба бьют плетьми да вешают. Кровь н плоть человечья дешевле дубового Aeca!

Я могла бы прибавить: дешевле дырявых чулков.

«C'est un grand poseur! Это большой актер!»— сказал о нем кто-то. Надо видеть, как, провинившись в нарушенин какого-инбудь шутовского правила, целует он руку князю-кесарю:

 Прости, государь, пожадуй! Наша братия, корабельшики, в чинах неискусны.

Смотоншь и глазам не веришь: не различишь, где паоь, гле шут.

Он окружна себя масками. И «царь-плотник» не есть ли тоже маска — «машкерад на голландский манир?»

И не дальше ли от простого народа этот новый царь в минмой простоте своей, в плотинчьем наряде, чем старые

московские цари в своих златотканых одеждах? Ныне-де стало не по-прежнему жестоко, — жаловался мне тот же купец, - никто ни о чем доложить не

смеет, не доводят правды до царя. В старнну-то было попооще!

Царский духовник, архимандрит Феодос, однажды, при мне хвална царя в лицо за «диссимуляцию» , которую будто бы «учителя политичные в пеовых паоствования полагают регулах» 2.

Я не сужу его. Говорю только то, что вижу и слышу. Героя видят все, человека — немногие. А если и сосплетиичаю — мне простится: я ведь женщина, «Это человек и очень хороший, и очень дурной». — сказал о нем кто-то. А я повторяю еще раз: дучше ди он, хуже ди дюдей, не знаю, но мне иногда кажется, что он — не совсем человек.

Царь набожен. Сам читает Апостол 3 на клиросе, поет так же уверенно, как попы, нбо все часы н службы знает нанзусть. Сам сочиняет молитвы для солдат.

Иногда, во время бесед о делах военных и государственных, вдруг подымает глаза к небу, осеняет себя кре-

Притворство (лат. dissimulațio). <sup>2</sup> Правило, принцип (лат. regula).

Апостол — часть Нового Завета, включающая Деяння св. Апостолов, Послания св. Апостолов и Апокалипсис (Откровение).

стиым зиамением и произносит с благоговением из глубииы сердца краткую молитву: «Боже, не отними милость Свою от нас впредь!» или: «О, буди, Господи, милость

Твоя на нас, яко же уповахом на Тя!»

Это ие лицемерие. Он, коисчио, верит в Бога, как сам говорит, «уповает на крепкого в бранях Господа». Но имогда кажется, что Бог его — вовсе не христивиский Бог, а древний языческий Марс или сам рок — Немезида. Если был когда-иибудь человек, менее всего похожий на христианина, то это Петр. Какое ему дело до Христа? Какое сосдинение между Марсовым железом и Евангельскими ланяями?

Рядом с набожностью кощунство.

У киязя-папы, шутовского патриарха, панагию замеияют глиняные фляги с колокольчиками, Евангелие — кинга-погребец со склянками водки; крест — из чубуков,

Во время устроенной царем, лет пять тому назад, шутовской свадьбы карликов, венчание происходило при всеобщем хожоте в церкви; сам священияк от душившего его смеха едва мог выговаривать слова. Таниство напоминало балаганиую комедию.

Это кощунство, впрочем,— бессознательное, детское и дикое, так же, как и все его остальные шалости.

. . . .

Прочла весьма любопытную новую книжку, изданную в Германии под заглавием: «Curieuse Nachricht von der itzigen Religion I.K.M.

«Curieuse Nachricht von der itzigen Religion I. K. M. in Russland Petri Alexieviz und seines grossen Reiches, dass dieselbe itzo fast nach Evangelische-Lutherischen Grundsätzen eingerichtet sei».

«Курьезное Известие о религии царя Петра Алексеевича о том, что оная в России имие почти по Еваигелически-Лютераискому закому установлена».

Вот иесколько выписок:

«Мы ие ошибемся, если скажем, что Его Величество представляет себе истиниую религию в образе лютеранства.

Царь отменил патриаршество и, по примеру протестаитских киязей, объявил себя Верховным Епикополи, то есть, Патриархом церкви Российской. Возвратась из путешествия в чужие земли, он тотчас вступил в диспуты со своими попами, убедился, что они в делах веры имчего ис смыслят, и учредил для иих школы, чтоб они прилежиее учились, так как прежде сдва умеля читать. И нине, когда руссы разумно обучаются и воспитываются в виколах, все их суеверные менения и обычаи должны исчезнуть сами собою, ибо подобиым вещам не может верить инито, кроме самых простых и темных людей. Система обучения в этих школах совершению лютеранская, и юношество воспитывается в правилах истиной евангелической религии. Монаствори сильно ограничены, так что не могут уже служить, как прежде, притоном для иностепа учение могут уже служить, как прежде, притоном для иностава тажелое бремя и опасиость бунта. Теперь все монахи обязаным униться чему-инбуда полезиому, и все устроено похвальным образом. Чудеса и мощи также не пользуются прежини уважением: в России, как и в Германии, стали уже верить, что в этих делах много наглидтаю».

Я знаю, что царевич читал эту книжку. С каким чувством он должен был ее читать?

\* \* \*

Одиажды при мие, за стаканом вина, в дубовой рощице в Летием саду у дворца, где царь любит беседовать с духовенством, администратор духовных дел, архимаилонт Феолос рассуждал о том, «коих ради вии и в каком разуме были и нарицалися императоры римские, как языческие, так и христианские, поитифексами, архиереями миогобожного закона». Выходило так, что царь есть верховиый архиерей, первосвящениих и патриарх. Очень искусно и ловко этот русский монах доказывал, по Левиафани английского атенста «Гоббезна» (Гоббса), civitatem et ecclesiam eandem rem esse, что «государство и церковь есть одио и то же», разумеется не с тем, чтобы преобразить государство в церковь, а наоборот, церковь в государство. Чудовищиый звеоь-машина. Левиафан пооглатывал Цеоковь Божию, так что от нее и следа не оставалось. Рассуждения эти могли бы послужить любопытиым памятником подобострастья и лести монашеской изволению государеву.

Говорят, будто бы еще в комце прошлото 1714 года, дарь, созвав духовимх и светских сановииков, торжествению объявил, что «хочет быть одии начальником Российской Церкви и представляет учредить духовное собрание под именем Святейшего Синода».

Царь замышалет поход на Индию по стопам Александар Великого. Подражание Александру и Цезарю, соединение Востока и Запада, основание новой всемирной монардин — есть глубочайшая и сокровеннейшая мысль русского царя.

Феодос говорит в лицо государю: «Ты бог земиой». Это ведь и значит: Divus Caesar, Кесарь божественный, Кесарь — Бог.

В Полтавском триумфе русский царь представлен был на одной аллегорической картине в образе древиего бога солица, Аполлона.

Я узнала. что мертвые головы, которые торчат на кольях у Гронцкой церкви против Сената, головы раскольчиков, казненных за то, что они называли царя Антихристом.

20 октября

На кухню к нам заходит старенький инвалид-каптенармус. Йалобное, точно изъеденное молью, существо, с трясущейся головою, красным носом и деревянкою ногою. Сам себя называет «магазейною крысою». Я его угощаю табаком и водкою. Беседуем о русских военных делах.

Он все смеется, говорнт веселыми прибаутками «служна солдат сто лет, не выслужил ста реп; сыт крупнцей, пьян воднцей; шилом бреется, дымом греется; три у него доктора: Водка, Чеснок да Смерть».

Поступнв почтн ребенком в «барабанную науку», участвовал во всех походах от Азова до Полтавы, а в награду получил от царя горсть орехов, да поцелуй в голову.

Когда говорит о царе, то как будто весь преображается.

Сегодня рассказывал о битве у Красной Мызы.

— Стояли мы храбро за дом Пресвятой Богородицы,

за его, государево пресветлое величество и за веру христианскую, друг за друга умирали. Возопилы все велиним гласом: «Тосподы Боже, помогай!» И молитвами московских чудотворцев шведские полки, конные и пешие, пору-

Старался также передать мне речь царя к войскам:
— Ребятушки, родил я вас потом трудов монх. Государству без вас, как телу без души, быть нельзя. Вы любовь имели к Богу, ко мне и к отечеству — не щадили жимога споето...»

Вдруг вскочил иа своей деревянной ноге; нос покраснел еще больше; слезника повисла на кончике, как на спелой сливе роса; и махая старою шляпенкой, он воскликнул:

Виват! Виват! Петр Великий, Император Всерос-

сийский!

При мие еще никто не называл цари императором. Но и и удивилась. В мутных глазах магазейной крысы заблестел такой отонь, что страиный холод пробежал по телу моему — как будто пронеслось предо мной видение Древиего Рима: шелест победных зиммен, топот медиых когорт и крик солдат, приветствие «Кесарю божествениому»: Divus Caesar Imperator!

23 октября

Ездили в Гостиный двор на Тронцкой площади, мазанковый длинияй двор, построенияй итальянским архитектором Треания, с черепичною кровлею и крытым ходом под арками, как где-инбудь в Вероне или Падуе. Заходили в кинжиую лавку, первую и единствениую в Петербурге, открытую по указу царя. Заведует ею тередорщик Василий Евдокимов. Здесь, кроме славянских и переводных книг, продаются календари, указы, рехящин, забуки, планы сражений, «царские персоны», то есть портреты, триумральные входы. Кинги ндут плохо. Из целых наданий в два, три года ни одного экземпляра не продано. Лучше всего раскодятся календари и указы о взятках.

Случившийся в лавке цейхдиректор первой петербургской типографии, некий Аврамов, очень страимый, но глупый малый, рассказывает нам, с какими трудами переводятся иностраиные кинги на русский язык. Царь постоянно торопит и требует, под угрозой великого штрафа, то есть льстей, чтобы кинга ие по конец рук перведе-

Типографский рабочий (одна из специальностей).

на была, но дабы внятным и хорошим штилем». А переводчики жалуются: «от зело спутаниюто вмещкого штиля невозможил поспешнтя; вещь отнюдь невразуменная, стропотная и жестокая, случалось иногда, что десять строк в день ие мог виятно перевестъ». Борис Волков, переводчи иностранной коллегии, придя в отчание над переводом Le jardinage de Quintiny (Отородная книга) и убоясь царского гиева, перерезал себе жилы.

Нелегко дается русским наука.

Большая часть этих переводов, которые стоят ненмоверных трудов, пота и, можно сказать, крови — инкому и нужна и инкем ие читается. Недавно множество книг, не проданных и не помещавшихся в лавке, сложили в амбар на оружейном дворе. Во время наводнения зальдо их водою. Одна часть подмочена, другая испорчена коиопляным маслом, которое оказалось вместе с книгами, а третью съели мыши.

14 ноября

Были в театре. Большое деревянное здание, «комедиальный амбао», недалеко от Литейного двора. Начало представления в 6 часов вечера, «Ярдыки», входиме билеты, на толстой бумаге, продаются в особом чулане. За самое последнее место 40 копеек. Зрителей мало. Если бы не двор, актеры умерли бы с голоду. В зале, хотя стены обиты войлоками, холодио, сыро, дует со всех сторои. Сальные свечи коптят. Дряниая музыка фальшивит. В партере все время грызут орехи, громко щелкая, и ругаются. Игралн Комедию о Дон Педре и Дон Яне, русский перевод ис-мецкой переделки французского Дон Жуаиа. После каждого явления, занавес, «шпалео», опускался, оставляя нас в темноте, что означало перемену места действия. Это очень сердило моего соседа, камергера Бранденштейна. Он говорна мне на ухо: «Какая же это, черт, комедия; Welch ein Hund von Komödie ist das!» Я едва удерживалась от смеха. Дон Жуаи в саду говорит соблазнениой им жеишине:

«Приди, лобовь моя! Вспомяни удовольствования полное время, когда мы веселость весны без препятия и овощь любви без зазрения употреблять могли. Позволь чрез смотрение цветов наши очи и чрез изрядную оных воию чувствования наши наполнить».

Мне понравилась песеика:

Кто любви не знает, Тот не знает обманства. Называют любовь богом, Одиако ж, пуще мучит, нежели смерть,

После каждого действия следовала интермедия, кото-

У Бнберштейна, успевшего заснуть, вытащнаи нз кармана платок, а у молодого Левенвольда серебряную табакерку.

Представлена была также Дафнис, гонением любовного Аполлона в древо лавровое превращенная.

Аполдон грознт нимфе:

Склоню невольно тя под мон рукн, Да не буду так страдати сей мукн.

Та отвечает:

Аще ты так нагло поступаешь,

В это время у входа в театр подрались пьяные конюхн. Их побежали усмирять; тут же высекли. Слова бога и нимфы заглушались воплями и непристойной бранью.

В эпилоге появились «махины и летания». Наконец, утренияя эвезда, Фосфорус, объявила:

> Тако сне действо будет скончати: Покорно благодарим, пора почивати.

Нам далн рукописную афишу о предстоящем в другом балагане зрелище: «С платежем по полтине с персоны, итальянские марионеты или куклы, длиною в два аршина, по театру свободно ходить и так искусно представлять будут, как почти живые, Комедию о Докторе Фавсте. Також и ученая лошаль будет по-поежнему действовать».

Признаюсь, не ожидала я встретить Фауста в Петер-

бурге, да еще рядом с ученою лошадью!

Недавио, в этом же самом театре, давалнсь «Драгие смеяныя», или «Дражайшее потешение», Présieuses ridicules' Мольера. Я достала и прочла. Перевод сделан, по приказанно даря, одним из шутов его, «Самоедским Королем», должно быть, с пъяных глав, потому что инчего поиять нельзя. Бедный Мольер В чудовищных самоедских «главитериях» — градця плящущего белого медвеля.

В современном переводе «Смехотворные жеманинцы».

Лютый мороз с произительным ветром — иастоящая ледяная буря. Прохожне не успевают заметить, как отмораживают иосы и уши. Говорят, в одиу ночь между Петербургом н Кроишлотом замерэло 700 человек рабочих.

На улицах, даже в середине города, появились волжи на дияк, ночью, где только что играли Дафииса и Аполлона,— волки напали на часового и свалили его с ног, другой солдат прибежал на помощь, но тотчас же был расгерзан и теледи. Также на Васильевском острове, близ дворца киязя Меншикова, среди бела дия, волки загрызли жещини с ребенком.

Не менее волков страшим разбойники. Будки, шлагмим, рогатки, часовые с «большими грановитыми дубинами» и исчные караулы наподобие Гамбургских, повидимому, инчуть не стесняют мазуриков. Каждую ночь либо коража со вазмомом, либо гозбеж с убийством.

30 ноября

Подул гнилой ветер — н все растаяло. Непроходимая грязь. Вонь болотом, навозною жижей, тухлою рыбою. Повъльные болезни — горловые нарывы, сыпные н брюшиме горячки.

4 декабря

Опять мороз. Гололедица. Так скользко, что шагу ступить иельзя, не опасаясь сломить шею.

И такне перемены всю знму.

Не только свирепая, но и как будто сумасшедшая при-

Противоестествениый город. Где уж тут искусствам н наукам процветать! По здешией пословице — ие до жиру, быть бы живу.

10 декабря

Ассамблея у Толстого.

Зеркала, хрустали, пудра, мушки, фижмы и фантанжи, приседанья и шарканья — совсем как в Европе, где-инбудь в Парнже нли в Лоидоне.

Сам хозяин — человек любезный и ученый. Переводнт «Метаморфосеос, то есть Премененне Овиднево» н «Николы Махнавеля, мужа благородиого, флореитийского, увещания политические». Танцевал со мной менуэт. Говорил «куплименты» из Овидия — сравинвал меня с Галатеей за бельняу кожи, «аки мрамора», и за черные волосы, «аки цвет гнациита». Забавиый старик. Уминца, ио в высшей степени плут. Вот иекоторые изречения этого иового Макиваелли:

«Надобио, когда счастье идет, не только руками, но и ртом хватать, и в себя глотать».

«В высокой фортуие жить, как по стекляниому полу ходить».

«Без меры миого давленный цитрои вместо вкусу, дает

опечь».

«Ведать разум и ирав человеческий — великая философия; и трудиее людей знать, иежели миогие кииги иаизусть помнить».

остои поминия. С хушка умные речи Толстого — он говорил со мной то по-русски, то по-итальянски — под нежную музыку франууского менуэта, глядя из изящию собрание кавалеров и дам, где все было почти совсем как в Париже или Лондоне, я ие могла забыть того, что выдела только что по дороге: перед сенатом, на Троицкой площали те же самые коля с теми же самыми головами кавиениях, которые ториалы там еще в мае, во время маскарада. Они сохли, мокли, мерэли, оттаивали, опять замерзали и все-таки еще не совсем истасли. Огромива луна вставала из-за Троицкой церкви, и на красном зарене головы чернели явствено. Ворона, сидя на одной из инх, жевала лохомотья кожи и каркала. Это видение носилось предо мной во время бала. Азия заслоияла Европу.

Приехал царь. Ои был ие в духе. Так тряс головою и подергивал плечом, что наводил и въесх ужас Войдя в залу, где танцевали, нашел, что жарко, и захотел открыть окио. Но окиа забиты были снаружи гвоздями. Цар весал причести топор и вместе с двумя денциками причался за работу. Выбетал на улицу, чтобы видеть, как и чем окио заколочено. Наконец-таки добился своего, вычул раму. Окио оставалось открытым иедолго, и на дворе опять начиналась оттепель, ветер дул прямо с запада. Но все-таки по комнатам пошли такие сквозияки, что легко одетые дами и зябкие старички не знали, куда деваться. Царь устал, вспотел от работы, но был доволен, даже повессака.

— Ваше Высочество, — сказал австрийский резидент Плейер, большой любезиик, — вы прорубили окио в Европу.

На сургучной печати, которою скреплялись письма царя в Россию во время его первого путешествия по Европе, представлен молодой плотник, окруженный корабельными инструментами и военными орудиями с идалисью:

«Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую».

\* \* \*

Другая эмблема царя: Прометей, возвращающийся к людям от богов, с зажженным факелом.

Царь говорит: «Я создам новую породу людей».

Из рассказов «магазейиой крысы»: царь, желая, чтобы везде разводим был дуб, садил однажды сам дубовые желуди бляз Петербурга, по Петергофской дороге. Заметив, что одни из стоявших тут сановииков трудам его усмехиусле. — наоъ гневно поомольна.

Поиимаю. Ты миишь, не доживу я матерых дубов. Правда. Но ты — дурак. Я оставляю пример прочим, дабы, делая то же, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя тружусь, польза государству впредь.

Из тех же рассказов:

«По указу его величества велено дворянских детей записывать в Москве и определять на Сухареву башию для учения навигации. И оное дворянство записало детей своих в Спасский монастыры, что за Икониям рядом, в Москве, учиться по-латини. И услышат от, государь жестоко прогневался, повелел веех дворянских детей Московому управитель Ромодановскому из Спасского монастыря взять в Петербург, сваи бить по Мойке-реке, для тороения пеньковых забадов. И об оных дворянских детях генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксии, светлейший киязь Меншиков, киязь Яков Долгорукий и прочие сенаторы, не смея утруждать его величества, милостивейщую помощинцу, государыно Екатерину Алексевану просили слевно, стоя на коления; токмо упросить от

гиева его величества иевозможно. И оный граф и генерадамирал Апраксии взял меры собою представить: велел присматривать, как его величество поедет к пеньковым амбарам мимо оных трудившихся дворянских детей, и, по объявлении, что государь поехал к тем амбарам, Апраксии пошел к трудившимся малолетинм, скинул с себя кавалерию и кафтаи и повесил иа шест, а сам с детоны бил сваи. И как государь возвратно ехал и увидел адмирала, что ои с малолетинми в том же труде, в битин свай употребно себя, — остановияся, говорил графу:

— Федор Матвеевич, — ты генерал-адмирал и кавалер,

для чего ты бъешь сван?

И на оное ему, государю, адмирал ответствовал:

— Бьют сваи мои племянники н внучата. А я что за человек? Какое имею, в родстве, пренмущество? А пожалованияя от вашего величества кавалерия внент на древе — я ей бесчествя не принес.

И самша то, государъ поскал во дворец, и чрез сутки учиня указ об освобождении малолетики дворям, определял их в чужестраниме государства для учения разным художествам,— так разгиеван, ито и после биения свай не миновали в разные художества употоеблены быть?

\* \* \*

Одии на немногих русских, сочувствующих новым порядкам, сказал мие о царе:

рядкам, сказал мие о царе:

— На что в России ни взгляин, все его имеет началом, н что бы впредь ин делалось, от сего источника черпать будут. Сей во всем обновил, или паче вновь родил Россию.

28 декабоя

6 янваоя 1715.

Вериулся царевич так же внезапно, как уехал.

\* \* \*

У нас были гости: барон Левенвольд, австрийский резидент Плейер, ганиоверский секретарь Вебер, царский лейб-медик Бломентрост. После ужина, за стаканами рейиского, зашла речь о вводимых царем новых порядках. Так как не было инкого посторониего и инкого из русских, говорили свободил.

— Московиты,— сказал Плейер,— делают все по прииуждению, а умри царь— н прощай наука! Россиястоана, где все начинают и ничего не оканчивают. На нее действует царь, как крепкая водка на железо. Науку в подданных своих вбивает батогами и палками, по оусской пословине: палка нема, да даст ума: нет того спорее, что кулаком по шее. Правду сказал Пуффендорф об этом иаооле: «рабский народ рабски смиряется и жестокостью власти воздеоживаться в повиновении любит». Можно бы о них сказать и то, что говорит Аристотель о всех вообще варварах: «Quod in libertate mali, in servitute boni sunt. В свободе — зам. в рабстве — добры». Истиниое просвешение виушает ненависть к рабству. А русский царь, по самой поироде власти своей — деспот, и ему иужиы рабы. Вот почему усердио вводит ои в народ цифирь, навигацию, фортификацию и прочие низшие прикладные знания, но никогда не допустит своих подданиых до истиниого поосвещения, которое тоебует свободы. Да он и сам не понимает и не любит его. В науке ищет только пользы. Регоеции mobile, эту нелепую выдумку шардатана Оофиреуса, поедпочитает всей философии Лейбница. Эзопа считает величайшим философом. Запретил перевод Ювенала. Объявил, что «за составление сатиры сочинитель будет подвергиут злейшим истязаниям». Просвещение для власти русских царей все равно, что солице для сиега; когда оно слабо, снег блестит, игоает: когда сильио — тает.

— Как знать,— заметил Вебер с тоикой усмещкой, может быть, русские более сделали чести Европе, приизв ее за образец, нежели она была того достойна? Подражание всегда опаслю: добродетели не столь к нему удобилькак пороки. Хорошо сказал одии русский: «Заразительная гнилость чужеземияя снедает древиее здравие душ и тел российских; грубость нравов уменьщильсь, но оставленное ею место лестью и хамством наполиилось; из старого ума въжили, пового не нажили — дуражами умрем!»

— Царь,— возразил барон Левенвольд,— вовсе ие такой смиренный ученик Европы, как о нем думают. Однажны, когда восхищались при нем французскими нравами и обычаями, он сказал: «Добро переимать у французов художества и науки; а в прочем Париж воияет». И прибавил с пророческим видом: «Малею, что город сей от смрада вымерет». Я сам не слашал, ио мне передавали и другие слова его, которые не мешало бы помнить всем друзьми русских в Европе: «L Europe nous est necessaire pour quelques dizaines d'annees; аргез s'ela nous lui tournerons le dos. Европа нам еще нужна на несколько десятков лет; после того мы повернемся к ией спимою: Граф Пиппер привел быдержки из недавио вышедшей книжих La crise du Nord<sup>1</sup>— о войие России со. Швецией, где доказывается, что «победы русских предвещают светопреставление», и что «ивчтожество России есть условие для блаотовлучих Европы». Граф напомикл также слова Лейбинца, сказаниме до Полтавы, когда Лейбинц был еще другом Швеции: «Москва будет второй Турцией и откроет путь извому варварству, которое уничтожит все европейское просъещение».

Блюментрост успокоил изс тем, что водка и венеричекам проказа (venerische Seuche), которая в последние годы с изумительной быстротой распространилась от граииц Польши до Белого моря,— опустошат Россию меньше чем в одио столетие. Водка и сифилис — это, будто бы, два бича, посланиве самим Промыслом Божиим для избавления Евоопы от извого машестия вворяворе.

 Россия, — заключил Плейер, — железный колосс на глиняных ногах. Рухиет, разобъется — и инчего не оста-

иется!

Я не слишком люблю русских; но все-таки я не ожидала, что мои соотечественники так ненавидит Россию. Кажется иногда, что в этой ненависти — таймый страх; как будто мы, немцы, предчувствуем, что кто-то кого-то непремению съест: или мы — их, или они — изс.

17 января

— Так как же вы полагаете, фрейлии Юлиаиа, кто я такой, дурак или негодяй? — спросил меня царевич, встретившись со миой сегодия поутру на лестище. Я сначала ие поияла, подумала, ои пьян, и хотела

Л сиачала ис поияла, подумала, ои пьян, и хотела пройти молча. Но он загородил дорогу и продолжал, глядя мие поямо в глаза:

— Любопытно было бы также знать, кто кого съест —

мы вас, или вы нас?
Тут только я догадалась, что он читал мой диевиик.
Ее высочество брала его у меня ненадолго, тоже хотела
прочеств; царевич, должно быть, заходил к ней в комнату,
когда ее не было там, чидел диевинк и прочел.

Я так смутилась, что готова была провалиться сквозь землю. Красиела, красиела до кория волос, чуть не плакала, как пойманияя на месте преступления школьница. А он все смотоел, да молчал, как булто любовался монм

Северный кризис (франц.).

смущением. Наконец, сделав отчаянное усилие, я снова попыталась убежать. Но он схватил меня за руку. Я так

и обмесья от стоаха.

— А что, попались-таки, фрейлеи, — рассмеялся ои всселым, добрым межом. — Будьте впредь осторожиес. Хорошо еще, что прочел я, а ие кто другой. Ну и острый же язычок у вашей милости — бритва! Всем досталось. А ведь, что греха таить, миого правды в том, что вы говорите о иас, ей, ей, миого правды! И хоть не по шерстке гладите, а за правду спасибо.

Ои перестал смеяться, и с ясиой улыбкой, как товарищ товарищу, крепко пожал мие руку, точно в самом деле

благодарил за правду.

Страниый человек. Страниые люди вообще эти русские. Никогда иельзя предвидеть, что они скажут или

Чем больше думаю, тем больше кажется мие, что есть в иих что-то, чего мы, европейцы, не понимаем и инкогда ие поймем: они для нас — как жители другой планеты.

2 февраля

Когда я проходила сегодия вечером по инжиней галерее, царевич, должию быть, услыхав шаги мои, окликиул меня, попросил зайти в столовую, где сидел у камелька, один, в сумерках, усадил в кресло против себя и заговорил со миой по-имещки, а потом по-русски, так ласково, как будто мы были старыми друзьями. Я услышала от иего миого любопытитос.

Но всего ие буду записывать: небезопасио и для меня и для него, пока я в России. Вот лишь несколько от-

дельных мыслей.

Больше всего удивило меня то, что он вовсе не такой защитиик старого, враг нового, каким его считают все.

— Всякая старина свою плешь хвалит, — сказал ом мие уусской пословицей. — А неправда у нас, на Руси, весьма застарела, так что, хоромины ветхой всей ие разобрав и всякого бревиа не рассмотрев, — не очистить древией гиилости...

Ошибка царя, будто бы, в том, что ои слишком торопится.

— Батюшке все бы на скорую руку: тяп-ляп и корабль. А того не рассудит, что где скоро, там не споро. Сбил, сколотил, вот колесо, сел да поехал, ах, хорошо; оглянулся назад — один спицы лежат. У царевича есть тетрадь, в которую ои выписывает из Церковно-Гражданской Летописи Бароияя статъи, как авъражается, «приличные на себа, на отда и из других — в такой образ, что прежде бывало не так, как ныне». Он дал мие эту тетрадь на просмотр. В заметках видеи ум пытливый и свободиный. По поводу иекоторых слишком чудесных легид, правада, католических, — примечание в скобках: «справиться с греческим»; «вещь суминтельная»; «сие не веслам позава».

Но всего любопытиее показались мие заметки, в которых сравиивается прошлое чужое с иастоящим рус-

«Лето 395.— Аркадий цесарь повелел еретиками звать всех, которые хоть малым знаком от православия отличаются». Намек на православие русского паря.

«Лето 455.— Валентии цесарь убит за повреждение уставов церковных и за предлободениие». Намек на уничтожение в России патриаршества, на брак царя с Екатериною при жизии первой жены, Авдотьи Лопухиной.

«Лето 514.— Во Франции иосили долгое платье, а короткое Карлус Великий запрещал; похвала долгому, а короткому супротивное». Намек на перемену русского платья.

«Лето 814.— Цесаря Льва монах предъстил на иконоборство. Также и у нас». Намек на царского духовинка, монаха Федоса, который, говорят, советует царю отменить почитание икои.

«Лето 854.— Михаил цесарь церковиыми Тайиами играл». Намек на учреждение Всепьянейшего Собора, свадьбу шутовского патриарха и многие другие забавы цаоя.

Вот еще некоторые мысли.

О папской власти: «Христос святителей всех уравиял. А что говорят, без решения Церкви спастися ие можно и то ложь явиая, поиеже Христос сам сказал: веруяй в Мя жив будет вовеки; — а не в церковь Римскую, которой в то время ие было, и покамест проповедь Апостольская в Рим ие дошла, много людей спаслося».

«Магометанские злочестия чрез баб расширилися. Охота баб к пророкам лживым».

В целых ученых исследованиях о Магомете сказано меньше, чем в этих четырех словах, достойных великого скептика Бейля!

Намедин Толстой, говоря о царевиче, сказал мне со своею лисьей усмешкой:

 К приведению себя в любовь — сей наилучший способ: в нужных случаях уметь прикрыться кожею простейшего в скотах.

Я не поняла тогда; теперь только начинаю поинмать. В сочинении одного старинного английского писателя — нмя забыла — под заглавнем Трагедия о Гамлете. принце Датском, этот несчастный пониц, гонимый возгамн, притворяется не то глупцом, не то помешанным.

Примеру Гамлета не следует ли русский прииц? Не прикрывается ли «кожею простейшего в скотах»?

Говорят, царевич осмелнася одиажды быть откровенным, доложна отцу о иестерпимых бедствиях народа. С той поры н впал в немилость.

23 февраля

Он любит свою дочку Наташу с нежностью.

Сегодня целое утро, сидя с нею на полу, строил будки и домики из деревянных чурок; ползал на четвереньках, представлял собаку, лошадь, волка. Кидал мячик, и когда он закатывался под коовать или шкаф, лазил туда за иим, пачкался в пыли и паутние. Уносил ее в свою комнату, нянчил на руках, показывал всем н спра-

— Хороша, небось, девочка? Где этакой другой сыскать)

Похож был сам на маленького мальчика.

Наташа умиа не по возрасту. Если тянется к чемуиибудь, и пригрозят, что скажут маме — сейчас присмиреет; если же просто велят перестать — начинает смеяться и шалить еще больше. Когда видит, что царевич не в духе, затихает, только смотрит на него пристально; а когда ои к ней обернется — громко хохочет и машет ручонками. Ласкает его, совсем как вэрослая.

У меня странное чувство, когда смотрю на эти ласки: кажется, что малютка не только любит, но н жалеет царевича, словио что-то видит, знает о нем, чего инкто еще не знает. Страиное, жуткое чувство — как тогда, когда я смотрела на отца и мать в темное-темное, словно пророческое, зеркало.

 Что она меня любит, я знаю: она ведь для меня все покниула, --- сказал он мие однажды о своей супруге.

Теперь, когда я лучше поняда царевича, я не могу винить его одного за то, что им так трудно вместе. Оба невинны, оба виновны. Слишком различны и несчастиы, каждый по-своему. Малое, среднее горе сближает, слишком большое - разделяет людей.

Они, как два тяжело больные или оаненые в одной постели. Не могут друг другу помочь; всякое движение

одного причиняет боль другому.

Есть люди, которые так привыкли страдать, что, кажется, душа их в слезах — как рыба в воде, без слез как оыба на суще. Их мысли и чувства, оаз поникнув долу, уже никогда не подымутся, как ветви плакучей ивы.

Ее высочество из таких людей.

У царевича и своего горя миого; а каждый раз, как приходит к ней, — видит и чужое горе, которому нельзя помочь. Он жалеет ее. Но любовь и жалость не одно и то же. Кто хочет быть любимым, бойся жалости. Ах. знаю, по собственному опыту знаю, какая мука жалеть, когда недьзя помочь! Начинаещь, наконец, бояться того, кого слишком жалел.

Да, оба невнины, оба несчастны, и никто им не может помочь, кроме Бога. Бедные, бедные! Страшно подумать, чем это кончится, страшно - и все-таки уж лучше бы скорей конец.

7 марта

Ее высочество опять беременна.

12 мая

Мы в Рождествене, мызе царевича, в Копорском уезде, в семидесяти верстах от Петербурга.

Я была долго больна. Думалн, умру. Страшнее смерти была мысль умереть в России. Ее высочество увезла меня с собою сюда, в Рождествено, чтобы дать мне отдохнуть и окрепнуть на чистом воздухе.

Коугом лес. Тихо. Только деревья шумят, да птицы шебечут, Быстрая, словно горная, речка Оредежь журчит виизу под крутыми обрывами из красиой глины, на котооой первая зелень берез сквозит, как дым, зелень елок чер-

неет, как уголь.

Деревянные срубы усадьбы похожи на простые набы. Главные хоромы в два жилья с высоким теремом, как у старых московских двородов, еще ие достроемы. Рядом часовенка с колокольнею и двумя маленькным колоколами, в которые царевич любит сам звоинть. У ворот — старая шведская пушка и горка чутунимх ядер, заржавевших, проросших зеленой травой и весенними цветами. Все вместе — настоящий монастнырь в лесу.

Внутри хором стены еще голые бревенчатые. Пахиет смолою; всюду янтарные капли струятся, как слевы. Образа с лампадками. Светло, свежо, чисто и невинио-молодо.

∐аревич любит это место. Говорит, жил бы здесь всегда, и иччего ему больше ие надо, только бы оставили его
в покое.

Чнтает, пншет в библнотеке, молится в часовне, работает в саду, в огороде, удит рыбу, бродит по лесам.

Вот и сейчас вижу его из окиа моей комнаты. Только что копалел в грядках, сажва яуковицы тарлемских тольпанов. Отдыхает, стонт, опершинсь на лопату, и весь точно замер, к чему-то прислушиваясь. Тишина бесконечиая. Только топор дровосека стучит где-то далеко, далско в лесу да кукушка кукует. И лицо у иего тикое, радостное. Что-то шениет, напевает, должно быть, одну из любимых молить — акафит своему святому, Алексею человеку Бомкьему, или псалом:

«Буду петь Господу во всю жизиь мою, буду петь

Богу моему, доколе есмь».

Нигде я не видела таких вечериих зорь, как здесь, сегодня был особенно странный закат. Все небо в крови. Обагренивае тучи разбросаны, как клочья окровавленных остращная жертва. И на землю с небо сочнась кровь. Среди черной, как уголь, острой щетины елового леса питна красиой глины казались патнами крови.

Пока я смотрела и дивнлась, откуда-то сверху, как будто на этого страшного неба, послышался голос:

— Фрейлейи Юлиана! Фрейлейи Юлнана!

То звал меня царевнч, стоя на голубятне, с длинным шестом в руках, которым здесь гоняют голубей. Он до иих большой охотиик.

Я подиялась по шаткой лесенке и, когда вступила на площадку, белые голуби взвились, как сиежные хлопья, на заре порозовевшие, обдавая нас ветром и шелестом крыльев.

Мы сели на скамью н, слово за слово, началн спорить, как часто в последнее время — о вере. — Ваш Мартии Лютер все свои закоим издал по умствованию мира сего и по лакомству свому, а не подховной твердости. А вы, бедине, обрадовались легкостному житию, что тот прелестинк сказал легонько, тому и поверили, а узкий и трудный путь, от самого Христа завещанный, оставили. И он, Мартин, явился самый всесветный дурак, и в законе его сокровен великий яд адского аспидал.

Я привыкла к русским любевиостям и пропускаю их мимо ушей. Спорить с иим доводами разума все равио, что выступать со шпагой против дубиим. Но на этот раз почему-то рассеодилась и вдруг высказала все, что у меня

давио уже накипело на сеодце.

Я доказывала, что оусские, считая себя лучше всех народов христианских, на самом деле живут хуже язычников; исповедуют закои любви и творят такие жестокости, каких ингде на свете не увидишь; постятся и во время поста скотски пьяиствуют; ходят в церковь и в церкви ругаются по-материому. Так невежественны, что у нас, иемцев, пятилетиий ребенок знает больше о вере, чем у них взрослые и даже священники. Из полдюжины русских едва ли одии сумеет прочесть Отче наш. На мой вопрос. кто третье лицо святой Троицы, одна благочестивая старушка назвала Николу Чудотворца. И действительно, этот Никола — настоящий русский Бог, так что можно подумать, что у них вовсе иет другого Бога. Недаром. в 1620 году. шведский богослов Иоани Ботвид защищал в Упсальской академии диссертацию: Христиане ли москвиты? Не знаю, до чего бы я дошла, если бы не остановил

меня царевич, который слушал все время спокойно — это-

то спокойствие меня и бесило.

— А что, фрейлейи, давио я вас хотел спросить, во Христа-то вы сами веруете?

— Как, во Христа! Да разве иеизвестио вашему высо-

честву, что все мы - лютеране?..

— Я ие о всех, а только о вашей милости. Говорил я как-то с вашим уже учителем, Лейбинцем, так тот вилял, вилял, водил меия за иос, а я тогда же подумал, что ои по-настоящему во Христа ие верует. Ну, а вы — как?

Ои смотрел на меня пристально. Я опустила глаза и почему-то вдруг вспоминла все свои сомиения, споры с лейбинцем, неразрешимые противоречия метафизики и теологии.

 Я думаю, — начала я тоже вилять, — что Христос самый праведный и мудрый из людей... — А не Сын Божий? — Мы все сыны Божин...

— И Он, как все?

Мне не хотелось лгать — я молчала.

— Ну вот то-то и есть! — проговорна он с таким выраженнем в лице, какого я еще никогда у него не видела.-Мудры вы, сильны, честны, славны. Все у вас есть. А Христа нет. Да н на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нишн, нагн, пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже скотов и всегда погибаем. А Христос Батюшка с нами есть н будет во векн веков. Им. Светом, спасаемся!

Он говорна о Христе так, как, я заметнаа, здесь говорят о Нем самые поостые люди — мужики: точно Он у них свой собственный, домашний, такой же, как они, мужик. Я не знаю, что это — величаншая гордость и ко-

щунство, нан величаншее смирение и святость. Мы оба молчали. Голуби опять слетались, и между

нами, соединяя нас, трепетали их белые крылья, От ее высочества пришли за мною.

Сойдя с вышки, я оглянулась на царевича в последний раз. Он кормил голубей. Они окружили его. Садиансь ему на руки, на плечи, на голову. Он стоял в вышине. над черным, словно обугленным, лесом, в красном, словно окровавленном, небе, весь покоытый, точно одетый, белыми комаьями.

31 октября 1715

Теперь, когда кончено все, кончаю и этот дневник. В середине августа (мы вернулись в Петербург из Рождествена в конце мая), недель за десять до разрешення от бремени, ее высочество упала на лестинце и ударилась левым боком о верхнюю ступень. Говорят, споткнулась оттого, что на туфле сломался каблук. На самом деле, лишилась чувств, увидев, как винау царевич, пьяный, обинмал н целовал дворовую девку Афросннью, свою любовинцу.

Он живет с нею давно, почти на глазах у всех. Вернувшнсь нз Карлсбада, взял ее к себе в дом, на свою половину. Я не писала об этом в лиевнике, боясь, чтоб не поочла ее высочество.

Знала ли она? Если и знала, то не хотела знать, не верила, пока не увидела. Холопка — соперинца герцогини Вольфенбюттельской, невестки императора! «В России и небываемое бывает», как сказал мне один русский. Отец с поотомоей, сын - с холопкою.

Одии говорят, что она чухонка, взятая в плеи солдатами, подобно царице; другие — что дворовая девка царевичева дядьки, Никифора Вяземского. Кажется, последнее верисе.

Довольно красива, но сразу видиа, как здесь говорят, «подлая порода». Высокая, рыжая, белая; нос немного вздернутый; глаза большие, светлые, с косым и длиниым калмыцким разрезом, с каким-то диким, козымы взором; и вообще в ней что-то козые, как у самис сатира в Вакханалии Рубенса. Одио из тех лиц, которые нас, женщии, возмушают. а мужчивам почти всетая ноавятся.

Царевич от иее, говорят, без ума. При первой встрече с иим, оид, будто бы, была невиния и долго ему отпритивлялась. Он ей вовсе ие иравился. Ни обещания, ин угрозы ие помогали. Но раз, после попойки, пъяний, он бросился на нее, в одном из тех припладков бешенства, которме бывают у иего, так же как у отца, избил ее, чуть ие убил, грозил можом и овладел силою. Русское зверство, русская грязы!

И это тот самый человек, который так похож был на святого, когда там, в лесах Рождествена, пел акафист Алексею человеку Божьему и, коруженияй голубями, говорил о «Христе-Батюшке»! Впрочем, соединять подобные крайности — особенный русский талант — то, чего иам, глупым иемцам, слава Богу, поиять не дано.

— Мы, русские,— сказал мие одиажды сам царевич, меры держать ие умеем ии в чем, ио всегда по краям и пропастям блудим.

Ес высочество, после падения на лестинце, чувствовала боль в левом боку. «Меня по всему телу точно булавками колет», говорила она. Но вообще была спокойна, словно что-то решила и знала, что ее решения уже инчто не изменит. О царевиче больше инкогла со мной ие говорила и на судьбу не жаловалась. Раз только сказала:

 Я считаю гибель мою иеизбежиою. Надеюсь, что страдания мои скоро прекратятся. Ничего на свете так не желаю, как смерти. Это — мое едииственное спасение.

12 октября благополучио разрешилась от бремени мальчиком, будущим наследником престола, Петром Алексевчем. В первые дни после родов чувствовала себя хорошо. Но когда ее поздравляли, желали доброго здоровья, сердилась и просила всех молиться, чтобы Бог послал ейсмерть.

 — Я хочу умереть и умру, — говорила она все с тою же страшною спокойною решимостью, которая уже ие покидала ее до конца. Врачей и бабки не слушалась. как будто нарочно делала все, что ей запрещали. На четвертый день села в кресло, велела вынестн себя в доугую комнату, сама кормнаа ребенка. В ту же ночь ей стало хуже: началась лихорадка, овота, судороги и такие болн в животе, что она кончала сильнее, чем во воемя оолов.

Узнав об этом, паоъ, который сам был болен, поислал князя Меншикова с четырьмя дейб-медиками. Арескиным. Поликолою и двумя Блюментоостами, чтобы соста-BHTS KOHCHAHYM. OHH HAULAH EE HOH CMEOTH - IN MOTUS limine

Когда убеждали ее пониять лекарство, она бросала на пол стакан и говорила:

Не мучьте меня. Дайте мне спокойно умереть. Я не

хочу жить.

За день до смерти призвала барона Левенвольда и сообщила ему свою последнюю волю: чтоб никто на понближенных, ни элесь, ни в Геомании, не смел дуоно говорить о царевиче; она умирает рано, прежде, чем думала, но довольна судьбой своей и никого им в чем не винит.

Потом простилась со всеми. Меня благословила, как

мать

В последний день царевич не отходил от нее. У него было такое лицо, что страшно было смотреть. Тон раза падал в обморок. Она не говорнаа с ним, как будто не узнавала его. Только перед самым концом, когда он понпал к ее руке, посмотрела на него долгим взором и что-то тихо сказала: я только расслышала:

— Скоро... скоро... увидимся...

Отошла, точно уснула. У мертвой лицо было такое счастливое, как инкогда у живой.

По приказанию царя анатомировали тело. Он при этом

сам понсутствовал.

Похороны 27 октябоя. Долго спорнан, полагается ан. по пондвооному чину, стоелять из пушек пон погоебении коонпоницесс, и если полагается, то сколько раз. Расспрашивали всех иностранных послов. Царь беспоконлся об этой стрельбе больше, чем о всей судьбе ее высочества. Решили не стрелять.

Гроб вынесли по нарочно устроенным деревянным подмосткам из дверей дома прямо к Неве. За гробом шли царь н царевнч. Царнцы не было. Она ждала с часу на час разрешения от бремени. На Неве стоял траурный фоегат, весь обитый чеоным, с чеоными флагами.

Медленно, под звуки похоронной музыки, поплыми к Петропавловскому собору, еще недостроенному, где могила кронпринцессы должна была оставаться до окоичання свода под открытым небом. На живую шел дождь — будет ндти и на мертвую.

Вечер был серый, тихий. Небо, как могильный свод; Нева, как темное-темное зеркало; весь город в тумане точно призрак или сновидение. И все, что я испытала, видела и слышала в этом страшном городе,— теперь бо-

лее чем когда-либо казалось мне сиом.

Из собора ночью вернулись в дом царевнча для поминальной трапезы. Здесь царь отдал сыну письмо, в котором, как я узнала впоследствин, грозил, в случае ежели царевич ие исправится, лишением наследства и отцовским проклятием.

На следующий день царица разрешилась от бремени

Между этнми двумя детьми — сыном и внуком царя колеблются судьбы Россин.

1 ноября

Вчера перед вечером заходила к царевнчу, чтобы переговорить о моем отъезде в Германию. Ои сидел у топившейся печки нег в ней бумаги, письма, рукописи. Должио быть, боится обыска.

Держал в руке и уже хотел бросить в огонь маленькую кинжку в кожаном потертом переплете, когда с внезапиою нескромностью, которой теперь сама удивляюсь— я спросила, что это. Он подал мие кинжку. Я заглянула в исе и увидела, что это записки или дивениик царевита. Сильнейшая страсть женщин вообще и моя в частности, любопытство, виушила мие еще большую нескромность попросить у иего этот диевинк для прочтения.

Он подумал с минуту, посмотрел на меня пристально н вдруг улыбнулся своею мнлою, детскою улыбкою, которую я так люблю.

— Долг платежом красен. Я читал ваш диевник — читайте мой.

Но взял с меня слово, что я нн с кем инкогда не буду говорнть об этих записках и возвращу их ему завтра утром для сожжения.

Просидела иад инм всю иочь. Это собственно старниный русский календарь, святцы киевской печати. Их подарнл царевичу в 1708 году покойный митрополит Дмитрий Ростовский, которого считают в иароде святым. Отчасти на полях и в пробелах на страницах самой книги, отчасти на отдельных, вложенных и вклеенных листках, царевич записывал свои мысли и события своей жизни.

Я решила списать этот диевиик.

He нарушу слова: пока я жива и жив царевич, инкто ие узиает об этих записках. Но они ие должиы погибнуть бесследио.

Сына с отцом судить будет Бог. Но людьми царевич оклеветаи. Пусть же этот диевинк, если суждено ему дойти до потомства, обличит или оправдает его, ио, во всяком случае, обнаружит истину.

11

## ДНЕВНИК ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!

\* \* \*

В Померании будучи, для сбора провивиту, по указу родшего мя (Примечание Арнзейм: так называл царевич отца своего), слышал, что на Москве, в Успенском соборе, митрополит Рязанский Стефаи, обличая указо офискалах, сиречь, доисителах по гражданским и духовным делам, и прочие закоиы, церкви противиме, в иарод кричал:

«Не удивляйтеся, что миогомятежиая Россия наша доселе в кровавых бурях волиуется. Законы человеческие о сколь великое имеют расстояние от закона Божия».

И господа Сеиат, придя к митрополиту, укоряли его и претили за то, что на бунт и мятеж народ возмущает, царской чести касается. И царю о том доносили.

И я говорил Рязаискому, чтоб примириться ему с батюшкой, как возможио; что-де в том прибыли, что меж иих иесогласие? и чтоб весьма сего искал для того, что когда его бросят, то такого ие будет.

Ранише той предики писыва, ои мие и я к иему, услышал, то оную корреспоиденцию пресек и к иему ие езжу, и к себе не пускаю, поиеже у родшего мя ои сеть в недавидении великом, и того ради мие писать к иему

¹ Проповедь (от лат. praedicatio).

опасно. А говорят, ему быть отлучену от сего управления, в нем же есть.

И оную преднку кончал Рязанский молитвою ко св. Алексию человеку Божью обо мие, рабе грешном:

«О, утодинче Божий не забудь и тезоименника твоего, особенного заповедей Божних хранителя и твоего пренаравного последователя, даревнува Алексия Петровича. Ты оставил дом свой: он также по чужим домам скитается; ты лишен рабов и подданных, другов и сродинков: он также; ты человек Божий; он также истиниый раб Христов. Ей, молим, святче Божий; покрой своего тезоименника, нашу единую надежду, скрой его под покровом крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу, от всякого зама соблоди невоединоў.

\* \* \*

Будучн в чужнх краях, по указу же родшего мя, для учення навигации, фортификации, геометрии и прочих наук, имел страх великий, дабы не умереть без покаяиня. Писал о сем на Москву отцу нашему духовному Иакову так:

«Священника мы пон себе не имеем и взять негле. Молю вашу святыню, принщи какого попа на Москве, чтоб он поехал ко мне тайио, сложа священинческие понзнаки, то есть, усы и бороду сбрив, также и гуменцо зарастив, или всю голову обрив и волосы накладные надев н немецкое платье. И сказался бы монм деншиком. Пожалуй, пожалуй, отче! Яви милосердие к душе моей, не дай умереть без покаяння! Не для чего иного он мне, только для смертиого случая, также и здоровому для исповеди тайной. А хорошо 6, чтоб он под видом таким с Москвы от знаемых утанлся, будто без вестн пропал. А бритне бороды — не сомневался бы, нбо в нужде и закону поеменение бывает: лучше малое преступить, нежели душу погубить без покаяния. Сочнин сие безленостно, а буде не благоволншь сего сочинить, души нашей взыщет на вас Бог».

\* \* \*

Когда понехал на чужих краев к родшему мя в Санктнитербурх, принял он меня милостиво и спрашивал: не забил ли я, чему учился? На что я сказал, будго не забил, и он мие приказал к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаясь, чтобы меня не заставил чертить при себе, помеже бы не умел,—умыслил испортить себе подвую оуку, чтоб невозможил обыло онюм иччего себе подвую оуку, чтоб невозможил обыло оном иччего делать, и набив пистоль, взяв ее в левую руку, стрелил по правой ладоин, чтоб пробить пулькою, и хотя пулька миновала руки, однако ж порохом болько опалило, а пулька пробила стену в моей каморе, где и имие видимо. И родший мя видел тогда руку мою опаленирю и спрашивал опичине, как учинилось? Я ему тогда сказал иное, и оне и ситигу.

Устава Воинского глава VII, артикул 63:

«Кто себя больным учинит или суставы свои преломает и к службе испотребными сочинит, оному иадлежит иоздри распороть и потом его иа каторгу сослать».

\* \* \*

Уложение царя Алексея Михайловича, глава XXII, статья 6:

«А буде, который сыи учиет бить челом на отца, и ему на отца ни в чем суда не давать, да его же, за такое челобитье, бив кнутом, отдать отцу».

И сие не весьма справедливо, понеже, хотя чада воле родительской подлежат, но не как скоты бессловесиме. Не еднио естество — токмо еже родить — но добродетель отцов творит.

Слышал, что родшему мя иеугодио, кто иа Москве домы строит, понеже воля его есть жить в Питербурхе.

Над собою всенародного обычая переменить невозможно.

Которая земля переставляет обычаи — и та земля ие долго стоит.

Забыли русские люди воду своих сосудов и начали лакомо напоеваться от чужих возмущенных вод.

\* \* \*

Иов, архиерей Новгородский, мие сказал:

«Тебе в Питербурхе худо готовится, только Бог тебя избавит, чаю. Увидишь, что у вас будет».

Бог сделал над намн, грешнымн, так, что только на головах наших не ездят ниоземцы.

Мы болеем чужебеснем. Сия смертоносная немочь бещеная любовь чужих вещей и народов заразила весь наш народ. Право сказует пророк Варух: припусти к себе чужеземца и разорит тя.

Немцы хвастают и за притчу говорят: кто-де хочет хлеб бездельно есть, да придет на Русь. Зовут нас барбарами и паче в скотском, нежели в человеческом числе поставляют. Тщатся учинить для всех народов хуже дохлых собак.

Иные их иемецкие затейки можно бы приостановить. А то, хоть притыка, хоть с боку-припеку — а мы тут. С немецкой стати на дурацкую стать. Сами унижаем себя, свой язык и свой народ, выставляемся на посмех всех.

Чистота славянская от чужестранных языков засыпалась в пепел. Не знаю, на что 6 нужно нам чужне слова употреблять? Развие хвастая? Только в том чести мало. Иногда так говорят, что ни сами, ни другие понять не могут.

Не садись под чужой забор, а хоть на крапивку, да под свой. Чужой ум до порога. Нам надлежит свой ум держать. Славны бубны за горами, а как ближе, так лукошко.

\* \* \*

Много немцы умнее нас наухами; а наши остротою, по благодати Божьей, не хуже нх, а они ругают нас напрасно. Чувствую, что Бог создал нас не чуже их людьми.

Мне суминтельно, чтоб подлинно все благополучие человека в одной науке состояло. Почто в древине времена меньше учились, но более, нежели ныне, со многими науками, благополучия виделя / С великим поосвещением можно быть великому скареду. Наука в развращенном сердце

есть лютое оружне делать зло.

У нас людей не берегут. Тирански собирают с бедного поданства слевные и кровавые подати. Вымыслана
соры поземельные, подлушные, хомученике, бородовые,
мостовые, пчельные, банные, кожные и прочие, им же несть
числа. С одного вола по две, по три шкуром дерут, а не
могут и единой целой содрать, и, сколько ин нудятся, только лоскутье сдирают. Того ради никажие сборы и не споры,
а люди все тонеют. Мужику, говорят, не давай обрасти,
но стриги его догола. И так творя, все царство пустощат.
Сокудение крестьянское — оскудение царственное. Правители наши за кроху умирают, а где тысячи рублев
пропалают, на за что ставят.

На пиру Иродовом едят людей, а пьют кровь их да слезы. Господам и до пресыщения всего много, а крестьянам бедным и укруха хлеба худого не стает. Син объеда-

ются, а те алчут.

Русские люди в последнюю скудость пришли. И никто не доводит правды до царя. Пропащее наше государство.

Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим н сыты бываем.

Бояре — отпадшее зяблое дерево. Боярская толща царю застит народ.

Куда батюшка — умный человек, а Меншиков его всегда обманывает.

В правителях все от мала до велика стали быть пополановенны. Древине уставы обветшали, и новые и и во что обращаются. Колько их издано, а много ль в них действа? И того ради все по-старому. Да и впредь не чаю ж проку быть.

Когда, по указу родшаго мя, в Новгородском уезде леса на скампавен рубил, говорил с крестъянниом села Покровского, Ивашкою Посощжовым о земском соборе н о народосоветин: подобает-де выбрать всякого звания людей и крестъян, в разуме смысленных, дабы сочинить новую книгу законов, всем народам осъщагельствовав са-

Военные гоебные быстроходиме суда.

мым вольным голосом. Понеже разделил Бог разум в людах на дробники малые и каждому по силе дал. И маломмслениями часто вещает волю и правду Свою. Унижать их душевредио есть. Того ради без миогосоветия и вольного голоса быть царю невозможно.

О должиости царской.

Не на свое высокоумие полагаться, но о земле и народе, о странах и селах печаловаться; и любовь, и всякое попечение, и рассмотрение, и заступление иметь о меньшей братни Христовой, понеже суд великий бывает на великих и сильных. Менший прощен будет; крепких же крепкое ждет истязание.

Сие весьма помиить, ежели дает Бог на царстве быть.

\* \* \*

На день великомученика Евстафия праздиовали кумпими о гровара подпияхом. Лики со тимпанами были. Жибанде глаз подбили, да Захлюстке вышибли зуб. А я иччего ие помию, едва ушел. Зело был удовольствоваи Бахусовым даром.

\* \* \*

На Рождествене оставался один дома. Прошли дин, как воды протекли. Ничего, кроме тихости.

\* \* \*

Время проходит, к смерти доводит — ближе конец дией наших.

Тленность века моего ныне познаваю, Не желаю, не боюсь, смерти ожидаю.

Полнияхом отчасти

\* \* \*

Сопряженная мие (Примечание Арнгейм: так царевич называет свою супругу, кронприицессу Шарлотту) имеет во чреве. Ерёмка, Ерёмка, поганый бог! От юности моея мнози борют мя страсти. В окаянстве других обличаю, а сам окаяниее всех.

Афросинья. Беззаконья мои познах и грека моего ие покрых. Отяготе на мие рука Тлоя, Господи! Когда принду и явльскя лицу Божню? Быша слезы моя хлеб мие день и иощь, желает и скоичевается душа моя во дворы Госполии.

С Благовещенским протопресвитером, духовиым отцом нашим Яковом, куликали до ночи. Пили ие по-иемецки,

а по-русски. Поджарились изрядио.

Афроська! Афроська! (Примечание Арнгейм: следует иепристойное ругательство).

\* \* \*

Из Полтавской службы стих на литии: Враг креста Господня — пели явно при всех, на подпитках, к лицу Феодосия, архимандрита Невского.

Дивлюся батюшке: за что любит Федоску? Разве за то, что виосит в народ люторские обычан и разрешает на вся? Сущий есть афеист, воистину враг креста Господия!

Экого плута тонкого мало я видал! Политик, зла явио ис сотворит; только иадобио с иим обхождение иметь опасное и жить не явио в противность, но лицемерно, когда уже так учинилось, что у него под командою быть.

Жалость дому Твоего сиедает мя, Боже! Убоялся и вострепетал, да не погибиет до конца на Руси христианство!

Федоска ересиарх и ему подобиме иачали явио всю церковь бороть, посты разорять, покаяние и умерщаление плоти в иекое баснословие вменять, безженство и самовольное убожество в смех обращать и прочие стропотные и узкие пути жестокого христивы с тези глад.

кие и пространные изментив. Всякое разрати с кабо с ком с пораго ком с тези с кабо с сего в такое бесто в такое бесстранные и с матом с тези с тез

Имоим святые идолами называют, пение церковное—
бычачым рыком. Часовин разоряют, а где стены осталясь— табаком горговать, бороды брить попустили. Чудотворные иконы на гнойных телегах, под скверивми рогоками, нагло во весь народ ругаючись, увозят. На все
благочестие и веру православную наступили, но таким образом и претекстом, будто не веру, а меногребное и весьма
вредительное христианству суеверие искореняют. О, сколь
многое миожество под сим притвором людей духовных
истреблено, порастрижено и перемучено! Спроси ж, аз что?
Вольше ответа не усланищию, кроме сего: суевер, ханжа,
пустосвят негодный. Кто посты хранит — ханжа, кто молится — пустосвят, кто иконам кланачется — энцемер.

Сне же все делают такою хитростью и умыслом, дабы вовсе истребить в России священство православное и завесть свою иовомышленную люторскую да кальвинскую беспоповщину.

Ей, нечувствен, кто не обоняет в них духа афейского!

\* \*

Когда малый недуг сей люторства расширится и от многих размножится и растлит все тело — тогда что будет, разумевай!

Было бы суслице, доживем и до бражки.

\* \* \*

Звоим церковные переменнам. Звонят дрянью, как на пожар гоият или всполох быот. И во всем прочем пременение. Иконы ие на досках, а на холстах, с иемецких персои пишут иеистово. Зри Спасов образ Емманума — всеь, яко иемчии, брюхат и толст, учинен по плотскому умыслу. Возлюбили толстоту плотскую, опровергли долу горие. И церкви не по старому обычаю, но шпицем наподобие кирок строить и во образ лютерских органов на колокольнях играть приквазам.

Ох, ох, бедная Русь! Что-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?

т. е. Христа.

Монашество искоренить желают. Готовят указ, дабы отныне впредь никого не постригать, а на убылыя места в монастыри определять отставных солдат.

А в Евангелни сказано: грядущего ко Мне не изжену.

Но им Св. Писанне — ничто.

Вера стала духовным артнкулом, как есть Артикул Воннекий

Воннский.

Да какова та молитва будет, что по указу, под штрафом молиться?

«Нищих брать за караул, бить батожьем нещадно и ссылать на каторгу, чтоб хлеб не даром ели».

Таков указ царев, а Христов — на Страшном Судилище: Ввалкахси бо, и не дасте Ми исти; вовжиждахся, и не напоисте Мене; странен бых, и не введосте Мене; наг, и не одеясте Мене. Аминь, глаголю вам: помеж не сотворите единому сих меньших, и и Мне сотворите.

Так-то, под наилучшни полицейским распорядком, учат ругать самого Христа, Царя Небесного — в образе нищих

бьют батожьем и ссылают на каторгу.

Весь народ Российский голодом духовным тает.

Сеятель не сеет, а земля не принимает; иерен не брегуст, а лоди заболждаются. Сельские попы ничем от пахотных мужиков неотменны: мужик за соху, и поп за соху. А христиане помирают как скот. Попы пъяные в алтаре сквернословят, бранятся материю. Риза на плечах элатотканая, а на ногах лапти грязные; просфоры пекут ржаные; страшные Тайны Господни хранят в сосудцах зело гнусных, с кололям, сверчками и таражанами.

Чеонецы спились и заворовались.

Все монашество и священство великого требует исправлення, понеже истинного монашества и священства елва след ныне обоетается.

Мы носим на себе зазор, что ни веры своей, какова она есть, ни благочиния духовного не разумеем, но живем чуть не подобим бесковесным. Я мию, что и на Москве разве сотый человек знает, что есть православная христианская вера, или кто Бог, и как Ему молиться, и как волю Его творить.

Не обретается в нас ни знака христнанского, кроме того, что только именем слывем христнане.

Все объюродем. В благочестии аки лист древесный колеблемся. В учения страиные и различные уклонилися, один — в римскую, другие — в люторскую веру, на оба колена хромаем, крещеные идолопоклонинки. Оставили сосщы матери нашей Церкви, ищем сосура египетских, иноземческих, ерстических. Как слепые щенята поверженные, все розно бредем, а куда, того инкто ие ведает.

\* \* \*

В Чудове монастыре Фомка цырульник, иконоборец, образ Чудотворца Алексия Митрополита железным косарем нарубил для того, что святых икои и животворящего Креста, и мощей угодинков Божиих, он, Фомка, ис почитает; святые-де иконы и животворящий Крест— дела рук человеческих, а мощи, его, Фомку, ие милуют; и дотнаты, и предания церковные ие приемлет; и во Евхаристии ие верует быть истиниюе Тело и Кровь Христовы, по просивра и вино церковное просто

И Стефаи митрополит Рязанский Фомку анафеме церковной и казии гражданской предал — сжег в срубе на

Красиой площади.

А господа Сенат митрополита к ответу за то в Питербуд призывали и еретикам поноровку чинили: Оомкина учителя, икоиоборца Митьку Тверетинова лекаря оправдали, а святителя с великим стыдом из палаты судебиой вои изгиали; и, плача, шел и говороди,

— Христе Боже, Спаситель маш! Ты Сам сказал. Аще Мене изглаша, и вас изженут. Вот меня выгоияют вои, но не меня, Самого Тебя изгоняют. Сам ты, Всевидче, зришь, что сей суд их иеправеден,— Сам их и стра!

И как вышел митрополит из Сената на площадь, весь иарод сжалился над ним и плакал.

А родший мя на Рязанского в пущем гиеве.

\_\_\_\_ U...

Церковь больше царства земного. Ныне же царство возобладало над церковью.

Древле цари патриархам земно кланялись. Ныне же местоблюститель патриаршего поестола гоамотки свои царю

местоолюститель патриаршего престола грамотки свои царю подписывает: «Вашего Величества раб и подножие, смиреииый Стефаи, пастушок рязанский». Глава церкви стала подиожием иог государевых,-

вся церковь — холопскою.

На что Дмитрий, митрополит Ростовский, святой был человек, а как родший мя напоил его вентерсими, а стак о делах духовиой политики спращивать, инчего святой старец не ответствовал, а только все крестил да крестил царя, молза. Так и открестился!

\* \* \*

Против речного-де стремления, говорят отцы, нельзя плавать, плетью обуха ие перешибешь.

А как же святые мученики кровей своих за церковь не щадили?

\* \* \*

У царя архиереи на хлебах — а чей хлеб ем, того и вем.

Прежние святители печальники были всей земли русской, а нынешние архиереи не печалуются пред государем, но паче потаковники бывают и благочестивый саи царский растлевают.

\* \* \*

Народ согрешит, царь умолит; царь согрешит, народ умолит. За государево прегрешение Бог всю землю казнит.

\* \* \*

Намедни, на подпитках, пастушок рязанский родшему мя говорил: «Вы, цари, земные боги, уподобляетеся самому Царю Небесиому».

А князь-папа, пьяный шут, над святителем ругался:
— Я, говорит, хоть и в шутах патриарх, а такого бы
слова царю не сказал! Божие больше царева.

И царь шута похвалил.

\* \* \*

На тех же подпитках, как заговорими архиерен о вдовстве церкви и о нужде патриаршества, родший мя в великом гивее вызватил из ножен кортик, так что все затрислись, думали, рубить начиет, ударил лезвеем плашмя по столу, да закричал:

Вот вам патриарх! Оба вместе — патриарх и царь!

Федоска родшему мя приговаривает, дабы российским царям отныне титлу принять императорскую, сиречь, древних римских кесарей.

. . .

В Москве, на Красной площади, в 1709 году, в триумфованы на Полтавскую викторию людьми чина духовного воздантнуто некое подобне ветхо-рымского храма с жертвенником — добродетелям Российского бога Аполло и Марса — сиесть, родшего мя. И уа оном ветхоэллинском капище подписано:

«Basis et fundamentum reipublicae religio. Утверждение

Какая вера? В коего Бога или в коих богов?

В оном же триумфованы представлена Политиколепная Анфорозия Всероскийского Геркулеса — сместь, родшего мя, набивающего многих людей и зверей и, по совершении сих подвигов, возлетающего в небо на колесинце бога Иовиша, везомой орлами по Млечному пути — с подписыю:

«Viamque effectat Olympo». «Путн желает в Олнмп».

А в книжице, сочиненной от иеромонаха Иоснфа, префекта академин, об оной Апофеозиз сказано:

«Ведати же подобает, яко сня не суть храм нан церковь, во нмя некоего от святых созданная, но политичная, снесть, гоажданская похвала».

\* \* \*

Федоска родшему мя приговарнвал, дабы в указе долженствующей быть коллегни духовной, Св. Синода, а то и в самой присяге российской объявить во весь народ сими словами:

«Имя Самодержца своего имели бы, яко главы своея, и отца отечества, и Христа Господия».

\* \*

Хотят люди восхитить Божескую славу и честь Христа, вечного и единого Царя царей. Именно в сборинке Римских Законов читаются нечестивые и богохульные слова: Самодержец Римский есть всему свету Господь.

\* \* \*

Исповедуем и веруем, что Христос един есть Царь царей и Господь господей, и что нет человека, всего мира господа. Камень нерукосечный от несекомой горы, Инсус Христос, ударил и разорил Римское царство и разбил в прах глиняные ноги. Мы же паки созидаем и строим то, что Бог разорил. Несть ли то — бороться с Богом?

\* \* \*

Смотри гисторию Римскую. Говорил цесарь Калигула: «Императору все позволено. Omnia licet».

Да не единым цесарям римским, а и всяким плутам и хамам, и четвероногим скотам все позволено.

\* \* \*

Навуходоносор, царь Вавилонский, рече: Бог есмь аз. Да не богом, а скотом стал.

На Васильевском острову, в доме царицы Прасковыи Матвеевны живет старец Тимофей Архипыч, прибежище отчаянных, надежда ненадежных, юродь миру, а не себе. Совести человеческие знает.

Намедни ночью ездил к нему, беседовал. Архипыч сказывает, что Антихрист-де есть ложный царь, истинный хам. И сей Хам грядет.

Читал митрополита Рязанского Знаменья Пришествия Антихристова и сего Хама Грядущего вострепетал.

На Москве Григория Талицкого сожгли за то, что в бол кричал об антикристовом привисетнии. Талицкий бил большого ума человек. И драгунского полка капитан, Василий Левин, что был со мною на пути из Львова в Киев в 1711 году, да светлейшего князя Меншикова духовник, поп Лебедка, да подъячий Ларивон Докукин и другие многие по сему же мыслат об Антикристе.

По лесам и пустыням сами себя сожигают люди, страха ради антихристова.

× ×

Вие членов — брани; виутри членов — страхи. Вижу, что отовсюду погибаем, а помощи и спасения ниоткуда не знаем. Молимся и боимся. Столько беззаконий, столько обид вопиют на небо и возбуждают гиев и отмщение Божие!

Тайна беззакония деется. Время приблизилось. На самой гоомале злобы стоим все, а отиоль веры не имеем.

Некий раскольшик тайиу Христову всю продил под ноги и ногами потоптал

У Любеча пролет саранчи с полудия на полночь, а на комах налинсь: Гнев Божий

Дни кратки и пасмуриы. Старые люди говорят: не по-прежнему и солнце светит.

. . .

Подпияхом, водковали зело. Видит Бог, со страха пьем, лабы себя не поминть.

Страх смерти напал на меня.

Конец при дверях, секира при корени, коса смертная нал главою.

Спасн, Господи, русскую землю! Заступись, помнауй, Матерь Пречистая!

Лобое преподобный Семеон, Христа ради юродивый, другу своему. Иоаниу диакону пред кончиною сказывал: «Между простыми людьми и земледельцами, которые в незлобии и простоте сердца живут, никого не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой, -- между такими миогие суть великие святые, ибо видел я их, приходящих в город и причащающихся, и были они, как золото чистое».

О, человеки, последних сих времен мученики, в вас Христос имие, яко в членах Своих, обитает. Любит Господь плачущих; а вы всегда в слезах. Любит Господь алчущих и жаждущих; а у вас есть и пить мало чего иному и половинного нестает хлеба. Любит страждуших безвинно: а в вас стоадания того не исчислищь — уже в нном едва душа в теле держится. Не изнемогайте в терпенин, но благодарите Христа своего, а Он к вам по воскресенин Своем будет в гостн — не в гостн только, но и в неразлучное с вами пребывание. В вас Христос есть и будет, а вы скажите: аминь!

П

## ЛНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕЙМ

Этнмн словами кончался диевник царевича Алексея. Он при мне бросил его в огоиь.

31 декабря 1715

Сегодия скончалась последняя русская царнца Марфа Матвеевна, вдова брата Петрова, царя Феодора Алексеевнча. При ниостранных дворах е сечитали давио умершею: со смерти мужа, в течение тридцати двух лет, она была помещанной, жила, как затворинца, в своих покоях и никогда никому ие показывалась.

Ес хороннам в вечерние сумерки с большим великолепием. Погребальное шествие совершалось между двумя рядами факслов, расставленных по всему пути от дома усопшей — она жила рядом с нами, у церкви Всех Скорбищих — к Петропавловскому собору, через Неву, по льду. Это тот же самый путь, по которому, два месяца с лишим назад, везал на трауримо фрегате тело ее вмосчества. Тогда хоронили первую чужеземную царевну; теперь последнюю росскую цающи.

Впереди шло духовенство в пышных ризах, со свечами н кадилами, с похоронным пением. Гроб везли на санях. За ним тайный советник Толстой иес корону, всю усыпаниую драгоценными каменрями.

папную драгодельням выжельяма.

Царь впервые на этих похоронах отменил древний русский обычай надгробных воплей и причитаний: строго приказано было, чтобы никто не смел громко плакатъ

Все шли молча. Ночь была тихая. Слышался лишь треск горячей смолы, скрип шагов по сиету, да покоронное пенне. Это безмольное шествие навевало тихий ужас. Казалось, мы скользым по льду вслед за умершею, сами, как мертвые, в черную вечную тьму. Казалось также, что в последней русской царице Россия новая хоронит старую, Петербург — Москву.

Царевич, любивший покойную, как родную мать, потрясен этой смертью. Он считает ее для себя, для всей судьбы своей дурным предзиаменованием. Несколько раз, во время похорон, говорил мне на ухо:

— Теперь всему конец!

1 susang 1716

Завтра утром, вместе с бароиами Левеивольдами, мы выезжаем нз Петербурга прямо на Ригу и через Даициг в Германию. Навсегда покидаю Россию. Это моя последняя иочь в доме царсевича.

Вечером заходнаа к нему проститься. По тому, как мы расстались, я почувствовала, что полюбила его и инкогда

ие забуду.

 Кто знает, — сказал он, — может быть, еще увидимся. Хотелось бы мие снова в гости к вам, в Европу.
 Мие тамощине места полюбились. Хорошо у вас, вольно и вресело.

— За чем же дело стало, ваше высочество?

Ои тяжело вздохиул:

Рад бы в рай, да грехи не пускают.
 И поибавил со своею добоою улыбкою:

И прибавил со своею доброю улыбкою:

— Ну, Господь с вами, фрейлейн Юлиана! Не поми-

иайте анхом, поклонитесь от меня Европским краям и старнку вашему. Лейбинцу. Может быть, он и прав: даст Бог, мы друг друга не съедим, а послужим друг другу! Он обиял меня и поцеловал с боатскою нежиостью.

Я заплакала. Уходя, еще раз обернулась к нему, посмотрела на него последним прощальным взором, и опять сердце мое сжалось предчувствием, как в тот день, когда я увидела в темном-темном, пророческом зеркале соединенные лица. Шардотты и Алексея и мне показалось, что оба они — жеотвы, обреченные на какое-то великое стра-

дание. Она погибла. Очередь за инм.

И еще мне вспомнилось, как в последний вечер в Рождествене он стоял на голубятие, в вышине, над черимы точно обутлесниям, лесом, в красном, точно окровавлениом, небе, весь покрытый, словно одетый, бельми голубиными крыльями. Таким он и останистя навеки в моей памяти.

Я слышала, что узники, выпущенные на волю, иногда жалеют о тюрьме. Я теперь чувствую нечто подобное

к России.

Я начала этот диевник проклятиями. Но кончу благословениями. Скажу лишь то, что, может быть, миогие в Европе сказали бы, если бы лучше зиали Россию: таииственияя страна, таниственный народ.

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

## НАВОЛНЕНИЕ.

1

Царя предупреждали, при основании Петербурга, что досто необитаеме, по причие наводнений, что за двенаддать лет перед тем вся страна до Ненешанда была потоплена, и подобиме бедствия повторяются почти каждые пять лет; первобытиме жител Невского устъя не строили прочных домов, а только малые хижним; и когда по приметам ожидалось наводнение, смомал их, бревна и досен вязывали в плоты, прикрепляли к деревым, сами же спасались на Дудерову гору. Но Петру новый город ка зался «Парадизом», ниемию вследствие обилия вод. Сам он любил их, как водиная птица, и подданимх своих маделяся ядесь скорее, чем где-либо, приучить к воде.

В конце октября 1715 года иачался ледоход, выпал сиег, поехали на саиях, ожидали ранней и дружиой зимы. Но сделалась оттепель. В одцу ночь все растаяло. Ветер с моря нагнал туман — гиклую и душную желтую милу.

от которой люди болели.

«Моло Бога вывесть меня из сего пропастного места, писал один старый боярии в Москву.— Истиино опасаюсь, чтоб не заиемочь; как началась оттепель, такой стал бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти неможно, и миогие во всем Парадиве от воздуху помирают.

Юго-западный ветер дул в продолжение девятн дией. Вода в Неве подиялась. Несколько раз начиналось на-

водиение.

Петр нздавал указы, которыми повелевалось жителям вымосить из подвалов нмущество, держать лодин наготове, стоиять скот на высокие места. Но каждый раз вода убламала. Царь, заметив, что указы тревожат народ, и, заключив по особым, ему одному известным приметам, что большого наводнения ие будет, решил ие обращать виима на подъемы воды.

6 ноября назначена была первая знмияя ассамблея в доме презндента адмиралтейской коллегии, Федора Матвеевича Апраксина, на Набережной, против Адмиралтей-

ства, рядом с Зиминм дворцом.

Накануие вода опять подпялась. Сведущие люди предсказывали, что на этот раз не минювать беды. Сообщались приметы: тараканы во дворце полали на погребов на чердак; мыши бежали на мучимх амбаров; государыне приснился Петербург, объятый пламенем, а пожар снится к потопу. Не совсем оправившись после родов, не могла она сопровождать мужа на ассамблею и умоляла его не езаить.

Петр во всех взорах читал тот древний страх воды, с которым тщетно боролся всю жизиь: «жди горя с моря, беды от воды; где вода, там и беда; и царь воды не уймет». Со всех стором поелупоеждали его, поиставали и нако-

ов есх сторои предупреждам его, приставали и накоце так надосам, что он запретна говорить о наводнения. Обер-полициймейстера Девьера едва ие отколотна дубинкою. Какойто мужичок напугал весь город предсказаниями, будто бы вода покроет высокую ольку, стоявщую из берегу Невы, у Троицы. Нетр веса с губить ольку и на том самом месте наказать мужичка плетьми, с барабанным боем и «убедительными увещанием» к народу.

Перед ассамблеей приехал к царю Апраксни и просил позволения устроить се в большом доме, а не во флителс, где она раньше бывал, стоявшем на дворе и соединенным с главным зданнем узкою стеклянною галереей, небезопацою в случае внезапного подъема воды: гости могли быть отрезаны от лествицы, ведущей в верхине покои. Петр задумался, но решил поставить на своем и назначил собованне в обычном ассамблейском домике.

«Ассамблея,— объясиялось в указе,— есть вольное собрание нли съезд, не для только забавы, но н для дела. Хозянн не повниен гостей ин встречать, ин провожать, ин потчевать.

Во время бытня в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто другому прешкодить, или унимать, также церемонин делать вставаньем, провожаньем и прочим да не дерзает, под штрафом великого Орла».

Обе комнаты — в одной ели и ппли, в другой танцевали — были просторные, но с чрезвычайно инэкным потольками. В первой стены выдоженым, как в голландских кухнях, голубыми изразцами; на полках расставлена оловянная посуда; и принчный пол усыпан пеком; огромная кафельная печь жарко натоплена. На одном из трех длинных столов — закуски, — любимые Петром флеисбургские устрицы, соленые лимоны, салакуша; на другом — шашки и шахматы; на третьем - картузы табаку, корзины глиняных трубок, груды лучинок для раскуривания. Сальные свечи тускло мерцали в клубах дыма. Низенькая комиата, набитая людьми, напоминала шкиперский погреб где-иибудь в Плимуте или Роттердаме. Сходство довершалось множеством английских и голландских корабельных мастеров. Жены их, румяные, толстые, гладкие, точно глянцевитые, уткнув ноги в гоелки, вязали чулки, болтали и, видимо, чувствовали себя как дома.

Петр, покуривая кнастер из глиняной короткой носогрейки, попивая флип - гретое пиво с коньяком, леденцом и лимониым соком, играл в шашки с архимандритом

Федосом.

Боязливо ежась и крадучись, как виноватая собака, подошел к царю обер-полициймейстер Антон Мануйлович Девьер, не то португалец, не то жид, с женоподобным лицом, с тем выражением сладости и слабости, которое иногда свойственно южиым лицам.

Вола полиимается, ваше величество.

— Сколько?

 Два фута пять вершков. — А вете о?

Вест-зюйл-вест.

 Врешь! Давеча я мерил сам: зюйд-вест-зюйд. — Переменился, — возразил Девьер с таким видом, как

будто виноват был в направлении ветра. Ничего.— решил Петр.— скоро на убыль пойдет.

Буромето кажет к облегчению воздушному. Небось, не обманет!

Он верил в испогрешимость барометра так же, как во всякую механику.

— Ваше величество! Не будет ли какого указа? жалобио взмолился Девьер.— А то уж как и быть не знаю. Зело опасаются. Сведущие люди сказывают...

Парь посмотрел на него пристально.

— Одного из оных сведущих я уже у Троицы выпорол, и тебе по сему же будет, если не уймешься. Ступай прочь, дурак!

Девьер, еще более съежившись, как ласковая сучка Лизетта под палкой, мгиовенно исчез.

 Как же ты, отче, о сем иеобычайном звоне полагаешь? — обратился Петр к Федосу, возобновляя беседу о полученном недавно донесении, будто бы по ночам в новгородских церквах каким-то чудом гудят колокола: молва гласила, что гудение это предвещает великие бедствия.

Фелоска погладил жиденькую бородку, поиграл двойной панагией с распятнем и портретом государя, взглянул искоса на паревича Алексея, который сидел тут же овлом, сошуона одни глаз, как булто понцеливаясь, и ВЛОУГ ВСЕ ЕГО КООШЕЧНОЕ АНЧИКО, МООЛОЧКА АСТУЧЕЙ МЫШИ. озарилось тончайшим лукавством:

- Чему бы оное бессловесное гудение человеков учило, может всяк имеющий ум рассудить: явно — от Противника; рыдает бес, что прелесть его изгоняется от наоодов ооссийских — из кликуш, раскольшиков и старцевпустосвятов, об испоавлении коих тшание имеет ваше величество.

И Федоска свел речь на свой любимый предмет, на

рассуждение о вреде монашества.

 Монахи тунеядцы суть. От податей бегут, чтобы даром хлеб есть. Что ж прибыли обществу от сего? Званне свое гражданское ни во что вменяют, суете сего мира приписуют - что и пословица есть: кто пострижется, говорят. — работал земному царю, а ныне пошел работать Небесному. В пустынях скотское житие проводят. А того не рассудят, что пустыням поямым в России, студеного оали канмата, быть невозможно,

Алексей понимал, что оечь о пустосвятах — камень в его огород.

Он встал. Петр посмотрел на него и сказал: — Сили

Царевну покорно сел. потупив глаза.— как сам он чувствовал, с «гипокритским» видом.

Федоска был в ударе: поощряемый винманием царя. который вынул записную книжку и делал в ней отметки для будущих указов. — поедлагал он все новые и новые меры, будто бы для исправления, а в сущности, казалось царевичу, для окончательного истребления в России монашества.

 В мужских монастырях учредить гошпитали по регламенту для отставных драгун, также училища цыфири и геометрин; в женских - воспитательные дома для зазорных младенцев: монахниям питаться пояжею на мануфактурные дворы...

Царевну старался не слушать: но отдельные слова доиосилнов до него, как властиме окрики:

Aнцемерным (франц. hypocrite).

 Продажу меда и масла в церквах весьма пресечь. Поед иконами, вне церкви стоящими, свещевозжения весьма возбоанить. Часовин домать. Мощей не являть, Чудес не вымышлять. Ниших брать за караул и бить батожьем нещадно...

Ставин на окнах задрожали от напора ветра. По комнате пронеслось дуновенье, всколыхнувшее пламя свечей. Как будто несметная вражья сила шла на приступ и ломилась в дом. И Алексею чудилась в словах Федоски та же злая сила, тот же натиск бури с Запада.

Во второй комнате, для танцев, по стенам были гарусные тканые шпалеры; эеркала в простенках; в шандалах восковые свечи. На небольшом помосте музыканты с оглушительными духовыми инструментами. Потолок, с аллегорической картиной Езда на остров любви — такой инзкий, что голые амуры с пухлыми нкрами и ляжками почти касались париков.

Дамы, когда не было танцев, сидели, как немые, скучали и млели; танцуя, прыгали как заведенные куклы; на вопросы отвечали «да» и «нет», на комплименты озирались дико. Дочки словно пришиты к маменькиным юбкам; а на лицах маменек написано: «лучше 6 мы девиц своих в воду пересажали, чем на ассамблен приво-SHAHL

Внаим Иванович Монс говорна переведенный из немецкой кинжки комплимент той самой Настеньке, которая влюблена была в гардемарина и в Летнем саду на празд-

нике Венус плакала над нежною цыдулкою:

 Чрез частое усмотрение вас, яко изрядного ангела, такое желанне к знаемости вашей получил, что я того долее скрыть не могу, но принужден оное вам с достойным почтением представить. Я бы желал усердно, дабы вы, моя госпожа, столь некусную особу во мне обреди, чтоб я свонин обычаями и приятными разговорами вас, мою госпожу, совершенно удовольствовать удобен был; но, понеже натура мне в сем удовольствин мало склонна есть, то благоволнте только моею вам преданною верностью и услужением довольствоваться...

Настенька не слушала — эвук однообразно жужжашчх слов клонил ее ко сиу. Впоследствии жаловалась тетке на своего кавалера: «Иное говорит он, кажется, по-оусски, а я, хоть умереть, ни слова не разумею».

Секретарь французского посланника, сын московского подьячего, Юшка Проскуров, долго живший в Париже и превратившийся там в monsieur George a, совершенного петиметра и галантома , пел дамам модиую песенку о парикмахере Фризоне и уличной девке Додене:

La Dodun dit à Frison: Coiffez moi avec adresse. Je prétends avec raison Inspirer de la tendresse.

Tignonnez, tignonnez, bichonnez moi! 2

Прочел и русские вирши о прелестях парижской жизии:

Красное место, драгой берег Сенской, Где быть не смеет манир деревенской, Ибо все держит в себе благородно — Богам и богниям ты — место природно. А я не могу инкогда позабыти, Пока вимео, на земле быти!

Старые московские бояре, враги иовых обычаев, сидели поодаль, греясь у печки, и вели беседу полунамеками, полузагадками:

— Как тебе, государь мой, питербурхская жизиь ка-

— Прах бы вас побрал и с жизнью вашею! Финтифанты, иемецкие куранты! От великих здешних кумплиментов и приседаний хвоста и заморских яств глаза смутились.

— Что делать, брат! На небо ие вскочишь, в землю ие закопаешься.

Тяии лямку, пока не выкопают ямку.

Треши, ие треши, да гиись.

 Ой-ой-ошеньки, болят боченьки, бока болят, а лежать не велят.

Моис шептал иа ухо Настеньке только что сочинениую песенку:

Без любви и без страсти, Все дии суть неприятим: Вздыхать надо, чтоб сласти Любовим были златим. На что и жить, Коль не любить?

Вдруг почудилось ей, что потолок шатается, как во время землетрясения, и голые амуры падают прямо ей на голову. Она вскрикиула. Вилим Иванович успокоил ее:

Петиметр (франц. petit-maître) — молодой щеголь; галантом (франц. galant homme) — галантный человек.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Додена сказала. Фризону: Хорошенько меня причеши.

Хорошенько меня причеши. Я хочу с полным на то правом

Внушать любовь.

Завивай, завивай, наряжай меня! (франц.)

это ветер; шаталось полотио с картиной, прибитое к потолку и раздуваемое, как парус. Опять ставии задрожали,

на этот раз так, что все оглянулись со страхом.

Но заиграл полоиез, пары закружились — и бурю заглушила музыка. Только зябкие старички, греясь у печки, слашали, как ветер воет в трубе, и шептались, и варыхали, и качали головами; в звуках бури, еще более зловещих сквозь звуки музыки, им слашалось: «жди горя с моря, беды от воды».

Петр, продолжая беседу с Федоскою, расспрашивал его об ереси московских иконоборцев, Фомки цирюльника

и Митьки лекаря.

Оба ереснарха, проповедуя свое учение, ссылались на недавние указы царя: «Ньие-де у нас на Москве, говорили они, слава Богу, вольно всякому,— кто какую веру

себе изберет, в такую и верует».

— По-ихиему, Фомки да Митъки, учению, — говориль Федос с такой двусмыслениой усмешкой, что иельзя было поиять, осуждает ли он ересь, или сочувствует, — правая вера от святых писаний и добрых дел познается, а не от чудее и преданий человеческих. Можно-де спастись во всех верах, по слову апостола: делающий правду во всяком иароде Богу угодеи.

 Весьма разумио, — заметил Петр, и усмешка монаха отразилась в такой же точно усмешке царя: они понима-

ли друг друга без слов.

 А икоим-де, учат, дела рук человеческих, суть идолы, - продолжал Федос. - Крашеные доски как могут чудеса творить? Брось ее в огонь — сгорит, как и всякое дерево. Не иконам в землю, а Богу в небо подобает клаияться. И кто-де им, угодинкам Божьим, дал такие уши долгие, чтоб с иеба слышать моления земных? И если, говорят, сына у кого убъют ножом или палкою, то отец того убитого как может ту палку или нож любить? Так и Бог как может любить доево, на коем распят Сын его? И Богородицу, вопрощают, чего ради весьма почитаете? Она-де подобна мешку простому, наполненному драгоценных каменьев и бисеров, а когда из мешка оные драгие каменья иссыпаны, то какой он цены и чести достони? И о танистве Евхаристии мудрствуют: как может Христос повсюду раздробляем и раздаваем, и снедаем быть в службах, коих бывает в свете миожество в един час? Да как может хлеб переменяться в Тело Господне молитвами поповскими? А попы-де всякие бывают — и пьяницы, и блудиики, и сущие злодеи. Отиюдь сего статься не может: и в том-де мы весьма усомиеваемся: поиюхаем — хлебом пахнет; также и Кровь, по свидетельству данных нам чувств, является красное вино просто...

— Сих непотребств еретических нам, православиым, и слушать зазорио! — остановил Федоску царь.

Тот замолчал, ио усмехался все наглее, все зло-

радиее. Царевнч поднял глаза и посмотрел на отца украдкою. Ему показалось, что Петр смутился: он уже не усмехался:

морговти подпала глава в посмотрел на отда украдкого, кму показалось, что Петр смутился: он уже не усмехался; лицо его было строго, почти гневно, ио, вместе с тем, бел сисование среси разумным? Приизв основание, как ие приизть и выводов? Летко запретить, по как возразить? Умеи царь; но ие умисе ли монах и не ведет ли он царя, как адой поводырь — слепото в яму?

Так думал Алексей, и лукавая усмешка Федоски отразнлась в точно такой же усмешке, уже ие отца, а сына: царевнч н Федоска теперь тоже поиимали друг друга без слов.

— На Фомку да Митьку дивить нечего, — проговорна вдруг, среди общего неловкого молчания, Михайло Петрович Аврамов. — Какова погудка, такова н пляска; куда пастух, туда и овцы...

И посмотрел в упор на Федоску. Тот поиял иамек

В это мгиовение что-то ударило в ставин — словно застучали в них тысячи рук — потом занизжало, завыло, заплакало и где-то в отдалении замерло. Вражья снла все грознее шла на приступ и ломилась в дом.

Девьер каждые четверть часа выбегал во двор узнавать о подъеме воды. Вести были недобрые. Речки Мья и Фонтаиная выступали из берегов. Весь город был в ужасе.

Антон Мануйлович потерял голову. Несколько раз поджодил к царю, заглядывал в глаза его, старался быть замечениям, но Петр, замятый бессдою, не обращал на него внимания. Наконец, не выдержав, с отчаянной решнмостью, наклонился Девьер к самому уху царя и пролепетал:

— Ваше величество! Вода...

Петр молча обернулся к нему н быстрым, как будто иевольным, движением, ударил его по щеке. Девьер ничего не почувствовал, кроме снльной болн — дело привычное.

«Лестно,— говаривали птенцы Петровы,— быть бнту от такого государя, который в одиу минуту побьет и пожалует».

И Петр, со спокойным лицом, как ин в чем не бывало, обратившись к Аврамову, спросил, почему до сей поры не иапечатано сочинение астронома Гюйгенса «Мирозрение или мнение о небесновемных глубусах».

Михайло Петрович смутился было, но, тотчас оправившись и смотоя поямо в глаза царю, ответил с твердостью:

 Оная кинжица самая богопротивная, не чериндом. но углем адеким писаниая и единому только скорому сожжению в соубе угодиая...

— Какая ж в ией противиость?

— Земли вращение около солица полагается и миожениость миров, и все оные миры такие же, будто, суть земли, как и наша, и люди на них, и поля, и луга, и леса, и звери, и все прочее, как на нашей земле. И так вкрадшись, хитрит везде прославить и утвердить натуру, что есть жизиь самобытичю. А Творца и Бога в небытие иизводит...

Начался спор. Царь доказывал, что «Коперииков чертеж света все явления планет легко и способно изъясичет».

Под защитой царя и Копериика высказывались мысли все более смелые.

- Ныие уже вся философия механичиа стала! объявил вдоуг адмиралтейц-советник Александо Васильевич Кикии. Верят имие, что весь мир таков есть в своем величестве, как часы в своей малости, и что все в нем делается чоез движение некое установлениюе, которое зависит от пооядочного учоеждения атомов. Единая всюду механика...
- Безумное атейское мудрование! Гиилое и иетвердое основание разума! - ужасался Аврамов, но его не саущали.

Все старались перещеголять друг друга вольномыслием. Весьма древний философ Дицеарх писал, что чело-

века существо есть тело, а душа только приключение и одио пустое звание, инчего не значащее, - сообщил вицеканцлер Шафиров.

 Через микроскопиум усмотрели в семени мужском животиых, подобных лягушкам, или головашкам, - ухмыльнулся Юшка Проскуров так злорадио, что вывод был ясен: инкакой души ист. По примеру всех парижских шеголей, была и у иего своя «маленькая философия», «une petite philosophie», которую излагал он с такою же галантною дегкостью, с какою напевал парикмахерскую песенку: «tignonnez, tignonnez, bichonnez moi».

По Лейбинцеву миению, мы только гидраулические мыслящие махниы. Устерц нас глупее...

— Врешь, не глупее тебя! — заметил кто-то, но Юшка

продолжал невозмутимо:

— Устерц глупее нас, душу имея прилипшую к раковине, и по сему пять чувств ему иенадобим. А может быть, в имых мирах суть твари о десяти и более чувствах, столь совершениее нас, что оии так же дивятся Невтону и Аейбицу, как мы обезвиным и пауковым действиям...

Царевич слушал, и ему казалось, что в этой бессде происходит с мыслями то же, что со сиегом во время петербургской оттепели: все расползается, тает, тлеет, превращается в слякоть и грязь, под вением гиилого западного ветра. Сомиение во всем, отрицание всего, без оглядки, без удержу, росло, как вода в Неве, преграждению ветром и грозящей наводиением.

— Ну, будет врать! — заключил Петр вставая. — Кто в Бога не верует, тот сумасшедший, либо с природы дурак. Зрачий Творца по творениям должен познать. А безбожники наносят стыд государству и инкак не должны быть в оном тернимы, послику основание законов, на коих утверождается клятва и присята властям, подомвают.

— Беззаконий причина,— не утерпел-таки, вставил. Федоска,— не естъ ли в гиппокритской ревиости, паче иежели в безбожни, ибо и самые афенсты учат, дабы в иарода Бог проповедаи был: иначе, говорят, вознерадит иарода в даастах...

Теперь уже весь дом дрожал непрерывною дрожью от натиска бури. Но к звукам этим так привыкли, что ие замечали их. Лицо царя было спокойио, и видом своим ои успокаивал всех.

Кем-то пущеи был слух, что направление ветра изменилось, и есть надежда на скорую убыль воды.

 Видите? — сказал Петр, повеселев. — Нечего было и тоусить. Небось, буромето не обманет!

Ои перешел в соседиюю залу и принял участие в

танцах.

Когда царь бывал весел, то увлекал и заражал всех своею веселостью. Танцуя, подпрыгивал, притопывал, выделывал коленца— «каприоли», с таким одушевлением, что и самых ленивых разбиодал дохот пуститься в пляс.

В английском контрдансе дама каждой первой пары придумывала новую фигуру. Киягиня Черкасская поделовала кавалера своего, Петра Андреевича Толстого, и стащила ему на нос парик, что должны были повторить за иею все пары, а кавалер стоял при этом иеподвижию как столб. Началнсь возни, хохот, шалости. Резвились как школьники. И весслее всех был Пето.

Только старички по-прежнему сидели в углу своем, слушая завывание ветра, и шептались, и вздыхали, и ка-

чали головами.

 Многовертимое плясанье женское,— вспомняла один из них обличение пляски в древних святоотеческих киигах,— людей от Бога отлучает и во дно адово влечет. Смехотворцы отварт в плач исутешный, плясуны повещены будут за пуп...

Царь подошел к старнчкам н пригласил их участвовать в танцах. Напрасио отказывались они, извиняясь неумением и разными немощами — ломотою, одышкою, подагрою — царь стоял на своем и инкаких отговорок не слу-

шал.

Занграли важивый и смещной гросфатер, Старички им дали нарочно самых бойких молоденьких дам — сначала еле двигались, спотыкались, путались и путали других; мо, когда царь пригрозил им штрафими стаканом ужасной пеогровки, запрытали не хуже молодых. Зато, по окоичании танца, повалились на стулья, полумертвые от усталости, корятя, стеная и охая.

Не успелн отдохнуть, как царь иачал новый, еще более трудиый, цепиой тамец. Тридцать пар, связанных носовыми платками, следовали за музыкантом — маленьким тообуном, который прытал впереди со сконикою.

Обощан сначала обе залы фангеля. Потом через галерею вступила в главное здание, и по всему дому, из комнаты в комнату, с лестницы на лестинцу, из жилья в жилье, мчалась пляска, с криком, гиком, свистом и хохотом. Горбун, пиликая на скринке и прытая неистово, корчил такие рожи, как будто бес обуял его. За инм, в первой паре, следовая дарь, за царем остальные, так что, кавалось, он ведет их, как связанных плеиников, а его самого, дарь-великана, водит и кружит масенький бес.

Возвращаясь во фангель, увидели в галерее бегущих навстречу людей. Оин махали руками и кричали в ужасе:

— Вода! Вода! Вода!

Переднне пары остановились, задние с разбега налетели н смяли передник. Все смещалось. Сталкивались, падали, тянули н рвали платки, которыми были связаны. Мужчины ругались, дамы визжали. Цепь разорвалась. Большая часть, вместе с царем, кинулась назад к выходу из талерен в главное здание. Другая, меньшая, находившаяся впереди, ближе к противоположному выходу во флитель, устремилась было туда же, куда и прочие, по не успела добежать до середины галереи, как ставия на одном из окон затрещала, зашаталась, рухнула, посыпались оскольки стекол, и вода бушующым потоком хлыпула в окно. В то же время, напором сдавленного воздуха спизу, из погреба, с гудами и тресками, подобимыи пушечими выстрелам, стало подымать, ломать и вспучивать пол.

Петр с другого конца галерен кричал отставшим:

— Назад, назад, во флигель! Небось, лодки пришлю! Слов не слышали, но поняли знаки и остановились.

Только два человека все еще бежали по наводиенному полу. Одни из инх — Федоска. От потит добежал до выхода, где ждал его Петр, как вдруг сломанная половица осела, Федоска провалился и начал тонуть. Толстая саба, жена голландского шенипера, задава подол, перепрытнула через голову монаха; над черным клобуком мелькиули толстве икры в красинх чулках. Цврь бросился к нему на помощь, схватил его за плечи, вытащил, подиял и понес, как маленького ребенка, на руках, трепещущего, машущего черными крыльями рясы, с которых струилась вода, похожего на огромную мокрую летучую мышь.

Горбун со скрипкою, добежав до середины галереи, тоже провалился, исчез в воде, потом вынырнул, поплыл. Но в это мгновение рухнула средняя часть потолка и

задавила его под развалннами.

Тогда кучка отставших — нх было человек десять виля, что уже окончательно отрезана водою от главного здания, бросилась назад во флигель, как в последнее убежище.

Но и здесь вода настигала. Слышио было, как плещутся волны под самыми окнами. Ставни скрипсли, трещали, готовые сорваться с петель. Сквозь разбитые стекла вода проникала в щели, сочнлась, брызгала, журчала, текла

по стенам, разливалась лужами, затопляла пол.

Почти все потервансь. Только Петр Андреевич Толстой да Вилим Иванович Монс сохранила присутствие дука. Они нашли маленокую, скрытую в стене за шпалерами дверь. За него была лессика, которая вела на черадье Все побежали туда. Кавваеры, даже самые любезные, теперь, когда в глава глядела смерть, не заботились о дамах; ругали, толкали их; каждый думал о себе.

На чердаке было темно. Пробравшись ощупью средн бревен, досок, пустых бочек и ящнков, забились в самый дальний угол, несколько защищенный от ветра выступом печиой трубы, еще теплой, прижавшись к ней, и некоторое время сидели так в темноте, ошеломленные, отлупелые от страха. Дамы, в легких бальных платьях, стучали зубами от холода. Наконец, Монс, реших сойти вниз, ме

иайдет ан помощи.

Визу коиюзи, ступая в воде по колено, вводили в залу хояйских лошадей, которые едва не утопули в стойлах. Ассамблейная зала превратнялась в конюшимо, лошадиные модям отдажельное в зерквалах. С потолка висели и трепались клочья сорваниюто полотна с Ездой на остров любви. Голме амуры метались, как будто в смертиом ужасе. Моис дал конюсам денет. Они достали фонарь, штоф спвухи и несколько овечьих тулупов. Он узнал от них, что из флигеля выхода нет: галерея разрушена; двор залит водою; им самым придается спастись на чердаях; жаут лодок, да, видно, не дождутся. Впоследствии оказалось, что посланиные царем шлюпки не могли подъехать с флигелю: двор окружен был высоким забором, а единственные ворота завалены обломками рухившего задания.

Монс вернулся к сидевшим на чердаке. Свет фонаря их немного ободрил. Мужчины выпили водки. Женщины

закутались в тулупы.

Ночь тянулась бесконечно. Под ними весь дом сотрасался от напора воли, как утлое судно перед крушением. Над инми урагаи, продетая то с бешеним ревом и топотом, как стадо зверей, то с произительным свистом и шелестом, как стад исполниских птиц, сривва черепицы с крыш. И порой казалось, что вот-вот сорвет он и самую крышу и все учесет. В голосах бури слишались им вогли утопающих. С минуты на минуту ждали они, что весь город провалится.

У одной из дам, жены датского резидента, сделались от испуга такие боли в животе,— она была беремениа,— что бедняжка кричала, как под ножом. Боялись, что выкинет.

Юшка Проскуров молился: «Батюшка, Никола Чудотворец! Сергий Преподобный! помилуйте!» И нельзя было поверить, что это тот самый вольнодумец, который давеча доказывал, что никакой души иет.

Мнхайло Петровнч Аврамов тоже труснл, ио н злорад-

— С Богом не поспорншь! Праведеи гиев Его. Истребнася город сей с лица земан, как Содом н Гоморра. Воззрел Бог на земаю, н вот она растлениа, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог: конец всякой плоти пришел пред лице Мое. Я наведу на землю потоп водими и истоеблю все сущее с лица земли...

И слушая этн пророчества, люди непытывали новый иеведомый ужас, как будто наступал конец мнра, свето-

преставление.

В слуховом окне вспыхнуло зарево на черном небе. Сквозь шум урагана послащался колокол. То били в набат. Пришедшие синзу конюхи сказали, что горят набы рабочих и канатные склады в соседней Адмиралтейской слободке. Несмотря на близоств воды, пожар бъл особению стращен при такой силе ветра: пылалющие головин разиосилнсь по городу, который мог вспыхиуть каждую минуту со всех концов. Он потибал между двумя стихивин — горел и тонул вместе. Исполнялось пророчество: «Питербуку быть пусту.

К рассвету буря утихла. В прозрачной серости тусклого дня кавалеры в парнках, покрытых пылью и паутиною, дамы в робронах и фижмах чла версальский маино», под овечьими тулупами, с посиневшими от холода

лицами, казались друг другу привиденнями.

Монс выглянул в слуховое окно и увидел там, где был город, безбрежное озеро. Оно волиовалось — как будто не только и поверхности, и од осамого дна кинело, бурлило, и клокотало, как вода в котле над сильным отнем. Это оверо была Нева — пестрая, как шкура на брюхе змен. желтая, бурая, черная, с белыми барашками, усталая, ио все еще буйная, страшная под страшным, серым как земля и инжим небом.

По волнам носились разбитые барки, опрокинутые лодки, доски, бревна, крыши, остовы целых домов, вырван-

ные с корием деревья, трупы животных.

И жалки были, средн торжествующей стихни, следы человеческой жизии — кое-где над водою торуавшие баш-

ни, шпицы, купола, кровли потопленных зданий.

Монс увидел вдали на Неве, против Петропавловской крепости, иссколько гребных галер и буеров. Подизи валявшийся па полу чердака длиний шест из тех, которыми гоизют голубей, привязал к нему красную шелковую косыку Настеньки, высучрул шест в окно и начал махать, делая знаки, призывая на помощь. Одна из лодок отделянась от прочик и, пересекая Неву, стала приближаться к ассамблейному домику.

Лодки сопровождали царский буер.

Всю ночь работал Петр без отдыха, спасая людей от

воды и огня. Как простой пожарный, дазил на горящие здания; огием опалнло ему волосы; едва не задавило рухнувшей балкою. Помогая вытаскнвать убогне пожнтки бедияков из подвальных жилищ, стоял по поис в воде и продрог до костей. Страдал со всеми, ободрял всех. Всюду, где являлся царь, работа кипела так дружно, что ей уступалн вода и огонь.

Царевич был с отцом в одной лодке, но всякий раз, как пытался чем-либо помочь. Пето отклонял эту помощь.

как будто с брезгливостью.

Когда потушнан пожар н вода начала убывать, царь вспомнна, что пора домой, к жене, которая всю ночь провела в смертельной тревоге за мужа.

На возвратном путн захотелось ему подъехать к Летнему саду, взглянуть, какие опустошения сделала вода.

Галерея над Невою была полуразрушена, ио Венера цел. Подножие статуи — под водою, так что казалось, богиня стоит на воде, и, Пенорожденная, выходит на води, ио не синих и ласковых, как искогда, а грозных, темных, тяжких, точно железных, Стиксовых воли.

У самых ног на мраморе что-то чернело. Петр посмотрел в подзориую трубу и увидел, что это человек. По указу царя, солдат днем и ночью стоял на часах у драгоценной статун. Настипутый водою и не смен бежать, ом валез на подножне Венеры, прижался к ногам ес, обиял их, и так просидел, должно быть, всю ночь, окоченелый от холода, полумертвый от усталости.

Царь спешил к нему на помощь. Стоя у рухя, правна буер изы средене воднам н ветру. Вдруг налетел огромный вал, хлестнул через борт, обдал брызгами и накрення судно так, что, казалось, оно опрокниется. Но Петр был опытный кормчий. Унираже ногами в корму, налегая всею тяжестью тела на руль, побеждал он ярость воли и правил твердопо рукою прямо к цели.

Царевнч взглянул на отца и вдруг почему-то вспомнил то, что слышал однажды в беселе «на подпитках» от

своего учителя Вяземского:

— Федос, бывало, с певчими при батюшке твоем поют: Гла чине стества побеждается — н том подобные стихи; н то-де поют, льств отду твоем; тому овму, что его с Богом равняют; а того не рассудит, что не только от Бога, — но и от бесов чин естества побеждается: бывают и чуда бесовские!

В простой шкнперской куртке, в кожаных высоких сапогах, с развевающимися волосами,— шляпу только что сорвало ветром — и ніслинисній Кормчій глядел на потопленный город — и ніс смущения, ни страха, ній жалости не бало в ліце его, спокойности в не бърдом, точно на камітя и маваниюм — как будго, в самом дедо, в этом и словне об бало что-то печеловеческое, на отом стижнями в стижнями в стиностивности в стижнами в стижнями в водим отхальнут — н город, будет там, гд. его в велел быть городу, ибо сум в стужне за побеждается, зас зочетел, за сументь, зас зочетел, зас зочетельного зоч

«Кто хочет?» — не смея кончить, спросил себя царе-

вич: «Бог или бес?»

Несколько дней спустя, когда обычный вид Петербурга уже почти скрыл следы иаводиения, Петр писал в шутливом послании к одиому из птенцов своих:

«На прошлой неделе ветром вест-зюйд-вестом такую воду магнало, какой, сказывают, ис бывало. У меня коромах было сверху пола 21 дюйм; а по отороду и по другой стороие улицы свободио ездили в лодках. И зело было утешно смотреть, что люди по королям и по деревыям, будто во время потопа сидели, не только мужики, но и бабы. Вода, хотя и зело велика была, а беды большой ис сделала».

Письмо было помечено: Из Парадиза.

## 11

Петр заболел. Простудился во время наводиения, кога, вытаскивая из подвалов имущество бедимх, стоял по пояс в воде. Сперва не обращал винивания на болезиь, перемогался на ногах; но 15 ноября слег, и лейб-медик Бломентрост объявил, что жизиь царя в опасности.

В эти дни судьба Алексея решалась. В самый день похорои кроипринцессы, 28 октября, возвратясь из Петра павловского собора в дом сыва для поминальной трапезы, Петр отдал ему письмо, «объявление сыну моему», в котором требовал его иемедленного исправления, под угрозой жестокого гнева и лишения наследтва.

— Не знаю, что делать,— говорил царевич приближеними,— инщету ли принять, да с инщими скрыться до времени, отойти ли куда в монастирь, да бить с двячками, или отъехать в такое царство, где приходящих принимают и никому не видают?

 Идн в моиахи, — убеждал адмиралтейц-советинк Алексаидр Кикии, давиий сообщник и поверениый Алексея.— Клобук не прибит к голове гвоздем: можио его и снять. Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь...

— Я тебя у отца с плахи сиял, — говорил киязь Василий Долгорукий. — Теперь ты радуйся, дела тебе ин до чего не будет. Двавй писем отридательных хоть тысячу. Еще когда что будет; старая пословица: улита едет, колито будет. Это ие запись с иемстойком.

 Хорошо, что ты наследства не хочешь, — утешал князь Юонй Тоубецкой. — Рассуди, чоез зодото сдезы не

текут лн?..

С Кикиным у царевнча были многие разговоры о бегстве в чужне края, «чтоб остаться там где-ннбудь, нн для чего иного, только бы прожить, отдалясь от всего, в покое».

 Колн случай будет, советовал Кикии, поезжай в в Вену к цесарю. Там не выдадут. Цесарь сказал, что примет тебя как сына. А не то к папе, либо ко двору французскому. Там н королей под своею протекцией держат, а тебя бім нм было не велякое дело.

Царевич слушал советы, но ни на что не решался и

жил изо дия в день, «до воли Божьей».

Вдруг все наменнлось. Смерть Петра грознла переворотом в судьбах ие только Россин, но и всего мира. Тот, кто вчера хотел скрыться с нищими, мог завтра вступить на престол.

Внезапные друзья окружили царевича, сходились, шеп-

— Ждем подождем, а что-то будет.

- Вынется сбудется, а сбудется не минуется.
- Доведется и нам свою песенку спеть.

— Й мыши на погост кота волокут. В ночь с 1 на 2 декабря царь почувствовал себя так дурно, что велел позвать духовника, архимандрита Федоса. исповедался и приобщился. Екатерина и Меншиков не выходили на комнати больного. Резиденты инностранных дворов, русские министры и сенаторы ночевали в пококя Зімнего дворца. Когда поутру приехал царевич узнать о здоровье государя, тот не принял его, но, по выезапному безмоланию дасступнящейся толлы, по раболенным поклонам, по ищущим взорам, по бледиым лицам, сосбенно мачехи и светлейшего. Алексей поилал, как Олико то, что всегда казалось ему далеким, почти иевозможным. Сераце у него упало, дух захватило, он сам ие знал отчего — от радости или ужаса.

В тот же день вечером посетил Кикина и долго бесе-

довал с инм наедине. Кикин жил на коице города, прямо против Охтенских слобод, недалеко от Смольного двооа.

Оттуда поехал домой.

Сани бмстро несансь по пустынному бору и столь же пустыниым, широким улидам, похожим на лесные просеки, с сава заметным рядом темных бревенчатых изб, зачесенных снежными сугробами. Луны не было видио, но воздух пропитан был яркими лунымым искрами, нглами. Снег ие падал сверху, а сиизу клубился по ветру столбами, курился как дым. И светлая луниая выога играла, точно пенилась, в голубовато-мутиом исбе, как вино в чаше.

Он вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, словно в душе его тоже играла светлая выога, обуйная, пвляма и опвляжоцая. И как за выогой луна, так за его весельем была мыслы, которой он сам еще не видел, боялся увидеть, но чувствовал, что это ему от иее так пьямо, стращию и весель.

В заиндевелмх окнах наб, под нависшими с кроведь сосудьками, как пьяные глаза под седьми бровями, тускло рдели огоньки в голубоватой луниой мгле. «Может быть, подумал он, глядя на иих, — там теперь пьют за меня, за масежи Российскиро! И ему стало еще веселее.

Верпувшись домой, сел у камелька с тлеющими утлями и велел камердинеру Афанасьнуу приготовить жженку. В комнате было темно; свечей не приносилык; Алексей любил сумеринчать. В розовом отслете утлей забилось вдруг синее сердце спиртового пламени. Лунная выога заглядывала в окна голубыми глазами сквозь прозрачные цветы мороза, и казалось, что там, за инми, тоже бъется живое огромоное синее пычое пламя.

Алексей рассказывал Афанасьнчу свою беседу с Кикнимы: то был план целого заговора, на случай сели бы пришлось бежать и, по смерти отца, которой он чала быть вскоре — у цари-де болезью эпилепсия, а такие люди не долго живут — вернуутеся в Росскою из чужих краев: миинстры, сенаторы — Толстой, Головкии, Шафиров, Ар раскии, Стрешнев, Долгорукие — все ему друзья, все к иему пристали бы — Боур в Польше, архимандрит Печерский на Украйне, Шереметев в главной армии:

Вся от Европы граннца была бы моя!

Афанасын слушал со своим обычным, упрямым и угромым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?

— А Меишиков? — спросил он, когда Алексей кончил.

— A Меишикова на кол! Старик покачал головою:

тарик покачал головою

 Для чего, государь-царевич, так продерзливо говоришь? А иу, кто прислушает, да происсут? В совести твоей не кляни киязя и в клети дожинцы твоей не кляни богатого, яко птица небесная донесет...

— Ну, пошел брюзжать! — махиул рукою царевич с лосалою и все-таки с неудержимою веселостью.

Афанасыч рассердился:

- Не брюзжу, а дело говорю! Хвали сои, когда сбудется. Изволишь, ваше высочество, строить гишпанские замки. Нашего мизерства не слушаешь. Иным веришь, а они тебя обманывают. Иуда Толстой, да Кикии безбожник — предатели! Берегись, государь: им тебя не первого кушать...
- Плюну я на всех: здорова бы мие чериь была! воскликича цаоевич. — Когда будет время без батюшки шепиу архиереям, архиереи приходским священиикам, а священники прихожанам. Тогда учинят меня парем и не-YOTal

Старик молчал, все с тем же упрямым и угрюмым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?

— Что молчишь? — спросил Алексей.

— Что мие говорить, царевич? Воля твоя, а чтоб от батюшки бежать, я ие советчик.

— Для чего?

- Того ради: когда удастся, хорощо; а если не удастся, ты же на меня будешь гневаться. Уж и так от тебя принимали всячину. Мы люди темненькие, шкурки на иас тоненькие...
- Одиако же, ты смотри, Афанасыч, инкому про сие не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, да Кикии. Буде скажешь, тебе не поверят; я запруся, а тебя станут пытать

О пытке царевич прибавил в шутку, чтобы подразнить старика.

- А что, государь, когда царем будешь, да так говорить и делать изволишь — верных слуг пыткой страшать?
- Небось, Афанасьич! Коли будем царем, честью вас всех удовольствую... Только мие царем не быть, - прибавил он тихо.
- Будешь, будешь! возразил старик с такою уверениостью, что у Алексея опять, как давеча, дух захватило от радости.

Бубеичики, скрип саней по сиегу, лошадиное фырканье и голоса послышались под окнами. Алексей переглянулся с Афанасьичем: кто мог быть в такой поэдиий час? Уж не из дворца ли, от батюшки?

Иваи побежал в сени. Это был архимандрит Федос. Царевич, увидев его, подумал, что отец умер — и так побледнел, что, несмотря на темноту, монах заметнл это, благословляя его, и чуть-чуть усмехнулся.

Когда они остались с глазу на глаз, Федоска ссь все с тою же, едва заметиою усмешкою, иачал греть озябшие руки иад углами, то разгибая, то сгибая кривые пальцы, похоже на пітичня котти.

 Ну, что, как батюшка? — проговорил, наконец, Алексей, собравшись с духом.

— Плохо, — тяжело вздохиул монах, — так плохо, что н в живых быть не чаем...

Царевич перекрестился:

Воля Господня.

— Видех человека, яко кедры Ливанские, — заговорил Федос нараспев, по-церковному, — мимо идох — и се не бе. Изыдет дух его и возвратится в землю свою; в той же день погибнут все помышления его...

Но вдруг оборвал, приблизил крошечное сморщенное личико свое к самому лицу Алексея и зашептал быстрым-

быстрым, вкрадчивым шепотом:

— Бог долго ждет, да больно бъет. Болеань государю пришла смергельная от безмерного пъянства, женоненстовства и от Божнего отмијения за посажку на духовный и монашеский чии, который котел истребить. Доколе тиранство будет над церковыю, отоле добра ждать нечего. Какое тут христианство! Нешто турецкая хочет быть вера, во и в турках того не делается. Поолащее паще государство!.

Царевич слушал и не верил ушам своим. Всего ожидал

он от Федоскиной наглости, только не этого.

Да вы-то сами, архнереи, церкви Российской правители, чего смотрите? Кому бы и стоять за церковь, как не вам? — произнес ои, глядя в упор на Федоску.

 И, полю, царевич! Какне мы правители? Архнерен иди так взијузданы, что куда хошь поведи. Что земские ярыжки, наставлены. От кого чают, того и величают. И так, и сяк готовы в один час перевернуться. Не архнеоен, а вичесоа...

И, опустив голову, прибавил он тихо, как будто про себя — Алексею послышался голос веков в этом тихом слове монаха:

ве монаха

— Были мы орлы, а стали ночные нетопыри!

В черном клобуке, с черными крыльями рясы, с безобразими востреньким личиком, озаренный сизиу красими отспетом потухающих углей, ои, в самом дел, походил на огромиого иетопыря. Только в умиых глазах тускло тлел оготом, достойный орлиного взода,

— Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, ваше преполобие!—не выдержав, наконец, воскликиул царевич.— Кто церковы дарству покорил. 2 Кто люторские объчан в народ вводить, часовин ломать, нкоим рутать, монашеский чин аздолять цаюю приговарнава? Кто ему одазочдате на кей?

Вдруг остановился. Монах глядел на царевнча таким производитм взором, что ему стало жутоло Уж не хитростъ ли, не ловушка ли все это? Не подослаи ли к иему Федос шпноиом от Меншикова, или от самого батюшки?

— А знаешь л.н. ваше высочество,— начал. Федоска, прищурив один глаз, с бесконечию лукавой усмешкой,— знаешь ли фитуру, в логикс именуемую геducto ad absurdum, сведение к иеденому? Вот это самое я и делаю. Царь на церковь изслупил, да явию бороть ие смест, исподтншка разоряет, гноит, да гношит. А по мие, ломать — так домай! Что делаешь, делай ксорес. Лучше прямое атейство, нежели кривое логорство. Чем хуже, тем лучше! К тому и веду. Что царь начинает, то я кончаю; что на ухо шепчет, то я во весь народ кричу. Им же самим его обличаю: пусть ведают вес, как церковь Божня порутама. Слюбится — стерпится, а не слюбится — дождемся поры, так и ми из вноры. Отольботся жошке мышким из в торы. Отольботся жошке мышким из в торы. Отольботся жошке мышким из коры. Отольботся жошке мышкими слежем!.

 — Ловко! — рассмеялся царевнч, почтн любуясь Федоскою н не веря нн единому его слову. — Ну и хитер же ты, отче, как бес...

же ты, отче, как бес...

— А ты, государь, не гнушайся н бесами. Нехотя черт Богу служит...

— С чертом, ваше преподобие, себя равияешь? — Политик я,— скромио возразил монах.— С волками

- Полития я, скромию возразил монах. С волками жить, по-волчы выть. Диссимуляцию не только учителя политичные в первых дарствования полатают регулах, но и сам Бог политике нас учит: яко рыбарь облагает удильный крюк червем, так обложил Господь Дух Свой Плотью Сьиа и впустил уду в пучниу мира и прехитрил, и уловил врага-днавола. Богопоремудрое коварство! Небесная политика!
- А что, отче святый, в Бога ты веруешь? опять посмотрел на него царевич в упор.

— Какая же, государь, политнка без церкви, а церковь без Бога? Несть, бо власть, аще не от Бога...

И странно, не то дерзко, не то робко, хихикнув, прибавил:

— А ведь и ты умен, Алексей Петровнч! Умисе батюшкн. Батюшка, хотя н умен, да людей не знает — мы его, бывало, частехонько за нос поважнваем. А ты умных людей знать будешь лучше... Инленький!..

И вдруг, наклоинвшись, поцеловал руку царевича так быстро и ловко, что тот не успел ее отдериуть, только весь

вздрогиул.

Но, хотя он и почувствовал, что лесть монаха—мед на иоже, все же сладок был этот мед. Он покрасиел и, чтобы скрыть смущение, заговорил с притворною суровостью: — Смотри-ка ты, боат Федос, не сплощай! Повадился

 — Смотри-ка ты, орат Федос, не сплощані Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Ты-де царя батюшку, словио кошка медведя, задираешь лапою, а как медведь тот, обратясь, да давиет тебя — н дух твой не попажнет!.

Личнко Федоски болезненно сморщилось, глаза расширились, и, оглядываясь, точно кто-то стоял у него за спиною, зашептал он, как давеча, быстрым, бессвязным, слов-

но горячечным шепотом:

— Ох, миленький, ох, страшию, и то! Всегда я думал, что мне от его руки смерть будет. Как еще в младых летах прнехал на Москву с прочею шляхтою, и приведены в палату и помалованы к ручке, кланялся я дяде твоему, щарю Йозину Алексевичу: а как пришел до руки царя Петра Алексевича— такой на меня страх напал, такой страх, что колена потряслися, едва стою, и от сего времени всегда рассуждал, что мне от той же руки смерть будет!.

Он и теперь весь дрожал от страха. Но ненависть была сильнее страха. Он заговорил о Петре так, что Алексею почульнось, будто Федоска не лжет, или не совсем жет. В мыслях его узнавал он свои собственные самые

тайные, злые мысли об отце:

— Великий, говорят, великий государь! А в чем его величество? Тирапским обычаем дарствует. Топором да кнугом просвещает. На кнуте далеко не уедешь. И топор — инструмент железиный — не велика диковинка: дать две гривны! Все-то заговоров, бунтов нидет. А того не видит, что весь бунт от него. Сам он первый бунтовщик и есть. Ломает, валит, рубит с плеча, а все без толку. Сколько модей перекаленое, колько крови пролито! А воровство

не убывает. Совесть в людях незавязанная. И кровь не вода — вопнет о мщенин. Скоро, скоро синдет гиве Божия из Россию, и как станет междоусобие, тут-то и увидят все, от первых до последник; такая раскачка пойдет, такое глав посечение, что только — швык — швык. ...

Он проводил рукою по горлу н «швыкал», подражая

звуку топора.

 И тогда-то, из великих кровей тех, выйдет церковь Божня, омытая, паче снега убеленная, яко Жена, солицем одеяниая, над всеми царящая...

Алексей глядел на лицо его, нскаженное яростью, на глаза, горевшие диким отием,— н ему казалось, что перед ими сумасшедший. Он вспомикл рассказ одного на келейников Лаврских: «бывает над инм, отцом Феодосием, мелеиколия, и мучим бесом, падает на землю, н что делает, сам не помит».

— Сего я чаял, к сему н вел, — заключна монах.— Да сжальдся, видню, Бог над Россией: царя казына, народ помиловал. Тебя нам послал, тебя, избавитель ты наш, радость наша, дитятко светлое, церковное, благочестивый государь Алексей Петрович, самодержец всероссийский, ваше величество!.

Царевнч вскочил в ужасе. Федоска тоже встал, повалнася ему в ноги, обнял их и возопил с неистовою и ие-

преклонною, точно грозящею, мольбою:

— Призри, помилуй раба твоего! Все, все, все тебе отдам! Отцу твоему не давал, сам хотел для себя, сам думал патриархом быть; а теперь не хочу, не надо мине, не надо инчего!. Все — тебе, миленький, радость мом, друг сердчимі, свет-Алешенька! Польобия я тебя!. Будешь царем и патриархом вместе! Сосдинишь земное и небесное, венецу Комстантинов, Вельмій Клобук с венцум Миомаховым! Будешь больше всех царей на земле! Ты — первый, ты — один! Ты, да Вог!. А я — раб твой, псе твой, червы у ног твоих, Федоска мизеризм!! Ей, ваше величет-во, яко самого Христа ножки твою объемля, клаяпосы!

Он поклоинася ему до земай, и черные крмаль дясы распростерьимсь, как исполниские крылья нетопыря, и алмазная панагия с портретом царя и распятием, ударившись об пол, звякнула. Омерзение наполняло дупу царевича, холод пробежал по телу его, ударить, плануть в лицо гадины. Он хотел оттолкнуть его, ударить, плануть на идино не мог пошевелиться, как будто в оцепенении стращного сна. И ему казалось, что уже не плут «Федоска мизерный», а кто-то сильнымії, грознымі, дарственным лежит у ног ето — тот, кто был орлом и стал ночным нетопирем — не сама ли Церковь, Царству покоренная, обесчещенная? И сквозь омерзение, сквозь ужас безумный восторг, упоение властью кружили ему голову. Словно ктото подымая его на черных исполниких крильях ввысь, показывал все царства мира и всю славу их и говорил: Все это дам тебе, если падши поклонишься жи-

Угли в камельке едва рдели под пеплом. Синее сердце спиртного пламени едва трепетало. И синее пламя лунной выюги померкло за окнами. Кто-то бледными очами заглядывал в окна. И цветы мороза на стеклах белели,

как призраки мертвых цветов.

Когда царевич опомнился, никого уже не было в комнате. Федоска исчез, точно сквозь землю провалнася, илн рассеялся в воздухе.

«Что он тут врах) что он бредих? — подумал Алексей, как будто просыпаясь от сна.— Белый Клобук... Венец Мономахов... Сумасшествие, меленколия!.. И почем он знает, почем знает, что отец умрет? Откуда взял? Сколько раз живых быть не чаяля, а Бог миловал»...

Вдруг вспомина слова Кикина из давешией беседы:
— Отец твой ие болен тяжко. Исповедывается и при
чащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все
притвор; тебя и других испытывает, каковыто будете, когда его не станет. Знаешь басню: собралькея мыши кота
хоронить, скачут, пляшут, а он как прыгиет, да цапиет —
и пляска стала... Что же причащается, то у него закон
на свою стать, не на мышиную...

Тогда от этих слов что-то стыдное и гадкое кольнуло царевичу сердце. Но он пропустил их мимо ушей нарочно: уж очень ему было весело, ни о чем не хотелось

думать.

«Прав Кикин! — решил он теперь, и словно чья-то мертвая рука сжала сердце.— Дв. все — притвор, обман, диссимуляция, чертова политика, нира кошки с мышкою. Как прыгнет, да цапнет... Ничего нет, инчего не было. Все надежды, восторги, мечты о свободе, о власти только сои, бред. безумие»...

Синее пламя в последний раз вспыхнуло и потухло. Наступил мрак. Один только рдеющий под пеплом утоль выглядывал, точно подмигивал, смежсь, как лукаво прищуренный глаз. Царевичу стало страшно; почудилось, что Федоска не уходил, что оп все еще тут, где-то в углу пританася, пришипился и вот-вот закружит, зашуршит, защелестни над ним черными кромльями, как нетопырь, и зашепчет ему на ухо: 1 ебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее...

— Афанасьич! — крнкнул царевич.— Огия! Огия скоnee!

Старик серднто закашлял н заворчал, слезая с теплой

«И чему обрадовался? — спросил себя царевич в первый раз за все эти дни с полиым сознанием.— Неу-

Афанасьнч, шлепая босыми ногами, виес нагоревшую сальную свечку. Прямо в глаза Алексею ударил свет,

сальную свечку. Прямо в глаза Алексею ударил свет, после темиоты, ослепительный, режущий.

И в душе его как булто блеснул свет: вдруг увидел

И в душе его как будто блесиул свет: вдруг увидел он то, чего не хотел, не смел видеть — от чего ему было так весело — надежду, что отец умрет.

## Ш

— Поминиць, государь, как в сел Преображенском, в спальне твоей, перед святым Евангельем, спроси в тебя: будешь ли меня, отца своего духовиого, почитать за ангела Божия и за апостола, и за судию дел своих, и верушь ли, что и я, грешивый, такую же имею власть священства, коей вязать и разрешать могу, какую даровах Христос, апостолам? И ты отвечал: верую.

Это говорил царевичу духовник его, протопоп собора Спаса-на-Верху в Кремле, отец Яков Игнатьев, приехавший в Петербург из Москвы, три иедели спустя после

свидания Алексея с Федосом.

Лет десять назад, о. Яков для царевнча был тем же, что для дела его, Тишайшего царя Алексея Михайловича, патриарх Никон. Виук испольны завет дела: «Священство имейте выше главы своей, со всяким покорением, без всякого прекословия; священство выше царства». Среди всеобщего поругания и порабощения церкви, сладко было царевнчу кланяться в ноги смиренному попу Якову. В лице пастыря видел он лицо самого Господа и верил, что Господь — Талав над всеми глапами, Царь над всеми царминодь— Талав над всеми глапами, Царь над всеми царминому всю ту добовь, которую не мог отдать отду и влюти. То была дружба ренивая, иселья, страстива, как бы влюбленая. «Самим истиным Богом свидетелья, как бы влюбленая. «Самим истиным Богом свидетельствуюсь, не имею во всем Российском государстве такого друга, кро-

16\*

ме вашей святыми,— писал он о. Якову из чужих краев.— Не хотел бы говорить сего, да так и быть, скажу: дай Боже вым долговременно жить; но если бы вым переселение от здешнего века к будущему случилось, то уже мие вссыма в Российское государство ие желательно возвращение».

Вдоуг все изменилось. У о. Якова был зять, польячий Пето Анфимов. По поосьбе духовника, паоевич поинял к себе на службу Анфимова и поручил ему управление своей Порешкою вотчиною в Алатооской волости Нижегооолского коля. Польячий разорил мужиков самоуправством и едва не довел их до бунта. Много раз били они челом царевичу, жаловались на Петьку-вора. Но тот выходил сух из воды, потому что о. Яков покомвал и выгораживал зятя. Наконец, мужики догадались послать ходока в Петеобуог к своему земляку и старому приятелю, царевичеву камердинеоу. Ивану Афанасьевичу, Иван ездил сам в Порецкую вотчину, расследовал дело и, вернувшись, донес о нем так. что не могло быть сомнения в Петькиных плутнях и даже злодействах, а главное, в том, что о. Яков знал о них. Это был жестокий удао для Алексея. Не за себя и не за крестьян своих, а за церковь Божию, поруганную, казалось ему, в лице недостойного пастыов, восстал паревич. Долго не хотел видеть о. Якова, скрывал свою обиду, модчал, но наконец не выдержал.

Под кличкою о. Ада, вместе с Жибандою, Засыпкою, Захлюсткою и прочими собутыльниками, участвовал протопоп в «кумпания», «всепьянейшем соборе» царевича, малом подобни большого батюшкина собора. На одной из попоек Алексей стал обличать русских иереев, называя их «Иудами предателями», «христопродавцами».

их «Ріудами предателями», «христопродавцами».

— Когда-то восстанет новый Илья пророк, дабы сокру-

шить вам хребет, жрецы Вааловы! — воскликнул он, глядя прямо в глаза о. Якову.
— Непотребное изволишь говорить, царевич.— начал

было тот со строгостью.— Не довлеет тебе так укорять

и озлоблять нас, ничтожных своих богомольцев...

— Знаем ваши молитвы, — оборвал его Алексей, — «Господи, прости да и в клеть пусти, помоги нагрести, да и вынести». Хорошо сделал батюшка, царь Петр Алекссевич — пошли ему Господь здоровья — что поубавил вам пуху, длинные бороды! Не так бы вас еще надо, фарисеи, лицемеры, порождения ехидиним, гробы повапленные!..

Отец Яков встал из-за стола, подошел к царевичу

и спросил торжественно:

— Кого разумеешь, государь? Не наше ли смирение?.. В эту минуту «велелениейший отец протопресвитер Верхоспасский» похож был на патриарха Никона; но сын Петра уже не был похож на Тишайшего наря Алексея Михай-

ловича.

— И тебя,— ответил царевич, тоже вставая и по-прежнему глядя в упор на о. Якова,— и тебя, батъка, из дюжиим не выкинешы! И ты черту душу продал, поискал Иисуса не для Инсуса, а для хлеба куса. Чего гордынею дуеще са? В патриархи, небось, захотелось? Так не та, брат, пора. Далеко кулику до Петрова дия! Погоди, ужо инарииет тебя Господь от Златой Решегки, что у Спаса-на-Верху, пятами вверх, да рожей вииз — прямо в грязь, в грязь, в горязь!.

Ои прибавил иепристойное ругательство. Все расхохотались. У о. Якова в глазах потемиело; он был тоже

пьян, но ие столько от вина, сколько от гиева.
— Молчи, Алешка! — крикиул он.— Молчи, щенок!..

О. Яков весь пюбатровел, затрясся, подиял, обе руки иад головой царевича и тем самым голосом, которым иекогда, в Влаговещенском соборе, будучи протоднаконом, возглащал с амвоиа анафему еретикам и отступникам, крикиул:

Прокляну! Прокляну! Властью, данною нам от са-

мого Господа через Петра Апостола...

— Чего, поп, глотку дерещь? — возразил, царевич со злобною усмещкою. — Не Петра Апостола, а Петра Анфимова, подъячего, вора, зятющку своего родного помилуй! Он в тебе и сидит, ои из тебя и вопит — Петька хам, Петька бесі.

О. Яков опустил руку и ударил Алексея по щеке —

«заградил уста иечестивому».

Царевич бросился на него, одною рукою схватил за бороду, другою уже искал ножя на столе. Искривлению судоротою, бледное, с горящими глазами, лицо Алексея вдруг стало похоже миновениям, стращими и точно иевдешним, призрачими сходством на лицо Петра. Это был одни из тех припадков ярости, которые иногда овъядевали царевичем, и во время которых он способеен был на злодейство.

Собутыльники вскочили, кинулись к дерущимся, схватили их за руки, за иоги и, после миогих усилий, отта-

щили, розияли.

Ссора эта, как и все подобиые ссоры, кончилась инчем: кто, мол, пьян не живет; дело привычное, напьются — подерутся, проспятся — помирятся. И они помирнансь. Но

прежией любви уже не было. Никон пал при вичке, точно

так же, как пон деде.

О. Яков был посредником между царевичем и целым тайным союзом, почти заговором врагов Петра и Петербурга, окружавших «пустынницу», опальную царицу Авлотью. заточенную в Суздале. Когда пришла весть о смертельной, будто бы, болезни царя, о. Яков поспешил в Петербург, по поручению из Суздаля, где ожидали великих событий со вступлением Алексея на престол.

Но к приезду протопопа все изменнлось. Царь выздоравливал, и так быстро, что исцеление казалось чудесным. или болезнь мнимою. Исполиилось предсказание Кикина: кот Котабоыс вскочна — и стала мышиная пляска, боосиансь все воассыпную, попоятались опять в подполье. Пето достиг целн, узиал, какова будет сила царевича, еслн ои.

государь, действительно умрет.

Ло Алексея доходили слухи, что отен на него в жестоком гиеве. Кто-то из шпионов — не сам ан Федос? — шепиул. будто бы, отцу, что царевич изволил веселиться о смерти батюшки, лицом-де был светел и радостеи, точно имеинниик.

Опять вдруг все его покниули, отшатиулись от него, как от зачумленного. Опять с престола на плаху. И он зиал, что теперь ему уже не будет пощады. Со дня на

день ждал страшного свидания с отцом.

Но страх заглушали ненависть и возмущение. Гнусным казался ему весь этот обман, «диссимуляция», кошачья хитрость, кошуиствениая игра со смертью. Припоминалась и доугая «диссимуляция» батюшки: письмо с угоозою лишения наследства, «объявление сыну моему», переданное в самый день смерти кронприичессы Шарлотты. 22 октября 1715 года, подписано было 11 того же октября, то есть как раз накануне рождения у царевича сына, Петра Алексеевича. Тогда не обратил он виимания на эту подмену чисел. Но теперь поиял, какая тут хитрость: после того. как роднася у него сын, нельзя было батюшке не упомянуть о нем в Объявлении, нельзя было грозить безусловиым лишением наследства, когда явился новый наследник. Подлогом чисел дан вид законный беззаконню.

Царевнч усмехнулся горькой усмешкой, когда вспомння, как батюшка любил казаться человеком правднвым.

Все простил бы он отцу — все великне неправды и элодейства — только ие эту маленькую хитрость.

В этих мыслях и застал царевича о. Яков. Алексей обрадовался ему в своем одиночестве, как и всякой живой душе. Но в протопопе силен был дух Никона: чувствуя,

что царевич теперь более, чем когда-либо, нуждается в помощи его, он решил напоминть ему старую обиду.

— Ныне же, государь-царевич, — продолжал о. Яков, то обещание свое, данное нам в Преображенском, пред святым Евангелием, уничтожил ты, в игру или в глумление вменил. Имеешь меня не за ангела Божия и не за Апостола Христова и за судию дел твоих, но сам судишь нас, уязвляещь словами ругательными. И по делу зятя нашего Петра Анфимова с мужиками порецкими, плач миогий в домишко наш водворил, и меня, отца своего духовного, за бороду драл, чего милости твоей чинить не надлежало, за страх Бога живого. Хотя грешен и сквереи есмь — но служитель пречистому Телу и Крови Господней. Имеем же о том судиться, с тобою, чадо, пред Царем парствующих, в день второго поиществия, где нет лицепонятия. Когда земная власть изнеможет, там и царь как един от убогих предстаиет...

Паревну полнял на него глаза модча, но с таким выражением не скорби, не отчаяния, а бесчувственной, точно мертвой, пустоты, что о. Яков вдруг замодчал. Поиял, что теперь сводить старые счеты не время. Он был человек добрый и Алексея любил как родиого.

 Ну. Бог простит. Бог простит. — договорна он. — И ты, доужок, прости меня, грешного... Потом поибавил, заглядывая в лицо его, с нежною

тоевогою: — Да что ты такой скучный, Алешенька?...

Царевич опустна голову и ничего не ответил.

— А я тебе гостниец привез, — усмехнулся с веселым и таинственным видом о. Яков, —письмецо от матушки. Ездил ныиче к пустынным. Тамошияя радость весьма обвеселила; были паки видения, гласы — скоро-де, скоро совершится...

Он полез в карман за письмом.

— Не надо, — остановил его царевич, — не надо, Игнатьнч! Лучше не показывай. Что пользы? И без того тяжко. Еще проиесут — отец узиает. Смотрельщиков за иами много. Не езди ты к пустынным и писем ко мие впредь не вози. Не надо...

О. Яков посмотрел на него опять долго и пристально. «Вот до чего довели. — подумал. — сын от матери, кровь

от коови отрекается!»

Аль плохо у батюшки? — спросил он шепотом.

Алексей махнул рукою и еще ииже опустил голову. О. Яков поиял все. Слезы навериулись на глазах стаонка. Он склоннася к царевичу и положил одиу руку на очку его. дочгою начал ему гладить волосы, с тихою ласкою, как больному оебенку, поиговаривая:

— Что ты, светик мой? Что ты, оодиенький? Госполь с тобою Коли есть на сеодне что, скажи, не тансь — легче будет, вместе рассудим. Я ведь батька твой. Хоть и гоенией. а может, умудрит Господь...

Царевич все еще модчал, отвертывался. Но вдруг лицо его сморшилось, губы задрожали. С глухим бесслезным

оыданием упал он к ногам отца Якова:

 Тяжко мие, батюшка, тяжко!.. Не знаю, что и делать... Сил больше нет... Я вель отпу моему...

И не кончил, как булто сам испугался того, что хотел

сказать. Пойдем в крестовую! Пойдем скорее! Там все скажу. Исповедаться хочу. Рассуди меня, отче, с отцом перед

В крестовой, маленькой комнатке рядом со спальней,

стены уставлены были сплощь старинными иконами в золотых и сеоебояных, усыпанных дорогими камиями, окладах — наследнем цаоя Алексея Михайловича. Ни один ауч дневиого света не пооникал сюда: в вечном сумоаке теплились неугасимые лампады.

Царевич стал на колени перед аналоем, на котором лежало Евангелие. О. Яков, облаченный в ризы, торжественный, как булто весь поеобразившийся — лицо у него было вблизи самое простое, мужицкое, несколько отяжелевшее, обоюзгшее от старости, но издали все еще благообразное, напоминавшее лик Христа на древних иконах. — держал крест и говорил:

 Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемая исповедание твое: не усрамися, инже убойся и да не скореши что от мене, но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приемлеши оставление от Господа нашего Инсуса Христа.

И по мере того, как, называя грехи, один за другим. по чину исповеди, духовный отец спрашивал, и кающийся отвечал, - ему становилось все легче и легче, словно кто-то сильный синмал с души его бремя за бременем, кто-то легкий легкими перстами прикасался к язвам совести-и они исцелялись. Сладко ему было и страшио: сердце горело. как будто не о. Яков стоял перед инм, а сам Христос.

 Риы ми, чадо, не убил ли еси человека волею или иеволею?

Это был тот вопрос, которого ждал и боялся паревич. Грешен, отче. проделетал он чуть слышно. не

делом, не словом, но помышлением. Я отцу моему... И опять, как давеча, остановился, словно сам испугавшись того, что хотел сказать. Но всевндящий взор проннкал в самую тайиую глубниу его сердца. От этого взора иельзя было скрыть ничего.

С усилием, дрожа н бледнея, обливаясь холодным по-

том, ои кончил:

— Когда батюшка был болен, я ему смерти желал. И весь скался, съежнике, опустил голову, закрыл глаза, чтобы не видеть Того, Кто стоял перед ним, замер от ужаса, как будто ждал, что раздается слово, подобное грому небесиому — последнее осуждение или оправдание, как на Столаниям суме.

И вдруг знакомый, обыкновенный, человеческий голос

о. Якова произиес:

— Бог тебя простит, чадо. Мы и все ему желаем смерти. Царевни подиял голову, открыл глава и увидел то же знакомое, обыкновенное, человеческое, совсем не стращное лицо — тоиние морщинки около добрых и немного хитрым карих глая, бородавку с тремя вложемам на крутлой пухлой щеке, рыжеватую с проседью бороду — ту самую, за которую некогла ои таккал сатьку, пвямый, во время драки. Поп как поп — инчего и инкого не было за ним. Но если бы, в самом деле, разразилася над царевичем гром, он бы, кажется, был мемьше поражен, чем этими простыми словами: «Бог тебя простит. Мы и все ему желаем смерти».

А священиик продолжал, как ин в чем ие бывало,

спрашивать по чину Требинка:

— Рцы ми, чадо: не ял ли еси мертвечниы, или крове, или удавлениее, или волкохищиее, или птицею повежениее? Не оскверимлся ли еси от иного чесоже, яже заповедана суть в священимх правилах? Или во святую четыредесятинцу, или в среду, или в пяток — от масла или смра?

 Отче! — воскликиул царевич. — Велик мой грех, вилит Бог. велик...

нт Бог, велнк...

— Оскоромился? — спросил о. Яков с тревогою. — Не о том я, отче! Я о государе батюшке. Как же

так? Всар родной я ему, родной сын, кровь от кровн. Смерти сын отцу пожелал. А кто кому смерти сын отцу пожелал. А кто кому смерти желаем сто того убийца. Мысленный семь отцеубийца. Страцию, Игнатыч, страцию. Ей, отче, яко самому Христу, тебе исповедуюсь. Рассуди, помоги, помилуй, I ссподну

Отец Яков посмотрел на него сиачала с удивленнем,

потом с гиевом.

— Что на отца по плотн восстал — каешься, а что на

отца по духу — о том и не вспомнишь? Колико же дух

И опять заговорил длинио, книжно, пусто, все об одном и том же: «священство имети выше главы своей».

— Ты же, чадо, освоеволиася. Яко исступленный, или яко блекотливый козел, вопил на меня. Да не вменит тебе сего Господь, нбо не от тебя сне, ио дяявол пакоствует мие через тебя, —взиуздал тебя, яко худую клячу, и ездит на тебе, величаяся, как на свиние, по видению святых отец, куда хочет, пока в совершенную погибель ие вринет...

И слово за слово, свел таки речь на дело о мужиках порешких и о зяте своем, Петре Анфимове.

Что-то серое-серое, сойное, липкое, как паутина, застилало глаза царевнур — и расплывалось, двоилось, как в тумане, лиць отор, кто стоял перед ним, как будто выступало из-за этого лица другое, тоже знакомое — с красным востреньким носиком, вечно июхающим воздух, с подсленным странент в подъячего; как будто в лице чего превосходительства, велелениейшего отца протопресвитера Верхоспасского», благообразном, напоминавшем лик Христа на древних иконах, соединяльсь, мешивальсь в страшном и кощунственном смещении с ликом Господини гнусная рожица Петьки-водо. Петьки-ямо. Петьки-ямо.

— Господь и Бог наш Инсус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Алекнев, вся согрешения твоя,— произнос. О Яков, покрывая голову царевичу эпитрахилью,—и аз, иедостойный иерей, властию Его, мие данною, прощаю и разрешаю тя от всех греков твоих, во имя Отца, и Смна, и Святого Духа. Аминь.

Пустота была в сердце Алексея, и слова эти звучали для него — пустые, без власти, без тайны, без ужаса. Он чувствовал, что прощалось здесь, ио не простилось там; разрешалось иа земле, ио не разрешалось на небе.

В тот же день перед вечером пошел. о. Яков париться в банко. Вернувшись, сел у камелька против царевича пить горячий сбитень, дамившийся в котле из яркой красной меди, в которой отражалось красное как медь лицо протопопа. Пил, ие торопясь, роужиз за кружкой и вытирал пот большим клетчатым платком. Он и в бане парился, и сбитець пил, точно обряд совершал. В том, как прихлебывал и причмокивал, и закусывал хрустящим сдобимым бубликом, была такая же благоленная чиность и важность, как в церковнослужении; виден был хранитель дедовских обечаев, клашен завет всей стари-

ны православной: буди неподвижен, яко мраморный столп,

не склоняйся ин на шуе, ин на десно.

Царевич слушал рассуждения о том, какими вениками мягче париться; от какой травы, мяты или калуфера бывает слаще в бане дух; и повествование, как матушкапротопопица на Николу Зимиего едва до смерти не запарилась. А также, к слову - поучения и назидания от святых отцов: «червь смиреи зело, и худ, ты же славеи и горд; но аще разумен еси, то сам уничижи гордость свою, помышляя, яко крепость и сила твоя сиедь червям будет. Высокоумия хранися, гневодержания удаляйся...»

И опять, опять — о деле мужиков порецких, о иеиз-бежиом Петьке Аифимове.

Царевичу хотелось спать, и порой казалось ему, что это не человек перед ним говорит, а вол жует и отры-

гает, и сиова жует бесконечную сонную жвачку.

Надвигались унылые сумерки. На дворе была оттепель с желтым, гоязным туманом. На окнах бледные цветы мороза таяли, плакали. И в окиа глядело небо. грязное, подслеповатое, слезящееся, как хитрые, подлые глазки Петьки польячего.

О. Яков сидел против царевича на том же месте, где три недели назад сидел архимандрит Федос. И Алексей невольно сравнивал обоих пастырей церкви старой и новой.

«Не архиереи, а шушера! Были мы орлы, а стали иочиме нетопыри», -- говорил поп Федос, «Были мы орды, а стали воды подъяремные». — мог бы сказать поп Яков.

За Федоской был вечный Политик, древний киязь мира сего; и за о. Яковом был тот же Политик, иовый киязь мира сего — Петька-хам. Один стоил другого; древиее стоило иового. И неужели за этими двумя лицами, прошлым и будущим — единое третье — лицо всей Церкви?

Он смотрел то на грязное небо, то на красное лицо протопопа. И здесь, и там было что-то плоское-плоское, пошлое, вечное в пошлости, то, что всегда есть и что всетаки призрачиее самого дикого бреда. И пустота была в

сердце его и скука, страшиая, как смерть.

И опять, как тогда, зазвенел колокольчик, сперва глухо, вдали, потом все громче, ближе,

Царевич прислушался и вдруг весь насторожился. — Едет кто-то. — сказал о. Яков. — Не сюда ли?

Послышалось шлепанье лошадиных копыт в дужах талого сиега, визг полозьев по голым камиям, голоса на крыльце, шаги в передией. Дверь открылась и вошел великан с красивым глупым лицом, странною смесью римского легионера с русским Иванушкой-дурачком. То был деищик царя, Преображенской гвардии капитан, Александо Иванович Румянцев.

Ои подал письмо царевичу. Тот распечатал и прочел: «Сын. Изволь быть к нам завтоа на Зимини двор. — Пето».

Алексей ие испугался, не удивился; как будто заранее знал об этом свидании — и ему было все равио,

В ту иочь присинася царевичу сои, который часто синася ему, всегла одинаковый

Сои этот связаи был с рассказом, который слышал

ои в детстве.

Во время стрелецкого розыска царь Петр велел вырыть погребение в трапезе церкви Николы-на-Столпах и пролежавшее семнадцать лет в моглые тело врага своего, друга Софы, главного мятежника, бокрина Ивана Милославского, открытый гроб везти на свиньях в Преображенское и там, в застенке, поставить под плакою, где рубилы головы изменинкам, так, чтобы кровь лилась в гроб на покойника; потом разрубить труп на части и зарыть их тут же, в застенке, под дыбами и плахами—едабы, гласил указ, омые скаредные части вора Милославского умиожаемою воровскою кровью обливались вечио, по слову Псаломскому: Мужа кровей и льсти инцидется Господь у

В этом сне своем Алексей сначала как будто инчего не видел, только слышал тихую-тихую, стращиую песенку из сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке, которую часто в детстве ему сказывала бабушка, старая царица Наталья Кирилловиа Нарышкина, мать Петра. Братец Иванушка, превращенияй в козлика, зовет сестрицу Алеиушку; но во сие, вместо «Аленушка», звучало «Алешенька»— грозимы и вещим казадось это созвачые имым и вещим казадось это созвачые имер.

> Алешенька, Алешенька! Огин горят горючие, Котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, Хотят тебя зарезати.

Потом видел он глухую пустыниую улицу, рыхлый талый сиет, ряд чериых бревениатых срубов, свищовые маковки старенькой церкви Николь-на-Столлах. Раниее, темное, как будто вечериее, утро. На краю иеба огромная «звезда с хвостом», комета, красная, как кровь Чудские свиным, жириые, голме, чериые, с розовыми пятнами, тащат шутовкие сани. На санях открытый гроб. В гром учто-то черное, склизкое. как предме дистыв в гиндом

дупле. В дуче кометы бледине маковки отливают кровью. Под санями тонкий лед весенних дуж хрустит, и черная грязь брызмет, как кровь. Такая тишина — как перед коичиной мира, перед трубой архантела. Только свиных хрисают. И чей-то голос, похожий на голос седенького старичка в зеленой полинялой ряске, св. Дмитрия Ростов-кого, которого видел Алеша в детстве, шепчет ему на ухо: Мужа кровей и льсти гнушается Господь. И царевич знает, что муж кровей — сам Петр.

Он просиулся, как всегда от этого сна, в ужасе. В окио глядело раниее, темное, словно вечериее, утро. Была такая

тишина - как перед кончиною мира.

Вдруг послышался стук в дверь и заспанный, сердитый голос Афанасьича:

— Вставай, вставай, царевич! К отцу пора!

Алексей котел крикнуть, вскочить и не мог. Все члены точно отиялись. Он чувствовал тело свое на себе, как чужое. Лежал, как мертвый, н ему казалось, что сон продолжается, что он во сне проснумся. И в то же время слышал стук в дверь и голос Афанасыча:

— Пора, пора к отцу!

А голос бабушки, дряхлый, дребезжащий, как блеянье козлика, пел над иим тихую-тихую, страшиую песенку:

Алешенька, Алешенька! Огни горят горючие, Котлы кипят кипучис, Ножи точат булатные, Хотят тебя зарезати.

ıv

Петр говорил Алексею:

— Когда война со шведом началась, о, коль великое гоненне, ради нашего неискусства, претерпелы; с какою трестью и терпеннем сим школу прошли, доколе сподобилксь видеть, что оный неприятель, от коего трепетали, навы евяще от нас ныне трепещет! Что все моими бедными и прочих истиниых сынов Российских трудами достижень. И доселе вкушаем хлеб в поте лица своего, по приказу Божню к прадеду нашему, Адаму, Сколько могли, потрудились, яко Ной, щад ковчетом России, имея всегда одно в помышлении: на весь свет славна бы Русь была. Когда же сию радость. Богом давирю отечеству изшему, рассмотрев, обозрюсь на лицию наследства, едва не равная радости пореста не дама правление дел государственных чепотребива.

Подымаясь по лестинце Зимнего дворца и проходя мимо гренадера, стоявшего на часах у двери в коиторку — рабочую комнату цэря, Алексей испытывал, как всегда перед свиданием с отцом, бессмысленный животный страх. В главах темпело, зубы стучали, иоги подкашивались: он боядея, что упалает.

Но, по мере того, как отец говорил спокойным ровимы голосом длиниую, видимо, заранее обдуманиую и, как будто, наизусть заучениую речь, Алексей успокаивался. Все застывало, каменело в ием — и опять было ему все одвию — точно ие о ием и ие с ини говорил логи.

Царевич стоял, как солдат, навытяжку, руки по швам,

сеяниым и равнодушным любопытством.

Токариње станки, плотинењи инструменты, астролябим, ватерпасы, компасы, глобусы и другие математические, артилаерийские, фортификациониме приборы загромождали тесную конторку, придавая ей сходство с казотою. По стеиам, обитым темным дубом, висели моркие виды любимого Петром голлаидского мастера Адама Сило, «по-кезыые для пования корабельного искусства». Все — предметм, с детства зиакомме царевичу, рождавшие в исмемента обосномнавний: на газетном листке, голлаидских курантах — большие круглые железине очки, обмотанные сисий шелковинкой, чтобы ие терли переносицы; рядом — ночной колпак из белого дорожчатого канифаса с шелковой зеленой кисточкой, которую Алеша, играя, одиажды оборвал мечаянию, но отец тогда не рассердился, а, бросив писать ут же приним се собственноручно.

За столом, заваленным бумагами, Петр сидел в старых кожаных креслах с высокою спинкою, у жарко натоплениой печи. На нем был годубой, подниялый и заношенный халат, который царевич помиил еще до Полтавского сражения, с тою же заплатою более яркого пвета на месте, прожжениом тоубкою; шеостяная коасная фуфайка с бельми костяными пуговинами: от одной из инх. сломаниой, оставалась только половинка; он узнал ее и сосчитал, как почему-то всегда это делал, во время длиниых укоризиенных речей отца — она была шестая сиизу; исподнее платье из грубого синего стамеда; серые гарусные штопаные чулки, старые, стоптанные туфли. Царевич рассматривал все эти мелочи, такие привычиме, родиме, чуждые. Только лица батюшки почти не видел. Из окиа. за которым белела сиежиая скатерть Невы, косой дуч желтого зимиего солица падал между иими, тоикий, длиниый и острый, как меч. Он разделял их и заслонял друг от друга. В солиечном четырежугольнике окониой рамы на полу, у самых иог царя, спала, свернувшись в клубочек, его любимица, рыжая сучка Лизетта.

И ровным, однозвучным, немного сиповатым от кашля

голосом царь говорил, точно писаный указ читал: — Бог не есть виновен в твоем непотребстве, ибо разума тебя не дишил, ниже крепость телесную отиял: хотя не весьма крепкой природы, однако и не слабой; паче же всего, о воинском деле и слышать не хочешь, чем от тьмы к свету мы вышли, и за что нас, которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законной причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить; ибо сие есть единое из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. От презрения к войне общая гибель следовать будет, как то в падении Греческой монархии явиый пример имеем; не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым миролюбием побеждены, желая жить в покое, всегда уступали иеприятелю, который их покой в иескоичаемое рабство тиранам отдал? Если же кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать: до чего охотник начальствующий, до того и все; а от чего отвращаещься, о том не оадят и поочие. К тому же не имея охоты, ни в чем не обучаешься и так не знаешь дел вониских. А не зная, как поведевать оными можещь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не разумея силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостью ли здоровья отговариваещься, что воинских трудов поиести не можешь? Но и сие не резон. Ибо не трудов, но охоты желаю, которую инкакая болезиь отлучить ие может. Думаешь ли, что миогие не хотят сами на войну, а дела правятся? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король Французский, Людвиг, который немного на войне сам был, но какую охоту великую имел к тому и какие славиые дела показал, что его войну театром и школою света называли, — и не только к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил! Сие все представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая. Ибо я есмь человек и смерти подлежу...

Разделявший их солиечный луч отодвинулся, и Алексей вэглянул на лицо Петра. Оно так изменилось, как будто не месяц, а годы прошьм с тех пор, как он видеь отца в последний раз; тогда Петр был в цвете сил и мужества, теперь — почти старик. Й царевич поивл, что болезию отца была не притвориною, что, может быть, действительно он ближе был к смерти, чем думал сам, чем думали все. В отоленном черепе,—волосы спереди вылезли— в мешках под глазами, в выступавшей вперед инжней челюсти, во всем бледно-желтом, одутловатом, точно налитом и опухшем лице было что-то тяжкое, грузпое, застывшее, как в маске, сиятой с мертвого. Только в слишком ярком, словно воспаленном блеске огроминых расширениям, как у пойманиюй хищиой птицы, выпуклах, словно выпучениям, глаз, было прежнее, юное, но теперь уже бесконечно усталое. длябое, почти калакое.

И Алексей поиял также, что хотя много думал, о смерн отца и ждал, и желал этой смерти, но инкогда не поинмал ее, как будто не верил, что отец действительно умрет. Только теперь в первый раз вдруг поверил. И недожение было в этом чувстве и новый, инкогда не испытанный страх, уже не за себя, а за него: чем должна бытодля такого емловека сметръ? как он будет умирабът-

 Ибо я есмь человек и смерти подлежу,— продолжал Петр, - то кому сне начатое с помощью Вышнего насаждение и уже некоторое взращенное оставлю? Тому, кто уподобнася ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сноечь, все, что Бог дал, боосил! Еще же и сие вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполиен. Ибо сколь много за сне тебя браинвал, и не только бранна, но и бивал; к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою. Но ничто сне успело. ничто пользует; все даром, все на сторону, и инчего делать ие хочешь, только б дома в прохладу жить и всегда веселиться, хоть от другой половины и все противно илет! Ибо с единой стороны имеешь парскую коовь высокого рода, с другой же - мерзкие рассуждения, как бы наниизший из инзких холопов, всегда обращаясь с людьми непотребными, от коих ничему научиться не мог, опричь заых н пакостиых дел. И чем воздаешь за рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши столь совершенного возраста? Ей, никоан! Что всем известно есть. Но паче ненавиднию дел монх, которые я для людей народа своего, не жалея элоровья, делаю и, конечно, по мие разорителем оных будешь! Что все размышляя с горестью и видя, что инчем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей послединй тестамент тебе объявить и еще мало пождать, аще нелнцемерно обратишься. Если же нет, то известен буль...

На этом слове закашлялся он долгим, мучительным кашлем, который остался после болезии. Лицо побагровело, глаза въптаращильсь, пот выступил на лбу, жилы вздульсь. Он задыхался и от яростимх тщетных усилий отхаркиуть еще больше давился, как иеумеющие кашлять маленькие дети. В этом детском, старческом было смешное и стоашное.

Лизетта проснулась, подняла мордочку и уставилась на господина умими, как будто жалеющим, взором. Даревич тоже взглянул на отща— и вдруг что-го острое-острое произнло ему сердце, точно ужалило: «И пес жалеет, а я...»

Петр наконец отхаркиул, выплюнул, выругался своим обычным, иепристойным ругательством и, выятирая платком пот и слеав с ляца, тотчае же продолжал с того места, где остановнася, хотя еще более хриплым, но по-прежиему бесстрастным, ровным голосом, точно писаный указ читал.

— Паки подтверждало, дабы ты известен бым...

Плаки подверждаю, даюв так известен овад...
Платок нечаянию выпал из рук его; он хотел наклониться, чтобы поднять, но Алексей предупредил его, бросился, поднал, подал. И эта маленькая услуга вдруг напомнила ему то робкое, нежное, почти влюбленное, что он когал-то чиствовах к отпу.

— Батюшка! — воскликнул он с таким выраженнем в лице и в голосе, что Петр посмотрел на ието пристально и тотчас опустнл глаза. — Видит Бог, инчего лукавого по совести ие учинил я пред тобою. А лишения маследства я и сам для слабости моей желаю, поиеже что на себя брать, чего не снесть. Куда уж мие! И разве я, батюшка... для тебя, для тебя... о, Господи!

Голос его оборвался. Он отчавнию, судорожно подиля, го страниюю, растерянной умещихой на губах, весь бледный, доржащий. Он сам не знал, что это. — только чувствовал, доржащий. Он сам не знал, что это. — только чувствовал, доржащий. Он сам не знал, что это. — только чувствовал, доржащий. Он сам не знал, что это. — только чувствовал, доржащий сильи упал, бы к ногам его, обная бы их, зарыдал бы таким слезами, что распалась бы, растаяла, как лед от солнща, страшиват стена между иним. Все объясиндось бы, начиел бы такие слова, что отец простил бы, понял бы, как он люби ле ток ожизив, его одного, и теперь еще любит, сильнее, чем прежде — и ничего не нужно ему — только бы позволя любит сильности, умерсть за него, только б хоть раз пожалел и сказал, как было говаривал в детстве, примямая к сердцу своему: «Алеша, мальчик мой мильи!»

— Младеичество свое изволь оставиты! — раздался грубый, ио как будто нарочно грубый, а, на самом деле, смущенный и старающийся скрыть смущение, голос Петра. — Не чини отговорки ничем. Покажи нам веру от дел своих, а словам верить нечего. И в Писании сказано: не может дово злое плодов добрых подиносить...

Избегая глаз Алексея, Петр глядел в сторону: а между тем в лице его что-то медькало, дрожало, словно сквоздмертвую мексу сквознало живое лицо, царевну слишком знакомое, милое. Но Петр уже овладел своим смущением. По месе того, как он говоли. лицо становналось все меот-

венней, голос все твеоже и беспошалнее:

— Ныне тунеядцы не в высшей степени суть. Кто хлеб ест, а прибытку не делает Богу, царо но отечеству, подобен есть червню, которое токмо в тлю все претворяет, а польвы людям не чинит ни малой, кроме пакости. А Апостол тлаголет: праздный да не яст, н проилят есть тунея-

дец. Ты же явился, яко бездельник...

Алексей почти не слышал слов. Но каждый звук ранил душ его и врезался в нее с нестерпивом болью, как нож врезается в живое тело. Это было подобно убийству. Он хотел закричать, остановить его, но чувствовал, что отец инчего не поймет, не услышить. Олять между инми вставала стена, зияла пропасть. И отец уходил от него с каждым словом все дальше и дальше, все невозвратнее, как мертвые уходят от живых.

Наконец, и боль затихла. Все опять окаменело в нем. Опять ему было все равно. Томила лишь сонная скука от этого мертвого голоса, который даже не раннл, а пилнл, как тупая пила.

Чтобы кончить, уйти поскорее, он выбрал минуту молчання и произнес давно обдуманный ответ, с таким же, как у батюшки. мертвым лицом и таким же мертвым годосом:

— Милостивый государь батюшка! Иного донести не мнею, только, буде изволишь за мою непотребность меня короны Российской наследия лишить, — буди по воле вашей. О чем и вас, государя, всенижайше прошу, внее евмяти всебы к делу о сем неудобна и непотребна, понеже пвияти всебы лишен, без коей инчего не можно делать, и всемы исламы умымым и телесимым от разлачиных болеаней ослабел и негоден стал к толькаго народа правлению, где надейно человека не столь гимлоги в мя у Того ради, наследия Российского по вас — хотя бы и брата у меня не было, а изыке, слава Боту, брат есть, которому дай Боже задравие,— не претендую и впреды претендовать не буду, в чем Бога свидателя по даля исты-

ного свидетельства, написать сию клятву готов рукою своею. Детей вручаю в волю вашу, себе же прошу пропитания до смерти.

Наступнло молчание. В тишине зимнего полдия слышно было лишь мерное, медное тиканье маятника на стенных часах.

— Отречение твое токмо протяжка времени, а не истына — произыес, наконец. Петр.—Ибс, когда имне не боншься и не зело смотришь на отцово прощение, то как
по мне станешь завет хранить? Что же приноснию клятую,
тому верить нельзя, жестокосердия ради твоего. К тому
ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Также, хотя
ки и подлинию хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить длиниње бороды, попы, да старды, которые, ради тунеядства своего, не в аввантаже ныне обретаются,— к инм же ты склонен зело. Того для, так остаться, как желаешь, и нрыбою, и и мясом, невозможно.
Но, или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наседником, поб дух наш без сего спокоен быть не может, а
особливо инме, что мало здоров стал.—нли будь момать.
Алексей молала. Опустин глазая. Лино его казалось

том зеркале, чудовищно сузилось, вытянулось.

Молчал и Петр. Но в правой щеке, в углу рга и гламо всей правой стороне лица его началось быстрое адожание, подергивание; постепенно усиливаксь, перешло опо в судорогу, которая сводила лицо, шею, плечо, руж и ногу. Миогие считали его одерживым падучею, или даже бесноватым за эти судорожные корчи, которые предвещали припадки бешенства. Алексей не мог смотреть на отда в такие минуты без ужаса. Но теперь он был спокоен, точно окружен невидимой, непроиндаемой бронею. Что еще мог ему сделать батюшка? Убитъ? Пусть. Разве то, что он уже сделаа только что, не хуже убийства.

— Что молчишь? — крикиул вдруг Петр, ударяя кулаком по столу в одном на судорожных движений, сотрясшем все его тело. — Берегись, Алешка Думаешь, не знаю тебя? Знаю, брат, вижу насквозы! На кровь свою восстал, щенок, отцу смерти желаешь!. У, тихоня, святоша проклятый! От попов да старцев, небось, научился оной политике? Недаром Спаситель инитето апостолам бояться не велел, а сего весьма велел: берегитесь, сказал, закваски фарисейской, что есть лицемерие монашеское — диссимуляция!..

Тоикая злая усмешка сверкиула в потуплениом взоре царевича. Он едва удержался, чтобы не спросить отца: что значит подлог чисел в Объявлении сыну моему октябоя 11 вместо 22? У кого-де сам батюшка научился этой диссимуляции, плутовству, достойному Петьки подьячего, Петьки-хама, или Федоски, «киязя мира», с его «богопремудрым коварством», «небесной политикой»?

 Последнее напоминание еще. — заговорил Пето опять прежиим, ровиым, почти бесстрастиым голосом, иеимовериым усилием воли сдерживая судорогу.— Подумай обо всем гораздо и, взяв резолюцию, дай о том ответ немедленио. А ежели нет, то известеи будь, что я весьма тебя наследства лишу. Ибо, когда гангрена сделалась в пальце моем, не должен ли я отсечь оный, хотя и часть тела моего? Так и тебя, яко уд гангренный, отсеку! И не мии, что сие только в устрастку тебе говорю: воистину, Богу извольшу, исполню. Ибо за народ мой и отечество живота своего не жалел и не жалею -- то как могу тебя, иепотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый. иежели свой непотребный. О чем паки подтверждаем, дабы учинено было, конечно, одно из сих двух — либо ноав отменнть, либо постричься. А буде того не учинишь...

Петр подиялся во весь свой исполниский рост. Опять одолевала его судорога; тряслась голова, дергались руки и ноги. Кривлявшаяся, как будто шутовские рожи корчившая, мертвая маска лица с иеподвижным воспаленным взором была ужасна. Глухое рычание зверя послышалось в голосе.

— А буде того не учинищь, то я с тобою, как с здоде-

ем. поступлю!..

 Желаю монашеского чина и поощу о сем милостивого. соизволения, - произнес царевич тихим, твердым голосом.

Он лгал. Петр знал, что он лжет. И Алексей знал, что отец его знает. Злая радость мщения наполияла душу царевича. В его бесконечной покорности было бесконечное упрямство. Теперь сыи был сильнее отца, слабый сильнее сильного. Что пользы царю в пострижении сына? «Клобук не гвоздем к голове понбит, можно-де и сиять». Вчера — монах, завтра — царь, Повериутся в земле кости батюшки, когда над ним надругается сын — все расточит, разорит, не оставит камия на камие, погубит Россию. Не постричь, а убить бы его, истребить, стереть с лица земли. Вон! — простоиал Пето в бессильном бещенстве.

Царевич подиял глаза и посмотрел на отца в упор. исподлобья: так волчонок смотрит на старого волка, ос-

Часть тела (церковнослав.).

калнв зубы, ощетинившнсь. Взоры их скрестнлись, как шпаги в поеднике — и взор отца потупплся, точно сломался, как нож о твеодый камень.

И опять зарычал он, как раненый зверь, и с матерным ругательством вдруг поднял кулаки над головою сына. готовый бооситься. набить том

Вдруг маленькая, нежная и сильная ручка опустилась на плечо Петоа.

Государыня Екатерниа Алексеевна давно уже подслушнвала у дверей комнаты и пыталась подглядеть в замочную скважину. Катенька была любопытна. Как всегда, явилась она в самую опасную минуту на выручку мужа. Притворила дверь неслышно и подкралась к нему сэади на шыпочка.

— Петенька I Батюшка I — заговорила она с видом смнренным и немного шутливым, притворным, как добрые няни говорят с упрямыми детьми, или сиделки с больными.— Не замай себя, Петенька, не круши, светик, сердца своего. А то паче мерм утрудишься, да и сляжешь опять, расквораешься... А ты ступай-ка, царевич, ступай, родной, с Богом В Видишь, государю меможется...

Петр обернулся, увидел спокойное, почти веселое лицо Кненьки и сразу опоминася. Подиятые руки упали, повисли как плети, и все громадное, грузное тело опустилось в кресло, точно рухнуло, как мертвое, в корие подрублениюе делеста.

Алексей, глядя на отца по-прежнему в упор, исподлобья, сгорбившкоь, точно ощетнинвшкоь, как зверь на зверя, медленно пятнлся к выходу и только на самом пороге вдруг быстро повернулся, открыл дверь и вышел.

А Катенька присела сбоку на ручку кресла, обизва голову Петра и принала е и своей груди, толстой, мяткой как подушка, настоящей груди кормилицы. Рядом с желтым, больным, почти старым лицом его, совсем еще молодым казалось румяное лицо Катеньки, все в маленьких принстых родниках, похожих на муники, в миловидных шишечках и ямочках, с высокими соболиными бровями, с тщательно завитыми колечками крашеных черных волос на иняком лобу, с большими глазами навыкате, с неизменною, как на царских портретах, ульбкою. Вся она, впрочем, похожа была не столько на царицу, сколько на немецкую трактирную служанку, или на русскую бабусопровождала «старика» своего во всех походах, собственсопровождала «старика» своего во всех походах, собственноручию «бомивала», «общивала» его, а когда «припадал ему рез», грела припарки, терла живот Блюментростовой

мазью и давала «проносное».

Никто, кроме Катеньки, не умел укрощать тех припадков безумного царского гнева, которых так боялись приближенияе. Обнимая голову его одной рукой, она другою — гладила ему волосы, приговаривая все одни и те же слова: «Петенька, батошка, свет мой, дружочек сердешненькой!..» Она была как мать, которая баюкает больного ребенка, и как ласкающая зверя укротительница львов. Под этою ровною тихою ласкою царь успоканвался, точно засыпал. Судорога в теле слабела. Только мертвая маска лица, теперь уже совсем окаменсая, с закрытыми глазами, все еще порою дергалась, как будто корчила шутовские оожи.

За Катенькой вошла в комиату обезьянка, привезенная в подарок Лизаньке, младшей наревие, одини голландским шкипером. Шалунья мартышка, следуя как паж за парицей, довида подод ее платья, точно хотела поиподнять его с дерзким бесстыдством. Но, увидев Лизетту, испугалась, вскочила на стол, со стола на сферу, изображавшую ход небесных светил по системе Копериика,тонкие медиые дуги погиулись под маленьким зверьком, шар вселенной тихо зазвенел, потом еще выше, на самый верх стоячих английских часов в стеклянном ящике красного дерева. Последний дуч содина падал на них. и. качаясь, маятиик блестел, как молния. Мартышка давио уж не видела солица. Точио стараясь что-то припомнить, глядела она с грустиым удивлением на чужое бледное зимнее солнце и щурилась, и корчила смешиме рожицы, как будто передразнивая судорогу в лице Петра. И страшно было сходство шутовских коивляний в этих двух лицах — маленькой зверушки и великого царя.

Алексей возвращался домой.

С ним было то, что бывает с людьми, у которых отрезали иогу или руку; очнувшись, стараются они ощупать место, где был члем, и видят, что его уже ист. Так царевич чувствовал в душе своей место где была любовь к отцу, и видел, что ее уже ист. «Яко уд гангреиный, отсеку», вспоминалось ему слово батюшки. Как будто, вместе с любовью, из иего вынули все. Пусто — ии надежды, ии страал ии скорби, ии радости— пусто, легко и страшно.

И ои удивлялся, как быстро, как просто исполнилось

его желание: умер отец.

## КНИГА ПЯТАЯ

## МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ

ı

— Как ездил царь в Вороиеж корабли строить в 1701 году, — волею Божией пожар им Москве учинился велянкий. Весь государев дом на Кремле погорел, деревянные хоромы, и в каменимх иутры, и святые церкви, и кресты, и кровли, и виутри иконостасы, и образа горели. И на Иване Великом колокол большой в 8,000 пуд подгорел и упал, и раскололся, также Успенский разбился, и другие колокола падали. И так было, что земля горела...

Это говорил царевичу Алексею Московского Благовещенского собора ключарь, о. Иван, семидесятилетний

старик.

Петр уехал в чужие кряк тотчас после болезии, 27 янаря 1716 года. Царевич остался одии в Петербурге. Не получая от отща известий, последиее решение — либо исправить себя к наследству, либо постричься — он чотлемил вдаль у и по-прежиму жил изо дия в деиь, до воли Божьей. Эмму провел в Петербурге, весиу и лето в Ром-дествеие. Оссиью поехал в Москву повидаться с родимми.

10 сентября, вечером, накануне отъезда, навестил своего старого друга, мужа кормилицы, ключаря Благовещенского, и вместе с ним пошел осматривать опустошенный

пожаром старый Кремлевский дворец.

Долго ходили они из палаты в палату, из терема в терем, по бесконечимы раввалимы "Что пощадило пламя, то разрушалось временем. Многие палаты стояли без дверей, без окои, без полов, так что нельяя было войти в икх. Трецины зияли на стенах. Своды и крыши обвалились. Алексей ие находил или ие узнавал покоев, в которых провел детство.

Без слов угадывал он мысль о. Ивана о том, что пожар, случившийся в тот самый год, как царь начал стари-

иу ломать, был знаменьем гиева Господия.

Они вошаи в маленькую ветхую домовую церковь, где еще царь Грозный молился о сыне, которого убил.

Сквозь трещину свода глядело иебо, такое глубокое, сиисе, какое бывает только на развалинах. Паутина между краями трещины отланвала радугой, и, готовый упасть, едва висел на порванимх цепях сломанный бурею крест. Окониищы слюдяные ветром все выбило. В дыры иалетали такик, вили гнезда под сводами и пакостили иконостас. Одна половина царских врат была сорвана. В алтаре перед постолом столал горязная лужа.

О. Иваи рассказал царевичу, как священиик этой церьви, почти столетиий старик, долго жаловался во все приказы, коллегии и даже самому государю, моля о починке храма, ибо «за ветхостью сводов так умиожилась теча, что опасно — святейшей Евхаристии и сучинилься бы повреждения». Но никто его не слушал. Он умер с горя, и церковь разрушилась.

Потревоженные галки взвилатсь со эловещими криками. Сквозной ветер ворвался в окно, застоиал и заплакал. Паук забегал в паутине. Из алтаря что-то выпорхнуло, должно быть, летучая мышь, и закружилось над самой головой цвевича. Ему стало жутко. Жалко поруганной церкви. Вспомиялось слово пророка о мерзости запустечив на мест-святом.

Пройдя мимо Золотой Решетки, по передним переходам Красиюго крыльца, они спустились в Грановитую палату, которая учуше других ууделел. Но, вместо прежник посольских приемов и царских выходов, адесь теперь давались новые комедии, диалогии; праздновались свадьбы шутов. А чтобы старое не мешало новому, бытейское письмо по стенам забелили навестью, замазали вохрою с вессленьким узороцем на новый «немецкий маниро».

В одном из чуланов подклетной кладовой о. Иваи показал царевичу два львиные чучела. Ои тотчае узнал их, потому что видел часто в детстве. Поставленные во времена царя Алексея Микайловича в Коломенском дворце подле престола царского, они, как живые, рыкали, двигали глазами, зияли устами. Медине туловища оклечны быми под львиную стать бараными кожами. Мехачика, издававшая «львово рыканье» и приводившая в движение их пасти и очи, помещалась радом, в особом чулане, где устроен был стаи с мехами и пружинами. Должию быть, для почики перевезли их в Кремлевский дворец и здесь в кладовой, среди хлама, забыли. Пружины сложамсь, меха продарявнямись, шкуры облеза, из оброха вы-

села гинлая мочала — н жалкими казались теперь грозиые иекогда львы российских самодержцев. Морды их полиы были овечьей глупостью.

В запустелых, но уцелевших падатах помещались новые коллегии. Так, в набережных, ответной н панихидной,— камер-коллегия, под теремами — сенатские департаменты, в кормовом и хлебном дворце — соляная контора, военная коллегия, мундирная и походная канцелярии, в конюшениом дворце — склады сукон н амуницин. Каждая коллегия переехала не только со споним архінами,
чиновинками, сторожами, просителями, по и с колодииками, которые проживала по целым годам в дворцовиподклетях. Все эти новые люди кищелы, копошились в старом дворце, как черви в трупе, и была от них иечистота
великая.

— Всякий пометный и непотребный сор от нужников и от постою лошадей, и от колодинков,— говорим, даревну о. Иваи,— подвергают царскую казиу и драгоценные утвари, кои во дворце от древних лет хранитея,— немалой полесиости. Ибо от сего является дух смрадывы. И золотой, и серебряной посуде, и всей казие царской можно ожидать от отого духу опасной вреды— отчето б ие почериело. Очистить бы сор, а подколодинков свесть в имые места. Много мы от ом простили, жаловались, да инкто нас не слушает...— заключил старик учило.

День был воскресный, в коллегнях пусто. Но в воздухе стоял тяжелый дух. Всюду видим были сальные следы от спин посетителей, которые терлике о стены, черияльные пятна, похабиме рисунки и издписи. А из тусклой позолоты древней стенописи все еще глядели строгие лики пророков, праотцев и русских святителей.

В самом Кремле, вблизи дворцов и соборов, у Тайницких ворот, был интейный дом приказных и подьячих, называвшніся Каток, по крутизне сходов с Кремлевской горы. Он вырос, как поганый гриб, и процветал много лет втихоможку, несмотруя на указы: «13 Кремла вывесть оный кабак немедленно вон, а для сохранения питейного сбора толикой же суммы вместо того одного кабака, хотя, по усмотрению, прибавить несколько кабаков, в месте удобном, где приличествует».

В одной из канцелярских палат была такая духота н воиь, что царевич поскорей открыл окно. Синзу из Катка, набитого народом, донесся дикий, точно звериный, рев, плясовой топот, треньканье балалайки и пьяная пссия: знакомая песня, которую певала киязь-игуменья Ржев-

ская на батюшкиных пиошествах.

И царевнчу казалось, что из Катка, как из темной зимощей пасти, с этою песинью и материим ругательством, и запахом сивухи подмиается к царским чертогам и иаполияет их удушающий смрад, от которого тошимо, в глазах темнело, и сеодце сжималось тоскою сместьною.

Он подиял глава к воду палаты. Там изображены были «беги инбеспые», лунный и солиечиый круг, англам, служащие звездам, и всякие ниме «утвари Вожьн»; и Христос Еммануна, сидящий на небесных радугах с колесами миогоочитыми; в левой руке Его лалгой потир, в правой — паляца; на главе седмиклиниямі венец; по золотому и празеленому полю надпись: Предвечное Слово Отчес, иже во образе Божием сый и составляй тварь от небытия в бытие, даруй мир церквам Твоим, победы верному царю.

А сиизу песия задивалась:

Меня матушка плясамши родила, А крестили во царевом кабаке.

Царевни прочел надпись в солиечиом кругу:

Солнце позна запад свой, и бысть нощь.

И слова эти отозвались в душе его пророчеством: древнее солице московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гинлой осенией слакоти и бысть ноць — не черная, а белая страшиая петербургская иочь. Древнее солице померкло. Древнее золото, венец и бармы Мономаха почернелн от нового смрадного духа. И стала мерзостъ запустения на месте святом. Как будто спасаясь от невидимой погони, он бежал Как будто спасаясь от невидимой погони, он бежал

так оудто спасажсь от невидимон погони, он осжал из дворца, без оглядки, по ходам, переходам и лестницам, так что о. Иваи на своих старых иогах едва поспевал за инт. Только на площади, под открытым небом, царевич остановился и вздохиул свободиее. Здесь осенний воздух был чист и холодеи. И чистыми, и иовыми казались древние белые камим собороль

В углу, у самой стеим Благовещения, при церкви придела св. великомученика Георгия, под кельями, где жил о. Иван, была инзенькая лавочка, вроде завадинии, на ней он часто сиживал, гося старые кости на содици.

Царевнч опустнася в изнеможении на эту лавочку.

Старик пошел домой, чтоб позаботнться о ночлеге. Царе-

Он чувствовал себя усталым, как будто прошел тысячи верст. Хотелось плакать, но не было слез; сердце горело, и слезы сохли на нем, как вода на раскалениом камире

Тихий свет вечерний теплился, как свет лампадм, на бех стенах. Золотые соборные главы рдели как жаль Небо лиловело, темиело; цвет его подобея был цвету увядающей фиалки. И белье башин казались исполнискими шетами с отненными вечичками.

Раздался бой часов, сначала на Спасских, Тайницких, Ризположенских воротах, потом на разных других, близких и далеких башнях. В чутком воздухс дрожалы медленные вольны протижного гула и звона, как будто часы перекликально, переговаривались о тайнах прошлого и будущего. Старинные — били «перечасным босим» миожества малых колоколов, подвавинявавших «в подголосьбольшому боевому колоколу, с охрипшею, ио все еще торжественном, церковною музыкой; а повые голландские отвечали им болтливыми курантами и модимими танцами, «против манира, каковы в Амстердалие». И все эти древние и иовые звуки напоминали царевичу дальнее-дальнее детство.

Он смежна глаза, и душа его погрузналась в полузабытье, в ту темную область между сном и явью, где обитают тенн прошлого. Как пестрые тенн проходят по белой стене, как солиечный луч проникает сквозы цель в темную комнату, проходнам перед инм воспоминания — внедчья. И над всеми царил один ужасающий образ — отец. И как путник, озираясь ночное с высоты, при блеске молики, ядруг видит весь пройденный путь, так он, при стращиом блеске этого образа, внядел всю свюю жизиь.

Н

Ему шесть лет. В старинной царской кольмаге чав рыдванную стать», раззолоченной, но неуклюжей и тряской, как простая телега, внутри обитой гвоздишным бархатом, со слюдяними затворами и тартиными завесами, он сидит на руках бабушен, среди пухових подушек и пухлых, как подушки, постельниц и мам. Тут же мать сго, царица Абдотъв. В подубрусимес е жемчуживым ряснами — у нее круглое, белое, всегда удивленное лицо, совсем как у маленькой девочки.

Ои глядит сквозь занавеску в открытое оконце колымаги на триумфальное шествие войск по случаю Азовского похода. Ему правится однообразная стройность полков, блестящие на солице медиые пушки и грубо намалеваниые на шитах алдегоони: два скованные турка с иалписью:

## Ах! Азов мы потеряли И тем бедств себе достали.

И в море синем, как синька, красный голый человек. «саывущий бог мооской Нептунус» — на чещуйчатом зеленом звере Китоврасе, с острогой в руках: Се, и аз поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь. Великолепным кажется ему в наряде римского вонна ученый иемец Виниус, гласящий российские вирши с высоты три-

умфальных ворот в полуторасажениую трубу.

В стоою, рядом с простыми солдатами, идет Преображенской роты бомбардир, в темио-зеленом кафтане с красными отворотами и в треугольной шляпе. Он ростом выше всех, так что видеи издали. Алеша знает, что это отец. Но лицо у иего такое юное, почти детское, что он кажется Алеше не отцом, а старшим братом, милым товарищем, таким же маленьким мальчиком, как он. Душно в старой колымаге, среди пуховых подушек и пухлых, как подушки, иянюшек-мамушек. Хочется на волю и солине, к этому веселому кудоявому быстроглазому мальчику. Отен увидел сына. Они улыбались доуг доугу, и сеод-

це Алеши забилось от радости. Царь подходит к дверям колымаги, открывает их, почти насильно берет сына из рук бабушки — мамы так и взахались — нежно, нежнее матери, обинмает, целует его; потом, высоко подияв на руках, показывает войску, народу, и, посадив к себе на плечо, несет над полками. Сначала вблизи, потом все дальше и дальше, над морем голов, раздается, подобный веселому грому, тысячеголосый коик:

- Виват! Виват! Виват! Здравствуй, царь с царевиuew!

Алеша чувствует, что все на него смотрят и любят его. Ему страшно и весело. Он крепко держится за шею отна, прижимается к нему доверчиво, и тот несет его бережио - иебось, не уронит. И кажется ему, что все движения отца — его собственные движения, вся сила отна — его собственная сила, что он и отен — одно. Ему хочется смеяться и плакать — так радостиы крики народа и грохот пушек, и звои колоколов, и золотые главы соборов, и голубое небо, и вольный ветер, и солице. Голова кружится, захватывает дух — и он летит, летит прямо в небо, к солицу.

А из окна кольмаги высовывается голова бабушки. Смешно и мило Алеше ее старенькое и добренькое сморщенное личнко. Она машет рукою и кричит, и молит, чуть

не плачет:

— Петенька, Петенька, батюшка! Не замай Олешеньку! И опять его укладывают иниюшки и мамушки в пуховую постельку, под мяткое одельце из кизымбашской золотой камки иа собольих пунках, и баюкают, и немат, чешут пяточим, чтобы ветром на него не венуло, берегут, как зенищу ока, царское дитятко. Прачут, как красную девушку за вековыми запамами и завесами. Когда идет он в церковь, то со весх сторои несут полы суконные, чтоб им-кто не мог видеть царанеть даранеть, по старому обычаю; а как объявят, то из дальних мест люди бут ездить нарочно смогреть и мето, как и ««дивовище».

В иизеньких теремных покойцах душио. Двери, ставин, окиа, втулки тшательно обиты войлоком, чтоб иноткуда не дунуло. На полу — также войлоки, «для тепла и мягкого хождення». Муравленые печки жарко натоплены. Пахиет гуляфною водкою и росным ладаном, которые подкладывают в печные топан «дая духу». Свет диевиой, проникая сквозь слюду косящатых оконинц, становится янтарно-желтым. Всюду теплятся лампады. Алеше темно, ио покойно и уютно. Ои как будто вечно дремлет и не может проснуться. Дремлет, слушая однообразные беседы о том, как «дом свой по Богу строить — все было бы упрятано, и причищено, и приметено, убережено от всякой пакости — не заплесневело бы, не загноилось — и всегда замкиуто, и не раскрадено, и не распрокужено, доброму была бы честь, а худому гооза»; и как «обрезки бережио беречи»: как оыбу прудовую в рогожку вертеть: оыжечки, грузди моченые в кадушках держать - и теплою верою в иеразделниую Троицу веровать. Дремлет, под унылые звуки домры слепых игрецов домрачеев, которые воспевают доевине былины, и под сказки столетних старцев бахарей, которые забавляли еще деда его. Тишайшего царя Алексея Михайловича. Дремлет и грезит наяву. под рассказы верховых богомольцев, инших странничков о горе Афоне, острой-преострой, как едовая шишка -- на самом верху ее, выше облаков, стоит Матерь Пресвятая Богородица и покровом ризы своей гору осеняет: о Симео-

ие столпинке, который, сам тело свое гиоя, весь чеовями кишел; о месте рая земиого, которое видел издали с корабля своего Моислав-иовгородец; и о всяких иных чудесах Божинх и наваждениях бесовских. Когда же Алешеньке станет скучно, то, по приказу бабушки, всякие дураки и дурки-шутихи, юродивые, девочки-сиротники, валяются иа полу, таскают друг друга за волосы и царапаются до крови. Или старушка сажает его к себе на колени и начинает перебирать у него пальчики, один за другим, от большого к мизиицу, поиговаривая: «Сорока-ворона кашу варила, на порог скакала, гостей созывала; этому дала, этому дала, а этому не досталось — шиш на головку!» И бабушка щекочет его, а он смеется, отмахивается. Она обкармливает его жириыми караваями и блинцами, и луковинками, и левашинками, и одадийками в ореховом маслице, кисленькими, и доаченою в маковом молоке, и белью можайскою, и грушею, и дулею в патоке.

— Кушай, Олешенька, кушай на здоровье, светик мой! А когда у Алеши заболит животик, является баба знахарка, которая пользует малых детей шепотами, лечит травами от иутряных и кликотных болезней, горшки на проиха иаметывает, наговаривает на громовую стрелку, да на медвежий моготь, и от того людям бывает легкость. Едва чихиет, или кашлянет—поят малиною, цатирают виимым духом с камфарою, лом проскурияком в корыте парят.

Только в самые жаркие дии водят гулять в Красный Верхини сад, на взрубе береговой Кремлевской горы. Это подобие висячих садов — продолжение терема. Тут все искусственио: тепличиые цветы в ящиках, крошечные пруды в дарях, ученые птицы в клетках. Он смотрит на расстилающуюся у ног его Москву, на улицы, в которых иикогда не бывал, на крыши, башии, колокольни, на далекое Замоскворечье, на синеющие Воробьевы горы, на легкие золотистые облака. И ему скучно. Хочется прочь из терема и этого игрушечного сада в настоящий лес, на поле, на реку, в неизвестную даль; хочется убежать, улететь — он завидует ласточкам. Душио, парит. Тепличиые цветы и лекарственные травы — маерам, темьян, чабер, пижма, иссоп — пахиут пряно и приторио. Подзет синяя-синяя туча. Побежали вдруг тени, пахиуло свежестью, и брызиул дождь. Он подставляет под него лицо и руки, жадио довит холодиые капли. А ияиюшки и мамушки уже ишут, кличут его:

— Олешенька! Олешенька! Пойдем домой, дитятко!

Но Алеша не слушает, прячется в кусты серебориним ка. Запахло мятой, укропом, сырым чериоземом, и влажная зелень стала темпо-яркою, махровые пионы заторелись алым пламенем. Последний луч проревал тучу — и солице смещалось с дождем в одну зодотую дрожащую сетку. У него уже промокли иоги и платье. Но любуясь, как в ужах крупные капла дробятся амаляною пально, ои скачет, пляшет, бъет в ладоши и напевает веселую песенку под шум дождя, пошторлемый гулким сводом водовзюдлюй башии.

Дождик, дождик, перестань! Мы поедем на Иордань, Богу молиться, Христу поклоинться.

Вдруг, над самой головой его, словно раскололась туча — сверкнула ослепляющая молиня, грянул гром, и закругился викрь. Он замер весь от ужаса и радости, как тогда, на плече у батюшки, в триумфованон Азовской виктории. Вспоминлся ему веселый кудрявый быстроглазый мальчик — и он почувствовал, что любит его так же, как эту стращирую молино. Голова закружилась, дух захватило. Он упал на колени и протянул руки к черному небу, боясь и желая, чтоб опять сверкнула молиня еще ебу, боясь и желая, чтоб опять сверкнула молиня еще

грозиее, еще ослепительнее.

Но трепетиме старческие руки уже подхватывают его. несут, раздевают, укладывают в постельку, натирают винным духом с камфарою, дают виутов водки-апоплектики и поят липовым цветом до сельмого пота, и укутывают, и укручивают. И опять он доемает. И синтся ему Аспил-звеоь, живущий в каменных горах, дипо имеющий девичье, хобот зменный, ноги василиска, коими железо рассекает; ловят его трубиым гласом, не стерпя которого, он прокалывает себе уши и умирает, обливая камии синею кровью. Синтся ему также Сирии птица райская, что поет песии царские, на востоке, в Эдемских садах пребывает, праведным радость возвещает, которую Господь им обещает: всяк человек, во плоти живя, не может слышать гласа ее, а ежели услышит, то весь плеияется мыслью и, шествуя вслед, и слушая пение, умирает. И кажется Алеше, что идет ои за поющим Сирииом и, слушая сладкую песию, умирает, засыпает вечным сиом.

Вдруг точно буря влетела їв комнату, распахнула двезавесы, пологи, сорвала с Алеши одеяло и обдала его холодом. Он открыл глава и увидел лицо батюшки. Но не испугался, даже не удивился, как будто знал и ждал, что он польяет. С еще звеневшею в ушах райском есиею Сирина, с нежною сонною удыбкой, протянул он руки, вскоикиул: «Батя! Батя! Родиенький!» - вскочил и бросился к отцу на шею. Тот обиял его крепко, до боли, и поижал к себе, целуя лицо и шейку, и голые иожки, и все его теплое под иочною рубашечкой сонное тельце. Отен поивез ему из-за мооя хитоую игоушку: в ящике деоевяниом под стекаом тои немки вощаные, да оебенок, а за ними зеркальце; виизу костяная ручка; ежели вертеть ее, то и иемки с ребенком вертятся, пляшут под музыку. Игрушка иравится Алеше. Но он едва взглянул иа нее — и уже опять глядит, не наглядится на батюшку. Лицо у иего похудело, осунулось; он возмужал, как будто еще вырос. Но Алеше кажется, что, хотя он и большойбольшой, а все-таки маленький, все такой же, как поежде, веселый кудоявый быстооглазый мальчик. От него пахиет вииом и свежим воздухом.

— А у бати усики выросли. Да какие махонькие!

Чуть видать...

И с дюбопытством проводит он пальчиком над верхиею губой отца по мягкому темиому пуху.

 — А на бороде ямочка. Точь-в-точь, как у бабушки! Ои пелует его в ямочку.

— Ä отчего у бати на руках мозоли?

 От топора, Алешенька: корабли за морем строил. Погоди, ужо вырастешь, и тебя возьму с собою. Хочешь за море?

 Хочу. Куда батя, туда и я. Хочу всегда с батей... — А бабушки не жаль?

Алеша вдруг заметил в полуотворениых дверях перепуганное лицо старушки и бледное-бледное, точно мертвое, лицо матери. Обе смотрят на него издали, не смея подойти, и крестят его, и сами крестятся.

Жаль бабушки!..— проговорил Алеша и удивился.

почему отец не спрашивает его также о матери.

А кого дюбищь больше, меня или бабушку?

Алеша молчит, ему трудио решить. Но вдруг еше крепче прижимается к отцу и, весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепчет ему на ухо:

— Люблю батю, больше всех люблю!...

...И сразу все исчезло — и теремиые покойчики, и пуховая постелька, и мать, и бабушка, и иниюшки. Ои точно провадился в какую-то черную яму, выпал, как птенец из гиезда, прямо на мерзлую жесткую землю.

Большая холодиая комиата с голыми серыми стенами, с железиыми решетками в окиах. Он теперь уже не спит, а только всегда хочет спать и не может выспаться - будят слишком рано. Сквозь туман, который ест глаза, видны даннные казармы, желтые цейхгаузы, полосатые будки, земляные валы с пнрамидами ядер, с жерлами пушек, и Сокольничье поле, покомтое талым серым снегом, под серым небом, с мокрыми воронами и галками. Слышна барабанияя дообь, окрики военных экзеринини: Во фоуит! Мушкет на плечо! Мушкет на караул! Направо кругом! н сухой треск ружениой пальбы, н опять барабанная дробь.

С ним — тетка, царевна Наталья Алексеевна, старая дева с желтым лицом, костлявыми пальцами, которые пребольно шиплют, и заыми колючими глазами, которые смотоят на него так, как будто хотят съесть: «У, парши-

вый, Авдотькии щенок!»...

Аншь долгое время спустя узиал он, что случилось. Царь, вернувшись на Голландии, сослал жену, царицу Авдотью, в Суздальский монастырь, где насильно постригли ее под именем Елены, а сына взял из Кремлевских теремов в село Преображенское, в новый Потешный дворец. Рядом с дворцом — застенки Тайной Канцелярии, где производится розыск о стрелецком бунте. Там каждый день пылает более тридцати костров, на которых пытают мятежников

Наяву, или во сие было то, что ему вспоминалось потом, он и сам не знал. Коадется, будто бы, ночью вдоль острых бревен забора, которым окружен тюремный двор. Оттуда слышатся стоны. Свет блеснул в щель между бревнами. Он приложил к ней глаз и увидел подобие ада.

Огни горят горючие, Котам кипят кипучие. Ножи точат булатиме, Хотят тебя зарезати.

Людей жарят на огне; подымают на дыбу и растягивают, так что суставы трещат; раскаленными докрасиа железными клещами ломают ребра, - «подчищают иогти», колют под них разожженными нглами. Среди палачей — царь. Лицо его так страшно, что Алеша не узнает отца: это он н ие он — как будто двойник его, оборотень. Он собственноручно пытает одного из главных мятежинков. Тот терпит все и молчит. Уже тело его — как окровавленная туша, с которой мясники содрали кожу. Но он все молчит, только смотрит прямо в глаза царю, как будто смеется над ним.

Умирающий вдруг поднял голову и плюнул в глаза царю. Вот тебе, собачий сын, Антихрист!...

Царь выхватил кортик из ножен и вонана ему в гордо. Кровь брызнула царю в дицо.

Алеша упал без чувств. Утром нашли его солдаты под забором, на краю канавы. Он долго пролежал больным, без памяти.

Едва оправившись, присутствовал, по воле батюшки, на торжественном посвящении дворца Лефорта богу Бахусу. Алеща — в новом немецком кафтане с жесткими фалдами на проводоках, в огромном парике, который давит голову. Тетка — в пышном роброне. Они в особой комнате, смежной с тою, где пноуют гости. Тафтяные завесы, последини остаток теремиого затвора, скрывают их от гостей. Но Алеше видио все: члены всепьянейшего собооа. несущне, вместо священимх сосудов, коужки с вином, флягн с мелом и пивом: вместо Евангелня — откомвающийся в виде книги погребец со склянками различных водок; курящийся в жаровиях табак — вместо ладана. Верховный жрец, князь-папа, в шутовском подобые патонаршей ризы, с нашитыми игральными костями и картами. в жестяной митое, увенчанной годым Вакхом, и с посохом, украшенным голою Венерою, благословляет гостей двумя чубуками, сложенными коест-накоест. Начинается попойка. Шуты ругают старых бояр, бьют их, плюют им в лицо, обливают вином, таскают за волосы, оежут насильно бороды, выщипывают их с кровью и мясом. Пиршество стаиовится застенком. Алеше кажется, что он все это видит в бреду. И опять не узнает отца: это двойник его, оборотень.

«Светлопоофирный великий государь царевич Алексей Петрович, сотворив о Безначальном альфы начало, и в немного ж времени, совершив антер и слогов учение, по обычаю аз-буки, учит Часослов».— доносил царю «последнейший раб». Никишка Вяземский, паревичев дялька. Он учна Алешу по Домостоою, «как всякой святыни касаться: чудотворные образа и многоцелебные мощи целовать с опасеннем и губами не плескать, и дух в себе удеоживать, ибо меозко Госполу наш смоал и обоняние: поосвиру святую вкушать бережно, крохи наземь не уронить, зубами не откусывать, как прочие хлебы, но, уламываючн кусочками, класть в оот и есть с верою и со страхом». Саушая эти наставления. Алеша вспоминал, как во двооце Лефорта перед бесстыжею немкою Монсихой пьяный Никишка, вместе с киязем-папою и прочими шутами, отплясывал вприсядку под свист «весиы» и кабацкую песеику:

Ha nonobekom ayry, ux! box!

Ученый иемец, барон Гюйссеи представил царю Methodus instructionis, «Наказ, по коему тот, ему же учение его высочества государя царевича поверено будет, поступать имеет».

«В чувстве и сердце любовь к добродетелям всегда иасаждать и утверждать, також о том трудиться, дабы ему отвращение и мерзость ко всему, еже пред Богом злодеяние именуется, внушено, и из того происходящие тяжкие последствия основательно представлены и прикладами из Божественного Писания и светских гисторий освидетельствованы были. Французскому языку учить, который ии чрез что иное лучше, как чрез повседневное обходительство, изучен быть может. Расцвеченные манны геогоафические показывать. К употреблению цыркуля помалу приучать, изрядство и пользу геометрии представлять. Начало к воениым экзерцициям, штурмованью, танцоваиью и коиской езде учинить. К доброму русскому штилю, то есть слогу приводить. Во все почтовые дии французские куранты с Меркурием гисторическим прилежно читать, и купио о том политические и иравоучительные напоминания представлять. Телемака к наставлению его высочества, яко зерцало и правило предбудущего его правительства, во всю жизиь употреблять. А дабы непрестаниым учением и тоудами чувств не наскучить, к забаве игру труктафель в умерениое употребление привесть. Все труды сии возможно в два года удобио отправить и потом его высочество в науках к совершенству приводить, без потеряния времени, дабы он к основательному известию приступить мог: о всех делах политических в свете: о истиниой пользе сего государства; о всех потребных искусствах, якоже фоотнфикации, аотналерии, архитектуре гоажданской. иавигации и прочее, и прочее — к наивящей его ведичества радости и к собственной его высочества бессмертной славе».

Для исполнения Наказа выбрали первого попавшегося иемца, Мартына Мартыновича Нейбауера. Он учил Алешу правилам «европейских кумплиментов и учтивств», по

кинжке «Юности честное зерцало».

«Наипаче всего должим дети отца в великой чести содержать. И когда от родителей что им приказаию, всего шляпу в руках держать и ие с ими в ряд, ио иемиого уступя, позади оимы, к стороне стоять, подобио яко паж некоторый, или слуга. Также встретившего, на три шага ие дошед и шляпу приятимы образом сияв, поздравлять. Ибо лучше, когда про кого говорят: ои естъ веждив, смиренный кавалер и молодец, нежели когда скажут: он естъ спесивый больви. На стол, на скамью, яки на что иние со пираться, и не быть подобимы деревенскому мужику,

который на солице валяется. Младые отроки не должиы иосом храпеть и глазами моргать. И сия сеть не мальпусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чикает, и тем других людей, или в церкви детей мальи устращает. Обрежь ногти, да не явятся, яко бы озые бархатом общиты. Сиди за столом благочинию, прямо, зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь. Над ествою не чавкай, как свиияя, и головы не чеши, ибо так делают крестъвие. Младые отроки должив вестда между собою иностзаиными языками говорить, дабы тем навыкнуть могли, и можно бы их от других мезанающих больвию распознать».

Так пел в одно ухо царевнуи немец, а в другое — русский: «Не плой. Олешенька, направо — там вигса храинтель; плой излево — там бес. Не обувай, дитатко, левую ножку маперед правой — грешно. Собирай в бумажку и храим ноготки свои стрижениме, было бы чем на гору Сионскую, в царство небесное лезтъ». Немец смелася лед русский, русский изд немуде — и Алеша не знал, кому верить. «І орделявий студент, мещанский сын из Гансконенавидас Россию. «Что это за изык? — говаривал он.— Риторики и грамматики на этом изыке быть ие можеслами русские поты не в силах объясинть, что они в церкви читают. От русского изыка одио непросвещение и невучитают. От русского изыка одио непросвещение и немужество! О и всегда был илья и, пляный, еще пуще ругаск:

— Вы-де иичего не знаете, у вас все варвары! Собаки,

собаки! Гуидсфоты!.. 1

Русские дразинли немца «Мартынушкой — мартыну дрон и опоскам царю, что «вмест» обучения государя царевича, он, Мартын, подает ему элые приклады, сочиияет противиость к наукам и к обхождению с иностраильния». Алеше казалось, что оба дларык — и русский,

и иемец — одинаковые хамы.

Так иадоест, ему, бывало, Мартыи Мартынович за деиь, что исчью синтся в виде усченой мартышки, которая, по правилам европейских кумплиментов и учинств, кривляется перед Юности честивы зерцалом. Кругом стоят, как на стенах Золотой плалаты с иконописивым ликами, древие московские цари, патриархи, святители. А Мартышка сместех нада мими, ругается: «Собаки, собаки! Гундсфоты! Вы все инчего не знаете, у вас все варвары!» И чудится Алеше сходство этой обезанныей морды с искажениям судорогой, лицом не царя, и сбатюшки, а

Сукины дети, подлецы (нем. Hundsfott).

того, другого, страшиого двойника его, оборотия. И мохиатая дапа тянется к Алеше и хватает его за руку, и тащит.

И опять он проваливается, теперь уже на самый край света, на плоское взморье со мшистыми кочками ржавых болот, с бледиым, точно мертвым, солицем, с низким, точно подземным, небом. Эдесь все туманио, похоже на призрак. И он сам себе кажется призраком, как будто

умер давио и сошел в страиу теней.

Тринаддати лет записай царевни в соддаты бомбардирской роты и взят в поход под Нотебург. Из Нотебурга в Ладогу, из Ладоги в Ямбург, в Копорье, в Нарву, всиду таскают его за войском в обозе, чтоб приучить к воениям зкаерцициям. Почти ребенок, терпит ои со вврослыми опасности, лишения, холод, голод, бескоиечиую усталость. Видит кровь и грязь, все ужасы и мерзости войим. Видит отца, но мельком, издали. И каждый раз, как увидит — сердце замрет от безумной надежды: вот подойдет, подвовет, приласкает. Одно бы слово, один взор — и Алеша ожил бы, поиял, чего хотят от него. Но отцу все иекога: то шпата, то перо, то циркуль, то топор в руке его. Он воюет со "Шведом и вбивает первые сваи, строит первые домики Санкт-Питерсбурха.

«Милостивый мой Государь Батюшка, прошу у тебя, Государя, милости, прикажи о своем эдравии писанием посетить, мие во обрадование, чего всегда слышать усердно желаю.

Сынишко твой Алешка благословения твоего прошу и поклонение приношу. Из Питербурха. 25 августа 1703».

И в письмах, которые пишет под диктовку учителя, не смеет прибавить сердечного слова — ласки или жалобы. Одинокий, одичалый, запуганный, растет, как под забором полковых цейхгаузов или в канаве сорная трава.

Нарва взята приступом. Царь, праздиуя победу, делает смотр войскам, при пушечной пальбе и музыке. Царевнч стоит перед фроитом и видит издали, как подходит к иему юний великаи с веселым и грозным лицом-Это он, он сам — не двойник, не оборотень, а настоящий прежний родной батюшка. Сердце у мальчика бъется, замирает опять от безумной мадежды. Глаза их встретились — и точно молиня ослепила Алешу. Подбежать бы к отцу, броситься на шею, обиять и целовать, и плакать от радости.

Но резко и отчетливо, как барабаниая дробь, раздаются слова, подобные словам указов и артикулов:

- Сын! Для того я взял тебя в поход, чтобы ты вндел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть. то помин, что радости мало получншь, ежели не будешь моему понмеру следовать. Никаких тоудов не шади для блага общего. Но если разнесет мон советы ветер, и не захочешь делать то, что я желаю, то не признаю тебя своим сыном и буду модить Бога, чтоб Он тебя наказал и в сей. н в будущей жизни...

Отец берет Алешу за подбородок двумя пальцами и смотоит ему в глаза поистально. Тень пробегает по лицу Петоа. Как будто в пеовый раз увидел он сына: этот слабенький мальчик, с узкими плечами, впалою гоудью, упоямым и угрюмым взором — его единственный сын, наследник престола, завершитель всех его трудов и подвигов. Полно, так лн? Откуда взялся этот жалкий заморыш, галчонок в оранном гиезде? Как мог он родить такого сына?

Алеша весь сжался, съежился, как будто угадывал все, что думал отец, и был виноват перед инм неизвестною, но бесконечною виною. Так стыдно и страшно ему, что он готов разреветься, как маленький мальчик, в виду всего войска. Но, сделав над собой усилие, доожащим голоском лепечет заученное поиветствие:

 Всемилостивейщий государь батющка! Я еще слишком молод и делаю, что могу; но уверяю ваше величество, что, как покориый сын, я буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже сохрани вас на многне годы в постоянном здравни, дабы еще долго я мог радоваться столь знаменнтым родителем...

По наставлению Мартына Мартыновича, шляпу сняв «приятным образом, как смиренный кавалер», он делает

иемецкий «кумплимент»:

- Meines gnädigsten Papas gehorsamster Diener und Sohn! И чувствует себя перед этим исполином, прекрасиым, как юный бог, маленьким уродцем, глупою мартышкою.

Отец сунул ему руку. Он поцеловал ее. Слезы боызнули из глаз Алеши, и ему показалось, что отец с отврашением, почувствовав теплоту этих слез, отдернул руку.

Во время триумфального входа войск в Москву, 17 декабоя 1704 года, по случаю Нарвской победы, царевич шел в строевом Преображенском платье, с ружьем, как простой солдат. Была стужа. Озяб. чуть не замеоз. Во

Моего досточтимого батюшки покорнейший слуга и сын (нем.).

дворце, за обычной попойкой, первый раз в жизии выпиль стакан водки, чтобы согреться, и сразу охмелел. Голова закружилась, в глазах потемиело. Сквозь эту тьму, с мутно зелеными и красивыи, быстро вертящимися, переплетающимися крутами, видел жию только лицю батюшки, который смотрел на иего с презрительной усмещкого. Алеша почувствовал боль иестерпимой обиды. Шатажеь, встал он, подощел к отцу, посмотрел на иего исподлобыя, как затравленный волчонок, хотся что-то сказать, что-то сказать, что-то сказать, и овдруг побледиел, слабо вскрикиул, покачиулся и изгла но заруг побледиел, слабо вскрикиул, покачиулся и изгла кы отмуть дах мертвый.

Ш

 Уже времениая жизиь моя старостью кончается, безгласием, и глухотою, и слепотою. Того ради милости прошу уволить меня от ключарства, отпустить на покой во святую обитель...

Погруженный в воспоминания, царевич не слышал однообразно журчащих слов о. Ивана, который, выйдя из

кельи, сел снова рядом с инм на лавочку.

— Еще и домишко мой, и домовые пожитчонки, и рухледнико изаминий продал бы, и двух сироток, у меня живущих, племянинц монх безродных, управить бы в какой монастырь. А что приданого соберется, то принесть бы вкладу в обитель, дабы мие, грешному, не тупе ясти монастырские хлеба, и дабы то от меня приято было, как от вдовицы Евангельской две лепты. И пожить бы мие еще малое время в безмольни и в покаянии, доколе Божьим повелением не взят буду от задешиба в грядущую жизнь. А лета мои мию быть при смерти моей, понеже и родитель мой, в сих летах быв, проставился...

Очиувшись, как от глубокого сиа, царевич увидел, что давио уже иочь. Белые башии соборов сделались воздушио-голубыми, еще более похожими из исполикские цветы, райские лили. Золотые главы тускло серебрились в черио-синем звездиом небе. Млечный путь слабо мерцал. И в дуновении горией свежести, ровном, как дыхание спящего, сходило на землю предчувствие вечного сиа — тишии абескомечия».

Ис тишиной сливались медлению журчавшие слова о. Ивана:
— Отпустили б меня на покой во святую обитель,

 Отпустили 6 меня на покой во святую обитель, пожить бы в безмольни, доколе не взят буду от здешией в грядущую жизиь...

Он говорил еще долго, умолкал, опять говорил; ухо-

дил, возвоащался, звал царевича ужинать. Но тот инчего ие видел и не слышал. Опять смежил глаза и погоузился в забвенье, в ту темиую область между явью и сиом, где обитают тени поощлого. Опять пооходили перед инм воспоминанья — видения, обоаз за обоазом, как даниная цепь звено за звеном: и нал всеми паона одни ужасающий образ — отец. И как путинк, озираясь иочью с высоты пои блеске молнии, вдоуг видит весь пройденный путь, так он, пои стращиом блеске этого образа, видел 

Ему семиалнать дет — те годы, когда на поежних московских царевичей, только что «объявленных», люди съезжались смотоеть, как на «ливовище». А на Алешу уже взвален тоуд непосильный: ездит из города в город. закупает провиант для войска, рубит и сплавляет лес для Флота, строит фортеции, печатает кииги, льет пушки, пишет указы, набирает полки, отыскивает кроющихся недорослей под страхом смертиой казии, почти ребенок, иад такими же оебятами, как он, «без всякого паолона, чииит экзекуцию», сам накоепко смотоит за всем, «дабы фадьшиво не было», и посылает батющке точнейшие оеляции.

От немецких склонений к болверкам , от болверков к попойкам, от попоек к сыску беглых - голова кругом идет. Чем больше старается, тем больше требуют. Ни сооку, ии отдыху. Кажется, издохиет от усталости, как загианиая дошадь. И знает, что напрасно все — «на батюшку не угодит никто ничем».

В то же время учится, как школьник. «Недели две

будем твердить одного немецкого языка, чтоб склонениям в твердость было, а потом будем учить французского и арифметики. А учение бывает по вся дии»,

Наконец, надорвался. В январе 1709 года, в великие морозы, когда отводил из Москвы к отцу в Украйиу, в город Сумы, пять полков, которые сам набрал, и которые доджиы были участвовать в Подтавском бою, по доооге простудился, заболел и несколько недель пролежал без памяти — «отчаяи был в смерть».

Очиулся в солиечный день ранией весны. Вся комната залита косыми лучами желтого света. За окнами еще снежиме сугробы. Но с ледяных сосудек уже падают капли. Журчат весенине воды, и в небесах звенит, как колокольчик, песия жаворонка. Алеша видит над собой склоненное лицо батюшки, прежиее, милое, полное нежиостью.

Коепостным валам, бастновам,

Светик мой родненький, легче ли?..

Не имея сил ответить, Алеша только улыбается.

 Ну, слава Богу, слава Богу! — крестится отец благоговенно. — Помнловал Господь, услышал молнтвы мон. Теперь, небось, поправншься!

Царевич узнал впоследствин, что батюшка не отходил от него во время болезни, забросил все свои дела, ночей не спал. Когда становилось ему хуже, назначал молебствия и дал обет построить церковь во имя св. Алексия человека Божня.

Наступнан радостные медленные дни выздоровления. Алеше казалось, что ласки отца, как солнечный свет и тепло, испеляют его. В блаженной истоме, со сладостной слабостью в теле, целыми днями лежал неподвижно, смотрел и не мог насмотреться на простое величавое лицо батюшки, на светлые страшные милые очи, на прелестную, как будто немного лукавую, улыбку женственно-тонких, навилистых губ. Отец не знал, как приласкать Алешу, как угодить ему. Однажды подарил собственного изделия, точеную на слоновой кости табакерку, с надписью: Малое, только от доброго сердца. Царевич хранил ее долгие годы, и каждый раз, бывало, как взглянет на нее, - что-то острое, жгучее, подобное безмерной жалости к отцу, произит ему сердце.

В другой раз, тихонько гладя сыну волосы, Петр про-

говорна смущенно и робко, точно извиняясь:

— Ежели сказал я тебе, или сделал что огорчительное, то для Бога, не имей о том печали. Поости, Алеша. В тоудном житии и малая поотивность понводит в сеодце. А житне мое истинно тоудно: не с кем ин о чем подумать! Ни единого помощинка!...

Алеша, как бывало в детстве, обвил отцу шею руками, н весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепнул ему на ухо:

Батя милый, родненький, люблю, люблю!...

Но по мере того, как возвращался он к жизии, отец уходна от него. Словно положен был на них беспощадный зарок: быть вечно доуг доугу родными и чуждыми, тайно друг друга любить, явно ненавидеть.

И все пошло опять по-старому: сбор провнанта, сыск беглых, литье пушек, рубка лесов, строенье болверков, скитанье нз города в город. Опять работает, как каторжный. А батюшка все недоволен, все ему кажется, сын ленится - «дела оставнв, ходит за бездельем». Иногда Алеше хочется напомнить ему о том, что было в Сумах. Но язык не поворачивается.

«Зоон! Объявляем вам ехать в Дрезден. Между тем

приказываем, чтобы вы, будучи там, честио жили и прилежали больше учению, а именио языкам, геометрии и фортификации, также отчасти и политческих дел. А когда геометрию и фортификацию окоичишь, отпиши к иам».

В чужих краях жил покинутый всеми изгнаиником. Отец опять забыл о нем. Вспомнял, чтобы женить. Невеста, дочь Вольфенбюттельского герцога Шарлотта, ие иравилась царевичу. Ему ие хотелось жениться на иноземке. «Вот жену мие на шею чертовку навизали!»— ругался оні, появий.

Перед свадьбою должен был вести унизительный торг о приданом. Царь старался оттягать у немцев каждый грош.

Прожив с женою полгода, покинул ее для новой «волокиты»: из Штетина в Мекленбург, из Мекленбурга в Або, из Або в Новгород, из Новгорода в Ладогу — опять бесконечная усталость, бесконечный страх.

Этот страх перед каждым свиданьем с отцом возрастал до безумного ужаса. Подходя к дверям батюшкиной комнаты, царевич шептал, крестясь: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его»; бессмысленио твердим урок навитации, не в силах запоминть варварских слов: круп-камеры, балл- вегерсы, гайген-блокены, анкар-штоки и щупал на груди ладанку, подарок ияни, с иаговорениою травком, вмятою в воск, и бумажкою, на которой написан был древиий заговор — для умягчения сердца родительском:

«На велик день я родился, тыном железиым оградился и пошел я к своему родимому батюшке. Загиевался мой родимый родушка, ломал мои кости, щипал мое тело, топтал меня в иогах, пил мою кровь. Солице ясиое, звезды вестьлые, море тихое, поля желтые— все вы стоите смирио и тико; так был бы тих и смирен мой родимый батюшка, по вся дин, по вся дин, по вся чась, в нощи и полунюци».

 Ну, брат, иечего сказать, изрядная фортеция! разглядывая поданиый сыном чертеж, пожимал плечами отец.— Многому ты, видио, в чужих краях научился.

Алеша окончательно терялся, пугался, как провнинвшийся школьник перед розгою.

Чтоб избавиться от этой пытки, принимал лекарства, «притворял себе больным».

Ужас превращался в неиависть.

Перед Прутским походом царь тяжело заболел — «не чаял живота себе». Когда царевич узиал об этом, у иего впервые промелькиула мысль о возможиой смерти отца,

вместе с радостью. Он нспугался этой радостн, отогнал ее, но истребить не мог. Она пританлась где-то в самой

глубине души его, как зверь в засаде.

Однажды, во время попойки, когда царь, по обыкновению, ссорил пьяных, чтоб узнать из перебранки тайные мысли своих приближенных, царевич, тоже пьяный, заговорил о делах государственных, об утнетении народа.

Все притихли, даже шуты перестали галдеть. Царь слушал винмательно. У Алеши сердце замирало от надежды:

что, если поймет, послушает?

— Ну, полно врать!— вдруг остановил его царь, с тою усмешкою, которая была так знакома и ненавистна Алеше.— Вижу, брат, что ты полнтичные и гражданские дела столь остро знаешь, сколь медведь играть на органах...

И, отвернувшись, сделал знак шутам. Они опять загалдели. Киязь Меншиков, пьяный, с другими вельмо-

жами пустнася в паяс.

Царевнч все еще что-то говорна, крнчал срывающимся голосом. Но отец, не обращая на него внимання, притопывал, прихлопывал, подсвистывал плящущим:

Тары-бары, растобары, Белы сиеги выпадали, Серы зайцы выбегали. Ой, жги! Ой, жги!

И анцо у него было солдатское, грубое — анцо того, кто писал: «неприятелю от нас добрый трактамент был, что и младенцев немного оставили».

Запыхавшийся от пляски Меншиков остановился вдруг перед царевичем, руки в боки, с наглою усмешкою, в ко-

торой отразилась усмешка царя.

— Эй, царевичі — крикиул светлейший, произнося «царевич», по своему обыкновению, так, что выходило «псаревич», — Эй, царевич Федул, что ты губы надул? Ну-ка, с нами поплящи!

Алеша побледнел, схватнася за шпагу, но тотчас опоминася и, не глядя на него, проговорна сквозь зубы:

— Смерд!..

— Что? Что ты сказал, щенок?...

Царевич обернулся, посмотрел ему прямо в глаза н произнес громко:

— Я говорю: смерд! Смерда взгляд хуже бранн...

В то же мгновение мелькиуло перед Алешею искаженное судорогой лицо батюшки. Он ударил сына по лицу так, что кровь полилась изо рта, из носу; потом схватил его за горло, повалил на пол и начал душить. Старые

сановники, Ромодановский, Шереметев, Долгорукне, которым царь сам поручна удерживать его в припадках бещенства, бросились к нему, ухватили за руки, оттащили от сына — боялись, что убьет.

Дабы чучнить сатисфакцию» светлейшему, царсвича выпчали из дома и поставили на караул у дверей, как ставят в угол школьника. Бъма звиняя ночь, моро я выога. Он — в одном кафтане, без шубы. На лице слезы и кровь замерзали. Вьюга въма, кружилась, точно пела и плясала, пьяная. И за освещенными окнами дома, тоже плясала и пела пъяная старая шутика, князь-итуменья Ржевская. С ликим воем вьюги сливальска, исслика постаку.

> Меня матушка плясамши родила, А крестили во царевом кабаке, А купали во зелеными вине.

Такая тоска напала на Алешу, что он готов был размозжить себе голову о стену.

Вдруг, в темноте, кто-то сзади подкрался к нему, накниул на плечи шубу, потом опустился перед ини на коленн и начал целовать ему руки—точно лизал их ласковый пес. То был старый солдат преображенской гвардии, случайный товарици Алеши по караулу, тайный раскольник.

Старик смотрел ему в глаза с такою любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою, и плакал, н шептал, словно модился за него.

— Государь царевнч, свет ты наш батюшка, солнышко красное! Снротка бедненький— ни отца, ни матери. Сохрани тебя Отец Небесный, Матерь Пречистая!..

храни теоя Отец Гнеоссиви, Матерь Пречистая!..
Отец бивал Алешу не раз, и без чинов кулаками, и по чину дубникою. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому, по Домострою о. Сильвестра, советника царя Грозного, сыночобийца.

«Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, донележе ростет; аще бо жезлом его бнешн, то не умрет, но здравее будет».

Алеша чувствовал животный страх побоев — «убьет, искалечит» — но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость, «Ну, что ж, бей Не меня, себя срамишь»— как будто говорил он отцу, глядя на него бесконечно-покорным и бесконечно-дерзким вязглядом.

Но, должно быть, отец догадался об этом; он прекратил побон и придумал элейшее: перестал говорить с инм вовсе. Когда Алеша-сам заговаривал,— молчал, точно ие слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчаине длилось иедели, месяцы, годы. Он чувствовал его всегда, везде, и с каждым дием оно становилось все иестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшиее всяких побосв. Оно казалось ему медлениым убийством такою жестокостью, которой не простят ин люди, ин Бог.

Это молчание было конец всего. Дальше — ничего, кроме мрака, и во мраке — мертве, неподравняме, точна камениая маска, лицо батюшки, каким видел он его в последний раз. И мертвые слова из мертвых уст: «Яко уд гангренный отску, как со элодеем поступлю!»

Нить воспоминаний оборвалась. Он очиулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха; так же синеют белые башин соборов; золотые главы тускло серебрятся в черном звездном иебе; масчый путь слабо мерцает. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, с иеба на землю сходит предчувствие вечного сна — тишниа бесконечная.

∐аревич испытывал в это мгиовение как будто усталость всей своей жизии; спину, руки, ноги, все члены ломило: кости ныли от усталости.

Хотел встать, ио ие было сил, только руки подиял к иебу и простоиал, точио позвал Того, Кто мог ответить:

Боже мой! Боже мой!...

Но инкто ие ответил. Молчаиье было на земле и на иебе, как будто и Отец Небесиый покинул его, так же, как земной.

Он закрыл лицо руками, склоиился головой на каменную лавку и заплакал, сначала тико, жалобию, как плачут брошениые дети; потом — все громче и громче, все безумнее. Рыдал и бился головой о камии и кричал от боиды, от звозмущения, от ужаса. Плакал о том, что ист отца — и в этом плаче был воплы Голгофы, вечини воплы Сына к Отцу:

Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил? Вдруг услышал, как тогда, зимиею иочью, на карауле, что кто-то в темноте подошел к иему, склоиился и обиял. То был о. Иваи, старый ключарь Благовещенский.

— Что ты, родимый? Господь с тобой! Кто обидел

тебя, светик мой?..

— Отец!.. Отец!..— мог только простонать Алеша. Старик понял все. Тяжело вздохиул, помолчал, потом зашептал с такою безнадежною покорностью, что, казалось, устами его говорит сама дряхлая мудрость веков. — Что делать. Алешенька? Смирись, смирись, дитико! Плетью обуха не перешибешь. С царем не поспоришь. Бог на небе, царь на земле. Несудима воля царская. Одному Богу государь ответ держит. А он тебе не только царь, но и отец богодания и...

 Не отец, а злодей, мучитель, убийца! – крикиул Алеша. – Будь он проклят, будь он проклят, изверг!..

 Государь царевич, ваше высочество, не гиеви Бога, не говори слов неистовых! Велика власть отчая. И в Писании сказано: чти отца своего...

Царевич перестал вдруг плакать, быстро обериулся

и посмотрел на старика долго, пристально.

— А ведь и другое тоже, батька, в Писании сказано: не прицяль вложити мир, но реть и нож — прицяль разлучити человска сына от отда. Съмшинць, старик? Господь разлучил меня от отда моего! От Господа я — рать и нож в сердце родшаго мя, я — суд и казиьему от Господа! Не за себя я восстал, а за церковь, за царство, за весь народ христнанский! Ревиуя, поревиовал о Господе! И ие смирюсь, ие покорюсь ему — даже до смерти! Тосно мам обоим в мире! Или ои, или и!..

С лицом, искажениым судорогой, с трясущейся инжиею челюстью, с глазами, горящими грозным отием, он стал похож на отца внезапным, точно призрачным, сходством.

Старик смотрел на него в ужасе, как на одержимого, и крестил его, и сам крестился, и качал головою, и шамкал дряхлыми устами слова дряхлой мудрости:

Смирись, смирись, дитятко! Покорись отцу!..

И казалось, древиие стеиы Кремля, и дворцы, и соборы, и самая земля с гробами отцов — здесь все повто-

ряло: «Смирись, смирись!»

Когда царевич вошел в дом ключаря Благовещенского, сестра его, Алешина кормилица, старушка Марфа Афанасьевия, взглянув на лицо его, подумала, что он болен. Она еще больше перепуталась, когда он отказался от ужима и прошел. прямо в спальню. Старушка хогела было изпольть его липовим цветом и изгереть камфарово с вимым духом. Чтоб успокоить ее, он должен был принять водик-апоплектики. Собственными руками она уложила его в постель, магкую-премяткую, с целою горою пуховиков и подушек, в такой он уже давио не спал. Так мирои теплилась дампада перед образом; велао таким знакомим запахом сушеных декарственных трав, кипариса и ладама; так усмінителен был шепот старушки, которая ксазывала старые детские сказки об Иване царевиче и

сером волке, о петушке-волотом-гребешке, о лапте, пузыре да соломнике, что хотели вместе реку перейти, соломника сломалась, лапоть потонул, а пузырь дулся, дулся и лоппул; — что Алеше кавалось сквозь дремогу, будто бы ом, маленикий мальчик, лежит в своей постельке, у бабушки в тереме, и всего, что было, ие было, и ие Марфа Афанальсвива, а бабушка склоинется мад ими, укрывает его, укутывает, укручивает, и крестит, и шепчет: «Спи, свет Олешенька, спи с Богом, дитятко». И тяхо, тяхо. И Сирии, птица райская, поет песии царские. И слушая сладкое пение, он, точну мумодет, засышает вечямы симо без новидений.

Но перед утром приснилось ему, будто бы идет он в Кремле, по Красной площади, среди народа, совершая Шествие на Осляти в Неделю Ваий — Воскоесение Веобное. В большом парском наряде, в златой поофире, златом венце и бармах Мономаха, ведет за повод Осля, на котором сидит патриарх, старенький-старенький, седенький, весь белый, светлый от седины. Но вглядевшись пристальиее, Алеша видит, что это не старик, а юноша в одежде белой, как сиег, с лицом, как солице, - Сам Хоистос, Народ не видит или не узнает Его. У всех лица стращиме, сеоые, землистые, как у покойников. И все молчат — такая тишина, что Алеша слышит, как бъется его собствениое сердце. И небо тоже страшное, полное трупною серостью, как перед затмением солица. А под ногами у него все вертится горбун, в треуголке, с глиняной тоубкою в зубах, и дымит ему поямо в нос вонючим голландским канастером, и что-то лопочет, и нагло ухмыляется, указывая пальцем туда, откуда доносится растущий, приближающийся гул, подобиый гулу урагана. И видит Алеша, что это - встречное шествие: протоднакои всепьянейшего собора, царь Петр Алексеевич, ведет за повод, вместо осляти, иевидаиного зверя; на звере сидит некто с темиым ликом; Алеша рассмотреть его не может, но кажется, что он похож на плута Федоску и на Петьку-вора. Петьку-хама. только стоашиее, гиусиее обоих: а перед инми-бесстыжая голая девка, не то Афроська, не то петербургская Венус. Встречное шествие, звоият во все колокола и в самый большой, на Иване Великом, называемый Ревутом. И народ кричит, как на бывшей свадьбе киязя-папы. Никиты Зотс

— Патриарх женился! Патриарх женился! Да эдр.

ствует патриарх с патриаршею!

И падая ииц, поклоняется Зверю, Блудиице и Хаму Грядущему:

Осаина! Осаина! Благословен Грядый!

Пожниутый всеми, Алеша — один со Христом, среди обезумевшей черни. И дикое шествые мчится прямо на инк, с криком и гиком, с мраком и смрадом, от которого черпеет золото царских одежд и саммое солице Анка Христова. Вот налетят, раздавят, растопчут, все сметут — и станет на месте святом меозость задитетения.

Вдоуг все исчездо. Он на берегу широкой пустынной оеки, как будто на большой доооге из Польши в Укоайиу. Поздини вечео поздней осени. Моковій сист. чеоная гоязь. Ветер срывает последние листья с дрожащих осии. Нищий в дохмотьях, озябший, посиневший, просит жалобио: «Христа ради, копеечку!» — «Вишь, клейменый, — думает Алеша, глядя на руки и ноги его с кровавыми язвами.— должио быть, беглый из рекрут». И так жалеет «малаго озяблаго», что хочет дать ему не колеечку, а семь гульденов. Вспоминает во сие, что записал в путевом диевиике, среди прочих расходов: «22 иоября — За перевоз через реку 3 гульдена; за постой в жидовской корчме 5 гульденов; малому озяблому 7 гульденов». Уже протягивает руку нищему — вдруг чья-то грубая рука ложится иа плечо Алеши, и грубый голос, должио быть, караульиого солдата пои шлагбауме, говорит:

— За подаянье милостыни штрафу пять рублев, а инщих, бив батожьем, и ноздри рвав, ссылать на Рогервик. — Смилуйся,— молит Алеша.— Лисицы имеют иоры,

и птицы — гиезда, а Сей не имеет, где приклонить голову...
И вглядываясь в малого озяблого, видит, что лицо

Его, как солнце, что это — Сам Христос.

IV

«Мой сын!

Понеже, когда прощался я с тобою и спращивал тебя о резолюции твоей иа известное дело, иа что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можещь за слабостью своею и что в монастырь удобнее желаещь; но я тогда тебе говорил, чтобы еще ты подумал о том гораздо и писал ко мие, какую возьмещь резолюцию, чего я ждал сны месящев; но по я поры мичего о том не пищешь. Того для, имие (понеже время довольное на размышление имел), по получении сего письмы, лемедленно резолюцию возыми — или первое, или другое. И буде первое возъмещь, то более исдели ие мещкай, приезжай сюда, ибо еще можещь к действам поспеть. Буде же другое возъмещь, то отпиши, кудм и в которое время, и день (дабы покой имел в своей смости, чего от тебя ожидата могу).

А сего доиосителя пришли с окоичаннем: буде по первому то когда выедещь из Питербурха; буде же другое, то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие коиечно учниено было, нбо я вижу, что только воемя пооводищь в обыкновенном своем неплодии».

Курьер Сафонов привез письмо из Копенгагена на мызу Рождествено, куда царевич вериулся из Москвы.

Ои ответил отцу, что едет к иему тотчас. Но инкакой оезолюции ие взял. Ему казалось, что тут не выбор одного на двух — или постричься или исправить себя к иаследству — а только двойная довушка: постричься с мыслыю, что клобук-де не гвоздем к голове прибит, значило дать Богу аживую клятву — погубить душу; а для того, чтобы исправить себя к наследству, как требовал батюшка, нужио было сиова войти в утробу матери и сиова родиться.

Письмо не огорчно и не испугало царевича. На него иашло то бесчувственное н бессмысленное оцепененне, которое в последнее время все чаше находило на него. В таком состоянни он говорна и делал все, как во сие, сам ие зиая, что скажет и сделает в следующую мниуту. Страшиля легкость и пустота были в сердце — ие то отчаяниая тоусость, не то отчаяниая дерзость.

Он поехал в Петербург, остановился в доме своем у церкви Всех Скорбящих и велел камердинеру Ивану Афаиасьеву Большому «убрать, что надобно в путь против прежиего, как в иемецких краях с ним было».

К батюшке изволншь ехать?

 Еду, Бог зиает, к иему или в сторону,— проговорна Алексей вяло. — Государь царевич, куда в стороиу?— нспугался

наи притворился Афанасыч испуганным.

 Хочу посмотреть Венецию...—усмехнулся было царевнч, ио тотчас прибавна уныло и тихо, как будто про себя:

— Я не ради чего ниого, только бы мие себя спасти... Одиако ж, ты молчи. Только у меня про это ты знаешь. ла Кикии...

— Я тайиу твою хранить готов, — ответна старик со своею обычной угрюмостью, под которою, одиако, светнлась теперь в глазах его бесконечная предаиность.— Только иам беда будет, когда ты уедешь. Осмотрись, что делаешь...

 Я от батюшки не чаял к себе присылки быть, продолжал царевнч все так же сонио н вяло.— И в уме моем того не было. А теперь вижу, что мне путь правит Бог. А се, и сои я ныне видел, будто церкви строю, а то зиачит — путь достронть...

И зевнул.

 Многие, ваша боатья,— заметил Афанасыну, спасалися бегством. Однако в России того не бывало, и иикто не запоминт...

Прямо на дому царевич поехал к Меншикову и сообщил ему, что едет к отцу. Князь говорна с иим ласково. Под конец спросил:

— А где же ты Афросинью оставишь?

 Возьму до Риги, а потом отпушу в Питеобуру. ответна царевну наугал, почти не думая о том, что говорит: он потом сам удивнася этой безотчетной хитрости.

— Зачем отпускать? — молвил киязь, заглянув ему поямо в глаза. — Аучше возьми с собою...

Если бы паревну был винмательнее, он удивился бы: не мог не знать Меншиков, что сыну, который жедал «исправить себя к наследству», нельзя было явиться к батюшке в лагерь «для обучення воннских действ» с непотребною девкою Афроською. Что же значили эти слова? Когда впоследствин узнал о них Кикии, то внушил царевнчу благодарить князя письмом за совет; «может-де быть, что отец найдет письмо твое у князя н будет иметь о ием суспект. в твоем побеге».

На прощание Меншиков велел ему зайти в Сенат,

чтобы получить паспоот и деньги на дорогу.

В Сенате все старались наперерыв услужить царевнчу, как будто желали тайно выразить сочувствие, в котором нельзя было признаться. Меншиков дал ему на дорогу 1.000 чеовонных. Госпола Сенат назначили от себя доугую тысячу и тут же устроили заем пяти тысяч золотом и двух медкими деньгами у обер-комиссара в Риге. Никто не спрашивал, все точно сговорилнсь молчать о том, на что царевичу может понадобиться такая куча денег.

После заседания киязь Василий Долгорукий отвел его

в сторону.

— Елешь к батюшке?

— А как же быть, киязь?

Долгорукий осторожно оглянулся, приблизил свои толстые, мягкие, старушечьи губы к самому уху Алексея и шепиул:

 Как? А вот как: взявши шлык да в подворотню. шмыг, поминай как звали — был не был, а и след простыл, по пусту месту хоть обухом бей!..

И помодчав, прибавна, все так же на ухо шепотом:

 Кабы не государев жестокий нрав да не царица, я бы в Штетин первый изменил, лытка бы задал!

Он пожал оуку паревнчу, и слезы навернулись на хитоых и добоых глазах стаонка.

Подозрение (от франц. suspect).

 Ежели в чем могу впредь служить, то рад хотя бы и живот за тебя положить...

 Пожалуй, не оставь, князенька! — проговорил Алексей, без всякого чувства и мысли, только по старой привычке.

Вечером ои узнал, что вернейший из царских слуг, князь Яков Долгорукий посылал ему сказать стороной, чтоб он к отцу не ездил: «худо-де ему там готовится».

На следующее утро, 26 сентября 1716 года, царевич выехал из Петербурга в почтовой карете, с Афросиньей и братом ее, бывшим крепостным человеком, Иваном Федоровым.

Он так и не решил, куда едет. Из Риги, одиако, взял с собою Афросинью дальше, сказав, что «велено ему ехать тайно в Вену, для делания адианцу против Турка, и чтобы там жить тайно, дабы не сведал Турок».

В Либаве встретил его Кикии, возвращавшийся из Вены.

- Нашел ты мне место какое? спросил его царевич.
- Нашел: поезжай к цесарю, там ие выдадут. Сам цесарь казал вице-канцлеру Шенборну, что примет тебя, как сына. Царевич спросил:

- Когда ко мне будут присланные в Даициг от ба-

тюшки, что делать?

— Уйди иочью,— ответил Кикин,— или возьми детину одиого; а багаж и людей брось. А ежели два присланы будут, то притвори себе болезиь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди.

Заметив его нерешительность. Кикин сказал:

— Попомии, царевич: отец не пострижет тебя ныне, хотя 6 ты и хотел. Ему друзья твои, сенаторы приговорили, чтоб тебя ему при себе держать неотступио и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, поиеже-де тоуда не понесещь. И отец сказал: хорошо-де так. И рассуждал ему киязь Меншиков, что в чериечестве тебе покой будет и можешь долго жить. И по сему слову, я дивлюсь, что давио тебя не взяли. А может быть, и то сделают: как будешь в Дацкой земле, и отец, под протекстом обучения, посадя на один воинский свой корабль, даст указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы тебя убить, о чем из Копенгагена есть ведомость. Для того тебя ныие и зовут, и, кроме побегу, тебе спастись инчем нельзя. А самому лезть в петлю — сие было бы глупее всякого скота! заключил Кикин и посмотрел на царевича пристально:

— Да что ты такой сонный, ваше высочество, словно не в себе? Аль не можется?

Устал я очень, — ответил царевич просто.

Когда они уже простились и разошлись, Кикии вдруг вернулся, догнал его, остановил и, глядя ему прямо в глаза, проговорил медлению, упирая на каждое слово -- и такая уверенность была в этих словах, что у паревича, несмотря на все его равиодушие, мороз пробежал по телу:

 Буде отец к тебе пришлет кого тебя уговаривать, чтоб ты вериулся, и простить обещает, то не езди: он тебе

голову отсечет публично.

При отъезде из Либавы Алексей точно так же ничего не решил, как при отъезде из Петербурга. Ои, впрочем, надеялся, что и решать не придется, потому что в Данциге ждут посланные от батюшки. С Данцига дорога разделялась на две: одна на Копенгаген, другая через Бреславль на Вену. Посланных не оказалось. Нельзя было медлить решением. Когда хозяни вирцгауза 1, где царевич остановился на ночь, поищел вечером спросить, куда ему угодно заказать лошадей на завтоа, он посмотоел на него с минуту рассеянию, как будто думал о другом, потом произиес, почти не сознавая, что говорит:

В Бреславль.

И тотчас же сам испугался этого слова, которое решало судьбу его. Но подумал, что можно перерешить утром. Утром лошади были поданы, оставалось сесть и ехать. Ои отложил решение до следующей станции; на следуюшей станции — до Франкфурта-на-Одере, во Франкфурте до Цибингена, в Цибингене до Гросена — и так без конца. Ехал все дальше и уже не мог остановиться, точно сорвался и катился вииз по скользкой коуче. Та же сила страха, которая прежде его удерживала, теперь гиала вперед. И по мере того, как он ехал, страх возрастал. Он понимал, что бояться нечего — отец еще не мог знать о побеге. Но страх был слепой, бессмысленный. Кикин снабдил его ложиыми пасами. Царевич выдавал себя то за польского кавалера Кременецкого, то за полковника Коханского, то за поручика Балка, то за купца из русской армии. Но ему казалось, что хозяева виригаузов, лаидкучера, фурманы, почтмейстеры - все знают, что он русский царевич и бежит от отца. На ночевках просыпался и вскакивал в ужасе от каждого шороха, скрипа шагов и тоеска половицы. Когда одиажды в полутемную столовую, где он ужинал, вошел человек в сером кафтане, похожем на дорожное платье отпа, и почти такого же оо-

Здесь: гостиница, постоялый двор (нем. Wirtshaus).

ста, как батюшка, царевичу сава не сделалось дурио. Всюду мерещильсе му шиновы. Шедрость, с которою он сыпал деньгами, действительно, внушала подозрение бережлявым немцам, что они имеют дело с особою царственной крови. На экстрапочтах давали ему лучших лошадей, и кучера гиали их во всеь опор. Раз в сучерки, когда он увидел ехавшую сзади карету, ему представилось, что это пология. От по-обещал фурману на водку десть гульденов. Тот поскакал сломя голову. На повороте ось заценнал за камень, колесо отскочило. Должим были остановиться и вымезти. Ехавшие садан настипаль. Царевич так перепутался, что хогел бросить все и уйти с Афросиньей пешком в лес, чтобы спрататься. Он учес тация, се за руку. Она садав сто ддержала.

Проехав Бреславль, он уже почти ингде не останавливался. Скакал днем и ночью, без отдыха. Не спал, не ел. Горло сжимала судорога, когда он старался проглочить кусок. Стоило ему задремать, чтобы тотчас проснуться, вздрогнув всем телом и обливаясь холодими потом. Хого лось умереть, нан сразу быть пойманным, только бы из-

бавиться от этой пытки.

Наконец, после пяти бессонных ночей, заснул мертвым сном.

Проснулся в карете ранним, еще темным утром. Сон освежна его. Он чувствовал себя почти бодрым.

Рядом с ним спала Афросиныя. Было холодию. Он укувестимй маленький город с высокими узкими домами и тесными улицами, в которых отдавался гулко грохот колес. Ставин быль заперты; должно быть, все спали. Посередине рыночной площади, перед ратушей, журчалы струн фонтаны, стекая с краев велено-минстой каменной раковини, которую поддерживали плечи сгорбленных тритонов. Лампада теплилась в углублении стенм перед Мадонною.

Проехав город, поднялись на холм. С холма дорога спускалась на широкую, састка отлогую равиниу. Карета, запряжениям шестеркою цугом, мчалась, как стрела. Колеса мятко шуршали по влажной пили. Виняу еще лежал 100 ной туман. Но вверху уже светлело, и туман, оставляя на сухих былинках цепкие инти партины, униванные каплями росм. точно бисером, подымалел, как занаваес. Открылось голубое небо. Там осениям станица журавлей, озарениял первым лучом на земле еще не взошедшего солица, летела с призывными криками. На краю равнины синели горы; то были поры Богемии. Вдруг серскум изза них ослепляющий луч прямо в глаза царевичу. Солице всходило — и радость подымалась в душе его, ослепляющая, как солице. Бог спас его, никто, как Бог!

Он смеялся и плакал от радости, как будто в первый раз видел землю, и небо, и солице, и горы. Смотрел на журавлей — и ему казалось, что у него тоже крылья, и что он летит.

Свобода! Свобода!

V

Курьер Сафонов, посланный из Петербурга вперед, донес государю, что вслед за иние дег царевич. Но прошла вам ежегца, а он не являлся. Царь долго не верил, что сын бежал — «куда ему, не посмет» [— но, наконец, поверил, разослал по всем городам сміщиков и дла резиденту в Вене, Авраму Вессловскому, собственноручный указ: «Надлежнт тебе проведавить в Вене, в Риме, в Неаполе, Милане, Сардинин, а также в Швейцарской земле. Где проведаещь сына нашего пребмвание, то, разведав от мо подланию, ехать и последовать за ним во все места, и тотчас о том, чрез нарочные стафеты и курьеров, писать к наку, а себя содержать вескма тайно».

Веселовский, после долгих понсков, напал на след. 
«След идет до сего места,— писал он царю из Вены.— 
Известный подполковнык Коханский стоял в вирцгаузе 
Черного орла, за городом. Кельнер сказывает, что он прызнал его за некоторого знатного человека, понеже платил 
деньги с великою женерозите и показался-де подобен 
царю московскому, яко бы его сыи, которого царя видел 
заесь, в Вене».

Петр удивился. Что-то странное, как будто жуткое, было для него в этнх словах: «показался подобен царю». Никог-

«Только постояв один сутки в том месте,— продолжал Веселовский,— вещи свои перевез на наемном фурмане; а сам на другой день, заплатя иждивенне, пешком отошел от них, так что они неизвестим, не отъехал ли кудм. А будчи в том вирцгаузе, кулил готовое мужское платъе кофейного цвету своей жене, и оделась она в мужкой убор». Далее след исчезал. «Во всех здешних вирцгаузах и почтовых дворах, и в партикуляримх и публичных домах спрашивал, но ингде еще допроситься не мог; также через шпнонов искал; ездил ол авум почтовым до-

Щедрость (франц. générosité).

рогам, ведущим отсюда к Итални, по тирольской да кариитийской: никто не мог дать мне известия».

Царь, догадываясь, что царевича прииял и скрыл в своих владениях цесарь, послал ему из Амстеодама письмо:

«Пресветлейший, державиейший Цесарь!

Я поннужден вашему цесарскому величеству с сердечиою печалью своею о иекотором мне нечаянио случившемся случае в доужебнобратской конфиденции объявить, а нменно о сыие своем Алексие, как оный, яко же чаю вашему величеству, по имеющемуся ближайшему свойству не безызвестно есть, к высшему нашему неудовольству, всегда в противном нашему отеческому наставлению являлся, також и в супружестве с вашею сродницею непорядочно жил. Пред иескольким временем, получа от нас повеление, дабы ехал к нам, чтобы тем отвлечь его от непотребиого житня и обхождения с непотребными дюдьмн. — не взяв с собой инкого из служителей своих, от нас ему определениых, но понбрав несколько молодых людей.с пути того съехав, иезнамо куды скрылся, что мы по се время не могли уведать, где обретается. И понеже мы чаем, что он к тому превратному намерению, от некоторых людей совет прнияв, заведеи, и отечески о ием сожалеем, чтоб тем своим бесчинным поступком не наиес себе невозвратной пагубы, а наипаче не впал бы каким случаем в руки непонятелей наших, того ради, дали комиссию резиденту иашему при дворе вашего величества пребывающему, Веселовскому, онаго сыскнвать н к нам привезть. Того ради, просим вашего величества, что ежели он в ваших областях обретается тайно или явио, повелеть его с сим нашим резидентом, придав для безопасного проезду несколько человек ваших офицеров, к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли, чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязии. Мы поебываем пои сем

вашего цесарского величества верный брат

Петр»

В то же время доведено стороною до сведения цесаря, что, ежели не выдаст он царевича по доброй воле, царь будет искать его, как изменинка. «вооруженною рукою». Каждое известие о сыне было оскорблением для царя. Под лицемерным сочувствием сководлю тайное злорадство

Евоопы.

«Некий генерал-манор, возвратившийся сюда из Гаиновера,— доносил Веселовский,— будучи при дворе, говорил мис явно, в присутствии мекленбургского посланинка сожалея о болезии, приключившейся вашему величеству от печалей, из коих знатиейшая та, что-де ваш кроипринц «невидим учинился»; а по-французски в сих терминах: Пе ste clipsé. Я спросил, от кого такую фальшивую ведомость имеет. Отвечал, что ведомость правдивая и подлигиая; я слышал ее от гаиноверских министров. Я возражал, ито это клевета по злобе гаиноверского двора».

«Цесарь имеет не малый резон кронпринца секундовать . - сообщал Веселовский мнение, открыто высказываемое при чужеземных дворах, - поиеже-де оный кронпринц прав перед отцом своим и имел резон спастись из земель отцовых. Виачале, будто, ваше величество, вскоре после рождения царевича Петра Петровича, принудили его силою дать себе реверс, по силе коего он отрекся от короны и обещал ретироваться во всю свою жизнь в пустыню. И как ваше величество в Померанию отлучились. и видя, что ои, по своему реверсу, в пустыню не пошел, тогда, будто, вы вымыслили иной способ, а именно призвать его к себе в Дацкую землю и под претекстом2 обучения, посадя на один воинский свой корабль, дать указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтоб его, царевича, убить. Чего ради принужден был от такой беды уйти».

Царю доносили также о тайных переговорах цесаря, который, по родству по участию к страданиям царевича и по великодушию песарского дома к невинно гонимым, дал сыну царя покровительство и защиту», спращивал английского короля, не намерен ли и он, «как курфирст и родственник браумивейтского дома, защищать принца», причем указывалось на «бедственное положение — miseranda солditio — доброго царевича», и на «явное и непрерывное тиранство отца — clara et continua paterna tyrannidis, не без подозрения яда и подобных русских galanterien <sup>\*</sup>».

Сын становился судьею отца.

А что еще будет? Царевич может сделаться оружием в руках неприятельских, зажечь мятеж внутри России, поднить войною всю Европу — и Бог весть, чем это кончится. «Убить, убить его мало!»— думал царь в ярости.

Но ярость заглушалась другим, доселе иеведомым чувством: сый был страшен отцу.

Помочь (франц. seconder).
2 Предлог (франц. prétéxte).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Иронич. «учтивостей, галантностей» (нем.).

## КНИГА ШЕСТАЯ

## ЦАРЕВИЧ В БЕГАХ

1

Царевич с Евфросиньей катались в лодке лунною ночью по Неаполитанскому заливу.

Он испытывал чувство, подобное тому, которое рождает музыка: музыка — в трепете лунного золота, что протяпулось, как отненный путь, по воде, от Позильнию до края небес; музыка — в ропоте моря и в чуть съмно ном дыхании ветра, приносившего, вместе с морскою соленою свежестью, благоухание апельсинных и лимонных рощ от берегов Сорренто; и в серебристо-лазурных, за месячной мглою, очертаниях Везувия, который курплож белым дамом и вспыхивал красным отнем, как потухающий жертвенник умерших, воскресших и вновь умерших богов.

 Маменька, друг мой сердешный, хорошо-то как! прошентал царевич.

Евфросинья смотрела на все с таким же равнодушным видом, как, бывало, на Неву и Петропавловскую коепость.

 Да, тепло; на воде, а не сыро, — ответила она, подавляя зевоту.

Он закрыл глаза, и ему представилась горинца в доме Вяземских на Малой Охте; косме лучи весениего вечернего солида; дворовая девка Афроська в высоко подоткнутой юбке, с гольми ногами, низко нагнувшись, моет мочалкою пол. Самая обыкновенная деревенская девка из тех, о которых парии говорят: вишь, ядреная, кругла, вста, как мытая репка. Но иногда, глядя на нее, вепоминал он о виденной им в Петергофе у батюшки старинной голландской картине — Искушение св. Анточия: перед отшельником стоит голая рыжая дъяволица с раздюснизми козыми копытами на пократых шерстью ногах, как у самки фавна. В лице Ефоросивым — в слишком полных губах, в немного вздернутом носе, в больших светамъх главах с поволокою и слегка скошенным, удлиненным разрезом — было что-то козъе, дикое, невиннобесстыдное. Вспоминал он также изречения старых книжников о бесовской предести жен: от жены начало греху, и тою мы все умираем; в отонь и в жену впасть едино есть.

Как это случилось, он и сам не знал, но почти сразу по-

Она бъла и здесъ, на Неаполитанском залине, все та же Афроська, как в домике на Малой Охте; и здесъ точно так же, как, бъввало, сиди по праздникам на завалинке с дворнею,— грызла, за неимением подсолузото ведровне орешки, въпледъввая скорлупу в дунно-золотъе волин: только, наряженная по французской моде, в мушках, фижмах и роброне, казалась еще более непристойнособлазнительной, невинно-бесстъщною. Не даром пялили на нее тлаза два цесарских драбанта и сам изящный молоденький граф Эстергази, который сопровождал царевича во всех его выездах из крепости Сант-Эльмо. Алексею были противны эти мужские взоры, которые вечно лыули к ней, как мухи к меду.

— Так как же, Езопка, надоело тебе здешнее житье, кочется, небось, домой?— проговорнал опа ленивым певучим голосом, обращаясь к сидевшему рядом с нею в лодке, маленькому, плогавенькому человеку, корабельному ученику, Алешке Юрову; Езопкою звали его за

шутовство.

— Ёй, матушка, Евфросиныя Федоровна, житие нам заесь пришло самое бедственное. Наука определена такая премудрая, что, хотя нам все дни жизни на той науке трудить, а не принять будет, для того — не знамо, учиться языка, не знамо — науки. А в Венеции ребята наши помирают, почитай, с голоду — дают всего по три копейки на день, и воистину уже пришли так, что пить, есть нечего, и одежишки нет. ходят срамно и наго. Оставляют нас бедных помирать, как скотину. А паче всего в том тягость моя, что на море мие быть невозможно, того ради, что весьма болен. Я человек не морской! Мок смерть будет, ежели не покажут надо мною милосердия божеского. В Петербург рад и готов пешком идти, только чтоб морем не ехать. Милостыно буду просить на дороге, а морем не поеду— воля его величества!.

— Ну, брат, смотри, попадешь из кулька в рогожку: в Петербурге-то тебя плетьми выпорют за то, что сбе-

жал от учения, — заметил царевич.

 Плохо твое дело, Езопка! Что же с тобой, сиротой, будет? Куда денешься? — сказала Евфросинья.

— А куда мне, матушка, деваться? Либо удавлюсь, либо на Афон уйду, постригусь...

Алексей посмотрел на него с жалостью и невольно сравнил судьбу беглого навигатора с судьбою беглого царевича.

Ничего, брат, даст Бог, счастанно вместе вернемся

в отечество! - молвил он с доброю усмешкою.

Выехав на лунного золота, возвращались они к темному берегу. Здесь, у подошвы горы, была запустевшая вилла, построенная во времена Возрождения, на разва-

динах древнего храма Венеры.

По обенм сторонам подуразрушенной дестинцы к морю, теснились, как факельщики похоронного шествия, нсполниские кипарисы: их растрепанные острые верхушки, вечно нагибаемые ветром с моря, так и оставались навсегда склоненными, точно грустно поникшие головы. В черной тени изваяния богов белели, как призраки. И струя фонтана казалась тоже бледным призраком. Светляки под давровою кущею горели, как погребальные свечн. Тяжелый запах магнодий напоминал благовонне, которым умащают мертвых. Один из павлинов, живших на вилле, пробужденный голосами и шумом весел, вындя на лестинцу, распустил хвост, зангравший в лунном сняньн, как опахало из драгоценных камней, тусклою радугой. И жалобные крики пав похожи были на произительные вопли плакальщиц. Воды фонтана, стекая с нависшей скалы по длинным и тонким, как волосы, травам, падали в море, капля за каплей; как тихне слезы, -- словно там, в пещере, плакала нимфа о своих погибших сестрах. И вся эта грустная вилла напоминала темный Элизнум, подземную рощу теней, кладбище умерших, воскресших и вновь умерших богов.

 Веришь ли, государыня милостивая,— в бане вот уж третий год не парился! - продолжал Езопка свои жалобы.

— Ох. веннчков бы свеженьких березовых да после баньки медку вишневого! — вздохнула Евфросинья.

— Как здешнюю кислятнну пьешь да вспомнишь о водке, нидо заплачешь!— простонал Езопка.
— Икорки бы паюсной!— подхватила Евфросниья.

Балычка бы солененького!

Снеточков белозерских!

Так они перекликались, растравляя друг другу сердечные раны.

Царевич слушал их, глядел на виллу и невольно усмехался: странно было противоречие этих будничных грез и поизоачной действительности.

По огненной дороге в море двигалась другая лодка, оставляя черный след в дрожащем золоте. Послышался звук мандолины и песня, которую пел молодой женский голос.

> Quant' è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia. Chi vuol' esser' lieto, sia — Di doman' pon c'è certezza.

Эту песию любви сложил Лоренцо Медичи Великолепный для триумфального шествия Вакха и Ариадны на флорентийских праздниках. В ней было краткое веселье Возрождения и вечная грусть о нем.

Царевич слушал, не понимая слов; но музыка напол-

няла душу его сладкою грустью.

О, как молодость прекрасна. Но мгновенна! Пой же, смейся, Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся.

— А ну-ка, матушка, русскую! — вамолился Езопка, хотел даже стать на колени, но покачнулся и едва не упал в воду: он бовы не тверд на ногах, потому что все время тянуя «кислятину» из плетеной фляжки, которую стыдиво прятах под полой кафтака. Один из гребцов, полуголый смуглый красавец, понял, улыбнулся Евфросинье, подминул Езопке и подал ему гитару. Он забренчал на ней, как на трекструнной балалайи.

Евфросинья усмехнулась, поглядела на царевича и вдруг запела громким, немного крикливым, бабыми голосом, точно так же, как певала в хороводах на вечерней заре весною у березовой рощи над речкою. И берега Неаполя, древней Партенопеи, огласились неслыханными звуками:

> Ах, вы сенн мон, сенн, сени новые мон, Сени новые, кленовые, решетчатые!

Бесконечная грусть о прошлом была в песне чужой:

Chi vuol' esser' lieto, sia — Di doman' non c'è certezza.

Бесконечная грусть о будущем была в песне родной:

Полети ты, мои сокол, высоко и далеко, И высоко, и далеко, на родиму сторону! На родимой, на сторонке грозен батюшка живет; Он грозеи, сударь, грозеи, да исмилостивый. Обе песии, своя и чужая, сливались в одиу,

Царевич едва удерживал слезы. Никогда еще, казалось, он так ие любил Россию, как теперь. Но он любие ее иовою всемирною любовью, вместе с Европою; любил чужую земло, как свою. И любовь к родиой и любовь к чужой земле сливались, как эти две песии, в одну-

11

Цесарь, приняв под свое покровительство царевича, поселил его, чтобы вериее укрыть от отца, под видом некоторого Венгерского графа, или, как сам царевич выражался, под невольницким лицом, в уединениом неприступиом замке Эреиберг, настоящем орлином гиезде, исвершиие высокой скалы, в горах Верхиего Тироля, по

дороге от Фюссена к Инсбруку.

«Немедленио, по получении сего,— сказано било в цесарской инструкции коменданту крепости,—прикажи изготовить для главной особы две комиаты, с крепкими двержин и железимми в окнах решетками. Как солдатам, так и женам их, не дозволять выходить из крепости пол опасением жестокой казии, даже смерти. Если тлавный арестант захочет говорить с тобою, ты можешь меполинть его желание, как в сем случае, так и в других: если, изпример, он потребует книг, или чего-либо иного к своему развъечению, даже если пригласит тебя к обеду или какой-инбудь игре. Можешь, сверх того, дозволить ему протулку в комиатах, или во дворе крепости, для чистого воздуха, и ов всегда с предосторожностью, чтоб и сущель-

В Эренберге прожил Алексей пять месяцев - от

декабря до апреля.

Несмотря на все предосторожности, царские шпионь, пвардни капитан Румянцев с тремя офицерами, имевшие тайное поведение схватить «известную персону» во что бы то ин стало и ответати се в Меклембургию, узнали о пребывании царевнува в Эренберге, прибыли в Верхний Тироль и поседились тайно в деревушке Рейте, у самой подоцивы Эренбергской калал.

Резидент Веселовский объявил, что государю его «будесар», будто известной персоны в землях цесарских не обретается, между тем, как послаиный курьер видел людей се в Эренберге, и она находится из цесарском коште. Не только капитан Румяицев, но и вся, почитай, Европа ведает, что царевич в области цесарск. Если бы эругерцог, отлучась отца своего, искал убежища в землях Российского государя, и оно было бы даио тайио, сколь болезиения было бы это цесаров.

«Ваше величество,— писал Петр императору,— можете сами рассудить, коль чувствению то иам, яко отцу, быть миеть, что иаш первородивий сыи, показав иам такое иепослушание и уехав без воли нашей, содержится под другою протекцием или арестом, чего подланию и можем признать и желаем на то от вашего величества изъясиения»

Царевичу объявили, что император предоставляет ему возвратиться в Россию, или остаться под его защитою, ил в последием случае признает необходимым перевести его в другое, отдалениейшее место, имению в Неаполь Вместе с тем, дали ему почукствовать желаине цесаря, чтобм он оставил в Эреиберге, или вовсе удалил от себя своих людей, о которых с неудовольствием отзывался отец его в письме, дабы тем отнять у царя всякий повод к нареканию, будто император прииммает под свою защиту людей непотребиях. То был имек на Евфросинью Казалось в самом деле, испристойным, что, умоляя цесаря о покровительстве именем покойной Парлотты, сстры императущы, царевич держит у себя «зазорную девку», с коей вступил в связь, как молав гласила, еще при жизни супруги.

Ои объявил, что готов ехать, куда цесарь прикажет, и жить, как велит. — только бы ие выдавали его отцу.

15-го апреля, в 3 часа иочи, царевич, ие взирая иа шпионов, выехал из Эренберга под именем императорского офицера. При нем был только одни служитель — Евфоросинья, переодетая пажем.

«Наши исаполитанские пилигрими благополучию применями, доносил граф Шенбори. — При первой возможности пришло секретаря моего с подробным доиссением об этом путешествии, столь забавиом, как только можно себе представить. Между прочим, наш маленький паж, наконец, признаи женщиною, но без брака, по-видимому, также и без декства, так как объявлен любовищей и необходимой для здоровья». — Я употребляю все возможние средства, чтобы удержать наше общество от частого и безмерного пьянства, но тщетно», доносил секретарь Шенбориа, сопровождавший царевича.

Он ехал через Инсбрук, Мантую, Флоренцию, Рим. В полиочь 6-го мая 1717 года прибыл в Неаполь и остановился в гостинице Трех Королей. Вечером на следу-

ющий день вывезен в наемной карете на города к морю, затем тайным ходом введен в королевский дворец, но т туда, через два дяя, по изготовленин особых покоев, в крепость Сант-Эльмо, стоявшую на высокой горе над Неаполем.

Хотя и здесь он жил под «невольницким лицом», но не скучал и не чувствовал себя в тюрьме; чем выше были стены и глубже рвы крепости, тем надежнее они защи-

щалн его от отца.

В покоях окна с крытым ходом перед инии выходили прямо на море. Здесь проводил он целые дни; кормил, так же, как, бывало, в Рождествене, отовскоду слетавшихся к нему и быстро прирученных им голубей, читал негорические и философские книги, пел пеламы и акафисты, глядел на Неаполь, на Везувий, на горевшие голубым отнем, точно сапфирным, Исхию, Прочилу, Капри, но больше всего на море — глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что он видит его в первый раз. Северное, серое, торговое, военное море Корабслыюто Регламента и петербургского Адмиралтейства, то, которое любил отец,— непохоже было на это компое, синее, вольное.

С ним была Евфросниья. Когда он забывал об отце,

то был почти счастлив.

Ему удалось, хотя с большим трудом, выхлопотать для Алексея Юрова пропуск в Сант-Эльмо, несмотря на строжайшие караулы. Езопка сумся сделаться необходимым человеком: потешал Евфросинью, которая скучала, нграл с нею в карты и шашки, забавлял ее шутками, сказками и баснями, как настоящий Эзоп.

Охотнее всего рассказывал он о своих путешествиях по Италии. Царевич слушал его с любопвитством, снова переживая свои собственные впечатления. Как ин стремился Езопка в Россию, как ин тосковал о русской бане и водке, видил было, что и он, подобно царевичу, полюбля чужую землю, как родиую, полюбил и Россию, вместе

с Европою, новою всемнрною любовью.

— Альпенскими горами путь зело прискорбен и труден,— описывал он перевал через Альпы. — Дорога самая тесная. С одной стороны — горм, облакам высокостью подобные, а по другую сторону — пропасти зело гъдене, в которых от течения быстрых вод шум непрестаний, как на мельнице. И от видения той глубокости приходит человеку велькое ужасание. И на тех горах всегда лежит много сиетов, потому что солице промеж ими инкогда лучами своими не оселяет...

— А как съехали с гор, на горах еще зима, а внизу умкато красное. По обе стороны дороги виноградов и дерев плодовитых, димонов, померащев и всяких иных миожество, и лозное плетение около дерев изрядивни фигурами. Вся, почитай, Италия — единый сад, подобые рая Божьего! Марта в седьмой день видели плоды — лимоны и померащцы зредые и мало иедозредые, и гоовало зеленые, и заяварь, и цвет — все на одном дереве...

— Там, у самых гор, на месте красовитом, построен некий дом, вменуемый видлою, зело господственный, изрядною архитектурою. И вокруг того дома — предивные сады и огороды: ходят в них гулять для прохладу. И в тех садах деревыя учинены по препорции, и листья на них обрываны по препорцин ж. И цветы и травы сажены в горшках и ставлены архитектурально. Першпектива зело изрядная! И в тех же садах поделано фонтан преславных можество, из коих воды истекают зело чистые вскими хитрыми штуками. И вместо столлов, по дорогам ставлены мужики и девки мрамориые: Иовип, Вахус, Венус и нимые всякие боги поганские работы изрядной, как живые. А те подобья древних лет из земли вмомыты.

О Венеции он сказывал такие чудеса, что Евфросинья долго не верила и смешивала Венецию с Леденцом-городом, о котором говорится в русских сказках.

— Врешь ты все, Езопка!— смеялась она, но слушала с жалностью.

— Венеция вся стоит на море, и по всем улицам и переулкам — вода морская, и езаят в лодках. А лошадей и инкакого скота ист, также карет, коляск, техет инкакого скота ист, также карет, коляск, техет инкаких ист, а саней и не знают. Воздух летом тягостен, и бывает дух зело грубый от гинлой воды, как и у нас. в Петербурге, от канавы Фонтанной, где засорено. И по всему городу есть много изволчивых лодок, которые называются гундалами, а сделаны особою модою: длинны да узки, как бывают однодеревые лодки, нос и корма острые, на носу железный гребень, а на середине чердак с окончинами хрустальными и завесами камичатыми; и те гуидалы все черные, покрыты черными сукнами, похожи на гробы; а гребцы — одии человек на носу, другой на корме гребет, стоя, тем же веслом и правит; а руля нет, однаком, и без висто уплажноги забально...

 В Венеции оперы и комедин преднвные, которых в совершенство описать никто не может, и нигде во всем свете таких преднвных опер и комедий нет и не бывает.

И те палаты, в которых те оперы действуют, — великие, округаме, и называют их нтальяне театрум. И в тех палатах поделаны чуланы многие, в пять рядов вверх. прехитрыми золочеными работами. А нграют на тех опеоах во образ древних гишторий о преславных мужах и богах эллинских да римских: кто которую гишторию излюбит, тот в своем театоуме и следает. И поиходит в те оперы множество людей в машкерах, по-славянски в хаоях, чтоб инкто никого не познал. Также и все воемя каонавала, сноечь, масляной, ходят в машкеоах и в стоянном платье; и гуляют все невозбранно, кто где хочет, и ездят в гундалах с музыкою, и танцуют, и едят сахаоы, и пьют всякие изоядиме лимонаты и чекулаты. И так всегда в Венеции увеселяются и не хотят быть никогла без **УВЕСЕЛЕНИЯ.** В КОТООМХ СВОИХ ВЕСЕЛОСТЯХ И ГОЕЩАТ МНОГО. понеже, когда сойдутся в машкерах, то многие жены и девицы берут за руки иноземцев и гуляют с ними, и забавляются без стыда. А народ женский в Венеции зело благообразен, высок и строен, и политичен, убирается зело чисто, а к ручному делу не охочь, больше заживают в прохладах, всегда любят гулять и быть в забавах, и ко гоеху телесному слабы, ни для чего иного, токмо для богатства, что тем богатятся, а иного никакого промыслу не имеют. И многие девки живут особыми домами и в грех и в стыд себе того не вменяют, ставят себе то вместо торгового промыслу; а другие, у которых своих домов нет, те живут в особых улицах, в поземных малых палатах; из каждой палаты поделаны на улицу двери, и когда увидят человека приходящего к иим, того с великим прилежанием каждая к себе зазывает; и на который день у которой будет приходящих больше, и та себе тот день вменяет за великое счастье; и от того сами страждут францоватыми болезнями, также и приходящих тем и своим богатством наделяют довольно и скоро. А духовные особы им в том возбраняют поучением, а не прииуждением. А болезней фоанцоватых в Венеции лечить зело горазды...

С таким же сочувствием, как венецианские увеселения, описывал он и всякне церковиые святыни, чудеса

и мошн.

— Сподобился видеть крест: в оном кресте под стеклом устроено и положено: часть Пупа Христова и часть Обрезания. А в ином кресте — часть малая от святого Крестителева носа. В городе Баре видел мироточныме мощи св. Николы Чудотворца: видия кость иоги его; и стомт над оною костью миро святое, видом подобное чистому маслу, и инкогда не оскудевает; множественное число того святого мира молебщики прнеэжне на всякий день разбирают; однакож, никогда не умаляется, как вода из родника течет; и всесь мир тем святым миром преизобилует и освящается. Видел также кипение крови св. Януария и кость св. мученика Лаврентия — положена та кость в крусталь, а как поцелуещь, то сквозь хрусталь является телло, чему сстъ немалос узнальения...

С неменьшим удивлением опнсывал он и чудеса науки:

— В Падве, в академии дохтурской, дальзамимые маденцы, которые бывают выкидки, а другие выпоротые из мертвых матерей, в спиртусах плавают, в скляницах стеклянных, и стоят так, хотя тысячу дет, не нспортятся. Там же, в библиотеке, видел зело великие глобусы, земные и небесные, изрядным математицким мастерством усторенные.

Езопка был классик. Средневековое казалось ему варварским. Восхищало подражание древнему зодчеству — всякая правильность, прямолнейность, «препорияя» — то, к чему глаз его привык уже и в юном Петер-

буоге.

Флоренция ему не понравилась.

 Домов самых изрядных, которые были бы нарочитой препорции, мало; все дома Флоренские древнего здания; палаты есть и высокие, в три, четыре жилья, да строены просто, не по архитектуре...

Больше всего поразил его Рим. Он рассказывал о нем с тем благоговейным, почти суеверным чувством,

которое Вечный город всегда внушал варварам.

— Яни есть место великое. Пыне еще значится старого Риму околичность — и знатню, что бых Рим неудобысказуемого величества; которые места были древде в середине города, на тех местах изние великие поля и пашин, где сеют пшеницы и внигорады заведены многие, и буйволов, и быков, и велкой иной животины пасутся стада: и на тех же полях есть много древнего строения каменного, безмерно великого, которое от многих лет развалилось, преславным мастерством построенного, по самой изрядной препорции, как ныме уже никто строить не может. И от гор до самого Риму видим древнего строения столбы каменные с перемычками, а вверху тех столбов колодия каменные, по которым из гор текла ключевая вода, зело чистая. И те столбы — акведуки именуются, а поля — Кампанья я и Рома. Царевич только мельком видел Рим; но теперь, когда он слушал и вспоминал,— словно какая-то грозная тень «неудобь-сказуемого величества» пропосилась над инм.

— И на тех полях меж разваленного зданья римского есть вход в пецеры. В пещерах тех скрывальсь христнане во время гоцений, и были мучены; и долные там обретаются многие кости тех святых мучеников. Которые педеры, именуемые катакумбы, так велики, что под землею, сказывают, проход к самому морю; и другие есть проходы неисповедимые. И блия тех катакумбов, в единой малой церковке, стоит Гроб Бахусов, из камия порфира высечен, зело великий, и в том гробу мет никого — стоит пуст. А в древине лета, сказывают, было в нем тело нетлениюе, лепоты неописуемой, навъждением дъявольским богу нечистому Бахусу видом подобилось. И святые мужи ту погань извергли, и место освятили, и церковь посторомле.

— Потом присхал я в иное место, именуемое Кудывей, где, при древних цесарях римских, которые были гонители на христнанскую веру и мучители за ния Христово, святых мучеников отдавали на съедение зверям. То место сделано округло — великая махина — вверх будет сажен пятивадуать; стены каменные, по которым опые древние мучители ходили и смотрели, как святых мучеников звери тервали. И при тех стенах в земле поделани печуры каменные, в комх жили звери. И во одном Кулняее съеден от зверей св. Игнатий Богоноссц; и земля в том месте вся обагрена есть кровью мучеников.

Царевич помнил, как твердили ему с детства, что доды— потаные. Помнил и то, что сам говорил однажды фрейлине Аригейи на голубятие в Рождествене: «только с нами Христос». Полно, так лий— думал он теперь. Что, если у них тоже Христос, и не только Россия, по н вся Европа — святая земля? Земля в том месте вся обагрена кропью мучеников. Может ли быть такая земля поганою?

Что третьему Риму, как называли Москву старики, далеко до первого настоящего Рима, так же, как н Петербурской Европе до настоящей,— в этом он убедился вочню.

— Как Москвы еще початку не слыхивано, — утверждал Езопка, — на западе много было иных государств, которые старее и честнее Москвы...

Описание венецианского карнавала заключил он словами, которые запомнились царевичу:

18\*

— Так всегда веселятся и ии в чем друг друга не зазирают, и ии от кого ии в чем никакого страха винкто ие ммеет: всякий делает по своей воле, кто что хочет. И та вольиость в Венеции бывает, и живут венециане всегда во всяком покое, без страху и без обиды, и без тягостиых податей...

Недосказанная мысль была ясна: не то-де, что у нас иа Руси, где никто ни о какой вольности пикнуть не смей.

 Особливо же тот порядок у всех европейских народов хвален есть, - заметил однажды Езопка, - что дети их инкакой косности, ин ожесточения от своих родителей, ии от учителей не имеют, но от доброго и старого наказания словесного, паче нежели от побоев, в прямой воле и смелости воспитываются. И ведая то, в старииу люди московские для изуки в чужие земли детей своих ие посылали вовсе, страшась того: узиав тамошиих земель веры и обычаи, и вольность благую, начали бы свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим инкакого бы попечения не имели и не мыслили. А ныие, хотя и посылают, да все толку мало, понеже, как птице без воздуху, так наукам без воли быть не можно; а у нас-де и новому учат по-старому; палка нема, да даст ума: нет того спорее, чем кулаком по шее...

Так оба они, и беглый навигатор, и беглый царевич, смутно чувствовали, что та Европа, когорую вводил Петр в Россию — цифирь, навитация, фортификация — еще не вся Европа и даже не самое главное в ней; что у настоящей Европы есть высшая правда, которой царь не знает. А без этой правды, со всеми науками — вместо старого московского варварства, будет лишь иовое петербургское хамство. Не обращасля ли к ней, к этой вольности благой, и сам царевич, призывая Европу рассудить его с отпом?

Однажды Езопка рассказал Гисторию о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли.

Слушателям, может быть, так же, как самому рассказчику, темен и все же таниственно-внятен был смысл этой сказаки: венчание Российского матроса с королевною Флоренции, весенией земли Возрождения — прекрасиейшим цветом европейской вольности — как прообраз еще неизвестного, грядущего соединения России с Европою. Царевич, выслушав Гисторию, вспомнил об одной катиче, привезенной отцом из Голландии: дарь, вмятросском платъе, обизимающий здоровенную голландскую девку. Алексей иевольно усменуился, подумав, что этой красиорожей девке так же далеко до «сияющей, аки солице иеоделимое», королевим Флореиской, как и всей Российской Европе— до настоящей.

— А небось, в Россию-то матрос твой не вернулся?—

спросил он Езопку.

— Чего он там ие видел?— проворчал тот, с виезапими равиодушием к той самой России, в которую еще исдавио так стремился.— В Питербурке-то его, пожалуй, по указу о беглых, кошками бы выдрали, да на Рогервик сослали, а королевиу Олоренскую— на прядильный двор, яко девку зазорную!..

Но Евфросинья заключила неожиданию:

— Ну, вот видишь, Езопка — наукою каких чинов матрос твой достит; а если 6 от учения бетал, как ты, ие видать бы ему королеовим Флоренской, как ушей своих. Что же здешиною вольность хвалишь, так ие вороньем клоно у робину клевать Дай вам воло — совсем измотаетесь. Как же вас, дураков, ие учить палкою, коли добом ие хотите? Спасибо царно-батюцике. Так вас и надо!

П

Тихий Дои-река, Родиой батюшка, Ты обмой меня, Сыра земля, Мать родимая, Ты прикрой меня.

Евфроснивя пела, сидя у окна за столом в покоях царевича в крепости Саит-Эльмо и спарывая красиую тафтяную подкладку с песочного камаола своего мужского иаряда; она объявила, что ин за что больше ие будет

рядиться шутом гороховым.

На ней был шелковый, грязиній, с оторваниями путовидами шлафор, серебряные, стоптанивы, на босую иогу туфли. В стоящей перед ней жестяной скрыме — рабочей шкатулье, валальеь в беспорадке пестрые лоскутки и ленточки, «макладые жекское»— веер, срукавиды» лайковые — перчатки, любовиме писыма царевича и бумажки с курительным порошком, ладан от святого старда и пудра Марешаль от знаменитого парикмахера Фризона с улищь Сент-Оморе, афонские четки и париж-

ские мушки и баночки с «поматом». Целые часы проводила она в притираниях и подкрашиваниях, вовсе иенужных, потому что цвет лица у нее был прекрасный.

Царевич за тем же столом писал письма, которые предназначались для того, чтобы их «в Петербурхе подметывать», а также подавать архиереям и сенаторам.

«Превосходительнейшие господа сенаторы.

Как вашей милости, так, чаю, и всему народу не без сумления мое от Российских краев отлучение и пребывание безвестное, на что меня принудило ничто иное. только всегдашнее мие безвинное озлобление и непорядок, а паче же, что было в начале прошлого года - едва было и в чериую одежду не облекан меня силою, без всякой, как вам всем известно, моей вины. Но всемилостивый Господь, молитвами всех оскорбляемых Утешительницы. поесвятой Богооодицы и всех святых, избавил меня от сего и дал мне случай соходинть себя отлучением от любезного отечества, которого, если бы не сей случай, инкогда бы не хотел оставить. И ныне обретаюся благополучио и здорово под хранением некоторого великого государя, до времени, когда сохранивший меня Господь поведит явиться мне паки в Россию, при котором случае прошу, не оставьте меня забвениа. Буде же есть какие ведомости обо мие, дабы память обо мие в народе изгладить, что меня в живых нет, или иное что зло, не извольте верить и народ утвердите, чтобы не имели веры. Богу хранящу мя, жив есмь и пребываю всегда, как вашей милости, так и всему отечеству доброжелательный ло гооба моего

Алексей».

Он взглянул сквозь открытую дверь галереи на море. Под свежим северным ветром оно было синсе, мгльстое, точно дымящееся, бурное, с бельми барашками и бельми парусами, надутьми ветром, крутогрудьми, как лебеди. Царевниу кавальсь, что это то самое синсе море, о котором поется в русских песиях, и по которому вещий Олег со своею дружиной ходил на Царьгра.

On достал несколько сложенных вместе листков, испиванных его рукою по-немецки крупным, словом детским, почерком. На полях была приника: «Nehmen sie inicht Uebel, das ich so schlecht geschrieben, weil ich kann nicht besser. Не посетуйте, что я так плохо написал, потому что и могу лучшев. Это было длиниею письмое к цесарю, целая обвинительная речь против отца. Он давно уже начал его, постоянно поправлял, перечеркивал, снова писал и никак не мог кончить: то, что казалось верным в мыслях, оказывалось неверным в словах; между словом и мыслыю была неодолимая преграда — и самого главного нелаля было сказать никакими словами.

«Император должен спасти меня.— перечитывал он отдельные места.— Я не виноват перед отцом: я был ему всегда послушен, любил и чтил его, по заповеди Божьей. Знаю, что я человек слабый. Но так воспитал меня Меншиков: ничему не учил, всегда удалял от отца, обходнася, как с холопом наи собакой. Меня нарочно спанвали. Я ослабел духом от смеотельного пьянства и от гонений. Впрочем, отец в прежнее время был ко мне добр. Он поручил мне управление государством, и все шло хорошо — он был мною доволен. Но с тех пор. как у жены моей пошли дети, а новая парица также родила сына, с коонпоницессой стали обращаться дурно, заставляли ее служить, как девку, и она умерла от горя. Царица и Меншиков вооружная против меня отца. Оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести. Сердце у царя доброе и справеданное, ежели оставить его самому себе: но он окружен заыми аюдьми, к тому же неимоверно вспыльчив и во гневе жесток, думает, что, как Бог, нмеет право на жизнь и смерть людей. Много продил коови невинной и даже часто собственными оуками пытал и казина осужденных. Если император выдаст меня отцу, то все равно, что убьет. Если бы отец и пошадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся, пока не запоят, нан не отравят меня. Отреченье от престола вынудили у меня снлою; я не хочу в монастырь; у меня довольно ума, чтобы царствовать. Но свидетельствуюсь Богом, что никогда не думал я о возмущении народа, хотя это не тоудно было сделать, потому что народ меня любит, а отца ненавилит за его нелостойную царицу, за злых и развратных любимцев, за поругание церкви и старых лобомх обычаев, а также за то, что, не шаля ни ленег. ни крови, он есть тиран и враг своего народа»...

«Враг своего народа?»— повторил царевич, подумал и вычеркнул эти слова: они показались ему линявыми. Он ведь знал, что отец любит народ, котя любовь его иногда беспощадиее всякой вражды: кого люблю, тото и быс. Уж лучше бы, кажется, меньше любил. И гото, сына, тоже любит. Есла бы не любил, то не мучил бы так. И теперь, как весгда, перечитывая это письмо, он кочуты очув-

ствовал, что прав перед отцом, но не совсем прав; одна черта, один волосок отделял это «не совсем прав» от «совсем не прав», и он постоянно, хотя и невольно, в своих обвинениях переступал за эту черту. Как будто у каждого из них была своя правда, и эти две правды были извеки противоположим, навеки иепримиримы. И одна должна была уничтожить другую. Но, кто бы ин победил, янноват будет побезитель, побежденный — пова.

Все это не мог бы он сказать словами даже самому себе, ие то что другим. Да н кто понял бы, кто повернл бы? Кому, кроме Бога, быть судьею между сыном и отцом?

Он отложил письмо с тягостими чумством, с тайням желаннем его уничтожить, и прислушался к песне Евфосниви, которая, кончив пороть, примеряла перед зеркалом новме французские мушки. Это вечное тихое пение в тюремиой скуке у нес было неволью, как пение птицы в клегке: она пела, как дышала, почти сама ие сознавая того, что пост. Но царевнчу страными казалось противоречие между вознею с французскими мушками и родною унылою песней:

Смрая земля, Мать родимая, Ты прикрой меия, Соловей в бору, Милый братец мой, Ты запой по мие. Кужушечка в лесу, Во дуборощике, Сестрица моя, Покукуй по мие. Белая березушка, Молода жеиа, Пошуми по мие.

По гулким переходам крепости послышались шаги, перекликанье часовых, звои отпираемых замков и засовов. Караульный офицер постучал в дверь и доложил о Вейигарте, кригс-фельдконциписте, секретаре вице-короля по русскому произношению, вице-роя, цесарского иаместника в Неаполе.

В комнату вошел, иняко клаияясь, толстяк с одыщкою, с лицом красимм, как сырое мясо, с отвислою инжиею губою и заплывшими свиными глазками. Как миогие плуты, ои имел вид простодушный. «Этот претолстый иемец — поетонная бестия»,— говорна о ием Езопка.

Веннгарт принес ящик старого фалериского и мозельвенна в подарок царевнчу, которого называл, соблюдая инкогиито при посторониих, высокородиым графом; а Евфросинье, у которой поцеловал ручку — он был большой дамский угодинк — корзину плодов и цветов.

Передал также письма из России и на словах пору-

чення на Вены.

— В Вене окогно услышали, что высокородный граф в добром здравни и благополучьи обретается. Ныне надобно еще герпение, и более, нежели до сих пор. Сообщить няею, как новую ведомость, что уже в свете начинают говорить: дворевич пропал. Один полагают, что ои от свырепости отца ушел; по миению других, лишен жизни его волею; иные думают, что ои умершален в пути убийдами. Но инкто не знает подланию, где он. Вот коппя с донесения десаркского резидента Плейера на тот случай, ежеля любопытно будет высокорожденному графу узнать, сто пишут о том из Петербурга. Его величества цесаря слова подланивые: милому царевичу к пользе советуется дераят себя весым скрытию, потому что, по возвращении государя, отца его, в Петербург, будет велякий розыск. И наклонившись к уху шаревича, прибавка цептому.

 Будьте покойны, ваше высочество! Я имею самые точные сведения: император ин за что вас не покинет, а ежели будет случай, после смерти отца, то и вооруженною рукою хочет вам помогать на престол...

— Ах, иет, что вы, что вы! Не надо... остановиле сго царевнч с тем же тягостным чувством, скоторым тольог что отложил письмо к цесарю. — Даст Бог, до того не дойдет, войны на-за меня не будет. Я вас не о том прошу только чтоб содержать меня в своей протекцин! А этого я не желаю... Я, впрочем, благодарен. Да наградит Господь цесаря за всю его милость ко мие!

Он велел откупорнть бутылку мозельвенна из подарен-

ного ящика, чтобы выпить за здоровье цесаря.

Выйдя на минуту в соседнюю комнату за какими-то нужными пикъмами и вериувшись, застал Вейнгарта объксилющим mademoiselle Eufrosyne с галантионо любезностью, не столько впрочем словами, сколько знаками, что напрасно не носит она больше мужского платъя оно ей очень к лицу:

— L'Amour même ne saurait se presenter avec plus de grâces! — заключил он по-французски, глядя на нее в упор свиными глазками тем особенным взором, который так противен был царевичу.

Евфросниья, при входе Веннгарта, успела накинуть

Сам Амур не мог бы явиться с большим изяществом! (франц.)

на грязный шлафор новый щегольский кунтыш тафты двуличиевой, на исчесаиме волосы — чепец дорогото брабантского кружева, принудрилась и даже имления мушку над левою бровью, точно так, как видела на Корсо в Риме у одной приважей на Парижа девки. Выражение скуки исчезло с лица ее, она вся оживилась, и, хотя ни слова не понимала ни по-нежецки, ни по-французски, поняла и без слов то, что говорил немец о мужском наряде, и дукаво смедлась, и притворию красисла, и за-коывалась рукавом, как деоевенская девка.

«Этакая туша свиная! Тьфу, прости Господи! Нашла с кем любезинчать,— посмотрел на инх царевич с досадою.— Ну, да ей все равно кто, только бы иовенький Ох, евины дочки, евины дочки! Баба да бес. один в инх вес».

По уходе Вейнгарта, он стал читать письма. Всего важиее было донесение Плейеод.

«Гвардейские полки, составлениме большею частью из дворян, вместе с прочею армией, учинили заговор в Меклеибургии, дабы царя убить, царицу привезти сюда с младшим царевичем и обении царевнами, заточить в тот самый монастырь, где имне старая царица, а се освободив, смиу се, законном наследнику. Повледие воучить».

Царевич выпил залпом два стакана мозельвейна, встал и начал ходить быстро по комнате, что-то бормоча и раз-

махивая руками.

Евфросинья молча, пристально, ио равиодущио следила за ины глазами. Лицо ее, по уходе Вейигарта, приияло обычное выражение скуки. Наконец, остановившись перед ией, ои воскликиул:

 Ну, маменька, систочков Белозерских скоро кушать будешь! Вести добрые. Авось, Бог даст нам случай

возвратиться с радостью...

И ои рассказал ей подробно все донесение Плейера; последние слова прочел по-немецки, видимо, не нарадуясь на них:

 «Alles zum Aufstand allhier sehr geneiget ist. Вседе в Питербурхе к бунту зело склоины. Все жалуются, что знатимх с иезнатыми в раввистве держат, всех равио в матросы и солдаты пишут, а деревии от строения городов и кораблей разоримисъ».

Евфросинья слушала молча, все с той же равиодущий скукой на лице, и только когда он коичил, спросила

своим протяжиым, ленивым голосом:

 — А что, Алексей Петрович, ежели убьют царя и за тобой пришлют, — к бунтовщикам пристанещь? И посмотрела на иего сбоку так, что, если бы он меньше был занят своими мыслями, то удивился бы, может быть, даже почувствовал бы в этом вопросе тайное жало. Но он инчего не заметил.

— Не знаю, — ответил, подумав иемного. — Ежели приемляка будет по смерти баткошки, то, может быть, и приемтану... Ну да что вперед загадмвать. Буди воля Гостовать, и к будто сподян! — как будто сподываться он. — А только вот говорю я, видины, Афросыющка, что Бог делает: баткошка леднет свясе, а Бог свее!

И усталый от радости, опустился на стул и опять заговорил, не глядя на Евфросицью, как будто про себя:

- Есть ведомость печатная, что шведский флот пошеь, к берегу лифляндскому транспортовать людей на берег. Велико то худо будет, ежели правда: у нас в Питер-бурхе не согласится у князя Меншикова с сенаторами. А войско наше главное далеко. Они друг на друга сердятся, помогать не станут великую беду шведы починть могут. Питербурх-то под боком! Когда зашали далеко в Копенгагеи, то не потерять бы и Питербурха, как Азова. Недолго ему быть за нами: либо шведы возьмут, либо разорится. Быть ему пусту, быть пусту! повторял он, как заклинание, пророчество тетушки, царевны Марфы Алексеввых.
- А что ныме там тико и та тишина не даром. Вот дяля Аврам Лонужин пишет: всех чинов люди говорит обо мне, спрашивают и жалекот всегда, и стоять за меня ототовы, а кругом-ке Москвы уже заворашиваются. И на низу, на Волге, не без замешанья будет в народе. Чему дивить? Как и по ско пору еще терять? А ие пройдет даром. Я, чай, не стеряля что-нибудь да слечают. А ттт и в Межленбургит бунт, и шведым, и цесарь, и я! Со всех стором беда! Все мятегся, мятется, шатачется. Как затрещит, да ухиет только пыдь столбом. Такая раскачка пойдет, что зай, ай! Не соборовать и батношке!.

Первый раз в жизни он чувствовал себя сильным и страшным отцу. Как тогда, в ту памятиую ночь, во время болезии Петра, когда за морозным окном играла лунная выога, синяя, точно горящая синим огнем, пъяная — у него захватяло дух от радости. Радость опрявляла сильнее вина, которое он продолжал пить, почти сам того не замечая, стакан за стаканом, глядя на море, тоже синее, воточно горящее синим отнем, тоже пъяное и опъяняющее.

В немецких курантах пншут: младшего-то братца

Куранты — газеты, ведомости (устар.).

моего, Петиньку, имнешним летом в Петергофе чуть громом ие убило; мамы на руках его держала, так сдва жива осталасъ; а солдата караульного зашибло до смерги. С той поры младенец все хиреет, да хиреет — видио, ие жилец на свете. А уж ведь как берегли, как холили! Жаль Петинъки. Младенческая душенька, пред Богом неповинияя. За чужие греки терпит, за родительские, бедиень кий. Спаси его Господь и помилуй! А только вот, говорю, воля-то Божья, чудо-то, знаменье! И как батюшка не вразумится? Стоащию. стоящию впасть в оуки Бога живого!.

— А кто из сенаторов стаиет за тебя?— спросила вдруг Евфросииья, и опять та же страиная искра промедькима в глазах ее и тотчас потухла — словио про-

иесли свечу за темиым пологом.

— А тебе для чего?— посмотрел на нее царевич с удивлением, как будто совсем забыл о ней и теперь только вспомиил, что она его слушает.

Евфросииъя больше ие спрашивала. Но едва улови-

мая чуждая тень прошла между ними.

— Хоть и не все мие враги, а все заодействуют, в угоду багиошке, потому что труск»,—продолжал царевич.—Да мие никого и не иужию. Плоиу я на всех дорова бы мие черы была!— повторил он свое любимое слово.—Как буду царем, старых всех выведу, а изберу новых, по своей воле. Облетчу народ от тятостей — пусть отдохиет. Боярскую толщу поубавлю, будет им жиру изгудивать — о крестъристве порадею, о слабых скрых, о меньшей братъе Христовой. И церковый и земский собор учиню, от всего изрода выборных: пусть всраводят правду до царя, без страха, самым вольным голосом, дабы царство и церковь исправить миогосоветием общим и Духа Святого нашествием на веки вечиме!..

Он грезил вслух, и грезы становились все туманиее,

все сказочиее.

Вдруг злая острая мысль ужалила сердце, как овод: инчему ие бывать; все врешь; славу пустила синица, а моря не зажгла.

И представилось ему, что рядом с отцом — исполи-

иом, кующим из железа иовую Россию— сам ои со своими грезами— маленький мальчик, пускающий мыльные

пузыри. Ну куда ему тягаться с батюшкой?

Но ои тотчас прогиал эту мысль, отмахнулся от иее, как от назойливой мухи: буди воля Божья во всем; пусть батюшка кует железо на здоровье, ои делает свое, а Бог — свое; захочет Бог — и лопиет железо, как мыльный пузырь.

И он еще слаше отдался мечтам. Чувствуя себя уже ие сильным, а слабым — но это была поиятная слабость с удыбкой, все более кооткой и пьяной, слушал, как море ШУМИТ, И ЧУЛНАОСЬ ЕМУ В ЭТОМ ШУМЕ ЧТО-ТО ЗНАКОМОЕ ЛАВиее-давиее — то ли бабушка баюкает то ли Сиони птица райская, поет песни парские.

 — А потом, как землю устрою и народ облегчу с ведиким войском и флотом пойду на Царьгова. Турок повыбью, славяи из-под ига неверных освобожу, на Св. Софин коест волоужу. И соберу вселенский собор для воссоединения церквей. И дарую мир всему миру, да притекут иароды с четырех концов земан под сень Софии Премудрости Божней, в царство священное, вечное, во сретение Христу Грядушему!..

Евфоосниья давио уже не слушала. — все воемя зевала и крестила рот; наконец, встала, потягиваясь и по-

чесываясь.

 Разморило меня что-то. С обеда, чай, немца-то ждавши, ие выспалась. Пойду-ка-сь я, Петоович, лягу.

Ступай, маменька, спи с Богом, Может и я приду.

погодя — только вот голубков покормлю.

Она вышла в соседиюю комнату — спальню, а царевич — на галерею, куда уже слетались голуби, ожидая обычного коома.

Он разбрасывал им крошки и зерна с тихим даско-BPIN SUBON.

— Гуар, гуар, гуар.

И так же, как, бывало, в Рождествене, голуби, воркуя, толпились у ног его, летали над головой, садились на плечи и руки, покрывали его, точно одевали, крыльями. Он глядел с высоты на море, и в трепетном веяньи комальев казалось ему, что он сам летит на комалях туда. в бесконечную даль, через синее море, к светлой, как солице, Софии Премудрости Божией.

Ощущение полета было так сильно, что сердце замирало, голова кружилась. Ему стало страшно. Он зажмурил глаза и судорожно схватился рукою за выступ ограды: почудилось, что он уже не летит, а падает,

Нетвердыми шагами вернулся он в комнату. Туда же из спальии торопливо вышла Евфросинья уже совсем раздетая, в одной сорочке, с босыми ногами влезла на стул и стала заправлять лампадку перед образом. Это была старинная любимая царевичева икона Всех Скорбящих Матери; всюду возна он ее за собою и инкогда не расставался с нею. 557

— Грех-то какой! Завтра Успение Владычицы, а я и забыла. Так бы и осталась без лампадки Матушка. Часы-то, Петрович. будешь читать? Налой готовить ли?

Перед каждым большим праздинком, за неимением попа, он сам справлял службы, читал часы и пел стихеры.

- Нет, маменька, разве к ночи. Устал я что-то, голова болит.
- Вина бы меньше пил, батюшка.

— Не от вина, чай — от мыслей: вести-то больно радостные!..

Засветив лампадку и возвращаясь в спальню, она остановилась у стола, чтобы выбрать в подаренной немцем корзине самый спелый персик: в постели перед сном любила есть что-нибудь сладкое.

Царевич подошел к ней и обнял ее.

Афросьюшка, друг мой сердешненький, аль не рада? Ведь будешь царицею, а Селебеный...

рада? Ведь будешь царицею, а Селебеныи... «Серебряный» или, нежнее, как выговаривают малень-

«Серебряный» или, нежиес, как выговаривают маленькие дети — «Селебеный» было прозвище ребенка, непременно, думал он, сына, который должен был родиться, у Евфросиныю: она была третий меслу беременна. «Ты у меня золотая, а сынок будет серебряный», говорил он ей в минуты нежности.

 Будешь царицею, а Селебеный наследником! продолжал царевич.— Назовем его Ваничкой — благочестивейший, самодержавнейший царь всея России, Иоанн Алексевич!...

Алексеевич!..

Она освободилась тихонько из его объятий, оглянулась через плечо, хорошо ли лампадка горит, закусила пеосик и. наконец. ответила ему спокойно:

— Шутить изволишь, батюшка. Где мне, холопке,

царицею быть?

— А женюсь, так будешь. Ведь и батюшка таковым же образом учинил. Мачеха-то, Катерина Алексеевна тоже не внамо какого роду бвла — сорочки мыла с чухонками, в одной рубака в полон взята, а ведь вот же царствует. Будешь и ты, Евфросинья Федоровна, царицею, небось не хуже долугыК.

Он хотел и не умел сказать ей все, что чувствовал: за то, может быть, и полюбил он ее, что она простая, холопка; ведь и он, хотя царской крови — тоже простой, спеси боярской не любит, а любит чернь; от черни-то и царство примет; добро за добро: чернь сделает его царем, а он ее, Евфорсинью, холопку и зу-ерии — парицет.

Она модчада, потупив глаза, и по дицу ее видно быдо только, что ей хочется спать. Но он обинмал ее все коепче и крепче, ощущая сквозь тонкую ткань упругость и свежесть голого тела. Она сопротивлялась, отталкивая очки его. Влоуг нечаянным движением потянул он вина полурасстегнутую, едва державшуюся на одном плече сорочку. Она совсем расстегнулась, соскользнула и упала к ее ногам

Вся обнаженная, в тусклом золоте рыжих волос, как в снянии, стояла она перед инм. И странною и соблазнительною казалась чесная мушка над левою боовью. И в скошенном, удиваенном разрезе глаз было что-то козье, чужлое и ликое.

Пустн, пустн же, Алешенька. Стыдно!

Но если она стыднавсь, то не очень: только немного отвернулась со своей обычною, леннвою, как будто презонтельной усмешкою, оставаясь, как всегла, пол ласками его, холодною, невинною, почти левственной, несмотоя на чуть заметную округаюсть живота, которая предоскала полноту беременности. В такие минуты казалось ему. что тело ее ускользает из рук его, тает, воздушное, как понзоак.

 Афрося! Афрося! — шептал он, стараясь поймать. удержать этот призрак, и вдруг опустился перед ней на колени.

Стыдно, — повторнаа она. — Перед праздником.

Вон и лампада горит... Грех, грех!

Но тотчас опять равнодушно, беспечно поднесла закушенный персик ко рту, полураскрытому, алому и свежему, как плод.

«Да, грех. — мелькичло в уме его. — от жены начало

гоеху, н тою мы все умноаем»...

И он тоже невольно оглянулся на образ, и вдоуг вспомина, как точно такой же образ в Летнем саду, ночью, во время грозы, упал из рук батюшки и разбился у подножня Петербургской Венус — Белой Дьяволицы.

В четырехугольнике дверей, открытых на синее море, тело ее выступало, словно выходило, из горящей синевы морской, золотисто-белое, как пена воли. В одной руке держала она плод, другую опустила, целомудренным движением закрывая наготу свою, как Пеннорожденияя. А за нею нграло, кнпело сннее море, как чаша амврозин, н шум его подобен был вечному смеху богов.

Это была та самая дворовая девка Афроська, которая однажды весенним вечером в домнке Вяземских на Малой Охте, наклоинвшнсь инэко в подоткнутой юбке, мыла пол шваброю. Это была девка Афроська и богиня

Афродита — вместе.

«Венус, Венус, Белая Дьяволица!» — подумал царевич суверном ужасе и готов был вскочить, убежать. Но от грешного и все-таки невинного тела, как из раскрытого цветка, пахиуло на него знакомым упонтельным и страшным запахом, и, сам не понимая, то делает—о и еще инже склоинася перед ней и поцеловал ее ноги, и загляизд ей в такав, и посшентал, как моляцийся:

— Царица! Царица моя!..

А тусклый огонек лампадки мерцал перед святым и скорбным Ликом.

## IV

Наместник цесаря в Неаполе, граф Даун пригласил царевича на свидание к себе в Королевский дворец ве-

чером 26-го сентября.

В последине дии в воздухе чувствовалось понближеине сирокко, афонканского ветра, приносящего из глубии Сахары тучн раскаленного песку. Должно быть, ураган уже разразился и бушевал в высочаниим возлушных слоях, но внизу была безлыханная тишь. Листья пальм н ветви мимоз висели, недвижные, Только море волиовалось громадными беспенными валами мертвой зыби, которые разбивались о берег с потрясающим грохотом. Даль была застлана мутною мглою, и на безоблачном небе солние казалось тусклым, как сквозь дымчатый опал. Воздух пронизан тончайшею пылью. Она проникала всюду, даже в плотио запертые комнаты, покрывала серым слоем белый лист бумаги и страницы книг: хрустела на зубах; воспаляла глаза н горло. Было душно, и с каждым часом становилось все душнее. В природе чувствовалось то же, что в теле, когда нарывает нарыв. Люди и животные, не находя себе места, метались в тоске. Народ ожидал бедствий — войны, чумы, или изверження Везувия.

И действительно, в ночь с 23-го на 24-с сентября жители Торре дель Греко, Резины и Портичи почуюствовали первые подземные удары. Появилась лавы. Огнеиный поток уже прибликался к самым верхини, расположенным по склому горов, виноградинкам. Для умилостивления гиева Господия совершались показиные шествия с заженимим свечами, тихим пением и громкими воплями самобичующихся. Но гнев Божий не утолялся. Из Везувия лием валил чеоный лым, как из плавильной печи оасстилаясь данным облаком от Кастелламаре до Позиллиппо, а ночью вздымалось красное пламя, как зарево подземного пожара. Мирный жертвенник богов поевоащался в гоозный факел Евменид. Наконец, в самом Неаполе послышались, точно подземные гоомы. пеовые гуды землетоясения, как булто снова пообуждались доевине Титаны. Город был в ужасе, Вспоминались лии Солома и Гоморовь. А по ночам, соеди меотвой тишины, где-иибудь в щелях окна, под дверью или в трубе очага раздавался тонкий-тонкий, ущемленный визг, точно пойманный комао жужжал: то сноокко заводило свои песни. Звук разрастался, усиливался, и казалось, вотвот разразится неистовым воем. — но вдруг замирал, обомвался — и опять наступала тишина, еще более мертвая. Как будто заме духи, и винзу, и вверху, перекликались. совещались о страшном дне Господнем, которым должен кончиться мио.

Все эти дин царевич чувствовал себя больным. Но враз услокома его, сказав, что это с непривычки от сирокко, и прописал освежающую кислую микстуру, от которой ему действительно сделалось легче. В извлачениий день и час поскал он во дворец на свядание с изместинком.

Встретивший его в передней караульный офицер передал ему почтительнейшее извинение графа Дауна, что его высочеству придется несколько минут подождать в приемной зале, так как наместник принужден был отлучиться по важному и неогложному делу.

Царевич вошел в огромную и пустынную приемную залу, убранную с мрачною, почти зловещею, испанскою ооскошью: кооваво-коасный шелк обоев, обилие тяжелой позолоты, резные шкафы из черного дерева, подобные гробинцам, зеркала, такие тусклые, что в них, казалось, отражались только лица призраков. По стенам - большие, темные полотиа — благочестивые картины старинных мастеров: онмские солдаты, похожие на мясников, жган, секан, оезаан, пианан и всякими иными способами теозали хоистианских мучеников: это напоминало бойню. или застенки Святейшей Инквизиции. А вверху, на потолке, среди раззолоченных завитков и раковии — Триумф Олимпийских богов: в этом жалком ублюдке Тициана и Рубенса виден был конец Возрождения — в утонченной изнеженности варварское одичание и огоубение искусства: гоуды голого тела, голого мяса — жирные спины,

пухлые, в складках, животы, раскоряченные ноги, чудовищно-отвислые женские груди. Казалось, что все эти боги и богини, откормленные, как свиные туши, и маленькие амуры, похожие на розовых поросят,— весь этот скотоподобный Олимп преднавичался для христинской обини, для пыточных орудий Сарягейшей Инкананции.

Паревну долго ходна по зале, наконец, устал и сел, В окна вползали сумерки, и серые тени, как пауки, ткали паутниу по углам. Кое-где лишь выступала, светлея, позолочениая львиная лапа и острогрудый гриф, которые DOZZEOWERSKE SUIMORYM HAH MAKAYETORYM ZOCKY KOYCAOCO стола, да закутанные кисеею дюстры тускло поблескивалн хрустальными подвесками, как исполниские коконы в каплях росы. Царевнчу казалось, что удущье сирокко увеличивается от этого миожества голого тела, голого мяса, упитанного, языческого — вверху, и страдальческого, хонстнанского — винау. Рассеянный вагляд его. бауждая по стенам, остановнася на одной картине, непохожей на доугне, выступавшей соеди них, как светьое пятио: обнаженная до пояса девушка с рыжнын волосами, с почти детскою, невинною грудью, с прозрачиожелтыми глазами и бессмысленной улыбкою; в приподнятых углах губ н в слегка скошенном, удлинениом разрезе глаз было что-то козье, дикое и странное, почти жуткое, напоминвшее девку Афооську. Ему вдоуг смутно почуялась какая-то связь между этою усмешкою и нарывающим удушением сирокко. Картина была плохая, синмок со стариниого произведения ломбардской школы. ученька ученьков Леонардо. В этой обессмысленной, но все еще загадочной усмешке отразнлась последняя тень благородной гражданки Неаполя, моны Аизы Джокоиды.

Царевич уднвлялся, что наместник, всегда изыскаино ведананный заставляет его ждать так долго; и куда запропастнося Вейнгаот и почему такая тишина — весь дворец

точно вымер?

Хотел встать, позвать кого-инбудь, вслеть принести печи. Но на иего напало странное оцепененне, как будто и об был заткан, облеплен того серою паутиною, которую тени, как пауки, ткали по углам. Лень было двинуться. Глаза слипальсь. Он открывал их с усилием, чтобы не заснуть. И все-таки заснул на несколько митовений. Но когда просиголе, ему покавалось, тот поощло много воемени.

Он видел во сне что-то страшное, но не мог вспомнить что. Только в душе осталось ошущение несказан-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Мона Лиза была жительницей Флоренции.

ной тяжести, и опять почудилась ему связь между этим страшным сном, бессмысленной усмешкой рыжей девушки и нарывающим удушьем сирокко. Когда он открыл глаза, то увидел прямо перед собою лицо бледное-бледное, подобное призраку. Долго не мог понять, что это. Наконец поиял, что это его же собственное лицо, отраженное в тусклом простепочном эеркале, перед которым, сидя в кресле, он заснул. В том же зеркале, как раз у него за синною, видиа была закрытая дверь. Й ему казалось, что сон продолжается, что дверь сейчас откростся, и в нее войдет то страшное, что он только что видел во сие и чего ие мог вспомить.

Дверь отворилась безавучно. В ней появился свет восковых свечей и лица. Глядя по-прежнему в зоркал, и оборачивансь, ои узнал одно лицо, другое, третъе. Вскочил, обернулся, выставив руки вперед, с отчаниною насждою, что это ему только почуднялось в эсркале, и увидел в действительности то же, что в зеркале — и из гоумн его выповаскя коик беспедельного ужела:

— Oн! Oн! Oн!

Царевнч упал бы навзничь, если бы ие поддержал его сзади секретарь Венигарт,

Воды! Воды! Царевичу дурио!

Вейнгарт бережно усадил его в кресло, и Алексей увидел над собою склоненное доброе лицо старого графа Дауна. Он гладил его по плечу и давал ему нюхать спирт.

 Успокойтесь, ваше высочество! Ради Бога, успокойтесь! Ничего дурного не случилось. Вести самые добрые...

Царевнч пил воду, стуча зубами о края стакана. Не отводя глаз от двери, он дрожал всем телом непрерывною мелкою дрожью, как в сильном ознобе.

Сколько их? — спросна он графа Дауна шепотом.

— Двое, ваше высочество, всего двое.

— А третий? Я видел третьего...

— Вам, должно быть, почудилось. — Нет, я видел его! Гле же он?

— Kто он?

— Кто он!
— Отец!..

Старик посмотрел на него с удивлением.

— Это от сирокко, — объяснил Вейнгарт. — Маленькип прилня крови в голове. Часто бывает. Вот и у меня с утра нынче все какне-то синие зайчики в глазах прыгают. Пустить кровь — и как рукой синмет.

— Я видел его!— повторял царевич.— Клянусь Богом, это был не сои! Я видел его, граф, вот как вас теперь вижу...

- Ах. Боже мой, Боже мой!— воскликиул старик с нкрениям огорчением.— Если бы только зиал, что ваше высочество не совсем хорошо себя чувствует, я ил за что не допустил бы... Можно, впрочем, и теперь еще отложить свидание?..
- Нет, не надо все равно. Я хочу зиать, проговорил царевич. — Пусть подойдет ко мие один старик, А того, другого, ие допускайте...

Он судорожио схватил его за руку:

 Ради Бога, граф, не допускайте того!.. Он — убнйца!.. Видите, как он смотрит... Я зиаю: ои послаи царем, чтобы зарезать меня!..

Такой ужас был в лице его, что иаместник подумал: «А кто их знает, этих варваров, может быть, и в самом деле?..»— И вспоминлись ему слова императора из подлинной инструкции:

«Свидаине должно быть устроено так, чтобы никто из москвитяи (отчаянные люди и на все способные!) не напал на царевича и не возложил на него рук, хотя я того не ожидаю».

Будьте покойны, ваше высочество: жизнью и честью моей отвечаю, что они не сделают вам никакого зла.

И наместник шепиул Венигарту, чтобы он велел усилить стражу.

А в это время уже подходил к царевичу неслышными скольящими шагами, выгиув спину с почтительнейшим видом и инжайшими поклонами, Петр Андреевич Толстой.

Спутник его, капитам гвардин, царский денщик исполииского роста с добродушимм и краснвым лицом не то римского легионера, не то русского Иванушки-дурачка, Александр Иванович Румяицев, по знаку иаместника остановился в отдалении у дверей.

 Всемилостивейший государь царевич, ваше высочество! Письмо от батюшки,— проговорил Толстой и, склонившись еще ииже, так что левою рукою почти косиулся пола, правою передал ему письмо.

Царевич узиал в написанном на обертке одном только слове Сыну почерк отца, дрожащими руками распечатал письмо и прочел:

## «Мой сыи!

Поиеже всем есть известио, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ии от слов, ни от наказа-

ния не последовал наставлению моему; но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прошании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко измениик, под чужую поотекцию! Что не самхано не точню между наших детей, но ниже между нарочитых подданных. Чем какую обиду и досаду отцу своему, и стыд отечеству своему учинил! Того ради, посылаю имие сие последнее к тебе дабы ты по воле моей сделал, о чем тебе господии Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет: ио лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинищь, то яко отец, данною мие от Бога властию, проклинаю тебя вечно: а яко государь твой, за изменинка объявляю и ие оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мие поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал: а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться? Что б хотел, то б следал.

Петр»

Прочитав письмо, царевич взглянул опять на Румянцева. Тот поклоинлся и хотел подойти. Но царевич побледиел, задрожал, привстал в кресле и проговорил:

оледиел, задрожал, привстал в кресле и проговорил:

— Петр Андреич... Петр Андреич... ие вели ему подходить!.. А то уйду... уйду сейчас... Вот и граф говорит,
чтоб ие смел...

По знаку Толстого, Румянцев опять остановился, с

недоумением на своем коасивом и неумном липе.

Вейнгарт подал стул. Толстой придвинул его к царевичу, сся почтительно иа самый кончик, наклонился, заглянул ему прямо в глаза простодущимы доверчивым взором и заговорил так, как будто инчего особенного не случилось, и они сошились для приятиюй беседы.

Это был все тот же изящиый и превосходительный господии тайкый советиик и кавалер, Петр Андреевич Толстой: чериые бархатный бархаты взгляд, ласковая бархатный кархады, вкоадчивый бархаты

ный голос — бархатный весь, а жальце есть.

И хотя царевич помина изречение батюшки: «Толстий — уминй человек; но когда с ним говоришь, следует держать камень за пазухой» — ои все-таки слушал его с удовольствием. Уминя, деловитая речь успоканвала его, пробуждала от стращимы видений, возвращала к действительности. В этой речи все умягчалось, углаживалось Казалось, можно было устронть так, что и волки будут ситы, н овцы целы. Он говорил, как опытимй старый хирург, который убеждает больного в почти приятиой легкости труднейшей операции.

«Употреблять ласку н угрозы, приводя, впрочем, удобьвымышленные рацин и аргументы»,— сказаио было в царской инструкции,— и если бы царь его слышал, то остался

бы доволен.

Толстой подтвердил на словах то, что было в письме совершенную милость и прощение в том случае, ежели царевич вериется.

Затем привел подлиниме слова царя из данной ему, Толстому, инструкции о переговорах с цесарем, причем в голосе его сквозь прежнюю уветливую ласковость авучала твердость.

- «Буде цесарь станет говорить, что сыи наш отдался под его протекцию, что он не может против воли его выдать, и иные отговорки и затейные опасения булет объявлять. — поедставить, что нам не может то иначе, как чувственио быть, что он хочет меня с сыиом судить, понеже, по натуральным правам, особливо же нашего государства. инкто и меж партикулярными подданными особами отца с сыиом судить не может: сын должен повниоваться воле отцовой. А мы, самодержавный государь, ничем цесарю не подчинены, и вступаться ему не следует, а надлежит его к нам отослать: мы же, как отец и государь, по должности полительской, его милостиво паки понмем и тот его пооступок поостим, и будем его наставлять, чтобы, оставив прежине непотребиые дела, поступал в пути добродетели, последовал нашим намеренням; таким образом может привратить к себе паки наше отеческое сердце; чем его царское величество покажет и над ним милость н заслужит себе от Бога возданине, а от нас благодарение: да и от сына нашего более будет за вечно возблагодарен. нежели за то, что имие содеожится, как невольник или злодей, за крепким караулом, под именем некоторого бунтовшика, гоафа венгеоского, к поелосуждению чести нашей и имени. Но буде, паче чаяния, цесарь в том весьма откажет, - объявить, что мы сне примем за явный разрыв н будем пред всем светом на цесаря чинить жалобы и искать неслыханную и несносную нам и чести нашей обиду отомстить»,
- Пустое! перебил царевич. Николи из-за меня батюшка с цесарем войны не начиет.

 Я чаю, войны не будет,— согласился Толстой,— Ла цесарь и без войны тебя выдаст. Никакой ему пользы иет, но больше есть тоудность, что ты в его области поебываешь. А свое обещание тебе он уже исполнил, поотектовах, доколе батюшка изволил поостить, а имие, как поостил, то уже повинности несаревой нет, чтобы поотив всех поав удеоживать тебя и войну с песарем чинить булучи и кооме того в войне с лвух сторои, с турками да гишпаицами: и тебе, чай, ведомо, что флот гишпаиский стоит имие между Неаполем и Сардинией и намереи атаковать Неаполь, понеже тутошняя шляхта сделала комплот и желает быть лучше под властью гишпанскою. иежели цесарскою. Не веришь мие, так спроси вице-роя: ои получил от песаря письмо саморучное, дабы всеми мерами склонил тебя ехать к батюшке, а по последией мере, кулы ин есть, только бы из его области выехал. А когла лобоом не выдалут, то государь намерен тебя доставать и оружием; конечно, для сего и войска свои в Польше леожит, чтобы их вскоре поставить на квартиры зимовые в Слезию: а оттуда иедалече и до владений цесарских...

Толстой заглянул ему в глаза еще ласковее и тихонько

дотронулся до руки его:

— Государь-царевич батюшка, послушай-ка увещания родительского, возвратись к отцу! «А мы, говорит царь, слова его величества подлиниме,—простим и примем его паки в милость нашу, и обещаем содержать отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гиева и принуждения».

Царевич молчал.

— Буде же, говорит, к тому весьма не склоинтся, продолжал Толстой с тяжелым вздохом, — объявнить ему ниенем изаниям, что мм, за такое преслушание, предав его клитве отеческой и церковной, объявни во все тосударство изане измениямом; пусть-де рассудит, какой ему будет живот? Не думал бы, что может быть безопасен; развечно в заключении и за крепким караулом. И так душе своей в будущем, а телу и в сем еще веке мучение заслучит. Мы же искать не оставив всех способов к наказанию испокорства его; даже вооруженною рукою цесаря к въдате его принудим. Пустъ рассудит, что из этог последует».

Голстой умолк, ожидая ответа, но царевич тоже молчал. Наконец подиял глаза и посмотрел на Толстого при-

стально.

— А сколько тебе лет, Петр Андреич?

Заговор (франц. complot).

Не при дамах будь сказано, за семьдесят перева-

дило, — ответил старик с любезною улыбкою.

— А кажись, по Писанию-то, семьдесят — предел жизни человеческой. Как же ты, Петр Аидренч, одной ногой во гробе стоя, за этакое дело взялся? А я-то еще думал, что ты любишь меня...

 И люблю, родимый, видит Бог, люблю! Ей, до последиего издыхания, служить тебе рад. Одно только в мыслях имею — помнрить тебя с батюшкой. Дело святое:

блаженны-де, сказано, миротворцы...

 Полю-ка врать, старик! Аль думаешь, не знаю, зачем вы сюда с Румянцевым прислаим? На него, разбойника, дивить нечего. А ты, ты, Андреич... На будущего царя и самодержца руку подиял! Убийцы, убийцы вы оба! Зарезать меня батюшкой присланы!..

Толстой в ужасе всплесиул руками.

— Бог тебе судья, царевич!.. Такая искоенность была в м

Такая искреиность была в лице его и в голосе, что, как ин энал его царевич, вес-таки подумал: не ощивсея ли, не обидел ли старика напрасно? Но тотчае рассме-ляся — даже злоба прошла: в этой лжи было что-то простодушное, невиниое, почти пленительное, как в лукавстве женщии и в игре вельики актеров.

 Ну, и хитер же ты, Петр Аидреич! А только никакою, брат, хитростью в волчью пасть овцу ие заманишь.

— Это отца-то волком разумеешь?

 Волк не волк, а попаднеь я ему — и костей монх ие останется! Да что мы друг друга морочим? Ты н сам. чай. знаешь...

— Алексей Петрович, ах, Алексей Петрович, батюшка! Когда моим словам ие веркшь, так ведь вот же в письме собственной его величества рукой написано: обещаю Богом и сидом Его. Слышишь, Богом заклинается! Ужли же

царь клятву преступит перед всею Европою?..

— Что ему клятвм? — перебил царевич. — Коли сам ие разрешит, так Федоска. За архиеревми дело не стаиет. Разрешат соборне. На то самодеряже российский Два человека на свете, как боги — царь Московский да папа Римский: что хотят, то и делают... Нет, Андреич, даром слов ие трать. Живьм ие дамся!

Толстой вынул из кармана золотую табакерку с пастушком, который развязывает пояс у спящей пастушки, ие торопясь, привычным движением пальцев размял поиюшку, склонил голову на гоудь и произисс, как будто

про себя, в глубоком раздумыи:

 Ну, видно, быть так. Делай как знаешь. Меня, старнка, не послушал — может быть, отца послушаешь.
 Он и сам, чай, скоро будет здесь...

— Где здесь?.. Что ты врешь, старик? — произнес

царевич, бледнея, и оглянулся на страшную дверь.

Толстой, по-прежнему не торопясь, засунул понюшку сначала в одну ноздрю, потом в другую — затянулся, стряхнул платком табачную пыль с кружева на груди и

произнес:

— Хотя объяваять не велено, да уж, видию, все равно, проговорился. Получил я намедни от царского величества письмо саморучное, что изволят имемдленно ехать в Италию. А когда приедет сам, кто может возбранить отцу с тобою видеться? Не мысля, что сему исльяя сделаться, понеже ин малой в том дификульты ист, кроме токмо изволения дарского величества. А то тебе и самому известно, что государь давно в Италию ехать намерен, имие ке наинате для сего случая весемерно поедет.

Еще ниже опустил он голову, и все лицо его вдруг сморщилось, сделалось старым-престарым, казалось, он готов был заплакать — даже как будто слезинку смахнул. И еще раз услышал царевич слова, которые так часто слышал.

 Куда тебе от отца уйтн? Разве в землю, а то везде найдет. У царя рука долга. Жаль мие тебя, Алексей Петоовну, жаль, оодимый...

рович, жаль, родимын... Цаоевич встал, опять, как в пеовые минуты свидания.

дорожа всем телом.

— Положди. Пето Андоенч. Мне надобно гоафу два

— подожди, петр Андреич. Iviне надооно графу дв. слова сказать.
Он подошел к наместнику и взял его за руку.

Он подошел к наместнику и взял его за руку.
Онн вышли в соседнюю комнату. Убедившись, что

Онн вышли в соседнюю комнату. Гоедившись, что двери заперты, царевич рассказал ему все, что говорил Толстой, и в заключение, схватив руки старика похолодевшими руками, спросил:

 Ежелн отец будет требовать меня вооружениюю рукою, могу ли я положиться на протекцию цесаря?

 Будьте покойны, ваше высочество! Император довольно силен, чтобы защищать принимаемых им под свою протекцию, во всяком случае...

— Знаю, граф. Но говорю вам теперь не как наместнику императора, а как благородиому кавалеру, как доброму человеку. Вы были ко мне так добры всегда. Скажите же всю правду, не скрывайте от меня ничего, ради

<sup>1</sup> Трудность, затруднение (франц. difficulté).

Бога, граф! Не надо политики! Скажите правду!.. О, Гос-подн!.. Видите, как мне тяжело!..

Он заплакал н посмотрел на него так, как смотрят затоавленные звери. Старик невольно потупна глаза.

Высокий, худощавый, с бледиым, тоиким лицом, несколько похожим на лицо Дон Кихота, человек добрый, но слабый и нерешительный, с дволщимися мыслями, рыцарь и политик граф Даун вечно колебался между старым неполитичным рыцарством и новою нерыцарской политикой. Он чувствовал жалость к царевичу, но, вместе с тем, страх, как бы не впутаться в ответственное дело стом дложна. За которого хватается угопающий.

Царевич опустнася перед ним на колени.

— Умоляю императора именем Бога и всех святых не покндать меня! Страшно подумать, что будет, если я попадусь в руки отцу. Никто не знает, что это за человек... я знаю... Страшно, стращио!

Старик наклонился к нему, со слезами на глазах.

— Встаньте, встаньте же, ваше высочество! Богом клянусь, что говорю вам всю правду, без всякой политики: насколько я знаю цесаря, ин за что не выдаст он вас отцу; это было бы унизительно для чести его величества и противно всесветыми правам — знаком вареарства!

Он обнял царевича и поцеловал его в лоб с отеческою

нежностью.

Когда они вернулись в прнемную, лицо царевича было бледно, но спокойно и решительно. Он подошел к Толстому и, не садясь и его не приглашая сесть, видимо, давая поиять, что свидание кончено, сказал:

— Возвратиться к отду опасно и пред разгневанное мидо явиться не бесстрашно; а почему не смею возвратиться, о том донесу письменно протектору моему, цесарскому велачеству. Отду, может быть, буду писать, ответствуя на его письмо, и тогда уже дам конечный ответ. А сего часу не могу инчего сказать, понеже надобно мыслить о том горазду.

— Ежели, ваше высочество, — начал опять Толстой вкрадчиво, — какие предложить имеешь кондиции, можешь и мне объявить Я чай, батюшка на все согласится. И на Евфросинье жениться позволит. Подумай, подумай, родной. Утро вечера мудрее. Ну, да мы еще поговорить успем. Не в последний раз видимся...

 Говорить нам, Петр Андренч, больше не о чем н видеться незачем. Да ты долго ли эдесь пробудешь?

Имею поведение, — возразил Толстой тихо и по-

смотред на царевича так, что ему показалось, будто из глаз его глянули глаза батюшки,— имею поведение не удаляться отсюда, прежде чем возьму тебя, и если бы перевезли тебя в другое место,— и туда буду за тобою следовать.

Потом прибавил еще тише:

Отец ие оставит тебя, пока не получит, живым или мертвым.

Из-под бархатной лапки высунулись когти, но тотчас же спрятались. Он поклонняся, как при входе, глубочайшим поклоном, хотел даже поцеловать руку царевича, но тот ее отдернул.

 Всемнлостивейшей особы вашего высочества всепокорный слуга!

И вышел с Румянцевым в ту же дверь, в которую вошел.

Царевич проводил их глазами и долго смотрел на эту дверь неподвижным взором, словно промелькиуло перед ним опять ужасное видение.

Наконец опустился в кресло, закрыл лицо руками и согнулся, съежился весь, как будто под страшною тяжестью.

Граф Даун положил руку на плечо его, хотел сказать что-нибудь в утешение, но почувствовал, что сказать нечего, и модча отошел к Вейнгарту.

 Император настаивает, — шепнул он ему, — чтоб царевнч удалил от себя ту женщину, с которой живет.
 У меня не хватило духу сказать ему об этом сегодня. Когданибудь, при случае скажите вы.

## V

«Мои дела в великом находится затрудненин,— писал Голстой резиденту Веселовскому в Вену.— Ежели не отчантся наше дитя протекции, под которою живет, никогда не помыслит ехать. Того ради, надлежит вашей милости во всех места трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут; а он в том все свое упование полагат. Мы должны благодорствовать усердие эдешнего вище-роя в нашу пользу; да не можем преломить замеряелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, поиеже еду к нашему яверю, а почта отходит».

Толстому случалось не раз бывать в великих затрудненнях, и всегда выходил он сух из воды. В молодостн участвовал в стрелецком бунте — все погнбли — он спасся. Сидя на Устюжском воеводстве, пятидесяти лет от род, миея жену и детей, вызвалея ехать, вместе с прочими «российскими маденцами», в чужие края для изучения навигации — и выучился. Будучи послом в Коистантинопологрижды попадал в подземиме тюрьмы Семибашенного замка и трижды выходил оттуда, заслужив особую милость царя. Однажды собственный секретарь его написал иа него донос в растрате казенимх денег, но не успев отолать, умер скоропостижно; а Толстой объяснил: «Вздумал подьячий Тимошка обусурманиться, познакомнашись с турками; Бог мие помог об этом сведать; я приявая стайно и начал говорить, и запер в своей спальие до иочи, а ночью выпил он рюмку вина и скоро умер: так его Бог сохранил от беды».

Недаром он изучал и переводил на русский явык «Нимом Макиваем», мужа благородного флорентинского, Увещания Политические». Сам Толстой слыл Макиввелем Российским, «Голова, голова, кабы ис так умна ты была, явию б я стоубить тебя ведел!»— гомоона о нем нась.

И вот теперь боялся Толстой, как бм в деле царевичы та уминая голова не оказальсь глуппою, Макнавель Российский — в дураках. А между тем он сделал все, что можио было сделать; опутал царевича тонкою и крепкою сетною: внушны каждому порозыв, что все остальныме тайно желают выдачи его, но сами, стилдясь нарушить слово, по-ручают это сделать другиты: цесарры— камцлеру, канцлер — наместинку, наместинк — секретарю. Последнему Толстой дал въятку в 160 червонных и по-обещал прибавить, ежели он уверит царевича, что цесарь протектовать его больше ие будет. Но все усилия разбивались о «замерасме» (прямство».

Хуже всего било то, что он сам напросился на эту поезаку. «Доджно знать свою планету»,— говаривал он. И ему казалось, что его планета есть поимка царевича, и что ею увенчает он все свое служебное поприще, получит андреевскую лечиту и графство, сделается родоначальником нового дома графов Толстых, о чем всю жизни мечта.

. Что-то скажет царь, когда он вернется ин с чем?

Но теперь он думал не о потере царской милости, андреевской ленти, графского титула; как истинный охотник, все на свете забыв, думал он только о том, что зверь уйдет.

Через несколько дней после первого свидания с царевичем, Толстой сидел за чашкой утрениего шоколада на балконе своих роскошных покоев, в гостинице Трех Ко-

Императонца.

ролей на самой бойкой улице Неаполя, Виа-Толедо. В иочиом шлафоре, без парика, с голым черепом, с остатками седых волос только на затылке, он казался очень старым, почти дояхаым. Молодость его — вместе с кингой «Метамоофосеос, или «Пременение Овиднево», которую ои пеоеводил на оусский язык — его собственная метамоофоза, баночки, кисточки и великолепный алонжевый парик с юношескими черными как смоль кудоями лежали в уборной на столике перед зеркалом.

На сеодце кошки скоебли. Но, как всегда, в минуты глубоких раздумий о делах политики, имел он вид беспечиый, почти легкомысленный; переглядывался с хорошенькою соседкою, тоже сидевшею на балконе в доме через удину, смугараннею черноглазою испанкою из тех. котолые, по слову Езопки, «к ручному труду не охочи, а заживают больше в прохладах»; улыбался ей с галантиою любезностью, хотя улыбка эта напоминала улыбку мертвого черепа, и напевал своего собственного сочииения любовичю песенку «К девице», подражание Ана-

коеоиу:

Не бегай ты от меня. Виля селу голову: Не затем, что красоты Блистает в тебе весиа. Презирай мою дюбовь. Посмотон хотя в венцах Сколь коасивы, с белыми Ланами смещаним POSN HAM SHASINTES!

Капитаи Румянцев рассказывал ему о своих любов-

иых поиключениях в Неаполе.

По опоеделению Толстого, Румянцев «был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятичю к людям и паче касающееся до компании; но более был счастлив, нежели к высоким делам способен — только имел смельство добоого солдата» — попросту, значит, дурак. Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою саущался: «Лураками-де свет стоит.— замечал Петр Андреич. — Катои, советник римский, говаривал, что дураки умиым нужиее, нежели умиые дуракам».

Румянцев бранил какую-то девку Камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотин ефимок. — Тутошине девки к нашему брату зело грабитель-

иипы!

Пето Аидоеевич вспомиил, как сам был влюблен много лет назад, здесь же, в Неаполе; про эту любовь рассказывал он всегда одинми и теми же словами:

 Был я инаморат в синьору Франческу, и оную имел за метресу во всю ту свою бытность. И так был ниаморат, что не мог ин часу без нее быть, которая коштовала мне в два месяца 1.000 чеовонных. И расстался с великою печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти... Он томно вздохича и удыбнулся хорошенькой соседке.

 А что наш звеоь? — споосна влоуг с видом небоежиым, как булто это было для него последнее дело.

Румянцев рассказал ему о своей вчеращией беселе с иавнгатором Алешкой Юровым, Езопкою то ж.

Напуганный угоозою Толстого схватить его и отпоавить в Петеобуог, как беглого. Юоов, несмотоя на свою поеданность наоевичу, согласился быть шпионом, доносить обо всем, что видел и слышал у него в доме.

Румянцев узнал от Езопки много любопытного и важиого для соображений Толстого о чрезмерной любви

царевича к Евфоосниве.

 Она девка весьма в амуре профитует и, в большой конфиденции плезноов ночиых, такую над инм снлу взяла. что он перед ней пикиуть не смеет. Под башмаком деожит. Что она скажет, то он и делает. Жениться хочет. только попа не найдет, а то 6 уж давно повенчались.

Рассказал также о своем свидании с Евфросиньей, устроенном, благодаря Езопке и Вейнгарту, тайио от ца-

ревича, во время его отсутствия.

 Персона знатиая, во всех статьях — только волосом оыжая. По виду тиха, воды, кажись, не замутит, а должно быть, беловая. — в тихом омуте чести волятся.

 А как тебе показалось,— споска Толстой, у которого мелькичла виезапная мысль. - к амуру никлинацию

имеет?

— То есть, чтобы нашего-то зверя с рогами сделать? усмехиулся Румянцев. — Как и все бабы, чай, рада, Да вель не с кем...

 А хотя бы с тобой. Александо Иванович. Небось. с этаким-то молодиом всякой лестно!- лукаво полмиг-

иул Толстой.

Капитан рассменася и самодовольно погладил свои тоикие, вздернутые кверху, так же, как у царя кошачьи усикн.

— С меня и Камилки будет! Куда мие двух?

А знаешь, господин капитан, как в песенке поется:

<sup>1</sup> Склонность (франц. inclination).

Перестань противляться сугубому жару: Две девы в твоем сердце вместятся без свару. Не печалься, что будешь столько любви иметь, Ибо можно с услугой к той и другой поспеть; Уволив первую, уволь и вторую, А хотя б и лостять — немного сказую

Вишь ты какой, ваше превосходительство, бедовый!
 — захохотал Румяицев, как истый деищик, показывая все свои белые ровиые зубы.
 — Седина в бороду, а бес в ребро!

Толстой возразил ему другою песеикой:

Говорят мие женщины:
«Анакреон, ты ум стар.
Взяв зеркало, посмотрись,
Волосов уж иет над лбом».
Я не знало, волосы
На голове ль, иль сощли;
Одно только знало — то,
Что наимате старику
Должно веселиться,
Ибо к смерси байже он.

— Послушай-ка, Александр Иванович,— продолжал, и, уже без шутки,— заместо того, чтоб с Камилкой-то без толку хороводиться, лучше бы ты с оною знатною персоной поамурился. Большая из того польза для дела была б. Диту наше так жалузией "опутали бы, что инкуда ие ушел бы, сам в руки дался. На нашего брата, кавалера, иет лучше приманки, как баба!

— Что ты, что ты, Петр Андреич? Помилуй! Я ду-

мал, шутить изволишь, а ты и впрямь. Это дело щекотиое. А иу, как он царем будет, да про тот амур узиает так ведь на моей шее места не хватит, тде топоров ставить...

— Э, пустое! Будет ли Алексей Петрович царем, это, брат, вилами на воде писано, а что Петр Алексеевич тебя иаградит то верню. Да еще как наградит-то! Александр Иваныч, батюшка, пожалуй, учини дружбу, родной, ввек не забуху!.

 Да я, право, не знаю, ваше превосходительство, как за этакое дело и взяться?..

— Вместе возьмемся! Дело не мудреное. Я тебя на-

учу, ты только слушайся... Румянцев еще долго отнекнвался, но, наконец, согла-

сился, и Толстой рассказал ему план действий.
Когда он ушел, Петр Андреевич погрузился в раз-

думье, достойное Макнавеля Российского.

Он давио уже смутио чувствовал, что одиа только Евфросинья могла бы, если бы захотела, убедить царе-

Ревностью (франц. jalousie).

вича вернуться — ночная-де кукушка диевную перекукует — и что, во всяком случае, на исе — последняя надежда. Он и царю писал: «невозможно описать, как царевнч оную девку любит и какое об ней пописчение имест». Вспомнил также слова Вейнгарта: «больше всего боится он ехать к отцу, чтоб не отлучил от иего той девки. А я-де имерен его ныне постращать, будто отиниут се иемедлению, ежели к отцу ие поедет; хотя и неможно мие сего без указа учинить, одимко ж, увидим, что из того будет».

Толстой решил. ехать тотчас к вицерою и требовать, чтобы он велел царевичу, согласно с волей цесаря, удалить от себя Евфросинью. «А тут-де сще и Румящев со своим амуром — подумал он с такою падеждою, что сераце у него забилось.— Помоги, матушка Венус! Авось-де, чего умивые с политикой не сделали, то сделает дурак с

амуром».

Ои совсем развеселнася и, поглядывая на соседку, иапевал уже с иепонтворною резвостью:

Посмотри хотя в венцах Сколь красивы, с белыми Ландышами смешанны, Розы нам являются!

А плутовка, закрываясь весром, выставив из-пол черного кружева юбки хорошенькую иожку в серебряной туфельке, в розовом чулочке с золотыми стрелками, делала глазки и лукаво смелась,— как будто в образе этой девочки сама богния Фортуна, опять, как уже столько раз в жизни, ульбалась ему, суля успех, аидреевскую ленту и графский титул.

Вставая, чтобы ндтн одеваться, он послал ей через улицу воздушиый поцелуй, с галантиейшей улыбкой: казалось, Фортуне-блуднице улыбается бесстыдиою улыб-

кой мертвый череп.

Царевич подозревал Езопку в шпионстве, в тайных сношениях с Толстым и Румяицевым. Он прогнал его и запретня приходять. Но однажды, верпувшись домой неожиданно, столкиулся с ним на лестинце. Езопка, увидевето, побледнел, задрожал, как пойманный вор. Царевич понял, что он пробирался к Евфросиные с каким-то тайным поручением, схватил его за шиворот и столкиул с лестинцы.

Во время встряски выпала у него из кармана круглая жестянка, которую он тщательно прятал. Царевич подиял ее. Это была коробка «с французским чекуладом лепе-





шечками» и вложениою в крышку запискою, которая начиналась так:

«Милостивая моя Государыня, Евфросниья Феодоровна!

Поелику сердце во мие ие топориой работы, ио рождеио уже с иежиейшими чувствованиями...»

А кончалась виршами:

Я не в своей мочи огиь утушить, Сердцем я болею, да чем пособить? Что всегда разлучио — без тебя скучио; Легче 6 тя не знати, нежель так страдати,

Аще же отвергиешь, то в Везувий ввергиешь.

Вместо подписи — две буквы: А. Р. «Александо Ру-

мянцев», — догадался царевич.
У него хватило духу не говорить Евфросинье об этой

находке.
В тот же день Вейнгарт сообщил ему получениый, будто бы, от цесаря указ — в случае, ежели царевич желает дальнейшей протекции, исмедленио удалить от себя

Евфросинью.

На самом деле указа ие было; Вейигарт только исполиял свое обещание Толстому: «я-де намерен его постращать, и хотя мие и иеможно сего без указу чинить, одиакож, увидим, что из того будет».

#### VΙ

В ночь с 1 на 2 октября разразилось, наконец, сирокко. С особенной яростью выла бруя на высоте Сант-Эльмо. Внутри замка, даже в плотно запертых покоях, шум ветра был так силен, как в какотах корабля под самым сильным штормом. Сквозь голоса урагама — то волучий вой, то детский плач, то бешеный топот, как от бетущего стада, то скремет и свист, как от исполинских птиц с железными крыльями — гул морского прибоя похож был из далекие раскаты пушечной пальбы. Казалось, там, за стенами, рушилось все, наступил конец мира, и бушует беспредельным хаос.

В покоях царевича было сыро и холодио. Но развести огомь в очасе нельзя было, потому что дым из трубы выбивало ветром. Ветер проинзывал стены, так что скюзники ходили по комиате, пламя свечей колебалось, и капли воска на них застывали внечими длинимым игламе.

Царевич ходил быстрыми шагами взад и вперед по комиате. Угловатая чериая тень его мелькала по белым

стенам, то сокращалась, то вытягнвалась и, упираясь в потолок, переламывалась.

Еффосивья, сидя с иогами в кресле и кутаясь в шубку, следила за ими глазами, молча. Лицо е казалось равнодушимы. Только в углу рта что-то дрожало сдав уловимою рожню, да пальцы однообразным движением то расплетали, то скручивали оторваниям от застежки иа шубе золотой шиурок.

Все было так же, как полтора месяца назад, в тот день, когда получил он радостные вести.

Царевич, наконец, остановнося перед ней и произнес глухо:

— Делать нечего, маменька! Собирайся-ка в путь. Завтра к папе в Рим поедем. Кардинал мие тутошинй сказывал, папа-де поимет под свою протекцию...

Евфросинья пожала плечами.

 Пустое, царевич! Когда и цесарь держать не хочет девку зазорную, так где уж папе. Ему, чай, иельзя, и по чину духовному. И войска иет, чтоб защищать, коли батюшка тебя с оружием будет требовать.

— Как же быть, как же быть, Афросьюшка?... всплеснул он руками в отчаяньи. — Указ получен от цесаря, чтоб отлучить тебя немедлению. До утра едва ждать согласились. Того гляди, силой отнимут. Бежать, бежать

надо скорее!.. — Куда бежать-то? Везде поймают. Все оавио одии

конец — поезжай к отцу.
— И ты, Афрося! Напели тебе, видно, Толстой да Румянцев, а ты н уши развесила.

Петр Андреич добра тебе хочет.

— Добра!.. Что ты смыслишь? Молчи уж, баба — волос долог, ум короток! Аль думаешь, не запытают и тебя? Не мысли того. И на брюхо не посмотрят: у насде то не диво, что девки на дыбах раживали...

Да ведь батюшка милость обещал.

— Знаю, знаю батюшкины милости. Вот они мие г.е.!— показал он себе на затылок.— Папа не примет так во Францию, в Англию, к Шведу, к Турку, к черту на рога, только не к батюшке! Не смей ты мие и говорить об этом, никогда. Емфросинья, слашишья, не смей!..

Воля твоя, царевич. А только я с тобой к папе не

поеду, — произнесла она тихо.

— Как не поедешь? Это ты что еще вздумала?

Не поеду, — повторила она все так же спокойно,
 глядя ему в глаза пристально. — Я уж и Петру Андреи-

чу сказывала: не поелу-де с паревичем никулы, кооме батюшки: пусть едет один, куда знает, а я не поеду.

— Что ты, что ты, Афросьюшка?— заговорна он, блед-нея. вдруг нэменнвшнися голосом.— Христос с тобою. маменька! Да разве... о. Господн!... разве я могу без тебя?.. — Как знаешь, царевну. А только я не поелу. И не

просн.

Она отоовала от петли и бросила шиурок на пол.

 Олуреда ты, девка, что дь? — конкнул он, сжимая кулаки, с внезапною злобою. Возьму, так поедещь! Много ты на себя води берешь! Аль забыла, кем была?

— Кем была, тем и осталась: его парского величества, государя моего. Петра Алексенча раба верная, Куда царь велит, туда и поеду. Из води его не выйлу. С то-

бой поотив отца не пойлу. — Вот ты как, вот ты как заговоонла!.. С Толстым

да с Румянцевым снюхалась, со элодеями монми, с убийпами. За все, за все лобоо мое, за всю любовы. Змея подколодная! Хамка, отродне хамово...

Вольно тебе, царевну, лаяться! Да что же толку?

Как сказала, так и следаю.

Ему стало страшно. Даже злоба прошла. Он весь ослабел, изнемог, опустился в кресло рядом с нею, взял ее за руку и старался заглянуть ей в глаза:

 Афросьюшка, маменька, друг мой сердешненький, что же, что же это такое? Господы! Время ли ссориться? Зачем так говорниць? Знаю, что того не сделаещь — одного в такой беле не покинешь — не меня, так Селебеного. чай, пожалеешь?..

Она не отвечала, не смотрела, не двигалась — точно мертвая.

— Аль не дюбншь? — продолжал он с безумно моляшею даскою, с жадобной хитростью дюбящих.- Ну что ж? Уходи, коли так. Бог с тобой. Держать силой не буду. Только скажи, что не любищь?..

Она вдруг встала и посмотрела, усмехаясь так, что

сердце у него замерло от ужаса.

— A ты думал, люблю? Когда над глупой девкой оугался, насильничал, ножом грозил, -- тогда б и спрашивал. люблю, аль нет!..

— Афрося, Афрося, что ты? Аль слову моему не веоншь? Вель женюсь на тебе, венцом тот грех покрою. Да и теперь ты мне все равно что жена!..

— Челом быю, государь, на милости! Еще бы не милость! На холопке царевич изволит жениться! А ведь вот, поли ж ты, дура какая — этакой чести не рада! Терпела, теопела — мочи моей больше нет! Что в петлю, аль в прорубь, то за тебя постылого! Лучше 6 ты и впоямь убил меня тогда, зарезал! Царицей-де будешь — вишь, чем вздумал манить. Да, может, мне девичий-то стыд и воля дороже царства твоего? Насмотрелась я на ваши роды царские — срамники вы, паскудники! У вас во дворе, что в водчьей норе: друг за дружкой так и смотрите, кто кому гордо переовет. Батюшка — эверь большой, а ты малый: зверь зверушку и съест. Куда тебе с ним спорить? Хорошо государь сделал, что у тебя наследство отнял. Гле этакому паоствовать? В дьячки ступай гоехи замаливать, святоша! Жену уморил, детей бросил, с девкой поиблудной связался, отстать не может! Ослаб, совсем ослаб, измотался, испаскудился! Вот и сейчас баба ругает в глаза, а ты молчишь, пикнуть не смеешь. У, бесстыдиик! Избей я тебя, как собаку, а потом помани только. свистни - опять за мной побежищь, язык высуня, что кобель за сукою! А туда же, любви захотел! Да разве CTRACK OT-YNACTC

Он смотрел на нее и не узнавал. В сиянии огненнорежим волос, бадное, точно нестерпивми блеском озарежиюе, лицо ее было страшию, но так прекрасно, как еще инкогда. «Ведьма!»— подумал ои, и вдруг ему почудилось, что от нее— вкэ ята буря за стенами, и что дикие

вопли урагана повторяют дикие слова:

— Погоди, ужо узнаешь, как тебя доболо! За все, за все заплачу! Сама на плаху пойду, а тебя не покрою! Все расскажу батюшке — как ты оружия просил у цесаря, чтобы войной идти на царя, возмущению в войске радовался, к бунтовщима пристать хотел, отцу смерти желал, злодей! Все, все донесу, не отвертишься! Запытает тебя царь, плетьми засечет, а в стану смотреть, да спрашивать: что, мол, свет Алешенька, друг мой сердешиенький, будешь поминть, как Афрося любила?.. А щенка твоего, Селебеного, как родится — я своими руками...

Он закрыл глаза, заткнул уши, чтобы ие видеть, не слышать. Ему казалось, что рушится все, и сам он проваливается. Так ясио, как еще никогда, понял вдруг, что ист спасения— и как бы ии боролся, что бы ии делал— все

равно погиб.

Когда царевич открыл глаза, Евфросиньи уже не было в комнате. Но видеи был свет сквозь щель неплотно притворениой двери в спальию. Он понял, что она там, подошел и заглянул. Она торопливо укладивалась, связывала вещи в узел, как будто собиралась уходить от него тотчас. Узел бил маленький: немного белоя, два-три простых платъя, которене она сама себе сшила, да слишком ему памятная старенькая девичья шкатулка, со сломанным замком и облезлою птицей, клюющей кисть винограда, на крышке та самая, в которой, еще дворовою деякою в доме Вяземских, она копила приданое. Дорогие платъя и другие вещи, подаренные им, тщательно откладивала, должи обыть, ие хотела брать его подарков. Это оскорбило его больше, чем все ез дъме слова.

Кончив укладку, присела к иочному столику, очинила перо и принялась писатъ меласнию, с трудом, въводя, точно рисуя, букву за буквою. Он подошел к ней създи на цыпочках, иагнулся, заглянул ей через плечо и прочитал пеовые стороки:

«Александо Иванович.

Понеже царевич хочит ехать к папе а я отгаваривала штоп не ездил токмо не слушант зело сердитунт то исволь ваша милость прислати за мной наискарям а лучшеп сам приехал не увесбы мне силой а чай без меня никуды не поедить. Половища скрипнула. Евфорсиния быстро обернулась,

вскрикнула и вскочила. Они стояли, молча, не двигаясь, лицом к лицу, и смотрели друг другу в глаза долгим взглядом, точно так же, как тогда, когда он бросился на нее, грозя ножом.

 Так ты и впрямь к нему? — прошептал он хриплым шепотом.

Чуть-чуть побледиевшие губы ее искривились тихою усмешкою.

— Хочу — к иему, хочу — к другому. Тебя не спрошусь.

Лицо его исказилось судорогою. Одной рукой схватил он ее за горло, другою за волосы, повалил и начал бить, таскать, топтать ногамн.

— Тварь! Тварь! Тварь!

— гварыт наврит звърст за того того постила от постила от постила от большого листа бумаги четвертушку для письма, от сверкаль от большого листа бумаги четвертушку для письма, сперкало на столе. Царевич схватил его, замахиулся. От испытывал безумивий восторт, как тогда, когда овладевал его силою; вдруг поиял, что она его всегда обмаинвала, не принадлежала ему ин разу, даже в самых страстивых ласках, и только теперь, убив ес, овладеет он его до конца, утолит свое исимоверное желаних.

Она не кончала, не звала на помощь и боролась молча довкая гибкая как кошка. Во воемя боорбы он толкиул стол, на котором стояла свеча. Стол опрокинулся. Свеча упала и потухла. Наступил моак. В главах его, быстро. точно колеса, завертелись огненные круги. Голоса урагана завыли где-то совсем близко от него, как будто над самым ухом, и разразились неистовым хохотом.

Ои валоогиул, словно очиулся от глубокого сиа, и в то же мгиовение почувствовал, что она повисла на оуке его. не двигаясь, как мертвая. Разжал руку, которою все еще держал ее за волосы. Тело упало на пол с коротким без-

жизиенным стуком.

Его обуял такой ужас, что волосы на голове зашевеанансь. Он далеко отшвыриул от себя кортик, выбежал в соседиюю комиату, схватил шаидал с нагоревшими свечами, вериулся в спальию и увидел, что она лежит на полу распростертая, бледиая, с коовью на лбу и закрытыми главами. Хотел было снова бежать, кончать, звать на помощь. Но ему показалось, что она еще дышит. Он упал на колени, наклонился к ней, обиял, бережно подиял и положил из постель.

Потом заметался по комиате, сам не помия, что делает: то давал ей нюхать спирт, то искал пера, вспомиив, что жженым пером пробуждают от обморока, то мочил ей голову водою. То опять склоиялся над нею, рыдая, целовал ей руки, ноги, платье и звал ее, и бился головой об угол коовати, и овал на себе волосы.

Убил. убил. убил. окаянный!...

То молился.

 Господи Инсусе, Матерь Пречистая, возьми душу мою за нее!.. И сеодце его сжималось с такою болью, что ему каза-

лось, он сейчас умоет.

Вдруг заметил, что она открыла глаза и смотоит на иего со страниою улыбкою. Афрося, Афрося... что с тобою, маменька?.. Не

послать ли за дохтуром?.. Она продолжала смотреть на него молча, все с тою же

иепоиятиою улыбкою. Сделал усилие, чтобы приподияться. Он ей помог и вдруг почувствовал, что она обвила его шею руками и прижалась шекой к шеке его с такою тихою детски-довеочивой даскою, как еще инкогда:

— Что, испугался иебось? Думал, до смерти убил? Пустое! Не так-то легко бабу убить. Мы, что кошки, жи-

вучи. Милый ударит — тела прибавит!

Прости, прости, маменька, родиенькая!..

Она смотрела в глаза его, улыбалась и гладила ему

волосы с материнскою нежностью.

— Ах, мальчик ты мой, мальчик глупенький. Посмотрю я иа тебя — совсем дитятко малое. Ничего не смыслишь, не знаешь ты иашего норома бабьего. Ах, глупенький, так, ведь, и поверил, что не люблю? Поди-ка, я тебе на ушко словечко скажу.

Она приблизила губы к самому уху его и шепиула

страстиым шепотом:

 — Люблю, люблю, как душу свою, душа моя, радость моя! Как мие на свете быть без тебя, как живой быть? Лучше бы мие — душа моя с телом рассталась. Аль ие веришь?

— Верю, верю!..— плакал он и смеялся от счастия.

Она прижималась к нему все крепче и крепче.

 Ох. свет мой, батюшка мой, Алешенька, и за что ты мие таков мил?.. Где твой разум, тут и мой, где твое слово, тут и мое — где твое слово, тут и моя голова! Вся всегда в воле твоей... Да вот горе мое: и все-то мы, бабы глупые, заме, а я пуще всех. Что же мие делать, коли такову меня Бог бессчастиую оодил? Дал мие сердце несытое, жадиое. И вижу, что любишь меня, а мне все мало, чего хочу, сама не знаю. Что-то, думаю, что-то мальчик мой такой тихонький да смионенький, инкогда поперек слова не молвит, не рассердится, не поучит меня, глупую? Рученьки его я над собою не саышу, гоозы не чую. Не мимоде молвится: кого люблю, того и быю. Аль не любит? А иука рассержу его, попытаю, что из иего будет... А ты вот ты каков! Едва не убил! Совсем в батюшку. Аж дух из меня вои от страху-то. Ну, да впредь наука, поминть булу и любить буду, вот как!..

Он как будто в первый раз видел эти глаза, горящие грозным тусклым огием, эти полураскрытые, жаркие губы; чувствовал это скользящее, как эмея, трепещущее тело. «Вот она какая!»— думал он с блажениым удивлением.

— А тъ думал, ласкатъ не умею?— как будто утамывая мысль его, засмеялась она тихим смезом, который зажет в нем всю кровъ.— Погоди, ужо так ли еще приласкаю... Только утоля ты, утоля мое сердце глупос, сделай, о чем попрошу, чтоб знала я, что любишь ты меня, как я тебя — до смертий.. Ох. жизиъ моя, любонъка, лапушкай.. Сделаещъ? Сделаещъ?..

— Все сделаю! Видит Бог, нет того на свете, чего бы

ие сделал. На смерть пойду — только скажи...

Она не шепнула, а как будто вздохнула чуть слышным вздохом:

— Веринсь к отцу!

И опять, как давеча, сердце у иего замерло от ужаса. Почудилось, что из-под нежной руки тянется и хватает его за сердце железиая рука батюшкик. «Ажет!»— блеснуло в ием, как молния. «Пусть лжет, только бы любила!»— прибавил о с беспечностью.

- Тошно мне.— продолжала она.— ох. смерть моя. тошнехонько - во гоехе с тобой да в беззаконын жить! Не хочу быть девкой зазорною, хочу быть женою честною посл людьми и посл Богом! Говооншь: и иыне-ле я тебе все равно что жена. Да полно, какая жена? Венчали вокруг ели, а черти пели. И мальчик-то наш. Селебеный, приблудиым родится. А как вернешься к отцу, так и жеиишься. И Толстой говорит: пусть-де царевич предложит батюшке, что веонется, когда позволят женнться: а батюшка, говорит, еще и рад сему будет, только б-де он, царевич, от парства отрекся да жил в деревиях на покое. Что-де на рабе женнться, что клобук одеть — едино ие бывать ему же царем. А мне-то, светик мой, Алешенька, только того и надобно. Боюсь я, ох, родиенький, парства-то я пуше всего и боюсь! Как станешь царем — не до меня тебе будет. Голова кругом пойдет. Царям любить некогда. Не хочу быть царицей постылою, хочу быть любонькой твоею вечною! Любовь моя — парство мое! Уелем в леревии, либо в Порецкое, либо в Рождествено, будем в тишние да в покое жить, я да ты, да Селебеный — ни до чего нам дела не будет... Ох, сердце мое, жизнь моя, ралость моя!.. Аль не хочешь? Не сделаешь... Аль царства жаль?...
  - Что спрашиваешь, маменька? Сама знаешь сде-
    - Вериешься к отцу?
    - Вернусь.

Ему казалось, что теперь пронсходит обратное тому, что произошло между ними когда-то: уже не он — ею, а она овладевала им силою; ее поцелуи подобны были раиам, ее ласки — убийству.

иам, ее ласки — убийству.
Вдруг она вся замерла, тнхонько его отстраняя, отталкняяя и вздохнула опять чуть слышным вздохом:

— Клянись!

Он колебался, как самоубийца в последнюю минуту, когда уже заиес иад собою нож. Но все-таки сказал:

— Богом каянусь!

Она потушила свечу и обияла его всего одной бескоиечною ласкою, глубокою и страшиою как смерть.

Ему казалось, что он летит с нею, ведьмою, белою дьяволнцей, в бездонную тьму иа крыльях урагана.

Он знал, что это — погибель, коиец всему, и рад был концу.

### VII

На следующий день, 3 октября, Толстой писал царю в Петербург:

## «Всемилостивейший Государь!

Сим нашим всеподданиейшим доносим, что сын вашего величества, его высочество государь паревич Алексей Петровнч изводна нам сего числа объявить свое намереине: оставя все прежине противления, повинуется указу вашего величества и к вам в С,-Питербурх едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать и оное письмо изволил иам отдать иезапечатанное, чтобы его к вашему величеству под своим кувертом послади, с которого при сем копия приложена, а оригинальное мы оставили у себя, опасаясь при сем случае отпустить. Изволит поедлагать токмо две кондиции: пеовая: дабы ему жить в его деревнях, которые банз С.—Питербурха; а другая: чтоб ему жениться на той девке, которая ныие при ием. И когда мы его сначала склоияли, чтобы к вашему величеству поехал, он без того и мыслить не котел, ежели вышеписанные кондиции ему позволены не будут. Зело, государь, стужает, чтобы мы ему исходатайствовали от вашего величества позволения обвенчаться с тою девкою, не доезжая до С.—Питербурха. И хотя син государственные коидиции паче меры тягостны, однакож, я и без указу осмелился на инх позволить словесно. О сем я вашему величеству мое слабое мнение доношу: ежели иет в том какой противиости, - чтоб ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет, какого он состояния, еже не от какой обиды ушел, токмо для той девки; другое, что цесаря весьма огорчит, и ои уже никогда ему ин в чем верить не будет; третье, что уже отъимется опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, от чего еще и здесь не безопасно. И ежели на то позволишь, государь, - изволил бы ко мие в письме своем, при других делах, о том написать, чтоб я ему мог показать, а не отдать. А ежели ваше величество изволит рассудить, что непристойно тому бить, то не благоволнив ли его токмо ныме милостиво обнадежить, что может то сделаться не в чужом, но в нашем государстве, чтоб он, будучи тем обнадежен, не мыслял чего иного и ехал к вам без всякого сумнения. И благоволи, государь, о возвращении к вам сыма вашего содержать несколько времени секретно для того: когда сие разгласителя, то не безопасно, дабы кто-либо, кому то есть противно, не написал к нему какого соблазна, от чего (сохрани Боже!) может, устращась, переменить свое намерение. Также, государь, благовол прислать ко мие указ к командирам войск своих, ежели которые обретаются на том пути, которым поедем, буде понадобится коноби, тоб дали.

Мы уповаем выехать из Неаполя сего октября в 6, или конечно в 7 день. Одиакож, царевич изволит прежде съездить В Бар, видеть мощи св. Николая, куда и мы с ним поедем. К тому же дороги в горах безмерно заме, и лотя б, нигде не медля, ехать, но поспешить невозможно. А оная девка ныме брюхата уже четвертый, аль пятый месяц, и сия причина путь наш продолжить может, понеже он для нее скоро не поедет: ибо мевозможно описать, как се лобит и какор об ней повечение ниме.

И так, с рабскою покорностью и высоким решпектом всеподланиейше поебываем

Петр Толстой

Р. S. А когда, государь, благоволит Бог мие быть в С.—Питербурхе, уже безопасно буду квалить Италию и штрафу за то пить не буду, понеже не токмо действительный поход, но и одно намерение быть в Италии добрый эффект ввшему величеству и всему Российскому государству принесло».

Он писал также резиденту Веселовскому в Вену:

«Содержите все в высшем секрете, из опасения чтобы какой дьявол не написал к царевичу и не устрашил бы его от поездки. Какие в сем деле чинились трудности, одному Богу известно!

О наших чудесах истинно описать не могу».

Петр Андреевич сидел ночью один в своих покоях в гостинице Трех Королей за письменным столом перед свечкою.

Окончнв письмо государю и сняв копию с письма царевича, он взял сургуч, чтобы запечатать их вместе в один конверт. Но отложил его, еще раз перечел подлиние письмо царевича, глубоко, отрадно вздолира, открым золотую табакерку, выпул понюшку и, растирая табак между пальцами, с тихой улыбкой вздумался. Он едва верил своему счастью. Ведь еще сегодня утром он был в таком отчаянын, что, получив ваписку от царевича: «самую нужду миюю с тобою говорить, что ие без пользы будет»,— ие хотел к нему ехать: «только-де разговорами время продолжает».

И вот вдоуг «замеозелаго упоямства» как не бывало он согласен на все. «Чудеса, истинио чудеса! Никто, как Бог. да св. Никола!..» Недаром Петр Андреевну всегда особенно чтна Николу и уповал на «святую протекцию» Чудотворца. Рад был и имне ехать с царевичем в Бар. «Есть-де за что угодинку свечку поставить!» Ну, конечно, кроме св. Никоды, помогда и богния Венус, которую он тоже чтна усеодно: не постыдила-таки, вывезая матушка Сегодня на прощанье поцеловал он ручку девке Афроське. Да что ручку — он бы и в ножки поклонился ей, как самой богине Венус. Молодец девка! Как оплела царевича! Ведь, не такой он дурак, чтоб не вилеть, на что илет. В томто и дело, что слишком умен. «Сия генеральная регула, вспомнил Толстой одно из своих изречений. - что мудомх легко обмануть, понеже онн, хотя и много чрезвычайного знают, однакож, оодинариого в жизни не ведают, в чем нанбольшая нужда: велать разум и ноав человеческий великая философия, и труднее людей знать, нежели миогие кинги наизусть поминть».

С какою беспечною легкостью, с каким веселым лицом объявил сегодия царевич, что едет к отцу. Он был точно сонный или пьяный; все время смеялся каким-то

жутким, жалким смехом.

«Ах, бедненький, бедненький!— сокрушенно покачал ПРР Андреевну головою и, затянувшись поиюшкою, смажнул слевнику, которая выступных на глазах, не то от табаку, не то от жалости.— Яко агнец безгласный ведом на заклание. Помоги ем. Госполь!»

Петр Андреевнч имел сердце доброе и даже чувст-

вительное.

«Да, жаль, а делать нечего,— утешнася он тотчас, на то н шука в море, чтоб карась не дремал Дружба друж бою, а службо службою». Заслужил-таки он, Толстой, царю и отечеству, не ударил лицом в грязь, оказался достойным учеником Николы Макиавеля, увенчал свое поприще: теперь уже сама планета счастия сойдет к иему на грудь аидреевской звездою — будут, будут графами Толстые и ежели в веках грядущих прославятся, достигиут чинов высочайших, то вспомнят и Петра Андреевича! «Ныне отпущаеши раба Твоего, Господы!».

Мысли эти наполинли сердце его почти шаловливою резвостью. Он вдруг почувствовал себя молодым, как будто лет сорок с плеч долой. Кажется, так бы и пустился в пляс, точно на руках и ногах выросли крылышки, как у

бога Меркурия.

Он держал сургуч над пламенем свечи. Пламя доржало, и огромная тень голого черепа— он сиям на ночь парик — прыгала на стене, словно плясала и корчила шутовские роже, и смеждале, как мертывій череп. Закинели, закапали красчые, как кровь, густве капли сургуча. И он тіххонько нацевал свою добимую песецих:

> Покииь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвлены Любовною стрелою Твоею золотою, Любви все покорены.

В письме, которое Толстой отправлял государю, царевич писал:

«Всемилостивейший Государь-батюшка!

Письмо твое, государь, милостивейшее черев господ Толстого и Румянцева получил, из которого —также из устного мие от инх милостивое от тебя, государя, мие, всякой милости иедосгойному, в сем моем своевольном отъезде, буда я возвъращуся, прощение приязл; о чем со слезами благодаря и припадая к иогам милосердия вашего, слезно прощу о оставлении преступлений моих мие, всяких казией достойному. И издеяся из милостивое обещащие ваше, полагаю себя в волю ващу и с присланиыми от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих диях к тебе, государов, в Санкт-Питербурх.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный на-

зватися сыном

Алексей»

# КНИГА СЕДЬМАЯ

### ПЕТР ВЕЛИКИЙ

1

Петр встал рано. «Еще черти в кулачки ие били», — ворчал соиный денцик, затоплявший печи. Ноябрьское чериое утро гладело в окна. При свете сального отарка, в ночиом колпаке, халате и кожаном переднике, царь сидел
а токаримы станком и точил из кости паникадило в собор
Петра и Павла, за получениое от Марциальных вод облегчение болезин; потом из карельской березы — маленьюто
вакта с внигоралною гроздью — на крышку божала. Работал с таким усердием, как будто добывал этим хлеб иасущный.

В половине пятого пришел кабинет-секретарь, Алексей Васильевич Макаров. Царь стал к налою — ореховой коиторке, очень высокой, человеку среднего роста по шею, и начал диктовать указы о коллегиях, учреждаемых в России по совету Лейбинца, «по образцу и прикладу других политизованных государств».

«Как в часах одно колесо приводится в движение другим,— говорил философ царю,— так в великой государствениюй машине одна кольстия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точною соразмерностью и гармонией, то стрелка жизии иепременио будет показывать стране с частлявые часы».

Петр любил механику, и его плеияла мысль превратить государство в машину. Но то, что казалось легким в

мыслях, оказывалось трудным на деле.

Русские люди не понимали и не любили коллегий, называли их презрительно калегами и даже калеками. Царь пригласил иностранимх ученых и ев правостих искусных людей». Они отправляли дела через толмачей. Это было неудобию. Тогда послави были в Кенигсберг русские молодые подъячие «для научения немещкому языку, дабы удобиее в коллегији были, а за ними наданратели, чтоб не гулали». Не надавиратели гулали вместе с надзираемыми. Царь дал указ: «Всем коллегиям надлежит ныме на основании шведского устава сочинить во веск делах и порядках регламент по приятам; а которые пункты в шведском регламент пе удобиы, или с ситуащею здешнего государства иссходим,— оные ставить по своему рассуждению». Но своего рассуждения не было, и царь предчувствовал, что в новых коллегиях дела пойдут так же, как в старых прикавах. «Все тщетию, — думал он, пока у нас не познают прямую пользу короны, чего и во сто дет неуполательно быть».

Денщик доложил о переводчике чужестранной коллегии, Василии Козловском. Вошел молодой человск, бледивій, чакоточный. Петр отыскал в бумагах и отдал ему перечеркнутую, со миогими отметками карандашом на поляк, рукопись — трактат о механича.

полях, рукопись — трактат о мехаинке — Переведено плохо, исправь.

— Нереведено плохо, исправь.
— Ваше величество Разалентал Козловский, робея и заикаясь. — Сам творец той кинги такой стилус положил, что зело трудно разуметь, понеже писал сокращенно и прикрыто, не столько аря на польву людскую, сколько на субтильность своего философского письма. А мне за крат-костью ума моего невозможно полята.

Царь терпеливо учил его.

Не надлежит речь от речи хранить, ио самый смысл въмразумев, на свой язык уже так писать, как внятиее, только храня то, чтоб дела не проровить, а за штилем их не 
гиатъся. Чтоб не прадяной ради красоты, но для пользы 
было, без налишинх рассказов, котороне время тратит и у 
читающих охоту отнимают. Да не высоким славянским 
штилем, а простым русским языком пици, высоких слов 
класть ненадобно, посольского приказу употребн слова. 
Как говорищь, так и пици, просто. Поляд?

резал себе жилы.

— Ну, ступай с Богом. Явись же со всем усердием. Да скажи Аврамову: печать в новых кингах перед прежией толста и нечиста. Антеры буки и покой переправить почерком толсты. И переплет дурен, а паче оттого, что в корие гораздо узко вяжет — кинги таращатся. Надлежит слабко и просторно в корие вязать. Когда Козловский ушел, Петр вспомиил мечты Лейбница о всеобщей русской Энциклопедин, «квинтэссенции наук, какой еще инкогда не бывало», о Петербургской Академии, верховной коллегни ученых правителей с царем во главе, о будущей России, которая, опередив Европу в науках, поведет ее за собюю,

«Далеко кулику до Петрова дня!»— усмехиулся царь горькою усмешкою. Прежде чем просвещать Европу, иадо самим научиться говорить по-русски, писать, печатать, песеплетать, делать бумагу.

Ои продиктовал указ:

 В городах и уездах по улицам пометный негодный всякий холст и лоскутья сбирая, присылать в Саиктпетербургскую каицелярию, а тем людям, кто что оного собрав объявит, платить по осьми денег за пуд.

Эти лоскутья должиы были идти на бумажные фаб-

Потом указы — о сальном топлении, об изрядиом плетенни лаптей, о выделке юфти для обуви: «понеже юфть, которая унотребляется на обуви, весьма негодна к ношению, ибо делается с деттем, и когда мокроты хватит, распальзывается и вода проходит, того ради оную издлежит делать с ворваными салом». Заглянуя в аспиднию доксу, котооую вещал с гонфе-

лем на ночь у изголовья постели, чтобы записывать, просыпаясь, приходившие ему в голову мысли о будущих указах. В ту ночь было записано:

«Где класть иавоз?— Не забывать о Персии.— О рогожах.»

Велел Макарову прочитать вслух письмо посланинка Волынского о Персии.

«Эдесь такая имие глава, что, чаю, редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не только из короиованимх. Бог ведет к падению сию корону. Хотя настоящая война наша шведская нам и возбраняла б, однако, как я эдешиною слабость внжу, нам не только целою армиею, но и малым корпусом великую часть Персии присовокупить без труда можно, к чему удобиее имнешието времени будет»,

Отвечая Волынскому, приказал отпустить купчину по Амударье реке, дабы до Иидин путь водяной сыскать, и все описывая, делать карту; заготовить также грамоту к Моголу — Лалай-Ламе Тибетскому.

Путь в Индию, соедниение Европы с Азней было дав-

иею мечтой Петра.

Еще двадцать дет тому назад в Пекине основана была православиая церковь во имя Св. Софии Премудрости Божьей, «Le czar geut unir la Chine avec l'Europe, Царь может соединить Китай с Европою». — предсказывал Лейбииц. «Завоеваниями царя в Персии основано будет госудаоство сильнее Римского».— поелостерегали своих госулаоей иностоанные липломаты, «Парь, как другой Александо старается всем светом завладеть». - говорна сул-Пето достал и развернул карту земного шара, которую сам начертил однажды, размышляя о будущих судьбах России: надпись Европа — к западу, надпись Азия — к югу, а на пространстве от Чукотского мыса до Немана и от Архангельского до Арарата — надпись Россия — такими же коупными буквами, как Европа. Азия. «Все ошибаются.— говорил он.— называя Россию государством, она часть света».

Но тотчас, привычным усилием воли, от мечты вер-

иулся к делу, от великого к малому.

Начал диктовать указы о «месте, приличиом для навозных складов»; о замене рогожимх мешков для сухарей на галеры — волосяными; для круп и соли — бочками, или мешками колдовыми; ча рогож отнюдь бы не было», о сбережение свинцовых пулек при учении солдат стрельбе; о сохранении лесов; о неделании выдолбленимх гробов — «делать только из досок сшивные»; о выписке в Россию образца английского гробо

Перелистывал записную кинжку, проверяя, не забил ли чего-нибудь иужиого. На первой странице была надпись: In Gotles Namen — Во имя Господне. Следовали разнообразные заметки; иногда в двух, трех словах обозначался долгий ход мысли:

«О иекотором вымышлении, через которое многие разиме таниства натуры можно открывать.

Пробовательная хитрость. Как тушить нефть купо-

росом. Как варить пеньку в селитренной воде. Купить секрет, чтоб кишки заливные делать.

Чтоб мужикам учинить какой маленький оегул о за-

коне Божнем и читать по церквам для вразумления.
О подкидных младенцах, чтоб воспитывать.

О подкидиых младеицах, чт

О заведении китовой ловаи.

Падение греческой монархии от презрения войны. Чтобы присыдали французские веломости.

О принскании в Немецкой земле комедиантов за большую плату. О русских пословицах. О лексиконе русском, О химических секретах, как руду пробовать.

Буде мнят законы естества смышленые, то для чего животные одно другое едят, и мы на что им такое бедство чиним?

О нынешних и старых делах, против афеистов.

Сочинить самому молитву для солдат: «Боже великий. вечный и святый, и проч.»

Дневник Петоа напоминал дневники Леонаодо да Винчи. В шесть часов утра стал одеваться. Натягивая чулки, заметил дыру. Присел, достал иголку с клубком шерсти и принялся чинить. Размышляя о пути в Индию, по следам Александра Македонского, штопал чулки.

Потом выкушал анисовой водки с кренделем, закурил трубку, вышел из дворца, сел в одноколку с фонарем, потому что было еще темно, и поехал в Адмиралтейство.

## п

Игла Адмиралтейства в тумане тускло рдела от пламени пятнадцати горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища. Якорные канаты тянулись, как исполинские эмен. Визжали блоки, гудели молоты, грохотало железо, кипела смола. В багровом отблеске люди сновали, как тени. Адмиралтейство похоже было на кузницу ада.

Пето обходил и осматоивал все.

Проверял в оруженной палате, точно ли записан калибр чугуных ядер и гранат, сложенных пирамидами под кровлями, «дабы ожа не брала»; налиты ли внутри салом флинты и мушкеты; исполнен ли указ о пушках: «надлежит зеркалом высмотреть, гладко ль проверчено, и нет ли каких раковин, или зацепок от ушей к дулу; ежели явятся раковины, надлежит освидетельствовать трещоткою, сколь глубоки».

По запаху различал достоинство моржового сала, на ощупь - легкость парусных полотен - от тонкости ли ниток или от редкости тканья эта легкость. Говорил с мастерами, как мастер.

 Доски притесывать плотно. Выбирать хотя 6 двухгодовалые, а что более, то лучше, понеже когда не высохнут и выконопачены будут, то не токмо рассохнутся, но еще от воды разбухнут и конопать сдавят...

— Вегерсы сшивать нагелями сквозь борт. По концам класть букбанды, коепить в баркгоуты и внутои расклепывать...

 Дуб надлежит в дело самый добрый зеленец, вндом бы просинь, а ие красен был. Из такого дуба корабль уподобится железному, нбо н пуля фузейная не весьма его возьмет, полувершка не проест...

В пеньковых амбарах брал из буитов горотн пеньки между колен, тщательио рассматривал, встряхивал и раз-

нимал по-мастерски.

 Канаты корабельные становые дело великое и страшное: делать надлежит из самой доброй и здоровой пеньки.
 Ежели канат надежеи, кораблю спасение, а ежели худ, кораблю и людям погибель.

Всюду слышались гиевиые окрики царя на поставщиков

и подрядчиков:

Вижу я, в мой отъезд все дело раковым ходом пошло!

— Принужден буду вас великим трудом и непощадиым

штрафом живота паки в порядок привесть!
— Погодите, задам я вам памятку, до новых веников

ие забудете!

Даинных разговоров ие терпел. Важному иностранцу, который говорил долго о пустяках, плюнул в лицо, выругал его материым словом и отошел.

Паутоватому подьячему заметил:

— Чего не допишешь на бумаге, то я тебе допишу на

На ходатайство об увеличении годовых окладов господам адмиралтейцам-советинкам положил резолюцию:

 Сего не надлежит, понеже более клонится к дакомству и карману, нежели к службе.

Узнав, что на нескольких судах галерного флота «солоиниа явилась тнимав, пять иедель одних снятков рязавих и воду солдаты употребляли, отчего 1.000 человек заболело и службы лишились»,— разгневался ие на шутку. Старого, почтенного капитана, отлачившегося в битве при Гангуте, сава ие ударил по лицу:

— Ежели впредь так станешь глупо делать, то не пеияй, что на старости лет обесчещей будешы Для чего с таким небрежением делается главное дело, которое тысячи раз головы твоей дороже? Энать, что устав вониский редко чтешы Повешены будут офицеры оных галер, и ты за слабую команду сдва ие тому ж последовать будешь!

Но опустил подиятую руку и сдержал гнев.

 Никогда 6 я от тебя того не чаял, прибавил уже тихо, с таким упреком, что виновному было бы легче, если бы царь его ударил. — Смотри же, — сказал Петр, — дабы отныне такого немилоксердия не было, ибо сие пред Богом паче всех грехов. Слышал я намедни, что и здесь, в Питербурке, при гаванной работе, летошний год так без призрения лоди были, особливо больные, что по улицам мертвые валялись, что противно совести и виду не только христиаи, но и варваров. Как у вас жалости нет? Ведь не скоты, а души христивнские. Бог за них спосоит!

Ш

В своей одиоколке Петр ехал по набережной в Летиий дворец, где в тот год зажился до поздней осени, потому что в Эимнем шли перестройки.

Думал о том, почему прежде возвращаться домой к обеду и свиданию с Катенькой было радостно, а теперь почти в тягость. Вспомил подметные письма с иамеками из жену и молоденького смазливого немчика, камер-юн-

кера Монса.

Катенька всегда была царю верною женою, доброю катенька предыта с ним все груды и опасности. Следовала с ним в походах, как простая солдатка. В Прутском походе, «поступая по-мужеки, а не по-женски», спась всю армию. Он звал се своею «маткою». Оставаясь беа иее, чувствовал себя беспомощным, жаловался, как ребенок: «Матка! общить, обмыть некому».

Они ревиовали друг друга, шутя, «Письмо твое прочитав, горада оз задумался, Пишешь, чтоб я не скоро к тебе приезнал, якобы для лекарства, а делом знатно, сыскала кого-нибудь моложе меня: пожалуй, отпиши, из нашик или на немцев? Так-то въм, Евным дочки, делаете над нами, стариками!» — «Стариком не признаваю, — возражала опа,— и иапрасио зателию, что старик, а идлесное, что и вновь к такому дорогому старику с охотою същутся. Тако-вто мине от вас! Да и я имею ведомость, будто королева шведская желает с вами в амуре быть: и мне в том не без сумнения».

Во время разлуки обменивались, как жених и невеста, подарками. Катенька посылала ему за тысячи верст венгерского, водин-«крепьша», свеженоросольных отурцов, «цытронов», «аплицынов»,— «ибо наши вам приятиее оу-

дут. Даруй Боже во здравие кушать».

Но самые дорогие подарки были дети. Кроме двух старших, Лизаивки и Аннушки, рождались они хильми и скоро умирали. Больше всех любил он самого последнего, Петиньку, «Шишечку», «Хозянна Питербурхского», объявленного, вместо Алексея, наследником поестола. Петинька родился тоже слабым, вечно болел и жил одинми лекаоствами. Царь дрожал над инм, боялся, что умрет. Катенька утещала царя, «я чаю, что ежели б наш дорогой старик был здесь, то и доугая шишечка на будущий год поспела».

В этой супоужеской нежности была некоторая слашавость — неожиданная для гоозного наоя, галантная чувствительность, «Я элесь остоигся, и хотя непонятно булет. однако ж обоезанные свои волосища посылаю тебе».— «Дорогие волосочки ваши я исправио получила и о здоровьи вашем доводьно уведомилась». — «Посылаю тебе. доуг мой сеодешиенькой, цветок да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, все весело здесь, только когда на загородиый двор придешь, а тебя иет, очень скушно»,-писал он из Ревеля, из ее любимого сада Катериненталя, В письме были засохший голубенький цветок, мята и выписка из английских курантов: «В прошлом году. октября 11 дия, прибыли в Англию из провниции Моумут два человека, которые по женитьбе своей жили 110 лет. а от рождения мужского полу — 126 лет, женского 125 лет». Это значило: Лай Боже и нам с тобою прожить так же долго в счастливом супружестве.

И вот теперь, на склоне лет, в это унылое осеннее утро. вспоминая прожитую вместе жизиь и думая о том, что Катенька может ему изменнть, променять своего «старнка» на первого смазливого мальчишку, немца подлой породы. ои испытывал не оевность, не злобу, не возмущение, а беззащитность оебенка, покинутого «маткою».

Отдал вожжи деншику, согнулся, сгообился, опустил голову, и от толчков одноколки по неровным камиям голова его качалась, как будто от старческой слабости. И весь ои

казался очень старым, слабым.

Куранты за Невою пробили одиниадцать. Но свет утра похож был на взгляд умирающего. Казалось, дня совсем не будет. Шел сиег с дождем. Лошалиные копыта шлепали по лужам. Колеса боызгали гоязью. Сырые тучи, медленио ползущие, пухлые, как паучын брюха, такие низкие, что застилали шпиц Петропавловской крепости, серые воды, серые дома, деревья, люди — все, расплываясь в тумане, подобно было призракам.

Когда въехали на деревянный подъемный мостик Лебяжьей канавы, из Летнего сада запахло земляною, точно могильною, сыростью и гинлыми дистьями — садовники в аллеях сметали их метлами в кучи. На голых липах каркали вороны. Слышался стук молотков: то молморные статуи на зиму, чтоб сохранить от снега и стужи, заколачивали в узкие длинные ящики. Казалось, воскресших богов опять хоронили, заколачивали в гробы.

Меж инлово-черных мокрых стволов мелькнули светложелтые стены голландского доливка с желеленою крышею шашечками, жествиым флогером в виде Георгия Победоиосца, бельми лепимми барельефами, изображавшими басии о чудах морских, тритомах и мереидах, с частыми окнами и стекляниыми дверями прямо в сад. Это был летий двооси.

ıν

Во дворце пахло кислыми щами. Щи готовились к обеду. Петр любил их так же, как другие простые солдатские кушанья.

В столовую через окио прямо из кухии, очень опрятной, выложению изразувами, с блествщей медной посудой по стенам, как в стариниям голландских домах, подавались блюда быстро, одно за другим — царь не охотино был долго сидеть за столом — кроме щей и каши, флеисбургские устрицы, студень, слалкуша, жареная говядина с отурцами и солеными лимонами, тунные ножки в кислом соусе. Он вообще любил кислое и соленое; сладкого и терпел. После обеда — орежи, яблоки, лимбургский сыр. Для питъя квас и красное французское вино — эрмитаж. Прислуживал один только денцик.

К обеду, как всегда, приглашены были гости: Яков Брюс, лейб-медик Блюментрост, какой-то английский шинпер, камер-онкер Моне и фрейлина Гамильтон. Монса пригласил Петр исожиданию для Катеньки. Но, когда она узнала об этом, то пригласила в свою очередь фрейлину Гамильтон, может быть, для того, чтобы дать поиять мужу, что и ей кое-что известно об его «метреспишках». Это была та самая Гамильтон «девка Гаментова», шогландка, по виду, гордая, чистая и холодивая, как мраморная Диная, о которой шептальсь, когда нашли в водопроводе фонтаиа в Астием саду труп младенца, завериутый в дюорцовую салфетку.

За столом сидела она, бледная, ни кровинки в лице,

и все время молчала.

Разговор не клендся, несмотря на усилия Катеньки. Она рассказала свой сегодиящий сон: сердитый вверь, с белою щерстью, с коромой на годове и тремя зажженимми свечами в короне, часто кричал: саллореф! саллореф!

Петр любил сны и сам нередко ночью записывал их

грифелем на аспидной доске. Он тоже рассказал свой сон: все — вода, морские экзерциции, корабли, галноты; заметил во сне, что «паруса да мачты не по препорции». — Ах. батилика! — училальсь Катенрка — И во сме

то тебе иет покою: о делах корабельных печешься!

И когда ои опять угрюмо замолчал, завела речь о

новых кораблях.

— «Нептун» зело върядный корабль и так ходок, что, почитай, дучший во флоте. «Гангут» также хорошо ходит и послушен рулю, только для своей высоты не гораздо штейф — от легкого ветру более других нагибается; что будет на нарочитой погоде? А большой шлопс-бот, что делал бас Фон-Реи, я до вашего прибытия не спущала и на берегу, чтобы не рассоска, велела покрыть досками.

Она говорила о кораблях, как о родных детях:

— «Гангут», да «Лесной» — два родиме братца, нм друг без друга тошно; имне же, как вместе стоят, воистич у радостио на иих смотреть. А покупиме против наших подлинию достойны звания — приемыши, ибо столь отстоят от наших, как отцу приемыш от родиого скизаl.

Петр отвечал неохотно, как будто думал о другом. Потрадывал украдкою то на нее, то на Монса. С твердым и гладким, точно из розового камия выточенным, лицом, с голубыми, точно бирюзовыми, глазами, изящимй камер-

юикер напомниал фарфоровую куклу.

Катенька чувствовала, что «старик» наблюдает за инми. Но заласла собой в совершенстве. Если и знала о донось, то не обнаружила инчем своей тревоги. Только разве в глазах, когда глядела на мужа, была более вкрадчивая ласковость, чем всегда; да говорила, может быть, чересчур много. — быстро переходя от одного к другому, как будто искала, чем бы заиять мужа, — «заговаривает зубы», мог бы оп подумать.

Не успела кончить о кораблях, как начала о детях, Лизаньке н Аниушке, которые летом «едва оспою личик своих не повредили», о Шишечке, который «в здоровьи

своем к последним зубкам слабенек стал».

 Однако же, имие, при помощи Божьей, в свое состояние приходит. Уж пятый зубок благополучио вырезался — дай Боже, чтоб и все так! Только вот глазок правый болит.

Петр опять на мниуту оживился, начал расспраши-

вать лей6-медика о здоровьи Шишечки.

 Глазку его высочества есть легче, — сообщил Блюментрост. — Также и зубок на другой стороне внизу оказался. Изволит ныне далее пальчиками щупать — знат-

но, что и коренные когят выходить.

— Храбрый будет генерал!— вмешалась Катенька.—

Все бы ему нграть в солдатики, непрестанно весельться, муштрованьем рекрут да пушечною стрельбою. Речи же его: папа, мама, солдат! Да прошу, батюшка мой, обороны, понеже немалую имеет со мною ссору за выс, когда уез-жаете. Как помяну, что папа уезал, то не любит той речи, но более любит и разучения, как молянцы, что десь папа.—

протянула она певучим голоском и заглянула в глаза мужу с понтононо улыбкой.

Петр инчего не ответил, но вдруг посмотрел на нее и на Монса так, что всем стало жутко. Катенька потупналась и чуть-чуть побледнела. Гамильтон подняла глазан и усмехнулась тихою усмешкою. Наступило молчание. Всем

стало стоашно.

Но Петр, как ин в чем не бывало, обратился к Якову брюсу и заговорил об астрономии, о системе Ньютона, о пятнах на солице, которые видим в зрительную грубу, ежели покоптить ближайшее к главу стекло, и о предстоящем соллечиом затмении. Так ураскор разговором, что не обращал ин на что внимания до конца обеда. Тут же, за столом. Вышув на каомана памятичую книжку записал.

«Объявлять в народе о затменнях солнечных, дабы в чудо не ставили, понеже, когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Чтоб никто ложных чудес вымышлять и к народному соблазну оглашать не дерзал».

лять и к народному соблазну оглашать не дерзал».
Все облегченно вздохнули, когда встал Петр из-за

все облегченно вздохнулн, когда встал Петр из-за стола н вышел в соседнюю комнату. Он сел в кресло у топнвшегося камина, надел круг-

Он сел в кресло у топившегося камина, надел круглые жаселяные очин, закурил трубку и начал просматривать новые голландские куранты, отмечая карандашом на полях, что надо переводить на русские ведомости. Опять выилу книжку и записал:

«О счастын н несчастын все печатать, что делается н не утанвать ничего».

Бледный дуч солица блеснул на-за туч, робкий, сак бый, как улыбка смертельно больного. Светлый четырехугольник от оконной рамы протянулся на полу до камина, и красное пламя сделалось жиже, прозрачиее. За окнина расплавленно-серебриков небе вырезались тонкие сучья, как жилки. Апельениное деревцо в кадке, которое садовники переносили из одной оранисерен в другую, нежное, эябкое, обрадовалось солицу, и плоды зардели в темной подстриженной зелени, как золотые шарики. Меж черных стволов забелели мрамориме боги и богнин, последние, еще ие заколочениме в гробы — тоже зябкие, голые —

как будто торопясь погреться на солнце.

В комнату вбежали две девочки. Старшая, девятилетняя Аннушка— с черимый глазами, с очень белым лицом и ярини румянцем, тихая, важная, полная, немного
тякесая на подъем — «доуна-бочка», как вава се Петр,
Младшая, семмлетияя Лизанька— золотокудрая, голубоглазая, легкая, как птичка, резвая шалуныя, ленная к
ученью, любившая только игры, танцы, да песенки, очень
хополичныма и уже комета.

— А, разбойницы! — восканкиуа Петр н, отложнв куранты, протянуа к ним руки с иежною улыбкою. Обнял нх, попеловал н усали одну на одно, доугую на доугое колено.

Лизанька стащила с него очки. Они ей не нравились, потому что старили его — он казался в них дедушкой. Потом защептала ему на ухо, поверяя свою дланнюю мечту:

— Сказывал голландский шкипер Исай Кониг, есть в Амстердаме мартышечка зеленого цвета, махонькаямахонькая, что входит в индийский орех. Вот бы мие эту

мартышечку, папа, папочка миленький!

Петр усуминася, чтобы мартышки моган быть зеленого цвета, но обещал торжественно — грижды должен был повторить: ей Богу! — со следующёй почтой написать в Амстердам. И Лизанька в восторге занялась нгрой: старалась просунуть ручку, как в ожерсьмя, в голубые кольца табачного дыма, которые вылетали из трубки Петра.

Аниушка рассказывала чудеса об уме и кротости любимца своего Мишки, ручного тюденя в среднем фонтане

Летнего сада.

 Отчего бы, папочка, не сделать Мншке седло и не ездить на нем по воде, как на лошади?

— А ну, как нырнет, ведь утонешь? — возражал Петр.

Он болтал и смеялся с детьми, как дитя.

Вдруг увидел в простеночном зеркале Монса и Катеньку. Они стояли рядом в соседней комнате перед баловнем царицы, зеленым гвинейским попугаем и кормнли его сахаром.

«Ваше Величество... дурак!» произнтельно хрнпел попугай. Его научили кричать «здравия желаю, ваше величество!» и «попка дурак!» но он соединил то и другое вместе.

Моис иаклоннася к царнце н говорил ей почтн на ухо. Катенька опустная глаза, чуть-чуть зарумяннлась н слушала с жеманною сладенькой улыбочкой пастушки из «Езды иа остров любви». Лицо Петра внезапно омрачилось. Но ои все-таки поцеловал детей и отпустил их ласково:

— Ну, ступанте, ступанте с Богом, разбониицы! Миш-

ке от меня поклонись, Аниушка.

Луч солнца померк. В комиате стало мрачно, сыро и холодно. Над самым окном закаркала ворона. Застучал молоток. То заколачивали в гробы, хоронили воскресших богов.

Петр сел играть в шахматы с Брюсом. Играл всегда хорошо, но сегодия был рассеян. С четвертого хода

потерял ферзя.

— Шах королеве! — сказал Брюс.

«Ваше Величество дурак!»— кричал попугай.

Петр, исчаянно подияв глаза, опять увидел в том же зеркале Мокса с Катенькой. Они так увлеклись беседою, что не заметнли, как маленькая, похожая на бесенка, мартышка подкралась к инм сзади и, протянув лапку, скорчив плутовскую рожицу, приподияла подол платья у Катеньки.

Петр вскочил и опрокннул ногою шахматною доску, все фигуры полетели на пол. Лицо его передернула судорога. Трубка выпала изо рта, разбилась, и горящий пепел рассыпался. Боюс тоже вскочил в ужасе. Парица и Моис

обеонулись на шум.

В то же время в комнату вошла Гамильтои. Она двиглась, как соиная, словио инчего не вндя и не слыша. Но, проходя мимо царя, чуть-чуть склоимая голову и посмотрела на иего пристально. От прекрасного, бледного, точно мертвого, лища ес велло таким холодом, что, казалось, то была одиа из мраморных богинь, которых заколачивали в голобы.

Царь проводил ее глазами до двери. Потом оглянулся на Брюса, на опрокинутую шахматиую доску, с виноватою ульбкой:

— Прости, Яков Вилимович... исчаянно!

Вышел из дворца, сел в шлюпку и поехал отдыхать на яхту.

### V

Сои Петра был болезиенио чуток. Ночью запрещено было ездить и даже ходить мимо дворца. Днем, так как нельзя в жилом доме избегиуть шума, ои спал на яхте.

Когда лег, почувствовал сильную усталость: должно быть, слишком рано встал и замучился в Адмиралтей-

стве. Сладко вевнул, потягиваясь, закрыл глаза и уже начал засыпать, но вдруг весь вздрогнул, как от внезапной боли. Эта боль была мысль о сыне, царевнуе Алексее. Она всегда в нем тупо иыла. Но порою, в тишине, в уединении, начинала болеть с новою силою, как разбереженная раза.

Старался заснуть, но сна уже не было. Мысли самн

собой дезан в голову.

На днях получил ои письмо, которым Толстой извещал, что Алексей ин за что не вериется. Неужели придется самому скать в Итлалию, изчинать войну с цесарем и Англией, может быть, со всей Европою, теперь, когда надо бы думать только об окоичании войно с шведами и о мире? За что наказал его Бот таким сыном?

— Сердце Авессаломле , сердце Авессаломле, все дела отеческие возиенавидевшее и самому отцу смерти желающее!...— глухо простонал ои. сжимая голову руками.

Вспомина, как сын перед цесарем, перед всем светом извывал его злодеем, тираном, безбожником; как друзья Алексея, «длиниме бороды», старцы да монахи, ругали его, Петра, «антихристом».

«Глупцы!»— подумал со спокойным презреннем. Да разве мог бы ои сделать то, что сделал, без помощн Божьей? И как ему не верить в Бога, когда Бог — вот Он — всегда с ним, от младенческих лет до сего часа.

И пытая совесть свою, как бы сам себя исповедуя,

Не Бог ли вложил ему в сердце желанье учиться? Шестнадцати лет едва умел писать, знал с грехом пополам сложение и вычитание. Но тогда уже смутио чуял то, что потом ясно понял: «Спасение России — в науке; все прочне народы полнтнку имеют, чтоб Россию в неведении содержать и до света разума, во всех делах, а нанпаче в воинском, не допускать, чтобы не познала силы своей». Решил ехать сам в чужне коая за наукою. Когда узнали о том на Москве, — патрнарх и бояре, и царицы и царевиы поншли к нему, положили к ногам его сына Алешеньку и плакали, били челом, чтоб не ездил к немцам - от начала Руси того не бывало. И народ плача провожал его, как на смерть. Но он все-таки уехал — и неслыханное дело свершилось: царь, вместо скипетра взял в руки топор. сделался простым работником. «Аз есмь в чину учимых н учащих мя требую. Того никакою ценою не купишь.

Авессалом, сын царя Давида, подиял мятеж против отца.

что сделал сам». И Бог благословил труды его: из потешных, которых Софья с презреннем называла «озорникамиконюхами», вышло грозное войско; из маленьких игрушечных стружков, в которых плавал он по водовзводным

поудам Красного сада, - победоносный флот.

Первый бой со шведом, поражение при Нарве. «Все то дело яко младенческое играние было, а искусства инже вида. И ныне, как о том подумаю, за милость Божню почитаю, нбо, когда сне несчастие получили, тогда неволя леность отогнала и к туруальобно и к некусству день и ночь принудила». Поражение казалось отчаянным. «Русскую каналью,— хвастал Карл,— мы могли бы не шпатоста а плетьом на всего света,— и ето что из собственной земли их выгнаты» Если бы Господь не помог Петру тогда, он бы погиб.

Не было медн для пушек; велел перелнвать колокола на пушкн. Старцы грознан — Бог-де накажет. А он знал, что Бог с ним. Не было коней; люди, впрягаясь, тащили на себе орудня иовой артиллерин, «слезами омоченной».

Все дела «ндут, как молодая брага». Извие — война, внутри — мятеж. Астраханский, булавниский бунт. Карл перешел Вислу, Неман, вступил в Гродио, два часа спустя после того, как Петр оттуда выехал. Он ждал со дин на день, что шведы даннутся на Петебрург, нам Москву, укреплял оба города, готовил к осаде. И в это же время бым болен, так что «весмы отчалкая жизни». Но плять — чудо Божие. Карл, наперекор всем ожиданням и вероятиям, остановился, повериул и пошел на кого-восток, в Малороссию. Бунт сам собою потух. «Господа чудиым образом отнь отнем затушить изволыл, дабы могла мы видеть, что вся не в человеческой, но в Его суть воле».

Первые победы над шведами. В битве при Леском, поставив позвам фронта казаков и кальмков с пінками, дал повеленне колоть беглецов нещадно, не исключая н его самого, царя. Весь день стояла в отне, шеренг не поми шали, пладени места не уступиля; четнаре раза от строљобы ружья разгорались, четыре раза сумы и карманы патронами наполилам. «Я, как стал служить, такой прушики не видал; однако, сей танец в очах горячего Карлуса нарядно станцевали!» Отныне «шведская шем мячте гнутьстя стала».

Полтава. Някогда во всю свою жизиь не чувствовах оп так помогающей руки Господией, как в этот день. Опять — чуду подобное счастие. Карл накануне ночью ранен шальною казацкою пулей. В самом начале боя удановля задо в носилаки кородя: шведы подумали, что он

убит — ряды их смешались. Петр глядел на бегущих шведов, и ему казалось, что его иесут невидимые крылья; знал, что день Полтавы — «день русского воскресения», и лучезаоное солице этого лия — солице всей новой России.

«Ныне уже совершенно камень во основание Санктпокойно». Этот город, созданный, наперскор стихням, среди болот и лесов — «яко дитя в красоте растущее, святяя земля, Парадня, рай Божин» — не сеть ли тоже великое чудо Божие, знаменье милости Божней к нему — уже испостаниюе, явное, поса данном горящих векову

И вот теперь, когда почтн все сделано, — рушнтся все. Бог отступна, покннул его. Дав победы над врагами внешиним, пооазна внутом сеодца, в собственной коовн

и плоти его — в сыне.

Самые стращные союзники сыма — не полки чужеземные, а кншащие внутри государства полчища плутов, тунеядцев, взяточников и всяких иных непотребных людниек. По тому, как шли дела в последний отъезд его из Россин, Петр видел, как онн пойдут, когда его не станет: за эти иссколько месяцев все заскрипело, зашаталось, как в сталой гимлой балове, селией на медь, пол итоломом.

«Лвилось воровство превеликое». О въяточниках следовали указы за указами, один жестче другого. Почти каждый начинался словами: «ежели кто преарит сей наш последний указ», но за этим последним следовали другие с теми же угрозами и прибвърснием, что последний.

Иногда опускались у иего руки в отчаяньн. Он чувствовал страшиое бессилие. Один протнв всех. Как большой зверь, заеденный насмерть комарами да мошками.

Видя, что инчего не возымешь силою, прибегал к хитфиккалов. Тогда началась по всей стране кляуза н ябеда.
«Фиккалы инчего не смотрят, живут, как сущие тунеядиы,
и покрывают друг друга, потому что у них общая компання». Плуты доносят на плутов, доносчики — на доносчиков, фискалы — на фискалов, и сам архифискал,
кажется — архиплут.

Гиусная пропасть, бездонная помойная яма, Авгиевы конюшин, которых никакой Геркулес не вычистит. Все течет грязью, распользается, яки в оттепель. Въкодит наружу «древняя гинлость». Такой смрад по всей Россин акх после сражения под Полтавою, откуда армия должна была уйти, потому что люди задыхались от смрада бес-

численных трупов.

Тьма в серяцах, потому что тьма в умах. Добра не холи, потому что добра не знают. Шляхта и простой народ, как Ерема да Фома в присловы: Ерема не учит, Фома не умеет. Ничего никакими указами и тут не поделаешь.

 Разумы наши тупы, и руки неуметельны; люди нашего народа суть косного разума,— говорили ему ста-

рики.

Однажды слышал он от голдандского шкипера стариниюе предание: корабельщики видели среди океали неведомый остров, причалили, высадились и развели костер, чтобы сварить пищу; вдруг земля заколебалась, опустилась в воду, и они едва ие утонулы: то, что казалось им островом, было спиною спящего кита. Все новое просвещение России не есть ли огонь, разведенный на спине Левнафана, на косной громаде спящего народа?

Проклятая, Сизифова работа, подобная работе каторжных на Рогервике, где строят мол; не успеет подияться буря, как в один час разрушит все, что годами воздвигилого, поять строят, опять рущится — и так без конца.

— Видим мы все, — говорил ему однажды умнай мужик, — как ты, великий государь, трудишь себя; да ничего не успешь, потому что пособинков мало: ты на тору аще и сам-десять тянешь, а под гору миллионы, — то какое дело споро будет?

 Бремя, бремя несносное!... лежа на койке без сна, стонал Петр в такой тоске, как будто вправду навалилась

на него одного вся тяжесть России.

— Для чего ты мучищь раба Твоего?— повторял слова Моисся к Богу.— И почему я не нашел милости пред очами Твонми, и Ты возложил и на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей и разве я родил его, что Ты говорищь мне: неси его на ружа твоих, как инпыха носит ребенка, к земле, которую Ты обещал. Я один не могу мести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда Ты так поступаещь со мною, то лучше умертви меня, если я и не нашел милости пред очами Твоими, что мне не видеть бедствия моего.

Вдруг опять вспомнил сына и почувствовал, что вся эта страшная тяжесть, мертвая косность России — в нем, в ием одном — в сыне!

Наконец, исимоверным усилием воли овладел собою, позвал денщика, оделся, сел в шлюпку и вериулся во двооец, где ожидали его вызванные по делу о плутовстве

и взятках сенаторы.

Князь Меншиков, князья Яков и Василий Долгорукие, Шереметев, Шафиров, Ягужинский, Головкии, Апраксии и прочне теснились в маленькой приемной рядом с токарною.

Все были в страхе. Поминан, как года два назад двух взяточников, князя Волконского и Опухтина, публично секан киутом, жган ни языки раскаленным железом. Передавались шепотом странные слухи; будто бы офицеры гвардни и другне воениые чины назначены судьями сенаторов.

Но за страхом была надежда, что минует гроза, и все пойдет по-старому. Успоканвали изречения древней мудрости: «кто пред Богом не грешен, кто пред царем не внноват? Неужто всех станут вешать? У всякого Ермншки свон делишки. Всяка жива душа калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут».

Вошел Петр. Лицо его было сурово и неподвижно: только глаза блестели, да в левом углу ота была легкая судорога.

Ни с кем не здороваясь, не приглашая сесть, обратился он к сенаторам с речью, видимо заранее обдуманной:

 Господа Сенат! Понеже я писал и говорил вам сколько крат о нераденин вашем и лакомстве, и презрении законов гражданских; но инчего слова не пользуют, и все указы в инчто обращаются; того ради, ныне паки и в последний подтверждаю: всуе законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас. Что же из сего последует? Видя воровство ненаказанное, редкий кто не прельстится - и так мало-помалу все в бесстрашие придут, людей разорят. Божий гнев полвигнут, и сне паче партикулярной измены может быть всему государству не токмо бедство, но и конечное паденне. Того ради, надлежит взяточников так наказывать, яко бы кто в самый бой должность свою преступил, или как самого гос ударственного изменинка...

Он говорна, не глядя им в глаза. Опять чувствовал свое бессилне. Все слова, как об стену горох. В этих покооных, испуганных анцах, смирению опущенных глазах — все та же мысль: «Гоешный честен, гоешный плут. яко все гоехом живут».

 Отныне чтоб никто не надеялся ин на какие свои заслуги!- заключил Петр, и голос его задрожал гневом.-Сим объявляю: вор, в каком бы звании ни был, хотя б и сенатор, судим быть имеет военным судом...

Нельзя тому статься! — заговорна князь Яков

Долгорукий, грузный старик, с длинимми бельми усами на одутловатом, сизо-багровом лице, с детски-ясимми глазами, которые смотрели прямо в глаза царю. Недьзя тому статься, государь, чтоб солдаты судили сенаторов. Не токмо чести нашей, но и всему государству Российскому сим афроит учинишь исслыханный!

— Прав киязь Яков!— вступнася Борис Шереметев, рыцарь Мальтийского ордена.— Ныие вся Европа российских людей за добрых кавлеров почитает. Для чего же ты бесчестищь нас. госудавль, кавалерского эвания лищаещь?

Не все же воры...

— Кто не вор. — изменник! — крикиул Петр, с лицом, искажениым яростью. — Аль думаешь, не знаю вас? Знаю, брат, вику насквоэв! Умри я сейчас — ты первый станещь за сына моего, элодея! Все вы с инм заодно!..

Но опять неимоверным усилием воли победил свой гиев. Отыскал глазами в толпе киязя Меишинкова и проговорил глухим, сдавленным, но уже спокойным голосом:

Алексаидра, ступай за миою!

Они вместе ввишли в токарную. Киязь, маленький, сухонький, с виду хрупкий, на самом десь, крепкий как железо, подвижный как ртуть, с худощавым, приятным лицом, с необыкновению живьми, быстрыми и умиными глазами, напоминавшими того уличного мальчинику-разносчика, который некогда кричал: «Пироги подовы!» юркнул в дверь за царем, весь съежившись, как собачоика, которую сейчас будут бить.

Низенький, толстый Шафиров отдувался и вытирал пот с лица. Длиниый, как шест, тощий Головкии весь трясся, крестился и шептал молитву. Ягужинский упал в кресло и стоиал; у иего подвело живот от страху.

Но, по мере того, как из-за дверей слышался гневими голос царя и однообразно-жалобиый голос Меншикова—слов исьзя было разобрать — все успоканвались. Иные даже злорадствовали: светлейшему-де не впервой: кости у иего крепкие — с малых лет к царской дубнике привык. Ништо еми! Излорчится, вывыенется;

Вдруг за дверью послышался шум, крики, вопли. Обе половинки ввери распанкузись и выльста. Меншков. Шитый золотом кафтан его был разодран; голубая анаресевская лента в клочьях, ордена и звезды на груди болтались, полуоторванные; парик из царских волос некогда Пегр в знак дружбы дарил ему свои волосы, каклый раз, когда стрытся— сбит на сторону; лацо окровавлено. За ини гиался царь с обнажениям кортиком и с иеистовым криком: Я тебя, сукин сын!...

 Петинька! Петинька! — раздался голос царицы, которая, как всегла, в самую мужную минуту точно из-под земан выросла.

Она удержала его на пороге, заперла дверь токарной. и оставшись наедине с инм, прижалась к нему всем телом

и уцепилась, повисла у него на шее.

 Пусти, пусти! Убью...— кричал он в бещенстве. Но она обинмала его все крепче и крепче, повторяя: Петинька! Петинька! Господь с тобою, друг мой.

сердешненький! Брось ножик, ножик-то брось, беды наделаешь... Наконец, коотик выпал из рук его. Сам он повалился

в кресло. Страшная судорога сводила ему члены.

Гочно так же, как тогда, во время последнего свидаиня отца с сыном, Катенька присела на ручку кресел, обияла ему голову, прижала к своей груди, и начала тихонько гладить волосы, лаская, баюкая, как мать — больного ребенка. И мало-помалу, под этою тихою ласкою, он успоканвался. Судорога слабела. Иногда еще вздрагивал всем телом, но все реже и реже. Не кричал, а только стонал. точно всханпывал, плакал без слез:

 Тоудно, ох. тоудно, Катенька! Мочи нет!.. Не с кем подумать ин о чем. Никакого помощника. Все один да один!.. Возможно ли одному человеку? Не только человеку, ниже ангелу!.. Бремя несносное!..

Стоны становнансь все тише и тише, наконец, совсем затихан — он уснул.

Она прислушалась к его дыханию. Оно было ровно. Всегла после таких понпалков он спал очень коепко, так что ничем не разбудишь, только бы от него не отходила Катенька.

Продолжая обнимать его голову одной рукой, другою, как будто тоже лаская, она шарила, щупала на груди его под кафтаном быстрым воровским движением пальцев. Нащупав пачку писем в боковом кармане, вытащила, пересмотрела, увидела большое, запачканное, должно быть, подметное, в синей обертке, за печатью красного воска, иераспечатанное, догадалась, что это то самое, которого она нщет: второй донос на нее и Монса, более страшный, чем первый. Монс предупреждал ее об этом синем

письме; сам он узнал о нем из разговора пьяных денщиков. Катенька удивилась, что муж не распечатал письма. Или боялся узнать истину?

Чуть-чуть побледнев, коепко стиснув зубы, но не те-

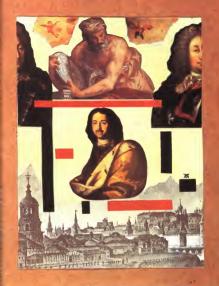

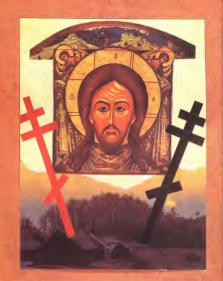

ряя присутствия духа, заглянула в лицо его. Он спал сладко — как маленькие дети, наплакавшись. Она тихонько положила голову его на спинку коесла, оасстегнула на гоудн своей несколько пуговиц, скомкала письмо, сунула в углубление груди, наклонилась, подияла кортик, надпорода карман, где лежали письма, и синзу полу кафтана по самому шву так, что можно было пониять этн надрезы за случанные дыры, н положила остальную пачку на прежнее место в карман. Если бы он заметил пропажу синего письма, то подумал бы, что оно завалилось за подкладку и оттуда сквозь нижнюю прореку выпало и потеоялось. Дыоы случались неоедко в заношенном платье цаоя.

Мнгом кончила все это Катенька. Потом опять взяла голову Петиньки, положила ее к себе на гоудь и начала тихонько гладить, лаская, баюкая, глядя на спящего исполина, как мать на больного оебенка. Или уклотительница львов на страшного зверя.

Челез час плосичася он болоым и свежим, как ин в чем не бывало.

Недавно умер царский карлик. В тот день назначены были похороны — одно из тех шутовских маскарадных шествий, которые так любил Петр. Катенька убеждала его отложить на завтоа похороны, и сегодия больше никуда не ездить, отдохиуть. Но Пето не послущался, велел бить в барабаны, выкинуть флаги для сбора, поспешно, как булто для самого важного дела, собовася, наояднася в полутраурное, полумаскарадное платье и поехал.

## VII

«О монстрах или уродах.

Понеже известно есть, что как в человеческой породе, так в зверской и птичьей, случается, что родятся моистры, то есть, уроды, которые всегда во всех государствах сбираются для диковинки, чего для, пред несколькими летами уже указ сказан, чтобы оных понносили: но таят иевежды, чая, что такне уроды родятся от действа диавольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, ибо един Творец всея твари Бог, а не диавол, которому ин нал каким созланием власти ист. — но от повоеждения виутреннего, также от страха и мнения матерного во время бремени, как тому многие есть примеры, — чего испужается мать, такие знаки на дитяти бывают; того ради, паки сей указ подновляется, дабы, конечно, такие, как человечьи, так скотские, зверниые и птичьи уроды, прииосили в каждом городе к комендантам своим, и им за то будет давана плата, а именно: за человеческую — по декти рублев, за скотскую и звериную — по пяти, а за птичью по три рубли, за мертвых. А за живые, за человеческую по сту рублев, за скотскую и звериную — по пятиадјати рублев, за птичью — по семи рублев. А ежели гораздо чудное, то далут и более. А кто против сего указу будет таить, на таких возвещать; а кто обличеи будет, на том штрафу брать в десятую против платежа за оные, и те деньги отдавать изветчикам. Вышеречениме уроды, как человечьи, так и животимх, когда умрут, класть в спирты, буде же того нет, то в двойное, а по иужде в простое вино закрыть крепко, дабы ие испортилось, за которое вино заллачено будет из аптечк особлявое, за которое вино заллачено будет из аптечк особлявое.

Петр любил своего карлика — «нарочитую монстру»

и устроил ему великолепные похороны.

Впереди шло попарио тонлиать певчих - все маленькие мальчики. За иими — в полиом облачении, с кадилом в руках, крошечный поп, которого из всех петербургских священников выбрали за малый рост. Шесть маленьких вороных лошадок, в черных до земли попонах, везли маленький, точно детский, гробик на маленьких, точно игрушечных, доогах. Потом выступали торжественио, взявшись за оуки, под поедводительством крошечного маршала с большим жезлом, двенадцать пар карликов в длинных траурных мантиях, общитых белым флером, и столько же карлиц — все по росту, меньшие впереди, большие позади, наподобне органиых дудок - горбатые, толстобрюхие, косолапые, криворожие, кривоногие, как собаки барсучьей породы, и множество других, не столько смешиых, сколько страшных уродов. По обеим сторонам шествия, рядом с каранками, щан великаны-гренадеры и паоские гайдуки, с гооящими факелами и погоебальными свечами в оуках. Одиого из этих ведиканов, наояженного в детскую распашонку, вели на помочах два самых крошечных карлика с длиниыми седыми бородами; другого, спеленатого, как грудной младенец, везли в тележке шесть ручных медведей.

. Шествие заключал царь со всеми своими генералами и сенаторами. В наряде голландского корабельного барабаищика, шел он все время пешком и, с таким видом, как будто делал самое нужное дело, бил в барабаи.

Невской першпективой, от деревянного моста на речке Фонтанной к Ямской Слободе, где было кладбище, двигалось шествие и за ним толпа. Люди выглядывали из окои, выбегали из домов, и в суеверном страхе не знали православиые — креститься или отплевываться. А немцы говорили: «такого-де шествия едва ли где придется уви-

деть, кроме России!»

Был пятый час вечера. Быстро темнело. Шел мокрый сиет хлопьями. По обеим сторонам першпективья два ряда голых липом к крыши нивеньких домков белели от сиета. Густел туман. И в мутно-желтом тумане, и в мутнокрасиом свете факелов это шествие казалось бредом, наваждением дъввольским.

Но толпа, хотя и в страхе, бежала, не отставая, шлепая по грязи и рассказывая шепотом страшные, тоже подобиме бреду, слухи о иечистой силе, которая будто бы завелась

в Петербурге.

Намедни ночью караульный у Троицы слышал в трапезе: церковной стук, подобием бегания; и в колокольне кто-то бегал по деревянной лестинце, так что ступени тряслись; а утром псаломщик, когда пошел благовестить, увидел, что стремянка-лестинца оторвана, и веревка, спущенияя для длаговесту, обернуть вчетверо.

— Никто другой, как черт, — догадывались одни.

— Не черт, а кикимора,— возражали другие. Старушка селедочница с Охты собственными глазами

Старушка селедочница с Охты собственными глазами видела кикимору, как она пряжу прядет:

 Вся голая, тонешенька, чернешенька, а головенка махонькая, с наперсточек, а туловища не спознать с соломинкой.

— Не домовой ли?— спросил кто-то.

Домовых в церкви не водится, — отвечали ему.
 А может, какой заблудящий? На них-де бывает

чума, что на коров и собак — оттого и проказят.

— То к весне: по веснам домовые линяют, старая

 То к весне: по веснам домовые линяют, старая шкура сползает — тогда и бесятся.

— Домовой ли, черт ли, кикимора,— а только зиатно, сила иечистая!— решили все.

В мутно-желтом тумане, в мутно-красном свете факелов, от которого бегали чудовищиме тени гигантов и карликов, само это шествие казалось иечистою силою, петербулсткою нежитью.

Сообщались еще более страшные вести.

На Фимляцаской стороне какой-то поп «для соделания некоего пенстовства» нарядился в коэмы шкуру с рогами, которая тотчас к нему приросла, и в сем виде повезут его ночью на казнь. Драгунский сын Зварыкин продал душу дявлолу, объявившемуся у Литейного двора, в образе немпа, и договоо подписал коовью. В Аптекаоском саду. на кладбище разрыли воры могилу, разбили заступами гооб, пониялись ташить покойника за иоги, но не выташили, испугались и убежали; утром увидел кто-то иоги, тоочавшие из могилы. — и прошел слух о воскоесении меотвых. В Татаоской слободе, за коепостным Кронверком, оолиася мааленен с кооовьим рогом вместо носа; а на Мытиом яволе — полосенок с человечьим лицом, «Не знаменуется благое в городах, где такое оождается!» Гдето явился пастух о пяти ногах. На Лалоге выпал коовавый дождь: земля тояслась и оевела, как вол: на небе было тон солица

Быть худу, быть худу,— повторяли все.

Питербурку пустеть будет!

Не одному Питеобурху — всему миру конец! Све-

топоеставление! Антихоист!

Наслушавшись этих рассказов, маленький мальчик, которого мать ташила за руку в толпе, вдруг заплакал, закончал от стоаха. Женшина в отоепьях, с полочиным лицом, должно быть, юродивая, нечеловеческим голосом закликала. Ее поскорее увели в соседиий двор. Царь не аюбил шутить с кликущами: выгонял из иих бесов кнутом. «Хвост кнута длиниее хвоста бесовского!» -- говорил он, когда ему докладывали о «суеверных шалостях».

Среди вельмож и сенаторов было тоже миого испуганиых диц. Перед самым выступлением шествия. Шафиров полнес государю только что полученные с курьером письма из Неаполя от Толстого и наоевича. Государь споятал их в карман, не распечатав, - должно быть, не хотел читать при свидетелях. Шафиров, однако, из полученной им коротенькой записки Толстого уже знал страшную весть. Она тотчас облетела всех:

— Царевич едет сюда!

 Йуда, Петр Толстой выманил — ему-де не первого кушать.

Батюшка, слышь, посулил его на Афросинье же-

— Женить? Как бы не так. Держи карман. Жолв ему, а не женитьба

— А иу, как даст Бог свадьбу?

- Венчали ту свальбу на Козьем болоте, а доужка да свашка — топорик да плашка!
  - Дурак, дурак! Погубит он себя напрасно.

 Быть бычку на обрывочке! Не сиосить ему головы своей!

Под обух идет!

— А может и помилуют? Не чужой ведь, — родной:
 и эмея своих черев не ест. Поучат и помилуют!

— Учить поздно, распашонка на нем не сойдется.

— Не учили, покуда поперек лавки укладывался, а во всю вытянулся, не научншь!

— Подн ко мне в ступу, я тя пестом приглажу — вот вся и наука!

Уняньчат днтятку, что не пикнет,— упестуют!

 Да и нам, чай, всем такая будет баня, что небо с овчинку покажется.

— Беда, братцы, беда — тут и о двух головах пропадешь!

И в толпе вельмож все повторялн, так же, как в толпе народа:

Быть худу! быть худу!

А царь все шагал да шагал по грязи и бил в барабан, заглушая унылое пение: Со святыми упокой. Вечная память!

Туман густел. Все расплывалось в нем, таяло, делалось призрачным — и вот-вот, казалось, весь город, со всеми своими людьми и домами, и улицами. подымется, вместе с туманом, и разлетится, как сон.

## VIII

Вернувшись с похорон в Летний дворец, Петр сел в маленькую верейку, переехал через темную ночную Неву, одни, без гребцов, сам работая веслами, и причалил у небольшой деревянной пристани на противоположном

берегу.

Здесь, почтн у самой реки, недалеко от Тронцького довора, стоял маленький низенький домик, один из первых домов, построениях голландскими плотниками, при самом основании Петербурга — первый дворец Петра, похожий на бедные хижини саврамемких корабельщиков. Он был срублен из соснового леса, который рос тут же, на диком болоте Кейвусари, Березового острова; выкращен масляною краскою под кирпич и крыт дощечками под черепицу.

Комнаты низеньжие, тесные — всего три: направо от сеней конторка, налево столовая и за нею спальня — самая крошечная из трех, четыре аршина в длину, три в ширину — едва повернуться. Убранство, хотя очень протос, но укотное и опрятное; на голландский образец.

Потолок и стеим обиты выбелеными холстом; окна широкие, инакие, с переплетом из свинцовых желобков и мелкими стеклами, с дубовыми ставиями на железных болтах. Двери не по росту Петра — он должеи был наклоняться, чтобы не ударяться головой о притолож

После постройки Летнего и Зимнего дворца, стоял этот домик пустой. Только изредка царь ночевал в нем, когла ему хотелось остаться совсем одному, даже без

Катеньки.

Войди в сеии, растолкал храпевшего на войлоке денщика, велел дать отия, прошел в конторку, запер дверь им ключ, поставна свечу на стол, сел в кресло, вынул нз кармана письма Толстого, Румящева и царевича, но перед тем, чтоб их распечатать остановился, как будто в иерешимости, прислушиваясь к мерному гулкому бою часов на колокольне у Троицы. Пробило девять. Последини звук замер, и иаступала тишина, такая же, как в те дин, когда Петербурга еще не было, и кругом этого бедного домика были только бесконечные лесе да непроходимые топи.

Наконец, распечатал. Пока читал, лицо чуть-чуть побледиело, руки задрожали. Когда же прочел последние слова в письме царевича: «послед из Непаполя на сих диях к тебе, государю, в Санктпитербурх» — дух захватило от овлости. Дальше не мог читать. Посовосстился.

Это ли еще не знаменье, не чудо Божие? Только что изиемогал, отчаивался, думал, что Бог забыл его, отступил навсегда — и вот опять рука Господия поддеожнвает.

Почувствовал себя вновь сильным и бодрым, как будто помолодевшим, готовым ко всякому труду и подвигу.

Потом опустна голову н, глядя на пламя свечн, глубоко

задумался.

Когда сын вериется, что с ним делать? «Убиты» в ярости думал он прежде, когда не надеялся на возвращение. Но теперь, когда знал, что вериется,— ярость потухла, и ои спрашивал себя впервые, спокойно, разумно: что делать?

Вдруг вспомнил слова свои в первом писъме, отправлениюм в Неаполь с Толстым н Румящевым: «обещаюсь Ботом и судом Его, что инкакого наказания не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели возвратишься». Теперь, когда сым поверил этой клятве, она прнобретала стоашную силу.

Но как исполинть ее?

Простить сына не значнт ли простить и всех остальных, таких же, как он, нзменников, злодеев царю и отечеству?

Все модишки истодные, взяточники, воры, тунсядцы, канжи, лицемеры, длиниме бороды соединятся с ини и в такое бесстрашие придут, что инкакой грозы на них не будет. Учният всему государству падение конечное. И ежели сын иад отцом надругается так, при живзин его, то что же будет после смерти? Все разорит, расточит, не оставит камия и камие, потубит Россию!

Нет, хотя 6 и клятву нарушить, а нельзя простить. Значит, опять — розыск, опять — пытки, костом, топо-

оы, плахи и коовь?

Вспоминдось ему, как однажды, во время стрелецких казней, когда он ехал верхом на Красную площадь, где в тот же день должно было пасть более трехсот голов,— вышел к нему иввстречу патриарх с чудотворной иконой Божней Матери просить о пощаде стрельцов. Царь поклонился иконе, но патриарха отстранил рукою чтевно и сказал: «Зачем пришел сюда? Я Матерь Божню чту не меньше твоего. Но долг велит мие добрых миловать, а залых казнить. Ступай же прочь, старик! Я знаю, что делаю».

Патриарху сумел ответить, но как-то ответит Богу<sup>2</sup> И представился ему, как в видении, бесковечный ряд голов, лежащих у Лобиого места, на длиниом бревие, вместо плажи, затвильками вверх, лицами винз — русме, рыжне, черные, седме, льсме, кудрявме. Навесоле, только что с попойки, вместе с Данилычем и прочими гостями, ои ходит о топором в руках, засучив руквав, как плама, и рубит одиу за другой эти головы. А когда устает, гости берут у иего топор, по очереди, и тоже рубят. Все пъями от крови. Платье обрыватам кровыю; на земяс лужи крови, от кого кото в при в земяс и дв. В друг одля из этих голов, когда ои уже заисс. иад мею топор, тихонько приподмамается, обрачивается и гладит ему прямо в глава. Это он, дъешь

«Алешенька, мальчик мой родиенький!» — представилось ему другое выдение — как, вериувшись из чужих краев, пробрался он тайком иочью в спальное заремы, маклоиился над его постелькой, взял на руки сониого, и обин мал, и целовал, чувствуя сквозь рубашку теплоту его голо-

го тельца

«Убить сына» — только теперь поиял ои, что это значит. во всей его жизии — важиес, чем Софья, стредьцы, Европа, наука, армия, флот, Петербург, Полтава; что тут решается вечиое: на одну чашу весов положится все, что ои сделал великого, доброго, на другую — кровь сына — и как знать, что перевесит? Не померкнет ли вся его слава от этого кровавого пятна? Что скажет Европа, что скажет потомство о клятвопреступнике, сыноубийце? Труден разбор его невинности тому, кто не знает всего. А кто знает все?

И перед Богом может ли человек, хотя 6 н за благо отечества, взять на душу такой грех, как пролитне

крови от крови своей?

Но что же, что делать? Простить сына — погубить Россию; казнить его — погубить себя. Он чувствовал, что этого никогда не оещит.

Да и нельзя решить одному. Но кто поможет? Церковь? Что на земас евяжете, то связано будет на небе, и что разрешите на земле, то разрешено будет на небе, го уже нет. Оп сам отменил патриарисство. Или митрополят, «Степка холопка», который, пав до земли, челом бест государор? Или администратор дел духовных, плут Федоска, с прочими архиережии, которые «так взиузданы, что куда хошь поведи?» Что он им скажет, то они и сделают. Он сам — патриарх, сам — церковь. Он один перед Богом.

Ичему, безумец, радовался только что? Да, рука Господня простерлась к нему н отяготела на нем страшною тяжестью. Страшно, страшно впасть в руки Бога живого!

Точно пропасть разверзлась у ног его, и повеяло оттуда ужасом, от которого на голове его зашевелились волосы.

Он закрыл лицо руками.

«Отступн от меня, Господи! Избавь душу мою от

кровей, Боже, Боже спасения моего!»

Потом встал и пошел в спальню, где в углу, над наполовьем постели неутасимая лампада теплилась перед чудотворною вконою Спаса Нерукотворенного, писанной в поднос царю Алексею Михайловичу жалованным царким вконописцем, Симоном Ушаковым и храннышейся некогда вверху, в сенях Кремлевских палат. То был русский перевод с незапамятио древнего, византийского образа: по преданию, когда Господь восходил на Голгору, то, изнемогая под ношею крестной, вытер пот с лица полотенцем — убрусом, н на нем отпечатался Лик.

С тех пор, как мать Петра, царнца Наталья Кирнлловна. благословнла сына этим образом, он уже никогда не расставался с ним. Во всех походах и путешествиях, на кораблях и в палатках, пои основании Петеобуога

н на полях Полтавы — везде образ был с ним.

Войдя в спальню, прибавил в лампадку масла и поправна светильню. Пламя затеплилось ярче, и в золотом окладе, вокруг темного Хика в терновом венце, заблестели алмазы, как слезы, оубины, как коовь.

Стал на колени и начал молиться.

Икона была такая привычная, что он уже почти не выдел ес не сам того не сознавая, всегда обращался с молитвой к Отцу, а не к Сыну — не к Богу, умирающему, наливающему кровь Свою на Голгфу, а к отменьму во брани, Вонтелю грозному, Победодавцу праведному — Тому, Кто говорит о Себе устами пророжа: «Я топтал народы во эневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал яе слеяние Свое.

Но теперь, когда подина взор на нкону и хотел, как всегда, обратиться с молитною мино Смія к Отцу,— не мог. Как будто в первый раз увидел скорбный Лик в терпомо в терпомо в актично могатира и душу кротким взором; как будто в первый раз поила то, о чем слышал с детства и чего никогда не понимат. что зна-

чнт — Сыи и Отец.

И вдоуг вспомнил страшичю древнюю повесть, тоже

об отпе и сыне:

«Бог искушал Авраама и сказал ему: возъми сына твоего, единственного твоего, которого ты любинь, Иса- мак и принеси его во всесожженые. И устроил Авраам жертвенинк и, связав сына своего, положил его на жертвенинк. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.

Это лишь земной прообраз еще более страшной жертвы небесной. Бог так возлюбил мир, что ие пожалел для него Сына Своего, Единственного своего, и вечно изливаемою Кровью Агица, Кровью Сына Отчий гиев утоляется.

Тут чувствовал он какую-то самую близкую, самую нужную тайну, но такую стращиую, что не смел думать

о ней. Мысль его изнемогала, как в безумин.

Хочет или не хочет Бог, чтоб он казнил сына? Простится или въвщется на нем эта кровь? И что, если не только — на нем, но и на детях его и внуках, и правнуках — на всей России?

Он упал лицом на пол и долго лежал так, распро-

стертый, недвижимый, как мертвый.

Наконец, опять подиял взор на икону, но уже с отчаянной, неистовой молитвой мимо Сына к Отцу:

— Да падет сия кровь на меня, на меня одного! Казии меня. Боже. — помначи Россию!

## КНИГА ВОСЬМАЯ

## ОБОРОТЕНЬ

ī

Царевнч смотрел на дверь, в которую должен был войтн

Петр.

Маленькую приемную Преображенского дворца, почти вагот же бедиого, как петербургский домик царя, заливало февральское солице. В окнах был вид, знакомый царевну с детства — сиежное поле с черными галками, серме стени кавари, тюремный острог, земляний вал с пирамидами ядер, караульного будкою и неподвижным часовым на прозрачию-зеленом небе. Воробы на подокнинках чирикали уже по-весениему. С ледяных согулек падали исетлые капли, как слезь. Был предобеденный час Пахло пирогами с капустою. В тишние маятник стенных часов однобразнот тикал.

На пути на Итални в Россию царевич был спокоен, даже весел, но точио в полусне, или забытын. Не совсем поиимал, что с инм происходит, куда и для чего везут

его.

Но теперь, сидя с Толстым в приемиой и так же, как тогда иочью в королевском дворце, в Неаполе, во время бреда, глядя на страшную дверь,— как будто пробуждался, начинал понняать. И так же, как тогда, весь дрожал непрерывномо мелкою дрожью, точно в сильном ознобе. То крестился и шептал молитвы, то хватал за руку Толстого:

Петр Андреич, ох, Петр Андреич, что-то будет, ро-

димый? Страшио! Страшио!..

Толстой успокаивал его своим бархатным голосом:

— Будьте благоиадежны, ваше высочество! Повниную голову меч не сечет. Даст Бог, потихоньку да полегоньку, ладком да мноком...

Царевич не слушал и твердил, чтобы ие забыть, при-

готовлениую речь:

«Батюшка, я ни в чем оправдаться не могу, но слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже, кроме Бога и твоей ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю твою».

За дверью послышались знакомые шаги. Дверь отворилась. Вошел Пето.

Алексей вскочил, пошатичася и упал бы навзничь, если бы Толстой не поддержал его.

Перед инм, как бы в мгновенном превращении оборотия, промедькнули два дица: чуждое, стращире, как мертвая маска, и родное, милое, каким он помнил отца только в самом раинем детстве.

Царевич подошел к нему и хотел упасть к его ногам, но Петр протянул к нему руки, обнял и прижал к своей груди.

Алеша, здравствуй! Ну, слава Богу, слава Богу!

Наконец-то, свиделись.

Алексей почувствовал знакомое прикосновение пухлых бритых шек и запах отца - крепкого табаку с потом; увидел большие темные ясные глаза, такие страшные, такие милые, поелестную, немного дукавую удыбку на извидистых, почти женственно-тонких губах. И, забыв свою длинную речь, пролепетал только:

Поости, батюшка...

И вдруг зарыдал неудержимым рыданием, все повторяя: Прости! Прости!..

Сердце его растаяло мгновенио, как лед в огне.

— Что ты, что ты, Алешенька!..

Отец гладил ему волосы, целовал его в доб, в губы, в глаза, с матеонискою нежиостью.

А Толстой, глядя на эти ласки, думал:

«Зацелует ястреб курочку до последнего перышка!» По знаку царя он исчез. Петр повел сына в столовую. Сучка Лизетта сперва зарычала, но потом, узнав царевича, смущенно завиляла хвостом и лизнула ему руку. Стол накомт был на два прибора. Деищик принес все блюда соазу и вышел. Они остались одни. Пето налил две чарки анисовой.

За твое здоровье. Алеша!

Чокнулись. У царевича так дрожали руки, что он пролил половииу часки.

Петр приготовил для него свою любимую закуску ломоть черного хлеба с маслом, рубленым луком и чесноком. Разрезал клеб пополам, одну половину для себя, другую — для сына.

— Вншь, ты как отощал на чужих-то хлебах,— молвнл он, вглядываясь в свиа.— Погоди, жнво откормим станешь гладкий! Сытнее-де русский хлеб иемецкого. Угошал с поибатуками.

— Чарка на чарку — не палка на палку. Без тронцы дом не строится. Учетвернть — гостей развеселить.

Царевич ел мало, но миого пил и быстро пьянел, не

столько, впрочем, от вниа, сколько от радости.

Все еще робел, не мог прийти в себя, не вернл глазам и ушам своим. Но отец говорил с ним так просто и всегло, что иельзя было не верить. Расспрашивал обо всем, что он видел и слышал в Италии, о войске и флоте, о папе

и цесаре. Шутил, как товарищ с товарищем.

— А у тебя губа не дура,— подмитнул смеясь— Афрося — девка хоть куда! Годов бы мне десять с плеч, так пришлось бы, чего доброго, смику батьки беречься, чтоб с рогами не быть. Недалеко, видно, яблочко от яблони падает. Батька — с портомоей, смиок — с поломоей; полы-де, говорят, Афрося мыла у Вяземских. Ну, да ведь и Катенька белье стиола... А жениться охота?

Ежели позволншь, батюшка.

— Да что мие с тобой делать? Обещал, иебось, так позволю.

Петр иалил красиого вина в хрустальные кубкн. Подняли, сдвинули. Хрусталь зазвенел. Внио в луче солица зардело, как кровь.

За мир, за дружбу вечиую! — сказал Петр.

Оба выпили сразу до дна.

У царевича голова кружилась. Он точно летел. Сердце то замирало, то билось так, что казалось, вот-вот разорвется, и он сейчас умрет от радости. Настоящее, прошлое, будущее — все исчезло. Он помина, видел, чувствовал толь ко одно: отсец любит его. Пусть на митовение. Если бы надо было снова принять муку всей жизни за одно такое митовение, он принял бы

И ему захотелось сказать все, признаться во всем.

Петр, как будто угадывая мысль его, положил свою руку на руку сына, с тихою ласкою.

— Расскажи-ка, Алеша, как ты бежал.

Царевич почувствовал, что судьба его решается. И вдруг ясию понял то, о чем все время, с той самой минуты, как решил ехать к отцу, старался не думать. Один из двух: или сказать все, выдать сообщинков и сделаться предателем; или запереться во всем и допустить, чтобы снова вырымалеь бездила, встала глухая стена между ини и отцом.

Он молчал, потупив глаза, боясь увидеть опять, вместо родного лица, то другое, чуждое, страшное, как мертвая маска. Наконец, встал, подошел к отцу и упал перед иим на колени. Лизетта, спавшая в ногах Петра на подушке, проснулась, поднялась и отощла, уступив царевичу место. Он опустился на подушку. Лежать бы так вечно у ног отца, как собака, смотреть ему в глаза и ждать ласки.

— Все скажу, батюшка, только прости всех, как меня простна! - поднял он взор с бесконечной мольбою.

Отец наклонился к нему и положна ему руки на плечи,

все с тою же тихою заскою

 Слушай, Алеша, Как поощу, когда вины не знаю. ниже виновных? За себя могу простить, не за отечество. Бог сне взыщет. Кто заым попускает, сам зао творит. Одно обещаю: кого назовещь, помилую, а чью вину скроещь, тем лютая казнь. Итак, не доносчик, но паче заступник будещь друзей своих. Говори же все, не бойся. Никого не обижу. Вместе рассудим... Алексей модчал. Пето обняд, поижал к себе его голову

и, тяжело вздохнув, поибавил:

— Ах, Алеша, Алеша, если бы видел ты сердце мое, знал скорбь мою! Тяжко мне, тяжко, сынок!.. Никого не имею помощника. Все один да один. Все враги, все влоден. Пожалей хоть ты отца. Будь другом. Аль не хочешь, не мюбишь?...

 — Любаю, аюбаю, батенька родненький!..— прошептал царевич, с тою же стыдливою нежностью, как, бывало, в детстве, когда отец поиходил к нему ночью тайком и боал его на оуки, сонного. - Все, все скажу, спращивай!...

И рассказал все, назвал всех.

Но, когла кончил. Пето ждал еще главного. Искал дела, а никакого дела не было; были только слова, слухи, сплетни — неуловимые призраки, за которые и ухватиться нельзя было для настоящего розыска.

Царевич принимал всю вину на себя и оправдывал BCCY

 Я. пьяный, всегда вирал всякие слова и рот имел незатворенный в компаннях, не мог быть без противных разговоров и такие слова с надежи на людей бреживал.

 Кооме слов, не было дь умысла к делу, возмущенью народному, наи чтоб силой учинить тебя наследником?

— Не было, батюшка, видит Бог, не было! Все пустое. - Знала ли мать о побеге твоем?

— Не знала, чай...

И подумав, прибавил:

Подлинно о том не ведаю.

Вдруг замолчал, потупив глаза. Вспомнились ему видения, пророчества енископа ростовского Досифея и прочих старцев, которым верила и радовалась мать, о погибели Петербурга, о смерти Пегра, о воцарении сына. Скажет ли он о том? Предаст ли мать? Сердце его сжалось тоскою смертиюю. Он почувствовал, что нельяя об этом говорить. Да ведь батюшка и не спрашивает. Что ему за дело? Такому ли, как он, бояться бабых богеце?

— Все лн? Или еще что есть в тебе? — спроснл

Петр.

— Есть еще одно. Да как сказать, не знаю. Страшно... Он весь прижался к отцу, спрятал лицо на груди его.

— Говори. Легче будет. Объяви и очнсти себя, как на

сущей исповеди.

— Когда ты был болеи,— шепнул ему царевнч иа ухо, думал я, что умрешь, и радовался. Желал тебе смерти... Петр тихонько отстранил его, посмотрел ему прямо в

Петр тихоиько отстранил его, посмотрел ему прямо в глаза и увидел в них то, чего инкогда ие видел в глазах человеческих.

Думал ли с кем о смерти моей?

 Нет, иет, нет! — восканкиуа царевну с таким ужасом в анце и в голосе, что отец повериа.

Они молча смотрели друг другу в глаза одинаковым ввором. И в этих лицах, столь разных, было сходство. Они отражали и углубляли друг друга, как зеркала, до бесконечности.

Вдруг царевич усмехнулся слабою усмешкою н сказал просто, ио таким страиным, чуждым голосом, что казалось, что не он сам, а кто-то доугой, далекий, на иего говорит.

— Я ведь знаю, батюшка: может быть, и нельзя тебе простить меня. Так не надо. Казни, убей. Сам я умру за тебя. Только люби, люби всегда! И пусть о том инкто не ведает. Только ты да я. Ты да я.

Отец ничего не ответил и закрыл лицо руками.

Царевич смотрел на него, как бы ждал чего-то. Наконец, Петр отнал руки от лица, опять наклоинался к сину, обиял голову его обеныи руками, поцеловал молча в голову, и даревнут показалось, что первый раз в жизим образать. Но пред быто стал и вышел. Сказать. Но Пето быстою остал и вышел.

В тот же день вечером явился к царевичу новый ду-

ховинк его, о. Варлаам.

По приезде в Москву, Алексей просил, чтобы допустили к нему прежнего духовника его, о. Якова Игнатьева.

Но ему отказали и назначили о. Варлаама. Это был старичок, по виду «самый немудреный — сущая куроках, как шутил о нем Толстой. Но царевич и ему был рад, только бы поскорей исповедаться. На исповеди повторил все, что давеча сказал отцу. Прибавил и то, что скрыл от него — о матери царице Авдотье, о тетке царевие Марье н дяде Аврааме Лопухине — об их общем желании «скорого совершения», смерти батюшки.

Надо бы отцу правду сказать,— заметня о. Варявам

и как-то вдруг заспешна, засуетился.

Что-то промелькнуло между иими странное, жуткое, ио такое миовениое, что царевич ие мог дать себе отчета, было ли что-инбудь действительно, или ему только померещилось.

П

Через день после первого свидания Петра с Алексеви, утром в понедельник 3 февраля 1718 г., велено было миинстрам, сенаторам, генералам, архивереям и прочим гражданским и духовимы чивам собираться в Столовую Палату, Аудиещ-заах старого Кремлевского дворца, для выслушания манифеста об отрешении царевича от престола и для прислеги новому наследнику Петру Петровича.

Внутри Кремля, по всем площадям, дворцовым переходам и лестинцам стояли батальоны преображенской лейб-

гвардни. Опасалнсь буита.

В Аудиенц-заме от старой Палаты оставлалась только кнюпись из потолке — «звездотечное движение, двенадцать месяцев и прочие боги небесиме». Все остальное убранство было изове: голлагидские тканые шпалеры, хростальные шандалы, прямоспиниме стулья, узкие зеркала в простеиках. Посередине палаты, под красиым шелковым полотом, на возвышении с тремя ступеиями — дарское место — золоченое кресло с вышитым по алому бархату золотым двуглавым орлом и ключами св. Петра.

Из окой косме, дучи солица падали на белме парики страх и то жадное любопытство, которое бывает в толпе во время казией. Застучал барабан. Толпа всколыхичлась, раздвичулась. Вошел царо и сел на тори.

Двое рослых преображенцев, со шпагами наголо, ввели

царевича, как арестаита.

Без парика и без шпаги, в простом черном платье, бледный, но спокойный и как будто задумчивый, он шел,

ие спеша, опустив голову. Подойдя к троиу и увидев отца, улыбнулся тихою улыбкою, иапоминавшею деда, царя Алек-

сея Тишайшего.

Длиный, уэкий в плечах, с уэким лидом, обрамленным жидкиным косицамы прямых, гладами в доло, похожий ие то на сельского двячка, не то на иконописного дългем в предостава бългем предостава предостава предобургских лиц казался он далеким, чуждым всему, как бы выходдем ниго мира, приврарком старой Москвы. И скиозьдобольнство, сквозь страх во многих лицах промелькиуля жалость в этому поладаку.

Остановился у тоона, не зная, что делать.

 На колеики, на колеики и говори, как заучено, щепиул ему на ухо подбежавший сзади Толстой.

Царевич опустился на колени и произнес громким

спокойным голосом:

— Всемилостивейший государь, батюцика! Понеже узива свое согрешение перед вами, яко родителем и государем своим, писал повиниую и прислал из Неаполя, — так и иыне оную приношу, что я, забив должность сыповства и подданства, ущел и подалься под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого прощения и помиловании.

Й ие по чину церемонии, а от всего сердца поклонился

в иоги отцу.

По знаку царя, вице-канцлер Шафиров начал читать манифест, который в тот же день должны были прочесть

иа Красиой площади народу:

«Мы уповаем, что большей части веримх подданиях изших ведомо, с какин прилежанием и попечением мы сына своего перворожденного Алексея воспитать тщились. Но вес не радение инчто пользовало, и семи учения на камени пало, понеже не токно одному оному не следовал, но и иснавидел, и ни к воинским, ии к гражданским делам никакой склонисти не являл, правниямсь непрестанию в обхождении с испотребивми и подлами людьми, которые грубые и замераельне объкности имели».

Алексей почти не слушал. Он искал глазами глаз отца. Но тот смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым

взором.

«Притворство, диссимуляция! — успокаивал себя царевич. — Теперь, хоть ругай, хоть бей — знаю, что любишь!»

«И видя мы его упориость в тех иепотребных поступках,— продолжал читать Шафиров,— объявили ему, что ежели он впоедь следовать воле нашей ие будет, то его

лишим наследства. И дали ему время на исправление. Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают послушну быть и простым родителям, а не то что властелинам, заплатил нам за столь многие вышеобъявленные наши родительские о нем попечения и радения неслыханным неблагодареннем. Ибо, когда по отъезде нашем для вониских действий в Дацкую землю оставили его в Санктпитербурге и потом писали к нему, чтоб он был к нам в Копенгаген для присутствия в компании военной и дучшего обучения, то он, сын наш, вместо того, чтоб к нам ехать, - забрав с собою деньги и некую жонку, с коей беззаконно свалялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую. И объявляя многие на нас, яко родителя своего н государя, неправедные клеветы, проснл цесаря, дабы его не токмо от нас скрыл, но и оборону свою вооруженною рукою дал против нас, аки некакого ему неприятеля и мучителя, от которого будто он чает пострадать смерть. И как тем своим поступком стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил. то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в исторнях сыскать трудно! И хотя он, сын наш, за все син преступлення достони смерти, но мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, прощаем его н от всякого наказания освобождаем... Однакож...»

Прерывая чтенне, раздался глухой, сиповатый и грозный голос Петра, полный таким гневом и скорбью, что вся церемония как будто исчезла, и все вдруг поняли

ужас того, что совершается:

 Не могу такого наследніка оставить, который бы растерал то, что чрез помощь Божню отец получил, и ниспроверг бы славу и честь народа Российского - к тому же и боясь Суда Божия — вручить такое правление, знав неподоебного к тому! А ты.

Он посмотрел на царевича так, что у него сердце упало:

ему показалось, что это уже не притворство.

 — А ты помин: хотя и прощаю тебя, но ежели всей вниы не объявншь и что укроешь, а потом явно будет, то на меня ие пеняй: за сне пардон не в пардон. Казнен булешь сместью!

Алексей поднял было руки и весь потянулся к отцу, хотел что-то сказать, крикнуть,— но тот уже опять смотрел мимо него неподвижным непроницаемым взором. По знаку царя, Шафиров продолжал чтение:

«И тако мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, властию отеческою и яко самодержавный государь, лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления, наследства по нас престола Всероссийского. хотя б ии единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетна суща, ибо иного возрастного наследника не имеем. И заклинаем сына нашего родительскою нашею клятвою, дабы того наследства не искал. Желаем же от всех верных наших подданных и всего народа Российского, дабы по сему нашему изволению и определению, сего от нас назначенного в наследство наше сына нашего Петра за законного наслединка признавали и почитали, и на сем обещанием поед святым алтарем, над святым Евангелием и целованием Креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему изволению в которое-инбудь время противиы будут и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут, изменинками нам и отечеству объявляем».

Царь встал, сошел с троиа и велел присутствующим, не дожидаясь его, идти в Успенский собор для целования

креста.

Когда все, кроме Толстого, Шафирова и нескольких других ближайших сановников, двинулись к выходу и зала опустела, Петр сказал ему:

— Ступай!

Они вместе прошали через сени столовой в Тайник Ответной палаты, откуда в старину московские цари, скрытые за тафтянмин пологами, слушали совещания посольские. Это была маленокая комната, вроде кельи, с гольми стенами, со слюдяним оконцем, пропускавшим янтариожелтый, как бы вечно-вечерний, свет. В углу, перед образом Спасителя с темным ликом в терновом веще и кротким скорбины взором, теплилась исутасимая дампада. Петр запер дверь и подощел к сыму.

Опять, как тогда в Неаполе, во время бреда, и намедии в Преображенском,— царевич весь дрожал иепрерывною медкою дрожью, точно в сильном ознобе. Но все еще иадеядая: вот сейчас обнимет, приласкает, скажет, что лю-

бит — и все эти страхи кончатся уже навсегла.

«Зиаю, что любишь! Знаю, что любишь!» — твердил про себя, как заклятие. Но все-таки сердце билось от ужаса. Он опустил глаза и ие смел их подиять, чувствуя на себе тяжелый, пристальный взор отца. Оба модчали.

Было очень тихо.
— Слышал ли, — произиес наконец Петр, — что давеча перед всем народом объявлено — ежели что укроешь, то смеють?

Саминал, батюшка.

— И ничего донести не имеещь к тому, что третьего лия объявил?

Царевич вспомнил о матери и опять почувствовал, что

не предаст ее, хотя бы ему грозила смерть сейчас же. — Ничего, — как будто не сам он, а кто-то за него проговорил чуть слышно.

— Так инчего? — повторил Пето.

Алексей модчал.

— Говоон!..

У паоевича в глазах темнело, ноги подкашивались. Но опять, как будто не сам он, а кто-то за него ответил: — Ничего

 — Ажешь! — конкнул Петр, схватив его за плечо и сжав так, что казалось, раздообятся кости. — Ажешь! Утана о матери, о тетках, о дяде, о Лосифее Ростовском, обо всем гнезде их проклятом — корне злодейского бунта!..

Кто тебе сказал, батюшка? — пролепетал царевич

и взглянул на него в первый раз.

 Аль не правда? — посмотрел ему отец прямо в глаза. Рука его все тяжелела, тяжелела, Вдоуг царевну зашатался, как тростинка, под этой тяжестью и упал к ногам

— Прости! Прости! Ведь матушка! Родная мне!..

Пето склоннася к нему и занес кулаки над головой его с матерной бранью.

Алексей протянул руки, как будто защищаясь от смертельного удара, поднял взор и увидел над собой в таком же быстром, как намедии, но теперь уже обратном превращении оборотня, вместо родного анца, то, другое, чуждое, страшное, как мертвая маска — лицо зверя.

Он слабо вскрикнул и закрыл глаза руками.

Пето повернулся, чтобы уйти. Но царевич, услышав это лвижение отца, бооснася к нему на коленках, ползком, как собака, которую быют, и которая все-таки молит прощения, — припал к ногам его, обиял их, ухватился за них

Не уходи! Не уходи! Лучше убей!...

Пето хотел оттолкнуть его, освободиться. Но Алексей деожал его, не пускал, цеплялся все крепче н коепче.

И от этих судорожно хватающих, цепляющихся рук пробегала по телу Петра леденящая дрожь того омерзення, которое он чувствовал всю жизнь к паукам, тараканам и всяким иным копошащимся гадам.

 Прочь, прочь, прочь! Убью! — кричал он в ярости. смещанной с ужасом.

Наконен, с отчаянным уснанем, стояхиул его, отшвыонул, ударил ногой по лицу.

Паревич, с глухим стоном, упал ничком на пол, как мертвый.

Пето выбежал из комнаты, точно спасаясь от какого-то

стоащилища.

Когда он проходил мимо сановников, ожидавших его в Столовой палате, они поняли по лицу его, что случилось недоброе.

Он только конкнул:

В собор.

И вышел.

Олин побежали за ним. доугие — в том числе Толстой н Шафиоов — в Тайник Ответиой, к паревнуу.

Он лежал по-поежнему инчком на полу, как мерт-

вый.

Стали подинмать его, поиводить в чувство. Члены не оазгибались, как булто окоченели, сведенные судооогой. Но это не был обморок. Он лышал часто, глаза были откомты.

Наконец, подняли его, поставили на ноги. Хотели провести в соседнюю комнату, чтоб уложить на лавку.

Он оглядывался мутным, словно невидящим, взором и бормотал, как будто старался припоминть:

— Что такое?... Что такое?...

 Небось, небось, оодимый! — успоканвал Толстой.— Луоно тебе стало. Упал. должно быть, ушибся. До свальбы заживет. Испей водицы. Сейчас дохтур придет.

— Что такое?.. Что такое? — повторял царевнч бессмысленио.

 Не доложить ли государю? — шепнул Толстой Шафирову.

Царевич услышал, обериулся, и вдруг бледное лицо его побагровело. Он весь затоясся и начал овать на себе воротник рубашки, как будто задыхался.

 Какому государю? — в одно и то же время заплакал и засмеялся он таким диким плачем и смехом, что всем стало жутко.

— Какому государю? Дураки, дураки! Да разве не видите?.. Это не он! Не государь и не батюшка мне. а барабанщик, жид проклятый, Гришка Отрепьев, самозванен, оборотень! Осиновый кол ему в гооло — и делу конец!..

Прибежал лейб-медик Арескин.

Толстой, за спиной царевича, указал сперва на него,

потом на свой лоб: в уме-де царевич мешается.

Арескин усадна больного в кресло, пощупал ему пульс, да поножать спирта, заставня выпить успоконтельных капель и хотел пустить кровь, но в это время пришел посланный и объявил, что царь ждет в соборе и требует к себе пасвенча немедленно.

Доложи, что его высочеству неможется,— начал

было Толстой.

— Не надо, — остановна его царевич, как будто очнувшись от гаубокого сна. — Не надо. Я сейчас. Только отдохнуть минутку, и вина бы...

Подали венгерского. Он выпил с жадностью. Арескин положил ему на голову полотенце, моченное холодной

водой с уксусом.

Его оставили в покое. Все отошли в сторону, совещаясь, что делать.

Через несколько минут он сказал:

Ну, теперь инчего. Прошло. Пойдем.

Ему помогли встать и повели под руки.

На свежем воздухе, при переходе из дворца в собор, он почтн совсем оправился.

Но все же, когда проходил через толпу, все заметили его бледность.

На амвоне, перед открытыми царскими вратами, ожидал новопоставленный архиерей Псковский, Феофан Прокопович, в полном облачении, с крестом и Евангелием. Рядом стоял царь.

Алексей взошел на амвон, взял поданный Шафировым лист и стал читать слабым, чуть внятным голосом,— но было так тихо в толпе, что слышалось каждое слово:

«Я, нижениевованный, обещаю пред святым Евангелием, что, поиеже я за преступление мое пред родителем мони и государем лишен наследства престола Российского, то ради признаваю то за праведно и клянусь всемотущим, в Тропще славнымы Богом и судом Его той воли родительской во всем повиноваться и наследства того изкогда не искать и не желать, и не принимать ип под каким предлогом. И признаваю за истинного наслединка брата моего, царевича Петра Петровича. И на том целую святый крест и подписуюсь собственною моею рукою».

Он поцеловал крест и подписал отречение.

В это же самое время читали манифест народу.

Петр через Толстого передал сыну «вопросные пункты». "даревну должен был ответить на них письменно. Толстой советовал ему не скрывать ничего, так как царь, будто бы, уже знает все и требует от него только подтверждения.

От кого батюшка знает? — спрашивал царевич.

Толстой долго не хотел говорить. Но, наконец, прочел ему указ, пока еще тайный, но впоследствин, при учреждеиин Духовиой Коллегин — Святейшего Синода, объявленный:

«Ежели кто на нсповеди духовному отцу своему некое злое и пераскавиное умышление на честь и здравне государево, наипаче же измену или буит объявит, то должен духовинк донести вскоре о том, где издлежит, в Преображенский приказ, или Тайную канцелярию. Ибо сим объявлением не порокуется исповедь и духовник не преступаги правих евянтельских, но еще исполняет учение Христово: обличи брата, аще же не послушает, повеждь церкви. Когда уже так о братием согрешении Господъ повелевает, то кольми паче о элодействениюм из государя умышлении».

Вислушав указ, царевич встал из-за стола — они разговаривали с Толстым наедине за ужниом — и, точно так же, как намедин во время припадка в тайнике Ответной палаты, бледное лищо его вдруг побагровело. Он посмотрел на Толстого так, что тот гиспутался и подумал, что с ним опять припадок. Но на этот раз кончилось благополучно. Царевич успожовляся и как будто задумался.

В течение нескольких дией не выходил он из этой задумчивости. Когда с ним заговаривали, глядел рассеянно, как будто не совсем понимал, о чем говорят, и весь как-то внезапно осунулся — стал как ие живой, по слову Толстого. Написал, однако, точный ответ на вопросные пункты и подтвердил все, что сказал на нсповеди, хотя предчувствовал, что это бесполезно, и что отец инуему не повероть.

Алексей понял, что о. Варлаам нарушил тайну исповеди.— н вспомиил слова св. Дмнтрия Ростовского:

Если бы какой государь или суд гражданский повель и силой понуждал нереи открыть грех духовного сына и ссли бы мукой и смертью грозма, нерей должен умереть, паче и мученическим венцом венчаться, нежели печать исповеди отрешиться.

Вспоминансь ему также слова одного раскольничьего старца, с которым он беседовал однажды в глуши новго-

родских лесов, где рубил сосиу на скампавен, по указу батюшки:

«Благодати Божией иет имие ни в церквах, ни в попах, ии в таниствах, ин в чтении, ин в пении, ин в иконах и ии в какой вещи. — все взято на небо. Кто Бога боится, тот в цеоковь не ходит. Знаещь ди, чему полобен агиен ващего поичастия? Разумей, что говорю: полобен псу меотву, повержения на стогнах града. Как пончастнася. только и житья тому человеку — умер бедиый! Таково-то причастие ваше емко, что мышьяк адь судема — во вся кости и мозги пробежит скоро, до самой души дукавой поомчит — отлыхай-ка после в геене огненной да в пекле горящем стоии, яко Кани, необратный гоещинк!»

Слова эти, которые тогда казались паревичу пустыми. теперь приобреди влоуг стращиую силу. Что, в самом деле. если мерзость запустения стала на месте святом — церковь от Христа отступила, и Антихрист в ней парствует?

Но кто же Антихрист?

Тут начинался боед.

Образ отца двоился: как бы в мгиовенном превращении оборотия, паревич видел два лица — одно доброе, милое, лицо оодимого батюшки, доугое — чуждое, стоащиое, как меотвая маска — дино звеоя. И всего стращиее было то, что не зиал он, какое из этих двух лиц настоящее — отца или зверя? Отец ли становится зверем или зверь отцом? И такой ужас овладел им, что ему казалось, он сходит с ума.

В это время в застенках Преображенского приказа шел розыск

На следующий день после объявления манифеста. 4-го февраля, поскакали курьеры в Петербург и Суздаль. с повелением поивезти в Москву всех, на кого донес царевич.

В Петербурге схватили Александра Кикина, царевичева камеодинера Ивана Афанасъева, учителя Никифора Вя-

земского и миогих доугих.

Кикии, по дороге в Москву, пытался задущить себя кандалами, но ему помещали.

На допросе под пыткою он показал на князя Василия

Долгорукого, как на главного советника Алексея. «Взят я из С.-Питербурха нечаянио, - рассказывал впоследствии сам киязь Василий.— и повезеи в Москву оковаи, от чего был в великой десперации и беспамятстве, и поивезеи в Поеображенское, и отдан под крепкий

Отчаяние (лат. desperatio).

арест, н потом приведен на Генеральный двор пред царское величество, н был в том же страхе, видя, что слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противностъ»

За князя Василня заступился родственник его, князь

Яков Долгорукий.

«Помнауй, государь,— писал он царю.— Да не снидем в тарости нашей во гроб с именем рода залодеев, которое может не токмо отнята доброе имя, но и безвременно вервь живота пресечь. И паки вопию: помнауй, помнауй, помнауседый!»

Тень подозрення пала и на самого князя Якова. Кнкин показал, что Долгорукий советовал царевичу не ездить

к отцу в Копенгаген.

Петр не тронул старика, но пригрозна ему так, что князь Яков счел нужным напомнить царю свою прежнюю верную службу: «за что мне ныне в воздаянне обещана, как я слышу, лютая на коле смертъ», заключал он с горечью.

Еще раз почувствовал Петр свое одиночество. Ежели и поаведный князь Яков — изменник, то кому же веонть?

Капитаи-поручнк Грнгорий Скорняков-Писарев привез в Москву из Суздаля бывшую царицу Авдотью, инокиню Елену. Она писала с дороги царю:

«Всемилостивейший государь!

В прошамх годах, а в котором, не помню, по обещанню своему, пострижена я в Сузальском Покровском монастыре в старицы, и наречено мне имя Елена. И по постріженин, в иноческом платра кодима с полгода; н не восхотя бить инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастире скрытно, под видом нночества, жила в том монастире скрытно, под видом нночества, миранкою. И то мое скрытье объявилось чре Григорья Писарева. И имие я надеюсь на человеколюбиме вашего величества цедроти. Припадяя к ногам вашим, прощу милосердия, того моего преступления о прощении, чтоб мие безгодною смертью не умереть. А я обещаюся по-прежнему быть инокою и пребыть во иночестве до смерти своей и буду молить Бога за тебя, государя.

Вашего величества нижайшая оаба

бывшая жена ваша Авдотья».

Того же монастыря старнца-казначея Маремьяна показала:

 Мы не смелн говорнть царнце, для чего платье сияла? Она многажды говарнвала: «все-де наше, государево; и посударь за мать свою что воздал стрельцам, ведь вы знаете; а неды мой на пеленок вывалькаей Да как был в Суздале для набора солдат майор Степан Глебов, царица его к себе в келью пускала: запершнея говаривали между собою, а меня отсылали телогрей кроить в свою келью, и дав гривну, велят идтить молебив петь. И как являл себя гривну, велят идтить молебив петь. И как являл себя глебов дерановенно, то есму говаривала: «что ты ломаешься? народы знают!» И дарица меня за то бранила: «черт тебя справинвает? Уж ты и за мною примечать стала». И другие мне говорили: «что ты царицу прогиевала?» Да он же, Степан, хаживала к ней по ночам, о чем сказывали мне диевальный слуга, да карлица Агафы: «нимо нас Глебов прододит, а мы не смеем и тронуться».

Старица Каптелина призналась:

— К ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Глебов и с нею целовался и обнимался. Я тогда выхаживала вон. Письма любовные от Глебова я принимала.

Сам Глебов показал кратко:

 Сшелся я с нею, бывшею царнцею, в любовь и жил с нею блудно.

Во всем остальном заперся. Его пытали страшно: секли, жгли, морозили, ломали ребра, рвали тело клещами,

секли, жгли, морозили, ломали ребра, рвали тело клещами, сажали на доску, убитую гвоздями, водили босого по деревянным кольям, так что ноги начали гинть. Но он перенес все муки и никого не выдал, ин в чем не признался. Бывшая цаонца показала: «Февоаля в 21 денья я. стари-

ца Елена, привожена на Генеральный двор и со Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с инм блудно жила, и в том я виновата. Писала своею рукою — Елена». Это признание царь намерен был впоследствии объявить

Это признание царь намерен был впоследствин объявить в манифесте народу.

Царнца показала также:

— Монашеское платье скинула потому, что епископ Досифей пророчествовал, говорил о гласах от образов и о миогих видениях, что будет гнев Божий и смущение в народе, и тосударь скоро умрет, и она-де, царища, впредъ царствовать будет, вместе с царсвячеств.

Схватили Досифея, обнажили от архиерейского сана со-

борие и назвали расстригою Демидом.

— Только я один в сем деле попался,— говорна Доснфей на соборе.— Посмотрите и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ — что говорят!

Расстрига Демид в застенке подыман и спрашиван: «для чего желал царскому величеству смерти?» — «Желал для того, чтоб царевичу Алексею Петровичу на царстве быть, и было бы народу легче, и строение С.-Питербурха

умалилось бы и престало», — отвечал Демид.

Ои доиес на брата царицы, дядю царевича, Авраама Лопухина. Его тоже схватили и пытали на очной ставке с Демидом. Лопухину дано 15 ударов, Демиду 19. Оба признались, что желали смерти государою и воцарения царевичу.

Показал Демид и на царевну Марью, сестру государя. Царевна говорила: «Когда государя не будет, я-де царе-

щаревна говорила: «клогда государя не оудет, я-де царевичу рада о мароде помотать, сколько силы будет, и управлять государство». Да она же говорила: «Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государо от живой жены на другой женикася? Или бы-де взял бывшую царицу и с нею жил, или бы умер!» И когда, по присяте Петру Петровичу, он, расстрита Демид, приехал из собора к ней, царевие Марье, она говорила: «Напрасно-де государь так учинил, что большего сына оставил, а меньшего произвел; он только двух лет, а тот уже в возрасте».

Царевна заперлась; но когда ее привели в застенок

на очичю ставку с Демидом, созналась во всем.

Розыск длился более месяца. Почти каждый день присутствовал Петр в застенках, следил за пытками, ниогда сам пытал. Но, иесмотря на все усилия, не находил главного, чего искал,— настоящего дела, «кория злодейского буита». Как в показаниях царевича, так н всех прочих свидетелей, никакого дела не было, а были только слова, слухи, сплетии, бред кликуш, юроднявх, шушуканье полоумимых стариков и старух по монастфорским углари.

Иногда он смутио чувствовал, что лучше бы все это бросить, плюнуть на все, презреть — простить. Но уже не мог остановиться и предвидел, что один конец всему —

смерть сына.

Все это время царевич жил под караулом во дворце Преображенском, рядом С Реперальным двором и застенками. Дием и ночью слышались или чудились ему вопли пытаемых. Постоянио водили его на очиме ставки. Ужасиее всего была встреча с матерыю. До царевича дошись слухи, будто бы отец собственноручно ека ее кнутом.

Почти каждый день к вечеру Алексей бывал пьян до бесчувствия. Лейб-менк Арескин предсказываю дем бе- аую горячку. Но, когда переставал он пить, на него напада ла такая тоска, что нельзя было вынести, и он опять спешим напиться. Арескии предупреждал и государя о болезии, гоозящей цаоевичу. Но Пето ответил. В Пето отметил.

Сопьется, околеет — туда ему и дорога. Собаке со-

бачья смерть!

Впрочем, в последнее время и водка уже не давала цавенту забвения, а лишь заменяла стращиую действительиость еще более стращими сиами. Не только ночью во сие, но и наяву, среди белого дия, мучили виления. Он жил друмя жизиями — действительной и призрачной; и они перемежались, перепутывались, так что не умел он отличить одит от догуой, ие знал, что было во сие, что наяву.

То снилось ему, будто бы в застеике отец сечет мать; слешит свист кнута в воздухе и гнусное, как будто мокоре шлепанье ударов по голому телу; видит, как ложатся, одиа за другой, темио-багровые полосы на это бледноебледное тело, и, отвечая на стращный крик матери еще бо-

лее страшиым криком, падает мертвый.

То. будто бы, решны отомстить отцу за мать, за себя и за всех, просыпается ночью в постелы, достает из-под подушки бритву, встает в одной рубахе, крадется по темным переходам дворца; перешагизу в чрез спящего на пороге денщика, вкодит в спально отда, наклониется над ини, нащупьвает горло и режет, и чувствует, что кровь у него холод-мая, как сукровида мертвых тех; в ужаес бросает исдоре-

занного и бежит без оглядки.

То, будто бы, вспомиив слова Писания об Иуде Предателе: пошел и удавился, - пробирается в чулан под лестинцей, где свален всякий хлам, становится на сломанный трехиогий стул, подперев его опрокинутым яшиком, сиимает с крюка на потолке веревку, на которой висит фонарь, делает петлю, накидывает ее на шею и перед тем, чтобы оттолкиуть ногою стул, хочет перекреститься, но не может, рука не подымается - и вдруг, откуда ин возьмись, большой черный кот прыгает ему под ноги, ластится, трется, мурлычет, выгибает спину; и, став на задине лапы, передине кладет ему на плечи - и это уже не кот, а исполниский зверь. И паревич узнает в звериной морде лицо человечье — широкоскулое, пучеглазое, с усами торчком, как у «Кота-котабрыса». И хочет вырваться из лап его. Но зверь, повалив его, играет с иим, как кошка с мышью, то схватит, то выпустит и ласкает, и царапает. И вдруг впивается когтями в сердце. И он узнает того, о ком сказано: «Поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним?»

IV

В Воскресение Православия, 2 марта, совершал богослужение в Успенском соборе новопоставленный архиерей Псковский, Феофан Прокопович. В собор пускали только знатимх и чиновимх лиц.

У одного из четырех исполниских столбов, поддерживавших свод, покрытых иконописными темиыми ликами по тусклому золоту, под шатровой синью, где молились древине московские цари, стоял Петр. Рядом с иим Алексей. Глядя на Феофана, царевич вспомиил то, что слышал

Феофан замения Федоску, главного администратора дел духовных, который устарел и в последнее время все чаше впадал в «меланколию». Это он. Феофан, сочинил указ. повелевавший доносить о преступлениях государственных. открытых на исповеди. Он же составлял Духовный Регламент, по коему имел учоежден быть Святейший Синод.

Царевич с любопытством вглядывался в иового архие-

рея. Родом черкас — малоросс, лет тридцати восьми, полнокровный, с досиящимся дицом, досиящейся черной бородой и большими досияшимися чеоными усами, он походил на огоомиого жука. Усмехаясь, шевелил усами, как жук. По одной этой усмешке видно было, что он любит скоромиме латинские шуточки — фацетии Поджо не менее, чем жириме галушки, и острую диалектику не менее, чем добрую горилку. Несмотря на святительскую важность, в каждой черточке лица его так и дрожало, так и бегало, как живчик, что-то слишком веселое, точно пьяное: он был пьян собственным умом своим, этот румянорожий Сиден в архиерейской рясе. «О. главо, главо, разума упившись, куда ся преклонишь?» говаривал в минуты откоовенности.

И паревич дивился удивлением великим, как сказано в Апокалипсисе, думая о том, что этот боодяга, беглый униат, римского костела присягатель, ученик сперва незунтов, а потом протестантов и безбожных философов, может быть и сам безбожник, сочиняет Духовный Регламент.

от которого зависят судьбы русской церкви.

По возглашении соборным протодиаконом обычной в Воскресение Православия анафемы всем еретикам и отступникам, от Ария до Гришки Отрепьева и Мазепы, архиерей взошел на амвои и сказал слово О власти и чести палской.

В слове этом доказывалось то, что должио было сделаться краеугольным камием Святейшего Синода: государь

глава церкви.

Вопиет учитель народов, апостол Павел: несть бо власть аще не от Бога; сущия же власти от Бога учинены сить. Тем же противляяйся власти, Божию повелению противляется. Дивная воистину вещь! Сказал бы, что от самих государей послан был Павел на проповедь, так прилежно увещевает, как бы молотом толчет, тоже паки и паки повторяет: от Бога, от Бога власть. Молю всякого рассудить: что бы мог сказать больше самый верный министо царский? Приложим же еще учению сему, как бы венец. нмена и титлы властям высоким приличные, которые паче украшают царей, нежели порфиры и диадимы. Какие же титлы? какие имена? Богами и Христами самодержцы нарицаются. За власть от Бога данную богами. сиесть наместниками Божиими на земле наречены. Другое же имя — Христос, снесть, Помазанный, - глаголется от доевней оной церемонии, когда елеем помазаны были цари. И апостол Павел говорит: раби, послушайте господий своих, якоже и Христа. Се, господ со Хрнстом равняет апостол. Но что весьма удивляет нас н как бы адамантовою бронею истину сию утверждает, того преминуть не можем: не только добомм, но и злым и неверным, и нечестивым властям повиноваться велит Писание. Ведомо всякому апостола Петоа слово: Бога бойтеся, Царя чтите, Раби, повинийтеся во всяком стоахе владыкам, не точию благим и кротким, но и строптивым. И Давид пророк, сам царь, царя Саула, от Бога отверженного, нечестивого, Христом Господним нарицает. Яко, рече, Христос Господень есть. Но, скажещь: каков бы ни был Саул, однако, явным повелением Божним на царство помазан, и того ради той чести сподобился. Добро! Но скажи, кто был Кир Персилский, кто Навуходоносоо Вавилонский? Однако же, на онцает их сам Бог у пророков помазанниками Своими. сиречь, по слову Давидову, Христами Господними. Кто Нерон, римский кесарь? Однако же, учит апостол Петр повиноваться и ему, лютому христиан мучителю, яко Помазаннику, Христи Господню. Остается единое сумнительство: что не все-де люди сею должностью повиновения цаоям обязаны суть, но некие выключаются, именно свящеиство и монашество. Се теон, или паче жало, жало зменно! Папежский се дух! Ибо священство нной чин есть в народе, а не иное царство. И как одно дело-вониству, другое - гражданству, и врачам, и купцам, и мастерам разанчным, так и пастыри, и все духовные имеют собственное дело свое — быть служителями Божинми, однако же, покорены суть властям державным. В церкви ветхозаветной левиты царям изранлыским подчинены были во всем. F.с. и же так в Ветхом, почто и не в Новом завете? Ибо закон о властях непременный и вечный, с пребыванием мира сего поебывающий. 637

И, наконец, вывод:

 Все люди Российского царства, не только мирские, но и духовные, да имеют имя самодержца своего, благочестивейшего государя Петра Алексеевича, яко главы своей и отца отечества, и Христа Господня!

Последние слова произнес он громким голосом, глядя прямо в лицо государю и подняв правую руку к своду собора, где на тусклом золоте темнел Лик Христа.

И опять царевич дивился удивлением великим.

Ежели, думал он, все цари, даже отступники от Бога, суть Христы Господни, то кто же последний и величайший из них, грядущий царь земли — Антихрист?

Кощуиство это произносилось архиереем православи церкви в древиейшем соборе Москвы, перед царем и народом. Казалось бы, земля должна, раскрывшись, поглотить богохульника, или попалить его огонь небесный.

Но все было спокойно. За косыми сиопами лучей, за голубыми волиами дыма кадильного, в глубиие свода, исполииский Лик Христов как будто возносился от земли, иепостажный

Царевич взглянул на отца. Он был тоже спокоен и слушал с благоговейным винманием.

Поощренный этим вниманием, Феофан заключил торжественно:

— Благодушествуй, Россия! Величься, квалися! Да выкрамот все пределы и грады твои: се бо на твоем оризонте, аки светозарное солице, восходит пресветлейшего сына царева, трехлетнего младенца. Богом избранного наслединка. Петра Петровича, слава! Да здравствует всерадостию, да царствует благополучно Петр Вторый, Петр Благословенный! Аминь.

Когда Феофан умолк, из толпы раздался голос, не громкий, но виятный:

 Боже, спаси, сохрани и помилуй единого истинного наследника престола всероссийского, благочестивейшего государя царевича Алексея Петровича!

Толпа, как один человек, дрогиула и замерла от ужаса. Потом зашумела, заволиовалась:

- Кто это? Кто это?
   Полоумиый, что ль?
- Полоумиый, что ль?
   Кликуша, чай, бесноватый.
- Чего караульные смотрят? Как впустили?
- Схватить бы скорей, а то уйдет в толпе не сышешь...

В дальних концах собора, где инчего не было видио н слышно, распространялись нелепые слухи:

— Буит! Бунт!

Пожао! В алтаре загорелось!

С ножом человека поймали: царя убить хотел!

И тоевога все увеличивалась

Не обращая на нее винмания, Пето подошел к архиерею, придожился ко кресту и, вериувшись на прежиее место, велел привести к себе человека, кончавшего «слова неистовые»

Капитан Скорияков-Писарев и два караульные сержаита подвели к царю маленького худенького старичка.

Старичок подал царю бумагу — печатиый лист присяги иовому иаслединку. Виизу, на месте, оставленном для подписи, что-то было написано тесным коючковатым понказиым почеоком.

Пето взглянул на бумагу, потом опять на старнчка и спросил:

- TH KTO?

Аотналеониского поиказа бывший польячий Лаон-

вои Докукни.

Стоявший рядом царевич посмотрел на иего и узиал тотчас: это был тот самый Докукни, которого весною 1715 года встретна он в Петербурге, в Симеоновской церкви, и который потом в день праздника Венус в Летнем саду приходна к нему на дом. Он был все тот же: обыкновенный польячий из тех.

которых зовут чернильными душами, приказными сторками — весь жесткий, точно окаменелый, тусклый, сеоый, как те бумаги, над которыми корпел он в своем приказе лет тоидцать, пока не выгналн его по фискальному доношенню о взятках. Только в самой глубине глаз светилась, так же как тогда, тон года назад, неподвижная мысль.

Докукни тоже взглянул на паревича украдкою, и что-то промелькимло в жестких чеотах старика, что вдруг напомнило Алексею, как Докукни модил его порадеть за веру хонстнанскую, и плакал, н обинмал ему ноги, и называл его належдою ооссийскою.

 Поисягать не хочешь? — пооговоона Пето спокойно. как будто с удивленнем.

Докукни, глядя царю прямо в глаза, тем же, как давеча, голосом, не громким, но виятным, так что слышно было по всему собору, повторил наизусть то, что написаио было его рукой на печатном листе:

«За неповинное отлучение и изгиание от престола

всероссийского единого истинного наследника. Богом хоанимого государя Алексея Петровича не присягаю и на том пресвятым Евангелием не клянусь, и животворящего Коеста не пелую, и наследника паревича Петра Петровича за истиниого не поизнаваю. Хотя за то и паоский гнев на мя прозднется, буди в том водя Господа Бога моего Иисуса Хоиста, Аминь, аминь, аминь».

Йето посмотрел на него еще с большим удивлением. А знаешь ли, что за такую противность воде нашей — смерть?

 Знаю, государь, С тем и пришел, чтобы постоадать за слово Хоистово. — ответил Локукин поосто.

— Ну хоабоый же ты старик Да погоди то ли ужо запоещь, как вздеону на дыбу!...

Докукин модча поднял руку и перекрестидся широким KORCTOM

Слышал ли, — продолжал царь, — что архиерей го-

воона о повиновении властям поедеожащим? Несть бо власть аше не от Бога... Слышал, государь, От Бога всякая власть, а что

ие от Бога, то и не власть. Называть же парей нечестивейших. Антихоистов Хоистами Госполними не полобает, и за такое слово язык бы вырвать изрекшему! — Да ты и меня, что дь, почитаещь Антихоистом? —

спросил Петр, с едва уловимою, печальною и почти доброю усмешкою. — Говори правду!

Старик потупился было, но тотчас же поднял взор и

опять посмотрел царю прямо в глаза.

- Благочестивейшим православным царем и самодержцем всероссийским, помазанником Божиим тебя почитаю, - пооизнес он твеоло.
  - А коли так, слушался бы воли нашей да молчал бы. — Царь-государь, ваше величество! Ин и хотел бы мол-
- чать, да невозможное дело горит во утробе моей, яко пламя палит, поиеже совесть нудит — претерпеть не могу... Ежели нам умолчать, то камни возопиют!

Он упал к иогам царя.

 Государь, Петр Алексеевич, батюшка, послушай нас, бедных, вопиющих к тебе! Преложить или пременить инчего мы не смеем, но как родители твои и прародители, и святейшие патриархи спасалися, так и мы хотим спастися и горияго Иерусалима достигнуть. Бога ради истинного, взыщи истины. Крови ради Христовой, взыщи истины! Своего ради спасения, взыши истины! Умири перковь святую, матерь твою. Рассуди нас без гиева и ярости. Помилуй напод свой, помилуй папевича!..

Пето слушал сперва со вииманием и даже с любопытством, как будто стараясь понять. Но потом отвернулся.

пожимая плечами со скукой.

— Ну, будет. Не переслушаешь тебя, старик. Мало я, видно, вас, дураков, казина да вещал. И чего вы лезете? Какого вам рожна? Аль думаете, меньше вашего я церковь Божию чту и во Хонста. Спасителя моего, весую? И кто поставил вас, оабов, судить между парем и Богом? Как леозаете?

Докукин встал и поднял взор к темному Лику в своде собора. Упавший оттуда дуч соднца окружна сняющим

венцом седую голову.

— Как дерзаем, царь? — восканкиуа он громким годосом. — Слушай, ваше величество! Божественное писание глаголет: что есть человек, что поминшь его. Госполи, или сыи человеческий, что посещаешь его? Умалил его малым чем от ангелов, славою н честью венчал его, поставна над делами рук Твонх, все покорна ему под ногн его. И самовластиу повелено человеку быть!..

Медленно, как будто с усилием. Пето отвел глаза от глаз Докукниа. — уходя, повеонулся к стоявшему оядом

Толстому и пооизнес:

— Взять в понказ, деожать за коепким караулом до оозыску.

Старика схватили. Он отбивался и кричал, все еще порываясь что-то сказать. Его связали, подияли на руки н понесан О. таниственные мученнки, не ужасайтесь и не от-

чанвайтесь! — прододжал он кончать, глядя на царевнча.— Потеопите, мало еще потеопите, Господи Инсусе! Амниь! Царевич смотрел и слушал, весь бледиый, дрожащий.

«Вот как иужио, вот как нужио!» — думал он, словно только теперь влоуг понял всю свою жизнь, и точно все перевернулось, опрокинулось в душе его: то, что было тяжестью, сделалось крыльями. Он знал, что опять впадет в слабость, уныние, отчаяние: но также знал, что не за-

будет того, что поиял.

И он, как Докукин, поднял взор к темиому Лику в своде собора. И почуднаось ему, что в косых лучах солица, в голубых волнах дыма каднльного этот исполниский Анк движется, но уже не уходит прочь от земли, как давеча, а спускается, сходит с неба на землю, н что это сам Господь гоядет.

И с радостью, подобной ужасу, повторял он: Ей, гояди, Господн Инсусе! Амниь.

Московский розыск окоичен был к 15 марта. Приговором царя и министров на Генеральиом дворе в Преобра-

женском решена участь обвиняемых.

Царицу-инокино Елену отправить в Старую Ладогу в деянчий монастырь, а царевну Марью в Шлиссельбург, держать обенх под крепким караулом. Авраама 
Лопулина — в С.-Петербург, в Петропавловскую крепость 
до нового розыска. Прочих казанить:

В тот же день утром на Красной площади, у Лобного места, начались казии. Накануне железные спицы, на которых торчалн в течение двадцати лет головы стрельцов, обезглавленных в 1698 году, очистили, для того, чтобы

воткиуть новые головы.

Степана Глебова посадили на кол. Железний кол через затилок вышел наружу. Винзу была дощечка для сидения. Чтоб не замерз и мучнож долее, на него надели меховое платъе и шапку. Три духовника сторожили по очереди дием и номью, не откорет для ои чего-нибура перед смертно. «И с того времени.— доносна один из иих. как посажен Степка на кол, никакото показиня им, учителям, не принес; только просил в ночи тайно через неромонаха Маркелла, чтобы он сподобна его св. Тани, как бы ои мог принестн к нему каким образом тайно; и в том душу свюю испроверг, марта против 16 числа, по полунющи в 8 часу, во второй четверти».

Архиерея Ростовского, расстригу Демида колесовали. Рассказывали, будто бы секретарь, которому поручена была казнь, ошибся: вместо того, чтобы отрубнть голову,

а труп сжечь, колесовал архнерея.

Кикина также колесовали. Мучения его были медлениы, с промежутками: домали руки и иоги, одиу за другою; пытка дильале более суток. Месточайшее страдание было оттого, что туго привязанный к колесу, ие мог пошевелиться ин одини членом, только стонал и охал, умодяя о смерти. Рассказывали также, будто бы на другой дены дарь, проезжая мимо Кикина, наклочился к нему и сказал: «Александр, ты человек уминій. Как же деранул на такое дело?» — «Ум любит простор; а от тебя ему тесио», ответил, будто бы, Кикии.

Третьим колесован духовник царицы, ключарь Федор

Пустынный, за то, что свел ее с Глебовым.

Кого ие казиили смертью, тем резали иосы, языки, рвали ноздри. Многих, которые только слышали о пострижении царицы и видели ее в мирском платье, велено «бить батоги нешално»

На площади поставлен четырехугольный столп из белого камия, вышиною в шесть локтей, с железными по бокам спицами; на них воткиуты головы казисиных; на веопние столпа — широкий плоский камень: на нем трупы: между иими — Глебов, как бы силящий в коугу сообщинков. **Паревич должен был присутствовать пои всех этих** 

Kaanaa

Последним колесован Лаонон Локукии. На колесе объявил, что имеет иечто открыть государю; сият с колеса и поивезен в Преображенское. Когда царь подошел к нему, он был уже в предсмертном бреду, лепетал что-то исвиятное о Христе Грядушем. Потом как будто пришел в себя на мгновение, посмотоел в глаза нарю поистально и сказал:

— Ежели, государь, казиншь сына, то падет сия коовь на весь твой род, от главы на главу, до последних

царей. Помилуй царевича, помилуй Россию!

Петр молча отошел от него и велел отрубить ему го-На другой день после казней, накануне отъезда царя

в Петербург, назначено было в Поеображенском «ношедеиствие» всепьянейшего собора. В эти коовавые дии, так же, как во воемя стоелен-

ких казией и как вообще в самые черные дии своей жизии. Пето усеоднее, чем когла-либо, занимался шутовским собором. Как булто нарочно оглушал себя смехом.

Недавио был избран на место покойного Никиты Зотова новый киязь-папа, Петр Иванович Бутурани, бывший «Саикт-Петербурхский митрополит». Избрание «Бахусоподражительного отца» совершилось в Петербурге, рукоположение в Москве, перед самым приездом царевича.

Теперь, в Преображенском, предстоядо облачение новоизбранного папы в оизы и митоу — шутовское полобие

облачения патонаошего.

Царь нашел время среди Московского розыска сам

сочинить и расписать весь чии церемонии.

«Ношедеиствие» пооисходило в общионой бревенчатой. обитой алыми сукнами, освещенной восковыми свечами палате, рядом с Генеральным двором и пыточным застеиком. Узкие длинные столы расположены были подковою; среди иих — возвышение со ступенями, на которых сидели жрецы-кардиналы и другие члены собора; под бархатным пологом - трон из бочек, уставленный сверху донизу стеклянными шкаликами и бутылками.

Когда все собрадись, ключарь и кардинал-протодиакон — сам царь — ввели торжественно под руки иовоизбраниого папу. Перед ним несан две фаяги с «вином пьянственнейшим», одну — позолоченную, доугую — посеоебоениую, и два блюда, одно — с огуоцами, доугое с капустою, а также непоистойные иконы голого Бахуса. Князь-папа, тонжды клаияясь киязю-кесаою и каодиналам. полнес его величеству даоы — фляги и блюда.

Аохижоен споосна папу:

— Зачем, боате, понива и чего от нашей немеоности

 Еже облеченным быть в оизы отна нашего Бахуса. отвечал папа

Как содеожищь закон Бахусов и во оном подвиза-

- ешься Э Ей, всепьянейший отче! Возставь поутоу, еще тьме сущей и свету едва являющуюся, а иногда и о полунощи. саив две-тои часки, испиваю и остальное воемя дня ие туие, но сим же образом препровождаю, разными питиями чрево свое, яко бочку, добре наполняю, так что ниогда и яства мимо ота моего ношу от дрожания десницы н предстоящей в очах монх мглы; н так всегда творю
- и учить мне вручениых обещаюсь, инако же мудоствующих отвергаю и яко чуждых, анафематствую всех пьяноборцев. Амниь

Аохижоен возгласил:

 Пьяиство Бахусово да будет с тобою, затмевающее и доожащее, и валяющее, и безумствующее, во все дии жизии твоей!

Кардиналы возвели папу на амвои и облачили его в ризы — шутовское подобне саккоса, омофора, эпитрахили, набедренника с вышнтыми изображениями игральных костей, карт, бутылок, табачных трубок, голой Венус и голого Еремки — Эроса. На щею надели ему, вместо панагии. глиняные фляги с колокольчиками. Воучили книгу-погоебец со склянками различных водок, и крест на чубуков. Помазали коепким вином голову и около очей «образом коуга»:

 Так да будет кружиться ум твой, и такне круги разиыми видами да предстанут очам твоим от сего дня во все дни живота твоего!

Помазали также обе руки и четыре пальца, которыми чарка приемлется:

 Так да будут доожать руки твон во все дни жизни твоей

В заключение архижрец возложил ему на голову жестяную митру:

— Венец мглы Бахусовой да будет на главе твоей! Венчаю аз пьяный сего нетоезвого —

> Во имя всех пьяниц, Во имя всех стекляниц, Во имя всех дураков, Во имя всех шутов, Во имя всех вин, Во имя всех пив, Во имя всех пив, Во имя всех болек

Во имя всех ведер, Во имя всех табаков.

Во имя всех кабаков —

Яко жилища отца нашего Бахуса. Аминь!

## Возгласили:

Аксиос! Достоин!

Потом усадилн папу на трон из бочек. Над самой головой его внесь маленький серебряный Вакх верхом на бочке. Наклоння ее, папа мог цедить водку в стакан или даже поямо в оот.

Не только члены собора, ио и все прочне гости подходили к его святейшеству по очереди, кланались ему в ногопринимали, вместо благословения, удар по голове свиным пузырем, обмоченным в водке, и причащались из огромной деревяний ложки перцовкою.

Жрецы пели хором:

— О, честнейший отче Бахус, от сожженной Семель рожденный, в Юпитеровом надре взрощенный, изжатель виноградного вессани! Просим тя со всем сим пьянейшим собором: умножи и настави стопы князя — папы вселеикого, во еже теци вседе тебе. Иты, всессавиейшам Венус...

Следовали непонстойные слова.

Наконец, сели за стол. Против князя-папы Феофан Прокопович, рядом с ним Петр, тут же Федоска, против Петра царевич.

Царь заговорил с Феофаном про только что полученные вести о многотысячимх самосожжениях раскольников в лесах Керженских и Чернораменских за Волгою. Пьяные песии и крики шутов мешали беседе.

Тогда, по знаку царя, жрецы прервалн песиь Бахусу, все притихли и в этой внезапно наступившей тишние раздался голос Феофана:

О, окаяиные сумасброды, неистовые страдальцы!
 Ненасытною похотью жаждут мучения, волей себя переда-

ют сожжению, мужественио в пропасть адскую летят и другим путъ показуют. Мало таких называть бешеными: есть иское зло, равного себе не имеющее имени! Да отвержет их всяк и поплюет на них...

— Что же делать? — споосил Пето.

Объяснить надлежит увещанием, ваше величество, что не всякое страдание, но только законно бываемое богоугодно есть. Ибо не просто глаголет Господъс блаженны изгнанные, но: блаженны изгнанные правлы ради. Такового же, правды ради, гонения никогда в Российском, яко православиом, государстве опасаться не подобает, понеже то и быты не может...

Увещания! — заобно ухмыльнуяся опальный Федоска. — Проймешь их, небось, увещаниями! Сокрушить бы челости отступникам! Мбо, ежсля в церкви ветхозаветной повелено убивать непокориых, тем паче в новой благодати — понеже там образы, здесь же истина. Самим еретикам полезию умереть, и благодеянье им есть, когда их убивают: чем более живут, тем более согрешают, множайщие прелести изобретают, множайших развращают. А оухами чбить грешинка, нам молитвою — санно есть.

 Не подобает сего, — возразил Феофан спокойно, не глядя на Федоску. — Таковыми лютостями более раздражаеется, иежели преклоияется сердце мучимых. Обращать должно к церкви святой не страхом и принуждением,

ио прямой евангельской любви проповеданием.

Истинно так,— согласился Петр.— Совести человеческой приневоливать не желаем и охотно оставляем каждому пещись о блаженстве души своей. По мие, пусть веруют, чему хотят, и если уж иельзя обратить их рассудком, то, конечию, не пособят ии меч, им оговь. А за таулость мучениками быть — ии они той чести, ин государство пользы не будет иметь.

Потнхоньку да полегоньку — глядишь, все и ула-

дится, -- подхватил Феофан.

— Однако же, — прибавил ои вполголоса, наклонившись к царю, — постановить бы двойной кокад с раскольщиков, дабы под тесноту штрафов удобнее к церкви святой присоединить заблудших. Также и при наказании оных, буде возможно, выкую вниу сыскать, кроме раскола, — таковых, бив кнутом и ноздри рвав, ссылать на галеры, по закону, а буде иет причимы явной, поступать по указу словескному...

Петр молча кивнул головой. Царь и архнерей пони-

малн друг друга.

Фелоска хотел что-то сказать, но поомодчал, только ехидная усмещка скоивила его маленькое личико — моолочку летучей мыши — н весь он съежился, поншипился, позеленел, точно ядом налнася, от злости. Он понимал, что значит «поступать по указу словесному». Питирим епископ, посланный на Керженец для увещання раскольников, доиосна недавно царю: «зело жестоко пытаны и ованы, даже внутоенностям их являтися». И цаоь в указах своих запоещал возбранять о. Питионму «в сем его равиоапостольном подвиге». Любовь — на словах, а на деле, как жаловались оаскольники, «иемые учителя в застенках у дыб стоят: вместо Евангелня, кнутом поосвещают: вместо апостола, огием учат». Это, впрочем, и была та «духовиая политика — диссимуляция», которую проповедовал сам Фелоска. Но Феофан перехитоил его, и он чувствовал, что песенка его спета.

 Да ие диво то, — продолжал архиерей опять гром-ко, во всеуслышание, — что мужики грубые, невежды крайнне, так заблуждая, беснуются. Воистину же диво есть, что н в высоком званин шляхетском, среди самих слуг царских, мудрецы обретаются некие, смиренники мрачные, что злее раскольшиков. До того пришло, что уже самые бездельные в дело, да в дело мерэкое и дерэкое! Уже н доожжи народа, луши дешевые, люди, ни к чему иному, токмо к поядению чужих трудов рождениые - н те на царя своего, и те на Хоиста Господия! Ла вам, когда клеб ядите, подобало бы удивляться и говорить: откуда нам сие? Возобновилась повесть о царе Давиде, на кого слепые и хромые буит подняли. Монарх наш благоверный, сколько Россию пользовавший, коего промыслом славу и беспечалне все получили, сам имя хульное и житие многобедиое имеет. И когда трудами тяжкими сам себе безвремениую старость понвлекает, когда за целость отечества, вознералев о здравни своем, как бы скороходиым бегом, сам спешит к смерти. — тогда возминаюся неким — долго живет! О, скорбь, о, стыд Россин! Остережемся, дабы не выросла в мире сня притча о нас: достоии-де царь такого царства, да не стоит иарод такого царя. Когда Феофаи умолк, заговорнл Петр:

— Богу известны сердце и совесть моя, сколько блага желаю отечеству. Но враги демоиские пакости деют. Едва ли кто из государей сиосил столько бед и напастей, как я. Говорят чужестранцы, что я управляю рабами. Но англинская вольность здесь не у места — что к стене горох. Надлежит знать народ, как оным управлять. Труден разбор невинности моей тому, кто всего дела не знает. Едни Бог зоит поавду. Он мой Судия...

Никто не слушал царя. Все были пьяны.

Он умолк, не кончнв, сделал знак — и жрецы снова затянули песнь Бахусову; шуты загалделн; хор — весна засвистел разными птичьнми высвистами, от соловья до малиновки, так произительно, что стены отражали звук.

Все было, как всегда. Также опивались, обжирались до бесчувствия. Почтенные сановиния дрались, таскали друг друга за волосы и потом, помирившись, сваливались вместе под стол. Князь Шаховской, кавалер потешного ордена Иуды, принимал за деньти пощечные. Старому боярину, который отказался пить, вливали водку в рот воронкою. Князя-папу рвало с высоты престола на парики и кафтаны сидевших винау. Пьаная баба-шутиха, княза-итуменья Ржевская плясала, бесстыдно задравши подол, и пела хондыми толосом:

> Шинь-пень, шиваргань! Эх, раз, по два-раз, Расподмахивать горазд!

Ей присвистывали, притопывали так, что пыль стояла столбом:

Ой, жги! Ой, жги!

Все бвило, как всегда. Но Петр чувствовал скуку. Нарочно пил как можно больше самой крепкой англыйской водки — реррег and brandy, чтобы поскорей опьянеть, но хмель не брал его. Чем больше пил, тем становилось скучнее. Вставал, садился, опять вставал, бродял между телами пьяных, лежавших на полу, как тела убитых на поле сражения, и не находил себе места. Что-то подступало к серадуу тошнотою смертною. Убежать бы или разогнать всю эту сволочь!

Когда же со смрадною мглою и тусклым светом догоревших свечей смешался холодими свет зимиего утра, человеческие лица сделались еще страшнее, еще более похожи на звериные морды или чудовищиме призраки.

Взор Петра остановнася на лице сына.

Царевич был пьян. Лицо мертвенно бледно; длинные диницине пряди волос прилипли к потному лбу; глаза осоловели; нижиля губа отвысла; пальцы, которыми держал он полиую рюмку, стараясь не расплескать вина, тряслись, как у пропобіцы.

— Винцо не пшеннчка — прольешь, не подклюешь! —

бормотал он, поднося рюмку ко рту.

Проглотил, поморщился, крякиул и, желая закусить моченым рыжиком, долго и тщетио тыкал вилкою в скользкий гриб — так и ие поймал его, бросил, суиул в рот мякиш чериого хлеба и начал жевать медлению.

 Друг ты мой сердешный, пьян я? Скажи мие правду, пьян я? — приставал он к сидевшему рядом Толстому.

Пьяи, пьяи! — согласился Толстой.

— Ну, вот то-то и есть.— заплетающимся языком продолжал даревич.— Мие ведь что? Покуда чарки ие выпиа, так его и хоть бы и век ие было. А как выпиа одиу, то и пропал. Сколько ии подиоси, ие откажусь. Хорошо еще, что я во хмело-то угож...

Ои захихикал пьяным смешком и вдруг посмотрел

иа отца. — Б

— Батя, а, батя! Что ты такой скучный? Поди-ка сюда, выпьем вместе. Я тебе спою песенку. Веселее будет, право! Улыбиулся отцу, и в этой улыбке было прежиее, милое, детское.

«Совсем дурачок, блажениенький! Ну, как такого казинть?» — подумал Петр, и вдруг дикая, страшиая, лютая

жалость вгрызалась ему в сердце, как зверь.
Ои отвериулся и сделая вид, что слушает Феофаиа, который говорил ему об учреждении Св. Синода. Но инчего не слышал. Наконец, подозвал денщика, велел подавать лошадей, чтобы тотчае ехать в Петербург, и в ожидании опять пошел бродить, скучиый, трезвый между пъяными. Сам того не замечая — словно какая-то сила влекла их друг к другу — подошел к царевнчу, присел рядом за стол и снова отвериулся от иего, притворился, что зачит беседою с киязем Кновом Долгоруким.

— Батя, а, батя! — тихонько дотроиулся царевич до руки отца. — Да что ты такой скучный? Аль он тебя обижает? Осиновый кол ему в горло — и делу конец!..

— Кто ои? — обериулся Петр к сыиу.

— А я почем знаю, кто? — усмехнулся царевич такою страниою усмешкою, что Петру стало жутко. — Знаю только, что вот теперь ты настоящий, а тот, черт его знает кто, самозванец, что ли, зверь проклятый, оборотень?..

— Что ты? — посмотрел на него отец пристально.—

Ты бы, Алексей, поменьше пил...

— И пить — помрешь, и не пить — помрешь; уж дучше же умереть да пить! И тебе дучше: помру, казинть не надо!...— захихикал он опять, совсем как дурачок, и вдруг запел тихим-тихим, чуть слышным голосом, доносившимся будто задали; Пойду, млада, тншком-лужком, Тншком-лужком, бережочком, Нарву, млада, сннь цветочек, Синь цветочек василечек. Совью, млада, я веночек, Пойду, млада; я на речику, Брошу веночек вдоль по речке, Захумаю про мнарог.

 Снилось мне, батя, намедни: сидит, будто бы, ночью в поле на сиегу Афрося, голая да страшная, точно мертвая, качает, баюкает ребеночка, тоже, будто бы, мертвого, н поет, словно плачет, эту самую песенку.

> Мой веночек тонет-тонет, Мое сердце ноет-ноет. Мой веночек потопает, Меня мнаый покналет.

Петр слушал — н жалость, дикая, страшиая, лютая гоызла ему сеодце, как звеоь.

А царевич пел н плакал. Потом склонил голову на стол, опрожниув стакан с вниом,— по скатерти разлилась красиая, точно кровавая, лужа,— подложил руку под голову, заковы длаза н засиул.

Петр долго смотрел на это бледное, как будто мертвое, лицо рядом с красиою, словно кровавою, лужею.

Денщик подошел к царю н доложил, что лошади поданы.

Петр встал, последний раз взглянул на сына, наклоннлся к иему н поцеловал его в лоб.

Царевич, не открывая глаз, улыбиулся отцу во сне такою иежною улыбкою, как бывало в детстве, когда он брал его к себе на рукн, сонного.

Царь вышел из палаты, где продолжалась попойка, инкем ие замеченный, сел в кибитку и поехал в Петербург.

## КНИГА ДЕВЯТАЯ

## КРАСНАЯ СМЕРТЬ

1

В лесах Ветлужских был скит раскольничий Долгие Мхи. Непроходимые топи залили все дороги в тот скит. Летом едва пробирались в иего по узеньким кладкам сквозь такие чащи, что и дием в иих было почти так же темио,

как иочью; зимой — на лыжах.

Предавие гласило, будто бы трое старцев из лесов Оломецких, с озера Толвуя, по разорении тамошних скитов инкоинанами, следуя за чудотворной иконой Божией Матери, шедшей по воздуху, пришли в те места, поставили малую хижину там, где икона опустилась на землю, и иачали жить пустынным житем, пахать пашню копорногов и, сожитал лес по кряжам, сетть под гарью. Братия сходилась к ним. Старцы завещали ей, умирая, все трое в тот же день и в тот же час: «Йивите тут, тде мы благословили, детушки, кота и миого ходите да ищете, такого места ие изйдете — тут сорока-ворона кашу варила, и быть скиту большому».

Пророчество исполиилось: выросла в дебрях лесных обитель и расцвела, как лилия райская, под святым покро-

вом Богородицы.

«Чудо великое!— говорилось в скитском житии.— Светлая Россия потемиела, а мрачная Ветлуга воссияла, преподобимми пустыня иаполиилась — налетели, яко шестоком лив».

Эдесь, после долгих страиствий по лесам Керженским и Чериораменским, поселился проповедник самосожжения, старец Кориилий с учеником своим, беглым школяром,

стрелецким сыном, Тихоном Запольским.

Одиажды изоисского иочью, вблизи Долгомшинской обителы, на крутом обрыве ила Ветлугою, півлам костер. Пламя освещало сиизу ветви старой сосим с прибитой к стволу медиолитой поморской иконово. У огая сидели двое — молодая скитинда Софья и послушини Тихои.

Она ходима в лес за пропавшею телкою. Он возвращался от схимника из дальней прстыни, куда носил от стариа грамоту. Встретились на перекрестке двух тропинок, ночью поздно, когда ворота обители были уже заперты, и решили вместе у огня дождаться угоа.

Софья, глядя на огонь, пела вполголоса:

ль, голда на Оголь, педа вполтомся. Как возговорис там Христос, [Дар. Небесный: Не сдавайтесь вы, Мок светы, Тому Эмию семителару. Вы безите в горы, вергелы, Вы поставате там костры большие, Положите в них серы горычей. Сово телеса вы сожите. Пострадайте за Меня, Мок светы, За Мою веру Христову.

За мою веру дристову.

Я за то вам, Мои светы,
Отворю райские светлицы
И введу вас в царство небесио,
И Сам буду с вами жить вековечио.

— Так-то, братец,— заключила девушка, посмотрев на Тихона долгим взором.— Кто сожжется, тот и спасется. Добро всем погореть за любовь Сына Божьего!

Ок молчал и, глядя на ночных мотыльков, круживших над пламенем, падавших в него и горавших, вспоминал слова старца Кориилия: «яко комары или мошки, чем больше их давят, тем больше пищат и в глаза лезут, так и русячки миленькие рады мучиться — полками дер-

зают в огонь!»

ка.— Что думаешь, братец?— опять заговорила девушка.— Аль боишься печи той? Дерэай, плонь на нее, небосн! В отне здесь маль потерпеть — аки оком мигнуть —
так душа из тела и выступит! До печи страх-от, а как
в нее вошел, то и забъл все. Загорится, а ты и видишь
Христа и ангельские лики с Ним — вынимают душу из
тела, а Христое-надежда Сам благословляет и силу ей
дает божественную. И не тяжка тогда уже бывает, но яко
восперениа, туда же летает со ангелами, ровио птичка
попархивает — рада, из теминцы той, из тела вылетела.
Вот пела до того, плакала: изведи из теминцы душу мою
исповедатися миени Твоему. Ну, а то выплакала. Теминца
та горит в печи, а душа, яко бисер и яко злато чисто, возносится к Господу!.

В глазах ее была такая радость, как будто она уже виде-

ла то, о чем говорила.

Тиша, Тишенъка миленъкий, аль тебе красной смерти не хочется? Аль боишься? — повторила вкрадчивым ценотом.

Боюсь греха, Софьюшка! Есть ли воля Господня,
 чтоб жечься? Божье ли то в нас, полно, не вражье ли?
 Где же деться? Нужда стала!— заломила она свои

бледные, худенькие, совсем еще детские, руки.

— Не уйти, не укрыться от Эмия ни в горах, ни в вер-

тепах, ни в пропастях земных. Отравна он своим богоборным ядом и землю, н воду, и воздух. Все скверно, все проклято!

Ночь была тяха. Эвезды невинны, как детские очи.

Почь была тика. Звезды невинны, как детские очи. Опрокниутый ущеобный месяц лежал на черных верхушках елового леса. Внизу, в болотном тумане, коростеды ксрипели усыпительно. Сосновый бор дышал сухим теплом смолистой хвои. У самого костра лиловый колокольчик, освещенный красным пламенем, склонялся на стебель, как будто княвал своей нежной и сонной головкою.

А мотыльки все летели, летели на огонь и падали, и

сгорали.

Тихон смежил глаза, утомленные пламенем. Вспомнился ему летний подлень, запах елей, в котором свежесть яблок смешана с ладаном, лесная прогалина, солнце, пчем, над кашкой, медуницей и розовой липкой драпчем, над могилою святого отщельника. Чордолжно быть, над могилою святого отщельника. Чрокрасная мати пустыни!»— повторял ои свой любимый стих. Исполнил, наконец, Господь его желание давнее — привел в «благоутициное пристанице». Он стал на колени, раздвинул высокие травы, припал к земле и целовал, и плакал, и молился:

Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

И глядя на небо, твердил:

С небес сойдет Мати Всепетая, Госпожа Владычица Богородица!

И земля, и небо были одно. В лике небесном, подобном солицу, Ани Мены отнезрачной, отнекрылой, Святой Софии Премудрости Бояней он видел лик земной, который хотел и боялся узнать. Потом встал, пошел дальше в лес. Куда и сколько времени шел, не поминт. Наконец, увидел озеро, малое, круглое, как чаща, в крутых берегах, поросших сламиком и отражавшихся в ворутах в зеркале сплощными зеленьми стенами. Вода, густая, как водельная, как квоя, была так тиха, что ее почти не видио было, и она казалась провалом в подземное небо. На камие у самой водья сидела скиганця Софъя. Он узнал

и не узнал ее. Венок из белых купав на распущенных косах, черная скитская ряска приподнята, голые белье ноги в воде, глаза, как у прявий. И покачнваясь мерно, глядя на подземное небо, пела она тихую песню, подобную тем, что певала в хороводах среди купальных огней. в Иванойу ночь, на досвених игоншах.

Солимшко, солимшко красное! Ой, дид Ладо, ой, дид Ладо! Цветки, цветкики, милме! Ой, дид Ладо! Земля, эсмля, мати сырая!

И древнее, дикое было в этой песие, похожей на грустную жалобу нволги в мертвом затишье полдия перед грозой. «Точно русалка!»— подумал ов, не смея шевельнуться, пританв дахвание. Под ногой его хрустнул суотом Девушка оберпулась, вскринкула, спрытнула с камия и убежала в лес. Только от венка, упавшего в озеро, медленьме круги расходились по воде. И жутко ему стало, как будто в самом деле увидел он чудо лесное, наваждение бесовское. И вспомины ани женкой в Лике Небесном, он узнал сестру Софью — и кощунственной показалась молитва смрой Земле Матери.

Никогда ин с кем не говорил он о том, что видел там, на Крутлом озере, но часто думал об этом и, сколько ин боролся с искушением, не мог победить его. Порой, в самых чистых молитвах, узнавал земной лик в Лике Не-

бесном.

Софья, по-прежнему глядя на пламя костра неотступно-жадным взором, пела стих о св. Кирике, младенцемученике, которого неверный царь Максимнан бросил в печь раскалениую:

> Кирик-свет в печи стоит, Стихи поет херувимские. В печи растет трава-мурава, Цветут цветочки лазоревы. Во цветах младенец играет. На нем риза солицем сияет.

Тихон тоже глядел на огонь, и ему казалось, что в прозрачно-синем сераце огия видит он райские цветы, о которых говорилось в песне. Синева их, подобная чистому небу, сулнаа блаженство нездешнее; но надо было пройти через красное пламя — красную смерть, чтобы достигнуть этого неба.

Вдруг Софья обернулась к нему, положила руку на руку его, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал ее дыхание, жаркое, страстиое, как поцелуй, и зашептала вкрадчивым шепотом:

 Вместе, вместе сгорим, братец мой, светик мой, родненький! Одной страшно, сладко с тобой! Вместе пойдем ко Христу на вечерю брачную!..

И она повторяла, как бесконечную ласку:

— Сгорим! Сгорим!..

В бледном лице ее, в черных глазах, отражавших блеск пламени, опять промелькнуло то древнее, дикое, что и там, на Круглом озере — в песне купальных огией.

 Сгорим, сгорим, Софьюшка! прошептал он с ужасом, который тянул его к ией, как мотыльков тянет огонь.

Внизу на тропинке, которая шла по обрыву, послышались шаги.

Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!— произнес чей-то голос.

Аминь! — ответили Тихон и Софья.

То были страиники. Они заблудились в лесу, едва не увязли в болоте; наконец увидели пламя костра и коекак выбрались.

Все уселись кругом, у огня.

До скита, родимые, далече ли?

— Тут под горою сейчас,— молвил Тихон и, вглядевшись в лицо говоровшей, узнал Виталино, ту самую, которая «птичье житие имела», всюду «привитал», странствовала, и которую видел он два года назад на плотах даревича Алексея в Петербурге, на Неве, в иочь праздиика Венус. Она также узнала Тихона и обрадовалась. С нею бъла ее неразлучива спутища Киликея-кликуша, беглый рекрут Петька Жизла с высохшею рукою, клейменой казециым клеймом, печатью Алихрикта, и старый лодочник Иванушка-дурачок, который каждую иочь, встречая Хрикта, пел песню гробополагателей.

Откуда, православные? — спросила Софья.

— Мы люди странные,— ответила Виталия,— странствуем по миру, скитаемся, гонимы от веры еретической, настоящего града не имеем, градущего взыскуем. А ныне с Керженца идем. Там гонение лютое. Питирим, вомс хищиный, церковыми кроволаеце, семьдесят семь скитов разорил и спасительное житие в киновиях все испроверг.

Начались рассказы о гонениях.

Одного святого старца в трех застенках били, клещами ломали ребра, пуп тянули; потом в «зимиее время, в жестокий мороз, обнажнан и студеную воду со аьдом на голову анан, пока от бороды до земан соски не смерзаи, аки поросшие: наконец. отнем сожган, и так скончался».

Иных томили в хомутах железиых; «хомуты те стягивают голову, руки и ноги в одно место, от коего злейшего мучительства кости хребта по суставам сокрушают, и кровь изо отд. из издлей, из глаз. из ущей бользжет».

Йіміх насильно причащали, вкладмівая в рот кляп. Одного отрока приволокли солдаты в церковь, положили на лавку, поп да днакон пришли с чашею, а дрячки растяиули его, раскрыли рот и насильно влили причастие. Он выплюнул. Тогда днакон ударил его кулаком по скулам так, что отскочила нижияя челюсть. От этой раны стралакен умео.

Одиа женщина, чтобы уйти от гонителей, пробила во льду прорубь и сиачала семерых малолетиых детей своих

опустила под лед, а потом сама утопнлась.

Некий муж благочестивый перекрестил жену беременную с тремя детьми и в ту же иочь соиных зарезал. А поутру пряшев в приказ и объявка: «Я мучитель быль своим, а вы будете мне; и так, они — от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в царстве небесиом мученики».

Миогне, убегая от Антихриста, сами сжигаются.

И добро делают. Блажен извол сей о Господе! Понеже впадшим в руки Антихриста и Бог не помогает, нельзя стерпеть мучения, никто не устаевает. Лучше в огоно здешний, нежели в вечный!— заключила Виталия.
 В огоно да в воду только и ухолу!— подтверодные.

Софья.

Звезды меркам. По краю неба меж туч тянуансь бледполосы. Тусклою сталью в тумане блестелн извивы реки среди бесконечимы лесов. Винзу, под обрывами, у самой Ветлуги, выступала из мрака обитель, огороженная остроиерхим тыном из бревен, похожая на древнее лесное городище. С реки — большие врата рубленые, над ними образ Денсуса. Виутри пограды — «стал» бревенчатых изб на высоких подклетах, с крыльдами, сенями, переходами, тайниками, сентельны, летниками, непреходами, тайниками, сетелами, летниками, навимами, смотрильиями с уэкими оконцами, наподобие крепостных бойниц, с крутьми тесовыми двускатимим кромалями; кроме братских келий — разные хозяйственные службы — кузия, швальня, коженя, чеботная, больница, горомотная, икоиная, гостиная; часовия во имя Божьей Матери Толяуйкой — тоже простой бревенчатый соуб, но больше всех сой — тоже простой бревенчатый соуб, но больше всех прочих, с деревянным крестом и тесовой чешуйчатой маковкой, рядом колокольня-звонница, чериевшая на бледном небе

Послышался тонкий, жалобио-певучий звои: то ударили к заутрене в била — служившие колоколами дубовые доски, подвешенные на веревках из кручених воловых струн; ударяли в них большим гвоздем троетесным; по преданию, Ной таким благовестом созывал животных в ковчег. В чутком безмоляни лесов был сладостно грустен и нежен этот деревянный звои.

Страиники крестились, глядя на святую обитель —

последнее убежище гонимых.

— Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия!— запела Киликея с умилениюю радостью на прозрачно-бледиом, точно восковом, лице.

— Все скиты разорили, а этого не тронули!— заме-

тила Виталия.—Покрывает, видно, сама Царица Небесная дом свой покровом святым. В Откровении-де писано: дано Жене два крыла орлия, да парит в пустыню...

У царя рука долга, а сюда ие хватит, — проговорил один из странников.

Последияя Русь здесь!— заключил другой.

Звои умолк, и все притихли. То был час великого безмолвия, когда, по преданию — воды покоятся, и ангелы служат, и серафимы ударяют крыльями в священном ужасе перед престолом Всевышнего.

Иванушка-дурачок, сидя на корточках, обияв колени руками, глядел иедвижным взором на светлеющий восток и пел свою вечную песенку:

> Древян гроб сосновен Радн меня строен: Буду в нем лежатн, Трубна гласа ждати.

И опять, как тогда, на плотах в Петербурге, в ночь праздника Веиус — заговорили о последних временах, об Антихристе.

- Скоро, скоро, при дверях есть!— иачала Виталия.— Нъне еще кое-как перебиваемся; а тогда, при Антихристе, и пошевелить губами нельзя будет, разве сердцем держаться Бога...
  - Тошио! тошно!— стонала Киликея кликуша.
- Сказывал намедии Авилка, беглый казак с Доиу, продолжала Виталия,— было-де ему в степи видение: подошли к хате три старца, все трое образом равны, а

говорит по-русски, только на греческую речь походитоткуда, говорит, идете и куда?— Из Исрусалима, говорят, от Гроба Господия в Санкт-Питербурх смотреть Антикриста.— А какой, говорит, там Антикрист?— Которого, говорят, называете царь Петр Алексевич — тот и Антикрист. Он-де Царыград возымет и соберет жидов, и пойдет во Иерусалим, и там станет дарствовать. И жиды-де познают, что он — Антикрист подлииный. И на имя мех сей комчастки.

Все опять смолкли, как будто ждали чего-то. Вдруг из леса, еще темиого, раздался протяжный крик, похожий на плач ребенка — должио быть, крик иочной птицы. Все

вздрогиули.

— Ох. братики, братики!— залепетал Петька Жизла, занкаясь и всхлипывая.— Страшию... Называем его Аитихристом, а нет ли его здесь, в лесу?.. Видите, какое смятение и между нами...

 Дураки вы, дураки, бараны головы!— произнес вдруг чей-то голос, похожий на сердитое, медвежье вор-

чаиье.

Огляиулись и увидели странинка, которого ие замечали раивше. За разговором, должно быть, вышел ои прямо из лесу, сел поодаль, в тени, и все время молчал. Это был высокий старик, сутулый, сгорблениый, обросший волосами рыжими с проседью. Лица почти ие видно было в утренних сумерках.

 Куда ему, царю Петру, в Аитихристы, такому пьяиице блудяге, бабоблудишке! — продолжал старик. — Так, разве — шиш Аитихристов. Послединй-то черт ие на тех санях посдет, да будет у иего догадок не с Петрово, ии1.

 Авва отче, — взмолилась Виталия, вся трясясь от страха и любопытства, — иаучи ты иас, глупых, просвети светом истиим, поведай все по подробиу: как быть имеет

пришествие Сына Погибели?

Старик закрахтел, завозился и, иаконец, с трудом подиялся на ночгь Было что-то грузиюе, медлежье, косолапое во всем его огромном облике. Мальчик подал ему руку и подвел к огню. Под заскорузлам овчиниям тулупом, мадимо, никогра ие симвашимся, виссли каменияме вериги на толове — железимі коллак; на подсинце — железимі пояс, вроде обруча с петлею. Тихон вспомил про житие древнего подвижника Муромского Капитона Великого: петля была ему пояс, а крюк — в потолке, и то постеля; пороцеля корок в петло, аа так повисичь спал. Старик присел на кориевище сосим и обериул лицо к заре. Она осветнал его бледным светом. Вместо глаа были чериме впадним — язвы с кроявямии бельмами. Острии гвоздей, которыми подбит был желельный колпак спереди, впивались в кости черепа, и оттого глаза вытекли, и он ослед. Все лицо страйнось, а узыбка неживал влетом.

Он заговорил так, как будто слепыми глазами видел

то, о чем говорил.

 Ох. батюшки, батюшки бедиенькие! Чего испугались? Самого-то иет еще, не видим и не слышим. Предтечи были миогие и имие есть, и по сих еще будут. Путь ему гладок твооят. А как выгладят, да вычистят все, тут сам он и явится. От нечистой девы родится, и войдет в него сатана. И во всем уподобится льстец Сыну Божию: чистоту соблюдет; будет постеи и кроток, и милостив; больных испелит, голодиых накоомит, бездомных поиютит и успокоит страждущих. И придут к нему званые и незваиые, и поставят царем над всеми народами. И соберет он всю силу свою, от восхода солица до запада; убелит море парусами, очернит поле шитами. И скажет: обойму вселениую гоостью моею, яко гиездо, и яко оставленные яйца, восхищу! И чулеса сотворит и великие знаменья: переставит горы, поидет по водам стопами немокрыми. сведет огонь с неба и бесов покажет, яко ангелов света, и воинства бесплотных, им же иет числа; и с трубами и гласами, и воплем крепким, и неимоверными песиями, возблистает, яко солице, тьмы начальник, и на небо взлетит, и на землю сойдет, со славою многою. И сядет во хоаме Бога Всевышиего и скажет: Бог есмь аз. И поклоиятся ему все, говооя: Ты Бог, и иет иного Бога, кооме тебя. И станет мерзость запустения на месте святом. И тогда восплачется земля, и возрыдает море; небо не даст росы своей, тучи — дождя; море исполнится смрада и гиуса; реки иссохиут, студенцы оскудеют. Люди будут умирать от глада и жажды. И поидут к Сыну Погибели, и скажут: дай иам есть и пить. И посмеется над инми и поругается. И познают, яко Зверь есть. И побегут от лица его, но ингде ие укроются. И тьма на них будет — плач на плач, горе на горе. И будут видом человеки, как мертыме, и лепоты увянут женские, и у мужей не станет похоти. Повергиут злато и сребро на торжищах — и никто не подымет. И будут издыхать от скорби своей, и кусать языки свои, и хулить Бога Живого. И тогда силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого на небе. Се гоядет. Ей, гояда, Господи! Аминь, Аминь, Аминь, Он умолк и вперил слепые глава на восток, как будто уже видел то, чего еще никто не видел, там, на краю пебес, в громадах темпых туч, залитых кровью и золотом. Отненные полосы ширились по небу, как отненные крылья серафимов, павших инц, во славе градущего Господа. Над черною стеною леса появился раскаленный уголь, ослешительный. Лучи его, дробясь об острые верхушки черных слей, занграли многоцветной радугой. И отонь костра померк в отне солица. И земля, и небо, и воды, и листья, и птицы — вся тварь — и сердца человеческие восклишали с велькою радостью: ей, гради, Господи!

Тихои испытывал знакомый ему с детства ужас и ра-

дость конца.

Софья, крестясь на солнце, призывала крещение ог-

ненное, вечное солице — красную смерть.

А Иванушка-дурачок, по-прежнему сидя на корточках, обияв колени руками, тихонько покачиваясь и глядя на Восток — начало дия, пел вечному Западу — концу всех дией:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есте, гробы, домовица вечиме! День к вечеру приближается, Солице идет к Западу, Секира лежит при кореии, Приходят времена последине.

11

В скиту был братский сход для совещания о спорных письмах Аввакумовых.

Миогострадальный протопоп послал на Керженец другу своему, старцу Сергию письма о св. Троице с налписью: «помим. Сеогний, вечное сие Евангелие, не

мною, но перстом Божним писанное».

В письмах утверждалось: «Существо св. Тронцы секомо на три равных и раздельных естества. Отец. Сын и Дух Святый имеют каждый особое сидение на трех престолах, как три Царя Небесные. Хригос сидит на четвертом престоле, особом, соцарствуя св. Троице. Сын Божий воплогился во утробу Девы, кроме существа, только благодатью, а не Ипостасью и

Лнакои Федор обличал Аввакума в среси. Старец Опуфрий, ученик Аввакума обличал в том же диакона Федора. Последователи Федора, единосущинки, обзывали опуфриян трисущинками, а те в свою очередь поиостили единосущинков крывотолками. И учинилось великое рассеченне, «н вместо горящей прежней любви, вселилася в братию ненависть и оболгание, и всякая элоба».

Дабы утолить раздор церковный, собран был сход в Долгие Мхи, и призван для ответа ученик старца Онуфрия, по кончине его, единый глава и учитель онуфриева

толка, о. Иерофей.

Сошансь у матерн Голиндуки в келье, стоявшей на пожене среди жела, вые скитской ограды. Онуфризие отказались вести спор в самом скиту, опасажь обычной рукопашной схватки, которая могла для инх кончиться плохо, так как единосущинков было больше, чем трисущинков.

Тихои присутствовал на сходе. А старец Корнилий не пошел: «Чего болтать попусту,— говорил он,— гореть

иадо; в огне и позиаешь истину».

Кслья, просторная изба, разделяжаесь на две половииы: малую боковушку — жилую светлицу — и большую молениую. Кругом, вдоль бревенчатых стен, стояли на полках образа. Перед инии теплились лампады и свечи. На подсвечинках виссам тетеревиные хвосты для гашеини свечей. По стенам лавки. На инх толстые кинги в кожаных и деревяниных переплетах с медными застежками и рукописные тетрадин; самые древние писания велиихи пустънных отцов — на бересте.

Было душно и темно, несмотря на полдень: ставни на окнах с паюсными окончинами из мутного рыбоего пузыря закрыты от солнуда. Лишь кое-тде из щелей протянулись иглы света, от которых отни лампад и свечей краснели тускло. Пахло воском, кожей, потом и ладаном. Дверь на крыльцо была открыта, сквозь нее видиа залитая соли-

цем поляна и темный лес.

Старцы в черимх рясах и куколях-кафтырях теснились, окружае стоявшего посредние молениой, перед налоем, о. Йерофея. У него был вид степенный, лицо белое, как просвирка, сытое, глаза голубые, иемного раскосие и с разным выражением в одиом — христнаяское смирение, в другом — «философское кичение». Голос ныел он учетливый, «яко сладковещательная дастовица». Одет щеголем; ряса тонкого сукия, кафтырь бархатный, наперсный крест с лалами. От золотистых седни его вежло благоуханием розового масла. Среди уботих старцев, лесных мужнков — настоящий боярин, или эдхиерей никоинанский.

О. Иерофей был муж ученый; «книжиую мудрость н разум, яко губа воду, в себя почерпал». Но враги утверждали, что мудрость его не от Бога; нмел он, будто бы, два учения: одио явное, православное — для всех; другое тайное, еретическое — для избранных, большею частью знатных и богатых людей. Простых же и бедных прельщал милостыней.

С раннего утра до полудня прелися единосущники с трисущниками, но ни к чему ие пришли. О. Иерофей все увиливал — «глаголал семо и вамо». Как ни наседали

на него старцы, не могли обличнть.

Наконец, в жару спора, ученик о. Иерофея, брат Спиридон, востроглазый, черномазый, с кудерками, похожими на пейсы жидовские, вдруг выскочил вперед и крикиул

во весь голос:

— Троица рядком сидит, Сын одесную, а Дух ошуюю Отца. На разных престолах, не спрятався, сидят три Царя Небесные, а Христос на четвертом престоле особном! — Четвериць Троицу!— закричали отцы в ужасе.

— А по-вашему кучею надобно, едино Лицо? Врешь, не едино, а три, три, три! — махал о. Спиридон рукою, как будто рубил топором.— Веруй в Трисущную, Несекомую секи, небось, едино не трое, а Естество Христа — четвертое!..

И он пустился толковать различие существа от естества: Существо-де Сына внутрь, а Естество подле ног

Отца сидит.

— Не существом, а естеством единым Бог вочеловечился. Аще бы существом сошел на землю, всю бы вселенную попалило, и пречистой Богоматери чрево не возмогло бы понестн всего Божества — так бы и сожгло ей чрево-то!

— О, заблудший и страстный, винди в совесть свою, пованй Господа, неторити от себя корень ереси, престави, покайся, миленьжий!— увещевали старцы.— Кто тебе сказал, или когда видел: особио и не спрятався, сидят три Даря Небеспые? Его же бо зителы и архаителы не могут эрети, а ты сказал: не спрятався, сидят! И как не опалился язык сказавшаго такое?...

Но Спиридон продолжал вопить, надседаясь:

— Три, три, три! Умру за три! У меня-де и огнем из души не выжжешь!..

Видя, что с ним ничего не поделаешь, приступили опять к самому о. Иерофею.

— Чего мотаться? Говори прямо: как веруешь, в Единосущную, аль Трисущную?

О. Иерофей молчал и только брезгливо усмехнулся в бороду. Видно было, что он презнрает с высоты своей учености всех этих простецов, как смердов.

Но отцы приставали к нему все яростнее — «яко коз-

лы, на него пырскали».

- Чего молчишь? Аль оглох? Затыкаешь уши свои,
  - Зашибся и вознесся, яко гордый Фараон!
- Не захотел с отцами в совете быть, всех возгнушался, рассек любовь отеческую!
  - Мятежник и смутитель христианский!
- Чего лезете?— не выдержав, наконец, огрызнулся о. Иерофей, отступая изаметно к дверям боковуши.— Не находите! Не вам за меня отвечать. Спасусь ли, аль ие спасусь, вам какое дело? Вы себе живите, а мы себе. Нам с вами не сообщию. Пожалуйте, не находите!
- О. Пров, седой, как луиь, ио еще крепкий и кряжистый старик, махал перед самым носом о. Иерофея вязовою

дубиною.

— Еретичище безумный! Как такою дубиною судия градской да станет тя по бокам похаживать, так ты скажешь едину у себя веру, трисущную, либо единосущную. А то стало тебе на воле, так и бредишь, что хошь...

- Мир вам, братьи о Христе!— раздался голос тихий, ио такой не похожий на другие голоса, что его услышали вес; то говорил схимник о. Мисаил, прищедший на дальней пустыни, великий подвижник — «летами млад, но ум столееть» — Что се будет, родимые батношки? Не диваюл ли воюет в вас и распаляет митежом братоубийственным? И инкто ие ищет воды живой, дабы пламень сатанинский утасить, нов есяк ищет смольм, изгребия и тростия с ухого на распаление горшее. Ей, отцы, не слыхал я и в инконнанах такого братоменавидения! И ежели они про то уведают и начнут нас паки мучить и убивать, то уже неповиним будут перед Богом, и нам те мужи начало болезиям будут вечных муж.
  - Все замолчали, как будто вдруг опомиились.

О. Мисаил стал на колени и поклонился в ноги сперва всему сходу, потом отдельно о. Иерофею.

— Простите, отцы! Прости, Иерофеюшка, братец миленький! Велика премудрость твоя, огненный в тебе ум. Помилуй же нас, убогих, отложи письма спорные, сотвори любовь!

Он встал и хотел обиять Иерофея. Но тот не позволил, сам опустился на колени и поклонился в ноги о. Мисаналу.

— Прости, отче! Я — кто? Мертвый пес. И как могу разуметь выше собора вашего священного? Ты говоришь, отненный во мие ум. Ей, тщету наводишь душе моей! Я— человек, равный роду, живущему в тинах кальных, их же лягушками зовут. Яко свиния от рожец, наполняю чеоев сюве. Аще бы ие Господы помогал мие. вмялае не во

ад вседилась бы душа моя. Еле-еле отдыхаю от похотей. задавляющих мя. Ох. мне, гоещнику! А тебя, Мисанлушка, спасн Бог, на поученьи твоем...

О. Мисаил с кроткой улыбкой опять протянул было руки, что бы обнять о. Иерофея. Но тот поднялся на ноги и оттолкнул его, с лицом, нскаженным такою гордыней

и злобою, что всем стало жутко.

 Спаси Бог на поученин твоем. — продолжал он вдруг изменившимся, дрожащим от ярости голосом,что нас. неразумных, поучаещь и наказуещь! А хорощо бы. доуг, и меру свою знать! Высоко детаещь, да дишь бы с высоты той не свалиться винз! От кого ты учительской-от сан восприял, и кто тебя в учители поставил? Все ныне учители стали, а послушать некому! Горе нам и времени сему, и живущим в нем! Дитя ты молоденькое, а дерзаешь высоко. Нам, право, и слушать-то тебя не хочется. Учн себе, кто твоему разуму последует, а от нас поотступи, пожалуй. Хороши учители! Иной дубиной грозит, а иной любовью льстит. Да что в любви той, когда на разрушение истины любимся. И сатана любит верных своих. Мы же, яко сытости не имеем любить Христа, так н врагов Его ненавидеть! Аще и умереть мне Бог изволит, не соединюсь с отступниками! Чист есмь аз и прах прилипший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: дучше один творящий волю Божию, нежели тьмы беззаконных!

И соеди всеобщего смятення, о. Исоофей, прикрываемый своими подручными, шмыгнул в дверь боковуши.

О. Мисана отошел в сторону и начал тихонько молиться, повтоояя все одно и то же:

— Беда идет, беда идет. Помнаун, Матерь Поечистая

А старцы опять закричали, заспорили, пуще прежнего. - Спирка, а, Спирка, поганец, слушай: Сын одесную Отца на поестоле сидит. Да и ладно так, дитятка бещеное, не замай Его, не пихай поганым своим языком с престола того наоского к ногам Отна!..

Проклят, проклят, проклят! Анафема! Аще бы н

ангел возвестил что паче Писания, анафема!

 Невежды вы! Не умеете рассуждать Писания. Что с вами, деревенскими олухами, речи терять!

 Затворил тя Бог в противление истине! Погибай со своими, окаянный!

— Да не буди нам с вами общения ин в сем веке, ни

Все говорили вместе, и никто никого не слушал.

Теперь уже не только единосущинки трисущинкам, но и братья братьям в обоих толках готовы были перервать горло из-за всякой малости: крестообразиого или троекратиого каждения, ядения чесноку в день Благовещенья и Сорока мучеников, воздержания попов от луку за день до литургии, правила не сидеть в говении, возложивши иоги на ногу, чтения вовеки веком, или вовеки веков — из-за каждой буквы, запятой и точки в старых киигах

И малая-де опись содевает великую ересь!

— Умрем за один аз!

— Тверди, как в старых кингах писано, да молитву

Исусову гомзи — и все тут!

 Разумей, Федька, враг Божий, собака, блядии сыи, адов пес - Христос и Петров крест: у Христова чебышок над колодкою, а у Петрова нет чебышка, — доказывал осипшим голосом брат Улиан, долгомшинский начетчик, всегда тихий и кроткий, а теперь точно исступленный. с пеною у ота, со вздувшимися на висках жилами и налитыми коовью глазами.

— Чебышок, чебышок над колодкою!— надрывался Фелоська.

— Нет чебышка! Нет чебышка!— вопил Улиаи.

А на поддачу ему, о. Трифилий, другой начетчик выскочил, рассказывали впоследствии, «яко ерш из воды, выя колом, глава копылом, весь дрожа и трясыйся, от великой ревиости; кости сжимахуся, члены щепетаху, брада убо плясаща, а зубы щелкаху, глас его бяща, яко верблюда в мести, иепростим, и иеукротим, и ужасеи от дикости».

Ои уже инчего не доказывал, а только ругался по-материому. Ему отвечали тем же. Начали богословием, кои-

чили сквериословием.

Сатана за кожу тебе залез!..

 Чериечишка плут, за стекляницу вина душу продал!.. О, дерзости, о, мерзости! Свинья сый, окаянный и земли недостойный, ииже света сего зрети! Заблудя-

ший скот!..

 Обретаются искоторые гады, из чрева своего гадят, будто бы св. Тооица...

— Слушайте, слушайте о Троице!.. — Есть чего слушать? Не мощио твоего плетения расковыряти: яко лапоть сковырял, да и концы потерял...

 Я небесныя тайны вещаю, мие дано! Полио молоть! Заткий хайло онучей!

Прокляты! Прокляты! Анафема!

На мужичьем соборе в Ветлужских лесах спорили почти так же, как четыриадцать веков назад, во времена Юлиана Отступника, на церковных соборах при дворе византийских императоров.

Тихои глядел, слушал — ему казалось, что ие люди спорят о Боге, а звери грызутся, и что тишина его прекрасной матери — пустыни навеки поругана этими кощунст-

вениыми спорами.

Под окнами кельи послышались крики. Мать Голиндуха, мать Меропия и мать Улея старая выглянули в окиа и увидели, что целая толпа выходит на поляну из лесу, со стороны обители. Тогда вспоминли, как однажды, во время такого же братского схода на Керженце в Ларионовом починке, подкуплечиме бельцы, трудинки и бортники пришли к избе, где был сход, с пищалями, рогатинами, дрекодием и напали на старцег.

Опасаясь, как бы и теперь ие случилось того же, матери бросились в молеиную и задвинули наружную дверь толстыми дубовыми засовами в то самое мгиовение, ког-

да толпа уже ломилась и стучалась:

Отворите! Отворите!

Кричали и еще что-то. Но мать Голиидуха, которая всем распоряжалась, тугая на ухо, ие расслышала. А прочие матери только без толку метались и кудахтам, как перепутаниме курицы. Отлушали их и крики внутри молеииой, где отцы, не обращая ии на что внимания, продолжали спорить.

О. Спиридои объявил, что «ухом-де Христос вииде

в Деву и иеизреченио боком изыде».

О. Трифилий плонуд ему в лидо. О. Спиридои скватил о. Трифилий плонуд ему в лидо. О. Спиридои скватил о. Трифилий за бороду, сорвал с иего кафтиры в летех ударить по плеши мединым крестом. Но старец Пров взяовою дубиною вышиб у о. Спиридона крест из рукич олуфириакией мачетчик, адооревиный детина Архипка. ринудся на о. Прова и так хватил его кулаком по виску, что старик упал замертво. Началась драка. Точно бесы обуяли старцев. В душиой тьме, сдва озарениюй тусклым сегом лампад и тонкими иглами солида, мелькам страшные лица, сжатые кулаки, ремениые четки, которыми иласитали по глазам друг друга, разорявниям сниги, олоявичые подсвечники, горящие свечи, которыми тоже дрались В воздухе столаа материяя брань, стои, рев, вой, визг.

Сиаружи продолжали стучать и кричать:

— Отворите! Отворите!

Вся изба тряслась от ударов: то рубили топором ставию.

Мать Улия, рыхлая, бледиая, как мучиая опара, опустилась на пол и закликала таким произительным икающим кликом, что все ужаснулись.

Ставня затрещала, рухиула, и в лопиувший рыбий пузырь просунулась голова скитского шоринка о. Мины с вытаращеними глазами и развиутым кричащим ртом: — Комаила, комаила идет! Чего, дуоаки, запеодись?

Выходи скорее!

Все онемели. Кто как стоял с подиятыми кулаками, или пальцами, вцепившимися в волосы противиика, так и замер на месте, окаменев, подобио изваянию.

Наступила тишина мертвая. Только о. Мисанл пла-

кал и молился:

— Беда пришла, беда пришла. Помилуй, Матерь Пречистая!

Очиувшись, бросились к дверям, отперли их и выбе-

жади вои.

На поляне от собравшейся толпы узнали страшную весть: вониская команда, с попами, понятыми и подъячими, пробирается по лесу, уже разорила соседиий Морошкии скит на реке Уиже и не сегодия, завтра будет в Долгих Мха.

Ш

Тихои увидел старца Кориилия, окруженного толпою скитинков, мужиков, баб и ребят из окрестиых селений.

— Всях вергый ие развешивай ушей и ие задумывайся,— проповедовах старец,— гряди в отогиь с дерэновением, Господа ради, постражди! Так размахав, да и в плами! На вось, диавол, еже мое тело; до души моей делетебе нег! Нывые нам от мучителей — оти и дрова, земая и топор, нож и виссанца; там же — ангельские песни и топор, нож и виссанца; там же — ангельские песни и топор, нож и виссанца; там же — ангельские песни и топор, нож и виссанца; там же — ангельские песни и праотды мертвые тела наши Духом Святым — что ребенок из брю-ха, высаем паки из земал-матери. Пророки и праотды ис уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку отнеш иую — только мы свободим: то-де нам искус, что имие сгорели; то ими река отчениям, что сами — в отогь. Заторимся, яко свечи, в жертву Господу! Испеченся, яко хлеб сладок, Св. Троице! Умрем за любовь Сына Божьего! Краще солица красива смерты!

— Сгорим! Сгорим! Не дадимся Антихристу!— заревела толпа неистовым ревом.

Бабы и дети громче мужиков кричали:

Беги, беги в полымя! Зажигайся! Уходи от мучителей!

— Ныне скиты горят, — продолжал старец, — а потом и деревии, и села, и города зажгутся! Сам взял бы я огонь и запалил бы Нижинй, возвеселился бы, дабы из конца в конец сторел! Ревиуя же нам Россия и вся погорит!...

Глаза его пылали страшиым огием; казалось, что это огонь того последнего пожара, которым истребится мир. Когла он кончил. толла разбредась по поляне и по

опушке леса.

Тихои долго ходил по рядам, прислушиваясь к тому, что говорили в отдельных кучках. Ему казалось, что все сходят с ума.

Мужик говорил мужику:

— Само царство исбесное в рот валится, а тм откладываешь: ребятки-де малые, жена молода, разориться не хочется. А ты, душа, много ли имеешь при них? Разве мещок да горшок, а третье — ланги на ногах. Баба, н та в отомы просится. А ты — мужик, да глупес бабы. Ну, детей переженищь и жену утешишь. А потом что? Не гроб ли? Гореть не гороеть, все одно умерств!

Инок убеждал инока:

— Какое-де показиве — десять лет эпитимья! Где-то поститься да молиться? А то, как в огонь, так и показине все — ни трудись, ин постись, да часом в рай вселись: все-то грехи очистит огонь. Как уж сгорел, ото всего ушел!

Дед звал деда:

Полно уже, голубок, жить. Репа-де брюхо проела.
 Пора на тот свет, хоть бы в малые мученики!

Париншки играли с девчоиками:

 Пойдем в огоиь! На том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, орехов и меду, и яблок доводьно.

 Добро и младенцы сгорят, — благословляли старцы, — да не согрешат, выросши, да не брачатся и не родятся, но лучше чистота да не растлится!

Рассказывали о прежних великих гарях.

В скиту Палеостровском, где со старцем Игнатием сожглось 2,700 мелопек, било видение: когда загоредаледь церковь — после большого дмму, из самой главы церковной, изшел о. Игнатий со крестом, а за ини прочие старий и народа множество, все в белых одеждах, в великой славе и светлости, рядами шли на иебо и, прошедши иебесиме двери, сохрымись.

А на Пудожском погосте, где сгорело душ 1.920, ночью караульные солдаты вндели спустившийся с неба столп светдый, цветами разными цветущий, подобно радуге; н с высоты столпа сошли три мужа в ризах, сивших хах слице, и ходили около огиища по-солоне; один благословлял крестом, другой кропил водой, третий кадил финиамом, и все трое пели тихим гласом; и так обойдя трикраты, 
опять вошли в столи и подиялись из небо. После того многие видели в канумы Вселенских суббот в ночи на том же 
месте горящие свечи и слашали пение визаречение визаречение визаречение в

А мужиму в Поморые было иное видение. Огневицей семал он без памяти и увидел колесо вертящееся, отненное, и в том колесе человеков мучимых и вопнющих: семесто ие хотевших самостореть, но во ослабе живущих и Антикулисту работающих; иди и проповеждь во всю землю, да все погорят!— Уканула же ему капля на губу от колеса. Мужик просируся, а губа стина. И проповедал людим: добро-де гореть, а се-де мие знаменье на губе по-

Кликея кликуша, сидя на траве, пела стих о жене Ал-

Когда жиды, посланиые Иродом, искали убить младенца Христа, жена Аллилуева укрыла Его, а свое собственное дитя бросила в печь.

> Как возговорит ей Христос, Царь Небесиый: Ох ты гой сси, Аллилуева жена милосерда, Ты скажи Мою волю всем Момы людям, Всем православным христнанам, Чтобы ради Меня они в огонь кидались И кидали бы туда младенцев безгрешных.

Но кое-где уже слышались голоса против самосожжения: — Батющки миленьюще, умолал о. Мисала, — добро ревновать по Боге, да знать меру! Самовольно-мучени чество не угодию Богу. Едни путь Уристов: не взятым утекать, взятым же терпеть, а самим не наскакивать. От ложните от умаса. бельных разменения в дожните от умаса. бельно в дожно в 

И неистовый о. Трифилий соглашался с кротким о. Ми-

— Не полено есть, чтоб ни за что гореть! Ужли же, собоавшись, яко свиньи в хлеве, запалитесь?

Бессловесие глубокое! — брезгливо пожимал пле-

чами о. Иерофей.

Мать Голеидуха, которая уже горела раз, да ие стосмазами о том, как тела в огие пряжатся и корчатся, голова с иогами аки вервью скручиваются, а кровь кипит и пенится, точно в горшке варево. Как, после гари, тела лежат, в толстоту велику раздувшись и огнем упекциксь, мясом жареным пахнут, иныя же целы, а за что ин потянешь, то и оторвется. Псы ходят, рыла зачернивши, печеных тех мяс жрут, окаяниые. На пожарище смрад тяжкий исходит долгое время, так что иевозможно инкому пройти, не заткиувши носа. А во время самой гари, вверху пламени, видели однажды двух бесов чериых, наподобие эфизопое, с нетопырымин крыльями, ликующих и плащущих руками, и вопиющих: наши, наши есте I и многие годы на месте том каждую ночь слышались гласы плачевиме: ох, потбал! ох. потибал!

Наконец, противники самосожжения приступили к стар-

цу Корнилию:

— Почто сам не сгорел? Когда то добро, вам бы, учителям, наперед! А то послушников бедных в огомь пикаете, животнишек ради отморимх себе на разживу. Все-то вы таковы, саможжения учители; хорошо, хорошо, да иным, а не вам. Бога побойтесь, довольно прижгли, хоть останки помилуйте!

Тогда, по знаку старца, выступил парень Кирюха, лютый зажигатель. Помахивая топором, крикнул он зыч-

ным голосом:

 Кто гореть не хочет добром, выходи с топором будем биться. Кто кого зарубит, тот и прав будет. Меия убыет — неугодно-де Богу сожжение, а я убыю — зажигайся!

Никто не принял вызова, и за Кирюхой осталась по-

оеда.

Старец Коринлий вышел вперед и сказал:

— Хотящие гореть—стань одесную, не хотящие—ошую! Толпа разделилась. Одна половния окружила старца: другая отошла в сторону. Самосожженцев оказалось душ восемьдесят, не желавших гореть — около ста.

Старец осенил насмертников крестиым знаменем и,

подняв глаза к небу, произнес торжественио:

— Тебя ради, Господи, и за веру Твою, и за любовы Сына Божия Единородного умираем. Не щадим себя сами, души за Тя полатаем, да не нарушим своего крещения, принимаем второе крещение отнениее, сожигаемся, Антикриста ненавидя. Умираем за любовь Твою пречистую!

Гори, гори! Зажигайся!— опять заревела толпа

неистовым ревом.

Тихону казалось, что, если он останется дольше в этой

безумиой толпе, то сам сойдет с ума.

Он убежал в лес. Бежал до тех пор, пока не смолкли крики. Узкая тропинка привела его к знакомой лужайке, поросшей высокими травами и окруженной дремучими елями, где некогда молнлся он сырой земле-матери. На темных верхушках гасло вечериее солнце. По небу плыли золотые тучки. Чаща дышала смолистою свежестью. Тишина была бесконечиая.

Он лег ничком на землю, зарылся в траву и опять, как тогда, у Круглого озера, целовал землю, молнася земле, как будто знал, что только земля может спастн его от огнениого бреда красион смерти:

> Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

Вдруг почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо — обериулся и увидел Софью.

Она склонилась над ним и смотрела в лицо его модча. поистально.

Он тоже молчал, глядя на нее синау, так что лицо девушки, под чериым скитским платком в роспуск, выделялось четко на золотистой лазурн неба, как лик святой на золоте иконы. Бледною ровною матовой бледностью, с губами алыми и свежими, как полураскрытый цветок, с глазами детскими и темными, как омут - лицо это было так прекрасно, что дух у него захватило, точно от виезапного испуга.

 Вот ты где, боатец! проговорида, наконец. Софья. — А старен-то ишет везде, ума не придожит, куда пропал. Ну, вставай же, пойдем, пойдем скорее!

Она была вся торопливая и радостиая, словио праздннчная

- Нет. Софья. произнес он спокойно и твердо. Не пойду я больше туда. Полно, будет с меня. Насмотоелся, наслушался. Уйду, совсем уйду из обители...
  - И гореть не будещь? — Не буду.

— Без меня уйдешь?

Он взглянул на нее с мольбою.

Софьюшка, голубушка! Не слушай безумных,

Не надо гореть, - нет на то воли Господней! Грех великий, искушение бесовское! Уйдем вместе, родная!...

Она склонилась к нему еще ниже, с лукавой и нежной улыбкою, поиблизила к его лицу лицо свое, уста к устам, так что он почувствовал ее горячее дыханне.

 Не уйдешь инкуда! — прошептала страстным шепотом. - Не пущу тебя, миленький!..

И вдруг охватила голову его обенми руками, и губы их санансь.

— Что ты, что ты, сестрица? Разве можио? Увидят...

— Пусть видят! Все можно, все очистит огонь Только скажи, что хочешь гореть... Хочешь? — спросила она чуть слышным вздохом, поижимаясь к нему все коепче и коепче.

Без мысли, без силы, без воли, ответил он таким же вадохом:

- Xouvl

На темиых елях последний дуч содина погас, и золотые тучки поселели, как пепел. Воздух дохима благовоииою вдажиостью. Лес приосения их дремучею тенью. Земля укрыда высокими травами.

А ему казалось, что лес и трава, и земля, и воздух, и небо — все горит огнем последнего пожара, которым должен истоебиться мио — огнем коасной смерти. Но он уже ие боядся и верил, что коаше содица Красная Смерть.

Скит опустел. Иноки разбежались из иего, как муравьи из разорениого муравейника.

Самосожжениы собоались в часовию, стоявшую в стоооне от скита, на высоком холме, так что поиближение команды не моган не заметить издали.

Это был сруб из очень ветхого сухого леса, построениый так, чтоб из иего нельзя было во воемя гаон «выкииуться». Окиа — как щели. Двери — такие узкие, что едва мог войти в иих один человек. Комльно и лестинцу сломали. К дверям прикрепили щиты для запора. На окиа опустили слеги и запуски — все из толстых бревен. Потом стали поджогу поилаживать: набоосали кудель, солому. пеньку, смолье, беоесту: стены обмазали легтем: в особых деревянных желобах, обнимавших строение, насыпали пороху, а несколько фунтов оставили поо запас, чтобы в последиюю минуту рассыпать по полу дорожками. На крышу поставили двух караульных, которые должны были, сменяясь, днем и ночью сторожить, не идут ли гоиители.

Работали радостио, словно готовились к праздинку. Дети помогали взоослым. Взоослые становились, как дети. И все были веселы, точно пьяны. Веселее всех Петька Жизла. Он работал за пятерых. Высохшая рука его, с казенным клеймом, печатью Зверя, исцелялась, начинала лвигаться.

Старец Коринлий бегал, сновал, как паук в паутине. В глазах его, таких светлых, что, казалось, они должны в темиоте светиться, как зрачки у кошки — с тяжелым и ласковым взглядом, были страниые чары: на кого эти глаза смотрели, тот становился без воли и творил волю старца во всем.

— Ну-ка, дружнее, ребятушки!— шутил он с насмертниками. Я старик кряжик, а вы детки подгнедки: взъедем поямо на небо, что Илья пороок на колеснице огненной!

Когда все было готово, стали запираться. Окиа, кроме одиого, самого узкого, и входиме двери забили иаглухо. Все слушали в молчании удары молотка: казалось, что иад иими, живыми, заколачивают крышку гроба.

Только Иванушка-дурачок пел свою вечную песенку:

Древян гроб сосновен Радн меня строен. Буду в нем лежати, Трубна гласа ждати.

Желавшим исповедаться старец говорил:

— Полно-ка, детушки! Чего-де вам каяться? Вы теперь, как аигелы Божкы, и паче аигелов — по слову Давидову — ав рече: вы бози ссте. Победилы всю силу вражью. Нет иад вами власти греха. Уже согрешить не можете. И аще бы кто из вас отца родного убил да соблудил с матерью — свят сеть и праведен. Все очисти тогом.

Старец приказал Тихоиу читать Откровение Иоанново, которое никогда ни иа каких церковиых службах не читается.

— И видех небо ново и землю нову: первое бо небо и земля первая приидоша. И рече Селяй на престоле: се нова вся творю. И глагола ми: напиши, яко сии слова истинна и верна суть. И рече ми: совершищася.

Тихон, читая, испытывал знакомое чувство конца, с стены сруба отделяют их от мира, от жизии, от времени, как стены корабля от воды: там, извие, еще продолжается время, а здесь оио уже остановилось, и наступил конец — совершилося.

— Вижу... вижу... вижу... ох, батюшки миленькие! прерывая чтение, закричала Киликея кликуша, вся бледная, с искаженным лицом и неподвижным взором широко открытых глаз.

— Что видишь, мать? — спросил старец.

— Вижу град великий, святый Иерусалим, нисходящ с иебски от Бога, подобен камени драгому, яко камени клегому, яко камени клегису кристаловяции, и сварагду, и сапфиру, и топазию. И двенадцать врат — двенадцать бисеров. И стогны град — зайто чисто, яко стекло пресветло. А солица нет, но слава Божия просвещает все. Ох, страшию, страшию, ба-

тюшки. Вижу Липо Его светлее света солнечного... BOT OH, BOT OH! K HAM HAET!

И сампавшим ее казалось, что они видят все, о чем она говооит

Когда наступила ночь, зажган свечи н, стоя на коленях, запели тропась:

— Се Жених гоялет во полиноши, и блажен раб, его же обоящет бляща: Блюди ибо, лише моя, да не сном отяготися, ла не смерти предана билещи и Парствия вне затворищися: но воспряни, зовущи: свят, свят, свят, Боже, Богородицею помилий нас. Лень он стоашный помышляюще, лише моя. побли, вжигающе свещи твою, елеем просвещающи; не веси бо когла пошилет к тебе глас глаголяший: се Жених!

Софья, стоя рядом с Тихоном, держала его за руку. Он чувствовал пожатие тоепетной оуки ея, видел на лице ее улыбку застенчнвой оалости: так улыбается невеста жених под бозчими венном. И ответная озлость наполинла душу его. Ему казалось теперь, что прежний страх его — искущение бесовское, а воля Господня — красная смерть: ибо, кто хочет лиши свою спасти, погибит ее, а кто погибит лиши свою. Меня одли и Евангелия, тот спасет ее,

Ждали в ту же ночь поихода команды. Но она не поншла. Настало утоо и, вместе с ним — усталость, полобная

тяжелому похмелью.

Старец зорко следил за всеми. Кто унывал и робел, тем давал катыши, вроде ягод, на пахучего темного теста, должно быть, с одуряющим зельем. Съевший такую ягоду поиходил в исступление, переставал бояться огня и боедна нм. как райским блаженством.

Чтоб ободрить себя, рассказывали о несравнению. будто бы, более страшной, чем самосожжение, голодной

смеоти в моонльиях.

Запощеванцев, посхимив, сажали в пустую избу, без дверей, без окон, только с полатями. Чтоб не умертвили себя, синмали с них всю одежду, пояс и крест. Спускали в избу потолком и потолок закрепляли, чтоб кто не «выдрался». Ставили караульных с дубниами. Насмертинки мучиансь по том, по четьюе, по шести дней. Плакади, молнам: «дайте нам есть!» Собственное тело гомзаи и пооклинали Бога.

Одиажды двадцать человек, посаженных в ригу, что стояла в лесу для молотьбы хлеба - как стало им тошио, взявши каменья, выбили доску и поползли вон; а сторожа дубниами по голове их били и двоих убили, и загородивши дверь, донесли о том старцу: что с ними делать велит?

И велел соломой онгу окласть и сжечь.

— Куда-де легче красиая смерть: сгоришь — не по-

чувствуешь! — заключали рассказчики.

Семилетияя девочка Акулька, все время сидевшая смирио на лавке и слушавшая винмательно, вдруг вся затряслась, вскочила, бросилась к матери, ухватила ее за подол и заплакала, закричала произительно:

— Мамка, а, мамка! Пойдем, пойдем вои! Не хочу гореть!.. Мать унимала ее, но она кончала все гоомче, все не-

истовее:

— Не хочу гореть! Не хочу гореть!

И такой животими страх был в этом крике, что все содрогиулись, как будто вдруг поияли ужас того, что совершалось.

Девочку ласкали, грозили, били, ио она продолжала кричать и, наконец, вся посиневшая, задохшаяся от крика,

упала на пол и забилась в судорогах.

Старец Кориилий, склонившись над ней, крестил ее, ударял четками и читал молитвы на изгнание беса.

Изыле, изыле, луше окаянный!

Ничто ис помогало. Тогда он взял ее на руки, открыл ей рот иасильно и заставил проглотить ягоду из темного теста. Потом начал тихомнью гладить е й волось и что-то шептал на ухо. Девочка мало-помалу затихла, как будто засиула, но глаза были открыты, зрачки расширены, и взор неподвижен, как в бреду. Тихон прислушался к шепоту старца. Он рассказывал ей о царствии иебесиом, о райских садах.

— А малина, дяденька, будет? — спросила Акулька.
 — Будет, родимая, будет, во какая большущая — каждая ягодка с яблоко — и душистая да сладкая, пресладкая.

Девочка улыбалась. Видио было, что у нее слюнки текут от предвкушения райской малины. А старец продолжал ее ласкать и баюкатьс с материнскою иежиостью. Но Тихону чудилось в светлых глазах его что-то безумное, жалкое и стращное, паучье. «Словно к мухе паук присосался!»— подумал он.

Наступила вторая иочь, а комаида все еще не прихо-

МАЛА...
Ночью одиа старица выкинулась. Когда все засиули, даже сторожа, она взлезла к инм на вышку, хотела спуститься на связаниям платках, но оборвалась, уплала, расшиблась и долго стоиала, охала под окнами. Наконец, замолкла, должно быть, отползла, или прохожие подобрали и унесли.

В часовне было тесно. Спали на полу вповалку, боатья на поавой, сестоы на левой стороне. Но гоеза ди сонная. нан наваждение бесовское — только в середине ночи стали шны оять в темноте осторожные тени, справа надево и сдева напоаво.

Тихон пооснудся и прислушался. За окном пел соловей, и в этой песне слышалась дунная ночь, свежесть росистого дуга, запах едового деса и водя, и нега и счастье земли. И точно в ответ соловью, слышались в часовне странные шепоты, шелесты, шорохи, звуки, подобные вздохам н поцелуям любви. Силен, видно, воаг человеческий: не угащал и страх смерти, а распалял уголь грешной плоти.

Старец не спал. Он молился и ничего не видел, не саышаа, а есан и видеа, то, веоно, поощаа своих «беднень-

ких летушек»:

«Един Бог без греха, а человек немощен — падает, яко глина, и восстает, яко ангел. Не то блуд, еже с девицею. наи вдовицею, не то бауд, еже в вере баудить: не мы баудим, егда телом дерзаем, но церковь, когда ересь держит».

Тихону вспомнился рассказ о том, как два старца увели одну девушку в лес, верст за двадцать, и среди леса начали нудить: «Сотвори с нами, сестра, Хонстову дюбовь». —«Какую, говорит, любовь Христову имею с вами твоонть?»-«Будн. говооят, с нами совокуплением плотским — то есть дюбовь Хоистова». Плачет девица: «Бога побойтесь!» А стаоцы утещают: «Огонь-де нас очистит». Еще бедная упрямится, а они запрещают: «Аще не послушаешь, венца не получищь!»

Вдруг Тихон почувствовал, что кто-то обнимает его и прижимается к нему. Это была Софья. Ему стало стращно. Но он подумал: все очистит огонь. И ощущая сквозь черную скитскую ряску теплоту и свежесть невинного

тела, припал к ее устам устами с жадностью.

И ласки этих двух детей в темном соубе, в общем гообу. были так же безгрешны, как некогда ласки пастушка Дафниса и паступіки Хлон на солнечном Лесбосе.

А Иванушка-дурачок, сидя в углу на корточках, со свечою в руках и мерно покачиваясь, ожидая «петелева глашения», пел свою вечную песенку:

> Гробы вы, гробы, колоды дубовые. Всем есте, гробы, домовища вечные!

И соловей тоже пел, заливался о воле, о неге, о счастье земли. И в этом соловынном рокоте слышался как будто нежный и лукавый смех над гробовою песнью дурачка Иванушки. 676

И вспомнилась Тихоиу белая ночь, кучка людей на плоту над гладью Невы, между двумя небесами — двумя безднами — и тихая, томная музыкь, которая домосилась по воде на Летиего сада, как поцелуи и вэдохи любви на цаства Венуе:

> Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы, Но сладко уязвленны Аюбовною стрелою Твоею золотою, Любви все покооенны.

Перед рассветом восьмидесятнлетинй старик Миней хотел тоже выкинуться. Его поймал Кирюха. Они подрались, и Миней едва не зарубил Кирюху топором. Старика связали, заперли в чулане. Он кричал оттуда и бранил

старца Корнилня иепристойною бранью.

Когда на заре Тихон выглянул в окошко, чтобы узнать, не пришла лн команда, то увидел ляшь пустынную, залитую солщем поляну, ласково-хмурые, сонные елн н лучезарную радуту в каплях росы. На него пахнуло такой благовоиною свежестью хвон, таким нежвым теплом восхолящего солица, таким кротким затишьем голубого иеба, что опять показалось ему все, что делалось в срубе, сумасшедшим бредом, или залодейством

Опять потянулся долгий детний день, и напала на

всех тоска ожидания.

Грозна голод. Воды и хлеба было мало — только куль ржаных сухарей, да корзины две просфор. Зато вина много, церковного красного. Его пили с жадностью. Кто-то, напившись, затянуа вдоуг весслую кабацкую песию. Она

была ужасиее самого дикого вопля.

Начинался ропот. Сходильсь по углам, перешептвива-Начинался ропот. Сходильсь по углам, перешептвивассля команда не придет? Умирать, что ли, с голоду? Одни требовали, чтобы выдомали дверь и послам ва хлебоно в главах уних видил больа тайная мысль: убежать. Другие хотели зажечься тотчас, не дожидаясь понителей. Инше молились, но с таким выражением в лице, точно богохульствовали. Иные, наевшись вгод с дурманом, которые старец раздавал кее чаще, бредили — то смежлись, то плакакаи. Один парень, придя в исступление, бросилси, скватил свечу, горешую перед образом, и начал зажитать подмогу. Елва потушили. Иные цельми часами сиделя в молчанье, в оцепенении, не смея смотреть друг друг в глава.

Софья сидя рядом с Тихоном, который лежал на полу, ослабев от бессонных ночей и от голода, напевала унылую

песеику, которую пели хлысты на радениях — о великом. сиротстве души человеческой, покинутой в жизии, как в темном лесу, Господом Батюшкой и Богородицей Матушкой:

Гошным было мие, тошнекомью, Грустным было мие, грустисемью. Мое сердце растоксуется, Мие в Батошие в гости комется. Я пойду, мадад, ко Батошке, Что текут за реки быстрые, Как мосты все размостилися. Перевозчико голучилися. Мие пришло, мададій, хоть вброд брести. Как вброд бретть, обночитися, У Батошим облушитися. Серденный камо подамастся; Мие м Матушке в гости кочется, Со лобельно повидется,

И песия кончалась рыданием:

Пресвятая Богородица, Упроси, мой Свет, об нас! Без Тебя, мой Свет, много грешимх на земле, На сырой земле, на матушке, На судовние коримилие!

Никто их не видел. Софъя склонила голову на плечо Тихоив, прислонилась щекой к щеке его, и он почувствовал, что она плачет.

Со дюбезною побеселовать.

 Ох, жаль мие тебя, жаль, Тишенька родиенький! шентала ему на ухо.— Загубила я твою душеньку, окаяииая!... Хочешь бежать? Веревку достану. Аль старцу скажу: подземный ход есть в лес — он тебя выведет...

Тихои молчал в бесконечной усталости и только улыбался ей сонною детской улыбкою.

В уме его проиосились далекие воспоминания, подобиме бреду; самые отвлеченные математические выводых почему-то теперь ои особению чувствовал их стройное и строгое изяществю, их ледяную прозрачность и правильиость, за которую, бывало, старый Глок с сравиналь математику с музькой — с хрустальною музыкой сфер. Припомиллея также спор Глока с Яковом Брюсом о Комментариях Ньютома к Апокалинску и сухой, режий, точно деревними, смех Брюса, и слова его, которые отозвались тогда в душе Тихома таким предумствениям ужасом: «В то самое время, когда Ньютой сочинял свои Комментарии,— на другом коюще мира, имению здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочинал тоже свои комментарии к Апокалинсысу и поншли почти к таким же выволам, как Ньютои. Ожидая со дия на день кончины миоз и второго пришествия, одни из них дожатся в гообы и сами себя отпевают. доугие сжигаются. Так вот что, говоою я, всего мобопытиее: в этих апокалипсических бредиях крайний Запад сходится с коайним Востоком и ведичайшее просвещеине — с величайшим невежеством ито лействительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается, и что все мы скоро отправимся к чеоту!» И новый, грозный смысл понобретало пророчество Ньютона: «Hupotheses non fungo! Я не сочиняю гипотез! Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солице — и от этого падения солиечный жар возрастет до того, что все на земле истоебится огнем. В Писании сказано: небеса с шимом прейдит, стихии же, разгоревшись, разришатся, земля и все дела на ней сгорят. Тогла исполнятся оба пророчества — того, кто верил, и того, кто знал». Припомиилось ветхое, изъеленное мышами октаво из библиотеки Боюса, под номером 461, с безграмотной русскою надписью: «Лионардо Давинчи трактат о живописном письме на иеменком языке», и вложенный в кингу поотоет Леонаодо — дипо Поометея, или Симона Мага. И вместе с атим лицом — другое, такое же страшное — лицо исполниа в кожаной куртке голландского шкипера, которого однажды встретил он в Петербурге на Тронцкой площади у кофейного дома Четырех Фрегатов — дицо Петра, некогда столь иенавистное, а теперь вдруг желанное. В обоих лицах было что-то общее, как бы поотивоположно-полобное: в одиом — великое созеопание, в доугом — великое действие оазума. И от обоих лиц веяло на Тихона таким же благодатным ходолом, как от гооных снегов на путника, изможденного зноем долни, «О физика, спаси меня от метафизики!» — вспоминалось ему слово Ньютона, которое твердил, бывало, пьяный Глюк. В обоих лицах было единое спасение от огненного неба Красной Смерти — «земля, земля. Мати сырая».

Потом все смещалось, и он заснул. Ему присинлось, будто бы он летит над каким-то сказочным городом, не то над Китекме-градом, или Новым Иерусалимом, не то Стекольным, подобным «стклу чисту и камени наспису кристалловидиу»; и математика — музыка была в этом сиянощем Граде.

Вдруг просиулся. Все суетились, бегали и кричали с радостиыми лицами.

Команда, команда пришла!

Тихои выглянул в окио и увидел вдали, на опушке леса, в вечерием сумраке, вокруг пылавшего костра, людей в треуголках, в зеленых кафтанах с красимым отвоостами и медными пуговицами: это были солдаты.

— Команда, команда пришла! Зажигайся, ребята!

ı,

Капитаи Пырский имел предписание инжегородской архисрейской канцелярии:

«До раскольничьего жительства дойти секретио, так чтобы не зажглись. А буде в скиту своем, или часовие започтся, то команде стоять около того их пристаииша денио и ношно, со всяким остерегательством, неоплошио ратиым строем, и смотреть, и беречь их накрепко, и жечься им отиюдь ие давать, и уговаривать, чтоб сдались и принесли вину свою, весьма обнадеживая, что будут прощены без всякого озлобления. И буде сдадутся, то всех переписать и положа им на ноги колодки, или что может заблагоприобретено быть, чтоб в дороге утечки не учинили и со всеми их пожитками, при коивое. отпоавить в Нижний. А буде, по многому увещанию. повиновения не поинесут и учиут сидеть в запоре упорио. то потесиить их и добывать, как возможио, чтоб конечно тех воров переимать, а распространению воровства их не допустить и взять бы их взятьем, или голодом выморить без кровопролития. А буде они свои воровские пристанища или часовию зажгут, то вам бы те пристаиища заливать водою и, вырубя или выдомав двери и окиа, выволакивать их живыми».

Капитан Пырский, храбрый старый солдат, раменый при Полтаве, считал разорение скитов «кляузной выдум-кой долгогривой поповской командам» и лучше пошел бы в самый жестокий отонь под шведа и турку, чем возиться с раскольниками. Они сжигались, но бым в ответе и получал выговоры: «Опому капитану и прочим светским команрам такие непорядочные поступки воспретить, ибо по всему видио, что предали себя сожжению, видя от иего, катантаны, страх». Он объясним, что «раскольники ие от страха, а от замеряелости своей умирают, поиеже надуты страшною злобою и весьма иас имеют отпадших от благочестия, и объявляют, что стоят даже до смерти и переменять себя к имнешиему обыкновению не будут—столь надуты и утверждены в такой безделице». Но объяснений этих и с слушаль, и а объяснений этих и с слушаль, и а объяснений в такой безделице». Но объяснений этих и с слушаль, и а объяснений этих и с слушаль, и а объяснений этих ме с слушаль, и а объяснений объяснения объяснен

«Поиеже раскольники чинят самосожжения притворные, чтоб не платить двойного оклада, на самом же деле в глухих местах поселяются и, скрывшись там, свободно предаются своему меракому злочестию, то светским командирам надлежит по требухам сторевших сосчитавы то, сосчитав, в ресстр записывать, того для, что требуха в пожаре, хотя бы в каком великом сторения, в пенед стореть не может».

Но капитан, полагая это для военного звания своего унизительным, требуху считать не ездил и получил за то

новый выговор.

В Долгих Мхах решил он быть осторожнее и сделать все, что возможио, чтоб не давать раскольникам жечься. Перед наступлением ночи, приказав комание отойти

перед наступлением ночи, приказав комаиде отояти подальше от сруба и не трогаться с места, подошел к часовне, один, без оружия, оглядел ее тщательно и постучался под окном, творя молитву по-раскольничьи:

— Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Никто не ответил. В срубе было тихо и темно, как в гробу. Кругом пустыня. Верхушки деревьев глухо шумели. Подмамаля ночной свежий ветер. «Если зажгутся, беда!» — подумал капитан, постучал и повторил:

— Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Опять молчание: только коростели на болоте скрипели, пе-то далеко завила собава. Падучая звезда сверкнула огненной дугою по темному небу и рассыпались искрами. Ему стало вдруг жутко, как будто, в самом деле, стучался из в гроб к мертвецам.

— Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — про-

изнес он в третий раз.

Ставня на окне зашевелилась. Сквозь узкую щель блеснул огонек. Наконец, окно открылось медленно, и голова старда Корнилия высунулась.
— Чего надобио? Что вы за люди и зачем пришли?

— По указу его величества, государя Петра Алексевича, пришли мы вас увещевать: объявили бы вы о себе, какого вы звания, чину и роду, давио ли сюда в лес пришли и с какими отпусками из домов своих вышли, и по какима указам и позводениям жительствуете? И ежели на свитую восточную церковь и тайны ее какое сумиительство имеете, о том показали бы письменно и наставников своих выдали бы для разглагольствия с духовным начальством без всккого страха и озлолбления...

 Мы, крестьяне и разночинцы, собрались здесь все во имя Исуса Христосика, и жен, и детей своих уберем и упокоим,— ответил старец тихо и торжественно.— Хотим умереть огнесожжением за старую веру, а вам, гонителям, в руки не дадимся, понеже-де у вас вера новая. А ежели кто хочет спастись, тот бы с нами шел сюда гореть: мы иыне к самому Христу отходим.

Полио, братец! — возразил капитан ласково. — Господь с вами, бросъте вы свое мерзкое иамерение сжигаться, разойдитесь-ка по домам, инкто из вас и подымет
руки своей. Заживите по-старому в деревиях своих припеваючи. Булете лишь даны платить, дойной оклад. по

— Ну, капитаи, ты сказывай это малым эубочным осбятам, а мы таковые обманы уже давио знаем: по усам

текло, да в рот не попало.

текло, да в рот не попало.

— Честью клянусь, всех отпущу, пальцем не трону! — воскликнул Пырский.

Ои говорил искрению: ои, в самом деле, релиил отпустить их, вопреки указу, на свой собственный страх, ежели они сдалутся.

- Да чего нам с тобою глотку-то драть, охрипием! прибавил с доброй улыбкой.— Вишь, высоко до окна, ие слышию. А ты вот что, старик; вели-ка выкинуть ремень, я подвяжусь, а вы меия к себе подымайте в окошко, только ие в это, в другое, пошире, а то ие пролезу. Я одии, а вас миого, чего вам бояться? Потолкуем, даст Бог, и поладим...
- Что с вами говоритъ Куда же нам, нищим и убогим, с таким тлатъся? усмекнувся старец, наслаждаясь, видимо, своей властью и силой. Пропасть великая между иами и вами утвердилася, заключил он опять торжественно, яко да котящие прийти отслода к вам не возмогут, ииже оттуда к иам приходять. А ты ступай-ка прочь, капития, а то, смогри, сейчас загоримей.

Окошко захлопиулось. Опять наступило молчание. Только ветер шумел в верхушках деревьев, да коростели

иа болоте скрипели.

Пырский вериулся к солдатам, велел им дать по чарке вина и сказал:

 Драться мы с иими не стаием. Мало-де, слышь, у иих мужиков, а все бабы да дети. Выломаем двери

и без оружия голыми руками всех переловим.

Солдаты приготовнам веревки, топоры, дестиицы, ведра, бочки с водоло, чтобы задивать пожар, и особые длиниые шесты с жедезными крючьями — кокоты, чтобы выводачивать горящих из пламени. Наконец, когда совсем стемисло, двинулись к часовие, сперва обходом, по опушке деся, потом по поляике, крадучись поляком в высоких травах и кустах. словию охотинки на обдаву зверся.

Подойдя вплотиую к срубу, начали приставлять лестиицы. В срубе все было темио и тихо, как в гробу.

Вдруг окошко открылось и старец крикиул:

 Отойдите! Как начиет селитра и порох овать, тогда и вас побъет бревиами!

— Сдавайтесь! — кричал капитаи.— Все равио с бою

возьмем! Видите, у нас мушкеты да пистоли...

 У кого пистоли, а у иас дубиики Христовы! ответил чей-то голос из часовии.

В задиих рядах команды появился поп с крестом и стал

читать увещание пастырское от архиерея:

 «Аще кто беззаконно постраждет, окаяниейший есть всех человек: и временное свое житие мучением погубит. и муки вечной не избегиет»...

Из окошка высунулось дуло ветхой дедовской пищали, и грянул выстрел холостым зарядом: стреляли не для убийства, а только для устрашения гонителей.

Поп спрятался за солдатские спины. А вдогонку ему старец, грозя кулаком, закричал с неистовой яростью:

 Адские преисподине головии! Содомского пламени останки! Разоренного вавилонского столпотворения семя! Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня — я вам. и дучшим, наступлю на гордо о Хонсте Исусе, Господе иашем! Се, приидет скоро и брань сотворит с вами мечом уст Своих, и двигиет престолы, и кости ваши предаст псам на съядение, якож Иезавелины! Мы горим здещиим огием, вы же огием вечиым и имие горите и там гореть будете! Куйте же мечи миожайшие, уготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшиейшие, да и радость наша будет сладчайшая!.. Зажигайся, ребята! С нами Бог!

В окио полетели порты, сарафаны, тулупы, рубахи и

чуйки:

 Берите их себе, гонители! Метайте жеребий! Нам инчего не иужио. Нагими родились и предстанем нагими поед Господом!..

— Да пощадите же хоть детей своих, окаянные! воскликиул капитаи с отчаяньем.

Из часовии послышалось тихое, как бы надгробное, пение. Вэлезай, руби, ребята! скомаидовал Пырский.
 Виутри сруба все было готово. Поджога прилажена. Ку-

дель, пенька, смолье, солома и беоеста навалены гоудами, Восковые свечи перед образами прикреплены к паникадилам так слабо, что от малейшего сотрясения должиы были попадать в желоба с порохом; это всегда делали нарочно для того, чтобы самосожжение походило как можно меньше на самоубийство. Ребят-подростков усадили на лавки; одемду кк прибили гвоздами так, чтобы опы не могли оторваться; скрутнали им руки и иоги веревками, чтобы не метались; отръз завязала платками, чтоб не кричали. На полу в череповой посуде зажили ладаи фунта с три, чтоб дети задоллись ранише взрослами и не видели самого ужаса гари.

Одна беременная баба только что родила девочку. Ее положили тут же на лавке, чтобы крестить крещением

огненным.

Потом, раздевшись донага, надели новые белые рубактавания, а на головы — бумажные венцы с писанными красным чернилом, осымиконечными крестами и стали на колени рядами, держа в руках свечи, дабы встретить Жениха с горящими светильниками.

Старец, воздев руки, молился громким голосом:

— Господи Боже, призри на нас, недостойных рабов Твоих! Мы саабы и немощны, того ради не смеме в руки гонителям вдатися. Призри на сне собранное стадо, Т'ебе, Доброму Пастыров последующее, волка же лютаго, Алтих христа убеганощее. Спаси и помылуй, мым же всеп судьбами Своими, укрепи и утверди на страдание отненное. Помячуй нас, Гоского бо ответа недоумевающее, сню Ти молитву, яко Владыще, грешные приносим помилуй нас! Умираем за любовы Твою пречистую!

Все повторили за ним в один голос — и жалок, и стра-

шен был этот вопль человеческий к Богу:

Умираем за любовь Твою пречистую!

В то же время, по команде Пырского, солдаты, окружив со всех сторон часовню и взлезая на лестницы, рубили толстые бревенчатые стены сруба, запуски и слеги

на окнах, щиты на дверях.

Стемы доожалн. Свечи падалан, но все мимо желоба с порохом. Тогда, по знаку старца, Кирюха схватил пук свечей, горевших перед иковой Вожьей Матери, бросил прямо в порох и откочил. Порох взорвало. Поджога вспых-гуал. Отмениме волин разланясь по стемам и стропнам. Густой, сперва белый, потом черивий, дым наполнил часовию. Пламя задыхалось, гасло в ием; только длиниме красиме языки выбивались из дима, свестя и шиня, как змениые жала — то тянулись к людям и лизали их, то отпрядывалы, словно пирая.

Послышалнсь неистовые воплн. И сквозь воплн горящих, сквозь грохот огня звучала песнь торжествующей радости: — Се, Жених грядет во полунощи.

С того мгиовення, как вспыхнул огонь и до того, как

Тихои потерял созиание, прошли две, три минуты, но он увидел и навеки запомнил все, что делалось в часовие.

Старец схватил иоворожденную, перекрестил: «Во имя Отца, Сына и Духа Святаго!» — и бросил в огоиь — первую жертву.

Иваиушка-дурачок протянул руки к огию, как будто встречая грядушего Господа, которого ждал всю жизиь.

встречая грядущего I оспода, которого ждаал всю жизиь. На Киликее кликуще рубяха затлела и волосы вспыхиули, окружая голову ей огиениям венцом; а она, не чувствуя боли, окаменела, с широко-раскрытыми глазами, как будто видела в отне великий Град, святой Иерусалим, схолящий с иеба.

Петька Жизла кинулся в огонь винз головой, как веселый купальщик в воду.

Тихону тоже чудилось что-то веселое, пьяное в страшном блеске огия. Ему вспомиилась песия:

> В печи растет трава-мурава, Цветут цветочки дазоревы.

Казалось, что в прозрачио-синем сердце огия он видит райские цветы. Синева их, подобная чистому небу, сулила блаженство нездешнее; но надо было пройти через красное пламя — коасную смеоть, чтобы достигнуть этого неба.

Осаждавшие выбили два, три бревна. Дым хльн волакивать горевших и отливать водой. Столетиюю мать Феодулию вытащили за иоги, обиажив ее девичий срам. Старида Втаталия уцепналась за исе и тоже вылезла, ио тотчас испустила дух: все тело ее и тоже вылезла, ио тотчас испустила дух: все тело ее от обжогов было как одии сплошной пузырь. О. Спиридои, когда его вытащили, схватил спрятанивый за пазухой иож и зарезался, об был еще жив четыре часа, испрестанию на себе двоеперстивый крест изображал, ругал инкоинаи и радовался, как сказано было в доиссении капитана, «что так изд собюю учинить ему удалось смертиую язву» удалось смертиую язву» удалось смертиую язву»

Иные, после первых обжогов, сами кидались к пробоние, падали, давили друг друга, лезли вверх по груде свалившихся тел, как по лестинце, и кричали солдатам:

— Горим, горим! Помогите, ребятушки!..

На лицах ангельский восторг сменялся зверским ужастм. Бегущих старались удержать оставшиеся. Дедушка Михей ухватался обении руками за край отверстии, чтобы выскочить, но семиадцатилетиий вину хданом его берамшом по рукам, и дед упал в отонь. Баба урвалась из пламени, сыимпка — за цею, но отец ухватил его за иоги, раскачал и ударил головой о бревио. Тучими скитский

келейник, упавший навзничь в лужу горящей смолы, корчился и прыгал, точно плясал: «Как карась на сково-- роде!» — подумал Тикон с ужасным смехом и закрыл

глаза, чтобы не видеть.

Он задыхался от жара и дыма. Темно-лиловые колокольчики на кооваво-коасном поле закивали ему, зазвенели жалобно. Он почувствовал, что Софья обинмает его, прижимается к нему. И сквозь полотно ее рубахи-савана свежесть невинного тела, как бы ночного цветка, была последнею свежестью в палящем зное.

А голоса живых раздавались все еще сквозь вопли умирающих:

— Се, Жених грядет...

 Жених мой, Христос мой возлюбленный! — шептала Софья на ухо Тихону. И ему казалось, что огонь, горяший во теле его — сильнее огия Красной Смерти. Они поникан вместе, как булто обнявшись леган, жених и невеста, на брачное ложе. Жена огнезрачная, огнекрылая, уносила его в пламенную бездну.

Жар был так силен, что солдаты должны были отсту-

пить. Двух спалило. Один упал в сруб и сгорел.

Капитан ругался: Ах. дурачки, дурачки окаянные! Легче со шведом

н с туркой, чем с этою сволочью! Но анцо старика было бледнее, чем когда лежал он

раненый на поле Полтавского боя.

Раздуваемое бурным ветром, пламя вздымалось все выше, и шум его подобен был грому. Головни летелн по ветру, как огненные птицы. Вся часовня была как одна раскаленная печь, и в этой печи, как в адском огне, копошилась груда сваленных, скорченных, скрюченных тел. Кожа на них лопалась, кровь клокотала, жир кипел. Слышался смрад паленого мяса.

Вдруг балки обвалились, крыша рухнула. Огненный столб взвился под самое небо, как исполниский светоч.

И землю, и небо задило красное зарево, точно это был, в самом деле, последний пожар, которым должен истребиться мио.

Тихон очнулся в лесу, на свежей росистой траве.

Потом он узнал, что в последнее мгновение, когда лишился он чувств, старец с Кирюхою подхватили его вдвоем на руки, бросились в алтарь часовии, где под престолом была дверца, вроде люка, в подполье, спустилнсь в этот никому неведомый тайник и подземным ходом вышли в лес.

в самую густую чащу, где не могли отыскать нх гонители.

Так поступалн почти все учители самосожжения: другнх сжигалн, а себя и ближайших учеников своих спасали для новой пооповеди.

Тихон долго не приходил в себя; долго старец с Кирюхою отливали его водою; думали, что он умрет. Обжо-

Наконец, очнувшись, он спросил:

— Гле Софья?

Старец посмотрел на него своим светлым и ласковым

взглядом:

— Не замай себя, дитятко, не горюй о сестрице невестушке! В царствии небесном душенька пречистая, купно с прочими святыми стоадальцами.

И подняв глаза к небу, перекрестнася с умиденною

радостью:

— Рабам Божинм, самовольно сторевшим вечная память Почиваете, миленьние, до общего воскресения и о нас молитеся, да и мы ту же чашу испием о Господе, егда час наш приндет. А имие еще не пришел, поработать еще надо Христу... Прошел и ты, чадо, искус отиемный,— обратился он к Тихону,— умер для мира, воскрес дал Христа... Потщися же сно вторую жизаты ие себе пожить, ио Тосподу. Облежись в оружие света, стань добре, будь вони о Христо. Исусс. в красной смерти проповедиих, яко же и мы, грешные!

И прибавил с почти резвой веселостью:

— На Океан гулять пойдем, в пределы Поморские. Запальни н там огоньки! Да учиним похрабрее, прижжем батющек миленьких поболее. Рекруя же нам, даст Бог, Россия н вся погорит, а за Россией — вселенная.

Тихон молчал, закрыв глаза. Старец, подумав, что он опять впал в забытье, прошел в землянку, чтобы приго-

товить травы, которыми лечил обжоги.

А Тихон, оставшись один, отвернулся от неба, все

Сырость земАн утоляла боль обжогов, и ему казалось, земля услышала мольбу его, спасла от отненного неба Красной Смерти, и что снова выходит он из чрева земли, как младенец рождающийся, мертвец воскресающий. И он обинмал, целовал ес, как живую, и плакал, и молнася:

> Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

Через несколько дией, когда старец уже собирался в

Он поиял, что церковь старая не лучше новой, н решил вернуться в мир, чтоб искать истниной церкви, пока ие найлет.

## КНИГА ДЕСЯТАЯ

## сын и отец

1

Церковь перестала быть церковью для царевича с тех пор, как узнал ои о царском указе, которым нарушалась тайна исповеди. Ежели Господь допустил такое поругаиме церкви, значит, Ои отступил от нее,— думал царевич.

По окончания московского розыска, в кануи Благовещения, 24 марта, Петр вернулся в Петербург. Он заналсл своим Параднзом, постройкою флота, учреждением колегий и другими делами так усердно, что миогим казажось, будто розыск совсем коичен, н дело предано забвению. Царевича, одиако, привезли нз Москвы под караулом, вместе с прочими колодинками, и поместилы в особом доме, рядом с Зимиим дворцом. Здесь держали его, как арестанта: инкуда не пускали, никому не показывали. Ходили случи, что ои помещался в уме от безмерного півяциства.

Наступила Страстная.

Первый раз в жизии царевич не говел. К нему подсы-

шать их: все они казались ему сыщиками.

13 апреля была Пасха. Светлую Заутреию служили в Троицком соборе, заложениом при осиовании Петербурга, малельком, темном, бревенчатом, похожем на сельскую церковь. Государь, государыия, все министры и сенаторы присутствовали. Царевич ие хотел было идти, ио, по приказу царя, поведи его насильно.

В полутемной церкви, над Плащаницею, канон Вели-

кой Субботы звучал, как надгробное пение:

Содержай вся на кресте, вознесеся, и рыдает вся тварь, Того видяща нага, висяща на древе, солнце лучи сокры, и звезды отложиша свет.

Священнослужителн вышли из алтаря еще в чериых, великопостных ризах, подияли Плащаницу, внесли в алтарь и затворили цаоскне воата — погоебли Господа.

Пропели последний тропарь полунощинцы:

Егла снисшел еси к смерти. Животе Бессмертный.

И иаступила тишина.

Вдруг толна зашевелилась, задвигалась, будто спешио готовясь к чему-то. Стали затепливать свечи одна о другую. Церковь вся озарилась ярким тихим светом. И в этой светом тилиме было оживание велькой салости

гую. Церковь вся озарилась ярким тихим светом. И в этой светлой тишиие было ожидание великой радости. Алексей зажег свету о свету соседа, Петра Аидрееви-

Алексей зажег свечу о свечу соседа, Петра Андреевыча Толстого, свеого «Изды Предатель». Нежное пламя иапомиило царевнчу все, что он когда-то чувствовал во время Светлой Заутреии. Но теперь заглушал он в себе это чувство, не хотел и боялся его, бессмыслению глядя на спину стоявшего ипереда кизвя Меншикова, старался думать только о том, как бы не закапать воском золотого шитья из этой спине.

Из-за царских врат послышался возглас диакона:

Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех.

Врата открылись, и оба клира запели:

И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити. Священиослужители, уже в светлых, пасхальных ризах, вышли из алтаря, и коестный ход двинулся.

Загудел соборный колокол, ему ответили колокола других церквей, иачался трезвои, и грохот пушечной пальбы с Петропавловской крепости.

Крестиый ход вышел из церкви. Наружиые двери закры-

лись, храм опустел, и опять затихло все.

Царевич стоял иеподвижио, опустив голову, глядя перед собою все так же бессмысленио, стараясь иичего ие видеть, ие слышать, ие чувствовать.

Сиаружи раздался старчески слабый голос митропо-

лита Стефаиа:

Слава святей и единосущней, и животворящей, и неразделимей Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков. И сиачала глухо, тихо, точно издали, послышалось:

Христос воскресе из мертвых.

Потом все громче, громче, все ближе и радостией. Накоиец, двери церкви раскрылись иастежь и, вместе с шумом входящей толпы, грянула песиь, как победиый вопль, потрясающий иебо и землю:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровав.

И такая радость была в этой песие, что ничто ие могло устоять перед ией. Казалось, вот-вот исполнится все, чего ждет мир от начала своего — совершится чудо.

Царевич побледнел; руки его задрожали; свеча едва не лась, рвалась на грудн инстерпния радость. Вся жизнь, все муки и самая смерть перед ней казались инчтожными.

Он заплакал неудержимо и, чтобы скрыть свои слезы,

вышел из пеокви на папеоть.

Апрельская ночь была тиха и ясиа. Пахло талым снетом, влажною корою деревьев и нераспустившимися почками. Церковь окружал народ, и винзу, на темной площади, теплились свечи, как звезды, и звезды мерцали как свечи вверху, на темном небе. Пролетали тучки, легкие, как крыдър ангелов. На Неве шел лед. Радостный гул и треск домающихся льдии сливался с гулом колоколов. Казалось, что земля и небо поют: Христос воскресе.

После обедин царь, выйдя на паперть, христосовался со всеми, не только с министрами, сенаторами, но и с придворными служителями, до последнего истопника и пова-

ренка.

Царевнч смотрел на отца нэдалн, не смея подойтн. Петр увидел сына н сам подощел к нему.

— Христос воскресе, Алеша! — сказал отец с доброю, милою, прежней улыбкой.

Вонстнну воскресе, батюшка!

И они поцеловались трижды.

Алексей почувствовал знакомое прикосновение бритых пухлых щек и мягких губ, знакомый запах отца. И вдруг опять, как бывало в детстве, сердце забилось, дух захватило от безумной надежды: «что, если простит, помилует!»

Петр был так высок ростом, что, целуясь, должен был, почти для всех, нагнбаться. Спина и шея у него заболели. Он споятался в длядо от осаждавшей толны.

В шестъ часов утра, когда уже рассвело, перешли из собора в сенат, мазанковое, изненькое, длинное здание, вроде казармы, тут же рядом, на площади. В тесных присутственных плалатах приготовлены были столы с куличами, пасхами, яйцами, винами и водками для разговения.

На крыльще сената князь Яков Долгорукий догнал царевича, шепнул ему на ухо, что Ефросинья на днях будет в Петербург и, слава Богу, здорова, только на последних сносях, не сегодия, завтра должна родить.

В сенях встретнася царевич с государыней. В голубой андреевской ленте через плечо, с бриллиантовой звездою,

в пышиом роброне из белой парчи, с вышитым спереди жемчугом н алмазами двуглавым орлом, слегка нарумянениая и набелениая, казалась Катенька молодой и хорошенькой. Встречая гостей, как добрая хозяйка, улыбалась всем своей одиообразною, жеманною улыбкою. Улыбнулась и царевнуу. Он поцеловал у нее руку. Она похоистосовалась в губы, обменялась янчком и хотела уже отойти, как вдруг ои упал на колени так внезапно, посмотрел на нее так дико, что она попятилась.

- Государыня матушка, смилуйся! Упроси батюшку, чтоб дозволна на Евфросниье жениться... Ничего мие больще не надо, видит Бог, ничего! И жить-то, чай, недолго... Только б уйти от всего, умереть в покое... Смилуйся,

матушка, ради светлого праздника!..

И опять посмотоел на нее так, что ей стало жутко, Вдоуг лицо ее сморшилось. Она заплакала, Катенька любила и умела плакать: недаром говорили русские, что глаза у нее на мокром месте, а иностранцы, что, когда она плачет, то, хотя и знаешь, в чем дело, - все-таки чувствуещь себя растроганиым, «как на представлении Андромахи». Но на этот раз она плакала искренио: ей, в самом деле, было жаль царевича,

Она склонилась к нему н поцеловала в голову. Сквозь вырез платья увидел он пышиую белую грудь с двумя темиыми прелестиыми родинками, или мушками. И по этим

родникам понял, что ничего не выйдет.

 Ох. бедиый, бедный ты мой! Я ли за тебя ие рада, Алешенька!.. Да что пользы? Разве он послушает? Как бы еще хуже не вышло...

И. быстоо оглянувшись — не подслушал бы кто н приблизив губы к самому уху его, прошептала торопанвым шепотом:

— Плохо твое дело, сынок, так плохо, что, колн можешь бежать, брось все и бегн.

Вошел Толстой. Государыня, отойдя от царевича, иезаметио смахнула слезники кружевиым платком, обернулась к Толстому с прежним веселым лицом н спросила, не видал ли он, где государь, почему не идет разговляться.

Из дверей соседней палаты появилась высокая, костлявая, праздничио и безвкусно одетая немка, с даниным узким дошалиным стародевическим дицом, поницесса Ост-Фрисландская, гофмейстерина покойной Шарлотты, воспитательница двух ее сирот. Она шла с таким решительным, вызывающим видом, что все невольно расступались перед ней. Маленького Петю несла на руках, четырех-

летиюю Наташу вела за руку.

Царевич едва узнал детей своих — так давно их не видел. — Mais saluez donc monsieur votre père, mademoisele! — подтаживвал емема Натапиу, которая остановилась, видимо, тоже не узнавая отµа. Петя сперва уставился на него с любопытством, потом отвериулся, замахал ручонка-ми и до задевелся.

— Наташа, Наташа, деточка! — протянул к ней рукн ца-

Она подияла на него большие грустные, совсем как у матерн, бледио-голубые глаза, вдруг улыбиулась и бросилась к иему на шею.

лась к нему на шею. Вошел Пето. Он ваглянул на летей и сказал пони-

пессе гиевно по-иеменки:

Зачем их сюда привели? Им здесь не место. Сту-

пайте прочь!

Немка посмотрела на царя, н в добрых глазах ее блесиуло иегодование. Она хотела что-то сказать, но увидев, что царевич покорно выпустил Наташу на рук, пожала плечами, яростно встряхиула все еще ревевшего Петю, яростно скватила девочку за руку и молча направилась к выходу, с таким же вызывающим видом, как вошла.

Наташа, уходя, обернулась к отцу и посмотрела им взглядом, который напомина ему Шардотту: в этом взгляде ребенка было такое же, как у матери, тихое отчаяние. Сердце царевича сжалось. Он почувствовал, что не увилит больше летей своих инкога.

Селн за стол. Царь — между Феофаном Прокоповичем и Стефаном Яворским. Протнв инх киязь-папа со всешутейшим собором. Там уже успели разговеться н иачи-

нали буянить.

Для царя был праздник двойной: Пасха и вскрытие межен быль Думая о спуске новых кораблей, он весело поглядывал в окио из плывущие, как лебеди, по голубому простору, в утрением солице, белые льдины. Зашла речь о делах духовных.

— А скоро ли, отче, патриарх наш поспеет? —

спросна Петр Феофана.

росна Петр Феофана.

— Скоро, государь: уж рясу дошиваю,— ответил тот.

— A у меня шапка готова! — усмехиулся царь.

Патриарх был Св. Сниод; ряса — Духовиый Регламент, который сочииял Прокопович; шапка — указ об учреждении Сниода.

<sup>1</sup> Поздоровайтесь же с вашим батюшкой, мадмуазель! (франц.)

Когда Феофаи заговорил о пользе иовой коллегии, в каждой черточке лица его заиграло, забегало, как живчик, что-то слишком веселое: казалось ииогда, что ои сам смеет-

ся иад тем, что говорит.

 Коллегиум свободиейший дух в себе имеет, нежели правитель единоличный. Велико и сие, что от соборного правления — не опасаться отечеству бунтов. Ибо простой иарод не ведает, как разиствует власть духовиая от самодеожавиой, ио великого высочайшего пастьюя честью и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равный, или больше его. И когда услышится иская между оными распря, все духовиому паче, иежели мирскому последуют, и за иего поборствовать дерзают, и льстят себя, окаяииые, что по самом Боге поборствуют, и руки свои не оскверияют, ио паче освящают, аще бы и на кровопролитие устремилися. Изречь трудио, коликое отсюда бедствие бывает. Винкичть только в историю Константинопольскую. ииже Иустиниановых времен — и много того покажется. Да и папа не ниым способом превозмог и не токмо государство римское пополам рассек и себе великую часть похитил, но и прочие государства едва не до крайнего разорения потряс. Да не вспомянутся подобные и у нас бывшие замахи! Таковому злу в собориом духовиом правительстве иет места. Народ пребудет в кротости и весьма отложит иадежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовиого. Наконец, в таком правительстве соборном будет аки иекая школа правления духовного, где всяк удобио может научиться духовной политике. И так, в России, помощью Божией, скоро и от духовиого чина грубость отпалет, и налеяться должно впредь всего лучшего...

Глядя прямо в глаза царю с усмешкою подобострастиюю, ио, вместе с тем, такою хитрою, что она казалась почти дерзкою, заключил архиерей торжествению: — Ты еси Пето, Камень, и на сем камени созижащ

церковь Мою.

Наступило молчание. Только члены всепьянейшего собора галдели, да праведный киязь Яков Долгорукий бормотал себе под нос, так что никто не слышал:

Воздадите Божия Богови и кесарева кесареви.
 А ты, отче, что скажешь? — обериулся царь к Сте-

— А ты, отче, что скажешь? — обериулся царь к Сте фаиу.

Пока говорил Прокопович, Стефаи сидел, опустив голову, смежив глаза, как будто дремал, и старчески бескровиое лицо его казалось мертвым. Но Петру чудилось в этом ание то, чего боядся и что иенавидел ои больше всего смноениый буит. Услышав голос царя, старик вздрогиул, как будто очнулся, н произиес тихо:

- Куда уж мне говорить о толиком деле, ваше величество! Стар я да глуп. Пусть говорят молодые, а мы послушаем...

И опустил голову еще инже, еще тише прибавил: Поотня речного стремлення нельзя плавать.

 Все-то ты, стаоик, хнычешь, все куксишься! — пожал паор плечами с лосадою. — И чего тебе надо? Говоона бы прямо!

Стефан посмотрел на царя, вдруг съежился весь, и с таким видом, в котором было уже одио смиреине, без всякого буита, заговорил быстро-быстро и жадио, и жалобно,

словно спеша и боясь, что царь не дослушает:

 Государь премилостивейщий! Отпусти ты меня на покой, на безмолвие. Служба моя и тоудишки единому Богу суть ведомы, а отчасти и вашему величеству, на которых силу, здравие, а близко того, и житие погубил. Зрение потемиело, иогн ослабли, в руках персты хирагма скривная, камень замучна. Одиаче, во всех сих бедствиях монх, единою токмо милостию царскою и благопризреинем отеческим утешался, и все горести сахаром тем усладнася. Ныне же вижу анцо твое от меня отвоащению и милость не по-прежнему. Господи, откуда измена сия?..

Пето давио уже не слушал: он заият был пляской князь-игуменьи Ржевской, которая пустилась вприсялку.

под песию пьяных шутов:

Занграй, моя дубинка. Запаляй, моя волынка.

 Отпусти меня в Доиской монастырь, либо где будет воля и произволение вашего величества, продолжал «хныкать» Стефаи.— А ежели нмеешь об удалении моем какое сумнительство, коовь Хонста да будет мие в погибель, аще помышляю что дукавое. Петербург ди. Москва ли. Рязаиь — везде на мне власть самодеожавня вашего. от нее же укрыться не можио, н иет для чего укрываться. Камо бо пойди от диха Твоего и от лица Твоего камо беги?..

А песня заливалась.

Занграй, моя волынка. Свекор с печи свалнася, За колоду завалился.

Куда (церковнослав.).

Кабы знада, возвестида. И повыше 6 полмостила. Я повыше 6 подмостила. Свекру голову сломила.

И царь притоптывал, присвистывал: Ой жен! Ой жен!

Паревич ваглянул на Стефана. Глаза их встретились. Старик умолк, как будто вдруг опоминася и застыдился. Ои потупил взор, опустил голову, и две слезинки скатились вдоль дояхлых моршии. Опять лицо его стало, как мертвое.

А Феофан, румянорожий Силен, усмехался, Царевич соавиивал иевольно эти два лица. В одном прошлое. в доугом — будущее церкви.

В инзеньких и тесных палатах было душио. Пето велел

откоыть окиа.

На Неве, как это часто бывает во время ледохода, полиялся холодиый ветео с Ладожского озеов. Весна превратилась вдруг в осень. Тучки, которые казались иочью легкими, как крылья ангелов, стали тяжелыми, серыми и гоубыми, как булыжники: солице — жидким и белесоватым, словио чахоточиым.

Из питейных домов и кружал, которых было множество по соседству с площадью, в Гостином дворе и далее за Кроиверком, на Съестном и Толкучем рынке, доносился гул голосов, подобных звериному реву. Где-то шла драка, H KTO-TO BOHHA!

Бей его гораздо, он. Фома, жиреи!

И воывавшийся в окиа, вместе с этим пьяным оевом. оглушительный трезвои колоколов казался тоже пьяным.

гоубым и наглым.

Перед самым Сенатом среди плошади, над гоязною лужею, по которой плавали скордупы красных пасхальиых яиц, стоял мужик, в одной рубахе - должио быть, все остальное платье пропил — шатался, как будто раздумывал, упасть, или не упасть в лужу, и непристойно бранился, и громко, на всю площадь, икал. Другой уже свалился в канаву, и торчавшие оттуда босые иоги барахтались беспомощио. Как ин строга была полиция, но в этот день инчего не могла поделать с пьяными: они валялись всюду по улицам, как тела убитых на поле сражения. Весь город был сплошной кабак.

И Сенат, где разговлялся царь с министрами, был тот же кабак: здесь так же галдели, оугались и

дрались.

Шутовской хор киязя-папы заспорил с архнерейскими певчими, кто лучше поет. Одни запели:

Христос воскресе из мертвых.

А доугне поодолжали петь:

Занграй, моя дубника, Заваляй, моя волынка.

Царевич вспомнил святую иочь, святую радость, умиление, ожидание чуда — и ему показалось, что он упал с неба в грязь, как этот пьяный в канаву. Стоило так начинать, чтобы кончить так. Никакого чуда иет и ие будет, а есть только мерзость запустения на месте святом.

п

Пето любил Петергоф не меньше Парадиза. Бывая в нем каждое лето, сам наблюдал за устройством «плезирских садов, огородных линей, кашкад и фонтанов».

«Одну кашкаду, - приказывал царь, - сделать с брызганьем, а другую, дабы вода лилась к земле гладко, как стекло; пирамнду водяную сделать с малыми кашкадами; перед большою, наверху, историю Еркулову, который дерется с гадом седмиглавым, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода; также телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадями, у которых изо ртов пойдет вода, и по уступам делать тритоны, яко бы играли в трубы морские, н действовалн бы те тритоны водою, и образовали бы различные игры водяные. Велеть сонсовать каждую фонтаниу, и прочее хорошее место в пеошпективе, как французские и римские сады чертятся».

Была белая майская ночь над Петергофом. Вэморье гладко, как стекло. На небе, зеленом, с розовым отливом перламутра, выступали черные ели и желтые стены дворцов. В нх тускамх окнах, как в слепых глазах, мерцал унылый свет зари неугасающей. И все в этом свете казалось бледным, блеклым; зелень травы и деревьев серой, как пепел, цветы увядшими. В садах было тихо и пусто. Фоитаны спали. Только по мшистым ступеням кашкад, да с ноэдревых камией, под сводами гротов, падали редкие капли, как слезы. Вставал туман, и в ием белели, как призраки, бесчисленные мрамориые боги — целый Олимп воскресших богов. Здесь, на последних пределах земли, у Гиперборейского моря, в белую дневную ночь, подобиую иочному дню Анда, в этих бледных тенях теией умершей Эллады была бесконечная грусть. Как будто. воскресиув, они опять умирали уже второю смертью, от которой иет воскресения.

Над иизеньким стриженым садом, у самого моря, стоял кирпичный голландский домик — государев дворец Мон-плезир. Здесь также все было тихо и пусто. Только в одном окне свет: то горела свеча в царской конторке.

За письменным столом сидели доуг против доуга Пето н Алексей. В двойном свете свечи и зари лица их, как

в эту ночь, казались призрачно-бледными.

В пеовый раз, по возвращении в Петеобуог, нарь допоашивал сына.

Царевич отвечал спокойно, как будто уже не чувствовал страха перед отцом, а только усталость и скуку.

 Кто нз светских, нли духовных ведал твое намерение к поотниности, и какие слова бывали от тебя к иим, или OT HWY K TEGE?

 Больше иичего не знаю, — в сотый раз отвечал Алексей

 Говорил ан такне слова, что я-де плюну на всех здорова бы мне чериь была?

 Может быть, и говаривал спьяна. Всего не упомню. Я пьяный всегда вирал всякие слова и рот имел иезатворенный, не мог быть без протнвных разговоров в кумпаниях и такне слова с надежн на людей бреживал. Сам ведаешь, батюшка, пьян-де кто не живет... Да это все пустое!

Он посмотрел на отца с такою странною усмешкою, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший.

Порывшись в бумагах. Пето достал одну из инх и показал царевичу.

— Твоя рука?

— Моя.

То была черновая письма, писанного в Неаполе, к архиереям и сенаторам, с просъбой, чтоб его не оставили. — Волей писал?

 Неволей. Принуждал секретарь графа Шенбориа, Кейдь, «Понеже, говорил, есть ведомость, что ты умер, того оади, пиши, а буде не станещь писать, и мы тебя деожать не станем» - и не вышел вон, покамест я не написал.

Петр указал пальцем на одно место в письме; то были слова:

«Прошу вас ныне меия не оставить ныне».

Слово ныне повторено было дважды и дважды зачеркнуто.

— Сне ныне в какую меру писано и зачем почериено? — Не упомню, — ответил царевнч и побледнел.

Ои зиал, что в этом зачеркиутом ныне — едииственный ключ к самым тайным его мыслям о бунте, о смерти отца, о возможном убийстве его.

— Истиино ди писано неводею?

Истинио.

Петр встал, вышел в соседиюю комиату, позвал деищика, что-то приказал, вериулся, опять сел за стол и иачал записывать последиие показания царевича.

За дверью послышались шаги. Дверь отворилась. Алек-

На пороге стояла Евфросинья.

Ои ее ие видел с Неаполя. Она уже ие была беремениа. Должно быть, родила в крепости, куда посадили ее, тотчас по приезде в Петербург, как узиал он от Якова Долгорукова.

«Где Селебеный?»— подумал царевич и задрожал, потяиулся к ией весь, ио тотчас же замер под пристальным взором отца, только искал глазами глаз ее. Она ие смотрела иа иего, как будто ие видала вовсе.

Петр обратился к ией ласково:

 Правда ли, Феодоровиа, сказывает царевич, что письмо к архиереям и сенаторам писано неволею, по при-

иуждению цесарцев?

 Неправда, отвечала она спокойно. Писал один, и при том инкого иноземцев ие было, а были только я да он, царевич. И говорил мие, что пишет те писыма, чтоб в Питербурке подметывать, а иные архиереям подавать и сематорам.

— Афрося, Афросьюшка, маменька!.. Что ты?..— за-

лепетал царевич в ужасе.

- Не ведает она, забыла, чай спутала, обернулся он к отцу опять с тою странною усмешкой, от которой становилось жутко. — Я тогда план Белгородской атаки отсылал секретарю вицероеву, а не то письмо...
- То самое, царевич. При мие и печатал. Аль забыл у покамое, проговорила она все так же спокойно и вдру посмотрела из ието в упор тем самым взором, как три года назад, в доме Вяземских, когда ои, пъяный, бросился на иес. чтоб изнасиловять и замажилося ножно.

По этому взору он поиял, что она предала его.

— Съи, — сказал Петр, — сам, чай, видишь, что дело сие нарочитой важиости. Когда письма те волей писал, то явио намерение к бунту ие токмо в мыслях имел, ио и в действо весьма произвесть умышлял. И то все в грежних повинимх своих утани, не беспамятетвом, а лукаветвом,

зиатио, для таких же впредь дел и намерения. Однако же, совесть нашу не хотим иметь пред Богом нечисту, дабы наиосам без испытания верить. В последний спрашиваю, правда ль, что волей писал?

Цаоевич молчал.

— Жаль мне тебя, Феодоровиа,— сказал Пето.— а делать нечего. Буду пытать.

Алексей взглянул на отца, на Евфросниью и понял, что ей не миновать пытки, ежели он, царевич, запрется.

 Правда, — произиес он чуть слышно, и только что это произнес, страх опять исчез, опять ему стало все безраз-

Глаза Петра блесиули радостью.

- В какую же меру ныне писал?
- В ту меру, чтоб за меня больше вступились иароде, применяясь к ведомостям печатным о буите войск в Мекленбургин. А потом подумал, что дурио, и вымарал...

— Так эначит бунту радовался?

Царевнч не ответил.

— А когда радовался,— продолжал Петр, как будто услышав неслышный ответ,— то, чаю, не без намерения: ежели б впрямь то было, к бунтовщикам пристал бы?

 Буде поислали 6 за миой, то поехал бы. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того...

- Остановился, еще больше побледнел и кончил с усилием: - Для того, что хотели тебя убить, а чтоб живого отлучили от царства, не чаял...
- А когда бы при живом? спросил Петр поспешио и тихо, глядя сыиу поямо в глаза. Ежели б сильиы были, то мог бы и при живом,—

ответил Алексей так же тихо.

 Объяви все, что знаешь,— опять обратился Пето. к Евфросниье.

 Наоевич наследства всегда желал поилежно.— заговорила она быстро и твердо, как будто повторяла то, что заучила наизусть.— А ушел оттого, будто ты, государь, искал всячески, чтоб ему живу не быть. И как услышал, что у тебя меньшой сын царевич Петр Петрович болен, говорил мие: «Вот, видишь, батюшка делает свое, а Бог - свое!» И надежду имел на сенаторей: «Я-де старых всех переведу, а изберу себе новых, по своей воле». И когда слыхал о каких видениях, или читал в курантах, что в Питербурке тихо, говаривал, что видение и тишниа недаром: «либо-де отец мой умоет, либо бунт будет»... Она говорила еще долго, припоминала такие слова его, которых ои сам не поминл, обнажала такие тайны сердца его, которых он сам не видел.

— А когда господии Толстой приехал в Неаполь, царевич хотел из цесарской протекции к папе римскому, и я его удеожала.— заключила Евфорсииня.

Все ли то правда? — спросил Петр сына.

Правда, — ответил царевич.

— Ну, ступай, Феодоровиа. Спасибо тебе!

Царь подал ей руку. Она поцеловала ее и повериулась, чтобы выйти.

— Маменька! Маменька! — опять вдруг весь потянулся к ией царевич и залепетал, как в бреду, сам не помия, что говорит.— Прощай, Афросьюшка!.. Ведь, может быть, больше не свидимся. Господь с тобой!.

Она инчего не ответила и не оглянулась.

 — За что ты меня так?...— прибавил он тихо, без упрека, только с бесконечным удивлением, закрыл лицо руками и услышал, как за нею затворилась дверь.

Петр, делая вид, что просматривает бумаги, поглядывал иа сына исподлобья, украдкою, сак будто ждал чего-то. Был самый тихий час ночи, и тищина казалась еще

глубже, потому что было светло, как дием.

Вдруг царевич отиял руки от лица. Оно было страшио.

— Где реб-иочек?. Ребеночек где?..— заговорил он, уставившись на отца недвижным и горящим взором.— Что вы с инм сделали?..

— Какой ребенок? — не сразу понял Петр.

Царевич указал на дверь, в которую вышла Евфросинья.

 Умер,— сказал Петр, не глядя на сына.— Родила мертвым.

— Врешь! — закричал Алексей и подиял руки, словио грозя отцу. — Убили, убили!.. Задавили, аль в воду как щеика выбросили!.. Его-то за что, младеица иевиииого?.. Мальчик, что ль?

Мальчик.

— Когда 6 судил мие Бог на царстве быть,— продолжал Алексей задумчиво. как будто про себя,— наследником бы сделал... Изаком назвать хотел... Царь Иоани Алексевич... Трупик, трупик-то где?.. Куда девали?.. Говори!..

Царь молчал.

**Паревич** схватился за голову. Лицо его исказилось, побагровело.

Он вспомнил обыкновение царя сажать в спирт мертворождениых детей, вместе с прочнин «моистрамн»,

для сохранения в кунсткамере.

 В баику, в баику со спиртом!.. Наследиик царей всероссийских в спирту, как дягущонок, плавает! - захохотал он вдруг таким диким хохотом, что дрожь пробежала по телу Петра. Он подумал опять: «Сумасшедший!» — и почувствовал то омеозение, подобное нездешиему ужасу, которое всегда непытывал к паукам, таракаиам и прочим гадам.

Но в то же мгновение ужас превратился в ярость: ему показалось, что сын смеется над инм, нарочио «дурака лома-

ет», чтоб запереться и скрыть свон злодейства.

— Что еще больше есть в тебе? — приступил он сиова к допросу, как будто не замечая того, что происходит с паоевичем.

Тот перестал хохотать так же виезапио, как начал, откинулся головой на спинку кресла, и лицо его побледиело, осунулось, как у мертвого. Он молча смотрел на отца бессмыслениым взором.

 Когда имел надежду на чериь.
 продолжал Петр. возвышая голос и стараясь сделать его спокойным.- не подсылал ан кого к чеони о том возмущении говорить. или не слыхал ли от кого, что чеонь хочет бунтовать?

Алексей молчал.

Отвечай! — крикиул Петр, и лицо его передериула

Что-то дрогиуло и в лице Алексея. Он разжал губы с усилием н произиес:

Все сказал. Больше говорить не буду.

Пето ударил кулаком по столу и вскочна. — Как ты смеешь!

Царевну тоже встал и посмотрел на отца в упор. Опять оии сталн похожн друг на друга мгновенным н как будто понзрачным сходством.

 Что грозншь, батюшка? — проговорил Алексей тихо. Не боюсь я тебя, ничего не боюсь. Все ты взял у меня, все погубна, и душу, и тело. Больше взять иечего. Разве убить. Ну что ж. убей! Мне все равио.

И медлениая, тихая усмешка искривила губы его. Петру почудилось в этой усмешке бесконечное презрение.

Ои заревел, как раненый зверь, бросился на сына, схватил его за горло, повалил и начал душить, топтать иогами, бить палкою, все с тем же нечеловеческим ревом.

Во дворце проснулись, засуетнансь, забегали, но никто не смел войти к царю. Только бледнели да крестилнсь. подходя к дверям и прислушиваясь к страшным звукам, которые доносились оттуда: казалось, там грызет человека зверь.

Государыня спала в Верхнем дворце. Ее разбудили. Она прибежала, полуодетая, но тоже не посмела войти. Только когда все уже затихло, приотворила дверь, заглянула и вошла на цыпочках, крадучись за спиною мужа.

Царевич лежал на полу без чувств, царь — в креслах.

тоже почти в обмороке...

Послади за дейб-медиком Блюментоостом. Он успокона государыню, которая боялась, что царь убил сына. Царевич был избит жестоко, но опасиых ран и переломов не было. Он скоро пришел в себя и казался спокойным.

Царю было хуже, чем сыну. Когда его перевели, почти перенесли на руках в спальню, с ним сделались такие судороги, что Блюментрост опасался паралича.

Но к утоу полегчало, а вечером он уже встал н. несмотря на мольбы Катеньки и предостережения лейбмедика, велел подать шлюпку и поехал в Петербург. Царевича везли рядом в другой закрытой шлюпке.

На следующий день, 14-го мая, объявлен был народу второй манифест о царевнче, в котором сказано, что государь изволил обещать сыиу прощение, «ежели он истииное во всем поинесет покаяние, и инчего не утант; но понеже он, презоев такое отцово милосердне, о намерении своем поаучить наследство, чоез чужестранную помощь, наи чоез бунтовщиков силою, утаил, то прощение ие в прощение».

В тот же день назначен был над царевичем, как над государственным изменником, Верховный суд.

Через месяц, 14-го июня, привезди его в гвариизон Петропавловской крепости и посадили за караул в Трубецкой раскат.

## ш

«Преосвященным митрополитам, н архиепископам, н епископам, и прочим духовным. Понеже вы иыне уже довольно слышали о малослыханиом в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, н, хотя я довольно власти иад оным, по божественным и гражданским правам, имею, а особливо, по правам Российским (которые суд между отца и детей, и у партикулярных людей, весьма отмешут), учинть за преступление по воле моей, без совета доугих, а однако ж. боюсь Бога, дабы не погрешить: нбо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели доугиев нх: тако ж н воачи: хотя б н всех нскусиее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает доугих: — подобным образом и мы сию болезиь свою воучаем вам, поося лечения оной, боясь вечныя смеоти. Ежели б одни сам оную лечил, иногла бы не познал силы в своей болезии, а наипаче в том, что я, с клятвою суда Божия, письменно обещал оному своему сыну прошение и потом словесно подтвердна, -- ежели истинно вниы свои скажет. Но, хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел и особливо замысла своего бунтовного противу нас. яко родителя и государя своего, однакож. мы, вспомниая слово Божие, где увещевает в таковых делах вопрошать и чина священного, как написано во главе 17 Второзаконня, желаем от вас архиереев и всего духовиого чина, яко учителей слова Божня, не наладите каковый о сем декрет, но да взыщете н покажете от Свяшениого Писания нам истинное наставление и рассуждеине, какого наказання сне богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющееся намерение сына нашего по божественным заповедям и прочим святого Писания поикладам и по законам, достойно. И то нам дать за полписанием рук своих на письме, дабы мы, из того усмотря, исотягченную совесть в сем деле имели. В чем мы на васяко по достониству блюстителей заповедей Божних и вериых пастырей Христова стада и доброжелательных отечествия, надеемся и судом Божним и священством вашим заклинаем, да без всякого анцемерства и пристрастия в том поступите.

Петр»

## Архнерен ответнан:

«Сие дело весьма есть гражданского суда, а не духовного, и власть превысочайшах суждению подданиях своих не подлежит, но творит, что хочет, по своему усмотрению, без всякого совета степеней инаших, однаком, понеже велено мам, приискали мы от Священных Писаний то, что возминлося быть сему ужасному и бесприкладному делу сообщию».

Следовали выписки из Ветхого и Нового Завета, а в заключение повторялось:

«Сие дело не нашего суда; ибо кто нас поставил судъями над тем, кто нами обладает? Как могут главу изставлять члени, которые сами от нее изставляеми и обладаемы? К тому же суд наш духовный по дхуу должен быть, а не по плоти и крови; инже вручена есть духовному висе же сие превысочайшему монаршескому рассуждению с должным покорением подлагаем, да сотворит Государь, что есть благоусирию пред очами его: ежели, по делам и по мере вины, кочет наказать падшего, имеет образцы Ветхого Завета; ежели благоняромит помиловать, имеет образ самого Христа, который блудного сына принял и милость паче жертвы превознес. Кратко сказав: серде Царево в риде Божией. Да изберет ту часть, куда Божия руха его преклоивет».

Полписались:

«Смиренный Стефаи, митрополит Рязанский.

Смиренный Феофан, епископ Псковский».

Еще четыре епископа, два митрополита греческих, Ставропольский и Фифаидский, четыре архимаидрита, в том числе Федос, и два иеромоиаха — все будущие члены Святейшего Поавительствующего Сииода.

На главиый вопрос государя — о клятве, даниой сыиу, простить его, во всяком случае — отцы ие, ответили

вовсе.

Петр, когда читал это рассуждение, испытывал жуткое чувство: словио то, иа что ои хотел опереться, провалилось под иим, как истлевшее дерево.

Ои достиг того, чего сам желал, ио, может быть, слишком хорошо достиг: церковь покорилась царю так, что ее как бы не стало вовсе; вся церковь — ои сам.

А царевич об этом рассуждении сказал с горькой усмещкой:

 Хитрее-де черта смирениые! Еще духовной коллегии иет, а уже научились духовной политике.

Еще раз почувствовал ои, что церковь для иего перестала быть церковью, и вспомиил слово Господие тому, о ком сказаио: «Ты — Петр, Камеиь, и иа сем камне созижду Церковь Мюю».

Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; а когда состареешься, то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет, куда не хомещь Первое заседание Верховного суда назначено было 17-го июня в аудиенц-зале Сената.

В числе судей были министры, сенаторы, генералы, губериаторы, гвардии и флота капитаны, майоры, поручики, подпорчики, прапорцики, обер-крите-комиссары, чины новых коллегий, и старые бояре, стольники, окольничьи — всего гражданского и воинского чина 127 человек — с борка, да с сосенки, жаловались знаткые. Иные даже ие умели грамоте, так что ие могли подписаться под поиговором.

Отслужив обедию Духу Святому у Тронцы, для испрошения помощи Божней в столь трудном деле, судьи перешли из собора в Сенат.

В палате открыли окна и двери, не только для свежего воздуха — день был знойний, предгрозный, — но и для того, чтобы суд имел вид всенародный. Загородили, однако, рогатками, заперли шлагбаумами соседине улицы, и целый батальои лейб-гвардии стоял под ружьем на площали, не пропуская «подлого народа».

Царевича привели из крепости как арестаита, под ка-

раулом четырех офицеров со шпагами наголо.

В аудиенц-зале находился трои. Но не на трои, а на простое кресло, в верхием конце открытого четырехугольника, образуемого рядами длинимх, крытых альми сукнами, столов, за которыми сидели суды, сел царь прямо плотив сыма, как истец плотив ответчика.

Когда заседание объявили открытым, Петр встал и про-

изиес:

— Господа Сенат и прочие судьи! Прошу вас, дабы истниою сис дело вершинал, чему достойно, не флатируя и не похлебствуя, и отинодь не опасаясь того, что, ежели дело сне легкого изказания достойно, и вы так учинить мне противно было б,—в чем клянусь самим Богом и судом Его! Також не рассуждайте того, что суд надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сыма; но, иссмотря на лицо, делайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остальсь чисты в день стращиого испытания, и отечество наше безбедано.

Вице-канцлер, Шафиров прочел длиниый перечень всех преступлений царевича, как старых, уже объявлениых в прежинх повиниых, так и новых, которые он, будто бы, скрыл на первом розыске.  Признаешь ли себя виновиым? — спросил царевича князь Меншиков, назначенный президентом собрания.

Все ждали того, что, так же, как в Москве, в Столовой палате, царевич упадет на колени, будет плакать и молить о помиловании. Но по тому, как он встал и оглянул собрание спокойным взором, поияли, что теперь будет не то.

— Виновен я, иль ист, не вам судить меня, а Богу саниому, — начал он и сразу исступнал тишния; пес слушали, пританв дахание. — И как судить по правде, без вольного голоса? А ваша воля где? Рабы государевы — в рот ему смотрите: что всанит, от скажете. Одно звание суда, а делом — беззаконне и тираиство лютое! Знаете басно, сак с волом ягиеном судился? И ваш суд волий. Какова ин будь правда моя, все равно засудите. Но если бы ие вы, а весь народ Российский судил меня с батюшкой, то было бы на том суде не то, что здесь. Я на-род пожалса. Всани, да тяжеленек Петр — и не взадожнуть под ним. Сколько душ загублено, сколько кровы продито! Стомом стоите земля. Аль не видите, ис слыште?. Да что-говориты Какой вы Сенат — холопы царские, хамы, хамы все до единого!.

Ропот возмущения заглушил последние слова царевича. Но инкто не смел остановить его. Все смотрели на царя, ждали, что он скажет. А царь молчал. На застывшем, как будто окаменслом лице его ин один мускул не двигался. Только взор горящих, широко раскрытых глав устагался. Только взор горящих, широко раскрытых глав уста-

вился в глаза царевнчу.

— Что молчишь, батюшка? — вдруг обернулся он к отцу с беспощадной усмешкою. — Аль правду слушать в идковниу? Отрубить бы велел мие голову попросту, я 6 слова не молвил. А вздумал судиться, так любо, не любо,— слушай! Когда манил меня к себе из протекцин цесарской, не клядка ли Богом и судом Его, что все простишь? Где ж клятва та? Опозорил себя перед всею Европоо! Самодеожен Российский — клятраюутатель и лжен!

пою! Самодержец Российский — клятворугатель и лжец!
— Сего слушать не можно! Оскорбление величества!
Помешался в уме! Вывести, вывести вон! — послышался гул

голосов.

К царю подбежал Меншиков и что-то сказал ему на ухо. Но царь молчал, как будто инчего не видел и не слышал в своем оцепенении, подобном столбияку, и мертвое лицо его-было как лицо изваяния;

Кровь сына, кровь русских царей на плаху ты первый прольешь! — опять заговорил царевич, и казалось, что он уже не от себя говорит: слова его звучали, как про-

рочество.— И падет сия кровь от главы на главу, до последних царей, и погибиет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию!..

Петр зашевелился медлению, грузию, с неимоверным усилием, как будто старажев приподияться из-под страшной тяжести; наконец, подимася, лицю исказылось пенстовой судорогой — точно лицо изваяния ожило — губы разжались и выдатель из годов славженный хонп:

Молчи, молчи... прокляну!

 Проклянешь? — крикиул царевич в исступлении, бросился к царю и подиял над ним руки.

Все замерли в ужасе. Казалось, что он ударит отца или

плюнет ему в лицо.

 Проклянешь?.. Да я тебя сам... Злодей, убийца, зверь, Антихрист!.. Будь проклят! проклят!..

Петр повалился навзиичь в кресло и выставил руки впе-

ред, как будто защищаясь от сына.

Все вскочили. Произошло такое смятение, как во время пожара или убийства. Один закрывали окна и двери; другие выбетали вои из палаты; инме окружили даревича и тащили прочь от отца; иные спешили из помощь к царю. Ему было дурио. С инм сделался такой же припадок, как месяц назад, в Петергофе. Заседание объявили закрытым.

Но в ту же ночь Верховный суд опять собрался и при-

говорил царевича пытать.

,

«Обряд, како обвиненный пытается.

Для пытки приличившихся в элодействах сделано особливое место, называемое застенок, огорожен палисадииком и покрыт, для того, что при пытках бывают суды и секоетарь и для записки пыточных осчей подъячий.

В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в тоех столбах, из которых два вкопаны в землю, а тое-

тий сверху, поперек.

И когда назначено будет время, то кат или палач янтром должен в застенок с инструментами; а оные суть: хомут шерстиной, к нему поншита веревка долгая; кнутья

и ремень.

По приходе судей в застенок, долгую веревку палач перекинет через поперечный в дыбе столб и взяв подсъящего к пытке, руки назад заворотит, и положа их в хомут, через приставлениях для того людей встягивает, дабы пытанимы и а земле не стоял, у которого руки и выворотит совсем назад, и ои на них висит; потом свяжет

ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу; и растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах и все записывается, что таковой сказывать станеть.

Когда утром 19 нюня привели царевича в застенок,

он еще не знал о приговоре суда.

Палач Кондрашка Тютюн подошел к нему н сказал:

Он все еще не понимал.

Кондрашка положна ему руку на плечо. Царевнч оглянулся на него н понял, но как будто не испугался. Пустота была в душе его. Он чувствовал себя как во сне; н в ушах сто звенал цесенка давнего вещего сна:

> Огин горят горючие, Котлы кипят кипучие, Точат ножи булатиме.

Хотят тебя зарезати. — Полымай! — сказал Пето палачу.

Царевича подняли на дыбу. Дано 25 ударов.

Через три дия царь послал Толстого к царевичу:
— Сегодия, после обеда, съезди, спроси и запиши не для

— Сегодия, после ооеда, съездн, спросн и запиши не для розыску, но для ведения:

1. Что есть поичина, что не слушал меня и инмало ин

 тто есть причина, что не слушал меня и инмало ни в чем не хотел угодное делать; а ведал, что сне в людях не водится, также грех и стыд?

2. Отчего так бесстрашен был н не опасался наказання?
3. Для чего нною дорогою, а не послушаннем, хотел

наследства?

Когда Толстой вошел в тюремный каземат Трубецкого раската, где заключен был царевич, он лежал на койке. Блюментрост делал ему перевязку, осматривал на спине рубцы от кнута, синмал старые бинты и накладывал новые, с освежительными примочками. Аейб-медику валено было вылечить его, как можно скорее, дабы приготовить к следующей пытке.

Царевич был в жару и бредил:

 — Федор Францович! Федор Францович! Да прогони ты ее, прогони, ради Христа... Вишь, мурлычит, проклятая, ластится, а потом как выскочит на грудь, станет душить, сердце когтями царапать...

Вдруг очнулся и посмотрел на Толстого:

— Чего тебе?

— От батюшки.

— Опять пытать?...

 Нет, нет, Петровнч! Не бойся. Не для розыска, а только для ведення...

 Ничего, ничего, ничего я больше не знаю! — застонал и заметался паревич. — Оставьте меня! Убейте, только не мучьте! А если убить не хотите, дайте яду, аль боитву.— я сам... Только скорее, скорее, скорее!..

— Что ты, паревич! Госполь с тобою.— глядя на него нежным бархатным взором, заговорна Трастой тихим бар-

хатным голосом.

— Ласт Бог, все обойдется. Перемелется, мука будет. Полегоньку, да потнхоньку. Ладком, да мирком. Мало ли чего на свете не бывает. Дело житейское. Бог терпел и нам велел. Аль думаешь, мне тебя не жаль, родимый?...

Он вынул свою неизменную табакерку с аркадским пастушком и пастушкою, понюхал и смахнул слезинку. Ох. жаль, болезный ты наш, так тебя жаль, что,

кажись, душу бы отдал!...

И, наклоннвшись к нему, прибавил быстрым шепотом: — Веоь, не веоь, а я тебе всегла добра желал и тепеоь желаю...

Вдруг запнулся, не кончил под взором широко откры-

тых недвижных глаз царевича, который медленно приподымался с подушек: Иула Поедатель! Вот тебе за твое добро! — плюнул

он Толстому в лицо и с глухим стоном - должно быть, повязка слезда — поваднася навзничь.

Лейб-мелик бооснася к нему на помощь и конкнул TOACTOMY:

— Уходите, оставьте его в покое, или я нн за что не

отвечаю Царевич опять начал бредить:

 Вишь, уставилась... Глазиша, как свечи, а усы торчком, совсем как у батюшки... Боысь, боысь!.. Федор Франпович. Фелоо Фоанцович, да прогони ты ее, ради Хонста!...

Блюментрост давал ему нюхать спирт и клал лед на

Наконец, он опять пришел в себя и посмотрел на Толстого, уже без всякой злобы, видимо, забыв об оскообленин. Пето Андреич, я ведь знаю, сердце у тебя доброе.

Буль же доугом, заставь за себя Бога молнть! Выпроси у батюшки, чтоб с Афросей мне видеться...

Толстой припал осторожно губами к перевязанной руке его и проговорил голосом, дрожавшим от искренних слез:

 Выпрошу, выпрошу, миленький, все для тебя сделаю! Только бы вот как-нибудь нам по вопросным-то пунктам ответить. Немного их, всего три пунктика...

Он прочел вслух вопросы, писаниые рукою царя. Царевич закома глаза в изиеможении.

— Да ведь что ж отвечать-то, Андренч? Я все сказал, видит Бог, все. И слов иет, мыслей иет в голове. Совсем одусел.

— Ничего, ничего, батюшка! — заторопнася Тоастой, придвигая стол, доставая бумагу, перо и чернильинцу.—
Я тебе говорить буду, а ты только пиши...

— Писать-то сможет? — обратился ои к лей6-медику н посмотрел на него так, что тот увидел в этом взоре иепоеклониый взоо паоя.

Блюментрост пожал плечами, проворчал себе под нос: «Ваовары!» и сиял повязку с поавой оуки пасевича.

Толстой начал диктовать. Царевич писал с трудом, крижнаме писам перементального положе кружнаме от слабости, перо выпадало из пальцев. Тогда Блюментрост давал сму возбуждающих капель. Но лучше капель действовали слова Толстого:

 С Афросьюшкой свидишься. А может, и совсем простит, жениться позводит! Пиши, пиши, мидеивкий!

И царевич опять принимался писать.

«1718 года, нюия в 22 день, по пунктам, по которым спрашивал меия господии Толстой, ответствую:

1. Моего к отцу испослушания причина та, что с младеичества моего жил с мамой и с девками, где ничему ниому не обучнася, кроме избиых забав, а также изучился хаижить, к чему я и от натуом склоиен. И отен мой. нмея о мие попечение, чтоб я обучался делам, которые поистойны паоскому сыиу, велел мне учиться неменкому языку и другим наукам, что мие было зело противио, и чина то с великою леностью, только чтоб время проходило, а охоты к тому не нмел. А понеже отец мой часто тогда был в вониских походах и от меня отлучался, того ради те люди, которые при мие были, видя мою склоиность ин к чему ниому, только чтоб хаижить и коиверсацию иметь с попами и чериецами и к инм часто ездить и полпивать, в том во всем не токмо мие не поетили, но н сами то ж со мною делалн. И отводили меня от отца моего, и мало-помалу, не токмо воннские и прочне отца моего дела, но н самая его особа зело мне омерзела.

2. А что я был бесстрашен н ие боялся за иепослушаиие от отца своето наказания.— н то происходнло ни от чего нного, токмо от моего злонравня, как сам нстинно признаю.—поиеже, хотя имел страх от иего, но не сыновский.

3. А для чего я иною дорогою, а не послущанием хотел наследства, то может всяк легко рассудить, что, когда я уже от поямой доооги вовсе отбился и не хотел ии в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследства, кроме того, как я делал, хотя свое получить через чужую помощь? И ежели 6 до того дошло. и цесарь бы начал то производить в дело, как мие обешал, дабы вооружениою рукою доставать мие короны Российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследства, а именно: ежели бы цесарь за то пожелал войск Российских в помощь себе поотив какого-инбудь своего непонятеля, или бы пожелал великой суммы ленег, то б я все по его воле учинил, также и министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мие он дал в помощь, чем бы доступать короны Российской, взял бы я на свое иждивение и, одини словом сказать, инчего бы не пожалел, только чтобы исполнить в том свою волю.

Алексей»

Подписав, он вдруг опоминася, как будто очнудся от бреда, и с ужасом понял, что делает. Хотел закричать, что все это дожь, схватить и разорвать бумату. Но язык и все члены отиялись, как у погребаемых заживо, которые все сдышат, все чувствуют и ие могут пошевежиться, в оцепемении смертиото сиа. Без движения, без годоса, смотрел он, как Тодстой складывал и прятал бумагу в кармам.

На основании этого последнего показания, прочитаниого в присутствии Сената, 24 июня, Верховный суд поста-

«Мы, инжеподписавшиеся, министры, сенаторы, и воинского, и гражданского стану чини, по здравому рассуждению и по христианской совести, по заповедям Божини Ветхого и Нового Заветов, по священиям писаниям святого Евангелия и Апостол, канонов и правил соборов святых отец и церковных учителей, по статъям римских и греческих цесарей и прочих государей христианских, також по правам всероссийским, единогласно и без всякого прекословия, согласильсь и приговорили, что оп, царевич Алексей, за умысел бунговымй против отца и государя своето и имерениий из давих лет подких и произыскивание к престолу отеческому, при животе государства отца своето не током ореа бунговщиков, ио и чрез чужестранную цесарскую помощь и войска иноземиме, с разорением всего государства,— достови смерти».

В тот же день его опять пытали. Дали 15 ударов и. не кончив пытки, сияли с дыбы, потому что Блюментоост объявна, что царевну плох и может умереть пол

кнутом.

Ночью сделалось ему так дурно, что караульный офицео испугался, побежал и доложил коменданту коепости, что паревну помнолет. — как бы не помер без покаяння. Комендант послад к нему гваоннаонного попа, о. Матфея. Тот сначала не хотел нати и модна коменданта:

 Увольте, ваше благородне! Я к таковым делам необычен. Дело сне страшное, парственное. Попадешь в ответе — не откоутншься. У меня жена, детн... Смнаунтесь!

Комендант обещал все взять на себя, и о. Матфей.

Царевич лежал без памяти, инкого не узнавал и бредил. Влоуг откома глаза и уставнася на о. Матфея.

- TN KTO?

скоепя сеодне, пошел.

 Гваринзонный священии, отец Матфей. Исповедывать тебя понслалн.

 Исповедывать?.. А почему у тебя, батька, голова телячья?.. Вот и лицо в шерсти, и рога на лбу...

О. Матфей модчал, потупнв глаза.

- Так как же, государь царевнч, угодно исповедаться) — наконен, пооговоона он с ообкою надеждой, что TOT OTKAMETCE
- А знаешь лн. поп. царский указ, конм об открытой на исповеди измене, наи бунте вам, духовным отцам, в тайную канцелярню доноснть повелевается?

Знаю, ваше высочество.

 И буле я тебе что на духу откоою, донесещь? Как же быть, царевнч? Мы люди подневольные...

Жена, детн... — пролепетал о. Матфей и подумал: «Ну вот, начинается!»

- Так прочь, прочь, прочь от меня, телячья твоя годова! — крикнул царевич яростно. — Холоп царя Российского! Хамы, хамы вы все до единого! Были орлы, а стаан волы подъяремные! Церковь Антихристу продали! Умоу без покаяния, а Даров твонх не пончашусь!.. Кровь зменна, тело сатанино...
- О. Матфей отшатнулся в ужасе. Руки у него так задрожали, что он едва не высонил чаши с Дасами.

Царевич взглянул на нее и повторил слова раскольничьего старца:

 Знаешь ли, чему подобен Агиец ваш? Подобен псу меотву, повержену на стогнах града! Как пончастился только и жития тому человеку: таково-то Пончастие ваше емко — что мышьяк, аль сулема: во все кости и мозги пробежнт скоро, до самой души дукавой промчит — отлыхай-ка после в геенне огиенной и в пламени алском стони, яко Кани, необратный гоешник... Отравить меня хотите да не дамся вам!

О. Матфей убежал.

Челиый кот-оборотень вспрыгнул на шею царевнчу и начал душить его, царапать ему сердце когтями. — Боже мой. Боже мой, для чего Ты меня оста-

вил? — стонал и метался он в смеотной тоске.

Вдруг почувствовал, что у постелн, на том самом ме-

сте, где только что сидел о. Матфей, теперь сидит ктото доугой. Откома глаза и взглянул.

Это был маленький, седенький старичок. Он опустил голову так, что царевну неясно видел лицо его. Старичок похож был не то на о. Ивана, ключаря Благовещенского, не то на столетнего деда-пасечинка, которого Алексей встоетил однажды в глуши Новгородских лесов, и который все, бывало, силел в своем пчельнике, среди ульев, гредся на солние, весь белый, как дунь, поопахший насквозь медом н воском: его тоже звали Иваном.

Отец Иван? адь делушка? — споосид царевну.

 Иван. Иван — я самый и есть! — модвил стаончок ласково, с тихою улыбкой, и голос у иего был тихий, как жужжание пчел или далекий благовест. От этого голоса паревичу стало страшно и сладко. Он все старался увидеть анцо старичка и не мог.

 Не бойся, не бойся, дитятко, не бойся, родненький. — пооговоона он еще тише и ласковей. — Господь по-

слад меня к тебе, а за мной и Сам будет скоро,

Старичок подиял голову. Царевич увидел лицо юное, вечное и узнал Иоаниа, сына Громова.

Христос воскресе, Алешенька!

 Вонстину воскресе! — ответна царевну, и великая радость наполиила душу его, как тогда, у Троицы, на Светлой Хоистовой заутрене.

Иоанн держал в руках своих как бы солице: то была

чаща с Плотью и Коовью.

Во ния Отпа и Сына, и Духа Святого.

Он причастна царевича. И солице вошло в иего, и он почувствовал, что иет ни скорби, ии страха, ни боли, ни смерти, а есть только вечная жизиь, вечное солние — Хонстос. Утром, осматривая больного, Блюментрост уднвился: лихорадка прошла, раны затягивались; улучшение было так виезапно, что казалось чудом.

— Ну, слава Богу, слава Богу, — радовался немец, —

теперь все до свальбы заживет!

Весь день чувствовал себя царевич хорошо; с лица его не сходило выражение тихой радости.

В полдень объявили ему смертный приговор.

Он выслушал его спокойно, перекрестился и спросил, в какой день казиь. Ему ответилн, что день еще не назначен.
Понносили обед. Он ед охотно. Потом попросил от-

коыть окно.

День был свежий и солнечный, как будто весенний. Ветер приносил запах воды и травы. Под самым окном, из щелей крепостиой стены росли желтые одуванчики.

Он долго смотрел в окио; там пролеталн ласточкн с веселыми крикамн; сквозь тюремные решетки небо казалось таким голубым и глубоким, как инкогда на воле.

К вечеру солице осветило белую стену у изголовья царевича. Й почулился ему в этом луче белый как лунь старичок с юным лицом, с тихой улыбкой и чашей в руках, подобный солицу. Глядя на него, заснул он так тико и сладко, как уже давно ие спал.

На следующий день, в четверг, 26 нюня, в 8 часов медя, опить собрались в тваринзонном застенке царь, Меншиков. Толстой, Долгорукий, Шафиров, Апраксии и прочие министры. Царевич был так слаб, что его перенесли на руках из каземата в застемата.

Опять спрашивали: «Что еще больше есть в тебе? Не поклепал ли, не утаил ли кого?» — но он уже ничего

не отвечал.

Подияли на дыбу. Сколько дано было плетей, ни-

кто не знал — били без счета.

После первых ударов он вдруг затих, перестал стонать и охать, только все члены напряглись н вытинулень, как будто окоченели. Но сознание, должио быть, не покидало его. Взор был ясеи, лицо спокойно, хотя что-то было в этом спокойствии, от чего и самым привычным к виду страданий становилось жутко.

— Нельзя больше бить, ваше величество! — говорил Блюментрост на ухо царю. — Умереть может. И бесполезно. Он уже инчего не чувствует: каталепсия...

Что? — посмотрел на лейб-медика царь с удивле-

нием.

 Каталепсия — это такое состояние...— начал тот объяснять по-иеменки.

— Сам ты каталепсия, дурак! — оборвал его Петр и отвернулся.

Чтобы перевести дух, палач остановился на минуту.

— Чего зеваещь? Бей! — конкнул царь.

Палач опять поннялся бить. Но цаою казалось, что он уменьшает силу ударов нарочно, жалея царевича. Жалость и возмущение чудилось Петру на лицах всех окружающих.

— Бей же, бей! — вскочил ои и топнул ногою в ярости; все посмотрели на него с ужасом: казалось, что ои сошел с ума. — Бей во всю, говорят! Аль разучился?

— Да я и то быю. Как еще бить-то? — проворчал себе под нос Кондрашка и опять остановился. - По-русски бъем, у иемцев не учились. Мы люди православные. Долго ди госка взять на душу? Немудоено забить и до смерти. Вишь, чуть дышит, сердечный. Не скотина чай, - тоже душа хонстнанская!

Царь подбежал к палачу.

— Погоди, чертов сын, ужо самого отдеру, так научишься!

— Ну что ж, государь, поучн — воля твоя! — посмотрел тот на царя исподлобья угрюмо.

Пето выхватил плеть из рук палача. Все бросились к царю, хотели удеожать его, но было позлно. Он замахиулся и удаона сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости.

Царевнч обернулся к отцу, посмотрел на него, как будто котел что-то сказать, и этот взор напомиил Петру взор темиого Анка в териовом венце на древней иконе, перед которой он когда-то молился Отцу мимо Сына и думал, содрогаясь от ужаса: «Что это значит — Сыи и Отец?» И опять, как тогда, словно бездна разверзлась у ног его, и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы.

Преодолевая ужас, поднял он плеть еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плеть, и отбросил ее с омерзением.

Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили иа пол.

Пето подошел к сыну.

Царевну лежал, закинув голову; губы полуоткрылись, как будто с удыбкою, и дицо было светлое, чистое, юное, как у пятналцатилетиего мальчика. Он смотоел на отца по-поежиему, словио хотел ему что-то сказать.

Петр стал на колени, склонился к сыну и обнял голову

— Ничего, инчего, родимый! — прошептал царевнч.— Мне хорошо, все хорошо. Будн воля Господия во всем. Отец припал устами к устам его. Но он уже ослабел

н поник иа руках его; глаза помутнлись, взор потух.

Петр встал, шатаясь.
— Умоет? — споосил он лейб-медика.

— Умретт — спросил он лено-медика.

— Может быть, до иочн выживет, — ответил тот. Все полбежали к наоко и повлекли его вои из палаты.

Петр вдруг весь опустнася, ослабел, присмирел н стал

послуш телн.

В сеиях застенка Толстой, заметив, что у царя рукн в крови, велел подать рукомойинк. Он стал покорио умываться. Вода порозовела.

Его вывели из крепости, усадили в шлюпку и отвез-

ан во дворец.

Толстой н Меншнков ие отходнан от царя. Чтобы заиять и развлечь, говорнан о посторониих делах. Он слушал спокойно, отвечал разумно. Давал резолюцин, подписывал бумаги. Но потом не мог вспоминть того, что делал тогда, как будто провел все это время во сие илл в обмороке. О сыне сам не заговарывал, точно забыл о ием вовсе.

Наконец, в шестом часу вечера, когда доиесли Толстому и Меишикову, что царевич при смерти, они должим были напомиить о нем государю. Тот выслушал рассеяино, как будто не понимал, о чем говорят. Одиако сел

опять в шлюпку н поехал в крепость.

Царевича переиесли из пыточной палаты в каземат на

прежнее место. Ои уже не приходна в себя.

Государь и министры пошли в комнату умирающего. Когда узнали, что ои ие причащался, то захлопотали, забегали с растериниям видом. Послали за соборным протопопом, о. Георгием. Он прибежал, запыхавшись, с таким же непутаниям видом, как у всех, тороплано вынул из дароиосицы запасные Дары, совершна глухую исповаль, поробормота, разрешительные моматвы, велел приподиять голову умирающего, подиес потир и лянцу к самым губам его. Но губы были сжаты; зубы крепко стиснуты. Золотая лянца у дарялась о них и ввенела в трепетной руке о. Георгия. На плат спадали капли крови. На ляцах у всех был ужас.

Вдруг в бесчувствениом лице Петра промелькиула

гневная мысль.

Он подошел к священнику и сказал:

Оставь! Не надо.

И царю показалось, или только почудилось, что уми-

рающий улыбнулся ему последнею улыбкою. В тот же самый час, как вчера, на том же самом месте, у нзголовья царевнча, солице осветнло белую стену. Белый

как лунь старнчок держал в руках чашу, подобную солнцу. Солице потухло. Царевич вздохнул, как вздыхают за-

сыпающие дети.

Лейб-медик пощупал руку его и сказал что-то на ухо Меншикову. Тот перекрестился и объявил торжественио: — Его высочество, государь царевич Алексей Петро-

вич преставился.
Все опустились на колени, кроме царя. Он был неподвижен. Лицо его казалось мертвее, чем лицо умершего,

## VIII

«В Россин когда-инбудь кончится все ужасным бунтом, и самодержавне падет, нбо миллноны вопнют к Богу против щаря»,— писал ганноверский резидент Вебер из Петербурга, извещая о смерти царевича.

«Кроипринц скончался не от удара, как здесь утверждают, а от меча или топора— доносил резидент императорский, Плейер.— В день его смерти никого не пускали в крепость, и перед вечером заперли ес. Голландский плотник, рабогавший на новой башие собора и оставшийся там на ночы незамеченным, вечером видел сверху, близ пыточного каземата, головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повнвальной бабие голландского резичента. Тело кроипринца положено в простой гроб из пло-хих досок; голова несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритъв».

Голландский резидент Яков де Би послал донесение Генеральным Штатам, что царевич умер от растворения

жил, и что в Петербурге опасаются бунта.

Письма резидентов, вскрываемые в почтовой конторе, представлялись царю. Якова де Ви схватили, привели в посольскую канцелярию и допрашивали «с пристрастием». Взяди за караул и голландского плотинка, работавшего на Петропавловском шпице, и тещу его, повивальную бабку.

В опровержении этих слухов, послано от имени царя русским резидентам при чужеземных дворах составленное Шафировым, Толстым и Меншиковым известие о кончине паревича:

«По объявлении сентенции суда сыну нашему, мы, яко отец, боримы были натуральным милосердия подвигом с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего с другой, - и не моган еще взять в сем многотоудном и важном деле своей оезолюции. Но всемогущий Бог, восхотев чоез Собственимо волю и поаведным Своим судом, по милости Своей. нас от такого сумнения и дом наш, и госудаюство от опасиости и стыла освоболити, поесек вчесащиего дия (писано июня в 27 день) его, сына нашего Алексея, живот, по приключившейся ему, при объявлении оной сентенции и обличении его столь ведиких против нас и всего государства преступлений, жестокой болезии, которая виачале была подобна апоплексии. Но, хотя потом он и паки в чистую память поищел и, по должности хонстианской. исповедался и причастился Св. Таин, и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими элесь сущими министом и сенатоом поншли, и ои чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас, со многими покаятельными слезами и раскаянием, нам принес и от нас в том прошение просил, которое мы, по христианской и родительской должности, и дали. И тако, он сего июня 26, около 6 часов пополудии, жизиь свою хоистиански скоичал».

Следующий за смертью царевича день, 27 июня, девятую годовщину Полтавы, праздиовали, как всегда: на крепости подияли желтый, с черивы орлом, триумфальный штандарт, служили обедию у Троицы, палили из пушек, пировали и потчовом дворе, а иочью — в Летием саду, на открытой галерее над Невою, у подножия петербургской Венус, как сказано было в релядии, довольно вессились, под звуки нежной музыки, подобной вздохам

любви из царства Венус:

### Покинь, Купидо, стрелы: Уже мы все не целы...

В ту же ночь тело царевича положено в гроб и перенесено из тюремного каземата в пустые деревянные хоромы близ комендантского дома в крепости.

Утром вынесено к Тронце, и «дозволено всякого чина аюдям, кто желал, приходить ко гробу его, царевича и

видеть тело его, и со оным прощаться».

В воскресенье, 29 июня, опять был праздник — тезоименитство царя. Опять служили обедию, палили из пушек, звоинли во все колокола, обедали в Летием дворце; вечером прибыли в адмиралтейство, где спущен был иовый фрегат «Старый Дуб»; на корабле происходила обычиая попойка; иочью сожжен фейерверк, и опять веселились довольио.

В поиедельник, 30 нюия, назначены похороны царевича. Отпевание было торжественное. Служили митрополит Рязанский, Стефан, епископ Псковский, Феофан, ще шесть архиереев, два митрополита палестниксих, архимандриты, протопопы, неромонахи, нероднаконы и восемнадцать приходских священинков. Присутствовали государь, государыми, министры, сенаторы, весь вониский и гражданский стан. Несметные толли народа окружали цекобвь.

Гроб, обитый черным бархатом, стоял на высоком катафалке, под золотою белою парчою, охраняемый почетиым караулом четырех лейб-гвардии Преображенского пол-

ка сержантов, со шпагами наголо.

У миогих сановинков головы болели от вчерашией попойки: в ушах звенели песин шутов:

Меня матушка плясамши родила, А крестили во царевом кабаке.

И в этот ясный летний день казались особенио мрачиыми тусклое пламя надгробных свечей, тихие эвуки надгробного пения:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

И зауиывно повторяющийся возглас днакона:

Еще молимся о упокоении души усопшаго раба Божия Алексия, и о еже проститися ему всякому прегрешению вольному же и невольному.

И гаухо замирающий вопаь хора:

Надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа!

Кто-то в толпе вдруг заплакал громко, и содрогание проиеслось по всей церкви, когда запелн последнюю песны: Зояще мя безгласия и безарыхания, поцилите, вси любя-

щие мя, и целуйте мя последним целованием.

Первым подошел прощаться митрополит Стефаи. Стапервым подошел на ногах. Его вели под руки два протодиакона. Он подсловал царевича в руку н в голову, потом наклоинлея и долго смотрел ему в лицо. Стефаи хоронил в нем все, что любил — всю старину Московскую, патриаршество, свободу и величие древней церкви, свою последиюю издежду— «надежду Российскуму Рос-

После духовных по ступеням катафалка взошел царь. Анцо его было такое же мертвое, как все последние дни.

Он взглянул в лицо сына.

Оно было светло и молодо, как будто еще просветлело и помолодело после смерти. На губах улыбка говорила:

все хорошо, будн воля Господня во всем.

И в неподвижном лице Петра что-то задрожало, задвигалось, как будто открывалось с медленным, страшным усилием — наконец, открылось — и мертвое лицо ожнло, просветлело, точно озаренное светом от лица усопшего.

Петр склонился к сыну н прижал губы к холодным губам его. Потом подима глаза к небу — все увидели, что он плачет — перекрестился и сказал:

Будн воля Господня во всем.

Он теперь знал, что сын оправдает его перед Вечным Судом и там объяснит ему то, чего не мог понять он здесь: что значит — Сын и Отец.

IX

Народу объявили так же, как чужеземным дворам,

что царевнч умер от удара.

Но народ не поверил. Один говорили, что он умер от побоев отца. Другие покачивали головами соминителью: «Скоро-де это дело сасалаось!», а ниме утверждали прямо, что, вместо царевича, положено в гроб тело какогото лейб-гвардин сержанта, который лицом похож на него, а сам царевич, будто бы, жив, от отца убежал не то в скиты за Волгу, не то в степные станицы, «на вольные реки», и там скрывается.

Через несколько лет, в Яменской казачьей станице, на реке Бузулук, появнася некий Тимофей Труженик, по виду нищий бродяга, который на вопросы: кто он и отку-

да? — отвечал явно:

 С облака, с воздуха. Отец мой — костыль, сума матушка. Зовут меня Труженик, понеже тружусь Богу на дело великое.

А тайно говорил о себе:

— Я не мужик н не мужичий сын; я орел, орлов сын, мне орлу н быть! Я — царевич Алексей Петрович. Есть у меня на спине крест, а на лядвее ишпага родимая...

И другие говорнаи о нем:

 Не простой он человек, и быть ему такому человеку, что потрясется вся земля!..

И в ярлыках подметных, которые рассылались от него по казачым станицам, было сказано:

<sup>«</sup>Благословен есн Боже наш! Мы, царевич Алексей

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> На бедре (церковнослав.).

Петрович, идем искать своих законов отчих и дедовских, и на вас, казаков, как на камениую стену покладаемся, дабы постояли вы за старую веру и за черив, как было при отцах и дедах наших. И вы, голытьба, бурлаки, босяки бесприютиме, где нашего гласа не заслышите, идите до нас дению и нощно!»

Труженик ходил по степям и собирал вольницу, обещая «открыть Городище, в коем есть знамение Пресвятым Богородицы, и Евангелие, и Крест, и знамена царя Александра Македоиского; и он, царевич Алексей Петрович, будет по тем знамемам царствовать; и тогда придет комец века и наступит Антикрист; и сразится он, царевич, со всею силой вражьей и с самим Антикристом».

Труженика схватили, пытали и отрубили ему голову

как самозванцу.

Но народ продолж л верить, что истиниый царевич Алексей Петрович, к. да придет час его,— явится, сядет на отчий престол, бояр переказнит, а чериь помилует.

Так для народа остался он и после смерти своей «на-

деждой Российскою».

#### Х

Окончив розыск о царевиче, Петр 8 августа выехал из Петербурга в Ревель морем, во главе флота из 2 военниях судов. Царский корабль был новый, исдавио спущенний с Адмиралтейской верфи, девяностопушечный фретат «Старый Дуб» — первый корабль, построенияй по чертежам царя, без помощи иноземцев, весь из русского леса, одими русскими мастерами.

Однажды вечером, при выходе из Финского залива в Балтийское море, Петр стоял на корме у руля и правил.

Вечер был иснастивий. Тажкине, черивые, словно железиме, тучи громоздились инзко иад тяжкими, черимым, тоже словно железными гребиями воли. Была сильная качка. Бледиые клочья пены мелькали, как бледиые руки вростно грожащих призраков. Порою волим перехлестывали за борт и дождем соленых брызг окачивали всех, стоявших на палубе, и болыше всех царя-кормчего. Платье из мем вымокло: деляная сырость проинзывала; ледяной ветер бил в лицо. Но, как всегда на море, он чувствовал себя бодрым, сильным и радостиым. Смотрел пристально в темијую даль и твердою рукою правил. Все исполниское тело фредтаг дрожало от изписка воли, ио крепок был «Старый Дуб» и слушался руля, как добрый конь — узды, прытал с вольны на волму, иногда опускался, как будто имоял, в седые пучины — казалось, не выныриет, — но

каждый раз вылетал, торжествующий.

Пето думал о сыне. В первый раз думал обо всем, как о поощлом — с великою гоустью, но без стоаха, без муки и раскаяния, чувствуя и здесь, как во всей своей жизии. волю Вышиих Судеб. «Велик, велик, да тяжеленек Петр и не валохиуть пол ним. Стоном стонет земля!» — вспомимансь ему слова сына перед Сенатом.

«Как же быть?—думал Пето.—Стоиет, небось, наковальия под молотом. Он, царь, и был в руке Господней молотом. который ковал Россию. Он разбудил ее страшным ударом. Но если бы не он, спала бы она и доныне сном смертным».

И что саучилось бы, останься паревич в живых?

Раио или поздио, воцарился бы, возвратил бы власть попам, да старцам, длинным бородам, а те повериули бы иазад от Европы в Азию, угасили бы свет поосвещения и погибла бы Россия.

 Будет шторм! — молвил старый голданиский шкипео, подходя к цаою.

Гот инчего не ответил и продолжал смотреть пристально вдаль.

Быстоо темиело. Чериме тучи спускались все ниже и . ииже к чеоиым волиам.

Влоуг, на самом коаю неба, сквозь узкую шель из-под

туч, сверкиуло солице, как будто из раны брызнула кровь. И железные тучи, железные волны обагрились кровью. И чудно, и стращио было это кровавое море.

«Кровь! Кровь!» - подумал Петр и вспомина проро-

чество сына:

«Кровь сына, кровь русских царей ты, первый, на плаху прольещь — и падет сия кровь от главы на главу до последних царей, и погибиет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию!»

 Нет. Госполи! — опять, как тогла, перед старой иконой с темиым Ликом в териовом венце, модился Пето. мимо Сына Отцу, который жертвует Сыном.— Накажи

меня, Боже, — помилуй Россию!

 Будет шторм! — повторил старый шкипер, думая, что царь не расслышал его. — Говорил я давеча вашему величеству — лучше бы вериуться назад...

Не бойся. — ответил Пето с улыбкою. — Коепок наш

иовый корабль: выдержит бурю. С нами Бог!

И твердою оукою правил Кормчий по железиым и кровавым волиам в неизвестную даль.

Солице зашло, наступил мрак, и завыла буря.

# ЭПИЛОГ

## ХРИСТОС ГРЯЛУШИЙ

 Не истиниа вера наша — и постоять не за что. О, если бы нашел я самую истиниую веру, то отдал бы за нее плоть свою на мелкие части раздробить!

Эти слова одного странинка, который прошел все веры и ии одной не принял, часто вспоминал Тихон в своих долгих скитаниях, после бегства из лесов Ветлужских, от Красной Смерти.

Однажды, позднею осенью, в Нижегородской Печерской обители, где остановился он для отдыха и служил кингописпем, один из монахов, о. Никодим, беседуя с иим иаелине о веое, сказал:

— Знаю, чего тебе надо, сынок, Живут на Москве люди умиые. Есть у них вода живая. Той волы напившись, жаждать не будешь вовек. Ступай к инм. Ежели сподобищься, откроют они тебе тайиу великую,...

Какую тайну? — спросил Тихои жадио.

— А ты не спеши, голубок, — возразил монах строго и дасково. — поспешищь, дюдей насмешищь, Ежели и впоямь хочешь тайие той понобщиться, искус модчания прими. Что ии увидишь, ии услышишь, — знай, молчи, ла помалкивай. Не бо водгом Твоим тайни повем, ни лобзание Ти дам, яко Ичда. Разумеешь?

— Разумею, отче! Как мертвец, безгласен буду... Ну. дадио. — прододжал о. Никодим. — Дам я тебе

гоамотку к Парфену Парамонычу, куппу Сафьянникову, мукой на Москве тоогует. Отвезещь ему поклон мой, да гостинчик махонький, морошки керженской моченой кадушку. Кумовья мы с ним старые. Он тебя примет. Ты по счетной части горазд, а ему такого молодца в лавку надобио... Сейчас пойдешь, что ль, аль до весны погодишь? Время-то скоро зимиее. А у тебя одежишка плохенькая. Как бы не замерз?

— Сейчас, отче, сейчас! — Ну. с Богом, сынок!

 О. Никодим благословил Тихона в путь и дал ему обещанную грамотку, которую позволил прочесть:

«Возлюблениому брату во Христе, Парфену Парамо-

Се — отрок Тихон. Черствым хлебом не сыт, пирожков хочет мягоньких. Накорми голодного. Мир вам всем н радость о Господе.

Смиренный о. Никодим»

По зимнему первопутку, с Макарьевским рыбным обозом, отправился Тихон в Москву.

Мучные лавки Сафъянникова находились на углу Тре-

тьей Мещанской и Малой Сухаревой площади.

Здесь приняли Тихона, иесмотря на письмо о. Никодима, подозрительно. Назначали на непытание подручным к дворинку для черной работы. Но вядя, что он мальй трезвый, усердный и хорошо умеет считать, перевели в лавку и засадили за счетные книги.

Лавка была как лавка. Покупалн, продавалн, говорнли об убытках и поибылях. Иногда только шептались о чем-

то по углам.

Однажды Митька крючник, простодушный, косолапый великан, весь обсыпанный белою мучною пылью, таская на спине кули, запел при Тихоне странную песню:

> Как у нас было на святой Руси, В славной витуше, каменной Москве, Во Мецанской Третьей улице — Не два сольянивае сокаталька. Тут два гостя ликовалься: Покловител гость Иван Тимофеевич Данила Филлиповичу: Тим добро, сударь, помаловал В мою двускую палатушку Хлеба с сложь покушати. И я рал тебя послушати. На госта поста пост

— Митя, а Митя, кто такие Данило Филиппович да

Иван Тимофеевич? — спросна Тихон.

Застигнутый врасплох, Митька остановился, согнувшись под тяжестью огромного куля и выпучил глаза от удивления:

— Аль Бога Саваофа да Христа не знаешь?

— Как же так Бог Саваоф, да Христос на Третьей Мещанской улице?.. — посмотрел на него Тихон с еще большим уливлением.

Но тот уже спохватнася н, уходя, проворчал угрюмо:

Миого будешь знать, рано состаришься...

Вскоре после того у Митъки сделалась ломота в пояснице — должно быть, надорвался, таскавши кулл. Целлы дин лежал он в своей подвальной каморке, стонал и охал. Тихон посещал большого, поил шалфейной настойкой, изтирал камфарным духом на другими зельями от знакомого немца-аптекаря и, так как в подвале было сыро, то перевел Митьку в свою теплую светелку во втором жилье над главиым амбаром. У Митъки сердце было доброе. Он привязался к Тихону и стал беседовать с инм откровениес.

Из этих бесса, а также на песеи, которые певал ои при нем, узнал Тихои, что в начале цараствования Алексея Михайловича, в Муромском уезде, в Стародубской волости, в приходе Егорьевском, близ деревень Михайлицы и Бобывиния, на гору Городниу, перед великим собранием людей, «сокатил» на колеснице отненной, с анголодь Бог Саваоф. Ангелы взлетели и а иебо, а Господь Бог Саваоф. Ангелы взлетели и и иебо, а Господь Остался на земле, весилися в пречистую плоть Данилы Филипповича, беглого солдата, а мужика оброчного, Ивана Тимофеевича, объяван с люно Единородиым, Инсусом Христом. И пошли они ходить по земле в образах инщенских.

Бегая от гонителей, терпели холод и голод, укрывались вые парежной, в стогах соломы. Однажды спрятала их баба в подполье скотной избы. На полу стоял теленок и намочил— «мокро полилося под подданило Фильппович, увидея то, сказал Ивану Тимофеевичу: тебя замочит!— а тот отвечал: чтобы Царя-то ие замочило!»

Последние годы жили они в Москве, на Третьей Мещанской, в особом доме, который назваи Сионским. Тут оба скончались и возиеслись на небеса во славе.

После Ивана Тимофеевича так же, как до него, «открывальсь» многие хрясты, «нбо Господь нигде так любевио обитать не желает, как в пречистой плоги человеческой, по реченному: вы есте храм Боіз живоїю. Бог тогда Христа рождает, когда все умирает. Христос во единой плоти подвиг свой кончил, а в других плотях иачинает.

— Значит, много христов? — спросил Тихон. — Дух един, плотей много,— отвечал Митька.

— И ныне есть? — продолжал Тихон, у которого сердце вдоуг замеоло от поедчувствия тайны.

Митька модча кивнул головою.

— Гле же Ои?

— Не пытай. Сказать не можио. Сам увидишь, ежели сподобишься...

И Митька замолчал, как воды в рот набрал.

Не бо врагом Твоим тайну повем — вспомнил Тнхон. Несколько дней спустя, сидел он вечером в лавке над счетными кингами.

Вечер был субботиній. Торговля уже кончилась. Но подъекал новый обоз, и кріючиния таксьаль кули с подвод. В отворявшуюся дверь врывались клубы морозного пара, скрип шагов по снегу и вечерний благовест. Снежные белые крыши черных бревенчатых домиков Третъей Мещанской светились долгим и ровным, розовым светом на ясном, золотнсто-лиловом небе. В лавке было темно; только в глубине ее, среди наваленных до потолка мучных кулей, перед образом Николы Чудотворца теплилась лампадка.

Парфеи Парамоныч Сафьянников, толстый, белобородый, красионосый старик, похожий на дедушку-Мороза, и старший приказчик Емельян Ретняой, сутульй, рыжий, лысый, с безобразным и умным лицом, напоминавшим древною маску Фавна, пили горячий сбитель и слушали рассказы Тихона про житие старцев заволжских.

 — А ты, Емельян Иваныч, как мыслишь, по старым, аль новым книгам спастнсь надлежит? — спроснл Тихон.

 Жил-был человек на Руси, Данилой Филипповичем звать,— произнес Емельян, усмехаясь,— читал кинги, читал, все прочел, а толку, видит, мало — собрал къ в куль, да бросил в Волгу. Ни в старих-де кингах, ни в новых нет спасения,— а ижива единая.—

> Кинга золотая, Книга животная,

Книга голубиная — Сам Сударь Дух Святой!

Последние слова он спел на тот же лад, как Митька певал свои стоанные песин.

— Где ж эта кинга? — допытывался Тихои робко н жадио.

— А вон, гляди!

Он указал ему в открытую дверь на небо.

Вот тебе и киига! Солиышком, что перышком златым, сам Господь Бог пишет в ией словеса жизни вечной. Как прочтешь их, — постигиешь всю тайиу иебесиую и тайиу земиую...

Емельяи посмотрел на него пристально, и от этого взора стало вдруг Тихону жутко, как будто заглянул он

в бездоино-прозрачную темную воду.

A Емельян, перемигиувшись с хозяниюм, внезапно умолк.

— Так зиачит ии в старой, ии в иовой церкви иет спасения? — заговорил поспешио Тихои, боясь, чтобы ои

совсем ие замолчал, как давеча Митька.
— Что ваши церкви? — пожал Емельяи плечами пре-

по вышь дермен — полак лексови плучаем празрительно. — Мурашиные гиезда, синагоги ветхие, толкучки жидовские! Воры рубили, волы возили. Благодать-го вся у вас окаменела. Духом была и огием, стала дорогим каменьем, да золотом на иконах ваших, да ризах поповских. Очерствело слово Божие, сухарями стало черствыми — ие сжуещь, только зубы обломаещы!

И наклонившись к Тихону, прибавил шепотом:

- Есть церковь истиниям, новая, тайная, светлица светлая, из кипариса, барбариса и аниса срубленияя, горинца Сионская! Не сухарей тех черствых, а пирожков горяченьких, да мягоньких, прямо из печи там кушают—слов живых из уст пророческих; там веселие райское, небесное, пиво духовное, о нем же церковь поет; приилите, пиво пием новое, нетления источник, из гроба одождивши Христа.
- То-то пивушко! Человек устами ие пьет, а пьяи живет,— воскликнул Парфеи Парамоныч и, вдруг закатив глаза к потолку, фистулою иеожиданию тонкой запел вполголоса:

Варил пивушко-то Бог, Затирал Святой Дух...

И Ретивой, и Митька подпевали, подтягивали, притопывали в лад иогами, подергивали плечами, словио подмывало их пуститься в пляс. И у всех троих глаза стали пъямые.

> Варил пивушко-то Бог, Затирал Святой Дух, Сама Матушка сливала, Вкупе с Богом пребывала; Святы ангелы носили, Хеоувимы разиосили.

Тихону казалось, что до него доносится топот бесчисленных ног, отзвук стремительной пляски, и было в этой песие что-то пьяное, дикое, страшное, от чельное, от чельное, от чельное, дикое, страшное, от чельное, от меть выпольных вышей выпольных вышения выпольных вышений выпольных вышений выпольных выстать выстать выстать выстать выпольных выпольных выпольных выпольных выст

Но сразу, так же виезапно как начали, умолкли все

трое.

Емельян стал просматривать счетные книги. Митька подиял сброшенный куль и понес дальше, а Парфен Парамоныч провел рукою по лицу, как будто стирая с него что-то, встал, зевиул, лениво потягиваясь, перекрестна рот и протоворил обмиковенным хозяйским голосом, каким, бывал, каждый вечер говаривал:

— Ну, молодцы, ступай ужниать! Щн да каша про-

стыиут.

И опять лавка стала, как лавка — словно ничего н не было.

Тихои очиулся, тоже встал, но вдруг, точно какая-то сила бросила его на пол — весь дрожащий, бледный, упал

на колеин, протянул руки и воскликиул:

 Батюшки родимые! Сжальтесь, помилуйте! Мочи моей больше нет, истомилась душа моя, желая во дворы Господин! Примите в общение святое, откройте мие тайну вашу великую!..

— Вишь, какой прыткий!— посмотрел на него Емельян со своей хитрой усмешкой.— Скоро, брат, сказка скаямвается, да не скоро дело делается. Надо сперва спросить Батюшку. Может, и сподобишься. А пока ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами— знай, молчи да помалкивай.

И все пошли ужинать, как ни в чем не бывало.

Ни в этот день, ни в следующий ие было речи ни о каких тайнах. Когда Тихои сам заговаривал, все молчали и глядели на иего подозрительно. Словно какая-то завеса приподнялась перед ини и тотчас вновь опустилась. Но он уже ие мог забить того, что видел.

Был сам не свой, ходил, как потерянный, слушал н не понимал, отвечал невпопад, путал счеты. Хозянн браннл его. Тихои боялся, что его совсем прогонят из лавки.

Но в субботу, ровио через иеделю, поздно вечером, когда он сидел у себя в светелке один, вошел Митька.

Едем! — объявна он поспешно и радостно.

— Куда?

К Батюшке в гости.

Не смея расспрашнвать, Тихон торопливо оделся, сошел вниз и увидел у крыльца хозяйские сани. В них сидел Емельяи и Парфен Парамоныч, закутанный в шубу. Тихон примостился у ног их. Митька сел на облучок и они понеслись по ночным пустынным удицам. Ночь была тихая, светлая. Луна — в чешуе перламуторвых тучек. Переехали по льду через Москву-реку и долго кружили по глухим переулкам Замоскворечья. Наконен, мелькичан в аунной мгае, среди снежного поля, мутно-розовые, с белыми зубцами и башиями, стены Доиского монастыоя.

На углу Донской и Шабельской слезли с саней. Митька въехал во двор и, оставив там сани с лошадьми, вериулся. Пошли дальше пешком вдоль длинных, покривившихся, заиесенных сиегом, заборов. Завериули в тупик. где по колено увязли в снегу. Подойдя к воротам о двух шитках с железиыми петлями, постучались в калитку. Им отворили не сразу, сперва окликиули, кто и откула. За калиткой был большой двоо со многими службами. Но, кроме старика-привратинка, коугом ин души — ин огия, ин дая собаки — точно все вымердо. Лвор кончидся, и они стали пробираться узенькою, хорошо протоптанною тропинкою, между высокими сугробами сиега, по каким-то задворкам, не то пустырям, не то огородам. Пройдя вторые ворота, уже с незапертою калиткою, вощли в плодовый сад, где яблони и вишни белели в снегу, как в весением цвету. Быда такая тишина, словно за тысячи веост от жилья. В коипе сала вилелся большой, леоевянный лом. Взошли на комльно, опять постучались, опять изиутри окликиули. Отворил угрюмый малый в скуфейке и долгополом кафтане, похожий на монастырского служку. В просторных сенях висело по стенам, лежало на суидуках и лавках миого верхиего платья, мужского и жеиского, простые тулупы, богатые шубы, старинные русские шапки, новые немецкие тоехуголки и монашеские клобуки. Когда вошелине сияли шубы. Ретивой спросил Тихо-

иа трижды:

 Хочешь ли, сыие, причаститься тайие Божьей? И Тихои трижды ответил: — Хочу.

Емельян завязал ему глаза платком и повел за руку, Долго шли по бесконечным переходам, то спускались, то полымались по лестинцам.

Наконец, остановившись, Емельян велел Тихону раз-

деться донага и надел на него длиниую, полотияную рубаху, на ноги нитяные чулки без сапог, произнося слова Откоовения:

Побеждаяй, той облечется в ризы белыя.

Потом пошли дальше. Последняя лестинца была такая крутая, что Тихон должен был держаться обенми руками за плечи Митьки, шедшего впереди, чтоб не оступиться сослепу.

Пахнуло земляною сыростью, точно из погреба, или подполья. Последняя дверь отворилась, и они вошли в жарко натопленную горинцу, где, судя по шепоту и шелесту шагов, было много народу. Емельям велел Тикому стать да колени, трижды поклоинться в землю и произно-

сить за ним слова, которые говорил ему на ухо:

— Клянусь душою моею, Богом и страшиым судом Его претерпеть кнут и огонь, и топор, и плаху, и всякую мук и смерть, а от веры святой ие отречься, и отом, что увижу, или услышу, инкому ие сказывать, ин отцу родному, ин отцу духовному. Не бо врагам Твоим тайну повем, ни лобавние Ти дам, яко Идла. Аминь.

Когда ои кончил, усадили его на лавку и сияли с глаз

повязку.

Ом' увидел большую инзкую комнату; в углу обрава; перед инми множество горящих свечей; на белой штукатурке стен — темные пятна сырости; кое-где даже струйки воды, которая стекала с потолка, просачиваясь в щели меж черних просмоленимх досок. Было душно, как в бане. Пар стоял в воздухе, окружая пламя свечей туманною радугой. На лавках по стенам сидели мужчины с одной стороны, с другой — женщины, все в одинаковых длиних белых рубажах, видимо, надетых прямо на голое тело и в интяных чулках без сапог.

— Царица! Царица! — пронеслось благоговейным ше-

потом.

Открылась дверь и вошла высокая стройная женщина в чериом платье и с бедым платком на годове. Все встали и поклоиндись ей в пояс.

— Акулина Мокеевна, Матушка, Царица Небесная! —

шепнул Тихону Митька.

Женщина прошла к образам и села под инми, сама как образ. Все сталн подходить к ией, по очереди, клаияться в ноги и целовать в колено, как будто прикладывались к образу.

Емельян подвел Тихона и сказал:

Изволь крестить, Матушка! Новенький...

Тихон стал на колени и поднял на нее глаза: она была смугла, уже не молода, лет под сорок, с тонкими морщинками около темиых, словно углем подведенных век, с густыми, почти сросшимися, черными бровями, с черным пушком над верхией губой — «точно цыганка, аль черкешенка», полумал он. Но когда она глянула на него своими большими тускло-черными глазами, он влоуг поиял, как она хороша.

Трижды перекрестила его Матушка свечою, почти ка-

саясь пламенем лба, гоуди и плеч.

 Во имя Отпа и Сына и Луха Святого, коещается оаб Божий Тихон Лухом Святым и огнем!

Потом легким и быстрым, видимо, давно привычным лвижением, оаспахиула на себе платье, и он увидел все ее прекрасное, юное, как у семнадцатилетней девушки. золотисто-смуглое, точно из слоновой кости точеное, тело.

Ретивой подталкивал его сзади и шептал ему на ухо: — Цедуй во чоево поесвятое, да в сосны поечистые

Тихои потупна глаза в смушеньи.

 Не бойся, дитятко! — проговорила Акулина с такою ласкою, что ему почуднлось, будто бы слышнт он голос матери и сестры, и воздюбленной вместе.

И вспоминлось, как в дремучем лесу у Круглого озера. целовал он землю и глядел на небо, и чувствовал, что земля и небо — одно, и плакал, и молнася:

Чудная Царица Богородица, Земля, земля, Мати сырая!

С благоговением, как образ, поцеловал он трижды это поекоасное тело. На него повеяло стоашным запахом: дукавая усмешка поомедькиуда на губах ее - н от этого запаха и от этой усмешки ему стало жутко.

Но платье запахнулось — н опять сидела она перед ним, ведичавая, строгая, святая — нкона среди нкон.

Когла Тихон с Емельяном вернулись на прежнее место, все запели хором, по-церковному, уныло и протяжно:

Дай нам, Господи, Исуса Христа, Дай нам, Сударь, Сына Божия, И Святого Духа Утешителя!

Умолкли на минуту; потом начали снова, но уже другим, веселым, быстрым, словно плясовым, напевом, притопывая ногами, понхлопывая в далоши — и у всех глаза стали пьяные.

Как у нас на Дону Сам Спаситель во дому. И со ангелами. Со архангелами, С херувимами, Сударь, С серафимами И со всего Силого Небесного Вдруг вскочил с лавки старик благообразного постиого вида, какнх пншут на иконах св. Сергия Радонежского, выбежал на середину горинцы и начал кружнться.

Потом девушка, лет четырнадцати, почти ребенок, ио уже беременная, тоиенькая как тростника, с шеей длииной, как стебель цветка, тоже вскочила и пошла кругом,

плавно, как лебедь.

— Марьюшка-дурочка,— указал на нее Емельян Тихону,— немая, говорить не умеет, только мычит, а как Дух накатит, поет что твой соловушко!

Девушка пела детским, как серебро звенящим голосом:

Полио, пташечки, сидеть, Нам пришла пора лететь Из острогов, из затворов, Из темиччымих запоров,

И махала рукавами рубахи, как бельми крыльями. Парфен Парамоным сорвался с лавки, словио вихрем подквачений, подбежал к Марьюшке, взял ее за руки в завертелся с нею, как бельй медвель со Систурокум Никогда ис поверы, бы Тихон, чтоб эта грузная туша могла плясать с такою воздушною легкостью. Кружась, как волчок, заливался он, пел своего тонкой фистульою:

На седьмом на небеси Сам Спаснтель закатал. Ай, душки, душки, душки! У Христа-то башмачки, Ведь сафьяненькие, Мелкосторченные!

Все новые и новые начинали кружиться.

Плясал, н не хуже других, человек с деревяшкой вместо иоги — как узиал впоследствии Тихои — отставной

капитан Смурыгии, раисиный при штурме Азова.

Низенькая, кругленькая тетка, с почтениыми седыми буклями, княжиа Хованская вертелась, как шар. А рядом с нею долговявый сапомный мастер, Яшка Бурдаев прыгал, высоко вскндывая руки и ногн, кривляясь и корчась, как тот огромный вялый комар, с ломающимися иогами. которого зорят караморой, и выкоикнява:

> Поплясахом, погорахом На Сионскую гору!..

Теперь уже почти все плясали, не только в «одиночку» и «всхватку» — вдвоем, ио и цельми рядами — «стеночкой», «угольшком», «крестиком», «кораблем Давидовым», «цветочками и ленточками». — Сими различными круженьями, — объясиял Емель и Тикоиу, — изоражаются пляски небесные аителов и архаителов, парящих вкруг престола Божия, маканьем же рук, — мановенье крыл аительских. Небо и земля едино суть: что на небеси горе, то и на земле изау.

Пляска становилась все стремительней, так что викрь наполняя горинцу, и, казалось, не сами они плящут, а какая-то сила кружит их с такой быстротою, что ие видно было лиц, на голове вставяли дабом волосьи, рубажим раздувались, как трубы, и человек превращался в белый всотяшнийся столо.

Во время кружения, один свистели, шипели, другие гоготали, кричали неистово, и казалось тоже, что не сами они, а кто-то за них комчит:

Накатил! Накатил! Дух, Свят, Дух, Кати, кати! Ух!

И падали на пол, в судорогах, с пеною у рта, как бесноватые, и пророчествовали, большею частью, впрочем, невразумительно. Иные в изнеможении останавлявались, с лицами красивым как кумач, или белыми как полотис, пот лил с инх ручвями; тео вытирали полотенцами, выжимали мокрые насквозь рубахи, так что на полу стояли лужи; это потение навывалось «банею пакибытия». И едва успев отдышаться, опять пускались в пляс.

Вдруг все сразу остановились, пали ииц. Наступила тишина меотвая, и, так же как давеча при входе Царицы,

проиеслось благоговейнейшим шепотом:
— Царь! Царь!

— царьі цары: Вошел человек лет тридцати в белой длиниой одежде из ткани полупрозрачной, так что сквозило тело, с жено-подобимы лицом, таким же нерусским, как у Акулины Мокеевим, но еще более чуждой и необычайной предести. Туког одомо с ими жежвинего. Туког одомо с ими жежвинего.

Митьку.
— Христос Батюшка! — ответил тот.

Тихои узиал потом, что это беглый казак, Аверьянка Беспалый, сын запорожца и пленной гречанки.

Батюшка подошел к Матушке, которая встала перед иим почтительно, и «поликовался» с иею, обиял и поцеловал трижды в уста.

Потом вышел на середину горинцы и стал на небольшое круглое возвышение из досок, вроде тех крышек, которыми закрываются устья колодцев.

Все запели громогласио и торжественио:

Растворимися седьмые небеса,
Сокатилися элатые колеса,
Золотые, сще огиениме с
Сударь Дух Святой покатывает.
Под ним белый конь не прост,
У коня жемчужный хвост,
Очи камень маргарит,
Счи камень маргарит,
Накатил! Накатил!
Дух, Свят, Дух,
Кати, кати! Ух.

Батюшка благословил детушек — и опять началось кружение, еще более неистовое, между двумя недвижиными пределами — Матушкой на самом краю и Батюшкой в самом средоточни вертящихся кругов. Батюшка изредка медленно взмахивал руками, и при каждом взмахе ускорядась плакса. Слашались нечеловеческие крики.

— Эва́-эво́! Эва́-эво́!

Тихону вспомилось, что в стариниых латинских комментариях к Пасанию читал ои, будто бы древине выкхи и выклаких привестивовалы бога Дионка почти одновнучными криками: «Эван-Эво!» Каким чудом проинкли, словно просчинась вместе с подземными водами, эти тайны умершего бога с вершин Киферона в подполья Замосквореники задвороков?

рецких задворков?
Он смотрел на крутящийся белый смерч пляски и минутами терял сознание. Время остановилось. Все исчезло.
Все цвета слились в одну белизну — казалось, в белую

бездиу белые птицы легят. И инчего иет — его самого нет. Есть только белая бездиа, белая смеоть.

Он очнулся, когда Емельян взял его за руку и сказал:

— Пойдем!

Хотя свет дневной не проинкал в подполье. Тихои чувствовал утро. Догоревшие свечи коптии. Духота была нестерпимая, смрадная. Лужи пота на полу подтирали ветошками. Радение кончилось. Царь и царица ушли. Один, пробиралеь в ывходу, шатаясь и держась за стены, полази, как сониые мухи. Другие, свалившись на пол, спали мертвым сном, похожим на обморок. Иные сидели на лавках, попурив головы, с такими лицами, как у пьяных, которых тошнит. Словно белые птицы упали на землю и расшиблись до смеоти.

С этого дня Тихои стал ходить на все радения. Митька научил его плясать. Сначала было стыдно, но потом он привык и так пристрастился к пляске, что не мог без нее жить.

Все иовые и иовые тайиы открывались ему на раде-

Но порой казалось, что самую главиую и страшиую тайиу от иего скрывают. По тому, что видел и слышал, догадывался ои, что братья и сестры живут в плотском общении.

— Мы — херувимы иежсиимые, в чистоте живем огиеиной, — говорили оии. — То ие блуд, когда брат с сестрой в любви живут Христовой, истиниой, а блуд и сквериа — брак церковный. Ои пред Богом мерзость, пред людьми дерзость. Муж да жена — одма сатана, проклятые гиверацики; а дети — осколки, щенята поганые!

Детей, рожденных от мужей неверных, матери подкидывали в бани торговые, или убивали собственными руками.

Однажды Митька простодущио объявил Тихону, что живет с двумя родными сестрами, монашками из монастыря Новодевичьего; а Емельяи Иванович, пророк и учитель, с тоннадиатью женами и девками.

— Которая у иего на духу побывает, та с иим и

живет.

Тихои был смущеи этим призианием и после того несколько дией избегал Ретивого, не смел глядеть ему в глаза.

Тот, заметив это смущение, заговорил с ним наедине

ласково:

— Слушай-ка, дитятко, открою тебе тайну великую Ежели хочешь быть жив, умертви, Господа ради, не токмо плоть свюю, ио и душу, и разум, и самую совесть. Обиажись всех уставов и правил, всех добродетелей, поста, воздержания, девства. Обнажнос камой святости. Сойди в себя, как в могилу. Тогда, мертвец таниственный, воскресиешь, и вселится в тебя Дух Святый, и уже не лишишься Его, как бы ни жил и что бы ни делал...

Безобразное лицо Ретивого — маска фавиа — светилось таким дерзиовением и такою хитростью, что Тихоиу стало страшио: не мог ои решить, кто перед ним — пророк

или бесиоватый?

— Аль о том соблавияешься, — продолжал тот еще ласковей. — что творим блуд, как лоди о нас говорят? Змаем, что иесходим дела иаши многие с праведиостью вашей человеческой. Да как иам быть? Нет у нас воли своей. Дух нами действует, и самые иеистовства жизии нашей суть иепостижный путь Промысла Божия. Скажу о себе когда с девами и жешами имею соитие,— совесть меня в том отнюдь не обличает, ио паче радость и сладость в сераце килят иесказанные. Сойди с иебес ангел тогла и скажи: не так-де живешь, Емельи! — и то не послушаю. Бог мой мену оправдал, а вы кто судите? Грех мой внаете, а милости Божней со мною не знаете. Вы скажете: кайся.— а я скажу, не в чем. Кто пришел, тому не нужно, что прошел. На что нам ваша праведность? Пошли нас в ад — и там спасемея; всели в рай — и там радости больше не встретны. В пучине Духа, яко камень в море, утопаем. Но от внешних танмся: сего ради, ниде и подуриваем, дабы совсем-то не узнаяли... Так-то. милельный!

Емельян смотрел в глаза Тихону, усмехаясь двусмысленно, а тот испытывал от этнх слов учителя такое чувство, как от кружения пляски: точно летел и не знал,

куда летит, вверх или вниз, к Богу или к черту.

Однажды Матушка в конце радения, на Вербной иедея, раздала всем пучки вербы и святые жтутнки, свернутые из узики полотеце. Братья спустили рубаки по пояс, сестры — сзади тоже по пояс, а спереди по груди, и пошли кругом, ударяя себя розгами и святыми жтутиками, одии с громкой песней:

Богу порадейте, Плотей ие жалейте! Богу послужите, Марфу ие щадите!

Другие с тихим свистом: Хлыщу, хлыщу, Христа ищу!

Били себя также завериутыми в тряпки железными ядрами, подобнем пращей; резались иожами, так что кровь текла, и, глядя на Батюшку, кликали:

— Эва́-эво́! Эва́-эво́!

Тихон ударял себя жгутиком, и, под ласковым взором Акулины Мокеевны, которая, казалось ему, гладит на него, на него одного, боль от ударов была чем острее, тем сладостией. Все тело истанвало от сладости, как воск от огия, и ои хотел бы истаять, стореть до коица перед Матушкой, как свеча перед образом.

Вдруг свечи стали таснутъ, одна за другой, как будто потушенные вихрем пляски. Погасли все, наступила тъма и так же, как некогда в срубе самосожженцев, в ночь перед Красиюю Смертью, посъвщались шепоты, шорохи, шелесты, поцелун и взадохи любви. Тела с телами сплетались, как будто во тъме шевелилось одно исполниское тело со миогими членами. Чън-то жадиве цепкие руки протянулись к Тихону, скватили, повалили его.

— Тишенька, Тишенька, миленький, женишок мой, Христосик возлюбленный! — услышал он страстный шепот и узиал Матушку.

Ему казалось, что какне-то огромные насекомые, пау-

ки и паучихи, свившись клубом, пожирают друг друга в чудовищиой похоти.

Он оттолкнул Матушку, вкочил, хотел бежать. Но с каждмм шагом наступал на голме тела, давил их, скользил, спотыкался, падал, опять вксакивал. А жадные цепкие руки хватали, ловили, лаккали бесстыдимим анскаки И он слабел и чувствовал, что сейчас ослабеет совсем, упадет в это страниюе общее тело, как в теплую темиую тину — и варут перевериется все, верхие с сделается инжним, нижиес — верхиим — и в последием ужасе будет последний восторг.

С отчаниям усилием рванулся, добрался до двери, скватился за ручку замка, но не мог отперств: дверь была заперта на клоч. Упал на пол в изнеможении. Тут было меньше тел, чем на середине горинцы, и его на минуту оставили в покое.

Вдруг опять чън-то худенькие, маленькие, точно детские, руки прикосиулись к нему. Послышался косноязычный лепет Марьюшки-дурочки, которая старалась что-то казать и не могла. Наконец он поиял несколько слов:

 Пойдем, пойдем... Выведу...— лепетала она и тащила его за руку. Он почувствовал в руке ее ключ и пошел за иею.

Вдоль стен, где было свободиее, она провела его к углу с образами. Здесь наклонилась и его заставила нагнутъся, приподияла висевшую перед образом Еммануила парчовую пелену, изцупала дверцу, вроде люка в погреб, отперла, шмыптула в щель проворию, как ящерица, и ему 
помогла пролеэть. Подземным ходом вышли они на знакомую Ткхону лестицу. Подиявшись по ней, вошли в 
большую горинцу, которая служила для переодевания. Луна 
глядела в окна. По стеням виссли белые радельные рубахи, похожиме, в лунимо свете, на привузаки.

Когда Тихон вздохиул свежим воздухом, увидел в окие голубой искрящийся сиег и звезды, — такая радость иаполиила душу его, что ои долго ие мог прийти в себя, только пожимал худенькие детские руки Марьюшки.

Теперь только заметил ои, что она уже не беремениа, и вспомиил, что на диях ему сказывал Митъка, будто бы родила она мальчика, который объявлен Христосиком, потому что зачат от самого Батюшки. по наитию Духа: «Не от крови-де, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родился».

Марьюшка усадила на лавку Тихона, сама села рядом с инм и опять с неимоверным усилием начала ему говоонть что-то. Но, вместо слов, выходнае боомотание, мычание, в котором он, сколько ни вслушивался, инчего не мог понять. Наконец, убеднвшись, что он ее не поймет, умолкла и заплакала. Он обнял ее, положил голову ее к себе на грудь и стал тихонько гладить волосы, мягкие н светлые, как ден в дунном дуче. Она вся доожала, н ему казалось, что в руках его бъется пойманная птичка.

Наконец, подняла на него свои большие влажные глаза, темно-годубые, как васильки под оосою, удыбнулась сквозь слезы, чутко насторожнаясь, как булто понслушиваясь, вытянула шею, даннную, тонкую, как стебель цветка, и вдруг детским, ясным как серебро, голоском, каким певала на раденнях, не то зашептала, не то запела ему на ухо — и тотчас перестала занкаться, слова сделались

внятными в этом полупении, полушеноте: Ох. Тишенька, ох. Тишенька, спаси меня от ди-

шенька! Убьют онн. убьют Иванушку!... Какого Иванушку!...

А сыночек-то мой, мальчик мой белиенький...

— Зачем убивать? — усуминася Тихон, которому слова ее казались боелом

 Чтобы кровью живой причаститься,— шепнула Марьюшка, прижимаясь к нему с беспредельным ужасом.— Для того-де, говорят, Хонстосик и рождается. Агнец поенепорочный, чтоб заклатися и датися в снедь верным. Не живой, будто, младенец, а только видение, иконка святая, плоть нетленная - ни страдать, ни умереть не может... Да воут они все, окаянные! Я знаю, Тишенька: мальчик мой — живенький. И не Хонстосик он, а Иванушка... Родненький мой! Никому не отдам, сама пропаду, а его не отдам... Тишенька, ох. Тишенька, спаси меня от лишенька!...

Опять речь ее стала невнятною. Наконец она умолкла, склонилась головой на плечо его и не то забылась.

не то задоемала.

Наступнло утро. За дверью послышались шаги. Марьюшка встрепенулась, готовясь бежать. Они попрощались, перекрестили друг друга, и Тихон обещал ей, что защитит Иванушку.

— Дурочка! — успоканвал он себя. — Сама не знает.

что говорит. Должно быть, померешилось.

На Страстной Четверг назначено было радение. По неясным намекам Тихон догадывался, что на этом раденин совершится великое таниство - уж не то ли, о котором говорила Марьюшка? — думал он с ужасом. Искал ее, хотел посоветоваться, что делать, но она пропала. Может быть, ее нарочно спрятали. На него нашло оцепенение бреда. Он почти не мог думать о том, что будет. Если бы не Марьюшка,— бежал бы тотчас. В Страстной Четверг, около полуночи, как всегда, по-

ехали на радение.

Когда Тихон вошел в Сионскую горницу и оглянул собрание, ему показалось, что все в таком же ужасе и оцепенении боеда, как он. Словно не по своей воле делали то, что делали.

Матушки не было

Вошел Батюшка. Лицо его было меотвенно-бледное. необычайно-прекрасное, напомнило Тихону виленное им в собрании древностей у Якова Брюса на резных камнях и камеях изображение бога Вакха-Лиониса. Началось радение. Никогда еще не кружился так бе-

шено белый смерч пляски. Как булто летели, гонимые

ужасом, белые птицы в белую бездну.

Чтобы не внушить подозрений. Тихон тоже плясал. Но старался не поддаться опьянению пляски. Часто выходил из круга, присаживался на лавку, как будто для отдыха, следил за всеми и думал об Иванушке.

Уже приходили в исступление, уже не своими голо-

сами вскрикивали: «Накатил!»

Тихон, как ни боролся, чувствовал, что слабеет, теряет над собою власть. Сидя на лавке, судорожно хватался за нее руками, чтобы не сорваться и не улететь в этом бешеном смерче, который кружился быстрее, быстрее, быстрее. Вдруг также вскрикнул не своим голосом — и на него накатило, подняло, понесло, закружило.

Последний страшный общий воплы:

- Brásaról

И вдруг все остановились, пали ниц, как громом пораженные, закоыв дина оуками. Белые оубахи покомди под-

как белые крылья.

 Се, Агнец непорочный приходит заклатися и датися в снедь верным, - в тишине раздался из подполья голос Матушки, глухой и таинственный, как будто говорила сама «Земля-Земля. Мати сырая».

Царица вышла оттуда, держа в руках серебряную чашу, вроде небольшой купели, с лежавшим в ней на свитых белых пеленах голым младенцем. Он спал: должно быть, напоили сонным зельем. Множество горящих восковых свечей стояло на тонком деревянном обруче, прикрепленном спицами к подножию купели, так что огни приходились почти в уровень с краями чаши и озаряли младенца ярким светом. Казалось, он лежит внутри купавы с огненным венчиком.

Царица поднесла купель к Царю, возглашая:

— Твоя от Твоих Тебе приносяща за всех и за вся. Царь осення младенца трижды крестным знамением. — Во имя Отиа, и Сына, и Лиха Святого.

Потом взял его на руки и занес над ним нож.

Тикон лежал, как все, инчком, закрыв лицо руками. Но глядел одини глазом скюзов пальщы украдкою и видел все. Ему казалось, что тело Младенца сияет, как солице, что это ие Иванушика, а таничетвенный Атиец, закланизый от начала мира, и что лицо того, кто занес иад ини мож, как лицо Бога. И ждал он с иепомерным ужасом и желал иепомерным желанием, чтоб воизился иож в босо тело, и пролилась влая кровь. Тогда все исполнится, перевернетия все—и в последиий восторг.

Вдруг младенец заплакал. Батюшка усмехнулся — н от этой усмешки лицо бога превратилось в лицо зверя.

«Зверь, дьявол, Антихрист!»...— блеснуло в уме Тихона. И внезапная, страшная, нездешняя тоска сжаему сердце. Но в то же митовение—словно кто-то разбудил его — он очнулся от бреда. Вскочил, бросился на Аверьянку Беспалого, схватил его за руку и остановня удар.

Все вскочили, устремились на Тихона и растераали бы его, если бы не послышался громовой стук в дверь. Ее ломали снаружи. Обе половники зашатались, рукиули, и в горинцу вбежала Марьюшка, а за нею люди в зеленых кафтинах и треуголках, со шпатами наголо: это были солдать. Тихону квазанкое онна янгелами Божыми.

В глазах его потемнело. Он почувствовал тяжесть в плече, поднял к иему руку и нащупал что-то теплое, лнпкое: то была кровь; должно быть, в свалке ранили его ножом.

Он закрыл глаза и увидел красиое пламя горящего сруба, красную смерть. Белые птицы летели в красиом пламени. Он подумал: «Страшнее, чем красная, белая смерть» — и лишился сознания.

1

Дело о еретиках разбиралось в новоучрежденном Св. Синоде.

По приговору суда, беглого казака Аверьянку Беспалого и родиую сестру его, Акулину, колесовали. Остальных били плетьми, рвали им ноздри, мужчин сослали на каторгу, баб — на прядильные дворы и в монастырские тюрьмы.

Тихона, который едла ие умер от раиы в острожной больинце, спас прежинй покровитель, генерал Яков Вилимович Брюс. Он взял его к себе в дом, вылечна и ходатайствовал за иего у Новгородского архиерея, Феофала Прокоповича. Феофан принял участие в Тихоне, желая показать на ием пастырское милосердие к заблудшим овдам, которое всегда проповедовал: Ст противинками церкви поступать надлежит с кротостью и разумом, а ие так, как имие, жестокими словами и отчуждением». Хотел также, чтобы отречение Тихона от ереси и принятие его в лоно православиой церкви послужили примером для посчук сетиков и одскольников.

Феофаи избавил его от плетей и от ссылки, взял к

себе на покаяние и увез в Петербург.

В Петербурге архиерейское подворье находилось и да Аптекарском острове, и речие Карповке, среди густого аса. В ининем жилье дома помещалась бибанотека. Заметив любовь Тикова к книгам. Феофан поручис кему привести в порядок бибанотеку. Ожна ее, выходившие прямо в лес, часто бывали открыты, потому что стояли жаркие летине дии, и типина леса слявалась с типиною книгохранилица, шелест листьев — с шелестом страинц. Слышался стук дятла, кукованье курупоротих лосей, которых пригнали сюда с Петровского, гогда еще совсем дикого, острова. Зеленоватый сумрак наполиял комиату. Было свежо и уотоно. Тихои проводил адесь цельяе дии, рожсь в кингах. Ему казалось, что он вериулся в библиотеку Якова Броса и что все эти четыре года скитаний — только сом.

Феофаи был к иему добр. Не торопил возвращением в лоно православной церкви, только указал для прочтения, за недостатком русского катехизнас, на нескольнки исмещких богословов и на досуге беседовал с инм о прочитаниюм, исправляя ошибки протестантов, согласно с уче нием шеркви гроко-российской. В остальное время давал

ему свободу заинматься чем угодио.

Тихои опять принялся за математику. В холоде разума отдыхал он от огия безумия, от бреда Красиой и Белой смерти.

Перечитывал также философов — Декарта, Лейбиица, Спинозу. Вспоминал слова пастора Глюка: «Истиниая философия, если отведать ее слегка, уводит от Бога; если же глубоко зачерпиуть, приводит к Нему». Бог для Декарта был Первый Двигатель первой материи. Вселениая — машина. Ни любви, ии тайиы, ии жизии — иичего, кроме разума, который отражается во всех мирах, как свет в прозрачных ледяных кристаллах. Ти-

хону было страшно от этого мертвого Бога.

«Природа полна жизии,— утверждал Лейбииц в своей «Мприрода поли».— Я докажу, что причина всякого движения — дух, а дух — живая монада, которая состоит из идей, как центр из угловь. Монады сосдинены предустановленной Богом гармонией в единое целос. «Мир — Божьи часы, horologium Dei». Опять вместо жизии — машина, вместо Бога — механика,— подумал Тихои, и опять ему стало страшно.

Но всех страшнее, потому что всех ясиее, был Спииоза. Он договаривал то, что другие ие смели сказать.
«Утверждать воплощение Бога в человеке — так же ислепо,
как утверждать, что круг принял природу треугольинка,
или квадрата. Слово стало плотью — восточный оборот
речи, который ие может иметь инкакого значения для
разума. Христнанство отличается от других исповеданий
не верою, не любовыю, не закими-либо иными дарами
духа Святого, а лишь тем, что своим основанием делает
чудо, то есть невежество, которое есть источник всякого
зла, и таким образом, самую веру превращает в суеве
рие». Спинова обнаружил тайную мысья всех иовых философов: или со Христом — против разума; или с разумом — против Христа.

Однажды Тихон заговорил о Спинове с Феофаном.

— Омой философии основание глупейшее показуется,—
объявна архиерей с презрительной усмешкою,— поиеже
Спинова свои умствования из единых скаредных коитрадикций (-лас и только словами предсетимим и уванова-

тыми ту свою глупость покрыл...

Тихона эти ругательства не убедили и не успокоили. Не нашел он помощи и в сочниениях иностранных богословов, которые опровергали всех древних и новых философов с такою же легкостью, как русский архиерей Спинозу.

Иногда Феофан давал Тихону переписывать бумаги по делам Св. Синода. В присяте Духовного Регламента его поразили слова: «Исповедую с клятаюю крайнего Судию духовиме сея коллегии быти Самого Всероссийского Монарха, Государя ившего Всемилостивейшего». Государь — глава церкви; государь — вместо Хумста.

Возражения, противоречия (лат. contradictio).

«Magnus ille Leviathan, quae Civitas appelatur, officium artis est et Homo artificialis. Великий оный Левиафин, государством именуемый, есть произведение искусства и Человек искусственный»,— вспомиил он слова из книги «Левиафин» английского философа Гоббеа, который также утверждал, что церковь должна быть частью государства, членом великого Левиафина, исполникого Левтомата — не той ли Иконы вверк, созданной по образу и подобно самого бота-зверя, о которой сказано в Лопокалниске?

Холод разума, которым ввяло на Тихона от этой мертвой церкви мертвого Бога, становился для него таким же убийственным, как огонь безумия, огонь Красной и Бе-

лой смерти.

Уже иазиачили день, когда должен был совершиться торжествению в Троицком соборе обряд миропомазания над Тихоном в знак его возвращения в лоно православной церкви.

Накануне этого дия собрались на Карповском подворье

к ужину гости

Это было одио из тех собраний, которые Феофаи в своих латинских письмах называл постев atticae — аттические ночи. Запивая соленую и коиченую архиерейскую снедь знаменитым пивом о. эконома Герасима, беседовали о философии, о «делах естества» и «уставах натуры», большею частью в вольном, а по миению некоторых, даже «афейком» духе.

Тихон, стоя в стеклянной галерее, соединявшей биб-

лиотеку со столовой, слушал издали эту беседу.

— Распри о вере между модьми умными произойти не могут, поиеже умиому до веры другого инчто касается и ему все равно — мотор ли, кальвии ли, или язычник, ибо не смотрит на веру, но на поступки и ирав, — говорил Брюс.

— Uti boni vini non est quaerenda regio, sic nec boni viri religio et patria. Как о происхождении доброго вина, так о вере и отечестве доброго мужа пытать не следует,—

подтвердил Феофан.

— Запрещающие философию суть либо самые невежды, либо попы злоковарные, — заметил Василий Никитич Татищев, президеит берг-коллегии.

Ученый иеромонах о. Маркелл доказывал, что миогие

жития святых в истине оскудевают.

 Миого иаплутаио, миого наплутаио! — повторял он знаменитое слово Федоски.

 В наше время чудес ие бывает, — согласился с неромонахом доктор Блюментрост. — На сих диях, — с тонкой усмешкой заговорил Петр Андреевич Толстой, — случилось мие быть у одного приятеля, тде видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение: один утверждал, другой отрищал бытие Божне. Отрицающий кричал: «Нечего пустяки молоть, а Бога нет!» Я вступился и спросил: «Да кто тебе сказал, что Бога нет!» — «Подпоручик Иванов вчера на Гостином двоер!» — «Нашел и место!»

Все смеялись, всем было весело.

А Тихоиу — жутко.

Он чувствовал, что люди этн начали путь, который иельзя ие пройти до конца, и что, рано или поздио, дойдут оин до того же в Россин, до чего уже дошли в Европе: яли со Христом — против разума, или с разумом поотив Хоиста.

Он вериулся в библиотеку, сел у окна, рядом со стеною, уставлениой ровными рядами кинг в одинаковых кожаных и пергаментных переплетах, взглянул на иочное, белое, над черными елями, пустое, мертвое, страшное иебо,

н вспомнил слова Спниозы:

Между Богом и человеком так же мало общего, как между созвездием Пса и псом, лающим животным. Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека.

Кавалось, что там, в этом мертвом исбе — мертвый Бог, который не может любить. Уж лучше бы знать, что сопсем иет Бога. А может быть и нет? — подумал он и почувствовал тот же самый ужас, как тогда, когд Иванушка заладкал, а подиявший над ним иож Аверьяи усмежулся.

Тихон упал на колени и начал молиться, глядя на небо, повторяя одно только слово:

— Господи! Господн! Господн!

Но молчание было в иебе, молчание в сердце. Беспредельное молчание, беспредельный ужас.

Вдруг, из последней глубины молчания, Кто-то отве-

тил — сказал, что надо делать.

Тикон встал, пошел в свою келью, вытащил из-пол кровати укладку, вынул из нее свой странинческий старый подрясник, кожаный пояс, четки, скуфейку, образок св. Софин Премудорсти Божней, подаренный Софьей; снял с собя кафтан и все остальное немецкое платъе, надел вынутое из укладки, навязал на плечи котомку, взял в руки палку, перекрестился и инкем не замеченный вышел из дома в лес.

На следующее утро, когда пора было ндти в церковь

для совершения обряда миропомазання, Тихона сталн искать. Долго некали, но ие нашли. Он пропал бесследно, точно в воду канул.

HI

По преданию, апостол Андрей Первозваниый, прибывший из Кнева в Новгород, приплыл в ладье к острову Влаламу на Ладожском озере н водрузил здесь каменный крест. Задолго до крещения Руси, два инока, преподобные Сергий и Герман, придя на Русь от стран восточних, устроили на Валамие святую обитель.

С той поры теплилась вера Христова на днком севере,

как лампада в полуночной тьме.

Шведы, овладей Ладожским озером, разоряли Валавискую обитель много раз. В 1611 году разоряли ее так, что не осталось камия на камие. Целое столетне острой был в запустении. Но в 1715 году дарь Петр дал указ о возобиовлении древней обители. Построена была маленькая деревяниям церковь, во ими Преображения Госполян, над мощами св. чудотворцев Сергия и Германа, и несколько убогих келий, в которые переведены были иностиви за Камильо-Белозерской пустыни. Лампада вверы Христовой затеплилась вновь и было пророчество, что уже и утасиет она до второго пришествия.

Тихон бежал из Петербурга с одним старцем из толка

бегунов.

Бетуим учили, что православими, дабы спастись от Антикриста, подобает бегать из града в град, та веси в весь, до последних пределов земли. Старец звал Тихона в какое-то неизвестное Опоньское царетов на семидесятн островах Беловодъя, где в 179 церквах Ассирского языка сохраниется, будто бы, нерушню старая вера; царетов таходится за Гогом и Маготом, на самом краю света, откуда солице всходит. «Ежели сподобит Бог, то лет в десять дойдем», — утешал старец.

Тихон мало вернл в Опоньское царство, но пошел с бегуном, потому что ему было все равно куда и с кем идти.

На плотах доекали до Ладоги. Здесь пересели в соймини утлое озерное суденышко, которое шло в Сердоболь. На озере застигла буря. Долго носились по волнам и едва не погибли. Наконец, вошли в Скитскую гавань Валамиской обители. К утру буря утихла, ио надо было чинить сойму.

Тихон пошел бродить по острову.

Остров был весь граннтный. Берега над водой подни-

мались отвесными скалами. Корин деревьев не могли укрепиться в тонком слое земли на граните, и лес был низкий. Зато мох рос пышно, заволакивал сли, как паутиною, висел на стволах сосен длиниыми космами.

День был жаркий, мглистый. Небо — молочио-белое, с едва сквозняшею туманною голубнаною. Воды зеркально-гладкого озера слявальсь с небом, так что исьазя было отличить, где кончается вода и где начинается воздух; небо казалось озером, озеро — небом. Тишина — бездыханиая, даже птицы молчали. И тишину нездешиюю, успокоение вечное навевала на душу эта святая пустыия, суровый и нежный полумочный рай.

Тихону вспоминлась песня, которую певал он в лесах Долгомшинских:

> Прекрасная мати-пустыня! Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам...

Вспоминалось и то, что говорил ему один из Ва-

 Благодать у нас! Хоть трн дня оставайся в лесу, нн дикого зверя, нн злого человека не встретншь — Бог да ты, то да Бог!

Он долго ходил, далеко отошел от обнтели, наконец заблудился. Наступил вечер. Он боялся, что сойма уйдет без него.

Чтоб оглядеться, взошел на высокую гору. Склоны поросли частыми елями. На вершине была круглая поляна с цветущим лилово-розовым вереском. Посередине — столпообразный черный камень.

Тихон устал. Увидел на краю поляны, между елками, углубление скалы, как бы колыбель из мягкого мха, прилег и засиул.

Проснумся почвю. Было почти так же светло, как дием. Но еще тише. Берега острова отражались в зеля кале озера четко, до последнего крестика остром словых верхушек, так что казалось, там винзу— другой остров. совершению подобный верхнему, только опрокниутый — и эти два острова висят между двумя небесами. На каме середи подяны стоял коленопремоненный старец, незмакомый Тихону— должно быть, схимник, живший в пустыне. Черный болки его в золотисто-розвом небе был неподвижен, словно наваян из того же камия, на котором он стоял. И в лице чласой вострог молитвы, какого инкогда не видал Тихон в лице человеческом. Ему казалось, что такая тинцина комотом от тот деля инцина комотом от тот молитвы, какого инкогда не видал Тихон в лице человеческом. Ему казалось, что такая тинцина комотом от этом молитвы, и для нее

возносится благоухание лилово-розового вереска к золотисто-розовому небу, подобио дыму кадильному,

Не смея ии дохичть, ии шевельнуться, он долго смотрел на молящегося, молился вместе с ним и в бесконечной сладости молитвы как будто потерял созиание опять усиул.

Просичася на восходе солнечном.

Никого уже не было на камие. Тихон подошел к нему, увидел в густом вереске едва заметную тропнику и пустился по ней в долину, окруженную скалами. Виизу была березовая роща. В середине рощи — дужайка с высокой травою. Невидимый оучей депетал в ней детским депетом

На лужайке стоял схиминк, тот самый, которого Тихон видел иочью, — и кормил из рук хлебом лосиху с

маленьким смешным сосунком

Тихон глядел и не верил глазам. Он зиал, как пугливы лоси, особенио самки, недавно отелившиеся. Ему казалось, что он подглядел вещую тайну тех дией, когда человек и звери жили вместе в раю.

Съев хлеб. лосиха начала лизать руку старца. Он осеиил ее крестиым знамением, поцеловал в косматый лоб и проговорил с тихою ласкою:

Господь с тобою, матушка!

Вдруг она оглянулась дико, шарахиулась и пустилась бежать, вместе с детенышем, в глубину ущелья — только треск и гул пошел по лесу — должно быть, учуяла Тихона

Ои поиблизился к стаоцу:

Благослови, отче!

Старец осенил его крестиым знамением с такою же тихою ласкою, как только что зверя.

Господь с тобою, дитятко. Звать-то как?

Тихоном.

- Тишенька имечко тихое. Откуда Бог принес? Место тут лесное, пустынное, чади мирской маловходное редко странинчков Божьих видим.
- В Сердоболь плыли из Ладоги, отвечал Тихои, сойму бурею прибило к острову. Вчера пошел в лес. да заблудился.

— В лесу и иочевал?

В лесу.

Хлебушка-то есть ли? Голоден, чай?

Ломоть хлеба, который взял с собою Тихон, доел он вчера вечером и теперь чувствовал голод.
— Ны, пойдем-ка в келью, Тишенька. Чем Бог послал,

накормаю.

О. Сергию — так звали схиминка. — судя по сильной проседи в черных волосах, было лет за питьдесят; но походка и все движения его были так быстры и легки, как у дваддатилетнего юноши; лицо — сухое, постнюе, но тоже ноне; карие, немного близорукие глаза постоянию шурились, как будто усмехались иездержимою, почти шаловлито, что ои знает про себя что-то веселое, чего другие ис знают, что ои знает про себя что-то веселое, чего другие ис знают, и в этом веселье была и тишила, которую видел в мине сте стем, в этом веселье была та тишина, которую видел в мине сте стем, в этом веселье была та тишина, которую видел в

Оин подощли к отвесной гранитной скале. За ветхим покосившимся плетнем были огородные грядки. В расшелине скалы — самородная келья: три стены — камениые: четвеотая — сруб с оконцем и дверью; над нею — почеоиевшая икоика валаамских чудотворцев св. Сеогия и Геомана, коовля — земляная, коытая мохом и берестою, с деоевяниым осмиконечным коестом. Устье долины, выходившее к озелу, комчалось мелью, наиесенной оучьем, который протекал на дне долины и здесь вливался в озеро. На берегу сущились мережки и сети, растянутые на кольях. Тут же другой старец, в заплатанной сермяжной рясе, похожей на оубище, с босыми ногами, по колено в воде, коренастый, широкоплечни, с обветренным лицом, остатками седых волос вкруг лысого черепа,— «настоящий рыбарь Петр», подумал Тихон. — чинил и смолна дно опрокничтой долки. Пахло еловыми стружками, водою, рыбой и дегтем.

Ларивонушка! — окликиул его о. Сергий.

Старик оглянулся, бросна тотчас работу, подошел к иим н молча поклонился Тихону в иоги.

— Небось, дитятко,— со своей шаловливой усмешкой успокоил о. Сертий смущениого Тихона,— ие тебе одному, ои всем в иоги кланяется— и малым ребяткам. Такой уж смириенький Приготовь-ка, Ларивонушка, трапезу, иакормять странинчка Бомьего.

Подиявшись на ноги, о. Иларион посмотрел на Тихона смиренным и суровым взглядом. Всех люби и всех бегай было в этом взгляде слово великого отшельника Фива-

идского, преподобного аввы 1 Арсения.

Келья состояла из двух половии — крошечиой куриой избенки и пещеры в камениой толще скалы, с образами по стенам, такими же весельми, как сам о. Сергий — Богородица Взыграния, Милостивая, Благоуханиый

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Авва — отец (евр.).

Цвет, Блаженное Чрево, Живодательница, Нечаянная Радость; перед этою последнею, особенно любимою о. Сеогнем, теплилась лампада. В пещере, темной и тесной, как могнаа, стояли два гроба с камиями вместо изголовий. В этих гообах почивали стаоцы.

Сели за трапезу -- голую доску на мшистом обрубке сосны. О. Иларион подал хлеб, соль, деревянные чашн с рубленой кислой капустой, солеными огурцами, грибною

похлебкою и взваром на каких-то лесных душнстых трав. О. Сергий с Тихоном вкушали в безмольни. О. Ила-

рнои читал псалом:

Вся к Тебе, Господи, чают, дати пиши им во благо воемя.

После трапезы о. Иларион пошел опять смолить лодку. А о. Сергий с Тихоном сели на каменные ступеньки у входа в келью. Перед ними расстилалось озеро, все такое же тихое, гладкое, бледно-голубое, с отраженными белыми круглыми большими облаками - как бы другое, инжнее небо, совершенно подобное верхиему.

По обету, что дь, странствуещь, чадущко? — спро-

сил о. Сергий.

Тихон вэглянул на него, и ему захотелось сказать всю

 По обету великому, отче: истниной Церкви ищу... И рассказал ему всю свою жизиь, начиная с первого бегства от страха антихристова, кончая последним отречением от мертвой церкви,

Когда он кончил, о. Сергий долго сидел молча, закрыв дицо руками; потом встал, положил руку на голову Тихо-

иа и произнес:

 Рече Господь: Грядищаго ко Мне не изжени. Гряди же ко Господу, чадо, с миром. Небось, небось, миленький: будешь в Церкви, будешь в Церкви, будешь в Церквн истииной!

Такая вещая сила и власть была в этих словах о. Сер-

гня, что казалось, он говорит не от себя.

 Будь милостив, отче! — воскликнул Тихои, понпадая к ногам его. - Прими меня в свое послушание, благослови в пустыне с вами жить!

 Живи, дитятко, живи с Богом! — обиял и поцеловал его о. Сергий. - Тишенька - тихонькой, жития нашего тихого не разорит, -- прибавил он уже со своею обычною веселою улыбкою.

Так Тихои остался в пустыне и зажил с обонми старцамн.

О. Иларион был великий постинк. Иногда целыми неделями не вкушал хлеба. Драл с больших сосей кору, сушил, толок в ступе и с мукой пек, то и ел, а пил воду, иарочно из луж, теплую, ржавую. Зимою молился, по колено в сиегу. Летом стоял, голый, в болоте, отдавая тело на съедение комарам. Никогда не мылся, приводя слова преподобиого Исаака Сирина: «да не обнажищи что от уд твоих и аще иужда тебе будет от свербения, обвей руку твою срачицею, или портишем и так почещи — инкогда же не поостноай оуки твоей нагому телу, ни на тайные уды смотри инкакоже, аще и изгинют». О. Иларион рассказывал Тихону о своем бывшем учителе, иноке Кирилло-Белозерской пустыни, иекоем о. Трифоне, нарицаемом Похабный, «иже блаженным похабством прозревать будущее сподобился». — «Сей Трифои воды на главу и на ноги ие подагал во всю свою жизиь, а вшей у себя не имел, о чем вельми плакал, что в том-де веке будут мие вши, аки мыши. Он же. Тоифои, денио и ношно модитву Инсусову творил, и в таковом обыкновении молитвенном уста его устроились до того, что сами двигались на всякое время иеудержимо, на челе от крестиого знамени сниева была и язва; часы ли, утреню ль, вечерию пел,- столько плакал, что в забытье приходил от многого хлипанья. Перед смертью лежал семь нощеденств вельми тяжко, а не постоиул, не охиул и пить не просил, и ежели кто приходил посетить и спращивал: «батюшка, не можещь гораздо?» отвечал: «все хорошо».— Раз отец Иларион подошел к иему тихо, чтоб тот не слышал,- и увидел, что он «устами маленько почавкал, а сам тихошенько шепчет: «напиться бы досыта!» — «Хочешь, батюшка, пить?» — спросил о. Иларион, а о. Трифон: «иет, говорит, не хочу». И по сему уразумел о. Иларион, что великою жаждой мучится Трифон, но терпит — постится последним постом.

Несмотря на все эти посты, труды и подвиги, человеку, как видио было из слов о. Илариона, почти невозможно спастись. По видению некоего святого, из тридцати тысяч душ умерших всего две пошли в рай, а все остальные в ад.

— Силеи черт, ох, силеи! — иногда вздыхал ои с таким сокрушением, что казалось еще неизвестио, кто кого сильнее и кто победит — Бог или черт?

Порой казалось также Тихоиу, что, если бы о. Илариои довел мысли свои до коица, то прищел бы к тому же.

к чему пришли учителя Красиой Смерти.

О. Сергий противоположен был о. Илариону во всем. «Безмерное и нерассудное воздержание,— учил он,— боль-

ший вред приносит, нежели до сытости ядение. Меру пищи пусть каждый сам для себя установляет. От всяких яств, хотя бы и сладких, подобает принимать помалу, ибо все чисто чистым, всякое создание Божие — добро, и иичто же отметно».

Не в наружных подвигах телесных полагал он спасение, а во виутоением «умиом делании». Каждую иочь модился на камие, стоя недвижно, как изваяние. Но Тихону чудился в этой недвижности более стремительный полет, чем в бешеной пляске хлыстов.

- Как надо молиться? - однажды спросил он о. Сер-

 Молчи мыслью, — ответил тот, — и зри всегда во глубину свою сеодечную и говори: Госполи Инсисе Хоисте, Сыне Божий, помилуй мя! — и так молись, аще стоя, и сидя, лежа, и ум в сердце затворяя, и дыхание держа, сколько можио, да не часто дышешь. И сначала найдешь ты в себе большой мрак, жесткость, и в молитве виешней познаешь преграждение некое, аки стену медяну, между тобой и Богом. Но не унывай, молись придежиее, и стена медяна падет. И увидишь внутон сердца Свет несказаниый. Тогда слова умолкиут и прекратятся молитвы и воздыхания, и коленопоеклонения, и сеодечные прошения, и вопли сладчайшие. Тогда — тишина великая. Тогда исступление великое, и человек уже знает, в теле он, или без тела. Тогда — ужасание и видение Бога. Тогда человек и Бог — одио. Тогда совершается слово пророческое: Бог богом соединяем же и познаваем. То есть молитва умная, чадушко!

Тихон заметил, что у о. Сергия, когда он говорил это, глаза были такие же пьяные, как у «детушек Божьих»: только там краткое, буйное, — а здесь вечное, тихое, как бы тоезвое, пьяиство.

О. Иларион и о. Сергий были столь разного духа, что, казалось, не могли согласиться ин в чем, а между тем соглашались.

 Отец Сергий — сосуд избранный! — говорил о. Илаонои. - Бог избоал его для употоебления честного, а меня — для инэкого; он — кости беленькой, а я — чео-иенькой; ему все простится, а с меня все взыщется; ол орлом летает, а я муравьем ползаю. Он спасен уже ведомо, а я спасусь ли, нет ли, Бог весть. Но ежели погибать буду, ухвачу отца Сергия за полу,— ои меня и вытащит!
— Отец Илариои,— камешек крепонький, столп право-

славия, стена неоущимая. — говоона о. Сеогий. — Я же —

лист, ветром колеблемый. Без него бы давно я пропал. отступна от поеданий отеческих. Только им и деожусь. Покойно мие за инм. как у Хонста за пазушкой!

О пеовой беседе своей с Тихоном о. Сеогий инчего не говорна о. Илариону, но тот обо всем догадался, учува еоетика, как овпа чует волка. Однажды подслушал нечаянио Тихон оазговоо его с о. Сеогнем:

— Потерпи, Ларивонушка! — умодяд о. Сергий. — Потерпи на ием, ради Христа! Сотвори мир и любовь...

— С еретиком какой мир? — возражал о. Иларнон.— Боаннся с инм до смерти, не повинуйся уму его разврашениому. Своего воага люби, а не Божня! Беги от еретика и не говоон ему инчего о поавовеони, токмо плюй на него. Ей, собаки и свиньи хуже еоетик! Буль он пооклят. Анафема!

 Потерпи, Ларивонушка!..— повторял о. Сергий с мольбой бесконечной, но бессильной, как будто и сам

втайне сомневался в правоте своей.

Тихои отошел прочь. Он вдруг понял, что напрасно ждет помощи от о. Сеогия, и что этот великий святой поед Господом снавный, как ангеа, поед аюдьми — слаб. как дитя.

Спустя несколько дней опять сидел Тихон с о. Сергием на каменных ступеньках у входа в келью, точно так же, как в первый день. Они были один. О. Иларион

поехал в додке оыбу довить.

Была зиойная белая, но от гоозовых облаков темная ночь. В последине дни все собиралась горза, но не могла собраться. На земле — тишния мертвая. А на небе неслись бурные, быстрые, но тоже безмолвные тучн - словно немые великаны бежали на бой. Изредка слышался тихий, далекий, точно подземный, гром, похожий на ворчание сонного зверя. Вспыхивали бледные зарницы, как будто ночь содрогалась от ужаса. И. пон каждой вспышке, явственно, четко, до последнего крестика остоых еловых вершин, выступали на зареве белого пламени все очертания острова и отражались в воде, точно там, винзу, был другой остров, совершенно подобный верхнему, только опрокннутый, н эти два острова висели между двумя небесами. Заринца потухала — и все опять погоужалось во моак, в тишниу — слышалось только воочание сонного звеоя.

Тихон молчал, а о. Сергий, глядя в темную грозную даль, пел акафист Инсусу Сладчаншему. И тихие слова

молнтвы сливались со звуками грома:

Иисусе, сило непобедимая, Иисусе, милосте бесконечиая, Иисусе, красото пресветлая, Иисусе, любы нензреченная, Инсусе, Сыне Бога Живаго, Иисусе, помилуй мя гоешнато.

Тихои чувствовал, что о. Сергий хочет ему что-то скаать, ио не решвется. Лица его во мраке не видио было клоиу, но когда он ввятлядивал на него в кратком блеске заринц, оно казалось ему таким скорбимм, как еще инкогда.

Отче,— иаконец заговорил Тихон, первый,— скоро

уйду от вас...

— Куда пойдешь, дитятко?

 Не знаю, отче. Все равио. Пойду, куда глаза глялят...

О. Сергий взял его за руку, и Тихои услышал трепетиый ласковый шепот:

Вериись, вериись, чадушко!..

 Куда? — спросил Тихои, и вдруг стало ему страшио, ои сам ие знал отчего.

 В церковку, в церковку! — шептал о. Сергий все ласковей, все тоепетией.

— В какую церковь, отче?

Во единую святую соборную апостольскую...

Но такая мертвая тяжесть и косиость была в этих словах, как будто говорил их ие сам ои, а кто-то другой заставлял его говорить.

— Да где же церковь та? — простоиал Тихои с ие-

выразимою мукою.

— Ох, бедиенький, бедиенький! Как же без церквито?...— опять защептал о. Сергий с ответною и равною мукою, по которой Тихон почувствовал, что он понимает все.

Вспыхиула зариица — ой увидел лицо старика, дрожащие губы с беспомощиою улыбкою, широко открытые глаза, полыбе слезами — и поиял, отчего так стращио: стращию то, что это лицо могло быть жалким.

Тихои упал на колени и протянул к о. Сергию руки

с последнею надеждою, с последним отчаянием.

— Спаси, помоги, заступись! Разве ие видишь? Погибает церковь, погибает вера, погибает вес христнаиство! Уже тайна беззакония деется, уже мерзость запустения стада на месте святом, уже антихрист хочет быть. Восстань, отче, на подвиг великий, гряди в мир на брань с Антихоистом!..

— Что ты, что ты, дитятко? Куда мие, грешиому?..—

залепетал о. Сергий со смирениым ужасом.

И Тихон поиял, что всё его мольбы напрасиы, и что о. Сергий навеки отошел от мира, как от живых отходят мертвые. Всех люби и всех бегай—вспоминлост Бихону страшное слово. — А что, если так? — подумал он с тоскою смертиою. — Что, если надо выбрать одно из двух: или Бог без мира. или мир без Бога?

Он упал ничком на землю и долго лежал, не двигаясь,

ие слыша, как старец обнимал и утешал его.

Когда пришел в себя, о. Сергия уже не было с инм: должио быть, пошел молиться на гору.

Тихои встал, вошел в келью, иадел дорожиое платье, иавязал на плечи котомку, на шею образ св. Софии Пре-

мудрости Божией, взял в руки палку, перекрестился и вышел в лес, чтобы продолжать свое вечное странствие. Хотел уйти, не прощаясь, потому что чувствовал, что

прощание будет для обоих слишком тягостио.

Но, чтобы взглянуть на о. Сергия в последний раз, хоть издали, пошел на гору.

Там, среди поляны, старец, как всегда, молился на камие.

Тихои отыскал углубление в скале, как бы колыбель из мягкого мяа, где провел первую иочь,— лег и долго глядел на недвижими черими облик молящегося, на ослепитель облое пламя заринцы и безмоляно летящие, бурые тучи.

Наконец, усиул тем сиом, которым ученики Господии спали тогда, как Учитель молился на вержении камия и.

придя к иим, нашел их спящими от печали.

Когда просиулся, солице уже встало, и о. Сергия ие было на камие. Тихои подошел к иему, поцеловал то место, гле стояли иоги старца. Потом спустился с горы и по глухим тропиникам через лесиые дебри пошел к Валамской обители.

После тяжелого сна он чувствовал себя разбитым и слабым, как после обморока. Кавалось, все еще спит, хочет и не может проснуться. Была та странивая тоска, которая бывала у иего всегда перед припадками падучей. Голова кружилась. Мысли путались. В уме проиосились обрывки далеких воспоминаний. То пастор Глок, повторяющий слова Ньютома о кончине мира. «Комета упадет на солице и от этого падения солиечный жар возрастег до того, что все на земен истребится отнем. Нуровћеве

non fungo! Я не сочиняю гипотез!» То уныдая песия гробополагателей:

> Гробы вы, гробы, колоды дубовые! Всем есте, гробы, домовища вечные.

То в пылающем срубе последний вопль насмертников: Се, жених грядет во полиноши! То бещеный белый смерч пляски и произительный крик:

Эва-аво́! Эва-аво́!

И тихий плач Иванушки, Непорочного агица, под ножом Аверьянки Беспалого. И тихие слова Спинозы о «разумной любви к Богу» — amor Dei intellectualis: «Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека». И присяга Духовного Регламента самодержцу Российскому, как самому Христу Господию. И суровое смирение о. Илариона: «Всех люби и всех бегай!» И ласковый шепот о. Сергия: «В церковку, в церковку, дитятко!» На минуту пришел в себя. Оглянулся, Увидел, что

сбился с пути.

Долго отыскивал тропинку, пропавшую в вереске. На-

конец, совсем заблудился и пошел иаугад.

Гроза опять ушла. Тучи рассеялись. Солице жгло. Томила жажда. Но не было ин капли влаги в этой граинтиой и хвойной пустыне — только сухие серые паучыи мхи, лишан, ягели, тошие серые сосеики, затканиые мохом, как паутиною; слишком тонкие, часто надломленные стволы их тянулись вверх, как исхудалые больные ноги и оуки с красиоватою, воспаленной и шелушашейся кожей. Между инми воздух доожал и струился от зноя, А над всем — беспощадное небо, как раскаленная добела медь. Тишина мертвая. И беспредельный ужас в этой ослепительно-сверкающей полдиевной тишине.

Опять оглянулся и узнал место, на котором бывал часто и где проходил еще сегодия утром. В самом конце даниной просеки, может быть, лесной дороги, проложенной некогла швелами, но давио покинутой и заоосшей вереском, блестело озеро. Это место было иедалеко от кельи о. Сергия. Верио, блуждая, сделал круг и вериулся туда, откуда вышел. Почувствовал смертельную усталость, как будто прошел тысячи верст, шел и будет идти так всегда. Подумал, куда идет и зачем? В неведомое Опоньское царство, или невидимый Китеж-град, в которые уж сам не верит?

Опустился в изиеможении на кории сухой сосны, одииоко возвышавшейся нал мелкою порослью. Все равио, идти некуда. Лежать бы так, закрыв глаза, не двигаясь, пока смерть не придет.

Вспомина то, что говорил ему один из учителей исвой веры, которых иззывали неговдими, потому что на всякое церковное да они отвечали нет: «нет церкви, нет священства, нет благодати, нет таниств — все взято на небо».—Ничего нет, ничего не будет,— думал Тихои.—Нет Бога, нет мира. Все погибло, все коичео. И даже коица нет. А есть бесконечность инчтожества.

Долго лежал в забытъи. Вдруг очиулся, открым глаза и увидел, что с востока надяниулась и уже окватила полнеба огромная снияя, черная туча с белесоватыми пятнами, словно гиобивми нарывавми на посневшем и ряспушем теле. Медлению, медлению, как исполниский паук с отвислым жиривы брюхом, с косматыми косыми лапами, подполала она к солицу, точно подкралась, прогинула одиу лапу — и солице задрожало, померкло. По земле побежали быстрые-быстрые серые паучыт тели, и воздух сделался мутным, липким, как паутина. И пахиуло удушливым зноем, как из открытой пасти зверя.

Тихои задыкался; кровь стучала в виски; в глазах темнело; холодный пот выступал на теле от страшной истомы, подобной тошноте смертной. Хотел встать, чтоб как-инбудь дотащиться до кельи о. Сергия и умереть при нем но не было сила: хотель конкитьт— ию не было голоса.

Вдруг далеко, далеко, в самом коице просеки, на черио-синей туче забелело что-то, зареяло, как освещенный солицем бельй голубь. Стало расты, приближаться. Тихои вглядывался пристально и, наконец, увидел, что это старичом беленький идет по просеке шажками быстрыми, легкими, как будто иссется по воздуху — прямо к иему. Подощем и сел одком на коони сосны. Тихои каза-

Подошем и сел. рядом на корин сосчы. 1 ихону казалось, что он уже видел его, только ие поминт, где и когда. Старичок бъм самый обыкновенизый, как будто одни из тех страничков, которые ходят с иконами по городам и селенъям, по церквам и обителям, собирая подаяния из построение извого храма.

 Радуйся, Тншенька, радуйся! — молвил он с тихой улыбкой, и голос у иего был тихий, как жужжаине пчел или дальний благовест.

— Кто ты? — спросил Тихон.

— Иванушка я, Иванушка. Аль не узнал? Господь послал меня к тебе, а за мной и Сам будет скоро.

Старичок положил руки на голову Тихона, и ему стало покойно, как ребенку на руках матери.

 Устал, бедненький? Миого вас у меня, много детушек. Ходите по миру, нишие, сирые, теопите ходод и голод, и скорбь, и тесноту, и гонение лютое. Да не бойтеська, миленькие. Погодите, ужо соберу я вас всех в новую Церковь Грядущего Господа. Была древняя Церковь Петра, Камия стоящего, будет новая Церковь Иоаниа, Грома летящего. Ударит в камень гром, и потечет вода живая. Первый завет Ветхий — Царство Отца, второй завет Новый — Царство Сына, третий завет Последиий — Царство Луха. Едино — Тон, и Тон — едино. Верен Господь обещающий, Который есть, и был, и грядет!

Лицо у старичка стало вдоуг юное, вечное. И Тихои

узнал Иоанна, сына Гоомова.

А старичок беленький поднял руки свои к черному небу и воскликиул громким голосом:

 И Лух, и Невеста говооят: Поинли! И саышавший да скажет: Понидн! И Свидетельствующий сне говорит: ей, гряду скоро! Амниь. Ей, грядн, Господи Инсусе!

 Ей, грядн, Господн! — повторил Тихои и тоже подиял руки к небу с великою радостью, подобной великому ужасу.

И засверкала молиия, белая в черном небе - как будто небо разверзлось.

И Тихон увидел Подобиого Сыну Человеческому, Глаза его и волосы были белы, как белая волна, как сиег: и очи Его, как пламень огненный: н ноги Его полобны халколивану, как раскаленные в печи; и лицо Его, как солице, сияющее в силе своей.

И семь громов проговорили:

- Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который есть, и был, н грядет. И громы умолкли, и наступила тишина великая, и в

гишние послышался голос, более тихий, чем сама тишина: Я есмь альфа и омега, начало и конец, пеовый

н последний. И живой. И был меотв. И се. жив вовеки веков. Амниь.

— Амирь! — повторил Иоаии сыи Громов.

 — Аминь! — повторил Тихон, первый сыи Церкви Громовой. И пал на лицо свое, как меотвый, и онемел на-

Очнулся в келье о. Сергия.

Весь день тосковал старец о Тихоне, томимый предчувствием, что с ним случилось недоброе. Часто выходил из кельи, блуждал по лесу, искал н кликал: «Тишенька! Тишенька!» — но только пустынный отзвук отвечал ему в предгрозной тишине.

Когда надвинулась туча, в келье стало темно, как ночью. Лампада теплилась в глубине пещеры, где оба старца молились.

О. Иларнон пел псалом:

Глас Господень над водами, Бог славы воэгремел, Господы над водами многими.

Глас Господа силен, глас Господа величествен.

Вдруг ослепнтельно белое пламя наполнило келью, н раздался такой оглушающий треск, что казалось, гранитные стены, в которых построена келья, рушатся.

Оба старца выбежали вои из кельи и увидели, что сухая сосна, которая возвышалась одиноко на краю просеки, над мелкою порослыю, горит, как свеча, ярким огнем на черном небе, дожию быть, зажженияя молиней.

О Сергий пустнася бежать с громким криком: «Тишенька! Тишенька!» О. Иларном — за о. Сергием. Подбежав к сосие, нашан онн Тихона, лежавшего без чувств, у самого подножив горящего дерева. Подняла его, перенесли в келью, и так как не было другой постели, то уложили в один из гробов, в которых сами спали. Думали сперва, что он убит громом. О. Иларном хотел уже читать отходиую. Но о. Сергий запретил ему и стал читать Евангелие. Когда прочел слова:

Истинно, истинно говорю вам: наступает время и наступило уже, когда все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего и, услышавши, оживут — Тяхон очиулся и открыл глаза. О. Иларнон упал на пол от ужаса:

ему казалось, что о. Сергий воскресил мертвого.

Скоро Тикон совсем пришел в себя, встал и сел на лавку. Он узнавал о. Сергия и о. Илариона, понимал все, что ему говорнан, но сам не говорна и отвечал только знаками. Наконец, они понялан, что он опемел — доляно быть, от страха язык отнялся. Но лицо у него было светлое; только в этой светлости — что-то страшное, как будто, в самом деле, воксрес он из мертвых.

Селн за трапезу. Тихон пнл и ел. После трапезы стали на молитву. О. Иларнон в первый раз молился с Тихоном, как будто забыл, что он — еретик, н. видимо, чувствовал к нему благоговение, смещанное с ужасом.

Потом легли спать, старцы, как всегда, в свои гробы

в пещере, а Тихон в избе на полати над печкою.

Гроза бушевала, выл ветер, лнл дождь, шумелн волны озера, гром гремел, не умолкая, н в оконце светил почти иепрерывный белый свет молний. сливаже с красным светом лампадки, которая теплилась в пещере перед образом Нечаянной Радости. Но Тихону казалось, что это — не молнии, а старичок беленький склоияется над ним, говорит ему о Церкви Иоанна, сына Громова, и ласкает его, и баюкает. Под шум грозы заснул он, как ребенок под колмбельную песенку матеои.

Проснулся рано, задолго до восхода солнечного. Поспешно оделся, собрался в путь, подошел к о. Сергию, который почивал еще в гробу своем, так же, как о. Иларион, стал на колени и тихонько, стараксь не разбудить спящего, поцеловал его в лоб. О. Сергий открыл на мгновение глаза, поднял голову и проговорил: «Тищенька!» но тотчас опять опустил ее на камень, который служил кау изголовьем, закрона глаза и засчул еще глубже.

Тихон вышел из кельи.

Гроза миновала. Снова наступила тишина великая. Только с мокрых веток падали капли. Пахло смолистою хвоей. Над черными острыми елями в золотисто-розовом небе светил тонкий серп юного месяца.

Тихон шел, бодрый и легкий, как бы окрыленный великою радостью, подобной великому ужасу, и знал, что будет так идти, в немоте своей вечной, пока не пройдет всех путей земных, не вступит в Цеоковь Иоаннову и не

воскликиет осанну Гоядущему Господу.

Чтоб не заблудиться, как вчера, он шел высокими скалистыми кряжами, откуда видиы были берет и озеро. Там, на краю небес, лежала грозовая туча, все еще синяя, черная, страшная, и заслоняла вокод солнечный. Вдруг первые лучи, как острые мечи, произили ее, и хымули в ней потоки огня, потоки крови, как будго уже совершалась там, в небесных знамениях, последияя битва, которою кончится мир: Михаил и Ангелы его воевали против Дракона, и Дракон и Ангелы его воевали против Аракона, и Дракон и Ангелы его воевали преты мих, мо не устояли, и не машлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон, древний Змий. Солице выходило изэ-за тучи, сияя в ские и славе

своей, подобное лику Гоядущего Господа.

И небеса, и земля, и вся тварь пели безмолвную песнь

восходящему солнцу:
— Осанна! Тьму победит Свет.

И Тихон, спускавшийся с горы, как бы летевший навстречу солнцу, сам был весь, в немоте своей вечной, вечная песнь Грядущему Господу:

Осанна! Антихриста победит Христос.

## ТРИЛОГИЯ «ХРИСТОС И АНТИХРИСТ»

В предисловии к своему собранию сочинений Мережковский писал: «Трилотия «Христос и Антихрист» и мображает Сорбу двух начал во всемирной истории, а проидал.м. «Стихотворения» отмечают всемии те побочные гути, которые привели меня к сдиному в всеобъединяющему вопросу об отношении двух практ — Божеской и человеческой — в двядении Боточеловска. Наконце, «Павел 1» и «Александр 1» исследуют борябу тех же двух начал в ее отношении к розущим судьбам России.

Это, разумеется, только внешняя, мертвая схема, геометрический рисунок лабиринта; внутреннее же строение тех тканей, которые образуют рост живого растения, я сам, по всей вероятности,

меньше, чем кто-либо, знаю» .

Таким образом, Мережковский как бы сам дает ключ к пониманию своето творчества вообще, трилотии «Христос и Антихрист» в частности. Схематичность, искусственность замысла ванболее отчетляво проступают именно в этой трилогии, в искусственном сближении Юлиана, Леонардо и Петра, в схематуяме их образов.

Отдавая должное свееобразмо мысли, писательскому мастерству и арудиции Мережковского, необходимо помнить и тоо и часто попадала в плен к своей мысли, и уже не он владел ею, а она всецениях был дазманадевала и в своей умести об в своей умести об

По Мережковскому, вечная борьба Христа и Антихриста особенно обостряется в кульминациюнные моменты истории, и души его главных тероев являют собой арену этой борьбы, как и борьбы хри-

стианства и язычества.

Император Юливан (IV век) действительно пытался воскресить явлеческих богов. Но отз задача была невыполимых уходившее с исторической арены язычество не могло выдержаль борыбу с победившим дристыством. Окоссмо другой характер носило обращение к античность в эпоху Ревессанса. Великие мыслители, писатели, художники, зодчие Возорждения стремильсь почернить в античной культуре с ещености; для итальяниев же культура Древнего Рима была, кроме того, их великим национальным маселдем. Расковик, собирание и нучение античных образцов имели огромное значение не только для деятелей стальянской культуры е дело это приобрело обменациональный размах.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. 1, М., 1914, стр. VIII.

Что же представлял собой Леонардо да Винчи и каковы отличительные черты его творчества?

Вот что говорит об этом выдающийся советский искусствовед М. В. Аллатов:

«Леонардо принадлежит к числу общепризнанных гениев Возрождения. Многие считают его первым художником той поры, во всяком случае, его имя прежде всего первым приходит на ум, когда заходит речь о замечательных людях Возрождения «...»

Леонардо был великим ученым, проницательным мыслителем, писателем, автором «Трактата» («Трактата о живописи» —  $E. \ J.$ ), изоретательным инженером. Его весторонность поднимала его над уровнем большинства художников того времени и вместе с тем ставила перед

оольшинства художников того времени и вместе с тем ставила перед ним трудную задачу — очетать начучый зналитический подход со способностью художника видеть мир и непосредственно отдаваться чувству... У Деонардю она приобреда характер неразрешимой проблемы.

Забудем на время вод, что нашентывает нам прекрасный мир о художние-ученом и будем судять об сто ажнопиот нак, как мы судям о живописи адучих мастеров его времени. Что выделяет его работы среди нх работ? Прежае весто зорость видения и высокий аргистизм выполнения. На них лежит отпечаток изыскванного мастерства и голичайцего вкусас—х.

Было бы неверно утверждать, что увлечение наукой мешало художественному творчеству Леонардо... Его дар художника постоянно прорывался сквозь все ограничения. В его созданиях захватывает безощибочная верность глаза, ясность сознания, послущность кисти, виртуоз-

ная техника...

И все же при всем совершенстве и обазнии в работах Леонардо есть и некоторые утратыт. Они сообенно заметны благодаря совершенству их выполнения. Казалось бы, художник, овладев всеми передставми выполнения, став всемастивы, как государь. Но он остыл к творчеству, как к созданию прекрасных произведений. Его акека, си с ними, то бросат работу или предоставлял ее завершать помощинкам, сам он владел всеми тайнами мастерства, но «святое ремскоз» художника для него не существовало, он почти пренобретал им, премиратот. Живопись — дело ума (соза mentale), утверьядал он без устали.

Ум художника, знания, умелый расчет — все это вооружало, обогащало ето. Но чувство, непосредственность, способность радоваться всему, что находит вокруг себя, все это оказалось оттесненым на второй план. Искусство перестало быть делом веры, убеждения, воли — это тонкая, колодиям игра. Унямерсалия м художника не стас ето

от мучительной двойственности.

Искусство освобожалась от своето нализения наставлять, внушать бластопение тайне. Казалось, художиях могу гиваться бетаризчной свободой, но в душе его открывалась пустота и он попадал в иную, боже тжелую неволю. Искусство стало служить наслаждением. Кому? Земным вадамамь, которым служит тот, кому платят. В искусство получива доступ частица голого ресегта и даже житебского цинима, и этого было довольно, чтобы нарушить в нем цельность, которой обладали предшественния Леноварос-

В рисунках Леонардо особенно ясен его душевный разлад... временам все... прекрасное, достойное удивления исчезает из поля зрения художника... Восхищение человеком сменяется готовностью отдаться

человеконенавистничеству» .

М. В. Алпатов. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., «Искусство», 1976, стр. 119—121.

Эти противоречия и привлекали Мережковского.

Заметно в романе и стремление автора возвысить своего героя за счет его великих современников. Микслаиджело и — в большей, пожалуй, степени — Рафаэля. В каких только грехах не обвиняет последнего Мережковский — это и тщеславие, и воскваление могущественных покронителей дали богатства и славы. Ну. а есле возоблатия в бесплоистваетно?

Киязья церкии и государства, вельможи той эполи были главными закачивами художников. Художников художников и богатстве и почете, случалось, съвъные мира сето заискивали перед измил. И изестині эпиход, когда испанскови король Карл 1 подиля зияться, которую уронил Тициви, обычно приводит в доказачельство тото, что художников Воорождения удоставлявали занименсией чести. План Долий II уздалл 11 ужно думать, достаточно схромной, всликото Рафазля и ведел все «ставщые» (пала) попрчить сму.

Художники, разумеется, не могли не считаться с пожеланиями своих высокопоставлениях заказчиков. И действительно, на рафаэлевских фресках Ватиканских станц фигурируют и папа Лев X и Юлий II, что ие мещает лучшим из этих творений живописца принадлежать к величайшим произведениям Возождения.

Далее. Никаких коикошен Рафааль не расписывал, хотя бы это и были коикошни банкира. Он расписывал лоджин и залы виллы «Фариежив», принадлежавшей его другу, банкиру Агостино Киджи, и опятьтаки эти фрески, хотя и не столь прославлениме, как ватиканские, стали одиним из самых постических его созданий.

Мастерская у Рафасля, как почти у всех выдающихся художинков того времен, разуместе, была, и многое делали по его съмзам его учениях — Джулно Романо и управческо Пении. Вполне сетественно: одному человеку не под силу справиться с таким объемо работ, и от уществия наблюдение за всеми археологическиом работ, и осуществия наблюдение за всеми археологическиом рассонками в

И, пожалуй, самое страшное обвинение: для грядущего искусства, утверждает Мережковский, была пагубия «легкав гармония Санти, кадемически мертвое, лживое примирение... за этими двумя вершинами, за Миксланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему — далее обрыв, пустота».

С этим утверждением Мережковского трудно согласиться. Нет надобности рассказывать, сколь почитаемы Микеланджело и Рафаэль во всем мире. Но были у Рафаэля и эпитоны, а впоследствии — приверженцы из академической школь, что дало повод считать Рафаэля виновником возниковения академизма.

михом возниковаеми задеми за

Взгляд Мережковского на Петра грешит односторониостью. Можно ли согласиться с таким взглядом?

Заслуги Петра перед Россией велики и неисчислимы. Благодаря его деятельности духовные силы русской нации достигли небывалого размаха. Он, «чтобы цивили зовать свой народ, работал над иим как... изд железм, был законодателем, осиователем общирной минерни; он осидал людей, солдат, минитеров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать свой народ и соли уливительные таланты» !

«Какой иыиче деиь? 1 яиваря 1841 года — Петр Великий велел

считать годы от Рождения Христова...

Пора одеваться — иаше платье сшито по фасоиу, даииому Петром Первым, мундир по его форме. Сукио выткано на фабрике, которую завет ок. предст. настрижена с овен которых пазвет ок.

Попадается на глаза кинга — Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начинаете читать ее — этот язык при Петр Перпом следатор; нисъменным дитературным

Приносят газеты — Петр Великий их начал...

За обедом, от соленых сельдей и картофелю, который указал ои сять, до виноградного вина, им разведениюго, все блюда будут говорить иам о Петре Великом.

После обеда вы едете в гости — это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам — допущенных до мужской компании по требованию

Петра Великого...»

Указ Петра Великого переславльским воеводам иазывают первым российским законом об охране памятников истории.

> То академик, то герой, То мореплаватель, то плотиик.

Ои всеобъемлющей душой На троие вечиый был работиик,—

писал о ием Пушкии. Это пушкииское определение необходимо иметь в

Когда отец и сый являют собой диаметрально противоположные друг другу натуры, в обычной семье это приводит к ссорам и столкиювсииму, в семье самодержых, где от характера и склоиностей наследника престола зависит судьба страиы, это подчас приводит к тратической развятие.

Царевич Алексей бъл человеком по-видимому не хлым и отикци не глупым («Бог разума тебя не лишил», —писал ему сам Петр. Но, по меткому определению Соловеева, он «был образованиям, передовым человеком XVII веха, был представителем старого впатравления; Петр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного маправления; стец опередил сыныбь <sup>5</sup>

Петр был герой — на его шляпе, седле и на нательном кресте остались следы пуль: чудом уцелел он в Полтавском бою; Алексей не отли-

чался ии отвагой в битве, ии мужеством в жизии.

Петр был мореплаватель, обладавший профессиональными познаинями в навителации и кораблестроении; Алексей не желал заниматься ин тем, ин другим.

Петр «иа троие вечиый был работиик», ои зиал в совершеистве до 14 ремесел (В. О. Ключевский); Алексей упорио отлышивал

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> С. М. Соловьев. История России с древиейших времеи. Кинга пятая. Т. XXI, гл. 1, кол. 55. Третье издание.
<sup>2</sup> М. П. Погод и и. Историко-критические отрывки. Кинга І. М.,

<sup>1946,</sup> стр 341—342. С. М. Соловьев. История России с древиейших времеи. Кимга четвертая. Т. XVII, гл. II, кол. 406. Третье издание.

от всякого дела, где нужио было проявить сколько-нибудь энергии или усидчивости.

Петр вел Россию по пути преобразований, благодаря которым она становилась оциой из самых могущественных держав Европы и мира: необходим был тяжкий и неустанный труд, чтобы страна, только что родившаяся великой державой, ие остановилась иа этом

пути и ие повернула вспять; Алексей ие желал идти этим путем. По-разиому представляли себе отец и сыи будущее России, по-раз-

иому представляли они себе и роль моиарха в стране. Петр с полимы правом говорил о себе, что для отечества ои 
«живота свеого не жалеле»; Алексей, так жаждавший взойти иа престол, отноды не стремился при этом обременять себя ии трудом, 
им полиментами

Все это в коице концов и завело Алексея в гибельные дебри предательства и вины; он не мог не понимать, что может превратиться

в орудие шаитажа в руках иностраниых лержав.

Петр мог бить истинию всимодущем, как и всемма жесток (из мабудем, однако, что пытим и казий быль повесместно достаточно заурядным явлением до последних десягилетий XVIII века, не забудем о том, что личное участие. Петра в страсивых зазиях достоверно от том, что личное участие. Петра в страсивых зазиях достоверно Он, по-видимому, искренно обещал Авкеско, что, ссит гот доброжально веретстя в Россию, онивакого маказания ему ве будет. Но участи, от предупрежден с 4 ежели что утакого убедет, лициев додень динота в Хока Секство предупрежден с е обества і выменно убедет, на предупрежден за будет до страниров предупрежден с то бества і выста будет, маказання за хока с страниров пред его бества і выста будет до страниров пред то бества і выста будет за буд

Как видим, коицепции Петра и Алексея, созданияя Мережковским в последием ромает трилогии «Христос и Аитихрист», при всей своей оригинальности, далека от истиниюто смысла этой трагедии. Еще раз напомним: исльзя забывать, что Мережковский был человеком удлекающимся и в своих увлеениях влаемо не бестинствастным.

Е. Любимова

## **ВИФАЧТОИКАНА**

Роман «Смерть богов» впервые под надванием «Отверженный» бал напечатали в журнам «Свеерный вестинь», 1895, кинті 1—6. Под таким же названием ввишел отдельным муданием в 1896 г. со значительными именециями. Название «Смерть бого» (Юлана Отстринис)» появилось во втором нядании (СПб., изд. М. В. Пирожкова, 1902.) Роман вошел в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1911) и Товариществом И. Д. Смтина (1914).

Первые главы романа «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» были написатальн под заглавные «Водрождение» в журнале «Начало» в 1899 г., №№ 1—2 и 4. В 1900 г., роман был целиком напечатал в журнале «Мир Божий» (№№ 1—12). Отдельным изданием роман выходил в 1901, 1902 и 1906 гг., воще в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1911) и Товариществом И. Д. Сатина (1914).

Роман «Петр и Алексей» впервые был напечатан в журкале «Новый Путь», 1904, ки. 1.—V, 1X—XII. Отдельным изданием роман выходил в 1905 и 1906 тт., вошел в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1911) и Товапишеством И. Л. Сытина (1914).

## СОДЕРЖАНИЕ

| II.      | Воскресшие | боги  | (Леонардо да |    |     |      | В | Винчи) |  |  | Kn |  |     |
|----------|------------|-------|--------------|----|-----|------|---|--------|--|--|----|--|-----|
| де сятая | — семнадца | тая). |              |    |     |      |   |        |  |  |    |  | 7   |
| III.     | Антихрист  | (Петр | И            | Ал | ека | ей). |   |        |  |  |    |  | 319 |

Дмитрий Сергеевич МЕРЕЖКОВСКИЙ

Собрание сочинений в четырех томах

Том II

Редактор тома Е. Н. Любимова

Оформление художника А. И. Неровного

Технический редактор В. Н. Веселовская

## ИБ 2235

Сдано в набор 22.09.89. Подписано к печати 03.01.90. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>м</sub>.

Бумата кижию-журжальная. Гармитура «Таймс». Печать офестива.
Усл. печ. д. 40,74, Усл. кр.-отт. 42,00. Уч.-изд. д. 45,39. Тираж 1 700 000 окз.
(8-й закод: 1 300 001 – 1 500 000), Заказ № 686, Цена 4 р. 20 к.

Типография изд-ва «Уральский рабочии», 620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Индекс 70655

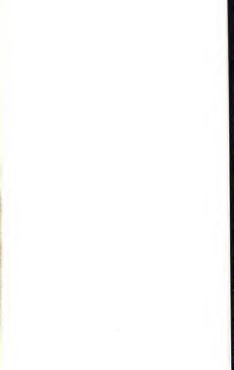

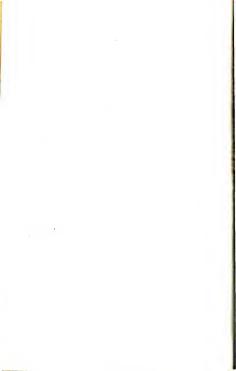



